



\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

| ;<br>; |
|--------|

Годъ V-й.

1.179 H. 5.

So wali

# МІРЪ БОЖІЙ

ежемъсячный Піт выніс

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

для юношества

И

САМООБРАЗОВАНІЯ.

Я Н В А Р Ь 1896 г.

С.-ПЕТЕРБУРІУЬ. Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43). 1896.

> Вибліотека Такбелечата Аленовитрината: Летичува.

AP50 . M67 1896 v. 5. 10.1-2

Довволено ценвурою 21-го декабря 1895 года. С.-Петербургъ.

Sta / Seile

## содержаніе.

|     |                                                                         | CTP.  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| ١.  | ПО НОВОМУ ПУТИ. Романъ Д. Мамина-Сибиряка                               | 1     |
| 2.  | СТИХОТВОРЕНІЕ. ГРЕЗА. (Изъ Виктора Гюго). А. Мейснера                   | 26    |
| 3.  | МОЗГЪ И МЫСЛЬ. (Критика матеріализма) Привдоц. Г. Челпанова.            | 28    |
|     | ПОСЛЪДНЯЯ НОЧЬ ІУДЫ. Пер. съ французскаго Т. Нриль. Изъ «Ве-            |       |
|     | vue de Paris». E. Gebhart                                               | 49    |
| 5   | ЗА АТЛАНТИЧЕСКИМЪ ОВЕАНОМЪ. Путевыя впечатавнія Аюдвига                 |       |
| J   | <b>Крживицкаго.</b> Переволъ съ польскаго В. Чепинскаго.                | 60    |
| c   | жизнь везсловесная и Гарина                                             | 93    |
| 0.  | TEDOUR CODDEMENIAN IN TERRETAIN ME MACAGE                               | 107   |
| 1.  | FEPON COBPEMENHON JEFENJA. Ms. Msanosa.                                 | 144   |
| 8.  | ИЗЪ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ МЕЛКИХЪ НАРОДНОСТЕЙ. Л. Василевскаго.              | 144   |
| 9.  | РАЗВИТІЕ ПРОФЕССІЙ. Переводъ съ англійскаго Т. К-ль. Изъ «Ро-           | 4 - 0 |
|     | pular Science Monthly». Герберта Спенсера                               | 153   |
| 10. | CTMXOTBOPEHIE. H. Бальмонта                                             | 169   |
| 11. | СЭРЪ ДЖОРЖЪ ТРЕССЕДИ. Романъ Гемпфри Уордъ. Переводъ съ                 |       |
|     | англійскаго А. Анченской                                                | 170   |
| 12. | ФИНЛЯНДСКАЯ ВЫСШАЯ НАРОДНАЯ ШКОЛА. (Замътка объ экскурсів               |       |
|     | въ Финляндію). Т. К                                                     | 198   |
| 13. | КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМЪТКИ. Къ характеристикъ современныхъ настроеній          |       |
|     | въ литературъ иностранной и у насъ Минувшій годъ въ литературъ          |       |
|     | Сборникъ статей «Положеніе армянъ въ Турціи до вмінательства дер-       |       |
|     | жавъ въ 1895 г. — Сущность армянскаго вопроса и странное положение,     |       |
|     | занятое въ немъ частью нашей печати.—Изъ «Отчетовъ» Московскаго         |       |
|     | и СПетербургскаго Комитетовъ грамотности. А. Б                          | 205   |
| 1 / | РАЗНЫЯ РАЗНОСТИ. На родинъ. Въ вопросу о земской и церковно-            |       |
| 12. | приходской школъ. — Новъйшіе земскіе проекты по рабочему вопросу. —     |       |
|     | Народное образование въ г. Томекъ. — Чествование проф. А. И. Чупрова. — |       |
|     | Мултанское жертвоприношение. — Картинки нравовъ                         | 221   |
| 1 5 |                                                                         | 201   |
| 13. | За границей. Турція и султанъ. — Сицилія и ся порядки. — Англійскій     |       |
|     | романисть-портной Даніель Оуэнь.—Письменная ворпорація молодыхъ         |       |
|     | дъвущевъ въ Бириннгамъ (Girl's Letter Guild). Изъ иностранныхъ          | 0.00  |
| • • | журналовъ. «North American Review». — «Westminster Review»              | 232   |
| 16. | ПРИЛОЖЕНІЯ: 1) ОСНОВНЫЯ ИДЕИ ЗООЛОГІИ ВЪ ИХЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ              |       |
|     | РАЗВИТІИ СЪ ДРЕВНЪЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ ДО ДАРВИНА. (La philo-                  |       |
|     | sophie zoologique). Эдмона Перье. Переводъ съ франц. доктора зоологія   |       |
|     | А. М. Никольскаго и К. П. Пятницкаго                                    | 1     |
| 17. | 2) ПОДЪ ИГОМЪ. Романъ изъ жизни болгаръ наканунъ освобожденія.          |       |
|     | Ивана Вазова. Переводъ съ болгарскаго                                   | 1     |
| 18. | 3) ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ. Г. Дюнудрэ. Средніе въка. Переводъ              |       |
|     | съ французскаго А. Позенъ, подъ редакціей Д. А. Коропчевскаго           | 1     |
| 19. | БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДВЛЬ ЖУРНАЛА «МІРЪ БОЖІЙ». Беллетри-                |       |
|     | стика. — Публицистика. — Исторія культуры и цивилизацій. — Соціо-       |       |
|     | логія. — Политическая экономія. — Естествознаніе. — Новости иностранной |       |
|     | литературы. — Списокъ внигъ, поступившихъ въ редавцію                   | 1     |
| 20. | яінай виденти.                                                          | •     |

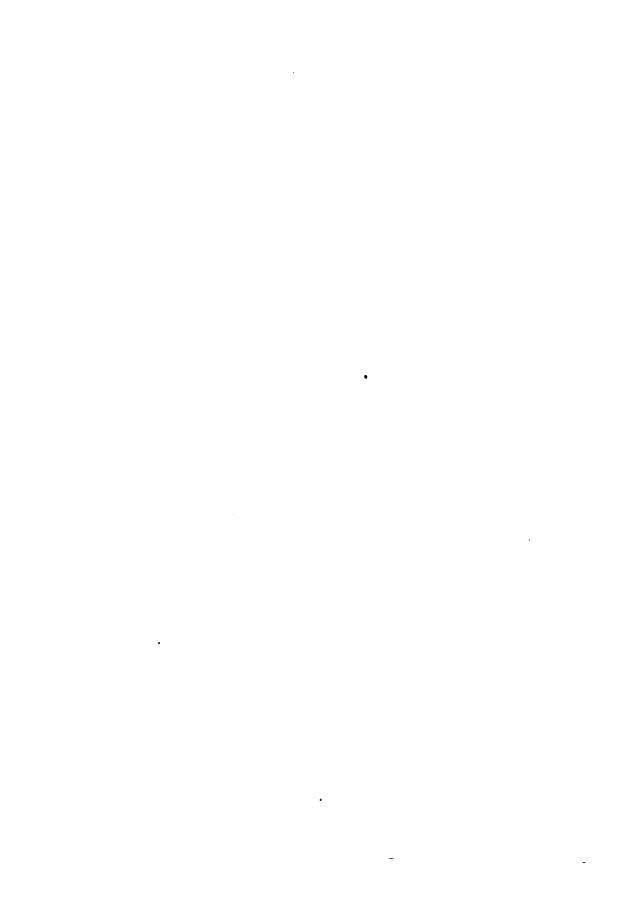

## NO HOBOMY NYTH.

Романъ.

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Когда на правой сторонъ дороги показались высокія фабричныя трубы, Машу Честюнину охватило какое-то еще неиснытанное жуткое чувство. Эти трубы говорили о близости Петербурга, того Петербурга, гдв она уже не будетъ по проинціальному "Машей", а превратится въ оффиціальную "Марью Честюнину". Ей казалось теперь, что не она мчится на повздв Николаевской жельзной дороги въ завътную для всей учащейся молодежи столицу, а что Петербургъ летить на встръчу къ ней. Страхъ передъ неизвестнымъ будущимъ вызывалъ неопределенную тоску по томъ, что осталось тамъ, далекодалеко. Теперь она решительно всемъ чужая, никто ея больше не знаетъ, никому до нея нътъ никакого дъла, и жуткое чувство молодого одиночества все сильнее и сильнее охватывало ее. Она боялась расплакаться и отвернулась въ овну, чтобы никто не видълъ ея лица. Въ моменты нервнаго настроенія на нее нападала какая-то чисто бабья плаксивость, за что она ненавидела себя отъ чистаго сердца, а сейчасъ въ особенности. Ея волненіе усиливалось еще больше отъ молодого задорнаго хохота, доносившагося съ соседней скамьи, где сидель белокурый студенть съ узенькими серыми глазками и девушка-студентка. Молодые люди, видимо, чувствовали себя преврасно, болтали всю дорогу и сменялись, потому что были молоды. Честюниной казалось, что студенть хохочеть какъ-то неестественно и только притворяется, что ему весело,

и она почувствовала въ нему завистливую антипатію. В'вроятно, онъ очень глупый, потому что серьезные люди не будуть такъ смѣяться. И остальная публика третьяго класса, кажется, раздѣляла это мнѣніе, потому что всѣ оглядывались на хохотавшаго студента и смотрѣли на него злыми глазами.

— Экъ его разбираетъ!..—ворчалъ съденькій благообразный старичокъ, сидъвшій напротивъ Честюниной.—Даже противно слушать...

Этотъ старичовъ тоже не нравился Честюниной, потому что цёлую ночь мёшаль ей спать своимъ храпёньемъ, охами и шепотомъ какихъ-то молитвъ. Ей почему-то казалось, что онъ не добрый, хотя старичовъ нёсколько разъ пробовалъ съ ней заговаривать.

- Сударыня, вы откуда изволите фхать?
- --- Изъ Сузумья...
- Извините, пожалуйста: что же это такое будеть, т.-е. это самое Сузумье?
  - Уфздный городъ...
  - Такъ-съ... А позвольте узнать, какой губерніи?

Честюнина назвала одну изъ далекихъ восточныхъ губерній, и старичокъ съ сожальніемъ покачаль головой, точно она вхала, по меньшей мъръ, съ того свъта.

- Такъ-съ... Значитъ, въ Питеръ? Очень хорошо... А позвольте узнать, по какимъ такимъ дѣламъ?
  - Учиться...
  - такъ-съ... Въ гимназію, значитъ?
- Нътъ, я гимнавію кончила, а ъду поступить на медицинскіе курсы.

Старичовъ посмотрълъ на нее вавими-то оторопълым: глазами и съ раздражениемъ спросилъ:

- Значитъ, мертвецовъ будете ръзать?
- Да...

Отвътъ, видимо, не удовлетворилъ любопытнаго старца. Онъ что-то пошепталъ про себя, угнетенно вздохнулъ и спросилъ уже другимъ тономъ:

— Позвольте спросить, сударыня, а какъ же, напримъръ, родители? Я говорю къ тому, что ежели бы моя собственная дочь... Да ни въ жисть!.. Помилуйте, молодая дъвушка, которая и понимать-то ничего не должна, и, вдругъ, этакая мерзость... тьфу!

Старичовъ даже зашипълъ отъ злости и благочестиво илюнулъ по адресу волновавщей его мерзости.

- Такъ какъ же, наприм'ярно, родители? —приставалъ онъ. Этакую даль отпущають одну одинешеньку...
- Что же туть страннаго? Какъ видите, никто до сихъ поръ не съблъ меня...
  - Нътъ, я такъ полагаю, что ваши родители померли...
  - -- Отецъ, дъйствительно, умеръ, а мать жива...
  - Изъ чиновниковъ?
  - -- Да...
  - И состояніе оставиль родитель?
  - -- Мама получаетъ пенсію...
  - Братья есть?
- Одинъ братъ въ Москвѣ въ университетѣ, а другой въ гимназій.

Этотъ допросъ начиналъ раздражать Честюнину, и дъвушка начала придумывать, какъ бы оборвать нахальнаго старика. Но ему, видимо, пришла какая-то новая мысль, и онъ спросилъ прежнимъ заискивающимъ тономъ:

- A можетъ быть, у васъ есть въ Питеръ богатые родственники?..
  - Есть дядя. Онъ служить въ министерствв...
  - -- Генералъ?
- Право, не знаю... Кажется, действительный статскій советникъ.
  - -- Богатый?
- И этого не знаю... Я его никогда не видала и ъду въ Петербургъ въ первый разъ.
- Такъ-съ... Ну, это совсъмъ другое дъло, ежели есть дядя и притомъ въ чинъ штатскаго генерала. Вы, значить. прямо къ нему?
  - Не знаю право. Очень можетъ быть...
- Конечно, къ нему, хотя и говорится пословица, что деревенская родня, какъ зубная боль. Вы ужъ извините меня, сударыня, а надо иряменько говорить... Совстви вы молоды и, можно сказать такъ, что какъ есть ничего не понимаете, а дядя-то ужъ все понимаетъ. У меня три такихъ знакомыхъ

штатскихъ генерала есть... **Аккуратно живутъ и держатъ** себя весьма сосредоточенно.

Навизчивый старичокъ совершенно успокоился и сосредоточилъ все свое внимание на хохотавшемъ студентъ, но потомъ неожиданно обернулся къ Честюниной и проговорилъ:

— А по нашему, по необразованному, лучше бы было, ежели бы вы, сударыня, остались въ своемъ Сузумъъ да, напримъръ, замужъ дъвичьимъ дъломъ. Куда аккуратите бы вышло, и мамынкъ спокойнъе бы не въ примъръ, а то тенерь вотъ какъ, поди, старушка-то думаетъ.,. Можетъ, у старушки-то и женишокъ былъ свой на примътъ? Что же, дъло житейское...

Послѣднее замѣчаніе вдругъ сконфузило дѣвушку, такъ что она даже покраснѣла. Любопытный старецъ смотрѣлъ на нее улыбавшимися глазами и покачивалъ головой. Впрочемъ, поѣздъ уже подходилъ къ Петербургу, и разговоръ прекратился самъ собой.

— Эти вонъ трубы-то — это все фабрики по Невѣ, — объяснялъ старичокъ, связывая подушку въ узелъ. — И столько этихъ фабрикъ... А вонъ тамъ дымитъ Обуховскій заводъ. Пушки льютъ...

Дѣвушка молчала, охваченная опять волненіемъ. Она вся точно сжалась и чувствовала себя такой маленькой-маленькой. Весь вагонъ поднялся на ноги, и всѣ торопливо собирали свои пожитки, до веселаго студента включительно. Честюнина наблюдала за всѣми и думала, что вотъ этихъ всѣхъ кто-нибудь ждетъ, кто-нибудь будетъ ихъ встрѣчать и радоваться этой встрѣчѣ, и только она одна составляетъ печальное исключеніе. Вопросъ о томъ, остановиться у дяди или пѣтъ, все еще оставался нерѣшеннымъ.

— Слава тебъ, Господи, — вслухъ молился старичокъ, крестясь на купола Александро-Невской лавры. — Вотъ мы и дома, сударыня... Счастливо оставаться.

Поъздъ уже замедлялъ ходъ. По сторонамъ мелькали пустые вагоны, а потомъ точно выплыла станціонная платформа, на которой стояли кучки ожидавшей публики и бъгали въсинихъ блузахъ и бълыхъ передникахъ посыльные. Кто-то махалъ на платформъ шапкой, слышались радостныя восклицанія и поднималась суматоха разъъзда. Честюнина дожда-

лась, пока выйдуть другіе—вѣдь ей некуда было торопиться, и вышла почти послѣдней. Платформа быстро очищалась отъ публики, и оставалось всего нѣсколько человѣкъ, очевидно, никого не дождавшихся. Они пытливо оглядывали каждаго запоздавшаго пассажира, который выходиль изъ вагона, и провожали его глазами. Когда Честюнина тащила свой сакъвояжъ и разные дорожные узелки, къ ней подошель красивый молодой человѣкъ и проговорилъ:

— Простите, вы не m-lle Честюнина?

Этотъ неожиданный вопросъ смутиль дъвушку и она вся вспыхнула.

- Ла, я...
- Имъю честь рекомендоваться: вашъ двоюродный братъ Евгеній Васильевичъ Анохинъ.
  - Ахъ, очень, очень рада... Какъ это вы узнали меня?
- Очень просто: по вашимъ узелкамъ. Сейчасъ видно провинціалку. Я такъ и мутерхенъ сказалъ... У насъ комната приготовлена для васъ. Да... Папа вчера получилъ письмо отъ вашей ташап, а я сегодня и повхалъ встръчать.
- Вотъ какая мама... А и еще просила ее ничего не писать обо мнъ. Во всякомъ случаъ, очень благодарна вамъ за вниманіе... мнъ совъстно...
- Помилуйте, Марья Гавриловна. Позвольте мнѣ ваши узелки... Эй, человѣкъ!..

Анохинъ имѣлъ совсѣмъ петербургскій видъ, какъ опредѣлила его Честюнина про себя. Какой-то весь приглаженный и вылощенный, точно сейчасъ сорвался ст модной картинки. И говорилъ онъ чуть въ носъ, смѣшно растягивая слова. Молодое красивое лицо съ темными усиками и темными глазами было самоувѣренно, съ легкимъ оттѣнкомъ вѣжливаго нахальства. Рядомъ съ нимъ дѣвушка почувствовала себя самой непростительной провинціалкой, начиная съ помятой доро́гой касторовой шляпы и кончая несчастными провинціальными узелками. Она еще разъ смутилась, чувствуя на себѣ экзаменовавшій ее съ ногъ до головы взглядъ петербургскаго брата. Онъ, дѣйствительно, осматривалъ ее довольно безцеремонно. Одѣта совсѣмъ по провинціальному, какъ не одѣвается даже горничная Даша, а личико съ большими наивными голубыми глазами, мягкимъ дѣтскимъ носомъ

и свѣжимъ ртомъ ничего себѣ, хотъ куда. "Дѣвица съ ноготкомъ", — опредѣлилъ братецъ провинціальную сестрицу. — "Вотъ этакія бѣлокурыя барышни склонны въ особенности къ трагедіи... "Я твоя на вѣки, а, впрочемъ, въ смерти моей прошу никого не обвинять". Очень понимаемъ... Папахенъ, кажется, ошибся".

Пока артельщикъ получалъ багажъ, Анохинъ болталъ самымъ непринужденнымъ образомъ и нѣсколько разъ очень мило съострилъ, такъ что Честюнина не могла не улыбнуться. Анохинъ замѣтилъ, что она очень мило улыбалась, какъ всѣ люди, которыя смѣются рѣдко.

— А знаете, Марья Гавриловна, я долженъ васъ предупредить относительно одной тайны... Да, да, настоящая тайна! Вчера получено было письмо отъ вашей татап, а сегодня утромъ другое... гм... И знаете, адресъ написанъ мужской рукой, немного канцелярскимъ почеркомъ. Моя мутерхенъ великій знатокъ по этой части и сразу надулась... Вы не смущайтесь и сдёлайте видъ, что ничего не замъчаете. Я всегда такъ дълаю... На всякій случай счелъ своимъ долгомъ предупредить васъ.

Дѣвушка, однако, смутилась еще разъ и даже опустила глаза, какъ горничная.

- Въроятно, отъ брата изъ Москвы...— точно оправдывалась она.
- Конечно, отъ брата. И я такъ же объяснилъ мутерхенъ... О, мутерхенъ величайшій изъ дипломатовъ и у насъ происходятъ постоянныя стычки на этой почвъ. У меня масса непріятностей именно изъ-за писемъ...

Когда артельщикъ принесъ дешевый чемоданчикъ и простой мёшокъ, сконфузился уже молодой человъкъ. Во-первыхъ, онъ прівхалъ на собственномъ извозчикъ, а во-вторыхъ, швейцаръ Григорій сдёлаетъ такую презрительную рожу... Только мужики на заработки идутъ съ такими мёшками. Впрочемъ, нужно быть немножко демократомъ, когда имъешь провинціальную сестрицу. Ахъ, эти провинціалы, ничего-то они не понимаютъ: какой-нибудь дурацкій дорожный мѣшокъ, и все погибло. Можно себъ представить положеніе папахена, который выдавалъ племянницу чуть не за милліонершу. Молодой человъкъ понялъ, что папахенъ этимъ маневромъ ко-

тълъ подвупить мамахенъ, сдълавшую вислое лицо при первомъ извъстіи о ъдущей провинціалкъ-племянницъ, и по пути ввелъ въ заблужденіе родного сына. Развъ бы онъ поъхалъ встръчать на вокзалъ, если бы по молодости лътъ не увлекся мыслью о родственныхъ богатствахъ. Впрочемъ, все равно...

— Ефимъ изъ пятой линіи! — громко выкрикивалъ на подъёздё артельщикъ.

Подаль извозчикъ-лихачъ, замётно покосившійся на проклятый мёшокъ, сунутый ему въ ноги. Накрапываль назойливый осенній дождь, и всё зданія казались особенно мрачными.

— Я забылъ извиниться предъ вами за нашу милую петербургскую осень,—весело шутилъ Анохинъ, когда лихачъ вывхалъ на Знаменскую площадь.—Ефимъ, по Невскому! Я хочу васъ поразить лучшей петербургской улицей, Марья Гавриловна... Только вотъ дождь портитъ впечатлёніе.

На площади они встрътили того старичка, который донималъ Честюнину своей пытливостью. Онъ несъ на спинъ какой-то тюкъ и раскланялся съ "барышней". Анохинъ черезъ плечо посмотрълъ на нее и только приподнялъ плечи въ знакъ удивленія. Она замътила это движеніе и улыбнулась.

#### II.

Невскій проспекть не произвель на Честюнину впечатлівнія, больше того — онъ совсімь не оправдаль того представленія, которое сложилось по описаніямь въ книгахъ. Улица какъ улица. Большіе дома, большіе магазины, большое движеніе, а "блестящаго" и поражающаго какъ есть ничего. Воть Исаакіевскій соборь другое діло. Поразила дівнушку только одна красавица Нева, точно налитая въ гранитныхъ берегахъ. Васильевскій Островь уже напоминаль провинціальный губернскій городъ.

Швейцаръ Григорій встрѣтилъ гостью съ изысканной любезностью настоящаго столичнаго хама. Въ Сузумьѣ былъ единственный швейцаръ въ женской гимназіи, и Честюнина смотрѣла съ дѣтскимъ любопытствомъ на эту новую для нея породу людей.

- Вы пройдете въ свою комнату, диктовалъ Анохинъ, когда они поднимались по лъстницъ въ третій этажъ. Горничная Даша подастъ вамъ умыться... Вы съ ней построже, Марья Гавриловна.
  - Я не умѣю...
  - Учитесь. А мутерхенъ выйдетъ къ завтраку...

Горничная Даша, красивая, но съ какимъ-то преждевременно увядшимъ лицомъ, встрѣтила гостью съ величавымъ презрѣніемъ, особенно когда на сцену появился знаменитый мѣшокъ и провинціальные узелки. Квартира была большая и парадныя комнаты поражали Честюнину своей показной роскошью. Отведенная ей комната, впрочемъ, отличалась спартанской простотой, и это даже обрадовало гостью, напомнивъ оставленную дома приличную нищету. Вездѣ было тихо, точно весь домъ вымеръ. Даша тоже величественно молчала и демонстративно положила мѣшокъ на письменный столъ. Честюнина ничего ей не сказала, и сама перенесла его въ уголъ.

- Не прикажите ли чего-нибудь, барышня?—спросила Даша, улыбающимися глазами глядя на мужскіе дешевенькіе серебряные часы, которые гостья положила на письменный столь—такихъ часовъ даже швейцаръ Григорій не будеть носить.
- Рѣшительно ничего не нужно... Я привыкла все дѣлать сама.
- Какъ вамъ будетъ угодно... Барыня Елена Федоровна выдутъ къ завтраку ровно въ двѣнадцать часовъ. У насъ ужъ такъ заведено.

Оставшись одна, Честюнина подошла къ окну, и долго смотръла на столичный дворъ, походившій на пропасть. Со дна этой пропасти поднимался какой-то особенно тяжелый воздухъ. Впрочемъ, она еще на улицъ почувствовала его — отдавало помойной ямой и какой-то подвальной гнилью. Умывшись безъ помощи Даши, она съ особенной тщательностью занялась своимъ туалетомъ, а прибирая волосы, нъсколько разъ улыбнулась. Навърно петербургскій братецъ теперь волнуется за нее, потому что мутерхенъ произведетъ ей настоящій экзаменъ. Къ сожальню, самое нарядное черное шер-

стяное платье изъ дешевенькаго кашемира оказалось смятымъ, носки ботинокъ порыжёли, а волосы походили на солому.

Когда она была готова, въ дверяхъ послышался осторожный стукъ.

#### — Войдите...

Вошелъ Анохинъ, быстро оглядълъ ее и остался, кажется, доволенъ. Онъ подалъ ей письмо и, глядя на свои золотые часы, предупредилъ:

-- Остается ровно полчаса до завтрака... У насъ это въ родъ священнодъйствія.

Онъ уже хотель уходить, какъ заметиль лежавине на столе часы.

- Марья Гавриловна, ради Бога, не надъвайте этихъ песчастныхъ часовъ, а то мутерхенъ увидитъ, и крышка.
  - Это часы моего папы, и я ими очень дорожу...
  - Я понимаю ваши чувства, но вы не знаете мутерхенъ...

Когда молодой человъвъ вышелъ, Честюнина поняла, что ей здъсь не жить. Ее начинали давить самыя стъны. Хороша должно быть эта мутерхенъ, предъ которой трепещетъ цълый домъ. Да и всъ хороши. Впрочемъ, петербургскій брагецъ, должно быть, очень добрый человъвъ и хлопочетъ отъ чистаго сердца. О папахенъ никто ничего не говоритъ—значитъ, онъ въ полномъ загонъ.

Письма она не стала читать, а только мелькомъ взглянула на адресъ. Ей почему-то показалось обиднымъ опредъление этого крупнаго и твердаго мужского почерка "канцелярскимъ", хотя петербургская мутерхенъ и угадала. Ръшивъ не оставаться здъсь, дъвушка успокоилась. Что ей за дъло до этой мутерхенъ... По пути она вспомнила веселаго бълокураго студента, который, навърно, ужъ не испытываетъ подобныхъ глупыхъ волненій. Боже мой, какое счастье имъть свой уголокъ, самый крошечный уголокъ, гдъ можно было бы чувствовать себя самой собой, и только. Неужели въ такомъ громадномъ городъ не найдется такого уголка? Въдь, наконецъ, живутъ же крысы и мыши...

Наступили роковые двънадцать часовъ. Даша уже ждала гостью въ полутемномъ корридоръ и молча повела ее черезъ залъ въ столовую, обставленную съ какой-то трактирной роскошью. Честюнина больше не смущалась и довольно сво-

одно отрекомендовалась "мутерхенъ", которая снизошла до того, что поцъловала ее въ лобъ. Анохинъ наблюдалъ эту сцену представленія и остался доволенъ провинціалкой. Ничего, для перваго раза не вредно... Мутерхенъ была среднихъ лътъ женщина, недавно еще очень красивая, но состарившаяся раньше времени, благодаря сидячей жизни и привычкъ плотно покушать. Оставались красивыми черные злые глаза и маленькія холеныя ручки.

- Базиль будетъ такъ радъ... повторяла Елена Өедоровна. У него, вообще, родственныя чувства сильно развиты. Да...
- Мутерхенъ, я, кажется, вполнъ унаслъдовалъ эту родственную шишку,—попробовалъ съострить Анохинъ.
  - Фи, какъ ты вульгарно выражаешься, Эженъ!..
- Я, мутерхенъ, говорю по френологіи. Есть такая наука... Елена Өедоровна не удостоила отвъта это оправданіе и вообще больше не считала нужнымъ обращать вниманіе на сына. Честюнину удивило больше всего то, что она завтракала отдъльно. Даша подала ей куриную котлетку, потомъ какой-то бульонъ, сметану, яйца и какао. Гостья только потомъ узнала, что мутерхенъ находится на положеніи въчной больной и ъстъ отдъльно. Собственно завтракъ былъ очень простъ, и дъвушка съ большимъ удовольствіемъ съёла два ломтя говядины изъ вчерашняго супа и цълую порцію горячаго картофеля въ мундиръ.
- Вамъ придется, Мари позвольте мнѣ васъ такъ называть? да, придется измѣнить нѣвоторыя провинціальныя привычки, тянула Елена Өедоровна. Это уже общая судьба всѣхъ провинціаловъ... Но вы не стѣсняйтесь: въ свое время все будетъ.
  - Мутерхенъ, я по этой части могу быть профессоромъ...
- Темъ более, что нынёшняя молодежь, какъ курсистки, бравируютъ пренебрежениемъ къ условнымъ мелочамъ, тянула мутерхенъ: да, бравируютъ, забывая, что оне прежде всего и после всего женщины... Я, конечно, понимаю, что это просто молодой бунтъ и что со временемъ все пройдетъ. Поверьте, Мари, что изъ настоящихъ буянокъ выйдутъ, можетъ быть, еще более чопорныя дамы, чемъ те, надъ которыми оне сейчасъ смеются. Говорю все это впередъ, искренне желая вамъ

добра... Напримъръ, Базиль, совсъмъ этого не понимаетъ, онъ даже сочувствуетъ, но вы этимъ не увлекайтесь, потому что онъ все-таки мужчина и ничего не понимаетъ.

Этими наставленіями завтравъ быль отравлень, и Честюнина едва дождалась, когда онь кончится. Но об'ёдъ превзошель и завтравъ. Къ шести часамъ явился самъ домовладыва. Это быль высовій, полный господинь за пятьдесять л'ётъ съ какимъ-то веобыкновенно чисто выбритымъ лицомъ, точно его крахмалили и гладили утюгомъ. С'ёдые баки котлетами придавали оффиціально-строгій видъ. Старивъ очень обрадовался племянницъ, обняль ее и разцъловалъ прямо въ губы.

— Вылитая сестра Анна Васильевна!—повторяль онъ.— Вотъ именно такой она была, когда выходила замужъ... Боже мой, сколько прошло времени!...

Расчувствовавшись, старикъ еще разъ обнялъ дѣвушку и опять поцѣловалъ. Онъ только потомъ спохватился и сразу кавъ-то растерялся. "Папахену влетитъ", весело думалъ Эженъ.

За объдомъ старикъ проявлялъ усиленные признаки полной независимости, но у него это какъ-то не выходило. Чувствовалась дъланность тона и какая-то скрытая фальшь. Честюниной сдълалось жаль выбивавшагося изъ всъхъ силъ старика, хотя она и не могла понять, въ чемъ дъло. Мутерхенъ зловъще промолчала все время и не сводила съ мужа глазъ, точно очковая змъя.

- Ну, какъ мать? въ десятый разъ спрашивалъ старикъ. Вотъ такая же была снътурочка... Мы съ ней ужасно бъдствовали въ юности и жили душа въ душу. И все-таки, хорошее было время, Маша... Говорятъ, что старикамъ свойственно смотръть въ розовомъ свътъ на свою юность, но, право, я дерого заплатилъ бы... да, заплатилъ бы...
- Чтобы вернуться въ дътству? подхватила мутерхенъ. Но, кажется, за это особенно дорого не придется платить... Только необходимо отличить дътство отъ ребячества.

Объдъ закончился новой исторіей. Въ столовую вошла молоденькая дъвушка, некрасивая, но съ умнымъ и выразительнымъ лицомъ.

— Рекомендую, - обратилась мутерхенъ къ гость в: - моя

дочь, Еватерина Васильевна, воторая до сихъ поръ еще не знаетъ, что мы объдаемъ ровно въ шесть часовъ и что заставлять себя ждать, по меньшей мъръ, невъжество...

- Мама, да я совсёмъ не хочу ёсть, оправдывалась дёвушка, здороваясь съ гостьей. Я только-что отъ подруги, гдё былъ кофе и чудные пирожки, а я отъ всего на свётё готова отказаться, кром'в пирожковъ. Вёдь знаю, что ты будешь меня бранить, мама, знаю, и все-таки ёмъ...
- И все-таки не хорошо, Катя, съ деланной строгостью заметиль отець. Порядокъ въ жизни прежде всего...

Эта Катя сразу понравилась Честюниной. Какъ-то она рѣшительно ни на кого не походила и, вмѣстѣ съ тѣмъ, было пріятно чувствовать, что она въ одной комнатѣ съ вами. Что-то такое жизнерадостное смотрѣло этими умными темными глазами, простое и чуть-чуть властное. Она подсѣла къ гостъѣ, оправила по пути ей воротничовъ, съѣхавшій немного на сторону и заговорила такимъ тономъ, точно онѣ вчера разстались:

- Васъ зовутъ Машей? Вотъ и отлично... Я люблю это имя и съ удовольствіемъ промѣняла бы на свое. Вы на курсы? Еще лучше... Моя мечта поступить на курсы, но мама почему-то не хочетъ. А я все-таки поступлю...
- Это будетъ тогда, когда я умру, -- добавила мутерхенъ. — Кажется, вамъ, Катерина Васильевна, не придется долго ждать...
- У насъ мысль о смерти царитъ надо всёмъ, объясняла гость Катя. Право... Можно подумать, что мы живемъ на кладбищъ. Милая мама, вы только напрасно себя разстраиваете... Всъ будемъ жить, пока не умремъ. Это здъсь такъ принято...

Объдъ, наконецъ, кончился, и Катя увела гостью къ себъ въ комнату, обставленную очень нарядно, но съ ясными слъдами безпорядочнаго характера хозяйки. Катя долго держала гостью за объ руки, что-то соображая про сзбя, а потомъ проговорила серьезно:

— Мы будемъ на ты... да? И смѣшно было бы сестрамъ церемониться... Давай поцѣлуемся!.. Только я тебя должна предупредить, что я рѣшительно никого не люблю... Никого! Признаться сказать, я даже и себя не люблю, потому что,

если бы отъ меня зависвло, я себя устроила нъсколько иначе... Во-первыхъ, женщина, по моему, должна быть бълокурой. Вотъ такая, какъ ты, съ такой же чудной косой и дътскими глазами.

Дѣвушка не переставала болтать и въ то же время разсматривала сестру, какъ невиданнаго звѣря. Честюнина почувствовала себя вдругъ такъ просто и легко, точно цѣлый вѣкъ была знакома съ этой милой Катей. А Катя болтала и болтала безъ умолку. Папа хорошій и добрый, но совершенно безхарактерный, и Женька, къ несчастью, весь въ него. Мама кажется гтрогой и придирчивой, но это только такъ, для папы. Она немного помѣшана на томъ, чтобы все было, "какъ въ лучшихъ домахъ", а это отъ того, что мама изъ богатой, хотя и раззорившейся, семьи. Женька самый отчаянный шелопай, хотя мама въ немъ души не чаетъ и готова для него на все. Вообще, скучно... Послѣднее заключеніе вышло немного неожиданно и очень смѣшно.

— Меня мама никогда не любила, и я ей очень благодарна за это, — докончила Катя свою семейную хронику. — Когда я была маленькой, то очень обижалась и даже плакала, а теперь благодарю. Никого не нужно любить, потому что отъ этого всё несчастія... Поэтому я рёшила, что никогда-никогда не пойду замужъ.

Потомъ Катя потащила гостью осматривать всю квартиру, комментируя каждую вещь.

— Такъ, кисленькая чиновничья роскошь, Маша... Ну, для чего всё эти драпировки, поддёланныя подъ настоящія дорогія матеріи? для чего эта мебель, которая точно притворяется въ какомъ-то неизвёстномъ стилё? Единственная вещь, которую я люблю—это рояль...

Катя сёла за рояль и съ шикомъ сънграла какой-то блестящій вёнскій вальсъ. Она училась въ консерваторіи, но дальше вальсовъ дёло не шло. Оборвавъ какой-то самый модный вальсъ на половинѣ, Катя потащила гостью въ кабинетъ къ отцу.

— Старикъ очень тебя ждаль... Онъ у насъ самый чувствительный человъкъ въ домъ.

Распахнувъ портьеру, Катя остановилась. Въ кабинетъ, видимо, разыгрывалась тяжелая семейная сцена. Старикъ

ходилъ по комнатъ съ краснымъ отъ волненія лицомъ, а мутерхенъ сидъла на диванъ въ вызывающей позъ.

— Господи, что же я такого сдёлаль?!... — спрашиваль старикь, дёлан трагическій жесть. — Вёдь она мнё не чужан...

Катя спустила портьеру и шепнула:

— Пусть старики поссорятся...

Честюнина поняла только одно, что старики ссорятся именно изъ-за нея, и ей опять сдёлалось грустно и тяжело.

#### III.

Вмѣстѣ съ провинціальной гостьей въ чопорную чиновничью квартиру дѣйствительнаго статскаго совѣтника Анохина ворвались совсѣмъ новыя мысли и чувства. Генеральша сейчасъ же послѣ обѣда устроила мужу жестокую семейную сцену,—сцену по всѣмъ правиламъ искусства.

— Какъ это мило: облапить и цёловаться прямо въ губы! — старалась говорить она вполголоса. — Можетъ быть, у васъ тамъ, въ деревнё, нёсколько сотъ такихъ племянницъ, и вы всёхъ ихъ будете цёловать? Это можетъ сдёлать нашъ швейцаръ Григорій, дворникъ, кухонный мужикъ... Наконецъ, вы забываете, что у васъ есть взрослая дочь.

Генералъ не возражалъ, не оправдывался, а только вздыхалъ и умоляюще смотрълъ на разгиъванное домашнее божество. Онъ быль полонь такихъ хорошихъ мыслей и чувствъ, а тутъ какая-то глупая сцена. Много такихъ сценъ онъ перенесъ на своемъ въку, но именно эта ему показалась особенно обидной, -- онъ почувствоваль себя чужимъ въ собственномъ домъ. Всъ чужіе-и жена, и сынъ, и даже дочь, которую онъ любилъ больше всёхъ. Еще разъ онъ пережилъ то неравенство, которое внесла въ домъ его собственная жена. Она считала себя главной виновницей всей его карьеры и настоящаго чиновничьяго благополучія, потому что онъ, человькъ безъ связей и протекцій, затерялся бы въ толпъ другихъ министерскихъ чиновниковъ, и только она, настоящая генеральская дочь, вывела его на настоящую дорогу. Его провинціальное прошлое тщательно скрывалось и было всегда для Елены Өедоровны самымъ больнымъ мъстомъ, какъ какой-то первородный грёхъ. Никто не зналъ, чего стоило Анохину его превосходительство. Да, ему завидовали всѣ сослуживцы, а онъ все чаще и чаще начиналъ думать, что все это чиновничье величіе было лично для него величайшей опибкой.

Елена Өедоровна, конечно, уже знала все черезъ горничную Дашу, т.-е. знала и о мъткъ, и объ узелкахъ провинціальной родственницы, и на этомъ построила цълый обвинительный актъ.

- Это вакая-то богомолва... язвила она. Мнѣ совъстно передъ швейцаромъ. А глупый Эженъ имълъ еще неосторожность ъхать встръчать ее на вокзалъ. Конечно, онъ добрый мальчивъ, но дълать подобныя глупости все-таки нехорошо. Въдь вы выдавали свою сестру за милліонершу....
- Я дъйствительно говорилъ, что у нея есть свои средства...
  - Какая-то несчастная пенсія!..
- У нея собственный домъ въ Сузумьв, потомъ послъ мужа остались средства, что мив хорошо извыстно.
- Все это одна комедія!.. Вы вводите въ нашу семью какихъ-то салопницъ...
  - Не салопницъ, а порядочныхъ людей. Да...

Василій Васильевичъ вдругъ разгорячился и наговорилть жент дерзостей, чего еще никогда съ нимъ не случалось. Онъ покрасить и сильно размахивалъ руками.

- По вашему, Елена Өедоровна, Маша—салопница, а по моему—это хорошая дъвушва-труженица. Да, именно, труженица... Я былъ бы счастливъ, если бы у меня была такая дочь.
  - Значить, и Катя нехороша?
- А что такое Катя, по вашему? Петербургская барышня, и больше ничего. У нея въ головъ концерты да оперы, да первыя представленія, да пикники—развъ я не понимаю, что она такое? А твой Эженъ, говоря откровенно, просто шелопай... Да, да, шелопай! Еще одинъ шагъ, и готовъ червонный валетъ. Конечно, имъ дико видъть настоящую серьезную дъвушку... Посмотри, какое у нея чудное лицо—простое, какое-то чистое, красивое внутренней красотой.
  - Боже мой, до чего и дожила! стонала генеральша.

Увлекшись, генералъ наговорилъ много лишняго, и когда спохватился—было уже поздно. Генеральша приняла угнетенный видъ и молча вышла изъ кабинета. Это еще была первая сцена, закончившаяся полнымъ разрывомъ. Обыкновенно генералъ вымаливалъ себъ прощеніе, унижался и покупалъ примиреніе самой дорогой цёной.

Цѣлый день былъ испорченъ. Елена Өедоровна заперлась въ своей спальнѣ, какъ въ неприступной крѣпости, и не вышла къ вечернему чаю. Генералъ съѣздилъ въ какую-то коммиссію, вернулся поздно и узналъ отъ Даши, что генеральша больна и не желаетъ никого видѣть.

- Э, все равно! рѣшилъ про себя Василій Васильевичъ. Онъ тоже заперся въ своемъ кабинетѣ и тоже не желалъ никого видѣть. Господи, вѣдь можно же хоть разъ въ жизни быть самимъ собой и только самимъ собой! Въ минуты маленькихъ домашнихъ революцій онъ спалъ у себя въ кабинетѣ, а сейчасъ былъ даже радъ этому. Въ послѣднее время у него все чаще и чаще появлялась нервная безсонница, и онъ впередъ зналъ, что сегодня не уснетъ до самаго утра. Была приготовлена домашняя работа, но она не шла на умъ. Оставалось ходить по кабинету до головокруженія.
- Что же, я сказаль правду, —думаль онъ вслухъ. И пора сказать... Развъ я не вижу и не понимаю, что дълается кругомъ? Семья дармовдовь и больше ничего... Другіе, которые не могуть жить дармовдами, завидують намъ. Чего же больше? Ха-ха... Миленькая семейка...

Старикъ шагалъ по своему кабинету, какъ часовой у гауптвахты, и съ тоской думалъ, что неужели это воинствующее настроение покинетъ его и онъ опять будетъ унижаться, чтобы вымолить у жены позорное примирение. Онъ впередъ презиралъ себя...

Появление племянницы подняло въ душт петербургскаго статскаго генерала далекое прошлое.

Родился и выросъ онъ въ Сузумьъ, въ бъдной чиновничьей семьъ. Онъ теперь видълъ эту семью черезъ десятки лътъ... Видълъ труженика отца, въчно занятаго службой, суроваго и болъзненнаго, видълъ въчно озабоченную домашними дълами мать, женщину простую, но съ здоровымъ природнымъ умомъ. Чего стоило старикамъ выучить его въ гим-

назін, а потомъ отправить въ университетъ. У него была всего одна сестра Анюта, которую онъ очень любилъ. Дъвочка получила самое скромное домашнее образованіе, потому что тогда женскихъ гимназій еще не было, и только дочери дворянъ могли учиться въ институтахъ. Боже мой. вавъ все это было давно и, вмёсте, точно вчера... Уважая въ Петербургъ поступать въ университетъ, Анохинъ меньше всего думаль о томъ, что видить отца въ последній разъ. Молодость думаеть только о себъ... Ему больше всего жаль было сестру, которая такъ горько плакала при разставаныи. Онъ быль уже на третьемъ курсв, когда отецъ умеръ. Но родное Сузумье было за тридевять земедь, такъ что онъ не могъ даже прівхать на похороны. Пришлось самому зарабатывать хлёбъ и тянуть тяжелую лямку. Съ матерью онъ увиγ дался только по окончаніи курса. Въ это літо вышла и Анюта замужъ за маленькаго чиновника канцеляріи губер-натора, перешедшаго впосл'ядствіи на земскую службу. Умерла и мать, и Анохинъ ни разу не быль въ родномъ гнёзді, откладывая поёздку туда годъ за годомъ, а потомъ затянула служба, явилась своя семья и свои заботы. Съ Сузумьемъ отношенія поддерживались только різдими письмами сестры. У нея были уже свои дети, потомъ эти дети учились въ гимназіяхъ, но онъ никого не видаль. Племянница Маша явилась живымъ эхомъ далекаго прошлаго, и генералъ въ последній разъ переживаль его и проверяль имъ свою настоящую жизнь. И ему начинало казаться, что въ его чиновничьеми благополучіи было что-то неладное, что онъ прожилъ всю жизнь въ вакомъ-то пустомъ мъсть и что, главное, не умъль дать дътямъ настоящаго воспитанія. Для чего онъ вообще жиль, работаль, хлопоталь, и чёмь потомь дёти помянуть его, когда его не будеть на свете? А воть племянница Маша-другое дело... Она съ собой принесла въ столицу тавую хорошую молодую заботу, жажду знанія и способность трудиться. Да, эта будеть работать, а его дъти шалопайничать... Старику страстно хотелось, обнять воть эту хорошую Машу и разсказать ей все, всю свою жизнь, и научить ее, чтобы она такъ никогда не жила.

Честюнина тоже не спала, хотя и устала съ дороги страшно. Ее взволновало полученное письмо. Какъ хорошо она знала этотъ "канцелярскій почеркъ"... Письмо было распечатано только вечеромъ, когда дъвушка ложилась спать. Это была ея первая ночь въ столицъ, начало новой жизни. Прежде всего она попяла, что сдълала громадную ошибку, остановившись у дяди, хотя въ этомъ и не была виновата. Впрочемъ, непріятное впечатлъніе, произведенное чопорной генеральшей, нъсколько сгладилось, благодаря Катъ. Она такъ мило болтала и была такая добрая.

- Ты не оставайся у насъ жить, откровенно совътовала Катя, забравшись вечеромъ въ комнату гостьи. Папа добрый и къ мамъ можно привывнуть, а только у насъ ужасно скучно. Всъ мрутъ отъ скуки... То-ли дъло, если ты устроишься по стуленчески. Маша.
  - Я тоже думаю, что будеть лучше.
- Откровенно говоря, я завидую тебѣ. А совѣтую переѣзжать потому, что тогда буду бывать у тебя. Будетъ молодежь, разговоры, шумъ... Я ужасно люблю спорить. Со всѣми готова спорить... Видишь, я хлопочу, главнымъ образомъ, о себѣ и не скрываю этого. По праздникамъ ты будешь пріѣзжать къ намъ... Поѣдемъ какъ-нибудь въ оперу.

Оставшись одна, Честюнина, наконецъ, распечатала письмо и прочла его нъсколько разъ, причемъ на лицъ у нея отъ волненія появился румянецъ.

"Милая Маруся", — писалъ "канцелярскій" почеркъ. — "Адресую тебв цисьмо на твоего дядю... Можеть быть, это не совсемъ тактично, но, каюсь, не могъ выдержать. Когда ты убхада, меня охватила такая страшная тоска и такое малодушіе, точно я похорониль тебя. Сознаю, что все это глупо и съ извъстной точки эрънія даже смъшно, но не могу удержаться. Каяться такъ каяться: когда шель на свою службу въ земскую управу, нарочно сдёлалъ крюкъ и прошелъ мимо твоей школы... На твое мъсто поступила уже другая учительница, Наташа Горкина, которая раньше служила помощницей въ четвертой школъ. Славная дъвушка, а мнъ обидно, что она заняла твое мъсто. Мнъ хотълось бы, чтобы оно оставалось незанятымъ, что уже совсѣмъ глупо. Однимъ словомъ, разыгрался самый непростительный эгоизмъ. На службъ я почти ничего не делаль, такъ что нашь члень управы, Ефимовъ, только покосился на меня, ты знаешь, онъ вообще

не благоволить во мив и радь всякому случаю придраться. Впрочемъ, теперь для тебя все это неинтересно и слишкомъ далеко. Не буду... Вечеромъ не утерпълъ и завернулъ къ Анн' Васильеви, подъ предлогомъ взять внигу. Старушка очень обрадовалась миб-она, кажется, догадывается... Мы сидъли въ угловой комнать и пили чай. Все до послъдней мелочи напоминало тебя, и мнё хотёлось плакать, какъ мальчишкъ. Дверь въ твою комнату была закрыта, и мнъ все время казалось, что вотъ-вотъ ты выйдешь. Я даже раза два оглянулся, что не ускользнуло отъ вниманія Анны Васильевны. Мив было жаль и себя, и ее, и казалось, что мы сдвлали вакую-то ошибку. Я убъжденъ, что и она думала тоже самое, котя прямо этого, вонечно, и не высказывала. Для нея я все-таки только хорошій знакомый, а въ сущности чужой... Да, тяжело и грустно и я отвожу душу за этимъ письмомъ. Гдь-то ты теперь? среди какихъ людей? какія твои первыя впечатленія? думаеть ли о нась-боюсь напомнить о собственной особъ. Съ другой стороны, не могу скрыть нъкоторой зависти... Кажется, взяль бы да и полетёль на крыльяхъ въ Петербургъ, чтобы хоть однимъ глазкомъ посмотръть на тебя... Кстати, ты забыла оставить мнв свой петербургскій адресь, т. е. адресь твоего дяди, и я его добываль оть Анны Васильевны обманнымъ способомъ. Совралъ, гръшный человъвъ, что ты просила выслать вакую-то книгу... Старушва, кажется, опять догадалась, хотя и сдёлала видъ. что забывать книги людямъ свойственно. Я уже свазалъ, что... Нътъ, я долженъ высказаться прямо, и ты можешь меня презирать за мой неисчерпаемый эгоизмъ. Да, я раскаиваюсь, что отпустиль тебя... Вижу твое негодующее лицо, чувствую, что ты презираешь меня, но въдь геройство не обязательно даже по уложенію о наказаніяхъ. Да, я тебя впередъ ревную во всему и во всемъ-- въ темъ людямъ, съ которыми ты будешь встрвчаться, къ той комнать, въ которой ты будешь жить, къ тому воздуху, которымъ ты будещь дышать. Я желаль бы быть и этими новыми людьми, и этой новой комнатой, и этимъ новымъ воздухомъ, даже мостовой, по которой ты будешь ходить... Подумай хорошенько, отнесись безпристрастно и ты поймешь, что я правъ. Въдь ждать целыхъ пять льть... Мало-ли что можеть случиться? Впереди цылая

въчность... Одинъ день—и то въчность, не то что пять лътъ. Моя ариометика отказывается служить, и знаю только одно, что я несчастный, несчастный, несчастный

твой навсегда Андрей Нестеровъ".

Честюнина нъсколько разъ перечитала это посланіе, поцъловала его и спрятала въ дорожную сумочку.

— Милый... хорошій...— шептала она. — Какой онъ хорошій, Андрюша... Если бы онъ зналъ. какъ мив-то скучно!

Дъвушка, не смотря на усталость, долго не могла заснуть. Прошлое мъшалось съ настоящимъ, а съ завтрашняго дня начнется будущее. Да, будущее... Она закрывала глаза и старалась представить себ'в техъ людей, съ которыми придется имъть дъло. Вотъ теперь она никого не знаетъ и ея нивто не знаетъ, а потомъ, день за днемъ, возникнутъ и новыя знакомства, и дружба, и ненависть. Гдв-то уже есть и эти будущіе враги, и будущіе друзья... Еще утромъ сегодня семья дяди не существовала для нея, а сейчасъ она уже всъхъ знаетъ и со всъми опредълились извъстныя отношенія. Дядя ее любитъ, т. е., върнъе, любитъ въ ней свою сестру, тетка ненавидить, какъ всё жоны ненавидять мужнину родню. шелопай Эженъ-ни то, ни сё, для Кати она любопытная новинка и т. д. Ахъ, какой смешной этотъ Андрюша! Оставалось только накапать въ письмо слезъ, какъ делають институтки. Какъ онъ смъшно пишетъ... Мама, конечно, догадается, если онъ будетъ повторять въчную исторію о забытой внигъ. Право, смъшной... А если бы можно было устроить его гдф-нибудь на службу въ Петербургъ? Вфдь дядя могъ бы это сдёлать, если бы захотёль... Впрочемъ, Андрюша самъ не пойдеть: онъ помешань на своемь земстве.

Она заснула, почему-то думая о давешнемъ пытливомъ старичкъ, который постепенно превратился въ веселаго студента и принялся хохотать тоненькимъ дътскимъ голоскомъ.

#### IV.

Утромъ генеральша пила свой какао въ постели, поэтому за утреннимъ чаемъ собралась въ столовой только молодежь, а потомъ пришелъ Василій Васильевичъ. Онъ былъ блёденъ и въ глазахъ чувствовалась тревога.

- Сегодня на службу, Маша?—спрашиваль онъ, цѣлуя племянницу въ лобъ.—Хорошее дѣло, голубчивъ... Отъ души тебѣ завидую.
- Папа, зачёмъ ты ее зовешь Машей?—замётила Катя.— Это что-то вульгарное... Машами зовутъ горничныхъ да кошевъ. Я буду называть ее Марусей...
- Нътъ, лучте называй Машей, отвътила Честюнина, чувствуя, какъ начинаетъ краснъть. Марусей ее называлъ только Андрей. Дома меня всегда называли Машей и я привывла къ этому имени.,.

Катя съузила глаза и засмѣялась. Она поняла, въ чемъ дѣло. Дядя молча пилъ чай, сравнивая дочь и племянницу. Сегодня дочь уже не казалась ему такой дурной. Дѣвушка какъ дѣвушка, а выйдетъ замужъ—будетъ доброй и хорошей женой. Старикъ который разъ тревожно поглядывалъ на входившую Дашу, ожидая приглашенія въ спальню, но Даша молчала и онъ чувствовалъ себя виноватымъ все больше и больше.

- Мари, я васъ провожу въ медицинскую академію,— предлагалъ Эженъ, закручивая свои усики.—Вы позволите мнъ быть вашимъ Виргиліемъ?
- Пожалуйста, не безповойтесь, —остановила его Катя. Я сама поёду провожать Маню... У меня даже есть знакомый въ академіи. Кажется, онъ профессоръ или что-то въ этомъ родё... Однимъ словомъ, устроимся и безъ васъ, тёмъ болѣе, что женщина должна быть вполнѣ самостоятельна, а двѣ женщины въ особенности.
- Не сміно утруждать своими вниманіеми, mesdames... Одини маленькій совіть: когда побідете, возымите мосго Ефима. Они стоить на углу. Впрочеми, виновать, можеть быть изи принцица вы желаете бхать на скверноми извозчикі...
- Пожалуйста, побереги свое остроуміе, потому что оно сегодня еще можеть теб'в пригодиться.

Когда дъвушки собрались ъхать, Василій Васильевичь обняль Машу и перекрестиль ее по-отечески.

— Съ Богомъ, моя хорошая...

Когда девушки вышли на подъездъ, Катя заявила швейцару: — Найди намъ самаго сквернаго извозчика... Понимаешь? И чтобы экипажъ непремённо дребезжалъ... Я сегодня желаю быть демократкой.

Когда швейцаръ ушелъ, Кати весело захохотала и проговорила:

— А какъ я тебя подвела давеча за чаемъ, Маша? Это онъ тебя называетъ Марусей? Да?.. Въдь и письмо было тоже отъ него? Пожалуйста, не отпирайся... Это даже въ порядкъ вещей, если Маргарита ъдетъ на медицинскіе вурсы, то Фаусту остается только писать письма. Я вотъ никакъ не могу влюбиться, а у васъ, провинціалокъ, это даже очень просто... Каждая гимназистка шестого класса уже непремънно влюблена... Это просто отъ скуки, Маша... Впрочемъ, я не прочь испытать нъжныя чувства, но какъ-то ничего не выходитъ. Прошлую зиму за мной ухаживалъ одинъ офицеръ гвардеецъ и немножко мнъ нравился, но очень ужъ занятъ собственнымъ величиемъ, и дъло разошлось. Я какъ-то не понимаю великихъ людей, потому что они мнъ напоминаютъ бронзовые памятники... На вещи, голубушка, нужно смотръть прямо.

Дрянной извозчивъ былъ найденъ, и Катя торжествовала. Она вообще умёла быть заразительно веселой. Всю дорогу, пока ъхали черезъ Васильевскій Островъ, а потомъ черезъ Тучковъ мостъ, она болтала безъ умолку. Петербургская Сторона еще больше напомнила Честюннюй родную провинцію, и она страшно обрадовалась, когда увидела первый маленьвій деревянный домикъ, точно встрітила хорошаго стараго знакомаго. Въ семидесятыхъ годахъ, когда происходитъ дъйствіе нашего разсказа, Петербургская Сторона только еще начинала застраиваться многоэтажными домами, было много пустырей и еще больше скверныхъ деревянныхъ домишекъ, кое-какъ закрашенныхъ снаружи. Второе, что обрадовало Честюнину, это Александровскій паркъ, мимо котораго повезъ ихъ извозчикъ. Ей почему-то представлялось, что въ Петербургъ совсъмъ нътъ деревьевъ, а тутъ почти пълый лъсъ. Въ Сузумъв не было такого парка. По дорожкамъ бъгали дъти, на зеленыхъ скамейкахъ отдыхали пъшеходы, гулялъ какой-то старичокъ, таскавшій одну ногу-однимъ словомъ. жить еще можно. День быль светлый, хотя съ моря и поддувало свёжимъ вётеркомъ.

— Послушай, Маша, мы сегодня же будемъ и квартиру искать, — предложила Катя. — Найдемъ врошечную-врошечную конурку, чтобы было слышно все, что дёлается въ сосёдней комнать, чтобы хозяйка ввартиры была грязная и чтобы непремённо воняло изъ кухни капустой... Я ненавижу капусту, какъ сорокъ тысячъ братьевъ не могли никогда любить.

По Самсоніевскому мосту перевхали на Выборгскую Сторону. Массивныя зданія влиники Вилліе произвели на Катю дурное впечатлівніе, и она сразу присмирівла.

— Знаешь, мив кажется, что меня непременно привезуть когда-нибудь воть въ эти клиники и непременно зарежуть,—сообщила она упавшимъ голосомъ.—Я не выношу никакой физической боли, а туть царство всевозможныхъ ужасовъ. Ванька, дребезжи посворе...

Ванька, дъйствительно, могъ удовлетворить по части дребезжанья и тащился съ убійственной медленностью. Прошель чуть не часъ, пока онъ сстановился у подъёзда низенькаге каменнаго флигеля, гдъ былъ входъ въ правленіе. По тротуарамъ быстро шли группы студентокъ, и Катя занималась тъмъ, что старалась угадать новичковъ.

— Вонъ, это навърно поповна, —говорила она. — Посмотри, какъ она колънками работаетъ... А это наша петербургская барынька, цирлихъ-манирлихъ и не тронь меня.

Въ правленіе нужно было пройти по длинному каменному корридору, по которому шагали группы студентовъ. Первымъ встрътился вчерашній веселый сосъдъ и Честюнина невольно улыбнулась. Катя нечаянно задъла его локтемъ и студентъ замътилъ довольно грубо:

- Барышня, извините, что вы меня толкнули...
- Ахъ, виновата, что не достаточно сильно... Кстати, какъ намъ пройти къ ученому секретарю?

Студентъ молча твнулъ пальцемъ впередъ.

- Вотъ еще невъжа...—ворчала Катя, оглядываясь.— Мнъ такъ и хотълось спросить, въ какой онъ конюшит воспитывался.
  - Пожалуйста, Катя, тише...—упрашивала Честюнина.
- Э, пустяви... Я сегодня хочу быть равноправной. Какъ онъ смълъ называть меня барышней? Хочешь, я сейчасъ вернусь и наговорю ему дерзостей...

- Катя, пожалуйста...
- Хорошо. Обрати вниманіе: только для тебя дарую жизнь этому нев'єжливому мужчин'є. Такъ и быть, пусть существуєть на благо отечества...

У входа въ кабинетъ ученаго секретаря дввушкамъ пришлось подождать. Честюнина начала волноваться. Въдь это былъ ръшительный шагъ, о которомъ она мечтала столько лътъ. Ея торжественному настроенію мъшала только безпокойная Катя, сейчасъ же завязавшая споръ съ какой-то курсисткой мрачнаго вида.

Почему-то Честюнина очень волновалась, входя въ пріемную ученаго секретаря, точно отъ этого господина зависъла вся ея судьба. Но дъло обошлось такъ быстро и такъ просто, что она даже осталась недовольна. Онъ принялъ молча ея прошеніе, осмотрълъ бумаги и сказалъ всего одну фразу:

— Хорошо. Потомъ объявять, вто принятъ...

Онъ даже не взглянулъ на новую курсистку, точно вошла и вышла кошка.

Катя ходила по корридору съ самымъ вызывающимъ видомъ и тоже удивилась, что Честюнина такъ скоро вернулась.

— Подождемъ немного...— шепнула она.—Ужасно интересно посмотръть, а тебъ даже поучительно.

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ студенты-медики ходили безъ формы. Многіе щеголяли въ излюбленныхъ студенчествомъ высокихъ сапогахъ и расшитыхъ малороссійскихъ сорочкахъ. Вообще преобладали довольно фантастическіе костюмы. Студентки одѣвались однообразнѣе. Темныя платья придавали немного больничный видъ этимъ молодымъ дѣвичьимъ лицамъ. Честюниной понравились эти дѣвушки, собравшіяся сюда со всѣхъ концовъ Россіи. Красивыхъ лицъ было немного, но этотъ недостатокъ выкупался серьезнымъ выраженіемъ. Большинство составляли труженицы, пріѣхавшія сюда на послѣдніе гроши. Это была одна семья, спаянная однимъ общимъ чувствомъ, и Честюнина почувствовала себя дома. Вонъ эта худенькая дѣвушка въ очкахъ навѣрно хорошая, и вотъ та—да всѣ хорошія, если разобрать.

Катя вдругъ притихла и больше не бунтовала. Она даже потихоньку отцепила какой-то яркій банть и спрятала его

въ карманъ. Бѣлокурый студентъ продолжалъ шагать по сорридору и поглядывалъ на Катю злыми глазами.

— Вотъ человъкъ, которому, кажется, нечего дълать, — проговорила Катя довольно громко, такъ что студентъ не могъ не слышать.

Онъ остановился, хотвлъ что-то свазать, но только презрительно пожалъ плечами. Честюнина разсказала, что онъ вхалъ вмъстъ съ ней и что это очень веселый молодой человъвъ. Этого было достаточно, чтобы Катя остановила его.

— Милостивый государь, не знаете ли вы гдё-нибудь маленькой комнатки? Я подозрёваю, что вы-уже второй годъ на томъ же курсё и должны знать...

Студентъ добродушно засмѣялся.

- Вы почти правы, милостивая государыня... У меня переэвзаменовка по гистологіи. А что касается комнаты, то могу рекомендовать. По Самсоніевскому проспекту... Да вотъ я вамъ напиту адресъ.
  - Поворно благодаримъ...
- Во дворъ, вторая лъстница направо. четвертый этажъ. Тамъ есть свободная комната для одной...

Дѣвушки поблагодарили и отправились разыскивать квартиру по этому адресу. Самсоніевскій проспекть быль въ двухъ шагахъ, и онѣ пошли пѣшкомъ. Катя храбро шагала черезъ грязную мостовую и сейчасъ же запачкала себѣ подолъ платья—она не привыкла ходить пѣшкомъ.

— А студентикъ славный, — болтала Катя. — Я съ удовольствіемъ поспорила бы съ нимъ... Онъ ужасно походитъ на молоденькаго пътушка.

Д. Маминъ-Сибирякъ.

(Продолжение слидуеть).

### ГРЁЗА.

(Изъ Виктора Гюго).

Унесемся скорвй Отъ земли, отъ людей Въ міръ далекій, иной, Полный тайны, нёмой!...

Наши кони—мечты... Въ нихъ живительный свётъ... Въ нихъ любви, красоты, Первой страсти расцвётъ...

Имъ тотъ путь нипочемъ... Блещетъ мъсяцъ на немъ, Да въ лазури одни Звъздъ мерцаютъ огни...

Улетимъ же скоръй!.. Мракъ ужъ рощи одълъ; Другъ ночей, соловей Звонко пъсню запълъ.

Не услышаль-ли онь Тъхъ цъпей чудный звонъ, Что, случайной судьбой, Насъ сковали съ тобой!?..

Вотъ ночной вътеровъ
По вътвямъ пробъжалъ---

И листу ужъ листовъ О любви прошепталъ...

О, сворѣе!.. Молю!.. Не дождемся-ли мы, Что лѣса и холмы— Всъ зашепчутъ "люблю"!?..

...Кони рвутся, дрожать, На дыбы поднялись... И ужъ мчатся, летять Въ безпредъльную высь...

Мчимся мы... Намъ луна Шлетъ лучистый привътъ... Насъ зари пелена Въ свой окутала свътъ...

Звёзды яркой толпой Насъ все дальше влекутъ И улыбкой нёмой Въ міръ свой тайный зовутъ...

Мы летимъ, мы плывемъ, Сномъ исполнясь живымъ... Мы разскажемъ о немъ Только звъздамъ ночнымъ...

А. Мейснеръ.

# мозгъ и мысль.

(Критика матеріализма).

### Прив.-доц. Г. Челпанова.

Въ настоящей стать в намфренъ подвергнуть критическому разсмотрънію матеріалистическое ученіе, поскольку оно примъняется къ душевнымъ явленіямъ. Я убъжденъ, что мое намбреніе критиковать матеріализмъ вызоветь у моихъ читателей различное отношеніе. Одни изъ нихъ навіврно скажуть: «да стоптьли критиковать матеріализмъ, ученіе, которое давнымъ-давно опровергнуто философіей; едва-ли въ наше время найдется ктонибудь, кто сталь бы серьезно поддерживать это ученіе; уже давно минули тъ времена, когда можно было увлекаться ученіями Фохта, Молешотта, Бюхнера!» Но другіе читатели, и гораздо большая часть ихъ, отнесутся совстви иначе: «Какъ, - воскликнутъ они, - развъ матеріализмъ не есть последнее слово науки, развћ можно считать несправедливымъ ученіе, которое въсвоихъ объясненіяхъ пользуется лишь тімъ, что естественныя науки доказали неопровержимо; матеріализму же принадлежить честь освобожденія насъ оть разныхъ туманныхъ метафизическихъ ученій, которыя учать чему - то такому, что мало понятно, да при томъ же находятся въ полномъ противоръчіи съ тымъ, что намъ извъстно изъ наукъ естественныхъ. Мы должны торжествовать, что матеріализмъ побъдиль метафизику и вывель нась на чисто научный путь толкованія душевныхъ явленій!»

Я думаю, что ни тѣ, ни другіе изъ моихъ читателей не правы. Не правы тѣ, которые утверждають, что матеріалистическое ученіе не имѣетъ больше никакихъ послѣдователей: матеріализмъ, вслѣдствіе своей простоты и удобопонятности, всегда будетъ пользоваться признаніемъ тѣхъ, которые, вмѣсто научно-философскихъ данныхъ, будутъ руководствоваться обыденными представленіями, — онъ всегда будетъ оставаться философіей не-философовъ. Что ка-

сается второй группы читателей, то имъ я долженъ заявить, что матеріализмъ вовсе не есть последнее слово науки, а обладаетъ такою же древностью, какъ и сама философія, и что матеріалистическое ученіе о душь вовсе не есть наука, а метафизика, какъ и все другія ученія о природе души.

Такъ какъ послѣднее положеніе, будучи совсѣмъ несогласно съ обычно распространенными взглядами, можетъ показаться непонятнымъ, то я постараюсь разъяснить его, показавъ въ общихъ чертахъ, какая разница между наукой и метафизикой, каковъ предметъ одной и другой, и чѣмъ предметъ одной отличается отъ предмета другой.

Обыкновенно, разница эта выражается такимъ образомъ, что наука изучаетъ явленія, а метафизика—сушность явленій. Психологія, напримѣръ, какъ наука, занимается излѣдованіемъ душевныхъ явленій, доступныхъ нашему внутреннему чувству, а та часть психологіи, которая собственно относится къ метафизикѣ, занимается изслѣдованіемъ сущности душевныхъ явленій, или природы души. Психологія, какъ наука, занимается излѣдованіемъ послѣдовательности и сосуществованія явленій, она можетъ только описывать, классифицировать явленія; она не можетъ изслѣдовать того, что въ философіи называется ноуменомъ, т. е. высшаго и недоступнаго для опыта принципа, души, субстанціи, причины душевныхъ явленій; она можетъ имѣть пыью только описаніе явленій.

Задача метафизики опредблять, такъ сказать, сверхгопытния качества вещей, задача науки опредёлять взаимозависимость явденій. Нікоторые метафизики предполагають, что то, что мы воспринимаемъ посредствомъ чувствъ, не есть истинно существующее, а только кажущееся бытіе, феномень, а позади явленій есть реально существующее, источника явленій, которое именно и есть то, что философы называють субстанціей. На эту разницу между сущностью и явленіями указывають обманы нашихь чувствъ. Такъ, мы говоримъ, что предметы нашихъ чувствъ, поскольку намъ ихъ показываетъ вибшнее чувство, суть простые феномены; цепть, звукь, теплота, вкусь не существують действительно внё нашего ощущенія, хотя бы даже они и указывали на что-либо истинно существующее. Если охладить одну руку и нагръвать другую, а затыть обы погрузить въ сосудъ съ водою, то одной рукой мы будемъ ощущать холодъ, а другой теплоту. Отсюда слъдуеть, что изъ вижшняго воспріятія мы не имжемъ никакихъ основаній предполагать, что вещи таковы въ действительности, какими онъ намъ кажутся.

Нъкоторые метафизики говорили: «мы должны признать субстанцію, если мы признаемъ измъненія вещей; мы должны признать, что позади вещей существуеть начто, что этой смыть не подлежить». Природа, по замъчанію древнъйшихъ греческихъ философовъ, обнаруживаетъ всюду измѣненіе, движеніе и превращеніе воспринимаемаго. Сміна и превращеніе вещей указываеть на существование чего - то постояннаю. Это постоянное единое, которое они считаютъ первоначальныма въ отличіе отъ того, что потомь возникаеть, они считають существеннымь въ отличів отъ скоропреходящихъ состояній. Это различіе выражаеть старое слово элемента, то единое, изъ котораго состоять всв вещи, изъкотораго онъ, какъ изъ первоначального, созидаются и въ который онъ въ концъ концовъ переходятъ, такъ что, между тъмъ какъ сущность остается неизмѣвной, вещи изъ нея состоящія измъняются. Такимъ элементомъ одинъ философъ признавалъ воду, другой воздухь, третій огонь, четвертый землю. Вътакомъ видъ эта идея о неизмънной субстанціп была у древнихъ философовъ; хотя она впоследствии и видоизменялась, но по существу осталась тою же самою.

Но можно ли познать эту сущность? Въ этомъ вопросъ между философами возникаетъ рознь. Одни изъ нихъ говорятъ, что эти субстанціи существуютъ на самомъ дълъ позади вещей, что ихъ можно и познать, а другіе, именно позитивисты (отридатели метафизики), говорятъ, что сомнительно, чтобы эти субстанціи, или вещи въ себъ, какъ ихъ еще называютъ, существовали, а если онъ и существуютъ, то познать ихъ мы никоимъ образомъ не можемъ, потому что все то, что мы познаемъ, мы познаемъ лишь постольку, поскольку оно дъйствуетъ на наши органы чувствъ, а дальше мы ничего не знаемъ. По ихъ миънію, вещи извъстны намъ только лишь въ томъ отношеніи, въ какомъ онъ производятъ извъстныя впечатлънія на наши чувства, и все познанное нами приводится именно къ этимъ впечатлъніямъ. Сущность же вещей можетъ быть разсматриваема, какъ нъчто неизвъстное, и это неизвъстное къчто есть предположеніе, лишенное очевидности.

И такъ, слъдовательно, мы приходимъ къ тому положенію, что одни философы признаютъ субстанцію вещей, и познаніе ея считаютъ своею главною задачей, а другіе полагаютъ, что эта субстанція познана быть не можетъ.

Оставляя въ сторонъ вопросъ о томъ, которые изъ философовъ правы, я перейду къ другому весьма важному вопросу, въ значительной мъръ уясняющему для насъ отношение между наукой и метафизикой.

Если мы признаемъ ту точку зрвнія, что метафизика имветь своей птыво изследование субстанции вещей самихъ въ себт. т. е. вещей такъ, какъ онъ существуютъ сами по себъ, независимо отъ того, какъ мы ихъ воспринимаемъ, или даже какъ мы ихъ воспринимать не можемъ, то окажется, что даже обыкновенно признанная матеріалистическая философія на самомъ дѣлѣ есть метафизика, потому что она занимается именно изследованіемъ сущности вещества. Чтобы убедиться въ этомъ, стоитъ только разсмотріть, въ чемъ состоитъ матеріалистическое ученіе, какъ оно обыкновенно признается. «Міръ состоить изь атомовь и пустою пространства». «Въ этомъ положенін, говорить A. Лание \*),—согласуются матеріалистическія системы древняго и новаго времени, какъ ни различно видоизмънялось постепенно понятіе атома, какъ ни различны теоріи о возникновеніи пестрой и богатой вселенной изъ такихъ простыхъ элементовъ». Но что такое это атомистическое ученіе, наука или метафизика?

Бюжиеръ, одинъ изъ самыхъ выдающихся представителей современнаго матеріализма, считаетъ атомы новъйшаго времени открытіемъ естествознанія, тогда какъ атомы древнихъ, по его словамъ, были «произвольными умозрительными представленіями». «Атомы древнихъ были философскими категоріями или вымыслами; атомы новъйшихъ ученыхъ суть открытія естествовъдънія». На самомъ же дълъ Бюхнеръ совсьмъ не правъ: атомистика и нынъ еще то же, чъмъ она была въ древней философіи. Еще и нынъ она не потеряла своего метафизическаго характера, и уже въ древности она составляла вмъстъ и естественно-научную гипотезу для объясненія наблюдаемыхъ процессовъ природы.

Чтобы убъдиться въ такомъ характеръ матеріалистическаго ученія, разсмотримъ, что такое матерія и атомы.

Матерія, говорять, наполняєть или занимаєть пространство. Это наполненіе можно себі представить или непрерывныма, такъ что въ пространстві не останется ни одного пустого міста, или прерывающимся пустыми промежутками. Слідовательно, матерію можно представить однимъ предметомъ, распростертымъ по всему пространству, или же множествомъ частицъ въ пространстві. Если представлять матерію состоящею изъ частицъ, то ихъ можно представить или физическими недълимыми частичками (атомами), или неометрическими точками. Первое ученіе (атомизмъ), провозглашенное впервые Демокритомъ (греческимъ философомъ), имітло по-

<sup>\*)</sup> Исторія матеріализма. Спб. 1881—1883, т. II.

слъдователей и въ новой философіи. Оно слишкомъ наглядно и общензвъстно, чтобы на немъ стоило останавливаться. Гораздо меньшая наглядность принадлежить второй теоріи, по которой матерія состоитъ изъ непротяженных зеометрических точекъ.

Это учение предложиль одинь ученый ісзуить, жившій въ серединъ восемнадцаго столътія, Босковичь. Именно онъ предполагалъ, что последніе элементы матеріи суть неделимыя точки безъ протяженности, но окруженныя сферами притягательной и отталкивательной силы, соотн'ятственно разстоянію этихъ точекъ до извъстныхъ предъловъ. Послъдователями его явились Амперъ, Фарадей, Тиндаль, Коши и многіе другіе физики. Въ недавнее время Пфейлышриккерь предположиль, что подобныя недёлимыя точки, служащія центрами притягательныхъ силь, или. какъ онъ ихъ называеть, кинеты, взаимно проницаемы одна для другой, такъ что они, взаимно притягиваясь, проходять одна сквозь другую, вслёдствіе чего устанавливается между ними колебательное движеніе, отчего въ конців концовъ и появляются тіла. Знаменитый англійскій физикъ, Вильямь Томсонь, предполагаетъ, что всю натеріальныя тела состоять изъ атомовь, недёлимыхь, не потому, что они тверды, а отъ того, что «атомы суть безконечно малыя вращающіяся кольца или замкнутые въ себъ вихри несжимаемой, нетрущейся жидкости, которую предполагають однородной и совершенной». Эти кольца похожи на кольца дыма, выпускаемаго изо рта искусными курильщиками. Ихъ нельзя ни разстав, ни разорвать. Матерія, изъ которой они образуются, сплошь наполняеть пространство.

Но изъ всёхъ возэрёній современныхъ физиковъ для насъ особенный интересъ представляеть взглядъ пражскаго физика, *Маха*. «Атомы, по его мнёнію, не могутъ имёть никакихъ чувственныхъ свойствъ: отдёльный атомъ не свётитъ, не издаетъ звуковъ, онъ ни твердъ, ни мягокъ и не представляетъ протяженности. Атомистическій міръ есть міръ математическихъ точекъ, и матерія, вёроятно, существуетъ въ пространствѣ не нашемъ, не эвклидовскомъ, не трехъ измёреній». Если мы сравнимъ всѣ эти гипотезы о матеріи, лежащей въ основѣ тёлъ, то для насъ сдёлается очевиднымъ, что онѣ суть лишь субъективныя построенія.

Никто атомовъ никогда не наблюдалъ и наблюдать не можетъ, ибо наблюденію подлежатъ массы, а не эти воображаемыя существа. Если бы мы увидёли, напр., атомъ, положимъ, въ микроскопт, то онъ тотчасъ превратился бы для насъ въ массу, въ тело, и пересталъ бы быть атомомъ.

Атомъ не дыйствительная вещь или существо, а только лишь

продуктъ нашего представленія. «Атомистическое ученіе,—говорить Мендельев»,—наукою должно быть принимаемо только какъ пріемъ, подобный тому пріему, который употребляеть математикъ, когда сплошную кривую линію разбиваеть на множество прямыхъ, и только въ этомъ последнемъ смыслё можно допускать справедливость атомной гипотезы».

Представленіе атомовъ, въ такомъ смыслів понимаемое, Тэто называетъ математической фикціей, крайне удобной въ нівкоторыхъ случаяхъ для физикоматематическихъ изслівдованій. Точно также смотритъ на атомы и англійскій философъ Еэно.

Изътолько что сказаннаго, очевидно, атомы нужны намъ только для того, чтобы оличетворить неизмънную сущность вещества, и, сладовательно, съ ними нельзя встрютиться въ мірю явленій, въ мірю безпрерывныхъ перемонт \*). Атомизмъ современной науки весь основанъ на уб'єжденіи, что сзади д'єйствительно наблюдаемыхъ нами изм'єнчивыхъ т'єлъ скрывается вн'є всякаго опыта ихъ истинная неизм'єнчемая сушность. Эта сущность остается навсегда за пред'єлами доступныхъ для насъ воспріятій, какъ бы ни были изощрены наши чувства. А уже изъ этого обнаруживается метафизическій характеръ основной атомистической предпосылки.

И такъ, матеріализмъ допущеніемъ сверхъопытныхъ атомовъ дълается теоріей умозрительной, или что тоже--метафизикой.

Такой характеръ этого ученія производить то, что его ставять, по справедливости, на ряду съ другими метафизическими ученіями \*\*). По ученію метафизиковъ-спиритуалистовь, существуеть духовная субстанція, т. е. та сущность, которая скрывается за явленіями и составляетъ причину ихъ; метафизики-матеріалисты признають матеріальную субстанцію (т. е., какъ мы видёли, атомъ).

Теперь въ зависимости отъ того, какую субстанцію мы признаемъ лежащею въ основі міровыхъ явленій, мы будемъ или спиритуалистами, или матеріалистами, или монистами. Если, по нашему мніню, существуєть въ мірі только одна духовная субстанція, а матеріальная субстанція есть только видимость, то мы спиритуалисти. Если мы допускаемъ, что въ мірі есть только одна матеріальная субстанція, то мы матеріалисты. Если мы признаемъ,

<sup>\*)</sup> Ученіе о матерія см. Ламе. Ист. Мат. II. 162—200. Введенскій. Опыть построенія матерія. Спб. 1883. Его же, Къ вопросу о строенія матерія, Ж. М. Н. П. 1890. № 7 н 8. Тэтъ. Свойства матерів. Остроумовъ. О физіологическомъ методъ въ психологіи. 1886.

<sup>\*\*)</sup> Такъ, напр., Гельмгольцъ въ своей ръчи «О мышленіи въ медицинъ», предостерегая слушателей отъ увлеченія матеріализмомъ, называетъ его «метафизической гипотевой».

что въ мірѣ есть одна и другая субстанція, то мы *дуалисты*. Наконецъ, если мы признаемъ одну субстанцію, изъ которой происходятъ и матеріальныя, и духовныя явленія, то можно сказать, что мы монисты.

После этихъ предварительныхъ сведений я позволю себе изложить краткую исторію и развитіе матеріалистическаго ученія. Я говорю, что намфренъ изложить исторію и развитіе матеріалистической доктрины, но слово «развитіе» по отношенію къ матеріалистическому ученію можеть быть приложено только въ несобственномъ смыслъ, потому что на самомъ дъль учение это оказывается удивительно коснымъ. Не взирая на тѣ громадные успѣхи естествознанія, какіе вид'єль XIX-й вікь, ученіе матеріалистовь нашего времени въ существенныхъ чертахъ остается почти тождественнымъ матеріализму въ его древнавищей форма. О матеріализмѣ можно сказать, словами Альб. Ланге \*), что онъ «такъ же древенъ, какъ и философія, но не древиње. Естественное пониманіс предметовъ, которое господствуеть въ древнъйшіе періоды культурно-историческаго развитія, постоянно бываеть подвержено противоръчіямъ дуализма. Первые опыты освободиться отъ этихъ противоръчій, объять мірь въ цъломъ и подняться вадъ обыкновенною видимостью чувствъ, ведутъ уже въ область философіи и уже при первыхъ попыткахъ встръчается магеріализмъ». Систематическую форму это ученіе пріобрітаеть у греческаго философа Демокрита, жившаго въ V-мъ въкъ до Р. Хр. Демокритъ считаль чувственныя качества только видимостью. «Сладкое имфетъ только кажущееся существованіе, такое же существованіе имфють тепло, холодъ, цвъта, въ дъйствительности же не существуеть ничего, кромп атомов и пустого пространства». Такъ какъ для него непосредственно данное ощущение имъло въ себъ нъчто обманчивое, то онъ придаваль размышлению большее значение въ дъл познанія, чъмъ непосредственному воспріятію при помощи чувство. Атомы, изъ которыхъ состоять всф вещества, безконечны въ числъ и безконечно различны по формъ. Различе всъхъ предметовъ зависить отъ различія ихъ атомовъ въ числь, величинь, форм' в порядки; качественняго различія атомовы не существуеты. Атомы не им воть «внутреннаго состоянія», они двиствують другь на друга только посредствомъ давленія и удара. Душа состоить изъ мелкихъ, гладкихъ и круглыхъ атомою, подобныхъ атомамъ огня. Эти атомы суть самые подвижные, и отъ ихъ движенія, проникающаго черезъ все тело, происходять явленія жизни, и въ частности всё явленія психической жизни.

<sup>•)</sup> Ук. соч. т. І.

Слідовательно, душа для Демокрита есть особенное вещество на ряду съ другими веществами. Разумность онъ разсматриваль, какъ явленіе, происходящее изъ механическаго свойства извістныхъ атомовъ въ ихъ отношеніи къ другимъ\*).

Я обращаю вниманіе на то обстоятельство, что Демокритъ духовныя явленія объясняеть изъ механическихъ свойствъ атомовъ, а всякія внутреннія состоянія совсьмъ устраняеть, т. е., другими словами, — онъ не признаетъ никакихъ духовныхъ состояній, потому что, по его мнынію, въ міры ничего, кромы атомовъ, не существуетъ.

Отъ изложенія ученій Эпикура, Лукреція, Гоббеса, Гассенди я отказываюсь, потому что они составляють лишь видоизм'вненія учев:я Демокрита. Влиже всего къ современному матеріализму стоитъ французскій матеріализмъ прошлаго стольтія, такъ какъ и локазательства его почти та же, что и въ современномъ матеріализма. Изъ нихъ наибольшій интересъ представляеть ученіе Ламеттри, автора книги «Челов вкъ-машина» \*\*). Въсвоей «Естественной исторін души», послів того какъ онъ посредствомъ самонаблюденія въ лихорадочномъ состояніи пришель къ тому результату, что всі духовныя функціи суть только свойство наших тылесных особенностей, слудствіе нашей организаціи, -- онъ не видить никакой необходимости допускать особое существо-душу, Сафпые, глухонамые дають ему въ руки доказательство того, какъ всв представленія возникають изъ чувствь: человікь, осужденный съ дітства на полное одиночество, дълается какъ бы совершенно безъ души, и это показываетъ, что духъ не есть что-либо само по себъ существующее, потому что онъ въ такомъ случай долженъ быль бы развиваться изъ себя. Всё ощущенія приходять къ намъ отъ чувствъ, а чувства связаны съ мозгомъ, містомъ ощущеній, посредствомъ нервовъ. Въ нервныхъ трубочкахъ движется жидкость. esprit animal, жизненный духъ. Стало быть, не возникаетъ викакого ощущенія, если не вызывается изміненія въ его органі, посредствомъ котораго возбуждаются жизненные духи, которые затімь приводять ощущеніе къ душі, а отсюда ділается выводъ, что то, что чивствиеть, должно быть также матеріальнымь. Затьмъ Ламеттри приводить рядъ фактовъ, доказывающихъ несомивннымъ образомъ зависимость духовныхъ явленій отъ физическихъ. Различные темпераменты, основывающиеся на физическихъ причинахъ, опредвляють характеръ человъка.

Въ болъзняхъ душа то помрачается, то, можно сказать, раздванвается, то разсъевается въ безумін. Выздоровление безумнаго

<sup>\*)</sup> О немъ см. Ланге, Ист. Матер., т. I, стр. 1-26.

<sup>\*\*)</sup> См. Ланге, ук. соч. т. I, стр. 297—322.

создаетъ умнаго человъка. Самый великій геній часто бываетъ глупъ, и гдіз тогда всіз тіз прекрасныя знанія, пріобрътенныя съ такимъ большимъ трудомъ? Англійская нація, кушающая полусырое и кровяное мясо, получила, повидимому, свою дикость отъ такой пищи, —дикость, которой можно противудъйствовать только воспитаніемъ. Эта дикость порождаетъ въ душіз гордость, злобу, презрівніе къ другимъ націямъ и другіе недостатки характерат подобно тому, какъ грубая пища дізлаеть умъ лівнивымъ и неповоротливымъ. Какой-нибудь вздоръ, маленькая фибра, что-нибудь, чего не въ состояніи открыть самая тонкая анатомія, могла бы сділать изъ Эразма и Фонтеноля двухъ дураковъ. Такова зависимость духовныхъ явленій ото трассныхъ.

И такъ, по ученію матеріалистовъ, оказывается, что въ мірѣ нѣтъ ничего, кромѣ атомовъ и ихъ соединеній, нѣтъ ничего, кромѣ матеріальнаго начала; что ощущеніе или вообще душевная дѣятельность есть не что иное, какъ движеніе вещества, какъ движеніе матеріальныхъ элементовъ.

Въ этомъ отношени, какъ учение Демокрита, такъ и франпузскихъ матеріалистовъ \*) прошлаго столітія сходятся между собою, съ тою только разницею, что эти послідніе снабжають свое основное положение большимъ количествомъ доказательствъ, заимствованныхъ въ естественныхъ наукахъ, метафизическій же принципъ остается одинъ и тотъ же.

Посмотримъ, какъ обстоитъ дъло у современныхъ матеріалистовъ. Многіе, мало знакомые съ исторіей философіи, думають, что возникновение матеріализма находится въ связи съ ходомъ развитія естественныхъ наукъ; но это мибиіе на самомъ дівав неосновательно. Главная причина возрожденія матеріализма вь новъйшее время заключается въ томъ, что философія начала нын вшняго стольтія слишкомъ пренебрегала теми данными, которыя вырабатывала наука, пускалась въ слишкомъ произвольныя построенія, такъ что довъріе и къ самой философіи, и къ методу, употреблявшемуся ею, было утрачено. Извъстно, что въ началъ нынъшняго въка въ Германіи метафизика Фихте, Шеллинга и Гегеля имъла. громадный успёхъ, извёстно также, что методъ, которымъ пользовалась эта философія, быль спекулятивный, и результаты, полученные посредствомъ него, не внушали рішительно никакого довърія, да и какъ, въ самомъ дъль, можно было довъряться философіи, которая становилась въ полижищее противоржчіе съ наукой!

Гегель, который им'влъ такое крупное, и, мы бы сказали, во многихъ отношенияхъ благотворное влиние на европейскую мысль.

<sup>\*)</sup> Главнъйшіе изъ нихъ Бруссэ, Гольбахь, Кабанись, Ламеттри.

быть поняты каждымъ образованнымъ человъкомъ, не стоютъ, по нашему мивнію, тъхъ типографскихъ чернилъ, которыя употреблены на нихъ. Что ясно мыслится, можетъ быть и сказано создалъ натурфилософію, противорвчіе которой съ естественными пауками было поразительно \*). «Въ эту эпоху,—говоритъ Жанэ \*\*)—господство философіи было столь велико, что она присвоила себы право отзываться съ величайшимъ презрвніемъ объ эмпирическихъ возраженіяхъ. Если упрекали въ томъ, что философія не могла объяснять частностей, Мишле, философъ школы Гегеля, съ высоты своего величія отвічалъ, что подобныя объясненія не выше, но ниже знанія».

Натурфилософія метафизиковъ вызывала величайшее презрініе у современниковъ. Гёте, геніальный поэтъ, и въ тоже время выдающійся ученый, видёлъ громадный вредъ спекулятивнаго метода въ наукъ. «Вотъ ужъ 20 лътъ,—говорить онъ,—какъ въ Германіи господствуетъ трансцендентная философія, что покажется весьма смѣшнымъ, когда обратятъ на это вниманіе».

Конечно, при такихъ условіяхъ нѣмецкая мысль должна была устремиться къ построенію міровоззрѣнія на болѣе положительныхъ данныхъ. Для этого послужили физіологія и вообще естественныя науки, остававшіяся въ сторонѣ во время господства спекулятивной философіи.

Люди науки, въ особенности представители естествознанія, стали относиться съ глубокимъ презрѣніемъ къ спекулятивному методу. Бюхнеръ говоритъ: «Мы будемъ избѣгать всякаго философскаго пустословія, которымъ блещетъ философія, заслуживающая справедливаго отвращенія къ ней ученыхъ и неученыхъ читателей. Прошло то время, когда было въ ходу ученое пустословіе, философское шарлатанство и умственное фиглярство». Онъ отрицаетъ мнимую новизну нѣмецкой философіи. «Напи новѣйпіе философы, —говоритъ онъ, —любять подогрѣвать намъ старое кушанье подъ новымъ названіемъ, какъ послѣднее изобрѣтеніе философской кухни». «Въ самой природѣ философіи лежитъ то, что она есть общее умственное достояніе. Философскія разсужденія, которыя не могутъ

<sup>\*)</sup> Вотъ одинъ образчикъ этой натурфилософіи. Извѣстно, что неподвижныя ввѣзды были для Гегеля не небесными тѣлами, а липь «абстрактными свѣтовыми точками», «свѣтовою сыпью, такъ же мало заслуживающею удивненія, какъ шолуди у человѣка». Онъ приравнивалъ ихъ въ фосфорессценціи моря; извѣстно, что у него планеты выбросили взъ себя солице, что земля совершеннѣйшая изъ планетъ потому, что у нея есть спутникъ, тогда какъ Юпитеру не помогаютъ въ этомъ ни мало и четыре спутникъ. Другіє примѣры въ этомъ же родѣ смотри Риль. Теорія науки и метафизикъ. М. 1887 г., стр. 142—9.

<sup>\*\*)</sup> Le materialisme contemporain. 1888, crp.

ясно и безъ обиняковъ». Таково было всеобщее отношение къ философии.

Начало этому движенію естественныхъ наукъ противъ спекузятивной философіи было положено физіологомъ Молешоттомъ, вслёдъ за которымъ пошли Фохтъ и Бюхнеръ. Философская система, предложенная ими взам'єнъ системъ, предшествовавшихъ, былъ матеріализмъ, основанный на наукъ, положительномъ знанів и опытъ.

Первое сочиненіе, въ которомъ изложено ученіе матеріализма—книга Молешотта подъ заглавіемъ: «Круговоротъ жизни» (Kreislauf des Lebens), вышла въ 1852 году \*). Это собраніе писемъ его къ знаменитому химику—Либиху, о главныхъ предметахъ философіи: о душѣ, беземертіи, свободѣ. Мы раземотримъ только тѣ главы этого сочиненія, которыя касаются вопроса объ отношеніи душевныхъ явленій къ тѣлеснымъ, и прежде всего вопросто сущности силм и объ отношеніи ея къ матеріи.

Его основное положеніе сводится къ формуль: «Нъть сильюезъ вещества, нътъ вещества безъ силы». Это положеніе направлено противъ философскихъ ученій, которыя признавали возможнымъ существованіе силь отдъльно отъ матеріи,—силъ, которыя могли бы оказывать воздъйствіе на матерію. По мижнію Молешотта, «сила не есть какой-либо движущій богъ, не есть какаялибо сущность вещей, отдълимая отъ матеріальной основы, она есть неотдълимое отъ вещества, отъ въчности ему присущее свойство». Съ другой стороны матерія совершенно немыслима безъ какихъ-либо силъ, которыя собственно сводятся къ свойствамъ вещества.

«Сущность вещей,—говорить онъ,—есть сумма ихъ свойствъ а сущность всёхъ свойствъ есть сила» \*\*).

Съ вопросомъ объ отношеніи души къ тѣлу въ тѣсной срязи находится вопросъ о такъ называемой жизненной силъ. По ученію прежнихъ натуръ-философовъ, для того, чтобы вещество, входящее въ составъ организмовъ, могло получить жизнь, нужно. чтобы особенная сила, которую они называли жизненной, присоблинилась въ веществу. Всѣ естествоисрытатели согласны въ томъ, что между разнообразными веществами природы есть рѣзкосразличіе, которое позволяетъ дѣлить ихъ на два огромные класса, на органическія и неорганическія. Прежде думали, что изъ элементовъ неорганической природы искусственнымъ, химическихъ

<sup>•)</sup> Поледнее пятое дополненное изданіе вышло въ 1877—1887 году. Книга эта вышла въ нъсколькихъ изданіяхъ и на русскомъ языкъ, но съочень большими пропусками.

<sup>\*\*)</sup> т. II последн. нем. изд. с. 584.

путемъ нельзя составить органическихъ соединеній, что всь подобныя соединенія предполагають уже живой организмъ, и въ этомъ-то находили различіе между тълами органическими и неорганическими. Либихъ, напр., заявляетъ: неорганическія соединенія (минералы) образовались вслідствіе дівствія химическаго сродства; но самый способъ ихъ сплоченія, а, слідовительно, ихъ форма и свойства зависта отъ витинихъ постороннихъ причинъ, содъйствованшихъ ихъ образованію, именно отъ высоты температуры. Совершенно подобнымъ же образомъ причиною, обусловливающею форму и свойства химическихъ соединевій, совершающихся въ организмъ, служатъ свътъ, теплота и преимущественно жизненная сила: последняя определяеть, какъ число атомовъ, которые соединяются, такъ и способъ ихъ расположенія. Мы можемъ составить кристаллъ квасцовъ изъ его элементовъ-съры, кислорода, калія и аллюмивія, потому что до извістной степени мы можемъ свободно располагать ихъ химическимъ сродствомъ, равно какъ теплородомъ и распорядкомъ частицъ; но крахмальнаго зерна нельзя составить изъ его элементовъ, такъ какъ сплоченію ихъ въ свойственную крахмальному зерну форму содъйствовала жизненная сила, которан не подчинена нашей воль вг. такой мырь, какъ теплота, свыть, сила тяжести и проч.

Но въ то время, когда Молешоттъ писалъ свою книгу, различее между веществами органическими и неорганическими уже нужно было считать неосновательнымъ, по крайней мъръ отчасти. потону что химіи во многих случаях удалось изъ чисто неорганических элементовъ произвести вещества органическія, напр., муравьиную кислоту, мочевину, щавелевую кислоту и другія органическія вещества.

«Если, — говоритъ Молепотть, — мы органическія вещества искусственнымъ способомъ можемъ создать изъ основныхъ веществъ, то очевидно, что органическія и организованныя вещества происходять изъ неорганическихъ основныхъ веществъ и неорганическихъ соединеній». Сила, которая не была бы связана съ веществомъ, которая, свободно витая надъ веществомъ, могла бы по произволу съ нимъ соединяться, есть совершенно нелѣпое представленіе. Азоту, углероду, водороду и кислороду, сърѣ и фосфору—ихъ свойства присущи отъ вѣчности. Поэтому, свойства вещества, когда оно входитъ въ составъ растеній и животныхъ, не измѣняются. Допущеніе особенной жизненной силы, для объяспенія жизненныхъ процессовъ, совсѣмъ неосновательно: ихъ можно объяснить свойствами матеріи, присущими ей отъ вѣка.

«Жизненная сила, какъ и жизнь, есть не что иное, какъ результать сложнаго взаимодъйствія физическихъ и химическихъ силъ.

Прежнія представленія о жизненной сил'є можно свести на глубоко коренящуюся наклонность представлять причину ряда явленій, связь которыхъ кажется уму загадочной, въ форм'є какой-либо личности»\*).

Кто говорить о жизненной силі, тоть поставлень въ необходимость допускать силу безз вещества. Но сила безъ матеріальнаго восителя есть совершенно безмысленное представленіе. Единственное основное различіе между органической и неорганической матеріей состоить въ томъ, что органическое вещество обладаеть боліве сложнымъ строеніемъ. Какз только вещество достинает опредпленной степени сложности, тотчась съ организированной формой начинается жизнь.

Жизнь совсёмъ не есть продуктъ какой-нибудь особенной силы, она, скорёе можно сказать, есть форма движенія вещества, основывающаяся на скрытыхъ свойствахъ его и обусловливаемая своеобразными явленіями движенія, какія въ веществѣ вызываютъ вода и воздухъ, электричество и механическое сотрясеніе, теплота и т. п. Такъ называемыя силы суть: тыа, обладающія теплотой, электрически возбужденныя вещества, колеблющіяся тыла, свѣтовыя волны, звуковыя волны, однимъ словомъ, все, что производить движеніе посредствомъ движенія.

Движеніями же вещества Молешоттъ объясняетъ и происхожденіе сознанія, мысли и вообще душевныхъ явленій.

Мозгъ человъка превосходитъ мозгъ животныхъ богатствомъ жировъ, содержащихъ фосфоръ. Безъ фосфора, жира и воды не существуетъ мысли \*\*).

Если кто-нибудь хочеть доказать существование пропасти между природой и духомъ тѣмъ, что невозможно объяснить рожденіе мы слипосредствомъ опредѣленнаго движенія частичекъ нашего мозга, тоть забываеть, что такая же невозможность должна быть признана и въ другихъ явленіяхъ природы. О расположеніи частицъ въ желізной палкъ, которую электрическій токъ намагничиваеть, въ мѣдной проволокѣ, которую электризуетъ магнитъ или электрическій токъ, о молекулярномъ движеніи, которое производить отклоненіе магнитной стрѣлки, мы знаемъ такъ же мало, какъ и о

<sup>\*) 1.</sup> c. 598

<sup>\*\*)</sup> Первоначально эту мысль Молешоттъ формулировалъ иначе. Опъ говорилъ: «Безъ фосфора нѣтъ мысли — Ohne Phosphor kein Gedanke». Но ему возражали, что въ такомъ же смыслѣ можно было бы сказать, — «безъ бѣлковины нѣтъ мысли», «безъ кали, безъ крови, безъ воды нѣтъ мысли» (См. Liebmann Analysis der Wirklichkeit. 1880, стр. 529). Тогда Молешоттъ этой мысли придалъ ту форму, въ которой мы ее приводимъ, но эта форма также неудовлетворительна, какъ и прежняя, потому что не только фосфоръ, жиръ и вода обусловливаютъ возможность мысли, но еще и тысячи другихъ причинъ, которыя всѣ нужно было бы перечислить.

состояніи мозга, который чувствуеть и мыслить. Мы описываемъ разнообразныя возд'єйствія электрическихъ и магнетическихъ матеріальныхъ возд'єйствій; мы над'ємся когда-нибудь открыть тоть внутренній процессъ, то расположеніе мельчайшихъ частицъ матеріи, теперь же мы описываемъ только результать, не подвергая сомн'ємію, что д'єйствующія причины связаны съ металлами и съ жидкостями, съ земнымъ шаромъ и съ его матеріальными продуктами, и вовсе мы не призываемъ для объясненія какихъ-либо электрическихъ или магнетическихъ духовъ\*).

Даже больше. Мы. собственно, относительно дъятельности мозга имъемъ болъе точныя свъдънія, чъмъ относительно магнита, притягивающаго жельзо. Потому что, между тъмъ какъ въ жельзъ, которое магнетизируется, мы, кромъ притяженія жельза, не воспринимаемъ никакихъ другихъ явленій, которыя давали бы намъ указанія относительно расположенія его частицъ, —въ мозгу, когда онъ мыслитъ, мы можемъ съ полною опредъленностью указать тъ измъненія, которыя онъ претерпъваетъ въ себъ и вызываетъ въ тылъ. Мысль есть движеніе, перемъщеніе мозговою вещества; мозговая дъятельность есть такое же необходимое и неотдълимое свойство мозга, какъ и во всъхъ другихъ случаяхъ сила присуща матеріи, какъ внутренній необнаруживающійся признакъ. Такъ же невозможно, чтобы мысль принадлежала другому веществу, а не мозгу \*\*).

Всё процессы въ нервной системъ, возбужденіе, распространеніе его воздѣйствія, сужденіе, волевое возбужденіе имѣютъ опредѣленную скорость, тѣмъ меньшую, чѣмъ сложнѣе процессъ. Мышленіе есть протяженный процессъ, и именно тѣмъ болѣе протяженный, чѣмъ болѣе онъ сложенъ. Но то, что для своего совершенія требуетъ времени, связано съ временемъ, оно можетъ существовать только лишь черезъ посредство передвиженія и именно мельчайшихъ частицъ. Во времени движутся мельчайшія частицы, слѣдовательно, оно совершается черезъ посредство движенія. Оно не можетъ быть извлечено изъ окружающей матеріальной массы безъ того, чтобы не прекратить своего существованія. Оно поэтому само матеріально, но движется такимъ своеобразнымъ способомъ, что за нимъ слѣдуютъ тѣ явленія, которыя обыкновенно называются духовными; они не возникають безъ матеріи, не существуютъ безъ матеріи, не могутъ быть восприняты безъ матеріи \*\*\*).

«Пропасть, которая нѣкогда отдѣляла вѣсомыя вещества отъ невѣсомыхъ, была не больше, чѣмъ та, которая еще и въ на-

<sup>\*) 1.</sup> с. 601 и д.

<sup>\*\*) 1.</sup> c. 601-603.

<sup>\*\*\*)</sup> l. c. 604.

стоящее время усматривается между протя зностью тыль и непротяженностью душевной ділятельности».

«Въ научномъ смыслѣ, величайшее пріобрѣтеніе нашего столѣтія это открытіе, что теплота есть форма движенія 1). То ученіе, что теплота есть мѣра движенія, что поднятіе тяжести требуеть количество теплоты, соотвѣтствующее высотѣ поднятія и величинѣ тяжести, что препятствія, которыя противустоятъ какому-либо движенію, не утрачивають ни одной части своей силы, превращаются въ форму движенія, которую мы называемъ теплотой, основывается на той же самой почвѣ созерцанія природы, на какой поконтся то положеніе, что «мышленіе есть форма движенія».

Вотъ общее философское содержаніе книги Молешотта, которая надълала много шуму въ Германіи и вызвала поворотъ въ общественномъ мнѣніи въ пользу матеріалистической философіи.

Продолжателемъ его идей явился другой извъстный физіологъ Карль Фокть 2), который объ отношеніи мысли къ мозгу въ своихъ «Физіологическихъ письмахъ» говоритъ следующее: «Я полагаю, что каждый естествоиспытатель при сколько - нибудь последовательномъ размыниленіи, придеть къ тому убежденію, что всъ способности, извъстныя подъ названіемъ душевной дъятельности, суть только отправленія мозгового вещества или, выражаясь нісколько грубіве, что мысль находится почти въ такомъ же отношении къ головному мозгу, какъ жолчь къ 🖚 чени 3). Принимать душу, для которой головной мозтъ служитъ инструментомъ, которымъ она работаетъ по произволузатруднительно. Въ такомъ случав мы должны были бы принять для каждаго отправленія нашего организма особенную душу, и при такомъ множествъ безтълесныхъ душъ, управляющихъ отдізьными отправленіями, мы никогда не могли бы понять нашу жизнь. Отправление тъла повсюду обусловливается формою и матеріею, и каждая часть тіла, имінощая особенное устройствонеобходимо должна имъть и особенное отправление».

Самымъ популярнымъ изъ всіхъ писателей матеріалистическої школы нужно признать *Бюхнера*, автора книги «Kraft und Stoff»,, которая выдержала 18 изданій <sup>4</sup>) и всегда считалась настольной книгой матеріализма. Если бы спросили, чёмъ объясняется такой <sup>4</sup>

<sup>1)</sup> См. статью Готпиба Адпера «О свойствах» матеріи», «М. В.» 1895 г. іюнь.
Прим. ред.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. «Карлъ Фохтъ», ст. В. Агафонова, «М. Б.» 1895 г., сентябрь. *Ирим. ред.* 

в) Эту мысль мы находимъ у одного писателя конца прошлаго столетія Кабаниса. Онъ уподобляєть отношеніе психич ескихъ явленій къ мовгу отно шенію выдёленій къ выдёляющимъ орга намъ: «Мысль есть выдёлленіс мозга»

<sup>4)</sup> Первое изданіе вышло въ 1855 г.

громадный успъл этой книги (насколько объ этомъ можно судить по количеству изданій), то на этоть вопрось отвітить не легко. Нужно думать, что причина лежить въ условіяхъ культурноисторическихъ, которыя можно было бы въ двухъ словахъ такъ характеризовать: полное недовфріе къ умозрительной философіи и проистекающее всябдствіе этого поклоненіе авторитету научной мысли. Матеріализмъ всегда выступаль подъ знаменемъ науки и этимъ, разумфется, всегда привлекалъ къ себф неопытные умы. Наконецъ, достоинства книги, заключающіяся въ томъ, что она написана просто, доступно и интересно; факты, которые приводить Бюхнеръ, весьма любопытны: они заимствованы у научныхъ авторитетовъ съ цълями философскими, именно доказать справедливость матеріалистическаго ученія; а такъ-какъ къ тому же она задается пълью рышить основные вопросы жизни, души, безсмертія и т. п., то ніть ничего удивительнаго въ томъ, что въ Германін, напр., ее читають даже рабочіе, какь это можно судить по существованію дешеваго народнаго изданія.

Его ученіе формулируется слідующей фразой: «Нють силы безь матеріи, ньть матеріи безь силы». Сною книгу онъ начинаеть цитатой изъ Молешотта \*): «Сила не есть какой-либо богъ, дающій толчокъ матеріи, она не есть сущность вещей, отділимое отъ вещества, но свойство отъ візчности ему присущее». «Матерія не есть теліга, въ которую можно было бы припречь или отпречь силы, подобно лошадямъ». «Матерія візчно обладаеть извістными свойствами. Частичка желіза остается всегда одной и тою же вещью, все равно, пробігаеть ли она въ метеорномъ камні вселенную, дребезжить ли въ колест локомотива по желізнымъ рельсамъ или циркулируеть въ кровяномъ шарикі въ вискахъ поэта. Эти свойства въчны».

Затыть Бюхнеръ приводить цылый рядъ цитать изъ сочинений самыхъ знаменитыхъ современныхъ натуралистовъ, доказывающія положенія, что «ныть силы безъ матеріи, ныть матеріи безъ силы».

«Только суевъріе и невёжество прошлыхъ вёковъ могло считать возможнымъ существованіе въ природії силъ, которыя дёйствовали бы независимо отъ вещества, между тёмъ, какъ въ настоящее время подобныя возможности совершенно изгнаны изъ науки. Ничто не можетъ дать намъ основанія допустить дёйствительное существованіе какой-либо силы, кромії тёхъ свойствъ, изміненій или движеній, которыя мы воспринимаемъ въ матеріи и которыя мы называемъ силами. Познаніе ихъ другимъ путемъ \*\*) есть невозмож-

<sup>\*)</sup> Цитировано по 17-му изд. Leipz. 1892 г., стр. 1-2.

<sup>\*\*)</sup> Т. е. если они не находятся въ связи съ матеріей.

ность. Представимъ себѣ электричество, магнетизмъ, тяжесть, теплоту, химическое сродство и т. п. безъ тъхъ, въ которыхъ мы наблюдали проявление этихъ силъ, или безъ тъхъ матеріальныхъ частицъ, взаимное отношение которыхъ именно и есть причина этихъ явленій, тогда у насъ не осталось бы ничего, кромѣ пустого понятія, слова, которое можетъ служить лишь къ тому, чтобы наглядно намъ представлять извѣстный классъ или рядъ явленій матеріи».

«Дійствительное понятіе о томъ, что такое силы сами по себінии чінь могла бы быть сила безь матеріи, такъ же ускользаеть отъ насъ, какъ понятіе о томъ, чінь могло бы быть вещество безъ силъ. Поэтому, мы, собственно, не можемъ говорить объ электричествів, но ітолько лишь о веществів, находящемся въ электрическомъ состояніи. Ті, которые говорять о вніміровой или сверхестественной творческой силі, которая создала міръ изъ самой себя или изъ ничего, становятся въ противоріче съ первымъ и самымъ простымъ основоположеніемъ, доказываемымъ опытомъ и философскимъ разсмотрівніемъ дійствительности: ни сила не можеть создать матеріи, ни матерія силы, потому что мы виділи, что раздільное существованіе обінхъ невозможно эмпирически, да и немыслимы логически».

Затымъ у Бюхнера слъдуютъ главы, своимъ названіемъ указывающія на ихъ содержаніе: «Безсмертіе матеріи», «Безсмертіе силы», «Безконечность матеріи», «Значеніе матеріи», «Неизмънность законовъ природы» и т. п. Мы не станемъ излагать содержанія этихъ главъ, а перейдемъ къ интересующему насъ вопросу объ отношеніи мысли къ мозгу, по ученію Бюхнера. Замътимъ, что свойство движенія матеріи является весьма существеннымъ въ глазахъ Бюхнера. «Для современнаго естествознанія говорить онъ, обоснованіе движенія есть его собственная задача и его предметъ есть все то, что можетъ быть сведено на движеніе, движущаяся, или находящаяся въ движеніи матерія есть его первое и послъднее слово или, по крайней мъръ, должно быть таковымъ».

Главу о мозгь и одить онъ предваряеть следующими тремя эпиграфами: «Душа и общая сумма живых дыйствующих нервных кльток живого существа, а, следовательно, и человека суть для непредубъжденнаго естествоиспытателя совершенно покрывающіяся повятія. Внё нервных клеток не существуеть никакой души, въ белковинё нервных клеток заключена тайна души» (Брюль). «Душа есть мозгъ, находящійся въ деятельности, и ничего больше» (Бруссе). «Оть матеріи мы возвышаемся къ духу черезъ посредство мозга» (Туттле). «Что мозгъ, или тотъ органъ, который заполняеть внутренность черепа, который представляеть изъ себя на ряду съ печенью самый объемистый и

вийсть съ этимъ относительно самый обильный кровью изъ всихъ органовъ человъческаго тъла, есть органа мышленія, води и чувства, и что послъднее безъ перваго немыслимо,—есть истина, которая едва ли покажется сомнительной какому-либо врачу или физіологу. Наука, ежедневный опытъ и масса самыхъ убъдительныхъ фактовъ съ необходимостью приводятъ къ этому убъжденію. Мозгъ есть съдалище мысли и органъ мысли, его величина, его форма, развитіе, способъ его сложенія и образованія или образованія его отдёльныхъ частей находится въ опредъленномъ отношеніи къ величинъ и силъ исходящихъ отъ него психическихъ или духовныхъ дъятельностей».

«Для насъ кажется безразличнымъ, говорить онъ далъе, какимъ образомъ возможно представление о томъ, какъ душевныя явленія возникають изъ матеріальныхъ комбинацій или дбятельностей мозгового вещества. Достаточно знать, что существуеть неразрывная связь между духомъ и матеріей \*). Озово душа есть ни что иное, какъ собирательное понятіе или общее выраженіе для всей совокупности дъятельности мозга и его отдбльныхъ частей или органовъ, совершенно такъ, какъ слово «дыханіе» есть коллективное понятіе для дъятельности органовъ дыханія или слово «пищевареніе» для дъятельности пищеварительныхъ органовъ».

Глава подъ названіемъ «Мысль» опять предваряется эпиграфами, которымъ авторъ, очевидно, вполнѣ сочувствуетъ: «Мысль есть движеніе матеріи» (Молешоттъ). «Подобно тому, какъ цвѣтъ относится къ свѣтовымъ колебаніямъ, звукъ къ колебаніямъ упругихъ жидкостей, такъ относится мысль къ нервно-электрическимъ колебаніямъ мозговыхъ волоконъ» (Гушке).

Въ самомъ началь главы Бюхнеръ указываетъ на то, что онъ не согласенъ съ приведеннымъ нами выше выраженіемъ Карла Фохта. «Даже при самомъ безпристрастномъ разсмотрѣніи, мы не въ состояніи, — говорить онъ, — найти аналогію яли дыйствительное сродство между выдъленіемъ желчи и тѣмъ процессомъ, посредствомъ котораю мысль созидается въ мозгу. Желчь есть вещество осязаемое, въсомое и видимое; сверхъ того, это отбросъ, который тѣло выдъляетъ изъ себя; мысль же или же мышленіе совсъмъ не есть выдъленіе или отбросъ, но это есть дъятельность или движеніе веществъ, или соединеній веществъ, опредъленнымъ способомъ располагающихся въ мозгу. Тайна мышленія заключается не въ мозговыхъ веществахъ, какъ таковыхъ, но въ особенномъ способъ ихъ соединенія и ихъ взаимодъйствія для одной опредъленной цъли. Мышленіе, поэтому, должно быть раз-

<sup>\*)</sup> Мы увидимъ далве, что это вовсе не все равно.

сматриваемо, какъ особая форма общаго движенія природы, которое для вещества центральныхъ вервныхъ элементовъ такъ же характеристично, какъ движеніе сокращенія мускульной субстанціи или движеніе свъта міровому эфиру, или какъ явленіе магнетизма магниту; поэтому, мысль не есть матерія, но она машеріальна въ томъ смыслъ, что является обнаруженіемъ матеріальнаго субстрата, отъ котораго она такъ же мало отдълима, какъ сила отъ матеріи, или, другими словами, своеобразное обнаруженіе своеобразнаго матеріальнаго субстрата совершенно такъ, какъ теплота, свъть, электричество неотдълимы отъ ихъ субстратовъ».

«Психическая дѣятельность есть не что иное, и не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ распространене движенія, происходящаю от внышнихъ впечатальній, между клютками мозювой корки. Ибо мышленіе безъ чувственнаго содержанія не существуетъ. Слова: «духъ», «душа», ощущеніе, воля, жизнь, не обозначаютъ никакихъ сущностей, никакихъ дѣйствительныхъ вещей, но только лишь свойства способности, дѣятельности живой субстанціи или результаты (дѣятельности) субстанцій, которыя обоснованы на патеріальныхъ формахъ существованія».

«Какъ извъстно, Вольтеръ сравниваетъ душу съ пъніемъ содовья, которое происходить до тёхъ поръ, пока маленькая органическая машина, его производящая, живеть и находится въ дъятельности, и прекращается съ прекращениемъ этой дъятельности. Это же самое сравнение можеть быть примінено ко всякой машинъ, созданной руками человъка. Если какая-либо паровая машина производитъ какую-либо работу, или если часы показываютъ время, то это есть также результать ихъ діятельности, какъ мысль есть результать того сложнаго механизми матеріильнаго комплекса, который мы называемь мозгомь. Но такъ же мало, какт. сущность паровой машины состоить вы томъ, что она производить. паръ, или часовъ, что они посредствомъ своего движенія производять теплоту, такъ же мало сущность мозгового механизма состоить въ томъ, что онъ образуеть теплоту или то крайне незначительное количество жидкой субстанціи, которое находится во внутреннихъ полостяхъ мозга. Онъ не производитъ никакихт, веществъ подобно печени или почкамъ, но д'ятельность, которая является цвътомъ всякой земной организаціи \*). Разъ доказано, что мысль неразрывно связана съ опредъленными матеріальными движеніями, то уже достаточно простою указанія на вели-

Этимъ Бюхнеръ хочетъ сказать, что онъ не согласенъ съ Фохтомъ, по мивнію котораго, мысль есть выдвленіе, но самъ все-таки приходитъ въ признанію матеріальности мысли.

кій и недопускающій исключенія законь сохраненія или безсмертія силы, чтобы не сомнюваться въ томь, что мысль или психическая дъятельность вообще есть только форма или способъ проявленія того великаго общаго движенія природы, которое поддерживаеть вічное круговращеніе силь и которое обнаруживается то въ виді механической, то въ виді электрической или духовной силы. «Будеть-ли обмінь матеріи, безпрестанно совершающійся въ нашемътьій и поддерживаемый употребляемыми нами пищевыми средствами, доставлять силу дровосіку, которую онъ расходуеть при помощи своихъ мускуловъ, или ученому, мыслителю, поэту—силу, которая въ его мозгу созидаеть мысли, —на самомъ ділі оказывается вполий тождественнымь, только форма или дійствіе различно, смотря по различію органовъ».

«Нервиая сила, нервиая дъятельность равнозначна съ превращениемъ электричества, и нервъ есть одинъ изъ тъхъ многочисленныхъ, существующихъ въ природъ аппаратовъ, которые предназначены къ тому, чтобы напряженныя силы переводить въживыя или въ движеніе. Это онъ дівлаеть такимъ образомъ, что, вслібдствіе химическихъ процессовъ, происходящихъ внутри его, освобождаетъ электричество, и затъмъ это освобожденное электричество превращаеть въ нервную деятельность. Но такъ какъ эта дъятельность состоитъ, главнымъ образомъ, въ созидании ощущеній и воли, и такъ какъ всякая психпческая діятельность развивается изъ ощущеній, получаемыхь черезъ нервы отъ впечатльній вижшияго міра, то мы находимся на порогь познанія, которое можеть напъ показать несоми внымъ выведение всякаю психическаго дъйствія изъ общихъ источниковъ силы природы и подчиненіс его подъ великій законь сохраненія энергіи». Зд'ясь психическую силу Бюхнегъ отождествляетъ съ другими физическими силами, существующими въ природъ.

Не существуетъ никакой мысли безъ мозга; духовная дъятельность есть функція или дъятельность мозгового вещества.

Такъ какъ мышленіе по Бюхнеру, слід., есть такая же сила какъ электричество, світъ и т. д., и такъ какъ оно, подобно этимъ посліднимъ, неразрыоно связано съ матеріей, то нужно было бы предположить, что матерія обладаеть способностью мыслить ії дійствительно, Бюхнеръ это утверждаетъ. «Какая им'єтся у насъ основательная причина,—говорить онъ,—отрицать то положеніе, что матерія можеть мыслить? Никакой, кром'є понятія, которое всл'єдствіе впечатлівній спиритуалистическаго воспитанія, сділалось уже нашей второй природой». По этому поводу уже Ламеттри говориль: «если кто-либо спрашиваеть, можеть-ли матерія.

мыслить, то дёло обстоить такимъ образомъ, что онъ какъ бы кочетъ знать, можетъ ли матерія часы считать?» Конечно, матерія такъ же мало мыслитъ, какъ мало считаетъ часы, но она дёлаетъ и то, и другое, коль скоро она вступитъ въ такія соединенія или состоянія, изъ которыхъ возникаетъ мышленіе или счетъ часовъ. Объ этомъ говорилъ также Фридрихъ Великій: «Я знаю, что я оживленное матеріальное существо, которое имѣетъ органы и мыслитъ, откуда я заключаю, что оживленная матерія можетъ мыслить совершенно такъ же, какъ она обладаетъ свойствомъ быть электрической».

Отсюда мы, ради последовательности, должны были бы заключить, что послыдние элементы вещества, атомы, обладають способностью мышленія, разумбется, принимая оговорку Бюхнера, что они обладають мышленіемь не такимь, какимь обладаемь мы. Но Бюхнеръ не соглашается съ тъмъ, что атому, этому послъднему элементу матерін, присуще сознаніе. А эта мысль представдяется для насъ въ высокой мъръ важной, потому что она показываетъ, что Бюхиеръ, не взирая на вск противоржчія (которыя мы впоследствии приведемъ), является однимъ изъ самыхътипичныхъ представителей матеріализма. «Ни въ коемъ случав, — говорить онъ, -- мы не можемъ атому, какъ таковому, приписать ощущеніе, но только лишь комплексама атомова при опредъленныхъ состояніяхъ или условіяхъ. Какъ и какимъ образомъ эти комплексы, нервныя катки или, выражаясь совствиь общо, матерія начинаетъ созидать или производить ощущение или сознание, для нашей пъли это совершенно безразлично, для насъ вполнъ достаточно знать, что это на самомь дыль такъ».

Это признаніе потому важно, что имъ Бюхнеръ ясно показываеть, что мысль порождается соединеннымъ д'яйствіемъ множества атомовъ. Слідовательно, атому, какъ таковому, мыпіленіе вовсе не присуще; а такъ какъ взаимод'яйствіе между атомами возможно только лишь при условіи ихъ движенія, то мы такимъ образомъ приходимъ къ основному матеріалистическому положенію, что мысль есть продукть движенія вещества \*).

(Окончаніе слыдуеть).

<sup>\*)</sup> Съ этимъ интересно сравнить взглидъ физіолога Волля. «Эфирныя волны, которыя возбуждають глазъ, продолжаются въ колебаніяхъ нервовъ, не для того, чтобы создать представленіе, но для того, чтобы быть представленіемъ». Здёсь мысль прямо отождествляется съ движенісмъ вещества.

# послъдняя ночь Іуды.

Пер. съ французскаго Т. Криль.

Іуда долго стояль неподвижно на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ далъ смертельный поцѣлуй Іисусу. Онъ слѣдилъ взоромъ за отрядомъ, увлекавшимъ Сына Человѣческаго въ Іерусалимъ. Въ кровавомъ свѣтѣ факеловъ и фонарей, съ пиками и обнаженными мечами исчезала вдали эта печальная процессія, молчаливо и поспѣшно, какъ шайка ночныхъ грабителей, исчезала и исчезла. Тогда Іуда спокойно завернулся въ свой длиный красный плащъ и, съ лицемъ, обращеннымъ въ сторону города, ждалъ.

Было больше полуночи. Луна озаряла голубоватымъ свётомъ безплодныя поля, башни и укръпленія священнаго города. Смутный, грозный гулъ подымался вверхъ, въ площади храма. Крики совы раздавались въ пустынъ. Громадная летучая мышь задъла своимъ холоднымъ крыломъ щеку Іуды. Онъ закрылъ голову полой плаща.

Онъ все ждалъ. Но вотъ онъ вдругъ обернулся съ радостнымъ волненіемъ въ входу въ садъ, вышелъ изъ тѣни и бросился навстрѣчу человѣву, который, казалось, искалъ кого-то во мракѣ Геосимана. Это былъ старый еврей, съ длинной, бѣлой бородой, сгорбленный, опирающійся на палку казначей первосвященника, приближавшійся нетвердыми шагами. Онъ далъ Іудѣ подойти, бросилъ ему кожаный кошелекъ и затѣмъ удалился быстрѣе, чѣмъ пришелъ.

— И скверному ису бросають кость поласков е, — пробормоталь Іуда.

Онъ поднялъ кошелекъ и удыбнулся. Кошелекъ былъ тяжелъ и издавалъ пріятный для слуха звонъ. Іуда выбъжалъ изъ рощи и открылъ его при свътъ луны. Въ первую минуту блескъ серебра какъ будто ослъпилъ его. Но онъ скоро принялся пересчитывать монеты, пробоваль высь каждой изъ нехъ на ладони правой руки и долго съ безпокойствомъ разсматриваль одну монету, на которой изображение Цезаря слегка стерлось.

— Это Августъ, — сказалъ онъ, — покойный Цезарь. Я предпочитаю другія монеты, Тиверія, совс'ємъ новыя. Священники исполнили свое об'єщаніе. Это хорошо.

Онъ спряталь кошелекь за поясь и направился къ Іерусалиму. Онъ чувствоваль себя легко, онъ считаль себя счастливымъ. Чтобы вполне успокоиться, онъ вызываль въ памяти коварныя увещанія Каіафы въ вечерь позорнаго торга. Вёдь онъ предаль пророка, который предвещаль гибель закона и презираль Моисея. Ложнаго царя Израиля, Лже-Мессію, который прогоняль торговдевъ изъ храма Соломона и закрываль для богатыхъ Царство Небесное! Онъ, скромный Искаріоть, онъ славно отмстиль за Бога, за Давида, за Римъ. И въ этоть самый день, когда солнце осветить мученія Христа, истинный народъ Божій—левиты, садукей, книжники, фарисей и Пилать, гордый нам'єстникъ Цезаря, будуть привётствовать въ его лицё свершителя великаго дёла.

— Имя мое, —думаль онь, —будеть жить такъ же долго, какъ имена Іакова, Даніила и Иліи!

Онъ проникъ въ безмолвный и мрачный городъ; думал, что въ этотъ часъ Кајафа допрашиваетъ Іисуса, онъ направился ко дворцу первосвященника. Издали онъ увидълъ освъщенныя окна; на терассахъ вдоль портиковъ двигались взадъ и впередъ тъни. На переднемъ дворъ виднълся красноватый свътъ. Улица была пустынна. Пропълъ пътухъ.

— Близовъ разсвътъ, — сказалъ Іуда.

Онъ остановился въ воротахъ. Посреди двора пылалъ большой костеръ. Одинъ изъ двънадцати, Петръ, сидълъ на скамъъ и грълъ руки, разговаривая съ молодой служанкой. Петръ, казалось, былъ и очень раздраженъ, и очень несчастливъ. Онъ говорилъ громко и сказалъ молодой дъвушкъ:

— Поистинъ, клянусь тебъ, нътъ, я не знаю этого человъка!

Пътухъ пропълъ вторично.

Служанка ушла. Петръ умолкъ и погрузился въ печальное раздумье. Онъ не слышалъ, какъ Іуда приблизился къ костру. Изъ преторіи Каіафы доносился глухой шумъ, прерываемый долгими промежутками молчанія, слышны были то

звуки гнъвнаго и презрительнаго голоса, то серьезная и кроткая ръчь, заставлявшая дрожать и по-дътски илакать галилейскаго рыбака, думавшаго, что, кромъ него, никого пъть во дворъ.

И вотъ пътухъ пропъль въ третій разъ.

Петръ содрогнулся, испустиль крикъ ужаса, подпяль голову и всталъ. И оба апостола, отступникъ и предатель, очутились лицомъ къ лицу. Но взоръ Петра быль такъ ужасенъ, онъ такъ ръшительно взялся за мечъ, что Гуда, дрожа отъ страха, отступилъ къ воротамъ дома первосвященника.

Долго бродилъ онъ вокругъ храма, ограда котораго открывалась лишь при восходъ солнца. Онъ хотълъ теперь же выбрать мъсто во вившнихъ галлереяхъ зданія, гдѣ онъ откроетъ лавку торговца золотомъ. Священники дадутъ ему, конечно, удобное мъсто, и скоро прекрасныя монеты Египта, Греціи, Италіи, Азіи будутъ протекать черезъ его пальцы. Тогда онъ будетъ смъяться надъ встми этими голодными бродягами, влюбленными въ бъдность и покаяніе, надъ своими прежними сотоварищами по нищетъ, надъ учениками Человъка, который долженъ умереть. Уже нъсколько левитовъ подъ наблюденіемъ раввина отворяли ръшетки храма. Іуда подошелъ къ нимъ увъренными шагами человъка, который входитъ въ свой собственный домъ, съ улыбкой, съ привътливымъ жестомъ руки. Но священникъ сдвинулъ брови, протянулъ руку и преградилъ ему путь.

— Остановись и уходи. Законъ воспрещаеть нечистому существу входить въ священныя съни. Уходи. Въ эту ночь тебъ вручили тридцать сребренниковъ, плату за кровь: твой трудъ вознагражденъ. Уходи, иначе я прогоню тебя, какъпрелюбодъя, идолопоклонника или убійцу.

Іуда удалился изъ храма. На этотъ разъ онъ направлялся къ судилищу Пилата. Римляне отнесутся къ нему мягче, чъмъ священники, они даже защитять его противъ коварства сипагоги. Эти раввины фанатики, ему просто жаль ихъ. Онъ знаетъ, что въ глубинъ души колъно Левія продолжаетъ по-клоняться золотому тельцу, какъ и во времена Моисея. Когда они увидятъ, какъ Искаріотъ, кліэнтъ намъстника, осыпанный милостями Цезаря, пакопитъ громадныя богатства, наполнитъ свои магазины золотыми и шелковыми тканями, слоновой костью, драгоцънными камнями, азіатскими благовоніями, какъ потомъ онъ будетъ перепродавать ихъ за доро-

гую цёну Риму, тогда они будуть уважать его и льстить ему, будуть каждый день воскурять у ногь его фиміамъ, похищенный у ихъ Ісговы.

И, радуясь своимъ горделивымъ и ненасытнымъ мечтамъ, Іуда всю дорогу отвъчалъ вызывающими взглядами на презрительное любопытство членовъ синагоги, внижнивовъ и фарисеевъ, которые издали указывали на него пальцами, а вблизи съ отвращениемъ сторонились отъ его тъни, вакъ отъ чего-то нечистаго. Онъ ускорилъ шаги, привлеченный шумомъ большой толпы, и вдругъ на поворотъ улицы очутился передъ ужасающей сценой.

Разнузданная толпа стучала въ стѣны дворца Пилата; чернь Герусалима и Гудеи: воры, падшія женщины, клятвопреступники, фальшивые монетчики, разбойники, сошедшіе съ своей горы, человѣкоубійцы и преступники, вырвавшіеся изъ своихъ притоновъ, всѣ они съ горящими глазами протягивали руки къ проконсулу и кричали:

## — Варраву! Варраву! отдай намъ Варраву!

Пилатъ стоялъ съ обнаженной головой среди галлереи изъ тяжелыхъ порфировыхъ колоннъ, окруженный свитой и главными священниками. Онъ былъ въ бълой тогъ и бросалъ толиъ слова, которыхъ Іуда не могъ разслышать. И важдый разъ, когда римскій начальникъ открывалъ ротъ, крики ужаснаго сброда усиливались:

## — Варраву! Варраву!

Іуда вмітался въ толпу. Тамъ онъ встрітиль друзей, которые кланялись ему; убійцы и падшія женщины посылали ему привітствія. Когда онъ пробрался въ первые ряды, къ самому порогу дворца, онъ почувствоваль, что его со всібхъ сторонъ окружаеть, охватываеть страшная буря общей злобы: пзъ тысячи грудей вырывался одинъ крикъ, ужасный крикъ:

#### — Распни его! Распни его!

Пилатъ грустный, смущенный, вошелъ въ преторію; за нимъ послѣдовала его свита. На галлерев остался только одинъ молодой центуріонъ; онъ стоялъ между двумя колоннами и наблюдалъ толпу. Передъ нимъ старый законникъ съ благородной осанкой лихорадочно развертывалъ и съ кавой-то странной тревогой читалъ книгу великихъ пророковъ. Постепенно ярость народа улеглась, онъ смутно почувствовалъ, что во внутренности дворца свершалось мрачное дѣло. Вдругъ священникъ увидълъ апостола въ красномъ плащѣ, онъ прошепталъ нѣсколько словъ центуріону, и тотъ, въ свою

очередь, обратилъ вворъ на Искаріота; на лицъ его ясно выразилось отвращеніе, и онъ быстро удалился.

Тогда тяжелая дверь, украшенная бронзою, отворилась медленно и торжественно. Пилатъ вновь появился передъ горфировой колоннадой; мертвенное молчаніе воцарилось на улицъ. Въ полумракъ съней, пошатываясь, поддерживаемый двумя солдатами, съ лицомъ, залитымъ кровавыми слезами, съ терновымъ вънцомъ на головъ, съ тростью въ рукъ, съ пурпуровымъ лоскутомъ, связаннымъ узломъ на груди, шелъ Іисусъ, направляясь къ избранному народу Божію.

Изумленная, безмольная толпа смотрёла на приближающійся окровавленный призракъ. Іуда въ ужасё отвратиль лицо. Пилатъ наклонился впередъ и рукой, на которой блестёлъ перстень, служившій печатью для приказовъ Цезаря, онъ указалъ Назарянина и произнесъ звучнымъ голосомъ:

— Вотъ человѣкъ!

И снова прогремьть ужасный крикъ черни, болье яростный и повелительный:

— Распни его! Распни его!

Нѣкоторыя женщины разразились рыданіями, одинъ бѣсноватый обнималь статую Тиверія и кричаль:

- Горе ему! Горе Іерусалиму! Горе Богу! Горе мнв! Центуріонъ во главъ стражи проконсула, съ копьемъ на перевъсъ, грубо разогналъ толну и очистилъ проходъ для печальной процессіи. Іуда прятался за своихъ сосъдей, чтобы не встрътиться глазами съ Іисусомъ, но одинъ изъ воиновъ Пилата ударилъ его своимъ мечемъ:
- Зачёмъ ты пришелъ? издёваться надъ страданіями еврейскаго Пророка или оскорблять своимъ присутствіемъ величіе Рима? Наши боги презирають измённиковъ. Уходи отсюда, ищи какого-нибудь уединеннаго убёжища, гдё бы ты могъ скрыть свой позоръ!

Іуда шелъ среди толиы, которая окружала со всёхъ сторонъ римскую стражу. Многіе изъ этихъ людей, только-что требовавшихъ Варраву, поняли слова центуріона. Іуда уловилъ насмёшливыя замёчанія, сказанныя шепотомъ и дышавшія враждой; изъ осторожности онъ замедлилъ шагъ и свернулъ въ пустынный переулокъ.

— Неужели всъ смотрятъ на меня, какъ на зачумленнаго? — подумалъ онъ.

Тогда онъ ръшилъ вернуться домой и тамъ спокойно об-

думать настоящее и будущее. Но случайно онъ наткнулся на группу женщинъ и юношей и испугался ихъ взглядовъ. Онъ узналь тёхъ мальчиковъ, которые три дня тому назадъ усыпали цвётами и зелеными вётвями путь при торжественномъ въёздё въ Іерусалимъ и пёли:

-- Осанна! Сынъ Давида, помилуй насъ! Осанна!

Онъ измѣниль направленіе и пошель къ городскимъ укрѣпленіямъ. Но мальчики слѣдовали за нимъ, осыпая проклятіями его имя. Онъ пошель быстрѣе и чувствоваль, что они бѣгутъ за нимъ съ криками угрозы. Онъ вышелъ на площадь рынка, гдѣ толпились крестьяне и пастухи, пришедшіе въ это утро изъ селеній Галилеи.

- Іуда! Іуда! кричали мальчики.
- Іуда! отвъчали галилеяне.
- Смерть ему! Смерть ему!

Онъ бросился бѣжать подъ градомъ камней, опустивъ голову, подбирая складки плаща; его травили собаками, онъ чувствовалъ, что земля уходитъ изъ-подъ его ногъ, что онъ погибнетъ ужасной смертью и что прежде всего у него отнимутъ его тридцать сребренниковъ. Вдругъ онъ очутился передъ широко открытыми воротами Іерусалима. Въ порывѣ отчаянія онъ бросился подъ ихъ своды. Римскіе стражники, думая, что мятежный народъ бѣжалъ къ Голгоеѣ, чтобы отнять у палачей царя іудеевъ, направили копья на толпу и остановили ее.

Іуда бѣжалъ по полямъ, залитымъ свѣтомъ; онъ бѣжалъ по каменистой долинѣ, по руслу потоковъ, по обнаженнымъ гребнямъ холмовъ. Онъ бѣжалъ на удачу то въ сторону горъ, то по направленію къ морю, то къ Тиверіадѣ, то къ Самаріи, то къ Виелеему, то къ Содому. Одна мысль, одна ужасная мысль овладѣла имъ: онъ погибъ; его, вѣрнаго слугу Цезаря и Моисея, преслѣдовали какъ бѣшенаго звѣря; гдѣ найдетъ онъ безопасное убѣжище на сегодняшній день, гдъ будетъ онъ скрываться вавтра, всю жизнь?

Около полудня онъ сѣлъ подъ тѣнь утеса и съ удоволь-

Около полудня онъ сълъ подъ тънь утеса и съ удовольствіемъ замътилъ, что, не смотря на его долгое бъгство, зловьщія стъны Іерусалима возвышались въ нъсколькихъ шагахъ отъ него. Потомъ онъ увидълъ на вершинъ холма, подлъ самаго города, отрядъ римскихъ всадниковъ, дальше показалась группа людей, женщинъ и дътей въ трауръ, наконецъ, большая толпа народа. Это была какая-то странная и неясная картина, на которую онъ смотрълъ почти безсозна-

тельно. Но вотъ, выше вопій и касокъ римлянъ, на фонѣ голубого неба поднялись три креста, и на каждомъ изъ нихъ висѣлъ человѣкъ, пригвожденный по рукамъ и ногамъ. Іуда узналъ Голгофу. На самомъ высокомъ крестѣ, склонивъ голову, увѣнчанную терновымъ вѣнцомъ, умиралъ Христосъ. И когда римскіе всадники направились обратно въ Іерусалимъ, предатель увидѣлъ у ногъ Царя Іудейскаго женщину на колѣняхъ, а вокругъ креста учениковъ и дѣтей, простертыхъ ницъ на землѣ.

Это зрълище нъсколько смягчило его страданія, и онъ пріободрился. Пилатъ отмстилъ за него. Онъ вспомнилъ, что многіе пророки претерпъли еще больше его гоненій со стороны народа, презрънья со стороны священниковъ, жестокостей со стороны начальниковъ. Некоторые заплатили даже кровью за свою ревность къ делу Божію. Онъ уйдеть изъ Іуден, осыпанный оскорбленіями, но живой и съ туго набитымъ кошелькомъ. Его не удастся распилить между двумя досками, какъ Исаію. И, повернувшись спиной къ неблагодарной синагогь, онъ зашагаль по направленію въ Іоппіи. Но вдругъ страшный вихрь пролетьль по небу, по холмамъ и долинамъ, солице помервло, почти погасло, темное облаво спустилось налъ Герусалимомъ: молнія раздробила свалу въ нъсколькихъ шагахъ отъ Искаріота: а тамъ, озаренные багрянцемъ молній, три креста, казалось, росли и двигались, трое распятыхъ, казалось, приближались къ предателю съ протянутыми впередъ окровавленными руками, съ остановившимися глазами.

Обезумъвъ отъ ужаса, Іуда бросился на землю и заврылся плащемъ.

\* \*

Онъ приподнялся уже вечеромъ. Мертвенная тишина царила во всемъ мірѣ. Онъ не осмѣливался взглянуть въ сторону Голгофы. Великое молчаніе природы пугало его. Ему хотѣлось встрѣтить кого-нибудь, услышать звукъ человѣческаго голоса, увидѣть проблескъ сочувствія на человѣческомъ лицѣ. Онъ пошелъ назадъ къ Іерусалиму и сѣлъ у края дороги, измученный усталостью.

Скоро въ небесной синевъ зажглись звъзды, и сквозь дымку голубоватаго тумана луна озарила равнину печальнымъ свътомъ. По дорогъ изъ города послышался стукъ посоха о камни, и вдругъ появилась тънь. Какой-то человъвъ шелъ очень быстро, нагнувшись впередъ, будто убъгая

отъ проклятія. Въ полусвете пустыни рисовалась рука его, делавшая большіе взмахи палкой съ выраженіемъ отчаянной решимости. Путникъ прошелъ мимо Іуды, не останавливаясь.

— Агасферъ! — восвливнулъ апостолъ, — Агасферъ!

Человъкъ ничего не отвътилъ и пошелъ быстръе. Іуда бросился за нимъ бъгомъ, умоляя его:

- Агасферъ! позволь мит следовать за тобой! Я пойду всюду, куда ты пойдешь, гдт ты будешь отдыхать, тамъ отдохну и я. Я буду твоимъ слугою, твоимъ рабомъ, твоимъ втрнымъ псомъ. Не повидай меня одного среди ночи!
- Я иду слишкомъ далеко, въ Сирію, въ Египетъ, въ глубь Азіи, на край свёта; я иду въ Римъ. Я никогда не буду отдыхать; я уже никогда более не буду спать. Я не проявилъ состраданія къ Іисусу и я буду искупать свою жестокость вечнымъ скитаніемъ безъ цели, безъ надежды. Но на мнё нетъ крови этого праведника. И, предупреждаю тебя, Іуда, я раздавлю ногой всякую ехидну, которая попадется мнё на пути.

Скиталецъ скрылся во мракъ. Іуда слъдилъ, какъ исчезала тънь въчнаго изгнанника; онъ долго прислушивался къ ослабъвающему стуку желъзной палки. Потомъ онъ снова робко приблизился къ Іерусалиму. Онъ зналъ, что возлъ городской стъны, на днъ оврага, было нъсколько лачугъ, гдъ ютились преступники и жалкіе отверженцы. Быть можетъ въ одной изъ этихъ хижинъ онъ найдетъ друга и убъжище до восхода солнца.

\* \_ \*

Сквозь щели одной изъ дверей проникалъ свътъ. Іуда вглядълся и узналъ въ человъкъ, сидъвшемъ передъ лампой, злодъя, приводившаго въ трепетъ всю Іудею, разбойника, котораго Пилатъ отдалъ народу — Варраву. Онъ постучалъ. Дверь отворилась.

— Варрава! Я измученъ. Я озябъ, я голоденъ, мнъ страшно! Позволь мнъ провести эту ночь у твоего очага!

Разбойникъ стоялъ въ дверяхъ своего дома. Онъ пожалъ плечами и отвътилъ съ зловъщимъ смъхомъ:

— Ты хочешь обезчестить Варраву? Если я приму тебя, какъ гостя, завтра въ Іерусалимъ мой народъ побьетъ меня каменьями. Нътъ! Слушай Іуда: я убилъ пять или шесть евреевъ и двухъ римскихъ всадниковъ, я укралъ много золота въ храмъ изъ сундуковъ первосвященника, я оторвалъ золотую полосу отъ Скиніи Завъта, за прикосновеніе къ ко-

торой грозить смерть, но я никогда не предаваль человъка, я никогда не поставляль жертвъ палачамъ. Я скоръе задушу тебя своими руками, чъмъ позволю тебъ переступить порогъ моего жилища. Если тебя клонить сонъ—Голгофа недалеко отсюда; ты можешь спокойно спать, прислонивъ голову къ кресту твоего Господа, и никто въ эту ночь, даже самъ дьяволъ, не осмълится потревожить тебя тамъ!

И Іуда побрель далье, то сврываясь подъ ствнами укрвпленій, то пробираясь среди виноградниковь и оливковыхъ рощь. Оскорбленіе Варравы было для него слишкомъ тяжелымъ ударомъ. До сихъ поръ Богъ Іисуса выставляль противъ него благородныхъ враговъ: храмъ, Римъ, ученики, народъ, проклятый Іудей, прошедшій мимо, все это было еще сносно; но этотъ убійца, который прогналъ его отъ своего жилища! Оскорбленіе было слишкомъ жестоко и орудіе слишкомъ презрънно!

И ненависть его къ Назарянину возрастала до чудовищныхъ размъровъ. Во всемъ его позоръ виноватъ этотъ Распятый. Ему было пріятно, что онъ Его предаль; онъ съ ужасной улыбкой вспоминаль о тъхъ страданіяхъ, свидътелемъ которыхъ ему пришлось быть. Онъ перебираль въ умъраны отъ бичеванія, пощечины слугъ Пилата, иглы терноваго вънца, гвозди креста.

Тогда ему пришла въ голову горькая мысль, что мученикъ, столь драгоцънный міру, былъ отданъ въ когти синагоги за слишкомъ незначительную плату.

— Онъ стоилъ, по меньшей мъръ, 100 динаріевъ, -- пробормоталъ Іуда, -- священники жестоко обманули меня.

Онъ погрозилъ кулакомъ небу, сверкавшему звъздами. Его жгли жажда и лихорадка, онъ направился къ группъ деревьевъ, съ надеждой найти подъ сънью ихъ какой-нибудь источникъ воды. Вътеръ тихо вздыхалъ среди листвы. Іуда почувствовалъ нъкоторое облегченіе. Вдругъ онъ испустилъ дикій крикъ утопающаго, и упалъ ня колъни, какъ бы подъ ударомъ невидимой руки. Онъ узналъ оливковое дерево, то дерево, подъ которымъ въ прошлую ночь онъ далъ въ присутствіи вооруженныхъ воиновъ смертельный поцълуй Сыну Человъческому.

Онъ на колънихъ выползъ изъ Геосиманскаго сада, потомъ, спотываясь на каждомъ шагу, пустился бродить по пустынъ. Онъ ни о чемъ болъе не думалъ, ни на что не надъялся, онъ желалъ только встрътить низверженнаго

ангела — сатану и тронуть его своимъ безграничнымъ отчаяніемъ.

Вдали двъ пальмы протягивали свои тонкія вътви надъ водоемомъ, затерявшимся среди полей. Это былъ колодезь Іакова, святая вода котораго была освящена однимъ словомъ Іисуса. Іуда не имълъ силы отогнать отъ себя это великое воспоминаніе. Онъ тяжело опустился на край колодца. На цъпи не висъло ведра, и онъ перегнулся черезъ бортъ, чтобы освъжить свое пылающее лицо водяною прохладой.

Между пальмами скользнула, какъ легкій призракъ, молодая дъвушка, вся въ бъломъ, съ бъльмъ покрываломъ на головъ; нъжная и хрупкая, она держала обнаженной рукой на правомъ плечъ глиняную амфору. Іуда приподнялъ свое

горящее лицо и произнесъ едва слышнымъ голосомъ:

— Я жажду!

Молодая девушка содрогнулась отъ ужаса, какъ будто увидевъ передъ собой опаснаго зверя.

- Я жажду! -- повторилъ онъ.
- И Онъ также, Пророкъ, котораго ты предалъ, воскликнулъ на крестъ: "Я жажду!", а римляне протянули ему на остріъ копья губку, смоченную въ уксусъ.

Она погрузила амфору на дно водоема и вынула ее оттуда наполненною чистой водой, капли которой, падая, сверкали, какъ драгоцънные камни.

Іуда молчаль. Онъ дрожаль въ присутствіи этого ребенка. Его высохшія губы тянулись къ свёжей водѣ.

Она склонилась къ нему, прелестная въ своей тихой грусти.

— Возьми, — сказала она, — ради любви къ Іисусу, возьми и пей!

И, когда онъ напился, она снова поставила амфору на правое плечо, и удалилась вся бълая, облитая ласковымъ свътомъ звёздъ.

Въ этотъ мигъ въ мрачную душу Іуды проникла вакъ бы волна свъта. Быстрымъ взглядомъ измѣрилъ онъ всю бездну своего паденія, своего злодѣянія. Это было—внезапное, убійственное потрясеніе для его сознанія. Кротость молодой дѣвушки открыла ему ту тайну, въ которую онъ никогда не вѣрилъ, и ужасъ при мысли, что онъ оскорбилъ Бога, охватилъ его сердце.

— Кто же этотъ Распятый, — сказалъ онъ, — который рукою ребенка пролилъ бальзамъ милосердія на мою голову? Онъ долго просидъть на краю колодца Іакова. Одна и та же мысль постоянно возвращалась къ нему; опа не приносила ему утъшенія, — папротивъ, она доставляла ему безграничное страданіе. Прямо передънимъ, на пригоркъ, стояла высох-шая смоковница, и притча Господа смутно встала въ его памяти. Внезапно онъ подбъжаль къ дереву, бросилъ на землю красный плащъ, высыпалъ на него 30 сребренниковъ, и, развязавъ завязки своего тюрбана, онъ повъсился на самой толстой вътви безплодной смоковницы.

У ногъ мертваго апостола плащъ казался большимъ кровавымъ пятномъ. Шакалъ легъ на него и проспалъ до зари. Когда наступило блѣдное утро, огромный коршунъ съ красповатыми крыльями сталъ высоко въ небѣ описывать круги надъ зловѣщимъ деревомъ.

Изъ «Revue de Paris». E. Gebhart.

# ЗА АТЛАНТИЧЕСКИМЪ ОКЕАНОМЪ.

#### ПУТЕВЫЯ ВПЕЧАТЛЪНІЯ ЛЮДВИГА КРЖИВИЦКАГО.

Переводъ съ польскаго В. Чепинскаго.

24 мая. Гамбургъ.

Масса пыли — вотъ единственное впечатлъніе, какое до сихъ поръ произвелъ на меня Гамбургъ. Ни малъйшаго слъда той казарменной публичной эстетики, которая такъ всевластно распростерлась надъ прусскими городами: практичная администрація, составленная не изъ бюрократовъ, а изъ купцовъ, знаетъ очень хорошо, что красота — вещь крайне невыгодная, ибо поглощаетъ капиталы и не нриносить доходовъ. А потому, вмёсто одного центральнаго вокзала, въ городѣ множество мелкихъ и грязныхъ вокзаловъ, какіе не ръдкость встрътить и у насъ на второстепенныхъ жельзнодорожныхъ станціяхъ. Еще одна особенность вольнаго города. Выбсто полицейской опеки, неразрывно связанной съ каждымъ прусскимъ уголкомъ, исполнение множества обязанностей предоставлено вниманію и самопомощи обывателей. Жел в знодорожные по взда мчатся по улицв, шлагбаумъ опускается лишь въ немногихъ мъстахъ, кое-гдъ однъ надписи призываютъ къ осторожности. Ребятишки шныряютъ по рельсамъ въ то время, какъ приближается докомотивъ, пассажиры вскакивають и выскакивають почти на ходу, глазъ мой, съ трудомъ отыскавъ въ толпъ «охранителя общественнаго спокойствія», напрасно силится открыть въ немъ следы личнаго достоинства, которые проистекали бы изъ сознанія, что безъ него погибъ бы весь родъ человъческій. Подвижный торговый капитализмъ сломаль оковы берлинской отеческой опеки!

Измученный ночнымъ путешествіемъ и бѣготней съ утра по конторамъ, я проспалъ пѣлый день. Изъ утренняго осмотра я извлекъ лишь ту пользу, что узналъ о существованіи двухъ раз-

личныхъ Гамбурговъ, чуждыхъ другъ другу: одного—Гамбурга людей зажиточныхъ, утопающаго въ зелени, съ парками, съ широкими, чистыми улицами, другого—грязнаго, тъснаго, пропитаннаго гнилымъ запахомъ, съ домами въ пъсколько этажей, похожими на нагроможденныя другъ на друга клътки. Кто видълъ одинъ городъ и не осмотрълъ другого, тотъ составитъ себъ совершенно превратное понятіе о Гамбургъ. А въдъ какъ легко можетъ случиться со всякимъ заъзжимъ, что простой случай увлечетъ его въ одну сторону и раскроетъ передъ нимъ лишь частъ пълаго! Между тъмъ оба города живутъ различною жизнью, различно мыслятъ и, въ особенности со времени холеры, одинъ изъ нихъ является вражескимъ станомъ по отношенію къ другому. Въдъ «Рfeffersack» и \*) не задумались принести своихъ противниковъ въ жертву свиръпствовавшей эпидеміи и не вынули изъ муниципальной шкатулки ни единаго гроша имъ на помощь!

Лишь поздно вечеромъ предприняль я путешествіе по городу или, върнже, по одному изъ городовъ, по тому Гамбургу, который быль очагомъ холеры и всегда является убъжищемъ труда, связаннаго съ неув'ї ренностью въ завтрашнемъ дит. Съ вокзала Klosterthor я сразу попадаю въ узкіе переулки, представляющіе какъ бы собраніе древностей. Дома въ нісколько аршинъ шириною, зато неимовърной вышины, тъснятся другъ къ другу. Каждый домъ по вижшнему виду отличается отъ другого, что производить странное впечатабніе на глазь, привыкшій къ казарменной простотъ и шаблонному однообразію новыхъ кварталовъ. Эти старые грязные переулки, окна во всю ствиу, словно въ тепплицъ, эти разнообразныя, но неизмънно стръльчатыя крыши, неправильныя постройки -- все это какъ-то тепле, сердечне говоритъ моему воображенію, нежели ряды новомодныхъ домовъ. Индивидуальность явно проглядываеть въ этомъ старосвътскомъ пепелипув, оригинальная, пестрая, быть можеть, пестесанная, но съ человъческимъ сердцемъ...

Гнёздо авантюристской Ганзы въ настоящее время является містопребываніемъ труда—въ этомъ отношеніи оно не измінило, по крайней мірі, стародавней традиціи; но потомки пресловутыхъ патриціевъ выселились изъ тісныхъ переулковъ и опошліли подъвліяніемъ капиталистическаго шаблона. На улицахъ шумно. Толпы тружениковъ высыпали теперь изъ душныхъ горницъ на свіжій воздухъ—какая иронія! атмосфера, полная сажи и пыли, можетъ

<sup>\*) «</sup>Pfeffersack», мъшокъ съ перцемъ, прозвище крупныхъ буржуа въ Гамбургъ. Перев.

еще называться свіжей! Містами трудно протиснуться, тамъ и сямъ изъ кабаковъ доносится пронзительная музыка, забсь обсуждаеть что-то небольшая толпа, дальше-пругая, третья, десятая... У одного я замізчаю большую книжку въ рукахъ: возгіз него ифсколько подростковъ безъ сюртуковъ, въ громадныхъ сърыхъ піляпахъ. Это самоччка - лекторъ! Силить онъ на крутой лесенки и въ полусейте что-то громко читаеть. Повсюлу газеты. Стало быть, не одна только холера ютится въ старомъ, грязномъ, запущенномъ Гамбург'в гордой Ганзы! Я стараюсь приблизиться къ какой нибудь кучкъ. Ухо мое ловитъ отдъльныя слова-распущеніе рейхстага, новые выборы... Въ середин интеллигентный мужчина, безъ сюртука и въ громалной шляпъ, живо обсужластъ что-то. Иду дальше. На углу - группа молодежи, ръшительная. смілая, въ такихъ же сірыхъ шляпахъ-повидимому, такой уборъ тісно связань съ этими переулками. Слышу какое-то сквернословіе — подростокъ съ испитымъ лицомъ ругаетъ своего «пфефферзака».

Среди этого стана, напоминающаго сеймъ, среди взрывовъ жалобъ, ненависти и отголосковъ кабацкой оргіи, разсыпалась человъческая мелюзга. Надо идти осторожно, ибо на панели узкой улицы то и діло можно наступить на малютку, ползающаго еще на четверинкахъ, или задъть локтемъ маленькую дъвочку, прислушивающуюся къ жалобамъ отцовъ или къ разговорамъ о парламенть. Къ свободъ дътей я привыкъ уже въ Берлинъ: улипаэто ихъ саловъ, ихъ объезжаетъ извозчичья пролетка, внимательно обходить прохожій. Въ Гамбургъ, этомъ недавнемъ очагъ холеры, свобода ділей еще больше. Кажется, пузыри вотъ-воть выбауть на шею «охранителю спокойствія», сорвуть съ него каску, и онъ будетъ стоять беззащитный передъ лицомъ расхрабрившихся малышей - гражданъ. «Не было у насъ въ детстве такой свободы», говорить мой спутникъ-нъмецъ: «если бы мы съ младенчества привыкли къ такой сиблости, нашему Михелю \*) теперь нечего было бы такъ бороться противъ милитаризма».

Ночь прерываеть мое путешествіе. Съ сожалініемъ покидаю я закоулки стараго Гамбурга.

25 мая. На Каналъ.

Мы оставляемъ за собою на поверхности воды широкую полосу исчезающую гдё-то тамъ, въ певидимой дали. Посреди этой полосы, въ томъ мёстё, гдё вода впадаетъ въ углубленіе, обра-

<sup>\*)</sup> Прозвище нъмца.

зующееся позади нарохода, тянется зеленоватая дента: по краямъ ея пънится выбы. Цолоса эта кажется сотканною на безконечной основъ въ одномъ поясъ изъ рядовъ облыхъ интей. Тамъ и сямъ. въ сторон в отъ млечнаго пути, тянущагося по нашимъ сабдамъ, вздымается былый гребень и, падая внизъ, разсыпается словно брызгами молока. Это вспъпилась волна. Опять взглядъ возвращается къ пути, взбаламученному нами. Тамъ далеко, среди правильно сотканныхъ швовъ пъны усвлась неправильная группа былых точекъ. Ужъ не вздымающіяся ли водны проровали сотканную изъ пъны полосу? Бълыя, иъжныя точки подымаются кверху, детять надъ бізосніжною зыбыю, исчезають въ ней, снова выплывають и все приближаются. Это чайки. Оть Соутгамптова насъ сопровождаетъ цълая ихъ стая. Кто-то оросилъ съ палубы кусокъ хабба-вся стая падаетъ въ воду и долго ищетъ корма. Можно подумать, что чайки плавають по водь, хотя онъ только носятся надъ нею.

Намь сопутствують берега Англіи, Ипогда мы вдемъ такъ близко, что можно различить окна въ домахъ и дорожки на покатостяхъ; иногда же опять удаляемся отъ берега, мгла словно кисеей застилаетъ наготу скалъ и красоту рощъ. Море дышеть жизнью, по всыть направленіямъ мчатся корабли, пароходы, рыбачьи додки. Иногда проносится мимо яхта прогудивающагося по морю богатаго англичанина. Около миніатюрной паровой машины возится дегко од втая семья, даже молодыя «misses» не остаются праздными и помогають мужчинамъ. По сравненію съ нашимъ великаномъ, якта кажется оръховой скорлуной. Волна, созданияя нами, подхватываеть утлую паровую ладью, прокатываеть ее на своемъ гребић и бросаетъ внизъ. Зальетъ ее! Нетъ, якта выцаываеть, словно играя съ морскою стихіей. «Ladies» и «misses» машутъ намъ издали на прощапье платками, джентльмены приподымають шляны. Разстояніе увеличивается, якта исчезаеть изъ глазъ, одна лишь черная труба свидетельствуетъ о томъ, что она движется гдб-то на поверхности водъ.

Послѣ Соутгамтона на суднѣ выступиль на сцену національный вопрось. До сихъ поръ «Колумо́ію» наподняли одни лишь нѣмцы, въ послѣднемъ портѣ прибыли англичане. Отличить ихъ не трудно: вся ихъ одежда, отъ ботинокъ до шапки, принаровлена къ путешествію. Держатся они всѣ вмѣстѣ. Они молча дѣлаютъ другъ другу указанія, какъ слѣдуетъ держаться на морѣ, отыскали неизвѣстные намъ уголки, спесли туда кресла, читаютъ, спорятъ, играютъ въ шахматы или въ карты. Когда нѣмцы начинаютъ пѣть хоромъ, англичане собираются въ качествѣ зри-

телей, обмѣниваются другъ съ другомъ громкими замѣчаніями, безцеремонно смотрять въ бинокли, словно глядять на звѣрей въ звѣринцѣ.

Нъмецъ свысока относится къ нашему брату. Впрочемъ, не всь держать себя одинаково, все зависить отъ того, къ какой партіи принадлежить данное лицо Свободомыслящій холодно, но въжливо поклонится вамъ издали, націоналъ-либералъ (двуногое илекопитающее, по большей части, почтенныхъ размфровъ) повернется къ вамъ спиной, если только не почувствуетъ, что прівзжій благороднаго происхожденія-разумбется, въ современномъ смызлі, т. е. имінеть за себя достаточную денежную рекомендацію. Тогда онъ станетъ скакать, какъ песъ на заднихъ лапкахъ, подлизывающійся изъ за кусочка сахара. Не знаю, какъ сталь бы держать себя юнкерь, такь какь мив не приходилось имъть дъла съ чисто-нъмецкими «фон'ами»; что же касается до жалкихъ ихъ подражателей изъ Познани, то на нихъ нельзя смотръть серьезно: всякія копіи всегда имфють характерь поддівлокъ. Тъмъ не менъе, я полагаю. что у чисто нъмецкаго «фонъ, насколько онъ сохранилъ еще въ себі; старинную рыпарскую грубость и презрѣніе къ маммонѣ, выраженіе дица будеть болѣе человъческое, чъмъ у городского выскочки... Англичане относятся къ нъмцамъ, особенно націоналъ-либеральнаго пошиба, совершенно такъ же, какъ нъмцы относятся къ нашимъ землякамъ. Сынъ же воинствующаго Vaterland'a просто не знаетъ, какъ и плясать передъ этимъ высшимъ созданіемъ. Кое-кто изъ нѣмцевъ постоянно возобновляетъ попытки какъ-нибудь проникнуть въ общество англичанъ, подходитъ къ нимъ, дълаетъ замъчанія по-англійски, но отъ него отдълываются либо молчаніемъ, либо малозначущими «yes», и, наконецъ, онъ теряетъ терпъніе и отступаеть...

Теплый, тихій вечеръ. Мы проізжаемъ мимо двойного морского фонаря на остров'є Сцили. Скоро распростимся навсегда съ европейскимъ континентомъ и очутимся въ открытомъ мор'є: воды Съвернаго моря и Канала нельзя еще принимать за настоящее море. Желаніе увид'єть океанъ столило вс'єхъ на палуб'є. Мы подаемъ сигналы. При помощи разноцв'єтнаго огня мы дали знать сторожу маяка на остров'є Сцили, какъ мы называемсящуєть онъ доложитъ всему міру, что такой-то пароходъ счастливо миновалъ самую опасную часть пути и въ такой-то часъ пустился на необозримую водную поверхность.

Но никто не поставилъ границъ между каналомъ и океаномъ. То тотъ, то другой изъ пассажировъ, потерявъ надежду узрѣть

океанъ, отправляется въ свою каюту. На палубъ образуется много пустыхъ мъсть. Я сижу на верху и пытаюсь проникнуть взоромъ въ таинственную темноту ночи и въ безпредъльныя водныя пространства. Странное чувство овладъваетъ человъческимъ существомъ. «Море» глубоко и широко, и вотъ поглотить оно тебя, и никто не узнаетъ, въ какомъ мъстъ ты перешелъ изъ одной безконечности въ другую... Не страхъ это—совсъмъ нътъ! да и не радость также, а скоръе нъчто похожее на экстазъ, въ состоянии котораго истинные поклонники нирваны сбрасываютъ съ себя оковы бытія. Блаженствомъ наполняетъ тебя мысль, что вотъ ты помъришься съ таинственнымъ пространствомъ, которое сегодня улыбается, а завтра, быть можетъ, задрожитъ и заволнуется подъ тобою. Это страхъ передъ безграничной неопредъленностью, соединенный съ томленіемъ по ней.

# 29 мая. Въ открытомъ моръ.

Вотъ уже три дня, какъ мы на океанъ. Кругомъ пустынно. даже на далекомъ горизонтъ не мелькаетъ конецъ корабля. Чайки покинули насъ. Не смотря на тишину, волны высоко вздымаются и кудрявять бъгущую за пароходомъ водную ленту. Цълыми часами силюсь понять технику морской краски и вибраціи волнъ. Поверхность имфеть одинъ видъ, если смотрфть па нее противъ солеца, и другой, если взглядъ скользитъ по направленію лучей дневного светила. Если небо нахмурится, отблескъ снова подучается иной. Море не всегда одинаково действуеть на нервы: самосознаніе мало-по-малу уходить вглубь и засыпаеть, какъ у индусскаго факира, который, находясь въ пассивномъ экставъ, освобожденный отъ страстей, желаній, наконець, отъ всякихъ мыслей, все-таки чувствуеть, что еще живеть при каждомъ шепотъ и трепетъ природы. Стихійно, безсознательно, рождается склонность къ мистицизму съ оттенкомъ пантеизма. При виде этой безпредальной, голубой, волнующейся поверхности васъ охватываеть блаженство. Но подъ этимъ покоемъ скрывается безпрерывная угроза опасности. Никто не знаеть, когда она обрушится, когда гибвъ заклокочеть въ груди воднаго великана. Мысль часто возвращается къ этому предмету и даже начинаетъ жаждать гула бури.

Изъ моря выплыла отвага викинговъ. Житель материка съумъетъ быть смълымъ, когда опасность наступила. Человъкъ моря ожидаетъ опасности смъло, болье того—спокойно. Я думаю, есть натуры, рожденныя для моря, которымъ тоскливо и тъсно на континентъ, Я лично знаю людей, которые душевно и даже

физически страдали во время пребыванія въ Швейцаріи съ ея разнообразнымъ, тѣснымъ горизонтомъ. Ими овладѣвала тоска, переходившая въ нервную боль въ груди, апатія давила ихъ. Ихъ исцѣлялъ видъ равнины, и это раскрывало имъ причины подобнаго состоянія. Чтобы находить наслажденіе въ общеніи съ моремъ, надо обладать особымъ складомъ духа и чувствъ. Навѣрно, есть такіе люди. Случай обыкновенно открываетъ имъ глаза на ихъ призваніе, иногда же они умираютъ, не успѣвъ ни разу побывать среди своей стихій.

Море должно быть сердечнымъ товарищемъ для всёхъ, кто не бёжитъ отъ счастья, не надёясь, однако, завернуть въ его пристань.

Я взялъ изъ небольшой пароходной библіотеки Байрона и наслаждаюсь лирическими изліяніями, вплетенными въ мелодію величія и безконечности моря, Въ полудремотъ, вздрагивая при непрестанномъ движеніи волнъ и вглядываясь въ безпредъльное морское пространство, я начинаю понимать тоску, которая вылилась изъ души поэта такимъ великолъпнымъ аккордомъ, какъ прощаніе Чайльдъ-Гарольда:

> «For pleasures past J have no grief Nor perils gahtering near My greatest grief is that J leave No thing that claims a tear \* \*).

> > 30 мая. Въ открытомъ моръ.

Небо заволокло тучами, море приняло оловянный оттѣнокъ, волны вздымаются, нашъ пароходъ слегка подскакиваетъ. Палуба сдѣлалась всецѣло достояніемъ англичанъ; нѣмцевъ совсѣмъ не видно, они борются со своею участью въ каютахъ. Шумъ и смѣхъ раздаются на опустѣвшей палубѣ. Англичане выставили небольшой колышекъ, придѣланный къ досчечкѣ; человѣкъ десятъ, иные уже сѣдовласые, другіе еще безъ всякихъ признаковъ растительности. забавляются метаніемъ небольшихъ обручей. Веревочный обручъ долженъ, падая, повиснуть на колышкѣ. Лишь одинъ разъ изъ двадцати кому-нибудь удается достигнуть этого.

Кучка играющихъ растетъ, лица разгораются, то одинъ, то другой вынимаетъ бумажникъ. Пари следуютъ за пари. Всемъ распоряжается пятидесятилетній мужчина, сильный и интеллигент-

<sup>\*)</sup> Не жаль мий дней счастья въ родной сторонй, Не гнусь я при видй грозы, Но горько одно лишь, что не о комъ мий Сронить ни единой слевы. (Перев. Минаева).

ный. Смѣхъ, шутки, остроты. Кто-нибудь ловко нанизываетъ на колышекъ одинъ обручъ за другимъ, потомъ со смѣхомъ обходитъ проигравшихъ пари и собираетъ шиллинги. Изъ сдержанныхъ джентльменовъ англичане превратились въ толпу веселыхъ шалуновъ. Они показываютъ другъ другу языки, одинъ отъ радости кувыркается, не смотря на свои сѣдые волосы. Прислуга звонкомъ приглашаетъ къ обѣду—англичане не обращаютъ на это вниманія, смѣются и продолжаютъ биться объ закладъ. Игра эта происходитъ уже не въ первый разъ; нѣмцы не принимаютъ въ ней никакого участія: пьютъ пиво, играютъ въ карты или увиваются около дамъ.

## 30 мая. На водахъ «ввернаго теченія.

Холодъ пронизывающій, волны доходять уже до нижней палубы. Мы переплываемъ теченіе, отводящее воды изъ Съвернаго океана, и находимся сравнительно недалеко отъ Ньюфаундлэндскихъ ледниковъ. Около пяти часовъ мы видъли издали ледяную гору, дальнозоркіе же моряки различали еще и другую. Надъ водою носятся птицы; мичманъ увъряетъ, что въ волнахъ видитъ китовъ. Вскоръ мы подъфзжаемъ къ судамъ, занимающимся довлей ихъ. Одно судно такъ близко къ намъ, что стоитъ только протянуть руку, чтобы достать его. Мы кричимъ: «ура!» Никто намъ не отвівчаеть: вся команда носится на челнахъ по поверхности океана. Они встречаются намъ по пути-это утлыя ладыи, въ которыхъ не можитъ помъститься больше пяти человъкъ. Дальше видићется другое, третье китобойное судно, команды ихъ также носятся по волнамъ на челнахъ. Никогда мы не видимъ всъхъ ихъ одновременно. Вотъ волна подхватила одинъ изъ челновъ, несеть его на своемъ хребть, свергаеть внизъ-вода скрыла его отъ нашихъ взоровъ. Кажется, будто море извергаетъ изъ пучины своей маріонетокъ и опять поглощаетъ ихъ.

Англичане безраздѣльно владѣють палубой. Теперь я могу отлично наблюдать особенность ихъ культуры. Никогда не встрѣчалъ я пожилыхъ людей съ такою дѣтскою впечатлительностью.
Играютъ, напр., въ обручи, и кто-то, чуть-ли не въ десятый разъ
въ теченіе одного часа, объявляетъ о близости китовъ. Всѣ чуть
ли не въ десятый разъ бросаютъ игру, толпятся у барьера, кричатъ, смотрятъ въ бинокли. Потомъ всякій вынимаетъ дорожную
записную книжку, глядитъ на часы и отмѣчаетъ, что въ такомъто часу кричалъ «ура» въ честь кита, быть можеть, фиктивнаго.
Появится ли верхушка мачты на горизонтъ,—то же самое любопытство, то же оживленіе, то же записываніе въ книжку. Часовъ

около двънадцати капитанъ объявляетъ, подъ какой широтой и долготой мы находимся и на вывъшенной картъ отмъчаетъ это мъсто особымъ значкомъ. Англичане вст срисовали эту карту и начертили на ней нашъ путь. То тотъ, то другой дълаетъ усиліе, чтобы письменно выразить свою мысль—грызетъ карандашъ или вертитъ въ рукъ автоматическое перо; вотъ онъ ужъ собрался что-то записать, но въ послъднюю минуту колеблется и снова грызетъ злополучное орудіе письма. Во время концерта, который длится около двухъ часовъ, онъ не успълъ написать и полъ-странички. Это записыванье—не одна только формальность, не этикетъ, — видно, что человъкъ вкладываетъ въ это дъло свою душу.

Въ ихъ играхъ обнаруживается та же страстность. Сегодня они выдумали новую игру. Двое взялись за концы веревки и принялись вращать ее: веревка сначала касается пола, потомъ каждая ея точка описываетъ круги и опускается снова внизъ. Вся штука состоитъ въ томъ, чтобы перескочить черезъ веревку въ тотъ моментъ, когда она коснется земли. Это вовсе не легко, такъ какъ быстрота вращенія вполнѣ зависитъ отъ лицъ, держащихъ концы веревки. И старъ, и младъ скачутъ черезъ веревку, болѣе или менѣе неловкіе награждаются не особенно деликатными ударами по лицу, и все это среди остротъ, закладовъ и сопровождающаго ихъ подсчитыванія пенсовъ. Какая-то «miss» одерживаетъ побѣду; она прыгаетъ съ безупречной ловкостью, слегка приподнявъ юбку, и искусно предупреждаетъ всѣ хитрыя штуки тѣхъ, кто держитъ веревку.

### 31 мая, рано утромъ.

Въ воздухъ тепло и влажно. Стоитъ такой густой туманъ, что даже на близкомъ разстояни глазъ не можетъ пронизать его. Дуетъ сильный вътеръ, пригоняя къ намъ волны. Никакая кистъ не изобразитъ этого зрълища, отличительная черта котораго — движеніе. Насколько хватаетъ глазъ—вездъ тянутся валы, тамъ и сямъ прерываемые поднимающеюся пъной, равномърно удаленные другъ отъ друга, и всъ, словно армія во время атаки, идутъ на насъ. Движутся они по удивительно изогнутой поверхности.

Ни разу еще пароходъ не плясалъ такъ сильно. На палубъ остается только человъкъ десять—видно, что это истинныя натуры моря. Опершись о перила, они вмъстъ съ пароходомъ падаютъ внизъ и подымаются вверхъ, привътствуя громкими криками восторга каждое болъе сильное паденіе или подъемъ. Огромное наслажденіе трепетать такъ и жить заодно съ разъярившейся стихіей.

Завтра въ это время мы будемъ уже въ портъ.

## 2 imus. Nawark, N. J.

Странное впечатабнія произвела на меня сначала Америка въ высшей степени непріятное. Грязь, пыль — нѣть, нашей немытой родинь нечего стыдиться своихъ грязныхъ мыстечекъ. она не последняя въ этомъ отношения на земле! Везде на главныхъ улицахъ-кучи мусору, какъ въ нашихъ закоулкахъ. Крайне -одоней дакже значительныя площади земли вдоль желувнодорожныхъ линій. Въ Германіи кажлый клочекъ полвергается тизательному уходу, здёсь же на каждомъ шагу мы встречаемъ пустыри. По всему видно, что забсь человікь для эксплуатація имъетъ въ своемъ распоряжении щедрыя и богатыя силы природы, и что ему не приходится трудиться надъ обработкой болбе или менње плохой почвы. Поэтому полотно жельзной дороги и проходить мъстами по пустырямъ. Нъть, мы ощиблись: и пустырь пошель вы дёло, такъ какъ на всемъ пространствъ, какое только можетъ обхватить глазъ, онъ заставленъ огромными заборами или. точные, цылыми лысами рекламь. Отдыльныя буквы иногда величиною съ меня, и, не смотря на быструю взду, я дегко могу прочесть въ окна вагона, о чемъ гласять рекламы. Рекламы попадаются намъ на каждомъ шагу. Входя въ вокзаль, мы топчемъ ихъ ногами на ступеняхъ, мы усматриваемъ ихъ на крыщахъ сельскихъ домиковъ, на фабричныхъ трубахъ, на подпорахъ мостовъ.

Дома тамъ не имъютъ нашихъ покатыхъ, острыхъ крышъ, а слъдовательно, и чердаковъ для сушки бълья. Для этой цъли американецъ придумалъ другое средство. Вездъ, на большихъ дворахъ, торчатъ столбы, и на высотъ каждаго этажа отъ столба къ столбу протянуты подвижныя веревки. Хозяйка изъ окна развъшиваетъ бълье на веревкъ, прикръпляетъ его, чтобы оно не упало, и передвигаетъ посредствомъ особаго приспособленія. Повсюду, куда ни взглянешь, развъваются такія бълыя знамена. Не скажу, чтобы это зрълище имъло особенную прелесть, но оно превосходно гармонируетъ съ мусорными корзинами, разставленными по троттуару.

3 іюня. New-York.

Повздъ мчитъ меня по «elevator railroad», т. е. верхней желкзной дорогю, пересвижнией Нью-Іоркъ, съ невъдомою нашимъ повздамъ быстротою. По одной сторонъ улицы возвышается на опредъленномъ разстоянів другъ отъ друга рядъ столбовъ, вродъ нашихъ фонарныхъ; инженерное искусство съ поразительной смълостью перекинуло черезъ нихъ короткія шпалы—каждый столбъ на верху развытвляется на двое и обхватываетъ шпалу своими желѣзными тисками. По другой сторонѣ улицы тянется совершенно такой же рядъ столбовъ: тамъ пробѣгаетъ теперь рядъ вагоновъ въ противоположномъ направленіи. Черезъ каждыя нѣсколько минутъ мы останавливаемся, нѣсколько десятковъ пассажировъ выходитъ, столько же входитъ, и все это происходитъ гораздо быстрѣе, чѣмъ на мѣстахъ остановокъ трамваевъ въ Варшавѣ.

Мы мчимся на высотъ перваго, по нашему второго этажа, по горизонтально положенной дъстницъ — дучшаго сравненія подыскать невозможно. Теперь мы уже почти за городомъ — удицы здъсь только-что возникаютъ. Лъстница пробъгаетъ на высотъ четвертаго этажа да еще извивается въ видъ буквы S. Неужели мы поъдемъ по этой отчаянной дорогъ? Да, мы ъдемъ по ней и притомъ съ такою же скоростью.

Я фду по «Avenue» — будемъ американцами и замфнимъ это длинное выражение болће краткимъ и удобнымъ: «Ave № 9». Передо мною непрерывный рядъ казармъ, совершенно одинаковой архитектуры, одинаковаго кирпичнаго певта. Такой шаблонности и въ такомъ большотъ масштабъ мнъ не случалось еще видъть въ Европъ. Красныя стъны, узкія окна, одна и та же архитектура все это производитъ угнетающее впечатабніе. Мысль моя поневоль сверлить эти ствны, проникаеть внутрь домовь, ищеть тамъ челов ческой души и старается разгадать, какъ эта родственная мив луша, отлитая въ каждомъ человъкъ на особый далъ, должна чувствовать себя въ этомъ наводнении шаблона, гдф даже храмы и вмістилища искусства такіе же дома безъ всякой оригинальности. Мысль бъжить оттуда, натолкнувшись на нъчто чуждое себъ. Можно ди предположить въ этомъ моръ казарменности какое-нибудь оригинальное существо, которое такъ же отличалось бы мощью и своеобразностью отъ своихъ состей, какъ дома любого среднев вкового переулка отличались другъ отъ друга? И не знаю почему, среди звона колокольчиковъ жел взной дороги, проложенной надъ рядами однообразныхъ домовъ, въ этомъ царствъ шаблона, гдф человфкъ за наемную плату живеть въ чужихъ стфнахъ, все время мысль моя возвращается къ спиритизму. Кажется, только теперь я поняль сущность всёхъ разговоровъ съ духами посредствомъ вращающихся столиковъ, — разговоровъ безъ единой крупицы мистическаго восторга; кумушки завязываютъ сношеніе съ «великой тайной», словно съ какой-нибудь сосъдкой, съ которой можно цълыми часами тараторить о цънъ мяса. Всъ прочіе кварталы Нью-Іорка отличаются такимъ же казарменнымъ характеромъ. «Down-town» слагается изъ улицъ, различно расположен-

ныхъ; каждая изъ нихъ имъетъ свое названіе, и въ этомъ отчасти скрывается исторія этой части города. «Broadway» своимъ названіемъ свидътельствуетъ о томъ, что когда-то она была самой широкой артеріей городскаго движенія, «Bowery» — названа такъ. благодаря своей выгнутой формъ. Но верхній, новый городъ умалчиваетъ о своемъ прошломъ, ибо не имъетъ его. Нью-Іоркъ въ этомъ мъстъ выросталь очень быстро. Человъкъ заранъе набрасываль схемы для будущаго своего мъстопребыванія и, за отсутствіемъ исторіи, которая окрестила бы улицы такъ или иначе, призвалъ на помощь логику. По направленію съ юга на съверъ онъ провелъ длинныя, равномърныя линіи, «avenues», обозначиль ихъ либо цифрами: «Ave 1,... 12», либо буквами: «Ave А,... D». На нъкоторыхъ изъ нихъ по нъскольку тысячъ домовъ. Перпендикулярно къ этимъ линіямъ онъ провелъ множество болбе короткихъ (на картъ ихъ больше 200) и каждую опять назвалъ цифрами. Это «streets 1, 10... 100». Каждую изъ streets, улицъ, подраздёлиль онъ еще на восточную и западную. Адресъ гласить кратко: 164 E. Str. 95, т.-е. домъ подъ номеромъ 164, на восточной сторонъ 95-ой улицы. При каждомъ пересъчении такой улицы съ «Аче» номера домовъ начинаются съ новой сотни. Однимъ словомъ, все подогнано къ одному и тому же образцу. Однако же, я охотно прощаю подобную шаблонность; я готовъ даже согласиться на какую угодно простоту, лишь бы она сберегала непроизводительную затрату силь и тёмъ самымъ дёлала бы болёе возможнымъ раздвътъ внутренняго разнообразія. Схема же улицъ является такого рода упрощеніемъ. Черезъ десять минутъ внимательнаго изученія я могу оріентироваться въ пространствъ, гдъ живеть около милліона человіческих головъ. Что бы тамъ ни было, схема эта остается тъмъ, что она есть: живымъ, или, лучше сказать, мертвымъ доказательствомъ шаблонности современной жизни. Въ умъ моемъ выплываетъ старый Гамбургъ съ его закопченными ствнами, изогнутыми въ странныя, но всегда своеобразныя и оригинальныя формы. Это дві раздичныя эпохи исторін человічества! Тамъ, на лоні старой Ганзы, у производителя было свое собственное имя, и онъ заботился о томъ, чтобы дъло его рукъ славило своего творца. Здёсь, среди этихъ улицъ, которыя при крещеніи получили имена, взятыя изъ азбуки и изъ руководства по ариометикъ, въ забиринтъ какъ двъ капли воды похожихъ другъ на друга зданій, я чувствую, что нахожусь среди твореній безымянной человіческой толпы, что фабрика, лишенная индивидуализма, наложила свой отпечатокъ даже на улицы и дома, па окна и двери, на задвижки и занавъски.

Везд'в реклама! Въ Нью-Горк'в и въ Бруклин'в н'есколько сотенъ станцій верхней жельзной дороги; къ каждой станціи ведутъ лестницы въ несколько десятковъ ступеней. На вертикальной сторонъ каждой ступени прибита довольно большая, эмальированная, металлическая досчечка, предлагающая какой-то порошокъ для печенья. Принимая во вниманіе обиліе станцій и лістницъ, мы не ошибемся, считая, что число такого рода табличекъ сто тысячъ! Если бы мнъ когда-нибудь понадобилась эта спеція. я машинально рышиль бы купить ее у данной фирмы. Въ числъ рекламъ на крышахъ, на стънахъ, на лъсахъ вдоль загородной жельзной дороги, замьчаю также газеты. Издательство газеты въ Америкъ сбросило съ себя всякіе идеологическіе покровы, въ какіе любять еще наряжаться въ старой Европъ. Это-«business» (гешефтъ), ничамъ не отличающийся отъ производства порошка для печенья. Ба! да не только публицистическія канедры оказываются убъжищемъ гешефта! Изъ окна городского поъзда жельзной дороги я вижу громадную афишу-объявление какого-то храма о томъ, что нигдт не бываетъ такого великолъпнаго богослуженія. Обязанности священника сдівлались за моремъ такою же профессіей, какъ у насъ адвокатура или медицинская помощь. А ргороз. Проходя по Аче 5, я увидёль за оградой дётскую гвардію въ голубыхъ мундирахъ. Нъсколько дътей шло впереди и изо всей силы били въ барабанъ, одинъ несъ знамя, а прочіе двигались сомкнутой шеренгой съ ружьями на плечахъ. Меня удивилъ этотъ дътскій милитаризмъ, явно разсчитанный на эффектъ. Любопытство мое возрасло, когда я заметиль между батальонами нъсколько старыхъ въдьмъ — таково было мое первое впечатлъніе! — одітыхъ въ черное, съ капющонами на голові, съ опущенными на лидо вуалями. Гвардія вышла изъ сада, перешла черезъ улицу и съ барабаннымъ боемъ стала обходить вокругъ сосъдняго храма великолъпной постройки. Надпись на воротахъ: «Catholic orphan house» (Католическій сиротскій домъ) вывела меня изъ невъдънія. Все это была реклама, разсчитанная на приманку толпы, въ особенности же на привлечение молодого поколенія! Ведь дети такъ льнутъ къ мундирамъ, ружьямъ, барабанамъ, маршамъ! Когда-то въдь посредствомъ парадовъ и музыки держали въ повиновении парагвайское стадо...

### 4 itous. Brownsville, N. Y.

Броунсвиль — еврейская колонія на разстояніи часа і ды отъ Нью-Іорка. По дорогів туда мий пришлось проізжать черезъ Бруклинъ. Число жителей этого города въ точности мий неизвъстне: по переписи 1890 г. ихъ считалось 800 тысячъ. И тъмъ не менте, изъ за каждаго поворота выглядываетъ еще деревня. На болъе богатыхъ улицахъ низкіе, одноэтажные, деревянные домики, на главнъйшихъ торговыхъ артеріяхъ — трехэтажные, но матеріалъ, въ большинствъ случаевъ, одинъ и тотъ же — дерево. Впечатлъніе получается странное, когда наряду съ верхними желъзными дорогами и электрическимъ освъщеніемъ, видишь непрерывные ряды высокихъ деревянныхъ строеній. Кучи мусору на улицахъ, часто совствъ не мощеныхъ, и въ то же время электрическіе фонари. Каждая хозяйка въ опредъленные часы дня выставляетъ на улицу передъ домомъ корзину съ мусоромъ, которая потомъ опорожняется спеціально съ этою цёлью въ протажающую телъгу. Проходя по улицъ около полудня, мы видимъ передъ каждымъ домомъ бочонки, ящики и корзины съ мусоромъ и кухонными отбросами.

Американцу положительно некогда украшать свой городъ. Это результать не врожденной нечистоплотности, а чрезвычайно быстраго развитія жизни. Грязь въ европейскихъ городахъ указываетъ на низкій уровень потребностей, американская же грязь на быстрый прогрессъ и на чистоту. Я вполнъ убъждаюсь въ этомъ въ Броунсвиддъ. Только-что проведи въ открытомъ полъ нъсколько десятковъ артерій движенія и застроили ихъ. Не успъли еще ни выставить на углахъ названій улиць, ни вымостить ихъ, а потому по срединѣ-горы рухляди и камней. Однако, тротуары уже устроены, электрические фонари разсвевають ночной мракъ. Городское управленіе діласть все крайне необходимое, прочее же откладываетъ на будущее. Это зрълище даетъ намъ какъ бы ключъ къ пониманію американской культуры. Броунсвиль-незаконченный еще городъ, какъ и весь съверо-американскій союзънезакон ченная еще культура, которая не успъваеть еще справиться съ одними д‡лами, когда на сцену выступають другія и требуютъ ръшенія. Даже ежедневный вывозъ мусора на дълъ оказывается, быть можетъ, весьма разумнымъ средствомъ. Корзины, стоящія у каждаго дома, не отличаются особенною прелестью, но в'ядь черезъ какой-нибудь часъ всй эти отбросы исчезнутъ въ телеге. Это ужъ, разумется, лучше, чемъ если бы они гнили гдф-нибудь на дворф, лицемфрно скрытые отъ взоровъ прохожаго и заражая воздухъ по целымъ месяцамъ. Америка совершенно порвала съ эстетикой и лицемъріемъ, ежедневно вывозитъ логовища бактерій и уничтожаетъ всякій источникъ скрытой заразы.

«Help yourself!» (Заботьтесь о себѣ сами!) Улицы Броунсвилля

пересъкаются рельсами во всевозможныхъ направленіяхъ, по нимъ мчатся поъзда. Никакихъ оградъ и шлагбаумовъ, хотя тутъ же, на тротуарахъ, играютъ кучки дътей!

5 іюня. New-York.

Не разъ уже подм'ячалъ я обычаи, съ перваго взгляда совс'ямъ непонятные моей европейской голов'ь. Ремонтирують, напр., домъ; весь нижній этажъ разрушенъ, одна или дв'яст'яны соверпіенно вынуты и только по угламъ видны ряды кирпичей. А между т'ямъ на верхнихъ этажахъ продолжаютъ жить люди, ничуть не безпокоясь, что подъ ними разрушены ст'яны! Сегодня эта загадка для меня разъяснилась. На одной улипъ я издали увид'ялъ огромную трехъэтажную кл'ятку. Это л'яса будущаго дома. Изъ приготовленныхъ изв'ястнымъ образомъ жел'язныхъ жердей американцы воздвигаютъ сначала скелетъ дома, потомъ прокладываютъ въ горизонтальномъ направленіи полы, а въ вертикальномъ общиваютъ ст'янами.

6 іюня. New-York.

У насъ, если кто нибудь собирается въ путь, то беретъ обыкновенно газету и просматриваетъ помъщенное на послъдней страницъ росписание поъздовъ. Въ Америкъ это дъло гораздо сложнье, здышнія экономическія отношенія разрушили нашу простоту. Напрасно стали бы мы искать нъмецкихъ «Fahrplan'овъ» или росписаній. Жельзнодорожныя товарищества постоянно м'яняють росписаніе побіздовъ, всякій общій путеводитель оказался бы устарвлымъ прежде, чемъ быль бы отпечатанъ. Въ этомъ отношени большое значение имъютъ отсутствие централизации и конкурренція. Ничего не остается, какъ только дично отправиться на станцію и тамъ, у первоисточника, запастись необходими свъдъніями, т.-е., другими словами, попросить книжечку съ росписаніемъ пофадовъ. Впрочемъ, почти на каждой изъ главнъйшихъ улицъ, есть контора продажи билетовъ. Достаточно зайти туда и безъ спросу взять изъ шкафчика нужныя росписанія въ какомъ угодно количествъ.

7 іюня. Brooklyn, N. Y.

«Whisker!» — такимъ прозвищемъ наградила меня толпа мальчишекъ, когда я въ ночномъ мракѣ ждалъ у пивной своего спутника, вошедшаго туда съ цѣлью разузнать дорогу. Меня окружило больше десяти уличныхъ мальчишекъ, одинъ изъ нихъ остановился предо мною, подмигивалъ и корчилъ рожи. Товарищъ мой, вернувшись, рѣшилъ, что намъ слѣдуетъ по возможности скорѣе

удалиться. Потомъ онъ признался мнѣ, что опасался града камней со стороны мальчишекъ.

Кто-то сказаль, что демократы отличаются нетерпимостью и консерватизмомъ. До извъстной степени это върно. Не знаю, какъ составилось высокое мижніе объ оригинальности американца. Трудно представить себ' что-нибудь бол ве однообразное! Одежда, меблировка, образъ жизни - рабски одинаковы на всемъ пространствъ Соединенныхъ Штатовъ. Одна и та же жесткая черная шляпа въ холодное время года, одного и того же фасона соломенная шіляпа въ летнюю пору, одного и того же стиля мебель-если и есть какая-нибудь разница, то развѣ только въ матеріалѣ! Да и не можеть быть иначе тамъ, гді фабричный шаблонъ все захватилъ въ свои тиски и задушилъ оригинальность мелкаго ремесла, гдъ даже кресла, какъ у насъ сапоги, различаются по нумерамъ. Никто, кромъ, развъ, пожилыхъ, не имъетъ растительности на лицъ. Малъйшія нарушенія въ этомъ отношеніи строго преслъдуются общественнымъ мнвніемъ, исполнителемъ котораго является подростающее покольніе. Китайцы, а ныньче и евреи, дылаются жертвами нетерпимости. Первымъ «loafers», т. е. уличники,-по сравнению съ которыми парижские уличные мальчишки представляють скромное стадо, --обръзывають косы на улицахъ, если только тогь, кому угрожаеть бізда, не съумічеть откупиться. Тоть, кто носить бороду, рискуеть получить на некоторыхъ улицахъ проввище «whisker», т. е. «кудлатый», а иногда такъ прямо ктонибудь можетъ подойти и потянуть его за бороду. Первымъ дъломъ европеецъ, который желаетъ надолго поселиться въ чистоамериканскомъ кварталь, долженъ нарядить свою особу по мъстному образцу, т. е. купить себъ такую шляпу, какую носять вс, в одъть свою дочку въ длинное, словно монашеское платыиде, такъ что у малютки постоянно будутъ заплетаться ножки въ сладкахъ, сбрить бороду. Особенно среди евреевъ эта бользнь доходитъ просто до смѣшного. Рабски копируютъ они, -- я говорю о младшемъ поколеніи, -- здешніе обычаи, липь бы только не узнали въ нихъ «dreener'овъ», «рорсоги'овъ», «greenhorn'овъ», ибо существуетъ цѣлый лексиконъ ругательствъ, относящихся къ чужеземцу. Какъ американецъ никогда не станетъ переходить черезъ удицу иначе, какъ въ спеціально предназначенныхъ для этого мѣстахъ, такъ и не станетъ этого дѣлать никакой новый обыватель семитского происхожденія, только-что прібхавшій изъ Бреста или Супрасля. Янки не снимаеть шляпы въ лавкъ, не сдълаетъ этого и прівзжій...

Мъстная пресса недавно оправдывала позорныя нападенія на

китайцевъ тімъ, что они своею конкурренціей подрывають благосостояніе рабочихъ. Однако же настоящею причиною этого была нетерпимость: пришлецъ осмѣлился имѣть иныя черты лица, носить косу и одѣваться по своему. Я увѣренъ, что, если бы сынъ неба одѣлся въ мѣстное платье, обрѣзалъ косу и надѣлъ на себя американскую шляпу, ожесточеніе было бы вполовину меньше.

8 іюня. New-York.

Передъ нами пълые вороха росписаній повздовъ. Это нічто достойное изученія! Многія изъ этихъ росписаній величиной съ огромный столь. На одной сторонь огромнаго листа обозначено время отхода пободовъ, на другой помъщена карта той мъстности, по которой проходять линіи даннаго товарищества. Между таблицами движенія вплетены сообщенія о містностяхь, лежащихь вдоль этой дороги, и изображенія прелестныхъ пейзажей. Теперь, когда Чикаго \*) на языкъ у всякаго, въ росписаніяхъ движеній мы находимъ планы этого города, виды выставки съ птичьяго полета. Для спеціальныхъ, скорыхъ побіздовъ росписанія изданы еще изящибе. Существують цблыя книжки, посвященныя описанію пресловутаго «Flyer'a» (оть fly-летьть), вотъ уже нъсколько недъль летающаго между Нью-Іоркомъ и Чикаго. На множествъ рисунковъ изображено устройство обсерваціонныхъ вагоновъ; на планахъ (указано расположение сидвий и столиковъ въ вагонъ, звонковъ и ваннъ, приведены описанія матеріала, изъ котораго сделаны портьеры и спинки. Европа не ведаеть такой рекламы или, лучше сказать, такого рода объявленій. Разум'єтся, каждая изъ сопервичающихъ линій превозносить себя до небесъ. Одна напоминаеть, что только она одна въ цыломъ свыть имъеть въ своемъ распоряжени четыре пути на всемъ своемъ протяжении; другая провозглашаеть, что проходить по самымъ красивымъ мъстностямь; третья заявляеть, что она первая ввела въ употребление спальные вагоны.

Въ либеральныхъ руководствахъ политической экономіи не р'ядко встр'ячаются жалобы на обособленность среднев'якового ремесла въ отд'яльныхъ м'ястностяхъ. Ремесленники, занимавшіеся
однимъ ремесломъ, жили рядышкомъ на одной и той же улиц'я,
которая для нихъ была ц'ялымъ міромъ. Современное экономическое развитіе породило отчасти аналогичныя отношенія. Въ
«Down-town' в»---нижнемъ город'я, —каждая отрасль производства
сплотилась въ какомъ-нибудь одномъ м'яст'я; на н'ясколькихъ со-

<sup>\*)</sup> По случаю выставки. Перев.

станихъ улицахъ встртчаемъ исключительно конторы фабрикъ, занятыхъ производствомъ машинъ, и напрасно глазъ сталъ бы искать вывъсокъ, гласящихъ о чемъ-либо иномъ; въ другомъ мѣсть-оптовые склады овощей, въ третьемъ-мучные лабазы, магазины дампъ. Но въ то время, какъ въ основаніи среднев вкового цехового устройства лежала взаимная солидарность, связывавшая ремесленниковъ въ одно органическое прлое, здесь, наобороть, такою сплачивающею силой является конкурренція. Одинъ селится рядомъ съ другимъ, такъ какъ каждый хочеть контролировать своихъ соперниковъ. Словно сбъталась стая псовъ и ворчить при видъ того, какъ какой-нибудь обыватель песьяго рода грызеть кость. Но не станемъ обманываться! Это лишь переходная фаза въ развитіи крупной промышленности. Можетъ быть, результатомъ такой же борьбы некогла явилась и цеховая органезація. Соперничающіе бульдоги начинають теперь уже объединяться въ различные союзы, -- «troost'ы» и «pool'и», --- конкурренція другь съ другомъ заменяется солидарнымъ выслеживаниемъ барышей, цена предметовъ устанавливается одинаковая во всёхъ конторахъ.

Редакцій газеть не составляють исключенія изъ общаго правила. Онъ расположились другь возлъ друга, близь моста, тамъ, гдъ ежедневно расплывается въ разныя стороны нъсколько сотъ тысячъ людей. «World» («Міръ») пом'вщается въ 13-ти-этажномъ дом'; крыша куполообразной формы издали блестить на солнц'ь своей позолотой, вечеромъ же пылаетъ электрическимъ свътомъ. Если кто-либо станеть еще сомнъваться въ томъ, что изданіе газеты сдълалось обыкновеннымъ «business'омъ», то сразу освободится отъ такой иллюзіи, придя на улицу «Broadway». Передъ редакціями висять огромныя выв'єски, какъ передъ пасхальными панорамами въ Мокотовъ \*). Въ крикливихъ и быющихъ на эффекть заглавіяхь указывается содержаніе номера газеты, который скоро появится изъ-подъ печатной машины. Другая надпись объявляеть, что газета имбеть столькихь-то и столькихь-то читателей, которые своею многочисленностью ручаются за доброкачественность печатаемаго товара. Можно свободно входить въ каждую редакцію. Пользуясь этимъ, я расположился въ редакціи «Herald'a» («Герольда»). Огромный залъ, предназначенный къ услугамъ публики, насколько круглыхъ пюпитровъ, каждый на двухъ человъкъ, чернильницы, перья, почтовая бумага, конверты. Всякій желающій входить, пишеть, допустимь, письмо на разло-

<sup>\*)</sup> Названіе одного изъ предмістій Варшавы.

женной бумагѣ, запечатываетъ его въ конвертъ и выходитъ, не снявъ даже шляпы. На стѣнахъ замѣчаю влажные еще столбцы объявленій — номеръ газеты выйдетъ лишь черезъ два часа, но редакція уже заранѣе вывѣсила объявленія, около которыхъ тѣсинтся толпа ищущихъ заработка.

Около зданія почты, въ верхней части улицы «Broadway» непрерывно тянутся «offices» (конторы), занимающіяся продажей жельздорожныхъ билетовъ. Необходимость, сплотившая разныя отрасли производства въ одной и той же мъстности, оказала такое же вліяніе и на транспортныя агентуры. Повсюду видны рекламы, увъряющія, что только въ данной конторъ можно получить билеты по самой дешевой цънъ. Огромныя таблицы съ разными объщаніями висятъ на фонаряхъ и стоятъ на тротуаръ. Съ однимъ знакомымъ, уже нъсколько лътъ живущимъ въ Нью-Іоркъ, мы странствуемъ изъ конторы въ контору, чтобы, по возможности, дешевле и на лучшихъ условіяхъ пріобръсти билетъ въ Чикаго. Торгуемся отчаянно, совсъмъ какъ въ Поцьевъ \*).

9 іюня. New-York.

Ha «Bowery». Широкая улица съ двумя рядами столбовъ верхней жельзной дороги. Крикъ и шумъ, страшная пыль, грязь нищеты, мъстами такая вонь, что дышать трудно. Вдоль тротуаровъ разставлены лотки съ събстнымъ. На солнде выставлены: устрицы, омары, сыры, буттерброды; кое-кто подходить, беретъ закуску, кропитъ ее жидкостью подозрительнаго запаха и чистоты. Кабаки, склады всякаго старья, въ окнахъ верхнихъ этажей объявленія, что за 15 центовъ въ сутки можно снять комнату. Всф утративше способность къ систематической работф, аферисты, скатившіеся въ пропасть полной нищеты и не могущіе уже выкарабкаться изъ нея, -- вотъ населеніе, гифздящееся среди этой грязи. Днемъ оно спить, вечеромъ аккуратно читаетъ въ газетахъ объявленія о містахъ, хотя и не ходить искать ихъ, не въря, что можетъ найти какое - нибудь постоянное занятіе; ночью застадаеть въ кабакахъ. Теперь только шесть часовъ. На встрівчу мить попадаются босыя, грязныя діти, оборванные мужчины съ заспаннымъ, апатичнымъ лицомъ, безъ всякаго следа энергіи.

Но даже на «Bowery» минуты нищеты услаждаются поэзіей, и въ ней человінь ищеть отдохновенія. Мні думается, что здісь это ділается чаще, чімь въ салонахь, гді болтающія дамы такъ

<sup>\*) «</sup>Росівіомо»—Варшавское предмістье.

уваекаются искусствомъ и копаются въ «субтильностяхъ» того нии другого произведенія. Вотъ огромная выставка отпечатанныхъ листовъ простой сърой бумаги, наполненныхъ стихами. «Послъ бала», «Во мракъ ночи», «На Вожегу» — такъ звучатъ заглавія стихотвореній. Ба! Да я очутился лицомъ къ лицу съ поэзіей, можеть быть, съ поэзіей разнузданности, о которой такъ много говоритъ Ломброзо вийстй со всимъ штабомъ мищанскихъ криминологовъ. Я покупаю пару листовъ. Первое произведеніе относится къ данному кварталу. Юноша разсказываетъ, какъ онъ отправился на «Bowery», какъ потерялъ тамъ свои часы, какъ торгашъ-портной надуль его, какъ девушка, бросившаяся ему на шею, ограбила его въ отплату за его объятія. Но разнузданности-ни малейшаго следа! Напротивъ, горькая жалоба, жажда дружбы, любви, правды, раздаются со страницъ сърой бумаги, которая расхватывается отверженниками общества! «Ахъ, напиши письмо своей старушкъ, когда ты очутился такъ далеко отъ нея», читаемъ мы на одномъ изъ листовъ, «въ жизни ея гораздо больше мрака, чъмъ солнечнаго свъта; она молится за тебя, а потому напиши ей и доставь ей этимъ удовольствіе, напиши же письмо, напиши сейчасъ же!» Кто-то другой мечтаетъ о покинутой родной хать, слезы навертываются у него на глазахъ, сердце бьется надеждой, что его, въроятно, простять, когда онъ постучится въ ворота. Или возьмемъ пъсенку маленькой дочери пьяницы. Бедняжка жалуется, что одинокая скитается и плачеть въ черную ночь-мать ея умерла, а отецъ пьетъ! Она молитъ Бога, чтобы кто-нибудь изъ общества трезвости исправиль ея отда; она была бы тогда такъ счастлива, работала бы на него, собирая милостыню, лишь бы только онъ попъловаль ее... Да, эта сърая бумага настоящій золотой рудникъ!

Тамъ и сямъ расположились различныя миссіи, обращающія на путь истинный грішниковъ. Я вхожу въ одну изъ нихъ. Огромная безплатная читальня. Пюпитры для писанія. На стінахъ изображенія блуднаго сына. Нісколькими домами дальше армія спасенія приглашаеть отверженниковъ отвідать ея наркотическаго снадобья: водку она замінила маршами, упоеніе алкоголемъ—экстазомъ толпы. Одно средство стоитъ другого: первое усыпляеть духъ напиткомъ, другое—мыслью о спасеніи. Не тамъ создаются люди, борющіеся изъ за обидъ своихъ, — тамъ стараются выбить эти обиды изъ головы.

Различные народы расположились въ Нью Іорк'є своими кварталами. Есть кварталы романскій, китайскій, негрскій, наконецъ еврейскій. Посл'єдній обнимаеть пространство не меньшее, ч'ємъ

Налевки въ Варшавъ, съ прилегающей къ нимъ окрестностью. Когда-то тамъ жили ирландцы; теперь евреи вытеснили ихъ совершенно. Мнъ пришлось побывать тамъ нъсколько разъ, въ различное время дня, между прочимъ, и въ субботу. Одежды были праздничныя, но лавки были открыты, и торговля шла какъ нельзя лучше. Молодое покольніе «обамериканилось»: молодежь носить американскія шляпы, мужчины бріють бороду, говорять только по-англійски, хотя и плохо. Старшіе придерживаются еще старинныхъ обычаевъ и жалуются, что дъти ихъ безбожники. Накоторыя особенности Налевокъ и здась проявляются во всей полнотъ, болъе того, -- онъ еще пышнъе расцвъли на американской почвъ, гдъ полиція вовсе не требуеть, чтобы дома содержались въ чистотъ. Въ Америкъ вездъ на тротуарахъ стоятъ бочки съ мусоромъ; здёсь онё буквально нагружены одна на другую. Можно угадывать, что въ извъстный день готовилось въ томъ или другомъ домв, ибо различные запахи одуряють прохожаго. Грязь превосходить всякое в вроятіе. На улицъ разставдены лотки и возы, такъ что негдъ пройти. Вездъ толпа, кричащая и жестикулирующая и днемъ, и ночью. Къ вечеру тротуары превращаются въ салонъ: мужчины беседують, женщины кормять грудныхъ детей, ребятишки играють, молодежь предается любви и прогудивается парами, выражая свои чувства на плохомъ англійскомъ языкъ.

# 12 іюня, между Нью-Іоркомъ и Буффало.

Я въ восхищени отъ устройства здёшнихъ поёздовъ. Ваговы узкіе, но очень длинные, по крайней мёрё, вдвое длинные, чёмъ въ Европё. По срединё проходъ, по обёммъ сторонамъ его кресла, каждое на двоихъ; они обращены передомъ къ локомотиву, такъ какъ спинки и ручки ихъ могутъ переставляться, какъ въ лётнихъ трамваяхъ. Сидёнія мягкія, обитыя бархатомъ, съ удобными ручками, какъ у насъ въ первомъ классё. Огромныя окна сплошь выполняютъ обё боковыя стёны. Въ каждомъ вагонё приборъ съ холодной водой для питья. Лампы ночью горятъ ярко, вагонъ покоится на рессорахъ, устраняющихъ всякую тряску. Металлическія ручки, задвижки оконъ, лампы, полъ — все сверкаетъ чистотою, невёдомою даже германскимъ поёздамъ.

Нигдъ не видно ни стрълочниковъ съ флагами, ни плагбаумовъ на перекресткахъ, опускаемыхъ при приближени поъзда. Каждому предоставлено заботиться о самомъ себъ. Изъ оконъ вагона замъчаю на перекресткахъ только таблипу съ надписью: «look out for the locomotive» (глядите, не ъдетъ ли локомотивъ); это предо-

стереженіе замѣняетъ все—и стрѣлочника, и пплагбаумъ. Къ этому предостереженію прибавлено еще другое: на нѣкоторомъ разстояніи отъ перекрестка возвышается столбъ, который гласитъ кратко: свистать! Локомотивъ свиститъ и даетъ знать о своемъ приближеніи тому, кто въ эту минуту собирается перефажать черезъ полотно желѣзной дороги.

Демократическія традиціи стариннаго пуританизма держатся еще очень кръпко. Въ сферъ земледъльческихъ отношеній они породили особое законодательство «homestead'овъ» (земель, принадлежащихъ къ дому), которое предупреждаетъ сосредоточение земли въ немногихъ рукахъ. Въ Нью-Іоркъ скамейки въ общественныхъ садахъ раздёлены ручками на отдёльныя сидёнія, такъ что никто не можетъ обидъть другого. Тотъ же обычай сохраняется въ трамваяхъ и на желбаныхъ дорогахъ. Существуетъ одинъ только классъ: «Мы не въдаемъ ни кастъ, ни сословій, ни классовъ» — такъ издъвается янки надъ Старымъ Свътомъ. Однако, не напрасно существують въ Америкъ обладатели милліардовъ. Демократической формул'я они придали иное содержание! Повадъ, въ которомъ я йду, состоить изъ нёсколькихъ различныхъ вагоновъ. Каждый пассажиръ заплатиль одно и то же за билеть, но болбе богатый еще кое-что добавиль, а потому пользуется спальнымъ вагономъ. Днемъ это обыкновенный вагонъ, ночью же сиденія превращаются въ постели. Есть еще ваговъ-саловъ, которымъ можеть пользоваться лишь тоть, кто еще кое-что доплатиль, впрочемъ, немного. Тамъ къ его услугамъ кресла на одну особу, столики съ газетами, читальня. Быть можеть, въ моемъ побада адетъ еще частный вагонъ, находящійся въ распоряженіи одного только семейства. Если бы я такать по Гудзоновой линіи, то позади шель бы обсерваціонный вагонъ, врод'в вагона-салона, половина котораго, за исключеніемъ только потолка и пола, слагается изъ огромныхъ цельныхъ стеклянныхъ рамъ. Весь пейзажъ окружающей мъстности находится передъ пассажиромъ, какъ на задони. Въ то время, какъ я, подобно улиткъ, не выхожу изъ одного вагона, другіе прогудиваются по всему повзду, высыпаются на кресле, убивають время чтеніемъ газеть въ салонь, наслаждаются видами въ обсерваціонномъ пом'вщеніи, и я долженъ признаться, что передъ глазами проносятся роскошные ландшафты, такъ какъ мы взбираемся на возвышенность, окаймияющую большія озера.

И, тъмъ не менъе, номинально существуетъ только одинъ классъ...

13 imms. Buffalo, N. Y.

На вокзаль ожидаетъ меня мой давнишній товарищь по университету, практикующій въ настоящее время въ качествь врача въ Буффало. Вокзалъ небольшой, грявный, тесный, словно хлевь, хотя ни одну изъ нашихъ желфзныхъ дорогъ нельзя сравнивать съ данной линіей, а Буффало своимъ богатствомъ, по крайней мъръ, вдесятеро превосходить Варшаву. Такого рода роскошь считается здёсь мотовствомъ. Сквозь толпу мы кое-какъ добираемся до повозки, которая стоить привязанная далеко на улицъ. Собственникъ оставиль повозку съ лошадью безъ всякой опеки почти на четверть часа среди толкотни людской толпы и экипажей, среди города, въ которомъ жителей столько же, какъ въ Варшавъ. И, тъмъ не ненъе, никто не украль ея! То же дёлаеть другой и десятый, вездё стоять экипажи, охраняемые такимъ образомъ, т.-е. вовсе не охраняемые. По дорогъ намъ надо побывать въ одной конторъ, толпа мъщаетъ намъ добхать. Мы опять оставляемъ лошадь безъ всякаго присмотра, и когда я недоумъваю, какъ поступить мить съ моимъ пледомъ, знакомый мой съ улыбкой бросаеть его въ повозку. Мы ъдемъ съ полчаса. Грязныя, закоптълыя зданія одинаковой архитектуры — вотъ какой видъ имбетъ торговый кварталъ, значительно, впрочемъ, опуствиши къ вечеру. Жельзныя дороги вездв пересвиають площади и улицы, никакіе шлагбауны не предостерегаютъ публику. Всякій думай о себъ! Безъ конца тянутся широкія асфальтовыя улицы, небольшіе одноэтажные деревянные домики разбросаны среди зелени. Улицы пересъкаются подъ прямымъ угломъ, и одинъ перекрестокъ, какъ двъ капли воды, похожъ на другой. Все путается и мъшается въ памяти, которая, утомленная однообразіемъ, наконецъ засыпаетъ.

## 15 іюня, «Niagara Talls», N. Y.

Только одна минута пути отдёляеть меня отъ водопада! Отъ запаха воды кружится голова, грудь дышеть свободно послё вони Буффало, глазъ, увлеченный движеніемъ нагроможденныхъ другъ на друга каскадовъ, бёжитъ туда, далеко за журчащей водой, къ самымъ отдаленнымъ обрывамъ, которые купаются внизу въ синихъ водахъ рёки и слегка затемнены нёжною мглой—это водяная пыль поднимается между мною и окрестностью, брызжа изъ подъ основанія водопада. Гулъ и громъ, словно отъ тысячи мельницъ. Еще нёсколько шаговъ. Взбудораженная поверхность изгибается и исчезаетъ, вода изъ темносёрой дёлается на перегибѣ болѣе свётлой, линія, раздёляющая объ цвёта, вырисовывается рёзко и рельефно. Бёлая пыль бьетъ снизу клубами, словно кто-то въ глубинѣ у нашихъ ногъ варитъ чародёйскія зелья. Водопадъ какъ разъ передъ нами! Мы еще не видимъ его, но чувствуемъ по всему этому треску, гулу, облакамъ водяной пыли, огромнымъ клу-

бамъ пѣны тамъ, далеко на рѣкѣ. Мы подходимъ къ периламъ и устремляемъ наши взоры внизъ. Обломки красныхъ гранитовъ дымятся, словно кто-то льетъ потоки воды на раскаленный камень, надъ нами, въ облакахъ водяной пыли, повисла и дрожитъ радуга; сквозъ нее проглядываетъ и зеленѣетъ поверхность рѣки, которую пароходъ бороздитъ прямо по направленію къ водопаду. Сверху спускается громадныхъ размѣровъ бѣлая простыня — она кажется неподвижной.

Мы стоимъ передъ американскимъ рукавомъ Ніагары \*).

Канатная железная дорога довозить насъ до основанія обрыва, туда, где съ незапамятныхъ временъ неподвижно стоятъ на страже огромные граниты. Тропинка, высеченная на хребте ихъ, ведеть насъ къ водопаду. Чёмъ ближе мы подходимъ, темъ она становится более скользкою и вероломною. Дождикъ орошаетъ насъ со всехъ сторонъ сверху, снизу, съ боковъ. Нётъ, это не дождикъ, — вся атмосфера пропитана влажнымъ порошкомъ, необычайно мелкимъ, словно выходящимъ изъ самаго тонкаго пульверизатора. Мы идемъ все дальше по скользкой скале, пока пути намъ не преградили огромные отвесные граниты; облака водяной пыли несутся на насъ и обдаютъ насъ проливнымъ дождемъ, ноги не въ силахъ удержаться на предательской красной поверхности. Мы отступаемъ и направляемся къ пристани, где «Дева пыли» нетерпеливыми свистками приглашаетъ насъ на свою палубу.

Облекпись въ непромокаемые плащи, мы движемся на ея палубъ по направленію къ облаку, которое доблаєть стопы американскаго водопада. Водяная пыль освъжаетъ насъ, въ полуденный зной грудь жадно глотаетъ ее. Мелкій порошокъ превращается въ... Я опять беру карандашъ въ руки. Пыль обратилась въ проливной дождь, ураганъ рветъ съ головы капюшонъ, холодъ охватилъ меня. Теперь мы уже миновали американскій рукавъ. Я приглядываюсь къ клубамъ воды, брызжущимъ изъ гранитовъ. Мы только слегка коснулись ихъ, а они уже наградили насъ ливнемъ. А все-таки еще глубже подъ покровомъ мглы, черезъ граниты перекинуты мостки, которые смъло връзываются въ рѣчную поверхность и исчезаютъ изъ виду въ ея складкахъ. Солице

<sup>\*)</sup> Знаменитый Ніагарскій водопадъ состоить изъ двухъ рукавовъ— одного, называемаго просто американскимъ водопадомъ, низвергающагося съ высоты 52 метровъ, и другого, называемаго по формъ своей «Подковой» и падающаго съ высоты 54 метровъ. Рукава эти образуются вслъдствіе раздъленія русла ръки Ніагары на двое Козлинымъ островомъ, лежащимъ до начада паденія.

Перезоду.

печетъ, отъ насъ подымается паръ. «Діва» слегка колышется на волнахъ. Мы бдемъ по направленію къ канадскому волопалу. По сравненію съ этимъ гудящимъ и клокочущимъ адомъ водяной пыли, ливень, испытанный нами близь его американской сестрицы, кажется намъ игрушкой. Пароходъ качается все сильнъе и сильибе, и самыя разнообразныя стихіи играють съ нами. Солнце печеть насъ, водяная пыль орошаеть насъ, водны насъ подбрасывають, гуль оглушаеть, вітерь срываеть капюшонь и развіваетъ плащъ. А между тъмъ мы не приблизились даже къ первымъ клубамъ облака! Что же будетъ дальше? Нетерпъніе раздражаетъ нервы. Въбздъ нашъ тянется ужъ что-то очень долго,да нътъ, мы удаляемся! «Дъва» подвезла насъ и показала намъ преддверіе воднаго ада, а теперь мы улепетываемъ... Съ обрывовъ свъшивается роскошная растительность. На страшной высотъ видебется ебсколько паутинныхъ нитей — это висячій мость, за инмъ глазъ замъчаеть еще вторую и третью пару подобиыхъ сътокъ. Это еще мосты, истинные шедевры инженернаго искусства. По одному изъ нихъ въ настоящую минуту мчится на всёхъ нарахъ повздъ.

На канадскомъ берегу я обсыхаю послії экскурсіи на «Дѣвѣ пыли». Жара страшная, лишь нісколько смягчаемая освіжающими дуновеніями влажнаго вітра. Капли пота смішиваются съ водой, которую я не успіль еще стряхнуть съ себя. Поднимаюсь вверхъ по крытой дорогъ. Всякій разъ, какъ выхожу изъ подънавіса скалы на открытый повороть, я на разстояніи полумили чувствую движеніе воздушнаго тока, вызванное паденіемъ воды.

На канадскомъ берегу расположенъ паркъ Викторіи. Мертвый проводникъ мой объясняетъ мей, какую площадь занимаетъ этотъ паркъ. Эти мелочи не останавливаютъ на себъ вниманія. Всякіе счеты являются какъ бы оскорбленіемъ этой роскошной растительности, которая окружаеть меня со всёхъ сторонъ и которая распускается подъ непрерывной росой водопада и подъ солнцемъ, проникающимъ сквозь водяную пыль, разносимую на крыльяхъ вътра. У входа дорогу заграждаетъ миъ таблица. Одинъ изъ параграфовъ гласитъ, что входъ въ паркъ воспрещается лицамъ въ нетрезвомъ видъ, приносящимъ съ собою кръпкіе напитки. Только ръчная полоса отдъляетъ насъ отъ Соединенныхъ Штатовъ, а между тъмъ напрасно стали бы мы искать тамъ подобной материнской опеки, «Не изображай изъ себя невяниаго юношу въ опасныхъ мъстахъ», — вотъ единственное тамопінее предостереженіе. Автоматическія ворота отмінчають, что кто-то преступиль порогь парка, другія, по всей візроятности, запишуть нашь

выходъ или когда-нибудь, при окончательномъ счетъ, укажутъ, что какое-нибудь безымянное человъческое существо вошло туда и уже больше не выходило...

Запахъ цвътовъ одуряетъ меня, зной печетъ, отъ водопадовъ доходить гуль вийстй съ водяною пылью. «Конская подкова» (такое названіе носить канадскій водопадъ) открывается во всемъ своемъ великолъпіи. Мні вилны только края «Подковы», середину заслонила пыль, которая столбами валить снизу вверхъ и образуеть цілыя облака. Ріка, до падснія имівшая зеленоватый оттынокъ, теперь выплывь, изъ подножія «Подковы», становится бълою. Можно подумать, что природа сотворила чудо, обративъ воду въ молоко, которое кипитъ и пенится. Карандашъ отказывается служить, еще возможно изобразить на бумагъ силу американскаго водопада, но немыслимо дать понитіе о мощи водопада канадскаго. Въ хаосћ частностей теряется духъ цвлаго. Водопадъ, лежащій на американской сторонів, утратиль часть своей прелести и грозности. За мостомъ, на разстояніи какой-нибудь версты, я замічаю черные клубы дыма чудовищнаго вида. которые какъ-то странно отделяются отъ снежной белизны, разстилающейся подо иною. Взоръ съ отвращениемъ убъгаетъ отъ этой грязи, опускается внизъ вмёстё съ водой, скользить по молочной поверхности, потомъ по зеленовато-голубой, усъянной грязно-желтыми пятнами ибны. Какой-то предметь отклоняеть мон взоры и привлекаетъ ихъ къ себѣ — онъ подничается и падаетъ, фыркаетъ черными клубами дыма на снъжную пучину и старается добраться до снёжной котловины. Поразительный контрасты! Это «Дава пыли» жаждеть въдхать на воды обътьющаго ада.-Жаждеть?-сущая пародія! Відь зараніве же знаеть, что не подъбдеть. И, однако, пассажиры обманываются и тышать себя надеждой...

На гранитахъ, у меня подъ ногами, вонъ тамъ далеко, далеко въ пропасти, окутанныя легкою дымкою, мелькаютъ передо мною человъческія фигуры въ желтыхъ одеждахъ. Это туристы. спустившіеся къ «Каменному столу».

Въ желтомъ непромокаемомъ оддании стою я у подножія канадскаго обрыва. Только что побывалъ въ пещерт подъ лѣвымъ берегомъ «Подковы». Замативъ, что одно мъсто ниспадающей простыни въсколько темнъе, пришли къ заключенію, что толщина ея здъсь не особенно значительна. Въ твердой скалѣ просверлили длинный корридоръ и въ концѣ его пробили окно, которому водная стѣна замѣняетъ стекло.

Я спускаюсь съ гранита на грапитъ и стою совершенно одинъ

на обрывъ. Вода совстить молочнаго цвъта. Съ крайней скалы я гляжу на мощь кипфнія ріки, когда столбы и полосы ея снова соединились въ одномъ ложъ. Волна обжитъ за волною, дико ударяется о гранитныя оковы, оттаскиваеть и опять напираеть. Нъсколько футовъ высоты отдъляюль меня отъ вспънившейся пучины-я различаю всякій тонъ ея рева. Общество, съ которымъ я бхаль на подъемной машинь, давно уже покинуло меня: теперь оно возвращается съ «Каменнаго стола» и кричитъ мив, чтобы я шель туда остороживе. Советь этоть выводить меня изъ опепенвыя; я отправляюсь по скользкимъ тропинкамъ, гдв ибкогда ползали стада ужей. Теперь они изгнаны изъ своихъ прежнихъ жилищъ. Тропинка вьется по скалу вверхъ, сбътаетъ внизъ, перекидывается, съ помощью мостиковъ, съ гранита на гранить и становится все опаснъе, все ближе подходитъ къ одному боку «Подковы», Между скалами пенятся кипяще рукава, которыми вода, разбившись о скалы, вливается въ общее русло. Посреди водяной пыли возвышается «Каменный столь». При ливиъ и вихръ направляюсь я подъ выступъ скалы. Надо мною бущуетъ настоящій ураганъ, который гонить меня съ открытаго міста, обдаеть водой и оглушаеть шумомъ. Я хватаюсь за перила лъстницы, ведущей къ «Каменному столу», но кто-то сталкиваетъ меня внизъ и подкашиваетъ ноги, руки судорожно хватаются за ступени. Я борюсь за каждый шагъ. Наконецъ, подиимаю голову, хочу осмотръться, но не вижу ничего среди потоковъ воды и вихря. Съ одного бова ниспадаетъ одинскій, случайный столбъ воды, съ другого-воетъ млечная котловина, извергая тысячи брызгъ изъ своей пасти. Ужасъ охватываеть меня, я прячу голову и удаляюсь, убъгая подъ ближайшую скалу. Однако, и тутъ вода брызжетъ отовсюду, но что значить этотъ дождь по сравненію съ недавнимъ столкновеніемъ моимъ съ разъяренными стихіями! Я отдыхаю на скользкомъ уступъ гранита. Прежніе путешественники, которые безъ всякихъ мостковъ и лъстницъ вскарабкивались на «Каменный столь», оставили преданіе о томь, что какая-то сила, -- должно быть нечистая, — заграждала имъ путь до тіхъ поръ, пока они не приносили ей жертвы. Они бросали внизъ камешекъ, и сила эта исчезала... Меня охватываетъ желаніе побывать на этомъ закоздованномъ гранитъ или, лучше сказать, на его обломкахъ, нбо часть его обрушилась въ пучину. Я возвращаюсь по дорогъ, по которой только-что такъ позорно улепетывалъ, вскарабкиваюсь, опять высовываю голову-вихрь чуть не срываеть ся. Вода брызжетъ и хлещетъ; небо, ръка и водопадъ слились въ одно цълое: трудно сказать, гдв начинаются однв стихіи и кончаются другія.

Площадь «Стола» лишь въ нъсколько футовъ, она слегка наклонна. Нога стоитъ на ней не твердо. ... Звоню на подъемную мащину. Въ ожиданіи, пока она опустится, я разсматриваю окружающую меня мъстность. «Каменный столъ» краснъеть вдали, среди облаковъ вьюги. Но какой скромный видъ имбетъ это мъсто по сравненію съ болье отдаленными клубами, которые, въ свою очередь, являются лишь мелкой пылью по сравненію съ адомъ, бушующимъ въ серединъ «Подковы»! Полный отваги, поднимаюсь я на верхъ. При выходъ моемъ съ машины, подходить ко миъ фотографъ и предлагаетъ сияться. Полотно съ клубами водяной пыли уже приготовлено, остается только усъсться передъ нимъ... Я на-скоро просматриваю поданныя мив фотографіи: улыбающіяся изъ-подъ капющоновъ лица свидътельствують о самодовольствъ туристовъ: они будуть хвастаться, что заглянули въ пасть Ніагары, а фотографія послужить для нихъ неопровержинымъ доказательствомъ. 0, суета суеть!

Я только-что прочель описание экспропрівній Ніагары, этого гудящаго грома, какъ гласить ея индейское названіе. Едва появившись на этой территоріи, бълый человъкъ тотчасъ же опоясаль ее выщомь земельныхь участковь, составлявшихь частную собственность. Какой-то патріотъ, который за услуги, оказанныя отечеству, получиль право пожелать болье десяти акровь земли въ какомъ угодно мъстъ, выбралъ ихъ на Козлиномъ островъ Такимъ образомъ, тотъ, кто желалъ добраться до тъхъ мъстъ, откуда открывался болье широкій видь на грозную стихію, долженъ былъ платить дань этимъ современнымъ рыцарямъ большой дороги. Обдирали, однако же, не бъдняковъ. Эксплуатація опорожняла карманы разочарованныхъ господъ, страдающихъ сплиномъ, которые, не смотря на свой чайльдъ-гарольдизмъ, дрожали за каждый грошъ, вынимаемый изъ копіслька. Неудовольствіе, которое безъ этого покорно дремало бы сотни л'ятъ, стале взывать о мщеній къ государству. Къ правительству Соединенныхъ Штатовъ поступаетъ петиція со множествомъ подписей, между прочимъ Леббока, Карлейля, Рёскина. Американскіе милліонеры съ тою же цылью составляють лигу, «стоющій сотни милліоновь» Вандербильтъ агитируетъ въ пользу экспропріаціи владітелей и напіонализаціи окрестностей водопада. Клопамъ, гитадившимся на сотнъ акровъ, бросили три миллона рублей отступного и въ 1883 году, въ присутствіи огромной толиы народа, объявили Ніагару собственностью всего челов вчества...

...Вхожу на висячій мостъ, въ верстѣ разстоянія отъ «Подковы» соединяющій оба берега рѣки. Передо мною во всемъ своемъ

великольній водопадъ, громадный, былосныжный, бушующій, омывающій стопы свои въ кипящемъ молокъ. Съ другой стороны зрѣ лище прямо противное. Изъ обрывовъ выростаютъ грязныя кирпичныя постройки, изъ середины ихъ возносятся къчистому небу еще болбе грязныя трубы, изъ которыхъ клубами валить черная сажа, соединяющаяся въ одно громадное грязное облако. Снъжная бѣлизна водопада и грязь проиышленности, вольныя силы свободной природы и сфера эксплуатаціи! А изъ-подъ фабрикъ, черезъ отверстія, пробуравленныя въ скаль, брыжжеть цылый рядъ мелкихъ водопадовъ, такихъ же бълоснъжныхъ, какъ и великая мать ихъ, отъ лона которой они отдълены. Человъкъ-капиталистъ украль у великаго потока пъсколько водныхъ нитей, заперъ ихъ въ каналъ, заставилъ вертъть колеса на фабрикъ и оказывать себъ содъйствие въ дъль пріобрътенія состоянія. Слукъ улавливаеть звукъ паденія этихъ сиротъ-они словно стонутъ, что силу ихъ, нъкогда ничъмъ не стъсненную, запрягли въ ярмо, что поработили свободное движеніе, нікогда подчинявшееся однимъ лишь завонамъ тяготенія. Я сочувствую имъ, какъ живымъ существамъ. Развъ эпоха всеобщаго торгащества не впрягла вибрацій моего мозга въ такого рода утаптывающую машину, развъ не припудила она меня выносить на рынокъ каждое впечатленіе, которое я охотно сохраниль бы для самого себя? Ряды фабрикъ съ дымящимися трубами кажутся кузницей дьявода, который хочетъ запятнать чистоту природы. И дъйствительно, тамъ сокрыты подобныя намеренія! Эксплуататоръ, распоряжающійся въ этихъ казематахъ не только человъческимъ духомъ, но и красотами материприроды, знаетъ очень хорошо, что можно раздробить на такихъ сиротъ всю Ніагару. Если бы овъ отняль хоть одинъ дюймъ наклона у «гудящаго грома», то украденная, такимъ образомъ, у природы живая сила была бы больше доставляемой въ совокупности всёми двигателями на всемъ пространстве Соединенныхъ Штатовъ. Безплатный двигатель! Какъ онъ подняль бы ренту и какъ уничтожилъ бы всёхъ конкуррентовъ на всемірномъ рынкы! Вандербильтъ и другіе милліонеры вотъ ужъ н'ясколько л'єть собдазняють правительство Соединенныхъ Штатовъ отдать имъ только одинъ дюймъ, они соглашаются взять хоть сотую его часть! Отъ такой безделицы не оскудеть великань, не уменьшится его величіе, не исчезнеть его прелесть! Такъ воть ради чего денежные тузы нарушили священное право собственности и вымели мелкихъ червей изъ окрестностей водопада... Они получили концессію, основали акціонерное товарищество съ капиталомъ въ 10.000.000 долдаровъ, сотни наемныхъ рабочихъ оканчиваютъ туннель, который

урветь у раки часть ея пучины, заманивь ее электричествомъ или двигателемъ сгущеннаго воздука. Электричество будетъ перенесено въ грязный Буффало, гдф оно, между прочимъ, будетъ разсћявать ночной мракъ. Техники работаютъ налъ перенесеніемъ его въ боле отдаленныя места; несколько соть тысячь рублей награды ожидаеть того, кто разрышить эту задачу. Ніагара проявляла свою экергію въ теченіе десятковъ тысячь лісячь ликая. вольная, смълая, пока не наступила, наконецъ, эпоха зашибателей деньги, которые всюду сують свой нось. Запрягуть они ее для освъщенія мусорных вямь и укромных уголковь, для сверленія дырявыхъ зубовъ филистера и для поджариванья ему ростбифовъ и пуддинговъ. Въ путеводителъ находимъ увъреніе, что «лишь тогда», т. е. когда Ніагара замънится порабощенными полосами живой силы, «мы будемъ чувствовать, что землю опоясываетъ живая гиріянда, которая дрожить и топчеть по нашему приказанію, что ее окружаеть вінець напряженной энергіи, принужденной, однако, къ правильной пульсаціи». Разумомъ признаеть, что, липившись пъсколькихъ потоковъ, Ніагара не утратить своей прелести, но жаль, что даже эта частица ея пойдеть на чужую сторону служить капиталу.

«Пещера вътровъ» — это такой уголокъ, гдъ человъкъ всего глубже проникаетъ въ лоно водопада. Туда ведутъ мостки, которые я видъль среди водяныхъ брызговъ съ «Лъвы пыли». При благопріятномъ в'єтр'в извнутри пещеры можно вид'єть радугу въ форм' замкнутаго круга, иногда даже дві радуги. Но это самая опасная часть экскурсін на Ніагару, дишь нісколько человінкь на сто предпринимаеть ее. Съ проводникомъ-безъ него обойтись невозможно-подъ прикрытіемъ выступа скалы, мы доходимъ до мостковъ и окунаемся въ облако водяной пыли. Ливень гораздо хуже того, который столкнуль меня съ «Каменнаго стола». Мостки переброшены съ гранита на гранитъ надъ бушующими потоками, извиваются вокругъ скалъ и, наконецъ, вдаются въ свободное пространство между двумя столбами низвергающейся ръки. Проволникъ беретъ меня за руку, ибо во мракт я ничего не вижу. «И разверзись хияби небесныя», и Эоль, прибавимь мы, выпустиль всѣ вѣтры. Гулъ оглушающій, я не слышу, что говорить мой чичероне, изъ словъ его я поняль только протяжное «look at» (поглядите сюда). Я хочу смотрёть — вода заливаеть мит глаза. Мостки обрываются, и мы очутились въ темной пещеръ, которая свистить, воеть, клещеть. Мой руководитель тащить меня все дальше по этой пропасти, ноги мои утопають въ холодной вод в по щиколки, свободною рукою я нащупываю скользкую скалу. грудь моя дрожить, какъ подъ душемъ. Въ двухъ, трехъ, самое большее въ десяти футахъ, вода низвергается съ всесокрушающей силой въ пучину, глубины которой никто не измърять. Закрытыми глазами ничего не видишь, а сознание того, что ты зависишь отъ милости другого, уничтожаетъ всякую прелесть этого момента. И желалъ бы остаться на нъкоторое время посреди этого гула и дождя, прижавшись къ скалъ, но проводникъ тащитъ меня, говорить же не стоитъ — все равно не услышитъ. Нога натыкается на ступени — одну, другую, третью. Пройдя подъ низвергающеюся стъною, я выхожу изъ пещеры плечами къ водопаду!..

Мой чичероне просить дать ему что-нибудь. Ежедневно онъ сопровождаеть внизъ больше десяти человѣкъ; иныхъ приходится ему обхватывать руками, такъ какъ они теряютъ сознаніе, а между тѣмъ онъ не получаеть отъ предпринимателя и десятой части дохода. Вѣдь одежда, въ которую наряжаютъ туристовъ, не составляетъ и сотой доли барыша, между тѣмъ какъ «Пещера вѣтровъ» гудитъ даромъ и даромъ даетъ впечатлѣнія.

Я брожу по островамъ, которые расположились на срединъ рвки между водопадами и доходять до самаго перегиба. Я быль на всъхъ «Сестрахъ», осматривалъ «Братца», съ часъ уже разгуливаю по Козлиному и по Лунному острову. Вездѣ мосты повисли надъ потоками, которыми вода подготовляется къ гигантскому скачку, осуществляемому ниже. На выдающихся изъ ръки камняхъ, въ нъсколькихъ дюймахъ отъ перегиба, торчать колоды деревьевъ, принесенныя потокомъ. Островки являются букетами зелени, но среди листвы затесались непонятнымъ образомъ какіето клочки бумаги. То развъсили свои рекламы содержатели гостинницъ крупнаго разбора, думая, быть можетъ, что этимъ увеличили красоту природы! Мостки тянутся вплоть до гранитовъ, торчащихъ возлѣ перегиба надъ бездной; отсюда можно устремить взоръ въ низвергающуюся катаракту надъ самой бездной. Инженерное искусство вездѣ проложило дороги и самыя опасныя мѣста сдълало доступными даже для самой робкой горлинки, для самаго трусливаго подорожника \*). Ни одинъ хребетъ подводной скалы, обнажившійся надъ зеркаломъ ріки, не остался нетронутымъ. Не такой видъ имъли эти мъста лътъ десять съ небольшимъ тому назадъ! Тогда посъщение этихъ мъстъ, которыя я теперь обозръваю съ такими удобствами, было деломъ опаснымъ. И все-таки быль человікь, который и вь ті времена такь полюбиль Ніп-

<sup>\*)</sup> Подорожникъ-довольно трусливая, прожорливая и тупая птица, составляющая переходную ступень отъ воробьевъ къ жаворонкамъ. *Перев*.

гару, что избралъ ее своимъ постояннымъ мъстопребываниемъ -одинъ изъ того покольнія, которое Байронъ заколдоваль мелодіей своего слова. Трезвая эстетическая критика, которая воспиталась въ трезвой (читай: трусливой) школъ мъщанской разсудочностиосыпаеть презравіемъ духовныхъ датей этого поэта, усматриваеть въ нихъ исключительно погоню за юбкой, всклокоченные волосы и растегнутую рубашку, забывая о томъ, что эти люди первые внями стонамъ Эллады и первые покраснъм отъ стыда за униженіе Италіи. Одинъ изъ этого племени авантюристовь, потомокъ богатаго англійскаго рода, поселился одинокій на этихъ гранитахъ, быть можеть, въ ожиданіи того времени, когда въ человъческихъ сердцахъ пробудится жизнь. Днемъ и ночью, въ ясную погоду и въ ненастъе скитался онъ здісь, далекій отъ модей, что-то писаль и сжигаль, купался въ каскадахь въ нъ сколькихъ шагахъ отъ перегиба, свѣппивался, прямо надъ нимъ съ гранитовъ, всъмъ своимъ существомъ упивался опасностью. Ніагара, въ свою очередь, пріютила этого отшельника въ своихъ глубинахъ. Преданіе дало ему прозвище «пустынника водопадовъ». Нъсколько выше, передъ первымъ порогомъ, который пересъкаетъ всю ръку, утлыя ладыи контрабандистовъ перевозили темною ночью тайно добытый товаръ. Редкая смелость, всегда, впрочемъ, неразлучная съ промысломъ бандитовъ...

А теперь? Развѣ фотографіи самодовольныхъ лицъ, окруженныхъ водяною пылью, не отражають лучше всего души тѣхъ толиъ, которыя, какъ черви, цѣлыми массами топчутъ острова и обрывы? Кто изъ нихъ отважился бы безъ мостковъ, проводниковъ и свѣдѣній о прошлыхъ попыткахъ, первый разгадать тайну «Пещеры вѣтровъ»? Да и къ чему имъ это дѣлать, отвѣчаетъ Санхо-Панчо, когда все для нихъ доступно, благодаря инженерному искусству— для этого надо быть Донкихотомъ! Это сущая правда, но правда и то, что удобства жизни, какъ ржа желѣзо, разрушаютъ энергію характера и твердость воли. Скитающихся рыцарей становится все меньше и меньше, а съ ними исчезаютъ не одни только ребяческія похожденія, но и одинъ изъ рычаговъ прогресса.

Измученный хожденіемъ въ теченіе долгихъ часовъ, отдыхаю на скамейкѣ на Козлиномъ островѣ. Какъ разъ подъ этимъ мѣстомъ, у основанія обрыва, вьется тропинка, ведущая въ «Пещеру вѣтровъ». Брошенный сверху камень угрожаетъ опасностью прохожему. Это принимаетъ въ разсчетъ рука законодателя, которая предупреждаетъ подобную шалость чисто американскимъ способомъ. Таблица гласитъ: «stone, thrown over the bank, may fall upon persons below» (т. е. камень, брошенный сверху, можетъ упасть

на лицъ, находящихся внизу). Коротко и сжато, но, тѣмъ не менѣе, этого оказывается достаточно!

По правдѣ сказать, я недоволенъ всею экскурсіей. Пытаешься воскресить въ памяти общую картину, но напрасно. Выплывають только обрывки: то водяная пыль «Каменнаго стола», то тотъ или другой столбъ воды, то видъ того или другого мѣста. Жалкіе обломки! Я пожиралъ Ніагару, какъ голодный, получившій кусокъ хлѣба и отъ голоду не имѣющій времени насладиться его вкусомъ. Чувствую, что необходимо болѣе продолжитєльное пребываніе на водопадѣ, чтобы обрывки уложились въ цѣльную мозаику, что я уѣзжаю съ хаосомъ отдѣльныхъ впечатлѣній. Я былъ на Ніагарѣ, но въ то же время словно и не былъ, ибо нѣтъ ея въ моемъ представленіи. Хоть я и могу пробыть здѣсь еще нѣсколько часовъ, но не имѣю охоты оставаться. Бѣгу съ ближайшимъ поѣздомъ.

(Продолжение слъдуеть).

# MUSHL BESCHOBECHAR.

T.

Глухая полночь. Спить въ сугробахъ снъга барская усадьба. Точно бунты какого-нибудь сложеннаго товара подъ этими сугробами лежать, и караулить ихъ ночной сторожъ, старый, лъть восьмидесяти, высокій отставной солдать, Немальцевъ. Удариль въ чугунную доску, и несется далеко тоскливый звукъ удара.

Проснется въ своей каморкѣ въ барскомъ домѣ старая Анна, слушаетъ и смотритъ на дочку свою, красавицу, сиящую Лизу: играетъ лампадка на молодомъ лицѣ; сны, какъ думы, пробъгаютъ по немъ—спокойные, тихіе...

— Спи, Царица Небесная съ тобой, насыпай силушву, думаетъ Анна,—спи, пока молода, пока старость не нагрянула: скучная, пустая, съ длинными да безсонными ночами...

И опять быетъ Немальцевъ въ чугунную доску, и замираютъ тоскливо удары въ усадыбѣ, въ полѣ, въ темномъ просвѣтѣ, откуда выглядываетъ зарѣчный лѣсъ. Черныя тучи спустились къ землѣ, еще бѣлѣе кажется снѣгъ и далеко видно отъ него въ насторожившейся тишинѣ.

Тихо и глухо вругомъ, и выше важется и точно растетъ въ темной ночи высовая фигура старива.

У чугунной доски скамья, —присёдъ на нее сторожъ и мурлычить что-то. Маленьвій кудластый песикъ плетется въ нему, виляя хвостомъ. Положилъ мордочку на колёни старику и смотрить ему въ глаза: точно вспоминаетъ что-то или жалёетъ, что уходятъ годы хозяина и его кудластаго песика годы... такъ и пройдуть они всё—тёни земли—и безслёдно исчезнутъ гдё-то тамъ, въ темной ночи.

— Пса... пса...-тихо, ласково шепчетъ старикъ и внимательно смотритъ въ глаза пёсика, словно вотъ-вотъ заговоритъ съ нимъ пёсикъ.

Но только взвизгнеть да вильнеть нетеритливо и плотите прижмется мордочкой пёсикъ.

# II.

Вся жизнь назади, вся, какъ на ладони, и всю помнитъ ее старикъ.

Помнить, какъ росъ онъ вонъ въ той деревушкѣ, что пріютилась тамъ, у горы, и спить теперь въ ворохахъ соломы, занесенная снѣгомъ.

Тѣ же лачужки, то же житье, а можеть, и хуже... Такъ же, какъ и теперешніе, и онъ парнишкой околачивался, бывало, въ тятькиномъ картузѣ: пачкался въ лужахъ, сушился на привольномъ солнышкѣ, шарилъ по задамъ дворовъ и бѣгалъ въ зарѣчный лѣсъ по ягоды да по грибы. Отецъ за вихры дралъ, мать подзатыльниками угощала, — ревѣлъ тогда онъ, а потомъ съ горя уплеталъ краюху чернаго хлѣба.

Мать умерла. Мачиха новая ужъ не матерью была, и плакалъ, бывало, Лукашка, забившись гдв-нибудь на задахъ, мать родную вспоминая.

Подросъ—работа пошла: лётомъ отцу помогалъ въ пашнё да бороньбё, хлёбъ жалъ, а зимой изъ зарёчнаго лёсу дрова возилъ въ городъ. Теперь какой это лёсъ? Пеньки одни. Помнить онъ тогдашній лёсъ. Стояли зеленыя ели до неба, опушенныя снёгомъ, а между ними березки нёжныя, голыя дрогнули отъ лютаго холода. И казался не лёсъ то, а какоето царство заколдованное или городъ, слышался временами точно звонъ колокольный оттуда, изъ волшебной пустоты зеленаго бора.

Выросъ Лукьянъ. Откуда взялся рость высовій, ширина въ плечахъ, смотритъ голубыми глазами и точно самъ стыдится, что такой молодой и статный онъ.

Кто крвпостнымъ родился, а онъ изъ вольной семьи. Пришло время по ревизскимъ сказкамъ солдатчину отбывать Лукьяну; повезъ отецъ парня въ городъ. Представилъ зачетную квитанцію за сына и освободили его, было, отъ солдатчины. Этого только и ждали въ семь в: тутъ же, какъ вернулись домой, еще до заговънь, и свадьбу сыграли. Крестьянскую свадьбу не долго сыграть: съвздилъ Лукьянъ въ сосъднюю деревню, поглядълъ разъ на вольную солдатскую дочку, молодую Ирину, а во второй разъ увидълъ ее ужъ въ церкви, когда подъ вънцомъ рядомъ обоихъ поставили.

Только прібхали изъ-подъ вінца домой, только сіли, было, за гарной, свадебный столь, какъ входить въ избу старшина:

— Скорви одвайся: опибка вышла... Тебв въ солдаты..

Такъ изъ-за гарного стола и ушелъ Лукьянъ на двадцатипятилътнюю службу, ушелъ отъ молодой жены, отъ родныхъ полей, отъ заръчнаго лъса.

Сперва въ Саратовъ угнали. Выломали тамъ изъ него николаевскаго солдата и отправили въ Бутырскій полкъ на Кавказъ, вмъсть съ другомъ его, Степаномъ Петровичемъ.

На Кавказъ Степанъ Петровичъ въ фельдфебеля выскочиль, а Лукьянъ Васильевичъ дослужился до нашивокъ.

Усядутся они, бывало, со Степаномъ Петровичемъ, оба тихіе, степенные, по службъ исправные, гдъ-нибудь на бережку синяго моря и разговариваютъ другъ съ другомъ.

Степанъ Петровичъ бобыль и разсказываетъ ему Лукьянъ Васильевичъ о своей сторонъ, о братьяхъ, отцъ, о молодой женъ Иринъ.

- Вотъ, Лукьянъ Васильевичъ, доживемъ свой срокъ, жить въ тебъ прійду, сважетъ Степанъ Петровичъ.
- Что жъ, милости просимъ, Степанъ Петровичъ, рады будемъ... во какъ примемъ.

# III.

Крымская война началась.

Бутырскій полкъ отправился въ Севастополь. По камнямт верстъ по восьмидесяти уходили въ день.

Въ Севастополь пришли поздно вечеромъ и прямо на южную сторону. Тогда только начинали укрвплять городъ.

Ведеть ихъ провожатый казакъ: идуть за нимъ солдаты и смотрять, все мёшки, да мёшки.

— Это видно овесъ для конницы, что-ли, припасенъ, — толкуютъ между собой солдаты.

Кончились мёшки, а казакъ провожатый скачеть, догоняеть баталіоннаго и вричить ему:

— Ваше высокородіе, за крѣпость ушли.

Смотрятъ солдатики: какая же такая крѣность, гдѣ она? — Да вотъ эти самые мѣшки и крѣность, — говоритъ казакъ.

Смѣшно всѣмъ: ну, и врѣпость!

Тутъ и на ночевку устроились: такъ безъ клѣба и легли. Утромъ проснулись: нѣтъ хлѣба. Солнце ужъ высоко поднялось,—нѣтъ хлѣба. Скучно безъ хлѣба.

Заглянулъ, наконецъ, каптенармусъ въ палатку, — важный, форменный.

— Хльов получать!

Повесельни сразу солдатики.

Повелъ Немальцевъ своихъ съ мѣшками за каптенармусомъ. Вдругъ съ моря, — жи-и, — черное что-то въ крышу влетѣло.

— Это что? галки что ль? — спрашиваетъ Немальцевъ.

А каптенармусъ идетъ впереди, — жирный животъ впередъ, въ одной рукъ карандашъ, въ другой — бумага, и говоритъ:

-- Будетъ тебѣ галка, какъ хватитъ... бомба это.

"Вотъ она какая бомба", думаетъ Немальцевъ.

Еще одна пролетьла, другая, третья...

Вдругъ какъ щелинеть гдф-то близко, близко...

Смотритъ Немальцевъ: лежитъ уже каптенармусъ на землѣ, — такъ и лежитъ такой же важный, какъ и шелъ, лицомъ къ землѣ: въ одной рукѣ карандашъ, въ другой — бумажка... прямо въ голову щелкнуло и лопнула голова, какъ спѣлый арбузъ, и залѣпила мозгами солдатиковъ, что шли за нимъ съ мѣшками для хлѣба.

- Вотъ тебъ и жизнь! говоритъ одинъ.
- Вотъ тебъ и хлъбъ! говоритъ другой.

Прибъжали съ носилками, подобрали и унесли убитаго. И пошло день за днемъ все то же: днемъ въ траншеяхъ, ночью на окопахъ.

И растуть вмъсто мъшковъ одинъ за другимъ грозные валы севастопольскихъ бастіоновъ.

А непрінтель все палить да палить: двадцать девять дней

безъ перерыву... Городъ весь въ развалины обратился. Въ улицу попадетъ бомба: такъ и выроетъ яму.

Видель Немальцевь, вакь флоть потопили.

Только и остался пароходъ "Владиміръ", грузы въ гавани съ одного берега на другой перевозилъ.

Привизались солдаты въ фельдфебелю: по службѣ не то, что строгъ, а прямо не допуститъ до оплошности,—все во время въ каждомъ и усмотритъ, и убережетъ. А внѣ службы не было лучшаго совѣтника: вникнетъ, растолкуетъ, а бѣда придетъ н—выручитъ. Съ виду молодой, красивый, бравый. Въ обращении простъ, только устанетъ когда, или если озабоченъ, тогда становится неразговорчивъ, отвѣчаетъ коротко, нехотя, а самъ смотритъ и точно не видитъ того, съ къмъ говоритъ, или думаетъ о чемъ-нибудь далекомъ, далекомъ.

Приходить какъ-то фельдфебель и говорить:

- Походъ: на три дня одежу, провизію бери...
- Степанъ Петровичъ, куда жъ это? спросилъ Немальцевъ.
- Лукьянъ Васильевичъ, куда жъ это? ответилъ ему Степанъ Петровичъ, — откуда я знаю?

4-го августа, передъ сраженьемъ на Черной ръчкъ, говоритъ фельдфебель Немальцеву:

- Сонъ какой мив нынче приснился, Лукьянъ Васильевичъ. Будто стоимъ мы въ Саратовв и успенская просвирня—помнишь?—меня блинами угощаеть... И такъ изъ-подъ нихъ и фырчитъ масло... горячіе, вкусные, такъ и фырчитъ, а я вмъ... И что значитъ этотъ сонъ, и не знаю.
- Къ письму это, Степанъ Петровичъ, говоритъ Немальцевъ.

Заглянулъ Степанъ Петровичъ ему въ глаза и говоритъ раздумчиво:

— Въ томъ-то и дѣло, что письма я никакого не получалъ.

Плохо пришлось въ тотъ день бутырцамъ. Непріятельскія ружья не чета были нашимъ, изъ кремневыхъ передъланнымъ ружьямъ: на сто саженей улетали изъ нашего пули, а у непріятелей были такія ружья, что и не видно еще ихъ, а ужъ наши отъ ихъ выстрёловъ валятся.

Повели Бутырскій полкъ въ атаку. Валится народъ. «міръ вожій», № 1, январь.

Полковникъ кричить:

— Братцы, добъжимъ скоръй, да въ рукопашную!

Добъжали... Взяли первую линію... на вторую пошли... Но такой огонь открыль непріятель, точно весь адъ на встрвчу полетьль.

Батальонный повернулся-было, подняль руку,—сказать, въроятно, что-то хотъль,—и свалился, какъ подкошенный... Ротный свалился... Полковника ужъ пронесли на носилкахъ. Кричитъ товарищу, полковнику другого полка:

— Прими полкъ мой...

Два оберъ-офицера изъ всего состава офицеровъ полка осталось.

А оттуда еще сильнѣе огонь: духу не переведешь, какъ градомъ сыпять пули и картечь: солдаты кучами валятся и нѣтъ ходу впередъ.

Слышать играеть горнисть отступленіе, и бросились всѣ, кто какь зналь, назадъ.

Изъ всего полка тысяча триста только человъкъ возвратилось.

Не возвратился фельдфебель.

Выстроили полкъ, смотритъ рота: нѣтъ фельдфебеля Степана Петровича.

Не радъ и жизни Немальцевъ: что съ нимъ? Убитъ, раненъ, въ плънъ попалъ?

Ночь пришла. Стали вызывать охотниковъ—раненыхъ собирать. Вызвался и Немальцевъ, думаетъ: "не дастъ-ли Господь разыскать фельдфебеля?"

Ползутъ... ночь темная...

— Братцы, вы?

Бросились: фельдфебель!

Лежитъ, бовъ распоротый... Въ памяти еще...

Разсказалъ, какъ французы къ нему подходили: "что, руссъ, раненъ?" — Раненъ. — "Не хорошо". Виноградной водки ему оставили, сухарей.

Слушаютъ охотники фельдфебеля, а время идетъ...

Говоритъ Степану Петровичу офицеръ:

— Что жъ теперь дѣлать? Не жилецъ вѣдь ты, голубчикъ... Взять тебя—другого, который жилъ бы еще, не унесемъ.

Слушаютъ солдаты, потупились. Слушаетъ Степанъ Петровичъ, вздохнулъ, на минуту закрылъ глаза и говоритъ:

— Идите съ Богомъ... върно, не жилецъ я больше, ваше благородіе... идите, другихъ спасайте, а миъ ужъ недолго...

Попрощались съ нимъ солдаты и поползли отъ него. Прощается Лукьянъ Васильевичъ.

- Сонъ-то вотъ онъ, что значитъ, Лукьянъ Васильевичъ...
- Ахъ, голубчикъ, Степанъ Петровичъ, какъ же оставить тебя? Не могу я...
- Иди, иди...—строго говорить фельдфебель,—что ты? И глядить Степань Петровичь вслёдь товарищамь: неслыхать ужь ихъ... Только темная ночь, послёдняя страшная ночь его на землё, смотрить на него отовсюду.

Кончилась севастопольская кампанія. Еще семь лѣтъ послужилъ Немальцевъ и по красному билету чрезъ 15 лѣтъ домой собрался.

Передъ самымъ уже уходомъ \*\*Бетъ какъ-то разъ съ ротнымъ Немальцевъ, и говоритъ ему ротный.

— Немальцевъ, женись на моей горинчной... Ты молодецъ, она, видишь самъ-какая.

Повернулся къ нему съ козелъ Немальцевъ и говоритъ:

- Я въдь, ваше высокоблагородіе, женать.
- Что ты врешь?
- Такъ точно.
- Да въдь въ спискахъ ты холостъ?
- Не могу знать, а только, что я женать: Ириной и прозывается жена моя. И разсказаль ему все Немальцевь.

Говоритъ ротный ему:

- Да ты что жъ? только часъ и видель свою жену?
- Такъ точно.
- Такъ въдь старуха она теперь...
- Какую Господь далъ.

#### IV.

Привелъ, наконецъ, Господь "удостовъритъ" свою Ирину. Честно прожила, честно встрътила послъ пятнадцатилътней разлуки своего мужа Ирина. Только годъ съ небольшимъ и отдохнулъ отъ трудовъ и походовъ Немальцевъ. А тамъ опять угнали его на польскую войну. Родила ему двухъ сыновей Ирина.

Тяжело было подыматься въ новый походъ.

Тяжело ли, легко—знаеть Богь да Немальцевъ—николаевскій солдать.

Пошель и еще пять лёть тяпуль лямку: спасибо, Севастопольская кампанія помогла,—мёсяць за годь пошель, пять лёть меньше.

По второму призыву только по вольной воль на театръ военныхъ дъйствій шли.

На войну не пожелалъ идти Немальцевъ, и назначили его въ резервный батальовъ въ Исковъ обучать новобранцевъ.

Сталь и Немальцевь старшимъ. Дёло онъ свое хорошо зналь, быль исправенъ по службів, новобранцевь не обижаль, объясняль толково и такъ и думаль, что, Богь дасть, шутя его служба пройдеть.

Однако, не вышло такъ.

Сталъ каптенармусъ не додавать новобранцамъ муки. Скавали Немальцеву о томъ новобранцы. Опъ къ каптенармусу. Тотъ туда, сюда:

- Курковъ, дескать, поломали они на пятнадцать рублей, ну и приказано изъ довольства удерживать.
- Первое, говорить Немальцевъ, 300 человъвъ по фунту въ день, такъ тутъ что жъ такое пятнадцать рублей за курки? Два дня и квитъ. Второе и курки-то старые въдь резервисты поломали.

Молчитъ каптенармусъ, а Немальцевъ и говоритъ ему:

— Какъ хотите, а гръхъ все-таки на вашей душъ съ ротнымъ будетъ.

Каптенармусъ ротному разсказалъ и сталъ тотъ на Немальцева коситься.

А тутъ и со старыми резервистами вышла исторія. Пристали они въ артельщикамъ, почему пища плоха? Артельщики туда, сюда: надо оправдаться,—и сказали, что ротному отпускается масло, крупа, мясо. Вышелъ бунтъ. "Какъ такъ? ротному не полагается довольствоваться изъ котла,—ему пищевые особо отпускаютъ,—не давать". Дежурный какъ разъ Немальцевъ.

Приходить деньщикъ отъ ротнаго: несетъ бутылку для масла, мъшечки для крупы, мяса. Немальцевъ объясняеть ему: такъ и такъ, рота не желаетъ больше отпускать.

Тавъ ни съ чёмъ и ушелъ деньщикъ. Ротный только спросилъ его: "кто дежурный". Вечеромъ приходитъ Немальцевъ съ рапортомъ: столько-то здоровыхъ, столько-то больныхъ, столько на довольствіи было.

Только вошель и началь было, а ротный: "пошель вонь!" Повернуль направо кругомъ Немальцевъ и маршъ за дверь!

Еще больше сталъ коситься ротный на него. Еще больше старается по службъ Немальцевъ. По службъ привяваться нельзя, другимъ донялъ.

Потребовали въ Варшаву 700 новобранцевъ, а съ нимп четырехъ старыхъ унтеръ-офицеровъ.

— Немальцевъ! Къ майору.

Пошелъ Немальцевъ. Встръчаетъ своего ротнаго: такъ и такъ, требовали? Покраснълъ ротный, отвернулся: "иди,—говоритъ, къ новому майору". Приходитъ Немальцевъ къ майору, который принимать отрядъ назначенъ.

- Ну, что жъ, Немальцевъ, говоритъ ему майоръ, ротный тебя назначилъ въ Варшаву.
  - Воля ваша, говорить Немальцевъ.
- Да, какже тутъ быть? въдь ты призывной, тебя противъ воли нельзя посылать?
  - Не могу знать.
  - Сердитъ, что ли, на тебя ротный?
  - Не могу знать.
  - --- Если сердить, дойметь въдь онъ тебя, если не пойдешь.
  - Такъ точно.
  - Пойдешь ужъ развъ?
- Что жъ, говоритъ Немальцевъ—за Царемъ служба, а за Богомъ правда не пропадетъ: пойду.
- Такъ вотъ что, Немальцевъ, ты уже распишись, что по доброй волъ идешь.

Расписался.

Такъ нежданно-негаданно попалъ опять на войну Hемальцевъ.

Принялъ новый майоръ солдатъ, выстроилъ ихъ во фронтъ и спрашиваетъ ротнаго:

— Хочу я къ роднымъ заёхать, — кому команду довърить?

Ротный изъ-подлобья смотритъ и говоритъ:

- Сдайте Немальцеву.
- Можно на него положиться?
- Можно вполнъ.

Повелъ въ Варшаву команду Немальцевъ. На ночевку разбросается отрядъ: гдъ за семь верстъ, гдъ за пять, всъхъ въ одно мъсто не уложишь въдь. А тутъ унтеръ докладываетъ ему: такъ и такъ, солдатики вещи продаютъ казенныя.

Какъ разъ и майоръ ужъ прівхаль тогда отъ родныхъ. Докладываеть ему Немальцевъ:

- Не иначе, говорить, что надо у нихъ все лишнее отобрать, да въ тюки и на подводы, а въ Варшавѣ раздать.
  - У меня, говоритъ, денегъ не припасено для этого.

Такъ и осталось это дъло.

Пришли въ Варшаву. Майоръ сълъ на извозчика и въ городъ. Крикнулъ только:

— Я артиллерійскихъ сдавать бду.

Туть подъвзжаеть адъютанть.

- Гдв вашъ майоръ?
- Уъхалъ артиллерійскихъ, говоритъ Немальцевъ, сдавать.
- Сегодня подъ вечеръ, говоритъ адъютантъ, приходи за приказаніемъ ко мнѣ.
  - Ваше высовоблагородіе, а вы гдв изволите проживать?
  - Найдень! Языкъ до кабака доводитъ.

Сълъ на извозчика и укатилъ.

Туда, сюда бросился Немальцевъ. Посовътовали ему въ штабъ бъжать. Кое-какъ разыскалъ штабъ. Попросилъ тамъ писарька одного:

- Какой, дескать, адъютанть назначень нась принимать? Говорить писарь:
- Стоитъ онъ во дворцъ Замойскаго.
- А гаѣ это?
- Ну, ужъ это на улицахъ ищи.

Вышелъ Немальцевъ на улицу: темнѣетъ, а онъ безъ тесака, какъ разъ ночной обходъ схватитъ. Спросилъ куда и ай-да оъжать. Разыскалъ адъютанта, говоритъ тотъ ему:

— Завтра въ 9 часовъ утра гепералъ будетъ смотръть отрядъ. Увъдомь своего майора.

Поворотился Немальцевъ, направо кругомъ, вышелъ на улицу и думаетъ: "гдъ я своего майора искать теперь буду?"

Побъжаль по гостиницамъ. А ночь, военный обходъ, что ни шагъ: "стой!" Объяснитъ Немальцевъ имъ и дальше.

Разыскаль. Уже утро. Опять бізда: ність дома.

Свлъ и ждетъ Немальцевъ.

Солнце ужъ взошло, когда прівхаль майоръ.

- Что тебѣ?
- Въ 9 часовъ смотръ назначенъ.
- Хорошо, ступай...

Отправился въ отряду Немальцевъ. Только поспѣлъ постронть людей, уже девять часовъ; катитъ генералъ съ тѣмъ самымъ адъютантомъ. А майора нѣтъ. Подъѣхалъ. поздоровался.

Выступилъ Немальцевъ, отранортовалъ.

- Гдѣ твой майоръ?
- Артиллерійскихъ сдаетъ.

А адъютантъ говоритъ:

— Со вчерашняго дня все сдаетъ.

Помолчалъ генералъ и пошелъ по фронту. Плохо: у кого только торба пустая вмъсто вещей... Другіе и шинели, и мундиры вымъняли. Одинъ перевязалъ сапогъ мочалой, чтобъ подошва не отвалилась, — только на паперть его.

- Это что жъ такое?
- Такъ и такъ, -- докладываетъ Немальцевъ.
- А ты чего смотрѣлъ?

Ушла душа Немальцева въ пятки: молчитъ. Адъютантъ говоритъ:

— Обоихъ ихъ съ майоромъ подъ судъ надо отдать.

Евнуло сердце у Немальцева: прощай нашивки, прощай отставка... А тамъ Ирина съ двумя дътьми колотится.

Смотритъ генералъ на Немальцева внимательно, строго.

— Ну, говорить, а еслибъ ты велъ отрядъ, ты что бы сдёлалъ, чтобы воспретить имъ продажу казенныхъ вещей?

Что бы онъ сдълалъ? Онъ отобралъ бы вещи, да въ тюки ихъ, а въ Варшавъ получай. Такъ и доложилъ Немальцевъ.

- А они бы тебя, говорить, не послушались.
- Никакъ нельзя, говоритъ Немальцевъ, потому что съ этапныхъ пунктовъ я бы потребовалъ сейчасъ помощь, и потому должны повиноваться.

Посмотрълъ на него генералъ и ничего не сказалъ. Потомъ подходитъ къ солдатику, у котораго сапогъ мочалкой перевязанъ, и говоритъ ему:

- Ну, а ты, голубчикъ, на что надъллся, продавая кавенныя вещи?
- На смерть надъюсь, ваше превосходительство, говорить солдать, такь, что порышиль я за Царя и отечество голову свою сложить, и потому въ одънніи больше не нуждаюсь.

Усмѣхнулся генераль и говорить:

— Сколько туть такихъ въ отрядъ?

Говоритъ Немальцевъ:

- Семьдесять три.
- Ну, такъ вотъ что... Этихъ, такъ какъ они поръшили головы свои поскладывать, въ передовой отрядъ, въ Ломжу, а ты тоже съ ними. Не умълъ досмотръть за вещами, можетъ, досмотришь, чтобъ слово свое исполнили. А вины вашей я все-таки не снимаю: тамъ ужъ какъ полковникъ, который васъ будетъ принимать въ томъ отрядъ, хочетъ —есть запасныя вещи—выведетъ въ расходъ, а нътъ: его дъло.

Попалъ, наконецъ, и на войну Немальцевъ.

Только ужъ это не Севастопольская была. За все время такъ и не видълъ Немальцевъ непріятельскихъ войскъ.

Кочевали изъ деревни въ деревню, дѣлали облавы въ лѣ-сахъ, въ деревняхъ, въ клетяхъ.

Разъ спитъ Немальцевъ въ избѣ съ восемью солдатами, девятый, часовой, за дверями. Подкрались повстанцы и приръзали часоваго.

Овна выбили и палять въ избу, где солдаты. Поджались солдаты ближе въ овну, держать ружья наготове: и имъ встать нельзя, и те въ нихъ попасть не могутъ. Смотрять: лезеть въ овно воса, другая: норовать косами поймать кого-

нибудь. А твиъ временемъ подосивли другіе солдаты, изъ другихъ избъ, всвхъ повстанцевъ переловили.

Кончилась война. Доживаеть службу Немальцевъ. Чёмъ ближе въ концу, тёмъ сильнёй тоска по дому.

Вышель приказь восьмнадцатилётнихь сроковь отпускать домой.

А Немальцевъ двадцати - пяти - лётній уже доживаетъ. Обидно стало ему.

Пошелъ онъ въ ротному, просить отпустить его.

- Поговорю я съ полковникомъ, только врядъ ли!
- А сволько ему осталось? спрашиваетъ полковникъ.
- Шесть мъсяцевъ.
- О чемъ тамъ толковать!

Пришелъ, наконецъ, и Немальцева службъ конецъ. Вызвали всъхъ ихъ, отслужившихъ, въ полковую канцелярію.

Вонъ онъ, лежатъ у писаря тъ бълыя бумажечки, на которыхъ отставка ихъ прописана. Вызываетъ писарь по очереди и раздаетъ ихъ.

А Немальцева отставку припряталь для шутки.

Кончили. Стоитъ Немальцевъ ни живъ, ни мертвъ.

- Тебѣ что? спрашиваетъ писарь.
- Какъ что? Отставку.
- Нетъ твоей отставки...

Все выдержаль громадный до потолка Немальцевь, а какъ увидъль, что нъть его отставки, зашатался.

— Есть, есть... Я потутилъ...

Пули не свалили, а шуткой чуть не убили человъка. Смъются писаря.

Отошелъ Немальцевъ, взялъ отставку, — Богъ съ вами, — и пошелъ на далекую родину.

٧.

Думалъ опять, было, удостовърить свою Ирину, да не то судилъ ему Богъ: умерла Ирина... ждала, все ждала мужа, двухъ мъсяцевъ только и не дожила до прихода.

Годъ прошелъ: сгорълъ веткій домикъ Немальцева.

Выросли дъти. Одного въ солдаты угнали, другой въ колеру умеръ. Ничего не осталось у старика. Только вотъ служба дозорная осталась, да кудластый песикъ, что человъческими глазами глядитъ, да слушаетъ, точно понимаетъ...

Своро разсвътъ. Устало бредетъ старивъ. Снова бъетъ онъ въ чугунную доску, и дрожатъ протяжные звуки, и уносятся въ темную даль.

Н. Гаринъ.

# ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕГЕНДЫ.

У всякой эпохи культурной европейской исторіи есть свой весьма опреділенный девизь, выражающій излюбленныя стремленія современной мысли и настроенія, по крайней мірті, большинства современнаго общества.

Такимъ девизомъ для среднихъ въковъ была католическая религія и ен дътище — папское богословів, въ прошломъ въкъ — просвъщенная критика старины и преданій и ен оружів — философія, въ наше время на каждомъ шагу и при всякомъ случат повторяются слова — положительная наука.

Это значитъ: знаніе, безусловно свободное отъ всякихъ идей и чувствъ, не имъющихъ строжайшей основы въ наблюдаемой и очевидной дъйствительности.

Предъ такимъ правиломъ одинаково теряютъ кредитъ и папская воля, и вольтеровская философія, потому что и римскія буллы, и книги энциклопедистовъ руководятся извѣстными общими иденми, правда, совершенно различнаго порядка, но одинаково неподлежащими научному опыту. И въ глазахъ настоящаго положительнаго ученаго философъ XVIII вѣка такой же метафизикъ, какъ и Альбертъ Великій. Путемъ естествознанія одинаково нельзя доказать ни папской непогрѣшимости, ни принципа гуманности.

Положенія, столь опредѣленныя и общепризнанныя, повидимому, разъ навсегда должны бы покончить съ разнаго рода «бездокательными увлеченіями» и «стихійными заблужденіями», а главное должны бы устранить малѣйшее вмѣшательство воображенія, вѣры, «ортодоксальной тенденціи»—во всѣ науки и вътомъ числѣ въ исторію.

Повидимому, такъ дѣло и идетъ. Многія привлекательнѣйшія историческія преданія безжалостно развѣнчиваются, лишаются всякаго поэтическаго благоуханія и романтической таинственности и въ литературѣ, и въ политикѣ.

Старецъ Гомеръ превращается въ нарицательное слово, Вильгельмъ Телль—въ мисъ, Жанна Даркъ—въ патологическое явленіе. И на місто вдохновеннаго сліпца, великаго патріота и «божественной» дівы выступаеть другой, всюду одинь и тоть же герой—смутный, безъимянный, хотя и могучій—народь, нація.

Исторія рѣшительно не хочеть быть аристократкой, и это, можно думать, вполнѣ соотвѣтствуеть вкусамъ времени. Исторія также намѣрена навсегда порвать всѣ старыя связи съ поэзіей, сказкой, легендой, стать вполнѣ новой положительной наукой.

Но... Всегда появляется это но и въ человъческихъ дълахъ, и еще чаще въ человъческихъ идеалахъ. Даже хуже. Чъмъ идеалъ выше и стремительнъе, тъмъ больше появляется этихъ досадныхъ но, будто напоминая человъчеству о стародавней «зависти боговъ».

Такъ и въ наше время. Съ одной стороны—жестокая, неумолимая критика, холодная, проницательная наука, съ другой длиннъйшій рядъ но. Чего только здъсь нътъ — и буддизмъ, и декадентство, и мистицизмъ, и чуть не пророческое ясновид/кніе и бъснованіе.

Скажутъ, все это не касается науки: это область, совершенно ей чуждая, область инстинкта, воображенія, вообще безсо знательнаго...

Но, во-первыхъ, почему же эта область именно въ наше время до такой степени громко заявляетъ о себъ, будто издъваясь надъ разумомъ и знаніемъ? А потомъ, злополучное но успъло пробраться уже прямо во владънія науки и съ каждымъ днемъ производитъ здъсь настоящія опустошенія.

Трудно и вообразить, сколько усилій потратиль нашь выкь, чтобы исторіи придать силу и характерь науки. И имена тружениковь все самыя блестящія, начиная съ Огюста Конта и Бокля и кончая Ранке и Тэномъ. Все было, кажется, рышено и установлено: безпристрастіє, а если возможно, то и безстрастіє, домументальность, доходящая до фанатизма, до поисковь за мельчайшей запиской дипломата и домашнимъ счетомъ мелочнаго торговца, положительность, превращающая историческую личность въ простую зоологическую особь, и историческое событіе пріурочивающая къ полицейскому отношенію.

Все это отнюдь не преувеличенія, все это—и въ особенности данныя зоологіи и полиціи—лежать въ основѣ историческихъ трудовъ положительнѣйшихъ историковъ, въ родѣ Тэна.

И вотъ, въ нѣдрахъ такой исторіи и подъ перомъ самыхъ современныхъ историковъ возникаетъ нѣчто менѣе всего положительное, возникаетъ прямо легенда. Такъ именуется странное дѣтище на языкѣ самихъ родителей.

Предметь легенды-личность и направление легенды-самое аристократическое и антинаціональное. По поводу Вильгельма Телля и Жанны Даркъ исторія легко согласилась усвоить демократическія идеи въка, и почти уничтожила личный героизмъ рядомъ съ «условіями эпохи и среды», какъ любятъ выражаться цоложительные историки. Но когда вопросъ коснулся отнюдь не патріота, не народнаго вождя и не освободителя націй, а великаго завоевателя, точнее, въ результате просто великаго воитетеля, -- гордая и свободолюбивая демократка исторія покорно склонила свою ученую голову и провозгласила его «единственнымъ въ мірѣ геніемъ», «сверхчеловьческимъ умомъ», «превосходящимъ всь извъстные и даже въроятные размиры»: у него «необъятный мозгъ», «наводящая ужасъ воля»...-эпитеты, несравненно болье рышительные и лирическіе, чімъ даже въ стихотвореніяхъ Лермонтова, Байрона, Гейне. И мы беремъ эту характеристику у писателя, не считающаю себя лично, непризнаннаго и другими, за поклонника героя. Онъ-историкъ, все время чувствуетъ подъ собой положительную науку, и пишеть настоящую поэму, даже съ обращениемъ къ сверхестественнымъ сидамъ \*). Можно представить, что же делается съ откровенными обожателями, невольными наи вольными «творцами» исторіи!..

Не проходить мѣсяца, раздается ихъ вдохновенный голосъ, и черта за чертой слагается золотая легенда—la légende dorée, по выраженію одного изъ сказателей. Можно потеряться въ волнахъ этой восторженной мелодіи, какъ бы однообразна ни была ея тема и фальшивъ ея тонъ.

Мы и не станемъ погружаться въ это море. Въ заключеніе нашего разсказа мы возьмемъ типичнъйшихъ и наболье вліятельныхъ представителей новъйшей ученой поэзіи, и ихъ будетъ намъ вполнъ достаточно, чтобы опредълить смыслъ легенды и психологію ея слагателей.

А теперь обратимся къ самому герою и къ источникамъ, ему современнымъ. Ихъ множество: маршалы, министры, дипломаты, фрейлины, писатели, даже простые смертные — всѣ брались за веро съ цѣлью передать потомству свои впечатлѣнія и свой судъ о человѣкѣ, наполнявшемъ своей славой весь культурный и даже некультурный міръ. Руководителями мы возьмемъ прежде всего самого героя, его литературныя произведенія и письма и непремѣно изъ того періода, когда власть и политика на міровой

<sup>\*)</sup> Taine Les. orog. de la Fr. Contemp. Le regime moderne. I, pp. 5, 41, 42, 44, 49, 61 etc.

сценъ еще не успъли разрушить гармоніи между мыслью и словомъ, фактомъ и исторіей. Потомъ, призовемъ въ свидътели преимущественно людей, безусловно расположенныхъ въ пользу героя, его братьевъ, его спутниковъ и поклонниковъ даже въ паденіи и въ изгнаніи. Дальше товарищей раннихъ лътъ героя и позже сотрудниковъ въ эпоху власти. Изъ остальныхъ очевидцевъ мы предпочтемъ тъхъ, кто, по несомнънному культурному и нравственному развитію, по доказанной высотъ понимантя историческихъ событій и непосредственному источнику свыдъній—можетъ быть допущенъ въ качествъ свидътеля и даже судьи. Наконецъ, верховнымъ судьей у насъ будутъ ясные, въ полномъ смыслю исторические факты, въ ихъ чистъйшемъ видъ.

Можетъ быть, и при такихъ условіяхъ мы не достигнемъ истины. Но мы глубоко уб'єждены, что возможный идеалъ исторіи заключается не столько въ положительной истиню, сколько въ искренномъ стремленіи къ ней.

I.

### Наполеоне Буонапарте.

Двадцатаго іюня 1792 года, въ Парижѣ, въ королевской резиденціи—Тюльери—происходила слѣдующая сцена. Громадная толпа народа окружала дворецъ, загромождала лѣстницы и входы во внутренніе покои, бѣшено шумѣла и грозила оружіемъ. У открытаго окна въ креслѣ, поставленномъ на столъ, сидѣлъ Людовикъ XVI и на вопли черни отвѣчалъ отрицательно одной и той же, едва внятной, но твердой фразой. Уже не впервые смиренвѣйшій государь и добродушнѣйшій человѣкъ являлся искупительной жертвой революціонной бури, и на этотъ разъ вся правда — нравственная и юридическая—была на его сторонѣ.

Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ король присягнулъ конституціи, и теперь рѣшился воспользоваться правомъ, которое было предоставлено ему закономъ, — не утвердилъ нѣкоторыхъ рѣшеній представительнаго собранія. Въ парижскихъ предмѣстьяхъ, тольно что вкусившихъ головокружительнаго напитка вольностей, не хотѣли знать ни о правахъ монарха, ни объ обязанностяхъ народа, — и деспотически требовали отмѣны королевской воли....

Долго и напрасно бушевала толпа.... Вдругъ кто-то поднялъ на пику якобинскую шапку и протянулъ ее къ королю. Тотъ взялъ и надълъ ее на голову. Другой рабочій, видя изнеможеніе короля отъ духоты и волненій, — подалъ ему бутылку вина, — и король

не отказался — освъжиться демократическимъ напиткомъ. — Рукоплесканія и крики торжества загремѣли въ отвѣть на это несказанное зрѣлище.

Оно было жесточайшей трагедіей для несчастнаго монарха, и, несомнінно, среди самой ликующей толпы въ эту минуту не одно сердце сжалось чувствомъ невольнаго состраданія. Но между зрителями оказался человінь, не испытывавшій ни торжества, ни жалости. Увидівть Бурбона въ уборі санкюлота, онъ воскликнуль съ явнымъ презрініемъ:

## - Che coglione!

Это значило: какой глупецъ Людовикъ XVI, разговаривающій съ своими подданными! И человѣкъ, издавшій восклицаніе, не замедлилъ здѣсь же объяснить своему товарищу, какъ бы онъ заговорилъ въ подобномъ случаѣ.

Грозная рѣчь менѣе всего соотвѣтствовала внѣшности зрителя. Прежде всего, очевидно, это былъ не французъ: восклицаніе указывало на итальянское происхожденіе, видъ, съ какимъ онъ слѣдилъ за потрясающей сценой, свидѣтельствовалъ о презрительномъ равнодушіи къ смыслу и результату событія. Небольшой ростъ, крайне тщедущное тѣло, болѣзненно-блѣдное, будто изможденное голодомъ лицо, рѣзкія, неловкія, подчасъ смѣшныя движенія—ничего парижскаго, мало даже культурно - европейскаго, и въ тоже время—форма французскаго артиллерійскаго поручика...

Въ толпъникто не заинтересовался страннымъ незнакомцемъ, котя восклицаніе было произнесено довольно громко. Но если бы кто-нибудь обратился къ офицеру даже съ самыми простыми вопросами—на счетъ его имени, службы, пребыванія въ Царижъ, получиль бы немало странныхъ отвътовъ, — и ни одного опредъленнаго.

По документамъ значилось: Nabulion, Nabulione, Napoleoné Napolioné, фамилія — также документально — Buonaparté, Bonaparté, —и нигдѣ—Napoléon Bonaparte. Тщедушный поручикъ носиль множество именъ, но ни одно изъ нихъ пока еще не было именемъ будущаго «императора французовъ». Мало этого. Ни одного изъ названныхъ именъ не знали ни католическій календарь, ни католическія житія святыхъ, и у поручика, такимъ образомъ, совершенно не имѣлось «дня ангела». Этотъ день, какъ и одно опредѣленное имя, также будетъ созданъ только въ лучшемъ будущемъ, когда самъ папа вмѣшается въ дѣло и откроетъ новаго святого. Тогда окончательно станетъ извѣстно свѣту и время появленія на свѣтъ великаго человѣка. А пока — это вопросъ совершенно темный, но пе лишенный интереса, хотя бы для товарищей поручика.

Они знаютъ, — Napoleoné привезенъ во Францію съ острова Корсики своимъ отцомъ, Карло Буонапарте. Отецъ утверждалъ, будто мальчикъ родился 15-го августа 1769 года и, слъдовательно, имълъ право поступить въ Бріеннскую школу на казенный счетъ—весной 1779, когда еще ему не было десяти лътъ. Таковы были условія поступленія. Но потомъ въ военномъ министерствъ окавался актъ, по которому тотъ же ребенокъ родился 7 января 1768 года, еще позже, генералъ Бонапартъ, вступая въ бракъ съ Жозефиной Богарнэ, назвалъ днемъ своего рожденія 5-е февраля 1768 года и, наконецъ, Наполеонъ І—предложилъ папъ освятить 15 августа 1769 года.

Откуда же такая путаница!

Объясняется она просто и для Наполеона Бонапарта въ высшей степени знаменательно. У Карло, корсиканскаго небогатаго дворянина, старшій сынъ — Іосифъ — родился въ 1768 году, вторымъ былъ Наполеоне. Іосифъ росъ мальчикомъ, въ высшей степени кроткимъ и семья предназначала его въ духовное званіе. Nabulion, напротивъ, являлъ всѣ добродѣтели корсиканской натуры, не имѣлъ ничего общаго съ добродупнымъ, легколысленнымъ эпикурейцемъ отцомъ и усвоилъ всѣ черты матери — необыкновенно энергичной хозяйки, мужественной патріотки и до безумія бережливой скопидомки. Только изумительная красота Летиціи Буонапарте не перешла къ сыну; во всемъ остальномъ они всю жизнь являлись совершенными корсиканцами.

На островъ борьба партій — кровная потребность, безконечный эгоистическій и крайне жестокій спортъ. Корсиканецъ не знаеть никакихъ принциповъ, никакихъ гражданскихъ и политическихъ порядковъ, никакихъ общихъ нравственныхъ обязательствъ. Интересы личности, семьи, рода, безпощадная вендетта до седьмого покольнія, ненависть къ порядку и суду во имя мести, — таковы основы корсиканскаго быта. Нъкоторыми изъ этихъ основъ — напримъръ, вендеттой и междоусобицами — восхищался Наполеонъ даже на островъ св. Елены 1), и всего восемь лътъ назадъ французскій путешественникъ изображалъ Корсику во всей ея первобытной красоть 2). Оказывалось, французы съ начала нынъшняго въка истратили на управленіе островомъ чистыхъ французскихъ денсгъ около милліарда и въ результать— «полуварварская страна, по которой бродятъ шестьсотъ бандитовъ».

Что же было во время дътства и молодости Наполеона?

<sup>1)</sup> Memorial de Sainte-Helène par le C-te de Las Cases. Paris 1842, I, 600

<sup>2)</sup> Bourbe, En Corse, Paris 1887, chap. XIII.



. Defendant

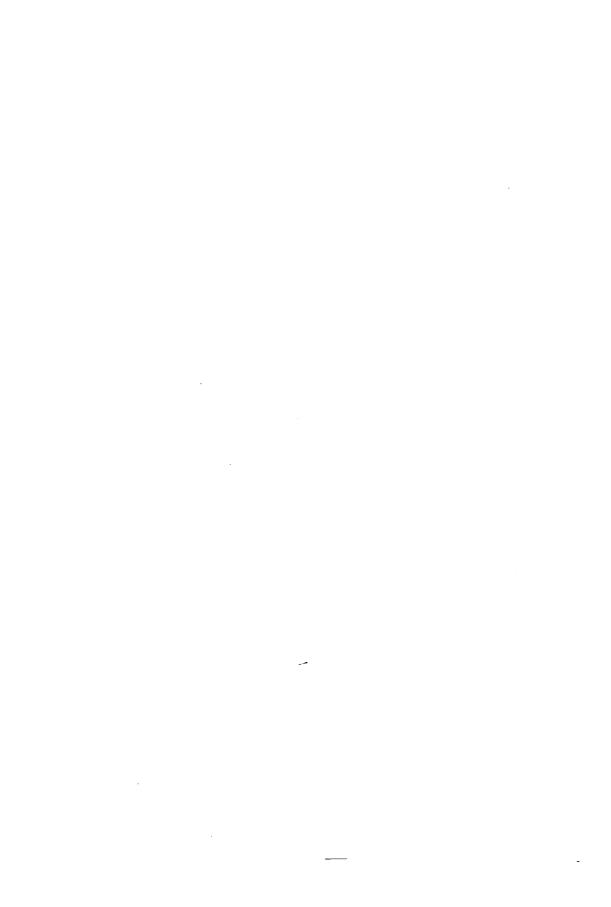

8

Его мать съ наслаждениемъ принимала участие въ бандитскихъ экспедиціяхъ, даже въ интересномъ положении отлично скакала на лошади, въ течении двадцатилътняго замужества родила тринадцать человъкъ дътей, дожила до восьмидесяти семи лътъ, видъвъ своихъ сыновей—оборванными сорванцами, отчаянными «борцами за существование», монархами и, наконецъ, изгнанниками и узниками.

Она первая должна была разсказать юному Набуліону разныя псторіи изъ корсиканскихъ нравовъ, въ особенности громкія романическія трагедіи, заронить искру того островитянскаго патріотизма, который на склоні літть заставляль развінчаннаго императора восторженно вспоминать «родную землю», даже «запахъ ея почвы». Этоть запахъ, увіряль Наполеонъ, онъ могь распознать съ закрытыми глазами....

Второй сынъ Карло былъ, несомићино, будущій воинъ. Онъ самъ впоследствіи любилъ разсказывать о своихъ детскихъ задаткахъ будущаго завоевателя.

«Я быль задира и шалунь; я никого не боялся, биль одного, царапаль другого, являлся ужасомь для всёхъ. Особенно доставалось брату Іосифу. Я его побыю, искусаю, изругаю и успёю нажаловаться на него же раньше, чёмь онь опомнится...»

Карьера, слёдовательно, намёчалась сама собой, и отецъ поспёшилъ воспользоваться только-что совершившимся присоединеніемъ Корсики къ Франціи, заявилъ себя горячимъ французскимъ патріотомъ съ самыми вёрными разсчетами на казенное воспитаніе дётей, перемёнилъ документы о рожденіи; заручился покровительствомъ губернатора острова, большого друга г-жи Буонапарте, и привезъ обоихъ сыновей во Францію <sup>3</sup>).

Будущій повелитель Франціи едва зналь нісколько французских в словь. Въ теченіе трехъ місяцевь онь научился кое-какому разговору, но до самаго консульства, т. е. почти до тридцатипятильтняго возраста смішиваль такія слова, какъ, напримітрь, session и section, armistice и amnistice, point culminant и point fulminant. Что касается матери, впослідствіи Madame Mère, эта до самой смерти говорила на самомъ странномъ діалекть,—начала словъ французскія, окончанія итальянскія, или јой вмісто је, hourouse вмісто heureuse. Madame необыкновенно горячо заботилась о титулахъ, и сына упорно называла Етрегоиг...

Но для г-жи Буонапарте эти недостатки не стоили никакихъ лишеній. Совершенно иначе съ ея сыномъ. Уже въ начальной

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) М-me Rémusat. Mémoires. Непож. В. Евр. 1880, іюнь, 152. «міръ вожій», № 1, январь.

школь онъ долженъ безпрестанно отражать нападки товарищей, совершенно не признававшихъ корсиканскихъ доблестей и безпощадно издъвавшихся надъ маленькимъ дикаремъ. Въ Бріеннъ дъло пошло несравненно хуже. Наполеоне оказался здъсь совершенно одинокимъ. Его сразу встрътили прозвищемъ paille au nezъто было издъвательствомъ надъ его именемъ. Еще больнъе оскорбляли насмъшки надъ его бъдностью, неуклюжестью, корсиканской дикостью... Десятилътній ребенокъ попадаетъ въ положеніе затравленнаго волченка.

У него нётъ друзей. Онъ почти всегда одинъ, у него во дворё школы намёченъ излюбленный уголокъ, онъ сидитъ здёсь молчаливый и угрюмый по цёлымъ часамъ, будто въ оборонительномъ положении. Горе тому, кто посягнетъ на его владёние: онъ тогда начинаетъ отбиваться съ яростью накипёвшей злобы. «Меня совсёмъ не любили въ школъ»,—прибавлялъ Наполеонъ, разсказывая всё эти подробности 4).

Но еще менье любиль товарищей самъ разсказчикъ. Одному изъ нихъ Бурріенну, впоследствіи спутнику его славы, онъ высказываль откровенно свою ненависть къ французамъ, грозилъ надълать имъ впослъдстви всякаго зла в). Всь его любовныя мечты сосредоточены на родномъ островъ, на его героъ Паоли, на родной семьв. Въ эрвломъ возраств онъ станетъ сочинять планы отнять Корсику у Франціи; несомивнию, эти планы волнують душу школьника въ его одинокомъ углу. Во время революціи онъ напишетъ къ Паоли письмо, исполненное пламеннымъ негодованіемъ на порабощеніе Корсики. Именно революція и разгорячить мечты Буонапарте о свобод родины 6). Именно по этой причинъ онъ будетъ въчно стремиться въ Аяччо въ моменты самыхъ страшныхъ опасностей для Франціи со стороны вившнихъ враговъ. Даже на тронъ у него не разъ сорвется презрительное слово о надіи, на своей крови воздвигшей его величіе. « Vous autres Français»—будеть невольнымь восклицаниемь иностранца.

И за что бы могъ молодой корсиканецъ полюбить людей, ежеминутно наносившихъ жесточайшія обиды его самолюбію? Отецъ его представилъ документъ, свидѣтельствовавшій дворянское происхожденіе Буонапарте, но чего стоило это корсиканское дворянство предъ гербами маленькихъ французскихъ шевалье? М-те Летиція была отличная хозяйка, умѣла копить франки даже въ по-

<sup>4)</sup> M-me Rèmusat, B. E. іюнь, 651.

<sup>5)</sup> Bourrienne. Mémoires. I, 33.

<sup>6)</sup> Письмо къ Paoli. Chateaubriand. Mémoires d'outre-tombe. Bruxelles 1849, III, 106. Jung, Bonaparte et son temps. I, 195.

ложеніи *Madame Mère*, но что значили ея сбереженія предъ феодальными богатствами будущихъ сеньёровъ Кастри, Комминжей? Маленькій Наполеоне очень умный и отважный мальчикъ, но развъ эти качества, въ глазахъ графовъ и маркизовъ, не были просто дерзостью и даже преступленіемъ черни?

Философская литература XVIII-го въка очень любила изображать эгоизмъ и сословное самовластіе въ дітяхъ знатныхъ баръ. и сама жизнь давала ей безчисленное множество драматическихъ мотивовъ въ приключеніяхъ какого-нибудь деревенскаго мальчишки Кола, молочнаго брата и сверстника высокороднаго Фанфана. Но литература обыкновенно въ лицъ Кола стремилась воплощать незлобіе и чувствительность, вліяющія даже на несовершеннолътникъ деспотовъ. Наполеоне не былъ созданъ для подобной назидательной роди. Въ его жилахъ текла кровь, воспитанная въковыми вендеттами, и даже учителя невольно всматривалась въ этотъ не по-дътски твердый, пристальный взоръ. Величайшая язва стараго порядка зажгла въ детскомъ сердце истинно-революціонную ненависть униженнаго демократа. Недаромъ впоследстви Наполеонъ съ презръніемъ будеть отвергать всевозможныя изслъдованія о генеалогіи Бонапартовъ. Австрійскій императоръ, вынужденный отдать свою дочь самод вльному цезарю, вздумаеть утвшать себя высоко-благороднымъ, даже владётельнымъ происхожденіемъ своего грознаго зятя. Бонапартъ отвѣтитъ смѣхомъ на эти претензіи и заявить, что, вмісто всякихь предковь, онь хотіль бы быть Рудольфомъ Габсбургскимъ своей фамиліи 7). Въ другомъ случай онь просто отвернется отъ досужихъ, но неумблыхъ льстецовъ, не раздълявшихъ глубочайшаго убъжденія императора: его я и его шпага стоять всёхь гербовь во всемь мірё 8).

Двънадцатилътній Наполеоне не умълъ молчать о своихъ страданіяхъ: эта черта останется у него до могилы, только не всегда его жалобы будутъ такъ горды и благородны, какъ именно въ военной Бріенской школъ.

Пятаго апрыя 1781 года онъ писаль отцу:

«Мой отецъ! Если вы или мои покровители не даютъ мнѣ средствъ съ большимъ почетомъ содержать себя въ домѣ, гдѣ я живу, то лучще возьмите меня къ себѣ, и немедленно. Мнѣ надоѣло выказывать свою нищету, видѣть улыбки дерзкихъ школьшиковъ, которые только и превосходятъ меня богатствомъ, потому что нѣтъ никого среди нихъ, кто бы во сто разъ не былъ ниже меня по благороднымъ чувствамъ, воодушевляющимъ меня».

<sup>7)</sup> Mémorial I, 51.

<sup>8)</sup> Ibid.

Все письмо написано въ такомъ тонѣ; въ концѣ 1оворится о лишеніяхъ и даже объ отчаяніи.

Нервы юнаго корсиканца, очевидно, возбуждены до послѣдней степени. Но отецъ не въ силахъ помочь. Тогда Наполеоне находитъ случай пожаловаться покровителю своей семьи, и уже ве на денежную нужду, а на несправедливое, по его мнѣнію, наказаніе за ссору съ товарищемъ... Полная противоположность отцу. Тотъ не знаетъ покоя, пристраивая свое многочисленное потомство, подаетъ прошенія, обиваетъ пороги переднихъ, пишетъ даже сонетъ въ честь главнаго благодѣтеля, считаясь въ то же время авторомъ противорелигіозныхъ стихотвореній.

За то для отца-Буонапарте жизнь течетъ сравнительно веседо, а сынъ уже въ 15-16 льтъ кажется одновременно и мученикомъ, и героемъ. Его лицо — желто, даже черно, взглядъ необыкновенно быстръ, тонкія губы нервно сжаты, какія-то жгучія думы волнують все существо юноши. Думы эти, повидимому, очень далеки отъ школы и школьнаго ученья. По крайней мъръ, Наполеоне по-прежнему пишетъ безграмотно, но содержание писемъ еще эпергичнъе и исключительно практическое, посвящено заботамъ о семьф, основательнымъ доводамъ и неотразимымъ требованіямъ, чтобы Іосифъ шель въ духовное званіе: «онъ могъ бы сдълаться епископомъ!...» Іосифъ не послушался, -- но для насъ да вяилог ввіновичаврон и чног йннячання подавиминая логика вр житейскихъ вопросахъ. Воля, пониманіе жизни, какъ безпощадной борьбы, пенависть къ старымъ привиллегіямъ и презриніе къ дичному ничтожеству, полное отсутствіе сердечныхъ привязанностей помимо семьи;--съ такимъ душевнымъ запасомъ явился Наполеоне доканчивать свое военное образование въ Парижскую школу.

Парижъ могъ только умножить и упрочить этотъ запасъ. Наполене не чувствовалъ склонности къ современнымъ философскимъ идеямъ. Въ Бріеннской школѣ преподаваніе было весьма плохое, въ Парижской какая угодно учебная система неибъжно разбивалась о твердыни аристократическаго быта привиллегированныхъ питомцевъ. Буонапарте обратилъ вниманіе отнюдь не на преподаваніе, менѣе всего — на науку, а занялся исключительно практическими и нравственными вопросами. Умственное развитіе въ высшемъ смыслѣ слова для него будто не существуетъ. Съ этой точки зрѣнія онъ впослѣдствіи будетъ судить сначала Парижъ, потомъ Францію и, наконецъ, всю Европу. Это — точка зрѣнія почти первобытнаго народа, сравнительно нравственнаго и органически-крѣпкаго, съ самыми ограниченными культурными потребностями, —народа, совершенно чаждаго общихъ идей, и

общечеловъческихъ интересовъ. Это точка врънія здраваго мъщанскаго смысла. Въ семъъ Буонапарте философскими идеями считалось, напримъръ, обереганіе деревьевъ отъ козъ! Именно по такому поводу молодой Наполеоне выдерживалъ бурныя сцены съ своимъ дядей. Наполеоне былъ самымъ умнымъ и даровитымъ членомъ этой семьи, но и онъ въ понятіяхъ о философіи могъ подняться надъ своими родичами только количественно, а не качественно, т. е. преслъдовать идеи на неизмъримо болъе общирномъ поприщъ, чъмъ островъ Корсика, столь же мало отдавая въ нихъ отчета, какъ и дядя архидіаконъ.

Наполеоне, едва вступивъ въ парижскую піколу, уже сочиняетъ записку о распущенности воспитанниковъ. Въ авторѣ, несомнѣнно, говорило сильное личное чувство, но это не мѣшало запискѣ быть вполнѣ правдивой. Авторъ рекомендовалъ лишить будущихъ воиновъ права держать у себя прислугу, принудить ихъ самихъ чистить платье, сапоги, и вообще подвергнуть ихъ военной дисциплинѣ.

Эти слова—военное воспитаніе, дисциплина — магическія въ устахъ Бонапарта. Въ нихъ заключается вся тайна его грядущей власти надъ Франціей и почти всей Западной Европой. Вопросъ, вездѣ ли и всегда примѣнимъ такой способъ управлять людьми, нѣтъ ли другихъ путей общественнаго блага и государственнаго порядка, — для Наполеона не существуетъ. Съ начала карьеры до самой смерти онъ безпрестанно повторяетъ, что онъ — солдатъ, и его подданые, — всю безъ исключенія, должны быть подвергнуты — до прекловной старости — военнымъ распорядкамъ. Послъднимъ идеаломъ государственной мудрости императора будетъ военная классификація — сlassement militaire — всей французской націи, отъ десятилътняго до шестидесятилътняго возраста. Мы увидимъ, — даже наполеоновскіе совътники, въ сущности безмолвные исполнители его воли, отступили предъ страшнымъ призракомъ всепоглощающей казармы 10)...

Школу будущій цезарь окончить весьма не блистательно,— 42-мъ изъ 58. Но зато отзывы его воспитателей крайне любопытны и, очевидно, — справедливы. Говорится о большомъ прилежаніи Наполеоне, о его любви къ чтенію, о математическихъ и географическихъ способностяхъ. Это—относительно умственныхъ способностей. Нравственныя мы отчасти знаемъ: «Онъ молчаливъ, любитъ уединенье, своенравенъ, надмененъ, въ высшей степени этоистиченъ (extrêmement porté à l'égoisme), энергиченъ въ от-

<sup>10)</sup> Roederer. Mém. III, 536. Mémorial. I, 449, 723.

вътахъ, быстръ и суровъ въ возраженіяхъ, у него много самолюбія, честолюбивъ и—aspirant à tout».

Посл'яднее зам'я на самое знаменательное. Въ семнадцать л'ять Наполеоне уже сум'яль выказать свою неукротимую стремительность къ завоеваніямъ на житейскомъ поприщі, и стремительность, очевидно. безразличную къ понятіямъ о долгі, объ общественныхъ отношеніяхъ: крайній эгоизмъ не мирится съ этими идеями. Предъ нами въ сущности весь Бонапартъ; не достаетъ только единственственной тремьей черты. Она будетъ результатомъ первыхъ двухъ, и въ свою очередь, наложитъ р'язкую печать на личность великаго удачника: это—необыкновенно быстрая поб'яда надъ людьми и обстоятельствами, безприм'ярная въ культурномъ мір'є власть, пріобр'єтенная съ классической, цезарской легкостью.

Впрочемъ, о какомъ долгъ и о какихъ отношенияхъ могъ помышлять молодой офицеръ? Правда, онъ учился на королевскій счетъ, носить французскую форму, но здёсь и кончаются всё его связи съ Франціей. Связи-исключительно вибшнія. Другихъ не могли воспитать ни школа, ни товарищи, ни учителя, ни общество. Любимымъ авторомъ Наполеоне въ Парижской піколъ является Руссо. Извъстно въдь, - женевскій философъ совершеннъйшимъ европейскимъ народомъ считалъ именно корсиканцевъ и даже предсказываль, что они въ недалекомъ будущемъ изумять весь міръ. Философъ былъ далекъ, конечно, отъ мысли, что виновникомъ этого изумленія будеть не народъ собственно, а сынъ представителя корсиканскаго дворянства. Руссо также считаль корсиканцевъ націей, наиболье способной къ идеальному государственному строю. На этотъ разъ, въ рѣчахъ философа не было ни капли практическаго смысла, но подобныя заявленія, конечно, весьма льстили воображенію читателя-корсиканца.

Въ положеніи Наполеоне-школьника и офицера много общаго съ страдальческой жизнью Руссо. То же одиночество, та же злоба на счастливцевъ, на легкомысленное, развращенное общество; то же чувство полной нравственной и даже національной отчужденности. Идеи Руссо о равенствѣ и свободѣ совершенно не входили въ душу Наполеоне. Онъ, по собственному заявленію, рѣшительно не понималь ихъ. И, несомнѣнно, фантастическія мечты философа о первобытномъ состояніи сыграли свою роль въ органическомъ отвращеніи Бонапарта къ «идеологіи и метафизикѣ».

Но у Руссо было и многое другое, прежде всего — страстныя декламаціи противъ французскаго общества, особенно противъ парижанъ, чувствительныя изліянія героевъ и героинь, не призна-

ваемыхъ и гонимыхъ жестокой, безправственной средой. Этими страницами зачитывался юный корсиканецъ: такъ хорошо онъ отвъчали его личнымъ настроеніямъ, его личной судьбъ.

О чтеніяхъ Руссо мы слышимъ очень долго, вплоть до консульства. А отголоски узнаемъ немедленно съ той самой минуты, когда Буонапарте попадаетъ въ парижское общество. Его письма не что иное, какъ знаменитая корреспонденція несчастнаго любовника Юліи: недаромъ Новая Элаиза будетъ сопровождать генерала Бонапарта даже къ пирамидамъ, и дастъ ему, въроятно, не одну тему для супружеской переписки съ Жозефиной.

Неопфиенный вдохновитель, —Руссо для гарнизоннаго французскаго офицера! И какого офицера! настоящее — самое прозаическое, перекочевка изъ одного провинціальнаго города въ другой, жалованье, едва позволяющее фсть одинъ разъ въ день... Буонапарте самъ варитъ свой супъ, экономитъ по 4 су на бълъв, самъ чиститъ платье, не имъетъ возможности пойти въ кафе. Съ нимъ живетъ его братъ Луи; отецъ ихъ умеръ, и Буонапарте ръшилъ облегчить заботы матери. Императоръ французовъ и король Голландіи въ недалекомъ будущемъ — живутъ теперь на три франка и пять сантимовъ въ день.

Необходимо измыслить какой-нибудь заработокъ, и Наполеоне бросается въ литературу. Подъ вліяніемъ Руссо онъ принимается за исторію Корсики, ищетъ покровительства у знаменитаго философа и историка Рейналя, посылаетъ ему для отзыва начало своего труда, проситъ книгъ. Письмо написано въ такомъ стилѣ и по такой ореографіи, что уже само по себѣ давало вполнѣ точное представленіе о литературныхъ талантахъ артиллерійскаго офинера. Достаточно одной фразы, оканчивающей просьбу на счетъ книгъ:

«Jentend votre reponse pour vous envoyer l'argent à quoi cela montera»...

Изъ проекта ничего не могло выйти, да и самъ Буонапарте напалъ на него съ голода. Но молодость беретъ свое. Нужда и одиночество—ея величайшіе мучители. Они нестерпимо терзаютъ сердце самолюбиваго и гордаго юноши. Ему не съ къ́мъ подълиться своимъ горемъ; у него по прежнему нѣтъ друзей,—и вотъ въ мипуты отчаянія, накипѣвшей желчи, Буонапарте бросаетъ на бумагу «тоску своей души».

«Всегда одинокій среди людей, я возвращаюсь домой, чтобы помечтать наединѣ съ самимъ собой и отдаться во власть глубочайшей меланхоліи». И мысль о смерти начинаетъ манить его. Предъ нимъ проходять воспоминанія дѣтства, онъ чувствуетъ

горячій приливъ любви къ родинѣ, къ семьѣ... Но овъ далеко отъ нихъ, и вътъ ему ни въ чемъ утътенія. Не лучше ли умереть?

Но Буонапарте слишкомъ высоко цѣнитъ свою личность, чтобы при мысли о своихъ мученіяхъ забыть первоисточникъ ихъ, презрѣнныхъ людей, все тѣхъ же французовъ. Непосредственно послѣ раздумья о самоубійствѣ слѣдуютъ грозныя обвинительныя рѣчи противъ поработителей Корсики; онъ готовъ «вонзить мечъ въ сердце тирана» своей родины, и, оказывается, вся тягота его жизни происходитъ отъ необходимости жить съ людьми, совершенно «удаленными отъ природы», т. е по нравамъ столь же непохожими на него, корсиканца, какъ свѣтъ луны не походитъ на блескъ солнца.

Логическій выводъ — отправиться на дорогой островъ, попытаться освободить его. И вотъ предъ нами странное явленіе, возможное только въ самыхъ исключительныхъ обстоятельствахъ. Буонапарте безпрестанно беретъ отпуски, не является въ сроки, испрашиваетъ отсрочки, и въ результатъ изъ девяноста девяти мѣсяцевъ службы онъ дѣйствительно служитъ только сорокъ одинъ мъсяцъ. За эту службу онъ получаетъ чинъ французскаго генерала въ то время, когда отпусками онъ пользуется противъ Франціи, беретъ ихъ въ самыя для нея критическія минуты, напримъръ, въ сентябрѣ 1791 года, въ сентябрѣ слѣдующаго года, когда странѣ со всѣхъ сторонъ грозитъ иноземное вторженіе.

А въ это время на Корсикъ Буонапарте составляетъ заговоры, пишетъ манифесты и прокламаціи, становится во главъ шаекъ и партій... Все это возможно благодаря революціоннымъ смутамъ во Франціи. Паоли сначала привътствуетъ молодого соотечественника, не видитъ въ немъ ничего «современнаго»; «онъ человъкъ Плутарха!..» Но на Корсикъ не бываетъ продолжительнаго согласія между вождями, — Буонапарте вскоръ ссорится съ героемъ и окончательно объявляетъ себя сторонникомъ Франціи...

Когда-то, гораздо раньше, дядя Набуліона высказаль еще болѣе любопытное сужденіе о своемъ племянникѣ, чѣмъ Паоли. Пораженный способностью мальчика лгать, онъ предсказалъ ему власть надъ міромъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, разсказывалъ самъ Наполеонъ.

И д'яйствительно со стороны французскаго офицера требовался громадный таланть въ этомъ направленіи, чтобы не быть разстр'яляннымъ за корсиканскіе подвиги.

Эти подвиги любопытны еще въ другомъ смыслѣ. Они доказываютъ, что честолюбіе Буонапарте въ самый разгаръ революціи отнюдь не искало пищи во Франціи. Оно ограничивалось Кор-

сикой, и не будь у Наполеона соперника въ родѣ Паоли, исторія, вѣроятно, знала бы еще одного великаго корсиканскаго героя, и только. Наполеона І-го не существовало бы. Самъ Бонапарте впослъдствіи сознавался, что у него не было викакихъ плановъ относительно Франціи. Только близкое знакомство съ революціонными правителями и психологіей парижской толпы открыло ему глаза.

До какой степени мало онъ сознаваль въ себъ будущаго цезаря, доказываеть его упорное пристрастіе къ литературъ. Болье странную наклонность трудно и представить у человъка подобнаго закала. А между тъмъ, даже на Корсикъ онъ продолжаетъ сочинять, и на этотъ разъ даже въ беллетристическомъ жанръ.

Пишется сказка La masque prophète 11). Содержание ея по истинъ пророческое для автора. Одинъ восточный пророкъ, необыкновеннаго краснорьчія и величественной внышности, объявиль себя посланникомъ неба, пріобрівль множество поклонниковъ и царствоваль надъ ними неограниченно. Но жестокая бользнь поразила пророка и обезобразила его лицо. Тогда онъ надълъ маску,-по его словамъ, затъмъ, чтобы не слъпли люди отъ сіянія его лика. Все шло по старому, и пророкъ разсчитываль, что энтузіазмъ поклонниковъ не угаснеть до конца. Но вдругъ онъ проигрываеть одну битву, и его все могущество готово рухнуть. Тогда пророкъ собираетъ своихъ върныхъ и объявляетъ: ему во время молитвы быль голось, объщавшій всьмь его друзьямь богатства, а врагамъ гибель. Этотъ голосъ, будто бы, повелълъ также вырыть рвы, наполнить ихъ известью и бочками съ воспламеняющимися жидкостями. Все исполнено. Пророкъ устраиваетъ пиршество, отравляетъ своихъ друзей виномъ. Стаскиваетъ ихъ тъла во рвы, зажигаеть бочки и самъ бросается въ огонь. А поклонники его увъровали, что онъ взятъ на небо съ своими върными.

Авторъ заключаетъ отъ себя: «Этотъ примъръ невъроятенъ. До чего можетъ довести жажда славы!»

Не надо особенной догадливости, чтобы въ этомъ произведеніи увидъть необыкновенно тонкую аллегорію собственной біографіи автора. Подобной аллегоріи, конечно, авторъ не имълъ въ виду, но были же нравственные мотивы, вдохновившіе девятнадцатильтнему артиллерійскому офицеру именно эту исторію. Впослъдствіи у генерала Бонапарта разовьется сильнъйшее пристрастіе къ востоку, т. е. къ его грандіознымъ военнымъ эпопеямъ, легендарнымъ пророкамъ и деспотамъ. Отъ императора Наполеона

<sup>11)</sup> Перепечатана у Jung'a I, I15.

мы услышимъ не разъ глубокое сожалѣніе, что судьба опредѣлила ему подвизаться въ тѣсной, маловѣрной Европѣ... Пророческая маска является, слѣдовательно, своего рода предчувствіемъ. Пророкъ Гакемъ—демонъ наполеоновской молодости, геній его мечтательныхъ сновъ и невольной тоски по власти и славѣ.

Это—поэзія. Буонапарте не перестаеть заниматься и прозой, и не мен'є интересной. У этого оригинальнаго автора всякое слово въ строку, всякая фраза—своего рода психологическая драгоц'єнность.

Доканчивается исторія Корсики и всего за нѣсколько мѣсяцевъ до революціи возникаетъ планъ разсужденія о королевской власти.

Авторъ знаетъ о предстоящихъ генеральныхъ штатахъ и обнаруживаетъ самыя радикальныя убъжденія. По его мнѣнію, европейскіе государи—узурпаторы и почти всѣ заслуживаютъ сверженія. Очевидно, и Людовикъ XVI не долженъ избѣжать своей участи. Съ другой стороны — Исторія Корсики должна служить памфлетомъ противъ французскихъ властителей на островъ. Какъ разъ во время преобразованія генеральныхъ штатовъ въ національное собраніе, т. е. въ минуту несомнѣннаго революціоннаго движенія Франціи, Буонапарте пишетъ письмо въ Лондонъ къ Паоли, молитъ его покровительства своему труду, осыпаетъ французовъ жесточайшими упреками, заявляетъ полиѣйшую преданность свою и своей семьи—корсиканскому революціонеру, горячо называя свое поведеніе законнымъ.

Отвътъ Паоли не соотвътствовалъ лихорадочному тону письма, и авторъ Исторіи Корсики ръшилъ искать покровителя въ совершенно противоположной сторонъ, въ лицъ министра финансовъ Неккера. Слъдовало, конечно, передълать сочинене. Пока это происходитъ, въ Парижъ популярность Неккера исчезаетъ, Бастилія взята и основныя привиллегіи старой монархіи уничтожены.

Тогда *Наполеонъ* Буонапарте (такъ онъ теперь подписывается) рѣшается устроить собственную революцію. Слѣдуетъ рядъ его путешествій въ Аяччо и одновременно—литературныя произведенія на самыя идилическія темы.

Первое написано на конкурсъ, объявленный Ліонской академіей, и носить заглавіе: Какія истины и какія чувства важные всего внушать людямь для ихъ счастья?

Языкъ, по прежнему, изумительно варварскій. Вотъ фраза въ духѣ Руссо, но въ чисто корсиканскомъ стилъ:

«C'était principalement par le spectacle du fort de la vertu que les Lacedemoniens sentaient».

Идеи—сплетеніе радикализма и все того же мѣщанскаго идеализма, процвѣтавшаго подъ кровомъ m-me Летиціи. Восторги предъ Тацитомъ, —тѣмъ самымъ историкомъ, котораго Наполеонъ I будетъ преслѣдовать, какъ личнаго врага, ненависть къ тираннамъ: «тамъ нѣтъ людей, гдѣ короли—государи», восклицаетъ авторъ. А дальше такая философія:

«Безъ женщинъ нѣтъ ни здоровья, ни счастья... Счастье не что иное, какъ жизнь, сообразная съ организаціей... Наша животная организація имѣетъ необходимыя потребности — ѣсть, спать, производить потомство. Пища, жилище, одежда, женщина — безусловно необходимы для счастья».

Еще дальше — идеи Руссо о собственности, выходки противъ богачей, похвала геніальнымъ людямъ, создавшимъ прогрессъ вопреки деспотамъ и темницамъ Бастиліи.

Очевидно, при случать Буонапарте понималь почти всего Руссо и съ идеями равенства, умтъль даже говорить нтато отъ себя, котя и подъ вліяніемъ учителя,—о «меланхоліи природы», сожальть ттать несчастныхъ, кого никогда не волновало «электричество натуры».

Авторъ зналъ, что и когда писать, но, къ сожалѣнію, форма писанія была ужъ слишкомъ оригинальная и модныя идеи Руссо принимали болѣе чѣмъ наивный видъ въ устахъ диссертанта. Тысяча пятьсотъ ливровъ—призъ академіи—миновали Наполеона.

И врядъ ли когда подобный призъ получиль бы этотъ историкъ, философъ, новеллистъ, даже поэтъ 12). Мы будемъ имъть случай познакомиться съ его общими разсужденіями въ самый зрълый возрастъ и убъдимся, что это была не его сфера. Много реторики и ни одной плодотворной или оригинальной идеи. Математикъ и географъ Парижской школы до самой смерти не сдълался ни политикомъ—въ широкомъ культурномъ смыслъ слова, ни провидательнымъ цънтелемъ чужой умственной дъятельности.

Немного спустя пишется еще болье любопытное сочинение— Діалого о любеи.

Мы знаемъ мысли Боунапарте о супружескомъ счасть в. Онъ не забываль рисовать его, даже размышляя о самоубійств в. Семейные инстинкты — расовая корсиканская черта, и Наполеоне, вскор в по выход в изъ школы, поглощенъ планами женить бы. Но поручикъ имъть слишкомъ мало данныхъ на успъхъ у женщинъ. Только слава и власть могли впослъдствии смягчить парижскихъ красавицъ. А до тъхъ поръ его женщины не балуютъ. Такъ онъ самъ разсказывалъ уже на остров в св. Елены.

<sup>12)</sup> Приписываемый ему мадригаль у Шатобріана, О. С. III, 114.

Совершенно напротивъ. Тщетно старается юный артилеристъ выучиться танцовать во время службы въ провинціи, любезничаеть съ дамами,—онъ кажется имъ просто смѣпінымъ. Его худощавая фигура, бѣдно и неизящно одѣтая, съ тонкими ногами, въ огромныхъ сапогахъ, стяжали ему прозвище—chat botté, кото въ сапогахъ. И дѣти въ знакомыхъ семействахъ, не стѣсняясь, привѣтствуютъ этимъ прозвищемъ будущаго цезаря. Кромѣ того, питаясь по цѣлымъ днямъ однимъ молокомъ, трудно было съ достаточной энергіей измышлять комплименты и слѣдить за изяществомъ манеръ 13).

Естественно. Наполеонъ не могъ быть очень высокаго мивнія о любви и о женщинахъ при такихъ обстоятельствахъ, и Діалого несомивно, одинъ изъ криковъ боли и гива, столь многочисленныхъ въ эту скорбную эпоху странствій.

Авторъ прямо отъ своего дица заявляетъ: «Я бол е ч в мъ отрицаю существование любви, я считаю ее вредной обществу, дичному счастью людей. Наконецъ, я в в рю, что любовъ причиняетъ бол в зла, ч в мъ добра, и со стороны Провид в нія было бы благод в яніемъ—спасти насъ отъ нея и освободить людей».

Наполеонъ ръдко разсуждалъ спокойно. Нервная дрожь немедленно охватывала его, лишь только онъ принимался развивать какую-либо мысль. И въ приведенныхъ словахъ чувствуется эта дрожь, и она была вполнъ искрепняя.

Много л'єть спустя императорь разсказываль о своей первой любви. Ему было около 5—6 л'єть. Онъ учился въ пансіон'є для д'євочекъ и, по его словамъ, быль недуренъ собой. Вм'єст'є съ нимъ училась маленькая Джакометга, ребенокъ очаровательной красоты. Наполеоне гуляль только съ ней, всегда подъ руку. Школьники, поголовно влюбленные въ красавицу, жестоко пресл'єдовали счастливую парочку, сложили даже ц'єлую п'єсню, и прив'єтствовали этой п'єснью героя. Всякій разъ поднималась страшная драка. Влюбленный хватался за палки и камни и яростно бросался на толпу, какъ бы она многочисленна ни была.

То же страстное чувство бьется и подъ мундиромъ поручика, и даже генерала,—до того самаго времени, когда власть, завоеванная съ молніеносной быстротой и неожиданностью, — окончательно исціалить могущественнаго цезаря отъ романтическихъ порывовъ и міщанскихъ томленій — и навсегда избавить его отъ женскихъ жестокостей...

Теперь пока еще порывы очень сильны. Буонапарте явно ста-

<sup>13)</sup> Mémoires de la duchesse d'Abrantès, I, 112.

рается писать стидемъ Руссо, двже опровергая его идеи. Таковы—
Размышленія объ естественномъ состояніи. Они не предназначадись для посторонней публики, и авторъ откровенно высказываетъ
совершенно другое представленіе о первобытномъ состояніи, чѣмъ
у Руссо. И на этотъ разъ мысль яснѣе, форма изящнѣе,—можетъ
быть, именно потому, что авторъ говоритъ отъ себя, искренне,
не старается искусственной реторикой прикрыть отсутствіе убѣжденія и вѣры.

По его мнѣнію, чувства и разумъ врождены человѣческой природѣ, также и общественный инстинкть: слѣдовательно, дикій, одиноко бродящій, лишенный слова—естественный человѣкъ Руссо—фантастическія сказки.

Придетъ время, когда Наполеонъ опять обратится къ Руссо и у стараго любимаго автора найдетъ несравненно болъе нужныя для себя мысли. Поручикъ-романтикъ и цезарь-законодатель— дътища одной и той же поэзіи м мудрости.

Наполеонъ, странствующій по французскимъ гарнизонамъ и безпрестанно нав'єщающій Корсику, не можеть, конечно, представить такого совпаденія. Всё его грезы о слав'є и власти сосредоточиваются на Аяччо. Во Франціи онъ — республиканоцъ, отнюдь не менте «убъжденный» и, главное, не болте «сознательный», чтыв и всё другіе читатели Общественнаго договора, по крайней штор въ Парижт. Это значить — у него въ душт втеть ни одного чувства въ пользу короля. Необыкновенно на видъ стройное и красивое зданіе республики Руссо должно казаться его математическому уму несравненно привлекательнте, чтыв уродливыя феодальныя наслоенія старой монархіи, наконецъ, идея равенства будто нарочно была разсчитана на людей, подобныхъ Наполеону: сознаніе громадныхъ личныхъ силъ среди самовластія привиллегированнаго ничтожества.

Но все это — идеи и настроенія чисто отрицательнаго характера.

Спросите того же самаго Наполеона на счеть его положительнаго идеала,—у него не окажется не только точнаго и яснаго отвъта, а просто—никакого. Громадное большинство французовъ стремилось передълать строй своего отечества на основани самых разнообразных и противоръчивых теорій, не имъя ни мальйнаго представленія о практика высшаго государственнаго управленія, сочиняло конституціи по рецептамъ Руссо, больного, котя подчаст и геніальнаго поэта-мечтателя, желчнаго отшельника и теоретическаго фанатика, по рецептамъ Монтескъё—пріятнаго собирателя бытовых и исторических курьезовъ, англомана,

адвоката, барона, острослова и уже послів всего этого — политическаго мыслителя...

Это была работа, восторженно горячая, предпринятая съ самыми лучшими намъреніями, но роковымъ образомъ осужденная на безвременную архивную смерть—не только исторіей и жизнью, но и самыми основными законами и свойствами человъческой природы.

Таковъ результатъ предпріятій французскихъ законодателей. Чего же послѣ этого стоила «умственная политика» Бонапарта, если бы она даже и существовала?

Французскіе представители отлично знали литературу XVIII вѣка, и не только французскую, многіе изъ нихъ видали лично порядки другихъ европейскихъ странъ, сами были администраторами и судьями... А Бонапарть такъ на Руссо и остановился, да и на этого то философа онъ попалъ, въроятно, по поводу Корсики. Онъ не прочель даже какъ слудуеть Монтескье, едва слышаль объ Адам' Смить, не быль знакомъ съ основной книгой своего времени-словаремъ Бэйля и объ общественныхъ вопросахъ имълъ самое смутное представление, вбрибе-никогда о нихъ не думалъ. Впоследстви, онъ просто отвергнеть даже существование подобныхъ вопросовъ и при всякомъ случат станетъ обнаруживать сильнъйшее отвращение къ соціальнымъ и культурно - историческимъ идеямъ. Мы увидимъ, -- столкновеніе съ парижскими «идеологами» какъ нельзя более могло утвердить его въ этомъ чувстве. Но внаменательно, что съ самаго начала, по натуръ, Наполеону чужда громадная и важнъйшая область интересовъ цивилизованнаго человъчества. Можетъ, именно здъсь съ особенной яркостью сказалась корсиканская раса великаго воина.

Трудно сказать, сколько времени Буонапарте оставался бы въ области провинціальныхъ разсужденій и корсиканскихъ революцій. Достов'єрно одно---онъ никакъ не могъ добровольно разстаться съ приключеніями въ своей отчизн'є, — и постоянно пропускалъ сроки отпусковъ. То же произошло и въ начал'є 1792 года.

Въ май Буонапарте явился въ столицу въ первый разъ посливыхода изъ школы, и явился по необходимости, числясь въ отставкъ, лишенный средствъ къ жизни и разсчитывая исключительно на снисходительность военнаго министерства.

II.

## Наполеонъ Бонапартъ.

Мы встрѣтили нашего героя въ толпѣ предъ Тюльери въ самый трагическій моменть заополучнаго 20-го іюня, когда весь Парижъ дрожалъ и волновался подъ вліяніемъ самыхъ разнообразныхъ, но одинаково глубокихъ и сильныхъ личныхъ страстей п политическихъ стремленій.

Какія же чувства и идеи принесъ въ столицу ея будущій повелитель?

Объ идеяхъ, мы видъли, врядъ ли можетъ быть рѣчь, если подъ идеями разумъть опредъленный политическій и общественный символъ. Буонапарте — и по натуръ, и по національности, и по воспитанію — менѣе всего былъ приспособленъ къ такого рода нравственному капиталу.

Другое діло-чувства.

На парижской улицѣ главныя роли играли два героя— дворъ и народъ. Представительное собраніе, сравнительно съ этими силами, оставалось въ тѣни и съ теченіемъ времени должно было все дальше отступать предъ стихійнымъ натискомъ демагоговъ и предъвстій. Буонапарте пришлось лично видѣть самыя бурныя сцены великой драмы. Послѣ двадцатаго іюня онъ присутствуетъ при еще болѣе страшныхъ событіяхъ — 10-го августа, когда дворецъ былъ взять народомъ, Людовикъ XVI заключенъ въ тюрьму, и часъ монархіи пробилъ...

Кто во всемъ мірѣ могъ оставаться равнодушнымъ къ такимъ событіямъ?

Оказывается, могъ нѣкто: все тотъ же Буонапарте.

Къ участи Людовика XVI онъ долженъ былъ относиться, по меньшей мѣрѣ, спокойно: во-первыхъ, какъ самый мятежный сынъ только-что завоеванной, но отнюдь не замиренной колоніи, потомъ, въ качествѣ французскаго подданнаго при старой монархіи, онъ не видѣлъ достаточно широкихъ путей для своего честолюбія и, наконецъ, высшая политика Буонапарте пока была связана все-таки съ Корсикой: своро онъ еще разъ возьметъ отпускъ на островъ и только послѣ окончательной неудачи — стать первымъ въ отечествѣ—онъ перевезетъ свою семью во Францію и примется здѣсь искать счастья.

Оставался народъ.

Здѣсь настроеніе Буонапарте вполнѣ опредѣленно: презрѣніе. Онъ научился этому чувству на той же Корсикѣ; среди непре-

станныхъ междоусобицъ и мятежей онъ привыкъ смотрѣть на толпу просто какъ на цѣль для выстрѣловъ. Кромѣ того, была чисто психологическая причина. Ее необыкновенно мѣтко опредѣлилъ самъ Буонапарте. Ему казалось просто противоестественнымъ неуваженіе людей въ блузахъ къ людямъ въ мундирахъ, при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ.

Отсюда — приведенное нами восклицание и разсуждение: по адресу короля — coglione, по адресу народа — canaille.

Эти выраженія виоли характеризують «политику» Буонапарте въ самый разгаръ революціи. А ділтельность его окончательно дорисовываеть картину.

Онъ прибыль въ "Парижъ хлопотать о зачислени въ армію. Средствъ у него нѣтъ, за обѣдомъ онъ ѣстъ порцію по в су, и, естественно, помышляеть о разныхъ коммерческихъ предпріятіяхъ, напримѣръ, о паймѣ домовъ подъ квартиры, о скупкѣ конфискованныхъ имуществъ, вообще о «какой - нибудь полезной спекуляціи», какъ выражается его товарищъ 14). Онъ бродитъ по парижскимъ улицамъ въ качествѣ дюбопытнаго зрителя или странствующаго принца, и ждеть благопріятной погоды...

Наблюденія его за парижскими д'ятелями въ эту эпоху въ высшей степени любопытны. Мы невольно начинаемъ различать шумъ приближающагося цезаризма.

Въ іюль Буонапарте пишетъ Іосифу о революціонерахъ:

«Тѣ, кто идутъ во главѣ—жалкіе люди. Увидѣвъ все это вблизи, надо сознаться, что врядъ ли стоитъ труда хлопотать о добромъ расположеніи народовъ. Ты знаень исторію Аяччо, — исторія Парижа точь-въ-точь та же самая. Можетъ быть, люди здѣсь даже ничтожнѣе, злѣе, болѣе склонны къ клеветѣ и злословію. Надо видѣть вещи вблизи, чтобы понять, что такое энтузіазмъ и что французскій народъ—народъ старый, безъ предразсудковъ и безъ правилъ».

Дальше изображается эгоизмъ и полнѣйшая неразборчивость въ средствахъ со стороны политиковъ. Ихъ «необычайно низкое интригантство» производитъ на автора письма совершенно неожиданное впечатлѣніе. Онъ мечтаетъ имѣтъ хотя бы тысячи 4—5 ренты, отказаться отъ всякой карьеры и зажить счастливымъ семьяниномъ.

Письмо оканчивается настоятельнымъ сов'ятомъ семь'я соблюдать во всемъ ум'яренность.

На Буонапарте не произвелъ внечативнія даже народный

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Bourrienne I, 27.

энтузіазмъ по поводу объявленія войны Австріи. Презрѣніе къ революціи, очевидно, предрѣшило въ глазахъ опальнаго офицера всѣ другіе вопросы. И все-таки онъ совершенно напрасно писалъ брату на счетъ идиллическаго отшельничества. Именно самое роковое событіе — низверженіе Людовика XVI — и спасло Буонапарте: онъ не только снова принятъ въ армію, но даже съ повышеніемъ въ чинъ капитана. Правда, онъ просилъ подполковника, но ужъ это было слишкомъ, хотя бы въ періодъ величайней государственной смуты. Ему отказали, но за то дали отпускъ.

Это — последній... Буонапарте ничего не удалось сделать на родине, помечталь онъ только въ недрахъ семьи—о путепісствіи въ Индію, о превращеніи въ набоба, о богатомъ приданомъ для сестеръ. Но судьба готовила мечтателю нечто, несравненно боле блестящее.

Прошло всего н'Есколько м'Есяцевъ, и капитанъ превратился въ генерала.

Какъ и почему?.. Впослъдствіи Наполеонъ свои неудачи объяснять фатальным стеченіемъ обстоятельствь, никогда не сознавалсь въ личныхъ ощибкахъ. Счеть фатальностям слъдовало бы начать съ осады Тулона. На островъ св. Елены Наполеонъ изображаль въ самыхъ жалкихъ краскахъ французскаго генерала —начальника арміи, а его собственная роль оказывалась ослъщительной. На самомъ дълъ передъ осадой онъ написалъ свое послъднее литературное произведеніе — Le Souper de Beaucaire, гдъ очень хвалебно отзывался о томъ же самомъ генералъ, а потомъ онъ командовалъ лишь артиллеріей фланга и въ современныхъ документахъ его имя упомянуто всего одивъ разъ. Производство въ генералы не соотвътствовало этимъ даннымъ, и нисколько не прославило имени Буонапарте. Даже въ слъдующемъ году отцы упрекали дътей, зачъмъ они состоятъ при никому невъдомомъ генералъ Буонапарте 15.

Дъло въ томъ, что чины отнюдь не зависъли отъ военнаго начальства. Представительное собраніе, засъдавшее въ Парижъ, упръвляло Франціей при помощи своихъ коммиссаровъ. При Тулонъ коммиссарами были—землякъ Буонапарте и братъ Робеспьера, въ эту эпоху всемогущаго диктатора. Буонапарте вступилъ съ ними въ дружескія отношенія, отдалъ имъ на просмотръ свой Souper de Beaucaire, вообще обнаружилъ большіе таланты на гражданскомъ поприщъ. Впослъдствіи, на островъ св. Елены, виновникомъ своей карьеры опъ называлъ третьяго коммиссара—Гаспарэна 16).

<sup>15)</sup> Levy. Napolèon intime. Paris 1893. p. 48.

<sup>«</sup>міръ вожій», № 1, январь.

Почему?-Отвътъ весьма характеренъ.

Все зависћио, конечно, отъ Робеспьера. Но девятое терми дора прекратило власть диктатора, погибъ и его братъ. Возникла Директорія—новые боги, и генералъ Бонапартъ заявилъ, что онъ также вонзилъ бы кинжалъ въ грудь тирана, т. е. младшаго Робоспьера... <sup>47</sup>).

Слишкомъ скорая и явная любезность по адресу новыхъ владыкъ. Но теперь уже Буонапарте не тоскуетъ о мѣщанскомъ счасть !:! Правда, ему живется по прежнему плохо: генеральскій чинъ не принесъ ему никакихъ матеріальныхъ благъ; напротивъ, пришлось даже посидѣть въ тюрьмѣ за старую дружбу съ якобинцами. Но зато сообразительный и наблюдательный корсиканецъ за два года много увидѣлъ и многому научился. Имъ по временамъ овладѣваетъ горькое раздумье, неугомонная натура требуетъ дѣятельности, вмѣсто Индіи, онъ теперь серьезно намѣренъ отправиться въ Турцію артиллерійскимъ инструкторомъ... Но почему же онъ ни за что не соглашается присоединиться къ войскамъ на французскихъ границахъ и упорно сидить въ Парижѣ, хотя за неповиновеніе его опять отставляютъ? Это, впрочемъ, пустая игра, и такъ думаетъ, очевидно, самъ преступникъ: иначе онъ не сталъ бы рисковать.

Онъ весь полонъ предчувствіями, а подчасъ—и вполнѣ опредѣленными планами. Его звѣзда начинаетъ всходить, и чѣмъ дальше, тѣмъ быстрѣй. Впослѣдствіи онъ говорилъ, что видитъ эту звѣзду даже въ полдень... Въ 1795 году она не была такъ ярка, но сплошной темной ночи уже не было надъ головой полуголоднаго, крайне невзрачнаго генерала.

Такъ его описываютъ и дамы, и мужчины. Онъ бродитъ по Парижу «неуклюжей и неровной походкой», его длинные волосы дурно напудрены, дурно причесаны; руки—худощавы и черны; перчатки онъ считаетъ лишнимъ расходомъ, сапоги дурно сшиты и дурно вычищены <sup>18</sup>).

Это-дамскія впечатльнія.

Для мужчинъ онъ— «молодой человъкъ съ худымъ и синеватымъ лицомъ, сгорбленный, хрупкій и бользненный».

Его видять нерідко въ пріемныхъ министровъ и депутатовъ Иногда онъ не входить къ нимъ, останавливается у двери, очевидно, стісняясь ролью просителя.

Естественно, подчасъ ему становится тяжело и горько. Тогда

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Письмо у Jung'a. O. C. II, 4451

<sup>18)</sup> M-me d'Abrantès I, 179.

Следовательно, и лишенія также сонъ?

Именно такова должна быть мысль молодого генерала. И иной быть не можеть. Послушайте, что онъ пишетъ брату здъсь же рядомъ съ пессимистическими изліяніями.

Вотъ когда ему пригодилась *Нован Элоиза*. Директорія ничѣмъ не уступаєть временамъ Людовика XV: ея удовольствія еще откровеннѣе и безконечно смѣшнѣе.

Буонапарте—ціломудренный, сдержанный, испытавшій нужду и всяческія заботы, является истиннымъ Іереміей среди новаго Вавилона.

Едва прошло шесть л'ыть со дня собранія генеральныхъ штатовъ—и какая перем'яна! Революціонный потокъ унесъ все выдающееся, сильное, даровитое, в'трующее. Одни покинули родину, другіе ушли ее защищать въ армію, третьи сложили головы на гильотинт, четвертые — затанли дыханіе и ступіевались со сцены. Въвоздух'в носятся усталость, разочарованіе и бол'я всего—жгучая жажда порядка и спокойствія во что бы то ни стало.

Воображеніе, перепуганное страшными событіями, смѣшиваетъ самыя разнородныя понятія ради спокойствія. Свобода звучитъ якобинствомъ, конституція—междоусобицей, народъ—терроромъ.

Посл'є паденія Робеспьера кровопролитіє во имя патріотивма и гражданской благонам'єренности прекратилось, но стесненное чувство, запуганность, тайная ненависть къ революціонной политик'є остались у вс'єхъ, кто дорожить жизнью и личнымъ благосостояніемъ. Можно было думать, что вулканъ притихъ только на время и съ часу на часъ должно посл'єдовать новое изверженіе.

И страхъ предъ будущими катастрофами вполнѣ естественъ и логиченъ. Годы революціи доказали, что значило практическое осуществленіе идеаловъ главнѣйшаго революціоннаго учителя—Руссо. Война во имя всеобщаго равенства была войной не только противъ старой Франціи, а противъ самой природы, противъ исконныхъ законовъ, управляющихъ жизнью нашей планеты. Реформы во имя античной республики, во имя народа-законодателя были самымъ безпощаднымъ нарушеніемъ историческихъ основъ французской исторіи и вопіющимъ насиліемъ надъ національнымъ и правственнымъ характеромъ французскаго народа.

Кто изъ десятковъ милліоновъ населенія вѣковой монархической страны могъ подойти подъ мѣрку древняго спартанца, и вчерашній вѣрноподданный короля и вассалъ своего сеньёра могъ ли сегодня, во мгновеніе ока, превратиться въ Брута и Катона? А между тъмъ, этого именно превращенія требовали самые пламенные и самые энергическіе преобразователи.

Очевидно, возникалъ деспотизмъ, неизмѣримо странинѣйшій и нетерпимѣйшій, чѣмъ королевская власть, и путь равенства и античной доблести ежеминутно готовъ былъ превратиться въ инквизиціонный застѣнокъ.

Терроръ это и доказалъ.

Въ высшей степени наивно смотръть на якобинцевъ, какъ на выродковъ человъческой природы, на кровожадныхъ звърей, совершавшихъ казни ради самихъ казней. Несомивно, жестокіе инстинкты въ эпоху смуть просыпаются у многихъ людей, въ мирное время, повидимому, безобидныхъ и уживчивыхъ. Но это—отдъльныя единицы, преступныя по натуръ. При терроръ, разумъется, подвизалось не мало такого сорта скрытыхъ преступниковъ, готовыхъ кандидатовъ на галеры, предававшихся дикимъ инстинктамъ подъ покровомъ патріотизма и независимо отъ какихъ бы то ни было теорій.

Но рядомъ съ ними дъйствовали патріоты совершенно другого закала. Изъ исторіи извъстно, что большинство жесточайшихъ инквизиторовъ лично были людьми добродътельными и высокопочтенными. Это безусловно признано новъйшей наукой, и между тъмъ, даже воображеніе содрогается отъ мукъ и казней еретиковъ!

Муки и казни совершались во имя искреннъйшаго убъжденія, во имя крайняго религіознаго идеализма, какъ его понимала римская перковь.

То же самое и съ якобинствомъ, только вмісто папскихъ буллъ, здісь повельвалъ Общественный договоръ, отнюдь не менье деспотическій и жестокій. Изъ этой злополучной книги самымъ догическимъ путемъ вытекала новая кровавая инквизиція и неограниченная власть одного человъка надъ личностью и жизнью другихъ людей.

Робеспьеръ и впосл'ядствіи генералъ Бонапартъ могли провозгласить себя диктаторами и первосвященниками, т. е. присвоить власть надъ сов'єстью, жизнью и собственнестью согражданъ, оставаясь вполн' в'єрными духу и буков философіи Руссо.

Женевскій фолософъ, представивъ идеальный строй республики, нарисоваль образъ законодателя. Это — по истинъ нъчто сверхестественное, демоническое въ образъ человъка. Законодатель—не поучаетъ и не доказываетъ, овъ изрекаетъ: «увлекаетъ безъ насилія и убъждаетъ безъ доказательствъ». Онъ можетъ измѣнить самую человъческую природу. У него—авторитетъ, неизмѣримо болье высокій, чѣмъ всь человъческія средства и силы.

Однимъ словомъ, если перевести это на историческій языкъ, предънами будетъ никто иной, какъ тотъ же римскій первосвященникъ, неотразимый, непогр'єпимый, недоступный.

Это-одинъ идеалъ всесовершеннаго деспота-законодателя.

Но у Руссо есть и другой, — *деспота-правителя*, и на этотъ разъ даже два идеала.

Во-первыхъ, вообще не всякое государство способно усвоить законы свободы, какъ ихъ понимаетъ Руссо: самъ авторъ знаетъ только одинъ народъ, предназначенный для этого счастья—корсиканцевъ. Другіе, следовательно, осуждены на рабство. Во-вторыхъ, идеальный порядокъ Обшественнаго договора, по мненію философа, возможенъ только въ очень небольшихъ государствахъ: только здёсь всё граждане могутъ быть законодателями и правителями,—чёмъ общирне страна, темъ энергичне должна бытъ властъ, а такою можетъ быть только власть одного человека. Наконецъ, Руссо решительно заявляетъ, что жить по его высшимъ идеямъ могутъ только воги.

Очевидный выводъ изъ всего этого—Франція не создана для идеаловъ философа — по всёмъ даннымъ: французы слишкомъ цивилизованны, ихъ государство слишкомъ велико и они, конечно, не боги. Остается власть одного правителя. Этого требуетъ исторія, нравственность и политическое состояніе французовъ, и всена основаніи сочиненія Руссо.

Дальше философъ подскажетъ и какова должна быть власть монарха. Это второй идеалъ—скорће религіозный, чћиъ политическій.

Руссо устанавливаетъ догматы гражданской религіи, и за нарушеніе ихъ грозитъ смертью. Догматы и судъ въ рукахъ все того же правителя. Опять, слѣдовательно, папа и притомъ эпохи глубокихъ среднихъ вѣковъ.

Вотъ Руссо—спеціально французскій, т. е. въ силу вещей возможный на почвѣ великой старой монархической державы.

И факты съ неумолимой логикой подтвердили эти выводы. Со дня сверженія Людовика XVI, съ каждымъ часомъ все выше и выше выросталь призракъ законодателя «Общественнаго договора», т. е. диктатора-первосвященника. Уже Робеспьеръ выполнять программу: учреждаль культъ Верховнаго Существа и направляль гильотину на всёхъ, кто, по его мнѣнію, нарушаль гражданскіе и религіозные догматы.

Робеспьеръ погибъ... Почему? Отнюдь не за свою тираннію п не потому, что его свергли свободомыслящіе и принципіальные республиканцы. Робеспьеру просто недоставало практическихъ тадантовъ правителя и главное— у него не было вооруженной силы. Впоследстви генерала Бонапарта будуть называть *Робеспъеромъ на лошади—Robespierre à cheval*—и это не только остроумно, но и совершенно справедливо съ политической точки зрёніи.

Робеспьеръ былъ созданъ силой обстоятельство, и онъ именно, а не другой, потому что онъ больше всёхъ обладалъ теоретическимъ фанатизмомъ и съ инквизиторской последовательностью проводилъ идеи учителя. Этого было довольно для пріобретенія власти, но для удержанія и утвержденія ея требовалось, помимо логическаго натиска, матеріальная сила подавлять чужія страсти и оберегать свое мёсто диктатора.

Тѣ же обстоятельства создали и генерала Бонапарта, и Наполеона I.

Мы знаемъ, — на счетъ Франціи у него не было никакого плана. По его словамъ, только вечеромъ послѣ сраженія при Лоди, т. е. во время итальянскаго похода, онъ окончательно созналъ, что надъ нимъ горитъ звѣзда могучей власти.

«Въ этотъ день я въ первый разъ взглянулъ на себя не какъ на простого генерала, а какъ на человѣка, призваннаго вліять на судьбу народа. Я видѣлъ себя на страницахъ исторіи».

Этотъ день десятое мая 1796 года. Рѣка Адда была Рубикономъ, по крайней мѣрѣ, для политическихъ плановъ Бонапарта.

Мы не знаемъ, въ какой день подобное преобразование совершилось съ Робеспьеромъ, но оно было,—это несомийнио.

Грозный диктаторъ явидся въ генеральные штаты скромнымъ, пугливымъ, даже трепещущимъ депутатомъ. Дома, въ своей провинціи, онъ, подобно Боунапарте, занимался литературой, зачитывался Руссо, писалъ весьма чувствительные мадригалы. Но въ палатъ его сначала никакъ не могли заставить говорить. Онъ сознавался, что чувствовалъ «дътскій страхъ» и прямо дрожалъ,— приближаясь къ трибунъ...

И этотъ смѣшной провинціаль въ какихъ-нибудь три года выростетъ въ неограниченнаго повелителя—и въ представительномъ собраніи, и въ парижскихъ предмѣстьяхъ!

Это—тоже звъзда, и въ своемъ родъ стоитъ бонапартовской. Правда, Робеспьеръ не носиль въ себъ задатковъ геніальнаго полководца, но онъ за то и не чувствоваль корсиканскаго презрительнаго равнодушія къ французской революціи. Его теоретическій азартъ на первое время сослужиль ему такую же службу, какъ и военные таланты Буонапарте.

Но важно не это собственно, а головокружительное возвышение людей, совершенно не имъющихъ въ виду этого возвышения и даже, повидимому, мало склонныхъ къ нему.

Личность является здёсь будто утлымъ челномъ, который подбрасывается на страшную высоту бушующимъ моремъ.

И мы видъли—это явленіе было совершенно естественнымъ даже по революціонной теоріи Руссо.

Еще естественные ово было по *практическим* условіямы революціонныхы событій.

Исторія французской революцін-цілая эпопея, подчась величественная и неизменью бурная и грозная. Но это только по событіямь, точн ве -- по стихійному размаху. Припомните личностей, иероевъ, — вы будете поражены несоответствиемъ людскихъ силъ величію событій. Пересмотрите списки депутатовъ всёхъ революціонныхъ собраній, вы и десятка не насчитаете сильныхъ оригинальныхъ именъ. Въ началъ Мирабо, потомъ нъкоторые жирондисты, наконецъ, Дантонъ-и только. И опять всиотритесь даже въ этихъ избранныхъ. Жирондисты - блестяще ораторы, но истинные герои слова, симпатичные, честные; все это отнюдь не довершаетъ политическаго дъятеля, да еще въ революцію. Мирабо-съ блескомъ краснорічія соединяеть волю, но у него ніть нравственнаго авторитета, его всё знають за одного изъвернейшихъ поклонниковъ эпикурейской моради, и притомъ въ самой необузданной форм'в. То же самое и Дантонъ: у этого даже неизвъстно, гдъ кончаются революціонные принципы и начинается простой разгуль широкой натуры.

Но даже и эти люди быстро гибнуть одинь за другимъ. Богиня равенства будто косой равняеть всё шероховатости на политической, общественной и даже литературной сценъ. На эшафоть или въ тюрьму идуть одновременно Верньо, Лавуазье, Коидорсе, Шенье. Остаются тъ, у кого головы не поднимаются выше самаго скромнаго уровня, кто не возбуждаеть даже вниманія, не только сильныхъ чувствъ.

Послѣ гибели Робеспьера остается одноцвѣтвая, дѣйствительно ровная толпа. Нѣтъ ни талантовъ, ни энергіи, нѣтъ даже реторическаго жара и театральной смѣлости,—типично-французскихъ добродѣтелей. Но что еще важнѣе, весь политическій интересъ сосредоточивается на одной органической потребности — жить сегодня въ полной увѣренности за завтрашній день. Жизнь, простой жизненный процессъ получаетъ вдругъ громадную цѣнность: будто общество, пережившее терроръ, вышло изъ тюрьмы на свѣтъ солнца.

Въ такомъ состоянии Буонапарте находитъ Парижъ, и его собственное положение несравненно выгоднъе робеспьеровскаго: вмъсто жирондистовъ и Дантона, предъ нимъ—Директорія.

Что она изъ себя представляла—пусть разскажеть самъ генераль, усердно странствовавшій по Парижу и посъщавшій салоны директоровъ

Онъ сообщаеть свои впечатланія брату Іосифу и, что въ высшей степени любопытно, о французахъ и ихъ столица онъ все время говоритъ, какъ объ иностранцахъ и города, совершенно ему чуждомъ. Часто къ общему пренебрежительному тону примъшивается легкій юморъ, на какой только способенъ сынъ Корсики.

«Ce grand peuple»... читаемъ мы, и невольно припоминаемъ любимую остроту по сю сторону Рейна «Cette grande nation!».

Буонапарте пораженъ роскопню парижанъ: это какой-то волшебный сонъ!

Въ Парижѣ сосредоточено все, что дѣлаетъ жизнь пріятной. Генераль, при всей серьезности своего положенія, не можетъ даже сосредоточиться... Женщины повсюду—въ театрахъ, на прогулкахъ, въ библіотекахъ, даже въ кабинетахъ ученыхъ. Мужчины только и бредятъ ими и живутъ для нихъ. Это—по истинѣ женское царство. О террорѣ всѣ забыли и думать, какъ о тяжеломъ сновидѣніи.

Буонапарте при видѣ этого блеска еще глубже долженъ чувствовать свои лишенія. Его поношенный мундиръ, испитое лицо и дикость манеръ невольно выдѣляють его изъ веселой беззаботной толпы. Что дѣлать? Остается пристать къ какому-нибудь убѣжищу и сдѣлать все возможное.

А возможно многое. «Этотъ великій народъ предается удовольствіямъ», и во всемъ Парижѣ, можетъ быть, одинъ только исключенный изъ службы генералъ вдумывается въ окружающую жизнь и рѣшаетъ задачи будущаго.

«Робеспьеръ погибъ, Баррасъ игралъ роль; надо же мнѣ было опереться на кого-нибудь и на что-нибудь».

Такъ выражался Наполеонъ много лътъ спустя.

И онъ нашелъ опору именно въ Баррасъ.

Мы слышали о «великомъ народѣ», каковы же были его правители? Три года назадъ, по мвѣнію Буонапарте, они являли изъ себя низкихъ интригановъ и безпринципныхъ эгоистовъ. Пропесся терроръ,—и на сценѣ пять «директоровъ».

Баррасъ—главный изънихъ— «не обладалъ совершенно ораторскимъ талантомъ, совсъмъ не былъ привыченъ къ работъ... Онъ сдълалъ свой домъ блестящимъ, имълъ охоту и проживалъ очень много... По выходъ изъ Директоріи у него осталось большое со стояніе. Онъ не скрывалъ этого... У него не было никакихъ опре дъленныхъ представленій объ общественномъ управленіи».

Другой директоръ мнилъ себя творцомъ новой религіи — теофилантропіи, мечталъ стать оффиціальнымъ первосвященникомъ. и Наполеонъ, много лъть спустя разсказывалъ о забавномъ ужинъ: «первосвященникъ» — угощалъ нашего генерала съ цълью превратить его въ апостола своей религіи... Самый достойный изъ директоровъ Карио — честный, талантливый военный администраторъ, но безъ широкой иниціативы, и одинаково усердно служившій при директоріи, консульствъ и имперіи.

Вообще — наибольшая добродѣтель, если только вообще директорамъ были свойственны добродѣтели—честность и аккуратность, и «никакого военнаго таланта», не забываетъ прибавить Наполеонъ по поводу одного изъ нихъ.

Но этого мало. Директоры немедленно по вступленіи въ должность, сділали себя посмішищемъ всего Парижа.

Значилась все-таки республика, оффиціальныя лица носили античные костюмы, даже дамы старались од ваться на манеръ олимпійскихъ богинь, и вдругъ директоры заводять у себя дворы по образцу Людовика XIV, устанавливають пріемные часы для стараго монархическаго дворянства, сторонятся республиканцевъ, бывшихъ своихъ товарищей, какъ людей дурного тона, требують отъ окружающихъ строжайшаго соблюденія этикета, какъ это всегда бываетъ съ мізцанами во дворянстві.

На всі подобныя затім требовались большія деньги, и на директоровъ налетаетъ рой разнаго рода хищниковъ: подрядчиковъ, поставщиковъ, биржевыхъ игроковъ и просто авантюристовъ. Міста продаются съ аукціона нисколько не хуже, чёмъ при старомъ порядкі, и для довершенія сходства—милыя красавицы заправляютъ милостями и политикой властителей.

Все это мы знаемъ отъ самого Наполеона <sup>20</sup>). М-те Сталь, полнѣйшая противоположность Буонапарте въ политическомъ и нравственномъ смыслѣ, разсказываетъ буквально то же самое, смѣется надъ королевскими замашками республиканскихъ правителей, краснорѣчиво описываетъ полное разстройство финансовъ и внутренняго управленія, рѣзко клеймитъ деспотизмъ новой республики <sup>21</sup>).

Чтобы однимъ словомъ изобразить принципъ и практику директорскихъ порядковъ, достаточно назвать — Фуше. Вывшій якобинецъ, судья Людовика XVI, теперь министръ полиціи, имъ онъ долго будетъ также при имперіи, перейдетъ и къ Людовику XVIII, т.-е. пройдетъ

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Mémorial. I, 669 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Oeuvres compl. Bruxelles 1830. XIII, 97, 147.

всв поприща отъ террора до бурбонской монархіи, и нигив ни на минуту не потеряется и не споткнется. Соперникомъ въ этомъ искусствъ у него будетъ только одинъ человъкъ-Талейранъ. Мы еще встрътимся съ этими господами. Пока подвизается со всею энергіей якобинца Фуше и жесточайшими и хитръйшими способами преследуетъ журналистику и литературу, въ одинъ день уничтожаеть одиннадцать газеть противоположныхъ направленій, по собственной охоть береть на себя цензуру театральныхъ пьесъ, первый открываеть гоненія на т-те Сталь, вообще усеріствуєть гораздо больше, чёмъ этого хотять сами правители. Такъ онъ будетъ работать всю жизнь, гдв только потребуется кругая расправа съ писателями, книгопродавцами, издателями, вообще съ мыслью и словомъ. И онъ найдеть себъ помощниковъ именю среди крайнихъ республиканцевъ. У Наполеона покорнъйшими слугами будуть сто тридцать одинь цареубійца, т.-е. члены со бранія, осудившаго Людовика XVI на смерть, а одинъ изъ самыхъ яростныхъ-Бареръ-примется строчить доносы, пасквили, панегирики за деньги изъ императорской полиціи.

На вопросъ, какъ Бареръ, при своемъ азартѣ, могъ уцѣлѣтъ во время революціи, Наполеонъ отвѣтитъ: по своему ничтожеству и безпринципности. Такой отвѣтъ—смертный и справедливый приговоръ надъ громаднымъ большинствомъ гражданъ-правителей послѣ террора <sup>22</sup>).

Развѣ послѣ этого генералъ Бонапартъ не имѣлъ основаній повторять свое любимое разсужденіе о политической и нравственной непригодности французовъ для свободы, и его мысль, будто революціонное поколѣніе производило или деспотовъ, или рабовъ—подтверждается всецѣло разсказами г-жи Сталь 23). Ея же никоимъ образомъ нельзя упрекнуть въ единомысліи со своимъ безпощаднымъ врагомъ.

На вершинахъ государства водворилась мутная вода и ловилъ здъсь рыбу, кто только хотълъ и могъ. Наполеонъ на островъ св. Елены разсказывалъ въ высшей степени знаменательный эпизодъ съ присяжнымъ авторомъ революціонныхъ конституцій, съ аббатомъ Сійэсомъ. Уже во время консульства законодатель и бывшій директоръ, оставшись вдвоемъ съ первымъ консуломъ въ залъ присутствія, указалъ ему таинственно на коммодъ, когда-то собственность Людовика XVI, и спросилъ, сколько, по его мнѣнію, стоитъ эта вещь? Бонапартъ не понималъ, тогда Сійэсъ отвъ

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Mémorial. II, 683.

<sup>23)</sup> Mémorial. II, 401.

тиль: въ комиодъ заперто 800,000 франковъ, и это только остатокъ отъ очень оригинальной кассы. Ее устроили директора и каждый бралъ изъ нея извъстную долю, выходя въ отставку. Теперь Сійэсъ предлагалъ подълить деньги между нимъ и Бонапартомъ. Консулъ отказался, и Сійэсъ поспѣшилъ взять себъ 600.000, а другому директору отдалъ всего 200.000. Этотъ обидълся, поднялъ-было вопросъ о передълежкъ, Бонапартъ принужденъ былъ предупредить: если дъло станетъ гласнымъ, онъ конфискуетъ ихъ добычу въ пользу казны <sup>24</sup>)...

Наполеонъ свое далеко не гражданское поведеніе, очевидно, считаль въ данномъ случать безупречнымъ: можно судить, на какомъ уровить стояла вообще республиканская нравственность при директоріи!

Существовала еще друдая сила — военная, армія, доблестно сражавшаяся на границахъ. Ей и предстояло рѣшить вопросъ не только о внѣшней, но и о внутренней участи Франціи. Буонапарте, наблюдая правительственные порядки и общественное настроеніе, совершенно логично пришелъ къ мысли: «Чтобы управлять— надо быть военнымъ; хорошо управляють только въ шпорахъ и сапогахъ»... И эта мысль не его открытіе. Уже не одинъ генераль пытался предвосхитить лавры пезаря, и еще въ то время, когда поручикъ Буонапарте читалъ Руссо и разсуждалъ о любви. Но плодъ пока не успълъ созрѣть: требовалось полнѣйшее опустошеніе въ рядахъ энергичныхъ дѣателей и паническій ужасъ предъякобинствомъ. Тогда оставалось, по собственному выраженію Наполеона, наклониться и подобрать на землѣ корону Франціи.

Повторится исторія, давно изв'єстная міру, со временъ римскихъ тріумвировъ. Буонапарте сначала ув'єнчаеть себя лаврами Марса, а потомъ на тотъ же в'єнокъ над'єнеть корону.

И лучшимъ помощникомъ его будетъ не кто иной, какъ Баррасъ—въ качествъ директора и любителя новъйшихъ Діанъ.

Первое мъсто среди этихъ богинь занимаетъ г-жа Тальенъ, извъстная міру и исторіи подъ именемъ Notre Dame de Thermidor. Въ сущности не Баррасъ директоръ, а эта красавица въ кисейномъ костюмъ, въ золотомъ поясъ, съ браслетами выше локтя, въ короткихъ, завитыхъ волосахъ бархатистаго отгънка, въ великолъпной ярко-красной кашемировой шали. Даже женщины не могутъ безъ восторга смотръть на новаго генія французской свободы. Помимо встхъ прелестей, геній одаренъ истинно ангельской добротой и всегда готовъ помочь ищущему...

<sup>24)</sup> Mém. I, 775-776.

Буонапарте и направиль всё свои военные и дипломатические таланты на этотъ пунктъ. Рёшивъ «опереться» на Барраса, генераль быстро вошель въ роль домашняго друга въ пышномъ салоне директора. Notre Dame звала его не иначе, какъ notre petite général: у нея оказались свои маленькие планы на молодого воина. Баррасъ имълъ, повидимому, всё резоны способствовать этимъ планамъ.

При г-жъ Тальенъ состояла въ качествъ подруги дама лътъ тридцати двухъ—трехъ, вдова недавно казненнаго генерала Богарнэ и только-что сама сидъвшая въ тюрьмъ, причемъ сынъ ея, будущій принцъ Евгеній, находился въ ученьи у столяра, а дочь, будущая королева голландская — у бѣлошвейки 25). Г-жа Богарнэ также «оперлась» на побъдителей Робеспьера, и опора оказалась необыкновенно практичной. Предъ нами письма вдовы: изъ нихъ мы узнаемъ, что Баррасъ не имълъ обыкновенія ей отказывать въ протекціяхъ и любезностяхъ, и будущая императрица, Жозефина, очевидно, раздѣляла съ г-жей Тальенъ высокое назначеніе—быть предстательницей за нуждающихся и несчастныхъ предъ Директоріей. Въ Царижъ на этотъ счетъ выражались гораздо откровеннѣе... Вообще Жозефина слыла оченъ доброй дамой, по лукавому выраженію брата Наполеона, Луціана.

Этотъ Луціанъ также бываль на вечерахъ Директоріи и видѣлъ обѣихъ подругъ: предъ г-жей Талльенъ Жозефина рѣшительно тускнѣла. Луціанъ, ослѣпленный «Калипсо» Барраса, едва замѣтилъ будущую родственницу. Она рѣшительно терялась въ блестящей свитѣ красавицъ, окружавшихъ директора. Правда, ея происхожденіе—креолки, сообщало ей нѣкоторую внѣшнюю оригинальность, особую нѣгу и грацію, но возрастъ и полнѣйшее нравственное ничтожество рѣшительно осуждали ее на задній планъ.

Генераль быль другого мивнія. Впоследствій онь самь очень подробно разсказываль о знакомстве съ Жозефиной, придавая исторій наивный романтическій характерь. Будто вдова вскружила ему голову похвалами его военнымь талантамь, Баррась это замётиль, предложиль свое сватовство, чтобы упрочить положеніе «одинокаго» генерала и снабдить его «аппломбомь».

Выходить, — Жозефина сама влюбилась въ Буонапарте, а тотъ горячо отозвался на ея страсть.

На самомъ дѣлѣ сватовство происходило совершенно иначе. Опять изъ тѣхъ же писемъ Жозефины мы узнаемъ, что она во-

<sup>25)</sup> Mém. I, 577.

герой современной легенды VIII. а 176
аленькаго все не любить «маленькаго генерала», лаже боится его военныхъ замащекъ и необыкновенныхъ всестороннихъ познаній.

Ла. быной Жозефинытенераль казался энциклопедистомы, --- тоты генераль, который, по свильтельству преданнъйшаго ему человька, не зналь основныхъ фактовъ французской исторіи лаже на тронѣ!.. 26). Но лізо объясняется просто.

Нфсколько леть спустя въ салоне перваго консула произошло песказанное событие. Одна изъ дамъ произнесла имя Шекспира и заявила, что читала небольшое сочинение Монтескье о римлянахъ. Бонапартъ воскликнулъ: «Чортъ возьми, да вы ученая женщина!..» Но больше всего смутиль публику Шекспирь. Героиня разсказываеть:

«Это длинное англійское имя, сорвавшееся у меня съ языка, произвело некоторую сенсацію на нашу галлерею эполеть, внимательную и безмольствующую... Какая эрудиція! Сколько дней миб пришлось мученіемъ искупать эффекть, произвеленный мною совсѣмъ нечаянно!. » <sup>27</sup>).

Послъ этого понятны изумленія Жозефины. Другой публикь, дъйствительно просвъщенной, ученость Бонапарта являлась совствиъ въ иномъ свътъ, хотя. - мы увидимъ ниже. - не было человъка, болье способнаго ко всякаго рода шарлатанству и эффекту.

Но все-таки не ученость и не страшные взоры генерала пообдили Жозефину. «Баррасъ, — пишетъ она, — завъряетъ, что если я выйду замужъ за генерала, онъ дастъ ему мъсто главнокомандующаго итальянской арміей».

Луціанъ съ своей стороны прибавляеть:

«Эта женщина... плънила моего брата на столько, что онъ желаетъ жениться на ней. Правда, Баррасъ беретъ на себя приданое, которое состоить въ санъ главнокомандующаго итальянской арміей».

Вотъ, следовательно, ключъ къ браку генерала Буонапарте и къ ръшительному шагу на его пезарскомъ пути.

У жениха были конкурренты, между прочимъ, изъ богатаго купечества. Шпага ръшила вопросъ въ пользу генерала.

Тринадцатаго вандемьера, т.-е. 4-го октября, Буонапарте, по приглашенію Барраса, пущками подавиль роялистское возстаніе; на слъдующий день, членъ представительнаго собранія, Фреронъ, давнишній другъ генерала и въ особенности его сестры Полины, чудной красавицы, заявиль о подвигь съ трибуны, Баррасъ так-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) C-te de Las Cases. Mém. II, 283.

<sup>27)</sup> М-те Ремюва. Ів., іюнь, 662.

же взываль о наградахь для Буонапарте, и вчерапній генераль не у діль, въ нісколько дней превращается въ главнокомандующаго внутренней арміей. Это происходить 25-го октября, а 27-го мы читаемь записочку Жозефины такого содержанія.

«Вы не являетесь больше взглянуть на любящую васъ подругу; вы ее совершенно покинули, вы неправы, потому что она нъжно къ вамъ привязана.

«Приходите завтра завтракать со мной; мнѣ нужно видѣть васъ и поговорить съ вами о вашихъ дѣлахъ.

«До свиданія, другъ мой. Обнимаю васъ.

Вдова Богарнэ».

Это слишкомъ сильно для человъка, уже два раза потерпъвшаго неудачу въ сватовствъ. Искушенный супружескимъ счастьемъ Іосифа съ дочерью мыльнаго торговца, онъ адресовался къ сестръ его жены, и быль отвергнуть. Потомъ въ Парижъ, ища солиднаго положенія и «аппломба», сдёлаль предложеніе г-жё Пермонъ, вдовъ, знакомой ему еще съ Корсики. Но ему заявили, что неудобно дамъ выходить замужъ за молодого человъка, годнаго ей въ сыновья... Да, дъйствительно, женщины «не баловали» будущаго цезаря, и мы легко въримъ, что партія съ Жозефиной, бывшей супругой маркиза и очень важнаго революціоннаго діятеля, льстила его самолюбію помимо «приданаго». Съ другой стороны, день вандемьера обнаружиль очень важное обстоятельство: у республики не оказалось въ столипъ ни одного способнаго и надежнаго генерала. Гражданскіе принципы столь же были сомнительны и подъ военными мундирами, какъ и подъ римскими тогами. Самымъ върнымъ защитникомъ порядка являлся опальный генераль, и сколько времени назадъ едва избъгшій военнаго суда. Измёны республике эрели въ Париже. Даже въ сердцахъ героевъ, бившихся на границахъ, было несравненно болже военнаго мужества и французскаго патріотизма, - чімъ стойкихъ республиканскихъ чувствъ. У республики не было граждань, хотя у Франціи были храбрые воины, а въ Парижіз-нісколько конституцій и множество законолателей. Буонапарте столь же легко досталась побъда надъ генералами и солдатами, какъ и надъ блузниками 4-го октября.

И обратите вниманіе—какая поб'єда и какими средствами!

Седьмого марта Буонапарте быль утверждень главнокомандующимь итальянской арміей, девятаго произошла его свадьба по странному документу. Получая генеральство отъ якобинцевъ, Буонапарте заявиль себя non noble, хотя въ военную Бріенискую школу онь могь поступить только какъ noble и это было удостовърено документомъ. Теперь онъ указывалъ другой день своего рожденія—7-е февраля 1768 года. Невъста уменьшила свой возрасть, по крайней мъръ, на пять лътъ, подчистивъ цифру въ метрическомъ свидътельствъ. Но зато въ брачной бумагъ Буонапарте превращался теперь въ Бонапарта, дълалъ уступку французскому языку и въ письмъ къ Директоріи новый главнокомандующій говорилъ о своемъ бракъ: «это новая связь, привязывающая меня къ отечеству, это лишній залогь моей твердой ръшимости видъть мое счастье только въ республикъ».

Salut et fraternité.

Не лишена наивности эта стремительная поспѣпіность, по случаю свадьбы, завѣрять отечество и республику въ вѣрности. Тому, кто чувствоваль бы себя французомъ по природѣ и республиканцемъ по убѣжденіямъ, врядъ ли пришла бы на умъ подобная идея.

Два дня спустя, счастливый мужъ летѣлъ къ итальянской арміи. По любопытной игрѣ судьбы, для галльскаго цезаря Италія должна была сыграть ту самую роль, какую Галлія когда-то сыграла для итальянскаго.

Ив. Ивановъ.

(Продолжение слыдуеть).

# ИЗЪ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ МЕЛКИХЪ НАРОДНОСТЕЙ.

I.

### Чешская школьная Матица.

Если вамъ, читатель, придется побывать въ Прагѣ или въ какомъ-нибудь другомъ чешскомъ городѣ, то ваше вниманіе будетъ непремѣнно привлечено слѣдующимъ характернымъ обстоятельствомъ. Повсюду—въ ресторанахъ, кофейняхъ, кондитерскихъ, всякихъ магазинахъ, разъ только ихъ хозяинъ чехъ,—вы увидите висящій на самомъ видномъ мѣстѣ, оправленный въ изящную раму, большой листъ бумаги, снабженный какой-то надписью и украшенный виньетками и орнаментаціей въ чешскомъ стилѣ.

Когда вы обратитесь къ владѣльцу одного изъ такихъ заведеній съ вопросомъ, что обозначаеть эта бумага, то замѣтите, что онъ обиженъ вашимъ невѣжествомъ. Онъ окинетъ васъ съ головы до ногъ презрительнымъ взглядомъ и, только убѣдившись, что вы иностранецъ, отвѣтитъ, горделиво пріосаниваясь:

— Это дипломъ «Чешской школьной Матицы»! Всякій, кто собереть на «Матицу» сто гульденовъ, получаеть такой дипломъ...

Не успѣли вы еще оправиться отъ канфуза, какъ онъ ужъ протягиваетъ вамъ красную копилку, предлагая пожертвовать пару крейцеровъ «на Матицу».

Вы опускаете въ копилку нѣсколько медкихъ монетъ и стараетесь узнать, что представляетъ эта «Матица», въ пользу которой собирается, повидимому, столько денегъ. Когда вы узнаете, что такое «Чешская школьная Матица», какой характеръ имѣетъ ея дѣятельность, какова ея роль въ жизни чешскаго народа и каковы ея заслуги — вы поймете, что гордость, съ которой говоритъ о ней каждый чехъ вовсе не лишена основанія.

Судьба не благопріятствовала чешскому народу въ его исторической жизни. Уже въ XV столітіи его начинають постигать

бъдствія, которыя надолго затормозили правильный ходъ его культурнаго развитія. Білогорское пораженіе 1620 г. нанесло чехамъ страшный ударъ, отъ котораго они до сихъ поръ еще не смогли совершенно оправиться. Все чешское дворянство или погиоло, или принуждено было покинуть родной край. Его мъсто заняли нъмецкіе феодалы, появившіеся въ Чехіи витьсть съ эрцгерцогомъ австрійскимъ Фердинандомъ, который овладёль наслёдіемъ Пшемыславичей. Болбе тридцати тысячъ чешскихъ семействъ покинуло Чехію, а ихъ мфсто заняли отовсюду нахлынувшіе нфицы. Всякія проявленія культурной діятельности чеховь были убиты. Тридцатильтняя война окончательно уничтожила благосостояніе чешской земли, а ея населеніе уменьшилось съ 2.000,000 до 700.000! Чехія была отдана въ жертву німецкимъ чиновникамъ и ісачитамъ, которые дълали все, чтобы уничтожить и самую память о томъ, что въ земляхъ короны св. Вацлава жилъ когда-то высококультурный чешскій пародъ. Еженедізьно на площадяхъ чешскихъ городовъ пылали яркіе костры. Это ісауиты жели чешскія книжки. Чешскіе города переполнились нізмцами, такъ что и ть немногіе чехи, которые упальли отъ всякихъ погромовъ, въ концъ концовъ онъмечились...

Къ концу XVIII сталътія ни чешскихъ дворянъ, ни чешскаго мъщанства, ни чешскаго образованнаго класса не существовало. Чешскую національность сохранилъ только крестьянинъ, на котораго высшіе классы смотръли, какъ на рабочій скотъ, и котораго, поэтому, и не старались германизировать.

Однако, наступило время, когда и мужикъ былъ признанъ человъкомъ. Реформы Іосифа II призвали къ самостоятельной жизни и чешскаго крестьянина. И вотъ, изъ среды крестьянства выходятъ люди, которые начинаютъ работать на поприщѣ родной культуры, начинаютъ развивать чешскую литературу, естественный ходъ развитія которой былъ прерванъ жестокой рукой историческихъ событій; мало-по-малу появляется чешскій образованный классъ, который, не теряя связи съ роднымъ народомъ, готовитъ для него лучшую будущность...

Здѣсь не мѣсто передавать исторію чешскаго возрожденія, описывать, какимъ образомъ народъ, котораго не только враги, но и друзья приговорили къ смерти \*), пробудился къ новой жизни и занимаетъ въ настоящее время одно изъ первыхъ мѣстъ среди

<sup>\*)</sup> Такъ, напр., извъстный аббатъ Іосифъ Добровскій занимался филологическими изслідованіями чешскаго языка только съ тою цілью, чтобы коть какая-нибудь память осталась объ языкі, обре ченномъ, по его мийнію, на вімную погибель.

культурныхъ членовъ европейской семьи народовъ. Чешскій народъ возродился; однако, ему уже никогда не залічить тіхть тяжелыхъ ранъ, которыя ему нанесла трехсотлітняя неволя!

Если мы возьмемъ въ руки этнографическую карту некогда чисто-чешскихъ провинцій: Чехіи, Моравіи и Силезіи, — мы сразу же увидимъ, каковъ результатъ въкового преобладанія нъмпевъ. а выботь съ тъмъ поймемъ, какой опасности полвергается чешскій народъ еще и въ настоящее время. Німцы оттіснили его отъ горъ, лишая его такимъ образомъ естественныхъ границъ. Нъмецкій элементь окружаеть чеховь съ трехъ сторонъ. Только на востокъ (гдъ чехи соприкасаются съ поляками и словаками), имъ не угрожаеть денаціонализація. Нёмецкое море все подвигается. Оно уже залило совершенно чешскую часть Силезіи (опавское княжество) и готовится отръзать Моравію оть собственной Чехіи. Нъмпы идутъ впередъ во всеоружіи германской культуры. обладая всёми ея могущественными средствами борьбы: печатью. школой, литературой. Нёмецкій элементь подвигается со всёхъ сторонъ, стараясь поглотить и уничтожить самый западный форпость славянского міра.

Чтобы бороться успашно съ такимъ врагомъ, нужно было употребить та же средства, которыми онъ былъ силенъ, т.-е. съ врагомъ, побивающимъ своей культурой, нужно было бороться культурными средствами, — литературой, печатью, школой.

Вотъ въ этой-то культурной борьбѣ «Общество школьной Матицы» и играетъ выдающуюся, есля не главную, роль.

Нѣмцы употребляють всѣ средства, чтобы германизировать чешскій народъ. При нѣмецкихъ школахъ существують спеціальныя стипендіи для дѣтей чешскихъ родителей. Чешскія дѣти изъ бѣдныхъ семей, посѣщающія нѣмецкую школу, получають даромъ завтракъ и обѣдъ, одежду, обувь, книжки и всѣ учебныя пособія. Для нихъ устраиваются елки и базары на Рождество, гулянья и увеселительныя экскурсіи во время каникулъ и т. д.

Фабрикантъ - нѣмецъ, нанимая чешскаго рабочаго, нерѣдко ставитъ ему въ условіе, чтобы его дѣти посѣщали не чешскую, а нѣмецкую школу. Зажиточный нѣмецъ всегда заботится о томъ, чтобы дѣти его чешской прислуги не попали въ чешскую школу. А такъ какъ нѣмцы въ Чехіи по большей части люди зажиточные, и, кромѣ того, пользующіеся всякою поддержкою со стороны австрійскаго правительства, то парализировать ихъ дѣятельность крайне трудно.

Нужно было противодъйствовать имъ въ границахъ возможности, т.-е. слъдовало постараться, чтобы вездъ, гдъ чехамъ угро-

жаеть опасность денаціонализаціи, существовали чешскія школы; чтобы родители, желающіе и могущіе посылать своихъ дётей въ чешскую школу, не были принуждены отдавать ихъ въ нёмецкую, за неимёніемъ первой \*). Поэтому, нужно было позаботиться, чтобы вездё на окраинахъ чешской этнографической территоріи, затёмъ въ городахъ и селахъ, въ которыхъ чехи представляютъ меньшинство и поэтому не могутъ требовать постройки собственной школы на общественныя средства, — были основаны чешскія школы, которыя предохраняли бы чешскихъ дётей отъ онёмеченія.

Вотъ этой-то цѣлью и задялось «Общество чешской школьной Матицы», основанное въ 1880 году по иниціативѣ нѣсколькихъ чешскихъ учителей гимназіи.

«Общество чепіской пікольной Матицы», начиная свою діятельность, было уб'єждено, что весь чешскій народъ придеть ему на помощь, и оно не опіиблось. Въ теченіе первыхъ пяти літть своего существованія «Общество» собрало 804.000 гульденовъ. Доходъ одного пятаго года равнялся 149.794 гульденамъ. Этотъ капиталъ былъ употребленъ на содержаніе тридцати трехъ дітскихъ пріютовъ, двадцати трехъ школъ и двухъ гимназій, причемъ педагогическій персоналъ, занимающійся въ школахъ «Общества», состояль изъ ста пятидесяти трехъ лицъ.

По м'єр'є развитія д'євтельности «Матицы», ея доходы постоявно увеличивались. Вм'єст'є съ т'ємъ увеличивались и расходы.

Въ 1890 году «Матица» праздновала десятилътною годовщину своего основанія. Общая сумма собранныхъ въ теченіе этихъ десятилъть денегъ равнялась 1.578.685 гульд., расходъ же дошелъ до 1.367.800 гул. Въ одиннадцатомъ году своего существованія «Матица» содержала одну гимназію, тридцать три народныхъ школы и тридцать три дътскихъ пріюта. Одна гимназія и пятнадцать народныхъ школъ, основанныхъ «Матицей», перешли въ въдъніе министерства народнаго просвъщенія \*\*), а семь школъ приняли подъ свое покровительство другія благотворительныя учрежденія. Учительскій персоналъ «Матицы» достигь двухсотъ пятнадцати человъкъ.

До 1895 года «Общество» собрало болбе 2.500.000 гульденовъ, а число его членовъ равняется въ настоящее время 25.000.

<sup>\*)</sup> Въ Чехін, какъ и во всёхъ западно-европейскихъ странахъ, посъщеніе шкодъ обязательно для каждаго ребенка.

<sup>\*\*)</sup> Въ Австріи можно требовать, чтобы министерство народнаго просвъщенія приняло на свой счеть частную школу, если окажется, что она необходима населенію, т.-е. посёщается узаконеннымъ числомъ учениковь.

Если мы вспомнимъ, что всѣхъ чеховъ по самой оптимисти ческой чешской статистикѣ немногимъ болѣе пяти милліоновъ, что чехи не имѣютъ ни богатыхъ аристократовъ, ни крупныхъ землевладѣльцевъ, то намъ невольно придетъ въ голову вопросъ, откуда же почерпаетъ «Матица» такія громадныя суммы на удовлетвореніе своихъ потребностей?

Только познакомившись ближе съ чешской жизнью, съ готовностью чеха пожертвовать посл'єдній крейцеръ на всякое національное учрежденіе, мы поймемъ, на какія средства содержится «Общество чешской школьной Матицы».

«Школьная Матица»—это учрежденіе общенаціональное, лишенное всякой партійной окраски. И консервативный старочехъ, и либеральный младочехъ, и клерикалъ, и соціалъ-демократъ одинаково заботятся объ интересахъ дорогой для каждаго чешскаго сердца «Матицы». Не слідуетъ думать, чтобы «Матицу» поддерживалъ только интеллигентный слой чешскаго общества. Успіххъ этого учрежденія принимается близко къ сердцу каждымъ чехомъ, чімъ бы онъ ни занимался, къ какой бы сфері онъ ни принадлежалъ. На «Матицу» даютъ средства и ремесленники, и рабочіе, и крестьяне. Особенно много жертвуютъ именно послідніе \*).

И покидая свою отчизну, эмигрируя изт. Чехіи, чехъ не забываетъ свою «Матицу». Ежегодно получаетъ она тысячи гульденовъ изъ Америки, Австраліи, Россіи, Лондона, Вѣны и другихъ мѣстностей, гдѣ живутъ чешскіе переселенцы.

Чеха, не пожертвовавшаго ничего въ пользу «Матицы», трудно представить себѣ. Нѣтъ буквально ни одного чеха, нѣтъ ни одного чешскаго учрежденія, которое не считало бы своимъ долгомъ поддерживать «Матицу». «Матицу» субсидируетъ и пражскій ландтагъ, и всѣ городскія думы, въ которыхъ большинство гласныхъ чехи, и всякіе чешскіе банки, сберегательныя кассы и т. п. учрежденія. Нѣтъ ни одного публичнаго или частнаго, семейнаго торжества, которое не принесло бы «Матицѣ» извѣстнаго дохода.

Чехи пользуются всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы увеличить фондъ ея. На всёхъ митингахъ, общественныхъ собраніяхъ и т. д. кто-нибудь изъ присутствующихъ добровольно принимаетъ на себя роль сборщика. По окончаніи любой политической сходки, вы непремённо наткнетесь у выхода на господина, который протягивлетъ вамъ шляцу, говоря:

<sup>•)</sup> Чешскій крестьянинъ стоить въ культурномъ отношевіи очень высоко. Между чешскими крестьянами почти нѣтъ безграмотныхъ. Почти всѣ они выписываютъ газеты и журналы, и спеціальная народная литература уже потеряла въ Чехін raison d'être.

— На «Матицу».

На балахъ, раутахъ и т. д. собирають пожертвованія дамы. Н'івкоторые способы соора пожертвованій на «Матицу» д'ялають честь изобр'ятательности чеховъ.

Вы сидите, напр., въ какомъ-нибудь ресторант и наблюдаете слъдующую сцену. Изъ компаніи, расположившейся за однимъ изъ столовъ, встаетъ кто-нибудь и, поднимая кверху сигару, заявляетъ:

— Продается сигара съ публичнаго торга на «Матичку»! Ціна два крейпера; кто больше?

На минуту все въ ресторанъ затихаетъ, а затъмъ въ разныхъ углахъ зала раздаются крики:

- -- Три!
- Четыре!
- -- Пяты! и т. д.

Владівлець сигары переходить отъ стола къ столу, собирал въ шляпу крейцеры. Аукціонъ продолжается, обыкновенно, довольно долго, публикой овладівлеть увлеченіе, и, наконець, ктонибудь получаеть грошовую сигару, ціна которой успіла, между тімь, дойти до двухъ-трехъ гульденовъ. Вырученныя отъ аукціона деньги съ надписью «На школьную Матицу» опускаются въ кружку, какихъ десятки тысячъ разбросаны по разнымъ чешскимъ общественнымъ учрежденіямъ и торговымъ заведеніямъ Чехіи, Моравіи и Силезіи.

Не считая правильных взносовъ членовъ, «Матица» получаетъ ежегодно большое количество пожертвованій по нѣскольку сотенъ гульденовъ.

Въ жизни каждаго интеллигентнаго чеха существуетъ масса случаевъ, которые ознаменовываются обязательными пожертвованіями въ пользу «Школьной Матицы». Это начинается чуть ли не съ самаго появленія чеха на свѣтъ. На его крестинахъ, обыкновенно, собирается между гостями извѣстная сумма, которую отправляютъ въ канцелярію «Матицы». Когда ребенокъ-чехъ поступаетъ въ школу,—его родители, желая ознаменовать этотъ торжественный фактъ его жизни, жертвуютъ на «Матицу» нѣсколько гульденовъ. Переходя изъ класса въ классъ, ученики собираютъ изъ своихъ сбереженій (стоившихъ иногда не одного недоъденнаго завтрака) небольшую сумму на «Матицу».

Во многихъ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ ученики собирали въ теченіе года столько денегъ, что могли получить дипломъ «основателей», выдаваемый каждому, кто пожертвовалъ minimum сто гульденовъ. Такой дипломъ вѣшали, обыкновенно, въ классѣ, и онъ переходилъ изь класса въ классъ вмѣстѣ съ учениками, при чемъ каждый годъ прибавлялось по одному новому диплому. Въ настоящее врем: правительствомъ запрещено ученикамъ собирать пожертвованія въ пользу «Матицы». Теперь только оканчивающіе гимназію и получающіе аттестатъ зрілости сразу собирають нісколько десятковъ гульденовъ. Въ младпихъ классахъ эти пожертвованія собираются тайно, причемъ запрещеніе, какъ это обыкновенно бываеть, только усиливаеть агитацію въ пользу «Матипы».

Молодой человъкъ, заказывая визитныя карточки, печатаетъ ихъ на спеціальныхъ картонныхъ листкахъ, украшенныхъ эмбле мой «Матицы» и издаваемыхъ ею же. Доходъ отъ продажи этихъ карточекъ идетъ въ пользу «Матицы».

Такъ какъ «Матица» издаетъ свою спеціальную почтовую бумагу и конверты, то и любовныя записочки молодежи обоего пола приносятъ нѣкоторый доходъ національному учрежденію.

Женясь, чехъ разсылаеть приглашенія на свадьбу, отпечатанныя опять-таки на бланкахъ, издаваемыхъ «Матицей». Во время свадебнаго пира гости собираютъ деньги для пріобрѣтенія т. н. «свадебнаго матичнаго диплома», который долженъ украшать гостиную новобрачныхъ.

Даже смерть чеха приносить «Матицѣ» доходъ. Во-первыхъ, почти каждый чехъ отказываетъ въ своемъ завъщании какуюнибудь, хотя бы небольшую, сумму въ пользу «Школьной Матицы». Затъмъ, многіе вънки, которые родственники, друзья и зкакомые покойника возлагаютъ на его гробъ, изящно сдѣланы изъбълыхъ билетиковъ, продаваемыхъ «Матицей», перемѣшанныхъсъ зелеными листьями.

Очень часто при процессахъ тяжущіеся, желая покончить дёло миромъ, жертвуютъ по нёскольку гульденовъ въ пользу «Матицы». Выручкой отъ проигранныхъ пари, въ большинств случаевъ, пользуется та же «Школьная Матица». Иногда адвокаты, защищая какое-нибудь дёло, отдаютъ гонораръ «Матицв». То же самое дёлаютъ и врачи.

Въ окнѣ канцеляріи «Матицы» въ Прагії, по Фердинандовой улицѣ (пражскій Невскій), существуетъ отверстіе, въ которое опускаются доброхотныя пожертвованія. Это окно приноситъ въ иной місяцъ по нѣскольку сотъ гульденовъ дохода.

У нѣкоторыхъ чеховъ собираніе пожертвованій въ пользу «Матицы» переходить въ какую-то манію.

Во всей Чехіи пользуется большой популярностью пражскій ресторанъ, изв'єстный подъ названіемъ «U Fleku». Въ этомъ ресторанъ ежедневно собирается громадная масса посътителей, принадлежащихъ къ самымъ различнымъ слоямъ чешскаго общества,

начиная съ профессоровъ университета и литераторовъ и кончая студентами, ремесленниками и торговцами. Между ежедневными посътителями ресторана «U Fleku» одно изъ первыхъ мъстъ занимаетъ сапожникъ Билекъ. Каждый вечеръ встрътите вы его тамъ сидящимъ за кружкой пильзнера, покуривающимъ сигару и весело болтающимъ съ пріятелями.

Съ наступленіемъ девяти часовъ Билекъ поднимается со своего мѣста, беретъ подносъ и отправляется обходить гостей. Онъ останавливается передъ каждымъ изъ нихъ,—все одно, знакомъ ли опъ съ нимъ или нѣтъ, — протягивая ему подносъ. Каждый посътитель даетъ minimum одинъ крейцеръ и, спустя десять минутъ, Билекъ возвращается на свое мѣсто, считаетъ собравные крейцеры и передаетъ ихъ въ кассу, ключи отъ которой хранятся у двоихъ изъ гостей, ежедневно у другихъ.

Повторяя свой обходъ каждый день, сапожникъ Билекъ собраль уже такимъ образомъ болъе пятнадиати тысячъ гульденовъ.

Почти каждый чешскій авторъ, издавая свои произведенія, считаетъ прямой обязанностью пожертвовать въ пользу «Школьной Матицы» нъсколько, а иногда и нъсколько десятковъ экземпляровъ. «Матица» продаетъ ихъ, а вырученныя деньги идуть въ ея кассу. Кромътого, въ Чехіи появляется много книжекъ и брошюръ, чистая прибыль отъ продажи которыхъ идетъ въ пользу «Школьной Матицы».

Сама «Матица» продаеть, кром'в бумаги, конвертовь и визитныхъ карточекъ, еще и спички посредствомъ автоматовъ, разставленныхъ по площадямъ, улицамъ и въ садахъ Праги и другихъ чешскихъ городовъ. Въ пользу «Матицы» идетъ весь доходъ съ пражскаго катка.

Чешскій фибриканть и торговець старается получить отъ «Матицы» такъ называемую привилегію. Привилегія эта состоить въ томъ, что они имѣютъ право снабдить свой товаръ подписью: «въ пользу чешской школьной Матицы». Хотя промышленникъ и долженъ заплатить «Матицѣ» за пріобрѣтеніе такой привилегіи иногда довольно значительную сумму, однако, онъ ничего не теряеть и даже еще выигрываетъ, потому что каждый чехъ съ большей охотой покупаетъ товаръ, снабженный подобной подписью.

Большой доходъ приносять «Матиць» ежегодно устраиваемые въ ея пользу театральныя представленія, концерты, лекціи, балы, рауты, маскарады, базары, загородныя экскурсіи съ музыкой, лоттереи и т. д.

Ежегодно, 28 сентября, въ день смерти покровителя чешскаго народа св. Вацлава, по всей Чехіи собираются усиленно пожер-

твованія на такъ называемый «святовацлавскій даръ Матиц'ь» До сихъ поръ въ этотъ день собрано бол'ве ста тысячъ гульденовъ. Дв'є чешскія національные выставки — такъ называемая юбилейная 1891 года и этнографическая—1895 г. не мало сод'єйствовали увеличенію капиталовъ «Школьной Матицы».

Въ различныхъ пунктахъ этихъ выставокъ помѣщались большія красивыя стеклянныя копилки «Матицы», куда посѣтители опускали деньги. Любопытно, что въ этихъ копилкахъ появлялись рядомъ съ деньгами и лотерейные билеты и даже серьги, кольца, броши и браслеты. На этнографической выставкѣ былъ построенъ спеціальный павильонъ, въ которомъ любопытные посѣтители могли видѣть милліонъ крейцеровъ, сложенный изъ однихъ крейцеровыхъ монетъ. Плата за входъ въ этотъ павильонъ пила въ пользу «Матицы».

Прі в заманніе на выставку депутаты отъ различных в чешских городовъ привозили съ собою иногда значительныя суммы на «Матицу».

Одно время «Школьная Матица» издавала свой спеціальный календарь подъ редакціей двухъ самыхъ выдающихся чешскихъ поэтовъ: Ярослава Врхлицкаго и Святополка Чеха.

Opганомъ «Матицы» является мѣсячникъ «Viestnik ustrzedni Matice Szkolske», въ которомъ печатается отчетъ о дѣятельности этого общества и распредѣленіи получаемыхъ ею пожертвованій.

Дъятельность «Школьной Матицы» развивается съ каждымъ годомъ, и нъмцы сами сознаются, что имъ невозможно съ ней бороться \*). Подъ вліяніемъ «Матицы» и галиційскіе поляки основали подобное общество, которое вътеченіе трехлѣтняго своего существованія собрало болье 70.000 капитала, основало само нѣсколько школь, помогло нѣсколькимъ десяткамъ сельскихъ общинъ построить школы и, такимъ образомъ, противодъйствуетъ германизаціи польскихъ дѣтей въ Силезіи и западной части Галипіи.

Л. Василевскій.

<sup>\*) (&#</sup>x27;M. Mittheilungen des Deutshen Schulvereines. Wien. 1894.

## РАЗВИТІЕ ПРОФЕССІИ.

Перев. съ англійскаго Т. К-ль.

#### Введеніе.

Трудно указать черты, общія всімъ профессіональнымъ группамъ и въ то же время отличающія ихъ отъ прочихъ группъ, на какія распадается общество. Намъ будетъ легче составить себъ объ этомъ правильное представленіе, когда мы разсмотримъ функціи данныхъ группъ при самомъ ихъ возникновеніи.

Вст онт въ томъ или другомъ отношении поддерживаютъ жизнь общества и его членовъ; поддержание жизни общества—организма безсознательнаго, ссть первая ближайшая цтль ихъ, или, лучше сказать, средство къ достижению дальнъшей цтли—поддержания жизни отдъльныхъ членовъ общества—организмовъ сознательныхъ.

Первая функція и по времени, и по значенію ея есть охраненіе племенной или напіональной жизни-защита общества отъ нападенія враговъ. Для достиженія этой пфли возникаеть прежде всего дійствій необходимо для успілинаго веденія войны, что обусловливаеть повиновеніе военачальнику или предводителю. Когда, посл'ь побъды, временный предводитель превращается въ постояннаго вождя, внутренняя жизнь общества получаеть такое устройство, которое отвъчаетъ цълямъ войны. Вследъ за обезпечениемъ отъ вевшнихъ враговъ, являются заботы о защитв гражданъ другъ отъ друга. Законы, устанавливаемые первоначально побъдоноснымъ предводителемъ, получаютъ послъ его смерти еще большую силу, какъ внушенія, приписываемыя его духу. Такимъ образомъ, къ власти живого короля и его слугъ присоединяется мало-по-малу власть умершаго короля и его слугъ. Одновременно съ увеличеніемъ средствъ охраненія и упорядоченія жизни растуть и средства поддержанія ея. Сначала пища, одежда и жилище добываются каждымъ для себя, затъмъ они становятся предметомъ обивна и вийсть съ этимъ развивается рядъ мъръ, которыя значительно облегчають матеріальное обезпеченіе всёхь членовь общества. Въ чемъ же должна состоять дальнъйшая работа общества, послъ того какъ достигнуты безопасность, порядокъ и матеріальное обезпеченіе жизни? Она должна состоять въ расширеніи жизни, и дѣйствительно, къ этому стремятся всв вообще профессіи. Очевидно, когда докторъ утоляетъ боль, вправляетъ вывихнутые члены, излачиваетъ болавнь и предотвращаетъ преждевременную смерть, онъ увеличиваетъ сумму жизни. Музыкальные композиторы и исполнители, а также преподаватели музыки и танцовъ увеличиваютъ наши эмоціи и такимъ образомъ увеличиваютъ интенсивность жизни. Поэты эпическіе, лирическіе и драматическіе, также какъ в актеры, вызывають каждый по своему пріятныя ощущенія и, слідовательно, увеличивають интенсивность жизни. Историкъ и литераторъ отчасти вліяють на насъ своими произведеніями, а главное, возбуждаютъ въ насъ интересъ сообщаемыми фактами или создаваемыми образами и такимъ путемъ вызывають подъемъ духа, сабдовательно-увеличивають интенсивность жизни. Хотя мы не можемъ сказать про юристовъ, что они идутъ непосредственно къ той же ціли, но и они, помогая гражданамъ защищаться противъ незаконныхъ посягательствъ, содъйствуютъ ихъ благополучію, а следовательно, увеличиваютъ интенсивность жизни. Различныя приміненія къ практикі научныхъ открытій, разнообразные умственные интересы, которые возбуждаетъ человъкъ науки, и всеобщее просв'ящение, которому онъ содействуетъ, все это служитъ къ увеличенію жизни. Учитель, сообщая знанія или занимаясь воспитаніемъ своего ученика, дъдаеть его болье способнымъ исполнять ту или другую работу и успъшно бороться за свое существованіе, и въ то же время онъ открываеть ему возможность пользоваться разнообразными наслажденіями, - въ обоихъ случаяхъ онъ увеличиваетъ интенсивность его жизни. Наконецъ, всякій, кто занимается пластическими искусствами-живописецъ, скульпторъ и архитекторъ-возбуждаетъ своими произведеніями пріятныя ощущенія эстетическаго характера, т. е. увеличиваетъ интенсивность жизни.

Какимъ же путемъ возникаютъ всѣ эти профессіи? Изъ какой первичной соціальной ткани дифференцируются они, — говоря языкомъ эволюціонистовъ? Признавая общую истину, доказанную многочисленными примѣрами въ «Основахъ соціологіи», что всякое соціальное учрежденіе происходитъ вслѣдствіе дифференцированія сравнительно однородной массы, мы должны изслѣдовать, въ какой части этой массы зародились профессіональныя учрежденія.

На этотъ вопросъ можно дать одинъ только опредъленный от-

вътъ: зародыши профессіональной дъятельности замъчаются въ самыхъ первобытныхъ политико-религіозныхъ учрежденіяхъ; когда эти учрежденія распадаются на политическія съ одной стороны и религіозныя съ другой, зародышъ профессіональной діятельности сохраняется и окончательно развивается преимущественно въ религіозныхъ учрежденіяхъ. Въ первобытныхъ соціальныхъ группахъ на войнъ появляется временный военачальникъ, и тамъ, гдъ войны случаются часто, онъ превращается въ постояннаго предводителя: успъшное веденіе войны требуетъ повиновенія ему, а когда его власть окончательно утвердится, это повиновеніе, ограпиченное первоначально войною, распространяется на мирное время и содъйствуетъ упорядоченію общественной жизви. Когда, подъ начальствомъ какого-либо предводителя, племя его покоряеть другія племена, эти племена стараются всячески умилостивить его, и его собственное племя все больше и больше удивляется и подчиняется ему; всабдствіе господствующаго повсюду культа душъ умершихъ, предводитель обладаетъ послъ смерти еще большею властью, чёмъ при жизни,-припомнивъ всё эти факты, мы поймемъ, какимъ образомъ могло произойти это явленіе, что поклоценіе, какимъ пользуются предводители при жизни, продолжается, а иногда и усиливается послъ ихъ смерти. Первобытные народы представляють себ'в жизнь на томъ св'ьт в совершенно подобною жизни на этомъ. Поэтому, какъ живому предводителю доставляють пищу и напитки, такъ и на могилу его приносять жертвы и дълають возліянія. Когда онъ быль живъ, ему приносили въ даръ животныхъ-и на могить его приносять въ жертву такихъ же животныхъ. Если это былъ король съ большимъ штатомъ придворныхъ и для поддержанія его двора требовалось много скота, то для продовольствія его души и душъ его приближенныхъ приносятся пълыя гекатомбы воловъ и барановъ. Если онъ былъ людобдъ, ему и при жизни, и послб смерти приносятся человеческія жертвы, и кровь ихъ выливается на его могильный холмъ или на алтарь, который представляеть собою могильный холмъ. Если на этомъ свътъ у него были слуги, то предполагается, что онъ нуждается въ нихъ и на томъ, -- поэтому, часто ихъ убиваютъ на его похоронахъ, т. е. посылаютъ всябдъ за нимъ. Если женщины его гарема не умерщвияются на его могилъ (что также часто случается), то въ его храмъ, обыкновенно, содержатъ посвященныхъ ему дівушекъ. Посіншенія его для засвидітельствованія ему почтенія превращаются со временемъ въ путешествія на его могилу или въ его храмъ; подарки, приносимые къ подножію его трона, заміняются дарами, возлагаемыми на его гробницу. Кол'єнопреклоненія, паданье ницъ, обнаженіе той или другой части тівла и другія формы почитанія совершаются въ его присутствіи,—и тів же обряды сопровождають поклоненіе ему въ его храмів. Его прославляють хвалами при жизни—и такими же, если не большими, хвалами послів смерти. Пляска, служившая раньше непроизвольнымъ выраженіемъ радости въ его присутствіи, пріобрівтаеть характеръ церемоніи, и эта же церемонія соблюдается какъ знакъ почтенія къ его душів. То же самое можно сказать и о музыків: и инструментальная, и вокальная, она равно исполняется, какъ передъ живымъ, тамъ и передъ умершимъ вождемъ.

Если нѣкоторыя изъ этихъ дѣйствій и обрядовъ, служащихъ одновременно знаками политическаго вѣрноподданства и религіознаго поклоненія, сходны съ нѣкоторыми профессіональными дѣйствіями, то, очевидно, — эти послѣднія имѣютъ двойной корень и въ политическихъ, и въ религіозныхъ учрежденіяхъ. Точно также очевидно, что, по мѣрѣ дифференціаціи этихъ двухъ областей, религіозная развивается шире и полнѣе; это зависитъ, во-первыхъ, отъ того, что значеніе, приписываемое умершему существу, постоянно возрастаетъ; во-вторыхъ, отъ того, что поклоненіе ему не ограничивается однимъ какимъ-либо мѣстомъ, а распространяется на многія мѣстности. Вмѣстѣ съ религіозными учрежденіями, развивается и связанная съ ними профессіональная дѣятельность.

Мы указали различныя проявленія этой д'ізтельности, связанныя съ об'інми областями—политической и религіозной.

Принесеніе жертвъ, какъ видимому, такъ и невидимому обожествленному предводителю имъетъ въ нъкоторыхъ случаяхъ цълью поддержаніе жизни, въ другихъ—увеличеніе ея интенсивности; восхваляемому существу стараются доставить наслажденія посредствомъ хвалебныхъ ръчей, пъсенъ и разныхъ эстетическихъ удовольствій. Естественно, всѣ эти обряды, какъ, напримъръ, хвалебныя ръчи, гимны, драматическія представленія, а также скульптурныя и живописныя изображенія въ храмахъ,—развиваются одновременно съ тъмъ сословіемъ, которое постоянно служить обожествленному вождю—съ жречествомъ.

Вторая причина, почему вст профессіи, какъ упомянутыя нами, такъ и остальныя, напримтръ, юридическая, учительская и т. п., имтють религіозное происхожденіе,—заключается въ томъ, что классъ жрецовъ по необходимости превосходитъ вст остальные классы знаніями и умственнымъ развитіемъ.

Знаніе природы, искусство и опытность дають первобытнымъ жрецамъ или лъкарямъ вліяніе надъ ихъ согражданами; эти же

черты продолжають отличать ихъ и тогда, когда въ дальнёйшей стадіи развитія ихъ жреческій характеръ боле спеціализируется. Ихъ вліяніе, какъ жрецовъ, возрастаетъ, когда они совершаютъ дела и поступки, далеко превышающія силы и разумёніе народа; поэтому, у пихъ постоянно есть стимулъ достигать высшихъ стувеней культуры и умственнаго превосходства, необходимаго для той дёятельности, которую мы относимъ къ разряду профессіональной.

Безспорно, классъ жреповъ, которому другіе классы доставляють средства къ жизни, становится мало-по-малу самымъ празднымъ. Освобожденые отъ необходимости работать ради поддержанія существованія, жрепы могуть посвящать свою энергію и свой досугъ тому умственному труду и тымъ спеціальнымъ упражненіямъ, которыя необходимы для профессіональной діятельности.

Изложивъ эти общія соображенія о природ'в происхожденія профессіональной д'ятельности, мы перейдемъ къ выясненію т'яхъ фактовъ, которые представляетъ историческое развитіе различныхъ профессій.

### Врачи и хирурги.

Мы говорили выше, что среди дикихъ народовъ трудно установить различие между жрепомъ и врачемъ, такъ какъ обязанности того и другого соединяются обыкновенно въ одномъ лицъ. Приведемъ нъкоторые факты въ подтверждение этой мысли. По словамъ Гумбольдта, «каранбскіе маррири въ одно и то же время были жрецами, кудесниками и врачами». У тупійцевъ «такъ называемые, пайи были одновременно знахарями, кудесниками и жрецами». Переходя отъ Южной Америки къ Съверной, мы читаемъ: «Каррьеры очень мало знакомы съ лъчебными свойствами травъ. Жрецъ или шаманъ бываетъ у нихъ одновременно и врачемъ». Шулькрафтъ разсказываетъ, что у дакотовъ «жрецъ является въ одно и то же время предсказателемъ и врачемъ». Въ Азіи ны находимъ точно такое же тъсное соединеніе обоихъ занятій. У племени бадаговъ въ Южной Индіи «курумбасы занимаются ліченьемъ и, кромі того, исполняють роль священниковъ на свадьбахъ и похоронахъ». У более северныхъ народовъ мы встранаемъ то же явленіе. «Въ Монголіи очень много мастныхъ врачей и это по большей части ламы. Свътскія лица очень ръдко присоединяютъ медицину къ другимъ своимъ занятіямъ, большинство же врачей принадлежить къ духовному сословію».

То же самое явленіе им'єсть м'єсто и на другомъ великомъ материкъ. Такъ, относительно экваторіальной Африки Ридъ сообщаеть, что человікъ-фетишъ является тамъ одновременно врачемъ, жрецомъ и колдуномъ. Такого же рода факты находимъ мы въ изслідованіяхъ Молльена, Алльена и Томсона относительно племени джагофовъ и еггараевъ.

Эти приміры (желающіе могуть найти гораздо большее количество ихъ въ «Сопіологіи» того же автора) ясно показывають, что соединеніе обімхъ профессій въ одномъ лиці было нормальнымъ явленіемъ въ первобытныхъ обществахъ.

Причина этого соединенія заключается въ томъ, что какъ первобытный жрецъ, такъ и первобытный врачъ, оба одинаково имѣли дѣло съ существами, которыя считались сверхъестественными. Этимъ богамъ и демонамъ приписывались различныя качества: одни изъ нихъ были враждебны человѣку, другіе, по большей части, милостивы, но иногда, подъ вліяніемъ гнѣва, способны насылать различныя бѣдствія.

Первобытный врачь имфать дело съ заыми духами, которые, по понятіямъ дикарей, являлись причиной всіхъ несчастій вообще и бользней въ частности; больныхъ онъ лъчилъ иногда при помощи естественныхъ средствъ, но въ большинствъ случаевъ прибъгалъ къ тому или иному способу завлинанія. Такъ, чиппевасы, по словамъ Китинга, «при лъчении употребляютъ гораздо чаще разнаго рода заклинанія, чімъ подходящія къ ділу средства». У племени куткасовъ «страданія и болівани, происходящія отъ естественныхъ причинъ, объясняются или отсутствіемъ, или ненориальнымъ состояніемъ души, а также вліяніемъ злыхъ духовъ; все лъчение направляется къ тому, чтобы водворить душу въ ея прежнее місто и смягчить разгийванныхъ духовъ». Объ оканагонахъ разсказываютъ: «у нихъ, также какъ и вездѣ, въ случать, если болтынь принимаеть серьезный и загадочный оборотъ, медицинское лъченіе тотчасъ прекращается, и на сцену выступаеть знахарь съ своими чарами».

Следствіемъ такой веры въ сверхъестественное происхожденіе болезней являются разнообразные обычан. У кароновъ «врачь за известную плату открываетъ, какой духъ причинилъ болезнь и какимъ приношеніемъ можно смягчить его гневъ». Ароканскій врачъ приводитъ себя въ действительное или притворное состояніе изступленія, во время котораго онъ, по убежденію присутствующихъ, находится въ общеніи съ духами. Придя въ себя, онъ объявляетъ, «въ чемъ состоитъ болезнь и где она гнезадится. Затемъ онъ жметъ и растираетъ больное место до техъ поръ,

пока ему не удастся извлечь предметъ, причинившій болізнь, который онъ торжественно показываетъ окружающимъ. Этимъ предметомъ бываетъ обыкновенно паукъ, жаба или какое нибудь пресмыкающееся, которое онъ передъ тімъ тщательно скрылъ у себя въ одеждів.

По словамъ Елиса, врачи Таити, дъйствующе также въ качествъ жрецовъ и заклинателей, получаютъ отъ больныхъ извъстное вознагражденіе, причемъ часть его считается собственностью боговъ; такой обычай основывается на убъжденіи, что дары могутъ смягчить гнѣвъ боговъ, причинившихъ болѣзнь. Такую же ассоціацію идей находимъ мы и у болѣе культурнаго народа—монголовъ. «Они, какъ говоритъ Гильмуръ, рѣдко отдѣляютъ лѣченіе отъ молитвъ и предпочитаютъ врача изъ духовенства, потому что онъ можетъ сразу исполнять объ обязанности — онъ даетъ больному лѣкарство и въ то же время совершаетъ надънимъ религіозные обряды».

Такимъ образомъ, понятно, почему жрецъ можетъ исполнять обязанности врача. Если болъзнь произошла не вслъдствіе гнъва божества, то ее приписываютъ демонамъ, обитающимъ въ человъкъ. Изгнать ихъ возможно двумя средствами: или сдълать, чтобы ихъ обиталище, т.-е. тъло человъка, стало для нихъ невыносимымъ, или призвать на помощь болъе могущественныхъ духовъ, которые могутъ удалить ихъ.

Но, кромѣ этого, лѣченіе во многихъ случаяхъ состояло изъ соединенія естественныхъ и сверхъестественныхъ средствъ. То обстоятельство, что первобытный врачъ употреблялъ средства, дѣйствующія физически и химически, заставляетъ, повидимому, считать его предшественникомъ современныхъ врачей. Но это совершенно невѣрно: тѣ средства, которыя теперь мы считаемъ естественными, не признавались за естественныя людьми того времени. Дѣйствія, производимыя растеніями и ихъ продуктами на тѣло человѣка, приписывались духамъ, живущимъ въ растеніи. Такимъ образомъ, первобытный врачъ или колдунъ, видѣвшій повсюду дѣйствіе сверхъестественныхъ силъ, сходится съ современнымъ врачемъ лишь въ употребленіи нѣкоторыхъ однородныхъ средствъ, но никакъ не въ своемъ понятіи объ этихъ средствахъ.

Врачъ обязанъ своимъ происхождениеть скорте всего жрепу, который старается умилостивлять духовъ, а не бороться съ ними.

Существованіе знахарей характеризуеть собой небольшое, неразвитое общество, — жрецъ появляется съ возникновеніемъ крупнаго соціальнаго тёла и правильно установленнаго правительства. Первоначально обязанность поклоняться душамъ родителей и другихъ членовъ семьи лежала на всёхъ родственникахъ и, такимъ образомъ, жреческія функціи распред влялись между многими лицами. Затімъ эта обязанность перешла къ старшему въ роді, а съ установленіемъ прочной, наследственной власти вождя, находящійся въ живыхъ вождь долженъ былъ приносить жертвы душь умершаго вождя, причемъ иногда онъ совершаль эту церемонію въ присутствіи народа. Такимъ образомъ возникло оффиціальное жречество. Постепенно общественная группа увеличивается въ объемъ, вслъдствіе смъщенія съ покоренными племенами; власть вождя, превратившагося въ короля, распространяется на различныя подвластныя ему группы; для управленія этими подваестными народами посылаются намістники, которые выполняють обряды того культа, котораго придерживается племя запоевателей; отсюда ведеть свое начало жреческое сословіе, которое превращается мало-по-малу въ касту и д'влается проводникомъ господствующей религіи; оно же, по причинамъ, на которыя мы указывали выше, становится вообще носителемъ культуры.

Эта культура, развиваясь все болье и болье, приносить большее знакомство съ медицинскими пріемами, которые постепенно утрачивають свой сверхъестественный характеръ. Древнія цивилизаціи дають намъ много примъровь подобнаго перехода. Масперо разсказываеть намъ о древнихъ египтянахъ: «Врачеватели раздълются у нихъ на разныя категоріи. Одни върять въ колдовство и дъйствують исключительно талисманами и магическими формулами. Другіе употребляють лъкарственныя средства, они изучають свойства растеній и минераловъ и съ точностью опредъляють время, когда ихъ слъдуетъ приготовлять и употреблять. Лучшіе врачи тщательно избъгають исключительнаго примъненія того или другого метода. Они одинаково прибъгаютъ какъ къ лъкарственнымъ средствамъ, такъ и къ заклинаніямъ, смотря по больному. Они бывають въ большинствъ случаевъ въ то же время и жрецами».

Одновременно съ этимъ прогрессомъ идетъ и дифференціація занятій. Среди низшихъ классовъ духовенства появляются «пастофоры, которые занимаются медициной».

Въ извъстіяхъ, относящихся къ Вавилону и Ассиріи, дъло представляется не на столько яснымъ. Вотъ что говоритъ Ленорманъ о халдеяхъ: «Интересно, что великая книга о магіи, отрывки которой нашелъ сэръ Раулинсонъ, распадается на три части, соотвътствующія въ точности тремъ классамъ халдейскихъ врачей, перечисляемымъ въ книгъ Даніила рядомъ съ астрологами и прорицателями (каздимъ и газримъ): картумины, или заклина-

тели, гакамины, или врачи, и азафины, или богословы». Профессоръ Сэйсъ приводитъ подобные же примѣры. «Въ Ассиріи и Вавилонѣ,—говоритъ онъ,—издавна существовало званіе врача. Правда, большинство народа въ случаѣ болѣзни прибѣгало къ религіознымъ чарамъ и церемоніямъ, а самую болѣзнь приписывало не естественнымъ причинамъ, а навожденію демоновъ; но число просвѣщенныхъ людей, обращавшихся охотнѣе къ помощи врача съ его лѣкарствами, чѣмъ къ помощи заклинателя или жреца съ ихъ чарами—постоянно возрастало».

Изъ этихъ цитатъ видно, что сословіе врачей выдѣлилось, какъ часть изъ жреческаго сословія.

У евреевъ наблюдается то же явленіс, которое мы встрѣчаемъ у ихъ болѣе цивилизованныхъ сосѣдей. «Медицина у евреевъ, какъ и у большинства древнихъ народовъ, — говоритъ Готье, — долго сохраняла жреческій характеръ; врачами были исключительно левиты... У древнѣйшихъ народовъ Азіи, каковы, наприм.; индусы и персы, искусство лѣченія находилось также въ рукахъ жрецовъ».

Поздаве эта связь начиваеть ослабвать, и врачь постепенно отда яется оть священника. Такъ, мы читаемъ въ книгъ Премудрости Іисуса, сына Сирахова: «Сынъ мой! въ бользии твоей не будь небрежень, но молась Господу, и онъ исцылить тебя. Оставь гръховную жизнь и исправь руки твои и отъ всякаго гръха очисти сердце. Вознеси благоуханіе и изъ семидала памятную жертву, и сдълай приношеніе тучное, какъ бы уже умирающій. И дай мъсто врачу, ибо и его создаль Господь, и да не удаляется онъ отъ тебя, ибо онъ нуженъ». (Книга Премудрости ХХХУШ, 9—13).

Дрэперъ приводить подобные же факты: «Въ талмудической литератур в мы находимъ указанія на переходный періодъ медицины: сверхъестественное какъ бы сливается съ естественнымъ, религіозное смѣшивается съ научнымъ. Такъ, раввинъ излѣчиваетъ больныхъ чисто религіознымъ обрядомъ возложенія рукъ, и въ то же время припадки лихорадки объясняются естественною, хотя и опибочною причиною, а параличъ заднихъ ногъ животнаго совершенно правильно приписывается давленію опухоли на спинной мозгъ».

Что касается индусовъ, исторія которыхъ представляєть постоянную смѣну правительствъ и религій, то мы имѣемъ очень мало свѣдѣній о происхожденіи у нихъ профессіи врача. Всѣ разсказы сводятся, однако, къ тому, что медицина имѣетъ божественное происхожденіе, очевидно, черезъ посредство жреческаго сословія. Во введеніи къ «Каракъ» говорится, что знаніе медипины косвеннымъ образомъ перешло отъ Брамы къ Индръ. «Барадвая научился ему отъ Индры и сообщилъ его шести Риши, въ числъ которыхъ находился Агниваза». Соединеніе медицинской профессіи съ обязанностями священника подтверждается словами Гунтера, что «напіональная астрономія и медицина Индіи обязаны своимъ возникновеніемъ требованіямъ національнаго культа». Это соединеніе продолжается и во времена буддизма. «Наука изучалась въ главныхъ центрахъ буддистской цивилизаціи; таковъ, напримъръ, былъ монашескій университетъ въ Наландъ, близъ Гайи».

У грековъ наблюдается тотъ же ходъ развитія медицинской профессіи. «Наука медицины была божественнаго происхожденія, и врачи отчасти продолжали считаться потомками Асклепія. Многія семьи или роды, называвшіеся Асклепіадами,—пишетъ Гротъ,—посвящали себя изученію и практикъ медицины. Они жили по бливости храмовъ Асклепія, къ которому больные и страждущіе прибъгали за исцъленіемъ, и считали этого бога не только объектомъ своего культа, но и своимъ дъйствительнымъ родоначальникомъ». Позднѣе ихъ профессія получаетъ свътскій характеръ. «Связь профессіи врачей съ жречествомъ все болье и болье ослабъваетъ. Послъ ея окончательнаго отдъленія, въ ней самой возникаютъ подраздъленія, какъ въ отношеніи занятій (фармація, хирургія и т. д.), такъ и по отношенію лицъ, которыя посвящають себя этимъ занятіямъ».

Въ первыя времена римской исторіи, когда не было еще отдъльнаго медицинскаго класса, бользни приписывались сверхъестественнымъ причинамъ, а способъ лъченія состоялъ въ принесеніи жертвъ. Считалось, что больви посылались особымъ божествомъ, и всабдствіе этого приносились жертвы Фебрису, Мефитису, Оссипать и Карић. Одинъ изъ тибрскихъ острововъ, который имъль прежде своего бога-цълителя, сдълался центромъ культа Эскулапа; этого бога призывали во времена эпидемій. И такъ, очевидно, что и въ Римъ врачевание соединялось первоначально съ обязанностями священника. Но здёсь нормальный ходъ эводюціи быль нарушень посторонними вліяніями. Покоренные народы, которые славились действительнымъ или мнимымъ искусствомъ въ медицинъ, поставляли Риму своихъ врачей, которые долгое время находились въ зависимости отъ знатныхъ домовъ. «Врачи и хирурги были, по большей части, рабами или вольноотпущенниками», говорится у Гуля и Конера. Медицинская профессія, при началь своего самостоятельнаго развитія, была иностраннаго происхожденія. «Въ 535 году въ Рим'в поселился великій греческій врачъ, пелопонесецъ Архагатусъ, и пріобр'єдъ такую славу своими хирургическими операціями, что государство назначило ему отъ себя жилище и даровало право гражданства; съ этого времени врачи массами стали стекаться въ Римъ. Эта профессія—одна изъ самыхъ выгодныхъ въ Римъ, сдълалась монополіей иностранцевъ» (Моммсенъ).

Въ виду полной противоположности между христіанствомъ и язычествомъ, можно бы думать, что первобытное сибшеніе священнической и медицинской профессій исчезнеть, какъ только христіанство окончательно утвердится. На самомъ дёлі вышло не такъ. Первые христіане устраивали много госпиталей и надзоръ за ними поручался, обыкновенно, священнику; такъ, въ Александріи въ патріаршество Өеофила начальникомъ госпиталя былъ св. Исидоръ; въ Константинополів св. Зотикъ, а послів него св. Самсонъ.

По поводу заміны языческих медицинских учрежденій христіанскими, мы встръчаемъ слъдующее замъчаніе: «Разрушеніе школъ Асклепія не сопровождалось никакими мърами къ упроченію профессіональнаго образованія. Благодаря этому, суевізрія и обианы постоянно возрастали въ теченіе слідующихъ віковъ и въ концъ концовъ всюду распространилась въра въ чудодъйственное выдшательство сверхъестественныхъ силъ». Правильные было бы сказать, что языческія представленія о бользни и ея льченіи воскресли въ умахъ народа. По словамъ Шпренгеля, послъ VI в. медицина находилась почти исключительно въ рукахъ монаховъ. Въ VII въж высшее духовное начальство нашло, что занятіе медициной мъщаетъ монахамъ исполнять ихъ религіозныя обязанности и стало запрещать имъ это занятіе; такое запрещеніе издано Латеранскимъ соборомъ 1123 года, Реймскимъ 1131 года, и новымъ Латеранскимъ 1139 года. Но, несмотря на это, обычай продолжаль существовать еще цёлыя столетія, какъ во Франціи, такъ, вероятно, и въ другихъ м'естахъ. Повидимому, только съ изданіемъ напской буллы, разр'вшавшей врачамъ жениться, занятіе медицивой стало понемногу нереходить въ руки себтскихъ лицъ. По словамъ Уортона, «врачамъ парижскаго университета не было разрѣшено аступать въ бракъ вплоть до 1452 года».

Въ Англіи ны видимъ тѣ же явленія. Въ 1456 году медицина до извѣстной степени находилась еще въ рукахъ духовенства. При Генрихѣ VIII духовенство имѣло большое вліяніе на медицинскую нрактику, что доказывается слѣдующимъ эдиктомъ, изданнымъ въ третій годъ царствованія этого короля. «Всякому лицу, живущему въ Лондонѣ или на семь миль въ окружности, воспрещается праж-

тиковать въ качествъ врача или хирурга безъ экзамена и разръшенія отъ лондонскаго епископа или декана собора св. Павла, установленнымъ порядкомъ засвидътельствованнаго факультетомъ; внъ этихъ границъ—безъ разръшенія мъстнаго епископа или геперальнаго викарія, которое свидътельствуется тъмъ же порядкомъ».

Право присуждать медиципскіе дипломы до самаго начала XIX віжа оставалось за архіепископомъ Кентерберійскимъ. Мы видимъ, слідовательно, что отділеніе духовнаго врача отъ тілеснаго, которое возникаетъ у дикихъ племенъ при переходів на боліве высокую степень цивилизаціи, достигло лишь постепенно своего полнаго развитія въ христіанской Европів

Накоторыя верованія и взгляды первобытных народовь оказывали весьма долго вліяніе на медицинскую практику. Первобытный врачь, приписывавшій причину болтзии присутствію демона, всячески старался сдёлать для него непріятнымъ пребываніе въ тъль человъка; съ этой цълью онъ пугалъ своего паціента, причиняль ему боль, заставляль его принимать разныя отвратительныя снадобья, производиль передъ нимъ сильный шумъ, корчилъ страшныя гримасы, подвергаль больного действію невыносимаго жара, заставляль нюхать самые противные запахи и глотать самыя противныя жещи, какія только можно придумать. Изъ вышеприведеннаго отрывка Экклезіаста видно, что подобные взгляды долго держались даже у полуцивилизованныхъ евреевъ. Можно привести множество примъровъ того, что не только въ средніе въка, но и въ гораздо болъе близкую къ намъ эпоху, степень дъйствительности лекарства измерялась въ глазахъ многихъ степенью его отвратительности: чемъ отвратительнее лекарство, темъ вернье оно дъйствуеть. Монтень, подсмынваясь надъ врачами своего времени, увъряетъ, что они прописываютъ больнымъ разныя снадобья, вродф следующаго: смешать левую ногу черепахи, испражненія слона, печень крота и толченый экскременть крысы. На этой же теоріи основанъ рецепть, пом'єщенный въ «Сокровищниц'є анатоміи» Викарія (1641): примите 5 ложекъ выд'яленій ребенка-идіота. Ею же объясняются многія пов'трья: напр.: «эпилепсія изл'вчивается, если больной напьется воды изъ черепа убитаго или выпьетъ крови убійцы», что головная боль проходить, если употребдять высущенную и истолченную въ поропюкъ пленку, покрывающую черепъ. Веревка или щепка отъ висълицы, на которой былъ повъщенъ пресгупникъ, также считалась ділебнымъ средствомъ. Въ наше время среди необразованныхъ и неразвитыхъ людей господствують ті же понятія. Они неразрывно соединяють представление объ отвратительномъ вкусв лакарствъ съ его цалебнымъ свойствомъ и недовърчиво относятся ко всякому пріятному на вкусъ лъкарству.

Какъ при эволюціи органической, такъ и при сопівльной эволюціи со всти ея подраздъленіями, вторичныя дифференціаціи всегда сопровождають первоначальную. Въ то время, какъ медидина выдёляется изъ сферы дёятельности луховенства, въ ней самой возникають подраздъленія. Первымъ изъ нихъ было дъленіе на врачей и хирурговъ. Процессъ этотъ шель различными путями и проследить его особенно трудно потому, что въ последнее время объ профессін, вмѣсто того, чтобы еще больше раздълиться, начали снова сливаться въ одно. Врачъ-практикъ соединяетъ въ своемъ лицъ объ профессіи и льчитъ отъ всьхъ обыкновенныхъ болбаней. Многіе врачи прямо получають дишломъ доктора медицины и хирургіи. Соединяясь вийсті, профессіи эти въ то же время болье рызко отдылются отъ другихъ подчиненныхъ имъ отраслей труда. До послъдняго времени не только хирургъ приготоваялъ самъ необходимые ему медикаменты, но многіе врачи имфли свои аптеки и даже лабораторіи; это обыкновеніе до сихъ поръ еще сохранилось въ ніжоторых сельскихъ мѣстностяхъ. Теперь врачи и хирурги, практикующе вь городахъ, предоставляють эту часть своихъ занятій аптекарямъ и дрогистамъ.

Это кажущееся несоотвътствіе съ законами эволюціи исчезнетъ, если мы обратимся къ болъе раннимъ эпохамъ. Различіе между врачемъ и хирургомъ возникаеть не въ силу дифференціацін-оно намічается уже при самомъ возникновеніи медицины. Какъ медицина, такъ и хирургія, объ имъли своей задачей лъчить бользни тыла, но одна изъ нихъ занималась бользнями, которыя происходили отъ сверхъестественныхъ причинъ, другая же такими, которыя возникали естественнымъ путемъ-первая объясняла бользнь присутствіемъ въ человькь злыхъ духовъ, вторая имъла дъло съ поврежденіями, причиненными человъку другими людьми, животными и неодушевленными предметами. Понятно, почему въ дошедшихъ до насъ свъдъніяхъ о древнихъ цивилизаціяхъ мы находимъ ясный слідъ различія между этими отраслями медицины. «Браминъ былъ врачемъ, но низкій ручной трудъ, который составляеть часть этой профессіи, не могь исполняться чистымъ браминомъ; во избъжание этого затруднения, въ ранний періодъ исторіи была образована новая каста, происшедшая отъ одного изъ потомковъ Брамы и дочери Вайшіи».

Въ Египтъ раздъленіе профессій существовало еще до христіанской эры. Арабы, повидимому, систематически различали медицину, хирургію и фармацію, какъ три отдъльныя профессіи.

Что касается грековъ, то у нихъ не было подобнаго раздёленія. «Греческій врачь быль, вмість съ тімь, и хирургомь, и онь же занимался приготовленіемъ лѣкарствъ. Принимая въ соображеніе отрывочность техъ фактовъ, которые мы именть о жизни первобытныхъ обществъ, мы легче можемъ вывести заключение о томъ, насколько различались между собою объ медицинскія профессіи въ средневъковой Европъ. Въ средніе въка центромъ всей тогдашней культуры были монастыри и монашеские ордена, следовательно, объ профессіи находились въ въдъніи духовенства и монаховъ; значитъ, въ начал V въка хирургія не была еще отдъльной отраслью медицины. Однако, духовныя лица воздерживались отъ занятій хирургіей и ограничивались только наблюденіемъ надъ серьезными операціями, которыя исполнялись ихъ помощниками. Причиной этого было, понидимому, то обстоятельство, что духовенству воспрещалось пролитие крови, и такимъ образомъ опо не имъло права дъйствовать операціоннымъ ножомъ. По всей въроятности, это же обстоятельство вызвало появление свётскихъ врачей, которые получали образование въ монастырскихъ школахъ и потомъ поступали на службу большихъ городовъ въ качестві цирюльниковъ-хирурговъ. Эта дифференціація была, по всей въроятности, ускорена папскими эдиктами, запрещавшими духовнымъ лицамъ занятіе медициной вообще; явился компромиссь, по которому духовныя лица сохранили право прописывать лікарства, но предоставили всю хирургическую практику людямъ свътскимъ.

Вмѣстѣ съ основной дифференціаціей, ходъ которой нѣсколько затемнился въ силу указанныхъ причинъ, внутри каждаго подраздѣленія появляются новыя дифференціаціи. Нѣкоторыя изънихъ возникаютъ и обозначаются на самыхъ раннихъ ступеняхъ развитія. Въ древней Индіи «цѣлая спеціальная отрасль медицины была посвящена ринопластикѣ, которая занималась исправленіемъ обезображенныхъ ушей и носовъ и придѣлываніемъ новыхъ». Существованіе подобной спеціализаціи подтверждастся тѣмъ обстоятельствомъ, что «въ сочиненіяхъ древнихъ хирурговъ описано не менѣе ста двадцати семи хирургическихъ инструментовъ». Въ санскритскій періодъ «число медицинскихъ сочиненій и авторовъ было чрезвычайно велико. Первыя были посвящены изложенію системъ, охвятывающихъ всю область науки, или спеціальнымъ изслѣдованіямъ по отдѣльнымъ вопросамъ».

Тѣ же явленія встрѣчаемъ мы и въ древнемъ Египтѣ. Вотъ что говорить объ этомъ Геродотъ: «Медицина раздѣляется у нихъ на отдѣльныя отрасли; каждый врачъ лѣчитъ только одну какую-либо болѣзнь и не касается остальныхъ; такимъ образомъ,

въ странъ существуетъ множество врачей, одии лъчатъ бользни глазъ, другіе—бользни головы, зубовъ, внутренностей, третьи—бользни, не имъющія опредъленнаго мъста».

У грековъ очень долго не существовало раздёленій между медициной и хирургіей, но впосл'ядствін «искусство л'яченія распадось на отдівльныя отрасли, появились окулисты, дантисты и т. п.». Средніе віка дають вь этомъ отношеніи лишь отрывочныя сведенія, но за то наша эпоха представляеть очевидныя доказательства того, что процессъ раздёленія труда между медиками сильно подвинулся впередъ. Въ настоящее время мы имбемъ, напримъръ, врачей, которые лъчать почти исключительно бользни дегкихъ, другіе-бользни сердца, третьи-разстройства нервной системы или пищеваренія, четвертые-накожныя бользии и т. п. У насъ существуютъ госпитали, куда принимаются больные только съ какипъ-нибудь опредъленнымъ видомъ бользии. То же самое можно сказать и о хирургахъ. Кромъ окулистовъ и отіатровъ, есть знаменитые операторы мочевого пузыря, прямой кишки или яичниковъ; нъкоторые хирурги славятся искусствомъ лъчить переломы и вывихи; я не говорю уже о, такъ называемыхъ, костоправахъ, которые часто пользуются даже большимъ успъхомъ, чъмъ лица, оффиціально принадлежащія къ профессіи.

Согласно съ нормальнымъ ходомъ эволюціи, дифференціація сопровождается, въ свою очередь, интеграціей. Уже съ самаго начала обнаруживается стремленіе къ объединенію лицъ, занимающихся медициной. Возникаютъ учрежденія, гдѣ они сообща обучаются своему искусству—появляются ассоціаціи всѣхъ лицъ, занимающихся медициной. Въ Александріи «храмъ Серациса служилъ госпиталемъ, куда принимались больные; туда былъ открытъ доступъ лицамъ, занимающимся медициной, чтобы они могли на практикѣ изучать бользии, совершенно такъ же, какъ это дѣлается теперь въ подобныхъ учрежденіяхъ».

Въ Римъ, съ установленіемъ культа Эскулапа, наука стала преподаваться въ храмахъ, посвященныхъ этому богу. Вь началъ
среднихъ въковъ медицинская наука развивалась въ монастыряхъ—этихъ центрахъ тогдашней образованности, подобно тому,
какъ въ наше время она сосредоточивается въ университетахъ.
Поздите въ Италіи возникли учрежденія для подготовленія врачей, какъ, напр., Салериская медицинская школа въ 1140 г. Во
Франціи въ конпъ XIII в. корпорація хирурговъ имъла свою
собственную коллегію по примъру медицинскихъ факультетовъ.
Послъ этой интеграціи хирурги исключили изъ своей среды цирульниковъ, которымъ было воспрещено совершать операціи и

оставлено только право перевязывать раны. Въ Англіи постепенно происходила такая же группировка. Лондонскіе цирульники-хирурги введи у себя корпоративное устройство при Эдуардъ IV. Въ XV в. была основана медицинская школа. «Она получила право выдавать дипломы врачамъ, --- право, принадлежавшее раньше епископу». Въ парствованіе Карла I въ Лондон и на 7 миль въ окружности запрещено было заниматься хирургіей лицамъ, которыя не выдержали экзаменъ при корпораціи цирульниковъ и хирурговъ. Указомъ Георга II изъ корпорадіи были исключены хирурги и основана королевская коллегія хирурговъ. Такимъ образомъ, въ эту эпоху интеграція сдівлала значительные успівхи. Въ то же самое время въ различныхъ мъстахъ основывались медицинскія школы для подготовленія къ испытанію въ подобныхъ медицинскихъ корпорадіяхъ, а это, въ свою очередь, способствовало успъхамъ интеграціи. Госпитали, разсъянные но всему королевству, сдёлались разсадниками клинического изученія болезней, причемъ нъкоторые существовали при коллегіяхъ, другіе отдъльно. Новымъ средствомъ интеграціи явились медицинскіе журналы, выходящіе то еженедівьно, то ежемісячно. Они способствують взаимному общенію медицинских образовательных в учрежденій, корпорацій и вообще всёхъ лицъ, принадлежащихъ къ профессіи.

Прежде чѣмъ кончить эту главу, отмѣтимъ еще два факта. Одинъ изъ нихъ есть фактъ дифференціаціи: нѣкоторые профессора анатоміи и физіологіи стали заниматься біологіей. Изученіе человѣческой жизни привело ихъ къ изученію жизни вообще. И замѣчательно, что эта спеціальность, не имѣющая, повидимому, никакого отношенія къ медицинской профессіи, на самомъ дѣлѣ, расширяя пониманіе жизни человѣка, содѣйствуетъ успѣхамъ медицины. Другой фактъ заключается въ томъ, что какъ только оффиціально признанные медики соединились въ корпорацію, у нихъ явилась вражда къ медикамъ, стоящимъ внѣ корпораціи. Они преслѣдуютъ, какъ еретиковъ, всѣхъ лицъ, осмѣливающихся лѣчить безъ надлежащаго диплома, всѣхъ химиковъ и дрогистовъ, отпускающихъ лѣкарства безъ рецепта врача. Это доказываетъ тенденцію профессіи — достигнуть еще болѣе рѣзко опредѣленной интеграціи.

Изъ «Popular Science Monthly». Гербертъ Спенсеръ.

(Продолжение слыдуеть).

День за днемъ ускользаетъ несмѣло, Ночи стелютъ свой черный покровъ. Снова полночь нѣмая приспѣла, Слышенъ бой колокольныхъ часовъ.

Гулкій звукъ разростается, стонеть, Заунывнымъ призывомъ звучить, И въ застывшемъ безмолвіи тонеть, — И пустынная полночь молчить.

Мѣдный говоръ такъ долго тянулся, Что, казалось, не будетъ конца,— И какъ будто вдали улыбнулся Милый очеркъ родного лица.

И забылся весь ужасъ изгнанья, Засэтился родимый очагъ, Но мгновенно настало молчанье, Неоглядный раскинулся мракъ.

Дверь открылась—и снова замкнулась, Лучъ блеснуль—и его не видать. И безсильно въ груди шевельнулось То, чему не бывать, не бывать.

К. Бальмонтъ.

## СЭРЪ ДЖОРЖЪ ТРЕССЕДИ.

## Романъ Гемпфри Уордъ.

Переводъ съ англійскаго А. Анненской.

T.

## — Ну, все кончено, слава Богу!

Молодой человъкъ, проговорившій эти слова, откинулся отъ окна кареты, но не сълъ спокойно на мѣсто, а быстро повернулся, приподнялъ подушечку, закрывавшую заднее окошко ландо, привсталъ, чтобы удобнѣе смотрѣть сквозь него, и при этомъ оперся рукой о плечо своего спутника. Пока лошади быстро уносили ихъ впередъ, онъ увидѣлъ черезъ окошечко на широкой улицѣ Маркетъ Мальфорда, толпу, продолжавшую кричать и махать шляпами, отблескъ полудюжины факеловъ на лицахъ и движущихся фигурахъ, закрытые магазины на объихъ сторонахъ улицы, неправильныя очертанія крышъ и трубъ, рисовавшихся на зимнемъ небѣ, и вдали маленькій фонарь на башнѣ новой ратуши.

- Я удивляюсь, что лошади не взбѣсились,—сказалъ его спутникъ.—Гнѣдая кобыла ужъ начала горячиться. Хоропю, что мы велѣли поднять верхъ, становится очень холодно. Не лучше-ли вамъ сѣсть?
- И лордъ Фонтеной сдѣлалъ движеніе, какъ бы желая сбросить руку съ своего плеча.

Тотъ, кому принадлежала эта рука, бросился на свое мъсто, пробормотавъ какое-то извинение, снялъ шляпу и вздохнулъ съ видомъ утоиления. Въ ту же секунду выражение разочарования смънило улыбку, съ которою онъ бросалъ последний взглядъ на толпу.

— Все отлично! Но, знаете, чего хочется послѣ всей этой исторіи: нравственной ванны! Сколько лжи наговориль я за послѣднія три недѣли, сколько всякой ерунды! Я положительно чувствую себя грязнымъ! Хуже всего то, что сколько вы послѣ ни чистите свою душу, нѣчто на ней останется!

Онъ взялъ папиросу слегка дрожащей рукой и закурилъ ее у своего сосъда. У того было худощавое, длинное лицо и очень красивые волоса; на видъ онъ казался лътъ на 10 старше своего собесъдника.

— Конечно, останется,—отвічаль этоть послідній.—Теперь всі очень слідять за тімь, чтобы депутаты исполняли об'єщанія, которыя дають на выборахь. Я не слыхаль никакой ерунды. Вообще, насколько мні извістно, наша пнртія ерунды не говорить, мы это предоставляемъ министерству!

Сэръ Джоржъ Тресседи, — такъ звали младшаго собесъдника, пожаль плечами. Губы его все еще дрожали подъ вліянемъ нервнаго возбужденія. Но когда карета покатилась вдоль темныхъ заборовъ и фонари ея стали освъщать мокрыя, но, не смотря на ноябрь, еще зеленыя вътви деревьевь, къ нему понемногу возвратилось полуцивическое самообладаніе. Результать выборовь округа Маркетъ Мальфордъ, въ Западной Мерсіи, былъ объявленъ въ этотъ день въ третьемъ часу после жаркой выборной борьбы; въ качествъ кандидата, одержавшаго побъду, котя весьма слабымъ большинствомъ, онъ съ балкона отеля «Сфрой Собаки» говорилъ ръчь шумъвшей толпъ, прошелъ черезъ обычную церемонію выпряганья дошадей и торжественной бады на дюдяхъ по улицамъ города и теперь возвращался съ своимъ помощникомъ и предводителемъ партіи, лордомъ Фонтеной, въ большой торійскій домъ, изъ котораго ихъ провожали сегодня утромъ и гдъ была главная пітабъ-квартира Тресседи въ теченіе выборной кампаніи.

— Видали-ли вы кого-нибудь до того разстроеннымъ, какъ Верроусъ?—спросилъ онъ съ легкимъ смѣхомъ. — Клянусь св. Георгомъ, непріятное положеніе! Онъ навѣрно считалъ свое дѣло вы-играннымъ! Онъ такъ много сдѣлалъ для округа, онъ пользуется вліяніемъ на рудокоповъ. Вдругъ является какой-то проклятый незнакомецъ, и семнадцать шальныхъ голосовъ все перевертываютъ! Онъ едва могъ заставить себя пожать мнѣ руку. Мнѣ такъ онъ очень понравился, а вамъ какъ?

Лордъ Фонтеной кивнулъ головой.

— Судя по его рѣчамъ, это умный человѣкъ,—замѣтилъ онъ равнодушно, — но такого рода умы слѣдуетъ держать подальше отъ парламента, вотъ и все. Мнѣ жаль, что вы чувствуете пѣкоторое угрызеніе совѣсти, совершенно излишнее въ данномъ случаѣ, увѣряю васъ. Въ настоящее время или Берроусъ и подобные ему должны быть побиты, или вы и вамъ подобные. На этотъ разъ побитъ Берроусъ, хотя только 17 голосами, и я говорю, слава Богу! — Онъ опустилъ на минуту окно и выбросилъ окурокъ.

Тресседи ничего не отвъчалъ. Но снова выражене полу-печальное, полу-задумчивое нагнало морщины на его гладкій, бълый, почти юношескій лобъ, окаймленный прядями густыхъ красивыхъ волосъ; остальная часть лица его казалась сильно загорълой, точно вслудствіе путешествій или жизни на открытомъ воздуху. Носъ и ротъ, хотя не красивые, были не велики и тонко очерчены, а длинный, острый, слегка выдавшійся подбородокъ, заставлять его враговъ утверждать, что онъ похожъ на тъ безчисленные портреты Филипа IV Веласкеза и подражателей Всласкеза, которые наполняють всъ галлереи Европы. Можетъ быть, въ его подбородкъ и было нъчто Гагсбургское, но, несомвънно, вся остальная физіономія его, дышавшая умомъ и живостью, была вполнъ современной.

Собесъдники замолчали; карета катилась по холмистой мъстности, слабо освъщенной звъздами. Тамъ и сямъ возвышались земляныя насыпи съ высокими трубами и зданіями, тъснившимися на нихъ или около нихъ; очевидно, они въъзжали въ районъ угольныхъ копей; огоньки, мерцавшіе низко надъ землей, показывали, что эта мъстность густо населена.

Вдругъ карета въбхала въ деревню и Тресседи выглянулъ изъ окна.

— Смотрите-ка, Фонтеной, какая толпа! Вы думаете, они уже знають? Что это значить! Грегсонъ повезъ насъ по другой дорогъ !!

Лордъ Фонтеной опустиль окно и узналь маленькую деревеньку углекоповъ Баттаджъ.

— Зачёмъ вы повезли насъ этой дорогой, Грегсонъ?—спросилъ онъ у кучера.

Кучеръ, лондонецъ, повернулся и сказалъ тихимъ голосомъ:

— Я побоядся ёхать черезъ Марраби, милордъ; я думалъ, что тамъ народъ волнуется; теперь я вижу, что и здёсь неспокойно.

Дъйствительно, ему пришлось остановить лошадей. По всей деревенской улицъ съ одного конца до другого толинлись рудо-копы, только-что вернувшіеся съ работы. Фонтеной сразу замътиль, что результать выборовъ здъсь извъстенъ. Люди стояли большими толиами, разсуждали и спорили, видимо сильно возбужденные; замътивъ хорошо извъстную имъ ливрею кучера, они бросились къ каретъ новаго депутата. Нъкоторые изъ рабочихъ уже разошлись по домамъ; услышавъ шумъ колесъ и говоръ, они снова выскочили на улицу. Поднялся ревъ, крики, брань, и карета была окружена разъяренною толиою.

— Убирайтесь вонъ, жирные паразиты, вонъ!--кричалъ какой-

то молодой парень, хватаясь за ручку дверецъ съ того бока, гдъ сидълъ лордъ Фонтеной.—Мы скоро расправимся со всъми вами! Кто васъ просилъ соваться къ намъ въ Мальфордъ, чортъ васъ подери!

— Намъ не надо такихъ депутатовъ, какъ вы!--кричалъ другой, тыкая пальцемъ на Трессели.—Смотрите на него! онъ даже ходить не можетъ! его тащатъ въ каретъ, несчастнаго калъку! Работали вы когда-нибудь, въ жизни хоть одинъ день, а? Вонъ какія у меня руки! Это руки честнаго человъка! Правда, братцы?

Въ толпъ раздался одобрительный смъхъ, поднялся цълый лъсъ махавшихъ рукъ, выставлявшихъ на видъ свои мозоли.

Джоржъ спокойно опустиль окно кареты и выставиль голову. Онъ бросиль нёсколько шутливыхъ замёчаній людямъ, стоявшимъ подлё экипажа; двое или трое отвётили ему. Но большинство лицъ сохраняло сердитое, угрожающее выраженіе, и лошадей тёснили со всёхъ сторонъ.

- Поважайте, Грегсонъ,—приказалъ Фонтеной, высовываясь изъ окна.
- Если меня пустять, милордъ, отв'ячаль Грегсонъ, бл'ядный отъ страха, поднимая кнуть.

Лопади рванулись впередъ, въ толи раздался крикъ, три или четыре человъка, стоявшіе передъ лошадьми, были отброшены прочь, но вдругъ послышались восклицанія другого рода.

— Берроусъ! Берроусъ ѣдетъ! Да здраствуетъ Берроусъ!

Нѣсколько позади ихъ, около поворота улицы, Тресседи увидѣлъ приближавшуюся телъжку, въ которой сидѣли два человѣка. Ее сразу окружила шумная толпа, и одинъ изъ сидѣвшихъ въ ней пожималъ руки направо и налѣво.

Джоржъ, смъясь, спряталь голову въ карету.

- Какая драматическая сцена! Они остановили нашихъ лошадей и вдругъ является Берроусъ! — Фонтеной пожалъ плечами. — Над'яюсь, теперь они насъ пропустятъ. Берроусъ усмиритъ ихъ.
- Что ты тамъ такое бармочешь, провалъ тебя возьми!—закричалъ какой-то рослый человъкъ, вскакивая на подножку кареты и потрясая чернымъ кулакомъ передъ самымъ лицемъ.—Для чего ты сунулся, куда тебя не спрашивали? Намъ его нужно было, мы для него старались. Здъсь округъ рабочихъ, мы вправъ выбирать своего человъка. Слышишь, что ли?
- Вамъ бы надобно было набрать для него лишнихъ 17 голосовъ, — спокойно проговорилъ Джоржъ, засунувъ руки въ карманы. — Въдь это все равно, что война; въ слъдующій разъ, можетъ

быть, вы побъдите. Послушайте, скажите вашимъ товарищамъ, чтобы они пропустили насъ. Мы сегодня рано выъхали изъ дому и очень хотимъ ъсть. Ахъ, обратился онъ къ Фонтеною, — вотъ и Берроусъ пріткалъ!

Фонтеной повернулся и увидёль, что телёжка стоить рядомъ съ ихъ экипажемъ и что одинъ изъ ёхавшихъ въ ней стоитъ на подножкё и держится за ея бочокъ.

Это быль высокій, стройный человікть; онъ заглянуль въ карету и на Тресседи, высовывавшагося изъ окна, и въ эту минуту світь уличнаго фонаря освітиль его красивое лицо, блідное отъ усталости и волненія.

— Теперь, друзья мои,—сказаль онъ, поднимая руки и обращаясь къ толит,—пустите сэра Джоржа объдать домой. Онъ насъ побъдиль, но, насколько мнт извъстио, онъ боролся честно, я не говорю о томъ, что дълали нъкоторые его друзья. Я таму домой потесть чего-нибудь и выспаться. Я страшно усталь. Но если ктонибудь изъ васъ зайдетъ въ клубъ, часовъ въ 8, мы тамъ поговоримъ о сегодняшнихъ выборахъ. А теперь, прощайте, сэръ Джоржъ. Въ другой разъ мы васъ побъдимъ, будьте увърены. Отойдите, братцы, пропустите!

Эти послъднія слова относились къ людямъ, державшимъ лошадей. И они, и вся толпа сразу послушались его.

Карета побхала дальше, сопровождаемая бранью и насибшками всей деревни, мужчинъ, женщинъ, дътей, высыпавшихъ на улицу.

- Должно быть, этотъ Грегсонъ недавно здѣсь, досадливо проговорилъ Фонтеной, когда они выѣхали изъ деревни.—Вѣрно Уаттоны только-что взяли его; съ какой стати онъ виѣсто Марраби поѣхалъ на Баттаджъ.
- Развѣ Баттаджъ въ какихъ-нибудь особенныхъ отношеніяхъ съ Берроусомъ? Я что-то забылъ.
- Конечно. Онъ былъ нѣсколько лѣтъ вѣсовщикомъ на шахтѣ Акие, а потомъ они его сдѣлали секретаремъ рабочаго союза здѣшняго округа.
- Такъ вотъ отчего они устроили мнѣ такую горячую встрѣчу двѣ недѣли тому назадъ! Помню теперь! Когда много дѣлъ въ головѣ, поневолѣ что-нибудь забудешь. Да, надобно сознаться, этотъ Берроусъ задастъ намъ съ вами не мало работы!

Тресседи откинулся въ уголъ и зѣвнулъ. Фонтеной засмѣялся.

- На будущій годъ будеть опять большая стачка,—сказаль онъ сурово,— стачка должна быть, на сколько я понимаю діло. Тогда Берроусь всімь намь задасть работу!
  - Пусть себь, равнодушно проговориль Тресседи, надвигая

шляпу на глаза. — Мић все равно, кто меня победитъ на будущихъ выборахъ, Берроусъ или кто другой, только бы мић теперь дали поспать.

Однако, оказалось, что ему не такъ легко уснуть. Его пульсъ все еще сильно бился вслёдствіе волненій цёлаго дня и возбужденія только-что пережитой сцены. Передъ нимъ мелькали разныя событія послёдняго полугода его жизни, разныя сцены во время выборной кампаніи и разныя сцены другого рода, разыгрывавшіяся въ томъ деревенскомъ домѣ, куда возвращался и онъ, и Фонтеной.

Но онъ старался притворяться спящимъ. Ему котълось только одного, чтобы Фонтеной не говорилъ съ нимъ. Но отъ Фонтеноя не легко было избавиться: какъ только Джоржъ сдёлалъ первое безпокойное движеніе подъ пледомъ, который натянулъ на себя, такъ его сосёдъ прервалъ молчаніе.

— Скажите кстати, какъ вамъ понравилась моя записка о биллъ Максвеля?

Джоржъ безпокойно задвигался и что-то пробормоталъ. Фонтеной, ни мало не смущаясь, началъ длинное разсуждение о какихъ-то частностяхъ фабричнаго закона и говорилъ такимъ однообразнымъ тономъ, что Тресседи чувствовалъ безконечную скуку.

Онъ минуты двъ глядълъ на говорившаго полузакрытыми глазами. Такъ вотъ предводитель его партіи, человъкъ, который сдълалъ его депутатомъ Маркетъ Мальфорда.

Восемь лъть тому назадъ, когда Джоржъ Тресседи поступилъ въ коллегію Кристчёрчъ, онъ нашель, что это завеленіе, глё ученыя занятія процватали весьма умаренно, было полно воспоминаніями о «Ликъ Фонтевов». И какими воспоминаніями. Госполи. Боже мой! Впоследствии на всякихъ скачкахъ, большихъ и мадыхъ, въ разныхъ клубахъ, въ театрахъ, на всявихъ общественныхъ увеседеніяхъ юноша имъть возможность наблюдать своего старшаго собрата и часто восхищаться имъ. Самъ онъ не имълъ желанія идти по стопамъ Фонтеноя. У него быль другой характеръ и онъ пошелъ другой дорогой. Но онъ видёлъ что-то оригинальное въ той беззавътности или, лучше сказать, въ томъ упорствъ, съ какимъ Фонтеной принялся за собственное раззореніе, и эта оригинальность увлекала его воображение. Года три съ половиной тому назадъ, когда Тресседи въ последній разъ видълъ Фонтеноя передъ началомъ своего большаго путешествія на востокъ, онъ недоумћвалъ, что случится съ «Дики» во время его отсутствія. Старшіе сыновья перовъ, обыкновенно, не попадають въ рабочіе дома; но существують нікоторыя аристократическіе суррогаты этихъ домовъ, весьма мало пріятные, и Джоржъ былъ увіренъ, что Фонтеною не избіжать ихъ.

А теперь — не прошло еще и четырехъ лътъ! — и вотъ Дики Фонтеной сидитъ и разсуждаетъ о скучныхъ статьяхъ чисто техническаго закона, горло его охрипло отъ ръчей, произнесенныхъ за послъднія три недъли, глаза стали впалыми вслъдствіе тревогъ и усиленной работы; онъ создатель и предводитель политической партіи, которая не существовала, когда Тресседи уъзжалъ изъ Англіи, а теперь надъется добиться власти. Какая странная перемъна и судьбы, и характера! Тресседи задумался надъ ними въ полуснъ; но усталость многихъ дней взяла свое. Даже собесъдникъ его былъ принужденъ признать, что онъ неподходящій слушатель. Лордъ Фонтеной пересталъ говорить, но когда, всякій разъ, вслъдствіе толчка кареты, Джоржъ открываль глаза, онъ видълъ рядомъ съ собою широкоплечую фигуру, сидящую все въ той же позъ, прямую и неутомимую, все съ тъмъ же недовольнымъ, полупрезрительнымъ выраженіемъ губъ и глазъ.

— Ну, выходите, Тресседи! Мы пріёхали! — Эти слова Фонтеной произнесъ съ какимъ-то злобнымъ раздраженіемъ. Теперь онъ отрицалъ отдыхъ для себя, не любилъ видёть, когда и другіе предавались ему. Джоржъ, въ послёднюю минуту крёпко уснувшій, вздрогнулъ, вскочилъ на ноги и сталъ хвататься за пледы и свертки, лежавшія въ каретъ.

Карета стояла подъ коллонадой Мальфордъ-гоуза и сквозь большія двери дома, открытыя на внутреннюю мраморную лъстницу, лились цълые потоки свъта. Джоржъ, выйдя изъ экипажа, окончательно проснулся и передалъ слугъ вещи, которыя держалъ въ рукахъ; въ эту минуту въ домъ поднялся сильный шумъ. Цълая толпа мужчинъ и женщинъ, мужчинъ, привътствовавшихъ его криками, женщинъ, рукоплескавшихъ и смъявшихся—сбъжала къ нему съ лъстницы. Его окружили, обнимали, клопали по спинъ, и, наконецъ, торжественно ввели въ домъ.

— Ведите его, — кричалъ радостный голосъ, — и пожалуйста отойдите, дайте его матери подойти къ нему.

Смѣющаяся толпа отступила, и Джоржъ, щурясь отъ свѣта, радостный и сконфуженный, очутился въ объятіяхъ необыкновенно оживленной и моложавой дамы съ бѣлокурыми локончиками, съ фигурой и лицомъ семнадцатилѣтней дѣвушки.

— Ахъ ты мой дорогой, большой, глупый мальчикъ! — говорила леди тоненькимъ голоскомъ и съ увлечениемъ тоже 17 лътъ. — Ты выбранъ, ты добился-таки! Ну, если бы ты не былъ выбранъ, я бы такъ разсердилась, что не стала бы говорить съ

тобой. А я знаю, это бы тебя огорчило, ты вёдь любишь свою наму! Господи, какой онъ холодный!

И она снова набросилась на него, осыпала его маленькими отрывистыми поцёлуями, на минуту отходила, чтобы полюбоваться имъ, и затёмъ съ новымъ восторгомъ бросалась къ нему; наконецъ, терпёніе Джоржа лопнуло и окъ удержалъ ее сильной рукой.

- Ну, мама, довольно... А что, наши давно прібхали?—спросиль онъ у улыбающагося молодого человіка, стоявшаго, заложивъ руки въ карманы, подлів героя дня и съ интересомъ слівдившаго за всімъ происходившимъ.
- Съ полчаса тому назадъ. Они говорили, что вамъ трудно пробраться сквозь толпу. Мы не ожидали, что вы такъ рано пріъдете.
- А что головная боль миссъ Сьювель? Она знаетъ обо мите? Выражение глазъ молодого человъка, глядъвшаго на Тресседи, слегка измънилось.
- О да, она знаетъ, отвъчалъ онъ. Какъ только наши пріъхали, миссисъ Уаттонъ пошла и сказала ей. Она не выходила къ завтраку.
- Миссисть Уаттонъ припіла и сказала мию, гадкій человікт! вскричала леди, которую Джоржъ называль мамой, хлопая говорившаго въеромъ по рукт. Мать всегда должна быть на первомъ плант, помните это, особенно, когда она такая калтика, какъ я, и не можетъ такать собственными глазами видтть торжество своего дорогого любимца. Я все разсказала миссъ Сьювель.

Она наклонила голову на бокъ и лукаво глядъла на сына. Ея нарядное платье — произведение извъстнаго парижскаго мастера-было такъ сшито, что открывало болье, чъмъ следовало, шею, на которой красовалась нитка крупнаго жемчуга. Поясъ empire обрисовываль ея изящную талію: вся фигура ея дѣлала. большую честь ея горничной и, надо сознаться, ея годамъ. Джоржъ слегка покраснълъ при словахъ матери и хотълъ отойти отъ нея, но его захватиль хозяинъ дома, сквайръ Уаттонъ, краснорфчичивый и добродушный старый джентльменъ, который порядочно налоблъ ему въ ратуші; своими рукопожатіями и поздравленіями, а теперь готовился снова повторить ихъ. Леди Тресседи присоединилась къ нему съ своими восторгами, прочіе гости дома собрались вокругъ нихъ, и герой дня еще разъ скрылся изъ виду. среди всей этой кричащей и смъющейся толпы, по крайней мъръ изъ вида молодого человъка, который нъсколько отошелъ отъ остальныхъ.

- Желалъ бы я знать, когда она соизволить сойти внизъ, говорилъ онъ самому себъ, задумчиво разсматривая свои сапоги. Конечно, она изъ пустого каприза не поъхала въ Мальфордъ, она хотъла сдълать на зло.
- Пожалуйста, пустите меня погръться, сказаль, наконецъ, Тресседи, освобождаясь отъ своихъ мучителей и подходя къ топившемуся камину, около котораго стояль молодой человъкъ. Куда дълся Фонтеной?
- Онъ выпиль чашку чаю и тотчасъ же пошель писать письма, отвъчаль молодой человъкъ, котораго звали Байль; онъ и Маркса взяль съ собой. (Марксъ быль частнымъ секретаремъ лорда Фонтеноя). Джоржъ Тресседи съ неудовольствіемъ махнуль рукой.
- Это неділо. Онъ не даеть себі ни часу отдыха. Если онъ воображаеть, что я стану такъ же мучиться, какъ онъ, онъ скоро пожалість, что помогъ мні вступить въ парламенть. Я весь промерзь и усталь, какъ собака. Я пойду и возьму горячую ванну передъ об'єдомъ.

Но онъ не уходилъ, а продолжалъ грѣть руки передъ огнемъ и поглядывать на галлерею, которая окружала большую залу. Байль что-то болталъ о разныхъ инцидентахъ выборовъ, Джоржъ отвѣчалъ ему наудачу. Онъ, дѣйствительно, казался усталымъ, лицо его выражало безпокойство и неудовольствіе,

Но вотъ въ группъ молодыхъ людей и дъвушекъ, стоявшихъ среди залы, раздалось восклицаніе:

— А, вотъ и Летти! Свѣжа, какъ роза!

Джоржъ быстро повернулся. Байль замізтиль, что онъ выпрямился и въ глазахъ его блеснуль огонь.

Молодая дѣвушка мелленно спускалась по большой лѣстницѣ, которая вела въ залу. На ней было надѣто мягкое черное платье съ голубымъ поясомъ и голубая ленточка на шеѣ; во всемъ костюмѣ было что-то дѣтское, что очень шло къ ея округленнымъ формамъ, ея вьющимся волосамъ и ея ручкѣ, скользившей по мраморнымъ периламъ. Она спускалась молча, улыбаясь, медленно ступая съ одной ступеньки на другую, не обращая вниманія на полунасмѣшливыя, полудружескія привѣтствія общества. Ея блестящіе глаза перебѣгали съ одного лица на другое, отъ смѣющейся компаніи, стоявшей около лѣстницы, къ Тресседи, не отходившему отъ огня.

Въ ту минуту, когда она ступила на последнюю ступеньку, Тресседи счелъ нужнымъ подбросить въ огопь еще полено, хотя печка была биткомъ набита. **Миссъ** Сьювель направилась прямо къ новому члену парламента и протянула ему руку.

— Я очень рада, сэръ Джоржъ; позвольте мий поздравить васъ.

Джоржъ положилъ пол'яно и съ сомн'яніемъ посмотр'яль на свои руки.

— Мит очень жаль, миссъ Сьювель, но до меня неудобно дотрогиваться. Надъюсь, вашей головъ лучше.

Миссъ Сьювель кротко опустила руку, бросила на него взглядъ, который нельзя было назвать кроткимъ, и спокойно отвъчала:

- О, моя голова слушается меня. Видите, я захотыла васъ поздравить, и пришла.
- Вижу, отвѣчалъ онъ съ легкимъ поклономъ. Надѣюсь, когда я заболѣю, мои болѣзни будутъ такъ же послушны. Вамъ разсказала мать?
- Мић не надо было никакихъ разсказовъ, все такъ же спокойно отвъчала она. — Я знала, что все кончится хоропю.
- Значитъ, вы знали то, чего, кромѣ Бога, никто не зналъ.— Я прошелъ всего 17-ю голосами.
  - Да, я слышала. Я очень пожальла Берроуса.

Она поставила ногу на каминную рѣшетку, приподняла одной рукой платье, а другою слегка облокотилась на доску камина. Вся поза ея была въ высшей степени граціозна, и тонкій пѣвучій голосъ ея, какъ нельзя болѣе, подходиль къ складу ея ротика, повидимому, всегда готоваго смѣяться, но рѣдко смѣявшагося искренно.

На ея зам'нчавіе по поводу Берроуса, Тресседи улыбнулся.

- Мой пророческій духъ не обмануль меня,—сказаль онъ, я зналь, что вы будете жалёть Берроуса.
- Да, конечно. Развѣ же это не тяжело для него. Вѣдь, вы не станете отрицать, что вамъ хорошо подготовили дорожку?
  - Конечно, нътъ, я этимъ горжусь.

Онъ окинуль взглядомъ комнату. Остальная часть общества, смёнсь и перешептываясь, отошла отъ нихъ. Нёкоторые люди уже пошли одёваться. Мужчины отправились въ маленькую библіотеку и курильную комнату, дверь которой выходила въ залу. Сквайръ, усёвшись въ спокойное кресло, погрузился въ чтеніе мёстной газеты и послёднихъ извёстій о выборахъ.

Довольный своимъ осмотромъ, Тресседи заложилъ руки въ карманы и присловился къ камину съ тъмъ, чтобы не терять изъвиду ни малъйшаго движенія миссъ Сьювель.

- Вы всегда оказываете своимъ друзьмъ такъ же мало сим-

патін, какъ мив въ этомъ двів, миссъ Сьювель?—спросиль онъ, когда глаза ихъ встретились.

Она сділала маленькую гримаску.

— Какъ! я была добра, какъ ангелъ! — сказала она, толкая ногою высунувшееся полъно.

Іжоржъ засмѣялся.

- Очевидно, наши понятія объ ангелахъ такъ же различны, какъ и всё остальныя. Отчего вы не пріфхали и не присутствовали на баллотировкі, відь, вы мей обіщали?
  - У меня больла голова, сэръ Джоржъ.

Онъ отвітиль легкимъ поклономъ, какъ будто оффиціально признавая приведенную ею причину.

- A позвольте спросить, въ которомъ часу началась ваша головная боль?
- Дайте вспомнить, засм'вялась она; кажется, тотчасъ посл'в завтрака.
- Да, если память мит не изменяеть,—она началась сразу после некоторых моих замечаній о капитант Аддисонт?

Онъ смотръдъ прямо передъ собой съ безучастнымъ видомъ.

— Да,—задумчиво проговорила Летти,—это было странное совпаденіе, не правда-ли?

Съ минуту они оба молчали. Затъмъ, она разсиъялась самымъ заразительнымъ смъхомъ.

— Знаете ли, —сказала она, положивъ руку ему на плечо, — знаете ли, что вы пренесносный и пренеразумный человъкъ? Мы съ вами отлично ладили, всю недълю вмѣстѣ веселились, и вдругъ вы вздумали дѣлать невѣжливыя замѣчанія о моихъ друзьяхъ, да еще при всѣхъ! Вы, пожалуй, готовы совѣтовать тетушкѣ Уаттонъ, какъ ей держать меня въ рукахъ! Вы мнѣ надѣлали ужасныхъ непріятностей; мнѣ и въ недѣлю не исправить того, что вы натворили. А вы воображаете, что я это приму съ кротостью овечки! Ну-ка посмотрите, похожа ли я на овечку?

Все это время она держала его крѣпко за руку и ея хорошенькое личико, оживленное веселостью и лукавствомъ, было такъ близко къ его лицу, что на минуту онъ почувствовалъ страстное желаніе разпѣловать его. Но желаніе быстро исчезло. Онъ познакомился съ Летти Сьювель три недѣли тому; назадъ. Онъ не былъ ея женихомъ, даже не думалъ объ этомъ. Хватанье за руки и все прочее—это были обычныя манеры Летти Сьювель.

Витесто того, чтобы поцеловать ее, онъ пристально посмотрёлъ на нее.

— Я никого не видалъ такого гордаго и упрямаго, какъ вы,-

проговорилъ онъ.—Я разсказалъ вамъ просто нѣсколько фактовъ изъ жизни человѣка, котораго вы не знаете, а я знаю, и вы за это дуетесь пѣлый день, не исполняете объщанія пріѣхать въ Мальфордъ, и браните меня.

Она подняла брови и отняла руку.

— Неужели вы не понимаете, что я не могла не сердиться и была сердита? Мнѣ, конечно, было страшно скучно сидѣть наверху, хотя я написала длиннъйшее письмо подругъ, и все объвасъ, я все подробно описала; теперь мнѣ, пожалуй, придется немного смягчить нъкоторыя вещи. Однако, вы, кажется, не намърены одъваться къ объду?

Джоржъ вздрогнулъ и посмотрълъ на часы.

- Мы будемъ одни? Гостей не ждуть?
- Прійдуть нівкоторые «містные», ради торжественнаго случая. Я знаю, что жена священника прійдеть; она сняла фасонъ съ одной моей кофточки и хочеть узнать, не разсердилась ли я. Джоржъ засмінлея.
  - Бъдные люди!
- Я, навърно, буду не любезна съ ней, —сказала Летти, играя цвъткомъ на каминъ. —Мнъ противно видъть женщинъ, которыя не умъютъ порядочно одъться. Однако, мнъ пора позаботиться о своемъ туалетъ.

Теперь пришла его очередь удержать ее за руку.

- Вы сердитесь? спросилъ онъ, наклоняясь къ ней. Его блестящие сърые глаза не казались болъе усталыми.
  - За что? За то, что вы выбраны?

Она весело разсмъялась. Онъ выпустиль ея руку. Она взяла подъ руку дочь хозяина, миссъ Флоренсу Уаттонъ, которая въ эту минуту шла по залъ, и онъ вмъстъ поднялись по лъстницъ, причемъ она бросила на него торжествующій взглядъ сверху. Джоржъ слъдиль за ними глазами, пока онъ не скрылись. Выраженіе его лица не было ни сердито, ни нъжно. Онъ глядълъ съ насмъщливымъ самодовольствомъ, какъ будто и самъ также игралъ роль, хотя къ его самодовольству примъщивалась нъкоторая доля тревоги

II.

Джоржъ Тресседи сошелъ къ объду слишкомъ поздно и нашелъ хозяйку въ очень дурномъ расположении духа. Миссисъ Уатгонъ была крупная властолюбивая женщина, которая ръдко считала нужнымъ скрывать свое неудовольствие противъ когонибудь или чего-нибудь. Джоржъ поспъшилъ умилостивить ее обычными извиненіями: онъ думалъ, что еще рано, его часы отстаютъ и т. п. Миссисъ Уаттонъ, которая въ этотъ великій день видъла въ новомъ членъ торжество самыхъ дорогихъ своихъ принциповъ, приняла эти извиненія сначала сухо, но вскоръ смягчилась.

— Ахъ, негодный мальчикъ! негодный лгунишка! — проговорилъ чей-то шаловливый голосъ подъ ухомъ Тресседи. — Рано! скажите пожалуйста! Я, въдь, видъла, что ты дълалъ! Какъ стыдно!

И леди Тресседи отскочила отъ сына, смъясь черезъ плечо, своей обычной маперой. На ней было надъто легкое бълое платье на темно-красномъ шелковомъ чахлъ. Шея и плечи ея были открыты до послъдней возможности, а румяны на ея щекахъ лежали слишкомъ густымъ слоемъ, что съ ней ръдко случалось. Джоржъ поспъщилъ отвернуться отъ нея и заговорилъ съ мадамъ Фонтеной.

— Какъ глупа эта женщина! — думала миссисъ Уаттонъ, слъдя суровымъ взглядомъ за своею гостьею. — Она навърно заставитъ Джоржа возненавидъть себя, а между тъмъ, ей надобно, чтобы онъ заплатилъ ея долги, иначе выйдетъ скандалъ. Что! Объдъ? Джонъ, подайте руку леди Тресседи. Гардингъ, веди, пожалуйста, миссисъ Гаукинсъ! — она указала своему второму сыну на леди въ черномъ, чепорно сидъвшую на диванъ. — Мистеръ Гаукинсъ возьметъ Флоренсу, сэръ Джоржъ, — она указала рукой на миссъ Сьювель. — А вы, лордъ Фонтеной, должны дать руку мнъ; остальные идите съ къмъ хотите.

Молодые люди, по большей части, кузены и кузины, смъясь, исполнили это приказаніе, а сэръ Джоржъ протянуль руку миссъ Сьювель.

- овель. — Мн<sup>4</sup>; жаль васъ,—сказаль онъ, пока они шли въ столовую.
- О, я знала, что сегодня моя очередь,— чопорно отвъчала Летти.—Вчера вы вели Флори, а третьяго дня тетю Уаттонъ.

Джоржъ спокойно устыся на стулт и повернулся къ своей дамъ.

- Не посов'туете ли вы, прежде всего, какъ ми'ь поступать, чтобы не вызвать у васъ опять головную боль? Посл'є сегодняшняго утра я чувствую, что не могу жить своимъ умомъ, что ми'ь вужны указанія.
- Хорошо,—сказала Летти серьезно,—рѣшимъ сначала, о чемъ им можемъ говорить прежде всего. Напримѣръ, вы можете говорить о миссисъ Гаукинсъ.

Она сдълала едва замътный знакъ, и, слъдуя ея указанію, взглядъ его упалъ на худощавую женщину, сидъвшую противъ

нихъ; ея кавалеръ, Гардингъ Уаттонъ, фешенебельный и весьма самоувъренный молодой человъкъ, почти не обращалъ на нее вниманія.

Джоржъ посмотрълъ на нее.

- Это мий не правится,—сказаль онъ рёзко. Къ тому же о ней и говорить ничего.
- О, напротивъ, —отвѣчала Летти, и лукавый огонекъ зажегся въ ея карикъ глазахъ, —я могу говорить о ней цѣлыхъ двадцатъ минутъ. На ней надѣто мое платье.
- Я его не узнагь,—отвъчагь Джоржъ, продолжая пристально смотръть на леди.
- Это бы не бѣда, тѣмъ же серьезнымъ тономъ продолжала Летти, —если бы миссисъ Гаукинсъ, снявъ фасоны съ моихъ платьевъ, не считала своимъ долгомъ читать меть нотаціи. Если бы я осуждала какую-нибудь барышню, я бы не стала подсылать свою няню къ ея горничной за выкройками.
- Я замѣчаю,—вы очень спокойно относитесь къ ея осужденію.
- Безчувственно, хотите вы сказать. Да, это мое несчастіе. Я всегда чувствую себя гораздо разумиче, чёмъ тё люди, которые осуждають.
  - Значить, сегодня утромъ вы считали меня глупымъ?
- О, нътъ! Только... видите ли, я *знала*, что я знаю лучше васъ. Я была благоразумна и...
- О, не кончайте, —быстро перебиль Джоржъ, —и не воображайте, что я когда-нибудь еще дамъ вамъ хорошій совъть.
  - Неужели?

Ея насмъпливый взглядъ бросилъ ему вызовъ, который онъ принялъ, повидимому, твердо. Между тъмъ, въ головъ его вертълась фраза, которую одна знакомая ему дама сказала о своей лучшей пріятельницъ: «Ея душа? Ея душа, другъ мой, это пустой каосъ!» Эти слова, съ насмъшкой думалъ онъ, могли служить отличнымъ опредъленіемъ его собственныхъ чувствъ. Онъ не могъ убъдить себя, что его чувства къ миссъ Сьювель серьевны, котя сознавалъ, что способенъ иногда на безразсудный поступокъ, напримъръ, когда на ней было надъто то прелестное розовое платье, въ которомъ она была въ этотъ вечеръ, или когда она принимала тотъ милый дерзкій тонъ, который такъ шелъ къ ней именно въ эту минуту. Все это время въ душт его раздавался какой-то холодный и критическій голосъ, осуждавшт ее. Черезъ 10 лътъ, говорилъ онъ самому себъ, она потеряетъ всю теперешнюю миловидность. Да, но, все-таки, маленькая граціозная фигурка ея, ея

движенія, легкія, какъ воздухъ, изящный вкусъ ея туалетовъ все это заставляеть забывать нѣкоторые недостатки въ чертахъ ея лица и въ его выраженія, и большинство мужчинъ находитъ ее ослѣпительно-прелестной и обаятельной. Во всякомъ случаѣ, въ своемъ кругу Летти никогда не имѣла недостатка ни въ друзьяхъ и поклонникахъ, ни въ разнаго рода развлеченіяхъ; всѣ вообще находили—хотя сама она имѣла сильныя доказательства противнаго,—что она въ состояніи добиться всего, чего сильно захочетъ. Ей хотѣлось,—всѣ окружающіе очень скоро угадали это, заполонить молодого Джоржа Тресседи. И ей это удалось. Даже въ эти послѣдніе тревожные дни всѣмъ было очевидно, 'что сердце его дѣлится между нею и выборами, причемъ перевѣсъ скорѣе на ея сторонѣ. Что касается степени ея успѣха, это было пока дѣло темное, въ особенности для нея самой и для него.

Во всякомъ случав, въ этотъ вечеръ онъ не могъ оторваться отъ нея. Онъ пробовалъ нёсколько разъ заговаривать съ своей сосёдкой слёва, дёвочкой, только что сошедшей со школьной скамьи; ея благородное лицо обёщало, что черезъ три года она превзойдетъ Летти Сьювель какъ красотой, такъ и всёмъ остальнымъ. Но это не удавалось ему. Послё утомленія и волненій цёлаго дня, онъ, въ видё реакціи, стремился просто повеселиться. Онъ снова возвращался къ Летти, и они болтали и спорили, обмёниваясь мнёніями о людяхъ, театрё и книгахъ или, лучше скасать, подъ прикрытіемъ этихъ темъ о разныхъ предметахъ, имѣющихъ отношеніе къ любви, — обычное начало сближенія между мужчиной и женщиной. Проницательные сёрые глаза миссисъ Уаттонъ не разъ устремлялись на нихъ, и она скрывала улыбку за вёеромъ, а лордъ Фонтеной поглядывалъ на нихъ серьезно и неодобрительно.

Между тъмъ, всю первую половину объда, стулъ прямо противъ Тресседи оставался пустымъ. Онъ предназначался для старшаго сына хозяевъ, и мать объяснила лорду Фонтеною, что его нътъ дома, что «онъ, по обыкновенію, гдъ-нибудь въ приходъ».

Но когда подали фазановъ, дверь изъ гостиной отворилась, и въ комнату тихо вошелъ худощавый темноволосый молодой человъкъ. Онъ безъ всякаго шума сълъ на свое мъсто, съ улыбкой поклонившись Джоржу и своимъ сосъдямъ, и шепотомъ приказалъ лакею подать себъ то кушанье, какое стояло на столъ.

— Глупости Эдвардъ!—громкимъ голосомъ заявила мать его съ верхняго конца стола;—пожалуйста, не дълай себя смъшнымъ. Моррисъ, принесите мистеру Эдварду зайца и баранину.

Вновь прибывшій кротко подняль брови, улыбнулся и покорился.

- Гдѣ вы были, Эдвардъ?—спросилъ Тресседи.—Я не видалъ васъ послѣ конца выборовъ.
- Я быль на репетиціи. На будущей нед в приходское попечительство даеть концерть, и я на немъ распорядителемъ.
- эти концерты всегда бывають очень не хороши,—заявила ииссъ Уаттонъ ръзко.

Эдвардъ Уаттонъ пожалъ плечами. У него было очень пріят-100, но нѣсколько робкое выраженіе лица, которому противорѣчилъ 0гонь энтузіазма и отваги, вспыхивавшій по временамъ въ его глазахъ.

- Тъмъ болъе нужны репетиціи,—отвъчаль онъ.—Вирочемъ, надъюсь, на этотъ разъ дъло пойдетъ не дурно.
- Эдвардъ принадлежить къ числу людей, сказала миссъ Уаттонъ вполголоса лорду Фонтеною которые думають, что можне пріобръсти симпатіи народа, простонародья пожимая имъ руку, показывая имъ картинки и распъвая съ ними «Мессію». У меня въ прежнее время были такія же идеи. Они у всякаго бывають. Это все равно, что корь. Но разумные люди бросають ихъ.
- Благодарю, мама, проговорилъ Уаттонъ, кланяясь съ улыбкой.

Леди Тресседи прервала свой разговоръ со сквайромъ на другомъ концѣ стола, чтобы послушать, что говорятъ другіе. Она болтала очень быстро рѣзкимъ, аффектированнымъ голосомъ и дѣлала при этомъ такіе свободные жесты и такъ близко придвигала свое лицо къ его лицу, что нервный, чопорный сквайръ каждую минуту боялся, какъ бы она не выткнула ему глаза. Онъ почувствовалъ значительное облегченіе, когда увидѣлъ, что ея вниманіе обратилось въ другую сторону.

— Что это? М. Эдвардъ проповъдуетъ свой радикализиъ? — спросила она, надъвая золотое пенсиэ. — Свой милый, гадкій радикализиъ? Ахъ, мы въдь всъ знаемъ, гдъ М. Эдвардъ заразился имъ.

За столомъ раздался смёхъ. Гардингъ Уаттонъ смёялся громче всёхъ.

- На прошлой недѣлѣ Эгерія была у него по сосѣдству,—сказаль онъ, обращаясь къ леди Тресседи.—Эдвардъ ѣздилъ къ ней. Послѣ этого онъ сталъ членомъ двухъ новыхъ обществъ и заказаль шесть новыхъ книгъ по рабочему вопросу.—Эдвардъ слегка покраснѣлъ, но продолжалъ спокойно ѣстъ свой обѣдъ, не выказывая другихъ знаковъ смущенія.
- Если вы говорите о леди Максвель, сказаль онъ добродушно, — то я, право, жалью тъхъ изъ васъ, кто съ ней незнакомъ. Онъ подняль свою красивую голову и окинуль общество вызы-

вающимъ взглядомъ, который очень шелъ къ нему, но очень не понравился его матери.

— Ну ужъ эта женщина!—вскричала миссъ Уаттонъ, махнувъ рукой.—Какъ вамъ кажется,—обратилась она къ лорду Фонтеной, строгимъ голосомъ,—не правда ли, она виновата въ половинъ тъхъ нелъпостей, какія дълаетъ наше милое министерство въ послудніе два года?

Полупрезрительная улыбка скользнула по усталому лицу Фонтеноя.

- По моему, напрасно дёлать изъ леди Максвель козла отпущенія. Они сами виноваты въ своихъ глупостяхъ.
- И потомъ, можно ли сказать объ англійскихъ министрахъ что-нибудь хуже того, что ими руководить женщина? проговорилъ М. Уаттонъ съ другого конца стола. Въ наше время это было совершенно немыслимо. Извини, моя дорогая, извини, быстро прибавилъ онъ, взглянувъ на жену.

Летти посмотръда на Джоржа и закрылась платкомъ, чтобы скрыть свой смъхъ.

Миссисъ Уаттонъ была недовольна.

-- Очень многіе англійскіе кабинетъ-министры подчинялись женщинамъ во всѣ времена,—сухо проговорила она,—и никто ихъ за это не осуждалъ. Но дѣло въ томъ, что въ прежнее время всякій зналъ свое мѣсто. Женщины соблазняли—и всѣ находили это естественнымъ,—ради пользы своихъ мужей, братьевъ, сыновей. Онѣ старались добиться чего-нибудь для кого-нибудь, и добивались. Теперь онѣ соблазняютъ—какъ эта леди Максвель—ради того, что онѣ называютъ «дѣломъ», и это-то погубитъ нашу націю.

Эдвардъ Уаттонъ энергично протестовалъ противъ слова соблазняли, но его мать и братъ настаивали на этомъ словъ, и присутствующе громко поддержали ихъ. Леди Тресседи старалась вставить въ разговоръ свои собственныя замъчанія, махала вѣеромъ, называла всъхъ полуименами и обращалась ко всъмъ съ разными личными намеками. Но одинъ только Эдвардъ Уаттонъ иногда въжливо или съ улыбкой отвъчалъ ей; остальные не обращали на нее вниманія. Они были поглощены важнымъ дъломъ: травили несогласнаго съ ними и непокорнаго члена своего общества и въ эту минуту не могли заниматься ничъмъ другимъ.

- Я навърно увижу знаменитую леди недъли черезъ двъ, сказалъ Джоржъ миссъ Сьювель подъ общій гулъ голосовъ. Странно, я до сихъ поръ никогда не видалъ ея.
  - Кого? леди Максвель?
  - -- Да, въдь вы помните, меня четыре года не было въ

Англін. Она, кажется, была въ Лондонъ за годъ до моего отъъзда, но я нигдъ съ ней не встръчался.

- Предсказываю вамъ, что она вамъ очень поправится, р'єшительнымъ голосомъ произнесла Летти. — По врайней м'єр'є, со иною это всегда случается, когда тётя Уаттонъ кого-нибудь бранитъ. Я уже не могу находить этого челов'єка дурнымъ, хотя и стараюсь.
- Позвольте мет замътить, что у меня совстив не такой характеръ! Я человъкъ—и метніе друзей всегда оказываеть на меня вліяніе.

Онъ повернулся къ ней, чтобы лучше видъть дъйствіе сволхъ словъ.

- О, вы совершенно напрасно выставляете себя такимъ кроткимъ созданіемъ!—сказала Летти, качая головой.—Напротивъ, вы самый упрямый человъкъ въ свътъ, вы все возвращаетесь къ одному и тому же, вы никакъ не хотите признать себя побъжленнымъ.
- Побъжденнымъ? съ удивленіемъ спросиль Джоржъ; головною болью? Ну, это еще небольшая бъда. Надъюсь, въ другой разъ я буду счастливъе. Вы, кажется, намърены оставить безъ малъйшаго вниманія ту массу фактовъ, которые я вамъ сообщилъ сегодня утромъ о капитанъ Аддисовъ.
- Я буду добра къ вамъ и постараюсь забыть ихъ. А теперь слушайте тетушку Уаттонъ! Это ваша обязанность. Тетупка Уаттонъ привыкла, чтобы ея слушали, а вы не слышали ее сто разъ прежде, какъ я.

Дъйствительно, миссисъ Уаттонъ разсказывала на своемъ концъ стола что-то, что видимо сильно возбуждало ее. Презръне и ненависть придавали энергичное выражене головъ и лицу ея, которыя и безъ того были довольно характерны. Они были крупныхъ размъровъ, но далеко не пошлыя. Головной уборъ изъ старыхъ кружевъ шелъ къ ея волнистымъ полусъдымъ волосамъ, и она носила его съ сознанемъ собственнаго достоинства; рука ея, лежавшая на столъ, была велика и толста, но сильна и красива. М-съ Уаттонъ была и казалась тираномъ, но умнымъ тираномъ.

— Одинъ изъ ихъ бруншайрскихъ сосъдей, — говорила она, — разсказывалъ мнъ на прошлой недълъ, какія удивительныя вещи дълаются въ Мемгоръ. Она получила въ наслъдство это Мемгорское имъніе — послъднія слова были обращены къ молодому Байлю, который, какъ, сравнительно, новый знакомый, могъ не знать всъмъ извъстныхъ фактовъ — раззоренное имъніе, приносившее тысячи двъ въ годъ. Какъ только она вышла замужъ, она тотчасъ же посе-

лила тамъ какого-то соціалиста изъ самаго беззастінчиваго сорта. Этотъ господинъ не медля установиль то, что они называютъ «правильную плату» всімъ рабочимъ, въ сущности двойную плату противъ нормальной, силой заставилъ фермеровъ выдавать ее и раздражилъ всіхъ сосідей. Прежде это была спокойнійная містность въ світі, теперь она все поставила вверхъ дномъ. Конечно, когда она вышла замужъ за 30.000 дохода, она можетъ позволять себі такія маленькія забавы; но другіе люди, которые живуть доходами съ земли, просто не знають, что ділать.

— Она мнѣ говорила, что вообще эта система приносить очень хорошіе результаты,—сказаль Эдвардъ Уаттонъ; сильная краска на липѣ одна показывала, какъ его раздражають эти постоянныя нападки матери,—и что Максвель, по всей въроятности, примѣнить ее и въ своихъ имѣніяхъ.

Миссисъ Уаттонъ всплеснула руками.

- Какимъ идіотомъ сталъ этотъ человѣкъ! Пока онъ не женился, онъ былъ совершенно разумнымъ существомъ. А теперь она водитъ его за носъ, и министерство плящетъ по его дудкѣ, потому что онъ имѣетъ большое вліяніе въ палатѣ лордовъ.
- Хуже всего то,—сказалъ Гардингъ съ непріятнымъ смітьхомъ,—что, если бы она не была красивой женщиной, ея вліяніе было бы вдвое меньше. Она пользуется своей красотой самымъ непозволительнымъ образомъ.
- Я увъренъ, что это совершенно несправедливо, съ жаромъ возразилъ Эдвардъ Уаттонъ и сердито посмотрълъ на брата.

Джоржъ Тресседи вившался въ разговоръ. Онъ очень любилъ Эдварда Уаттона и терпвть не могъ Гардинга.

- Она въ самомъ дълъ такая красавица?—спросилъ онъ, наклоняясь впередъ и обращаясь къ хозяйкъ. М-съ Уаттонъ сдълала презрительную гримасу и ничего не отвъчала.
- Одинъ старый дипломать говорилъ мнв какъ-то, —произнесъ лордъ Фонтеной холодно и нехотя, точно, эта тема разговора была ему непріятна, что по его мнвнію она самая красивая женщина, какую онъ видаль въ Лондонв послё леди Блессингтонъ.
- Леди Блессингтонъ! Господи, Боже! Леди Блессингтонъ! воскликнула леди Тресседи съ особеннымъ удареніемъ. Какое несчастное сравненіе, не правдали? Не многія женщины найдужь пріятнымъ, что ихъ счатаютъ преемницами леди Блессингтонъ.
- Во всёхъ отношеніяхъ, кром'в красоты, —сказалъ Эдвардъ Уаттонъ съ неудовольствіемъ, —это сравненіе было бы д'яйствительно см'яшно.

Гардингъ пожалъ плечами и, покачиваясь на стулъ, шепнулъ на ухо скромному молодому человъку, сидъвшему съ нимъ рядомъ:

— Я такъ дунаю, что графъ д'Орсей—это только вопросъ времени. Конечно, этого нельзя говорить Эдварду.

Гардингъ читалъ мемуары и считалъ себя высоко образованнымъ человѣкомъ. Молодой человѣкъ, къ которому онъ обратился, не читалъ ничего печатнаго, кромѣ извѣстій о скачкахъ, и не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о томъ, что такое леди Блессингтонъ и графъ д'Орсей; онъ улыбнулся какъ-то неопредѣленно и ничего не отвѣчалъ.

— Дорогая моя, — жалобнымъ голосомъ проговорилъ сквайръ, — инъ кажется, здъсь очень жарко, не правда ли?

Среди молодежи раздался сдержанный смъхъ, многимъ изъ нихъ уже давно надоблъ этотъ вѣчный семейный споръ. М. Уаттонъ, никогда ничего не понимавшій, посмотрѣлъ на всѣхъ вопросительно. М - съ Уаттонъ соблаговолила понять его намекъ и встала изъ за стола.

Когда перепіли въ гостиную, миссисъ Уаттонъ сочла своею обязанностью удёлить десять минутъ разговора исключительно о ділахъ прихода миссисъ Гаукинсъ, которая, какъ жена священника, занимала опред вленное оффиціальное м всто въ обществ в Мальфордъ-гауза, совершенно независимое отъ своихъ личныхъ качествъ. Миссисъ Гаукинсъ была женщина простая, самоувъренная, ни мало не интересная для миссисъ Уаттонъ, никогда не потрудившейся взглянуть на нея съ другой точки зрвнія, не только какъ на особу, мужъ которой состояль на службь въ приходь сквайра. Ради ея званія, ей следовало оказывать вёжливость, уваженіе, и ей оказывали ихъ. Увы! этого было недостаточно для м-съ Гаукинсъ, питавшей весьма честолюбивые замыслы, которымъ мъшала ея сильная застінчивость, отсутствіе світских ванерь и ся ограниченные доходы. Какъ только 10 минутъ прошли и миссисъ Уаттонъ, сильно интересовавшаяся политикой и не считавшая нужнымъ церемониться съ женой викарія, погрузилась въ чтеніе вечернихъ газетъ, принесенныхъ лакеемъ, -- м-съ Гај кинсъ подсела къ Летти Сьювель. Она выразила ей свою благодарность, сердечную благодарность за выкройки, которыя дала ея горничная.

— Развъ она вамъ дала выкройки?—сказала Летти, поднимая брови.—Скажите, пожалуйста! А я и не знала!

И ея взглядъ холодно скользнулъ по костюму м-съ Гаукинсъ, представлявшему доморощенную копію того изящнаго туалета, который быль въ этотъ вечеръ надітъ на миссъ Сьювель М-сл. Гаукинсъ покрасніла.

— Я строго наказывала нянъ, чтобы она непремънно спросила у васъ позволенія. Но моя няня и ваша горничная, кажется, окон-

чательно подружились. По правдѣ сказать, моя няня очень можетъ заниматься шитьемъ, когда у нея на рукахъ всего одинъ 4-лѣтній ребенокъ, но въ здѣшнемъ глухомъ мѣстѣ неоткуда добыть новыхъ фасоновъ. Во всякомъ случаѣ, я бы никогда не рѣшилась безъ вашего позволенія.

Смёсь гордости и ложнаго стыда дёлали ен голосъ и манеры весьма непривлекательными. Летти поддалась тому же чувству, которое заставляеть мальчиковъ отрывать крылья у мухъ.

— Помилуйте, я очень рада!—произнесла она равнодушнымъ тономъ. — Это такъ пріятно, когда можно шить свои вещи дома! Ваша няня просто кладъ.

Все время она внимательно разглядывала всё дурно сдёланные швы, всё неправильности въ отдёлкё этого доморощеннаго произведенія искусства. Слухъ жены викарія, всегда до бол'єзненности чуткій именно въ этой гостиной, ловилъ оскорбительную ноту во всякомъ слов'є д'євушки. Ею овлад'єло сильное негодованіе и она рёшила постоять за себя.

- Вы отсюда поъдете еще къ кому-нибудь гостить? спросила она.
- Да, въ два или въ три мѣста, отвѣчала Летти, простодушно поднимая глаза на свою собесѣдницу. До сихъ поръ она сидѣла, наклонивъ голову, и ласкала собаку м-съ Уаттонъ, сѣраго абердинскаго террьера, который смотрѣлъ на нее совершенно равнодушно.
- Вы, кажется, большую часть времени проводите въ гостяхъ, не правда ли?
  - Да, пожалуй, что такъ, согласилась Летти.
- Не находите ли вы, что это страшная потеря времени? Вѣдь вамъ, я думаю, некогда заняться ничѣмъ серьезнымъ? Мнѣ бы это ужасно надоѣло.—М-съ Гаукинсъ засмѣялась, желая показать, что просто шутитъ.

Летти подняла маленькую ручку, чтобы скрыть зѣвокъ, который быль, тъмъ не менъе, довольно замътенъ.

— Неужели?—спросила она тономъ уже прямо дерзкимъ.— Эвелина, посмотри на эту собаку. Не напоминаетъ она тебѣ мистера Байля?

Она обращалась съ этими словами къ красивой 16-лътней дѣвушкѣ, той самой, которая за обѣдомъ сидѣла по лѣвую руку Лжоржа Тресседи; взявъ горсть розовыхъ листочковъ, осыпавшихся съ букета стоявшаго сзади нея, она бросила ихъ на собаку, подзывая ее къ себѣ. Вмѣсто того, чтобы подойти къ ней, собака улеглась на коврѣ, положила морду на переднія лапы и пристально глядѣла на нее, точно стерегла ее.

- Она никогда не ласкается къ тебъ, Летти, какъ это странно, — сиъясь, сказала Эвелина и погладила собаку.
- Не бъда, другія собаки ласкаются. Видѣли вы очаровательнаго чернаго шпица леди Артуръ? Она объщала подарить мнѣ такого же.

Между кузинами завязалась болтовня о ихъ деревенскихъ составяхъ, по большей части богатыхъ аристократахъ, о которыхъ м-съ Гаукинсъ не знала ничего или очень мало. Эвелина Уаттонъ, отличавшаяся добрыми, великодушными инстипктами, всячески старалась ввести въ разговоръ жену викарія. Летти твердо рѣшила устранять ее. Она прислонилась къ спинкѣ софы, болтала самымъ веселымъ образомъ, бѣлизна ея щекъ и шеи выдѣлялись на красномъ фонѣ мебели, скрещенныя ножки ея показывали пару прелестныхъ маленькихъ туфель съ пряжками изъ стразъ. Она сіяла драгоцѣными камнями, какъ только можетъ сіять молодая дѣвушка,—болѣе чѣмъ прилично молодой дѣвушкѣ, по мнѣнію м-съ Гаукинсъ. Она вся съ головы до ногъ была довольство, привлекательность, торжество успѣхомъ,—только ея привлекательность предназначалась не для м-съ Гаукинсъ и ей подобныхъ.

Жена священника сиділа на стулі, вытянувшись и краснізя, оставивъ всякую попытку вмъщиваться въ разговоръ, но въ душъ страшно обиженная. Она, къ сожальнію, не могла презирать Летти. такъ какъ для самой себя всего больше желала именно того. чъмъ обладала Летти. Но въ ея душъ копошилась не просто зависть. Когда Летти была хорошенькой дівочкой въ коротенькихъ плитьицахъ, жена викарія, бывшая на 6 лътъ старше ея, открыла ей свое сердце и всячески старалась заслужить любовь племянницы м-съ Уаттонъ. Было время, когда опт называли другъ друга «Мэджи» и «Летти», даже когда Летти уже начала «выйзжать». Теперь всякій разъ, когда м-съ Гаукинсь пыталась наввать ее по имени, языкъ отказывался повиноваться ей; она даже сама стала считать это неприличною фамильярностью. Между темъ Летти съ каждымъ пріездомъ въ Мальфордъ все решительнъе отстранялась отъ своего прежняго друга, и имя Мэджи никогда болће не произносилось.

Мужчины, занятые разговорами о разныхъ инцидентахъ выборной кампаніи и сплетнями по поводу ея, засидёлись очень долго въ столовой. Когда они, наконецъ, перешли въ гостиную, Джоржъ Тресседи сдёлалъ еще разъ попытку завести разговоръ съ къмънибудь другимъ, не съ Летти, и опять безуспъшно.

— Мив бы хотвлось, чтобы вы поразсказали мив что-нибудь о миссъ Сьювель,—сказалъ дордъ Фонтеной на ухо м-съ Уаттонъ.

Онъ нѣсколько времени молча сидѣлъ подлѣ нея на софѣ, повидимому занятый вечерними газетами, которыя м-съ Уаттонъ уступила ему.

М-съ Уаттонъ подняла голову, взглянула туда, куда были устремлены его глаза,—на маленькій диванчикъ въ углу комнаты, и на лицѣ ея мелькнуло выраженіе отчасти удовольствія, отчасти нетерпѣнія.

— Летти? О, Летти моя племянница, дочь моего брата, Вальтера Сьювеля изъ Гельбека. Они живуть въ Іоркширѣ. Братъ наслѣдовалъ послѣ отца маленькое имѣніе съ очень неопредѣленнымъ доходомъ. Я часто удивляюсь, изъ какихъ средствъ они такъ оцѣваютъ дѣвочку. Впрочемъ, она съ самыхъ малыхъ лѣтъ всегда дѣлала, что хотѣла. Мой бѣдный братъ боленъ вотъ уже десять лѣтъ, и ни онъ, ни жена его—ахъ, какая глупая женщина! — М-съ Уаттонъ энергичнымъ движеніемъ рукъ и глазъ призвала небо въ свидѣтели справедливости своихъ словъ, — нисколько не заботятся пристроитъ Летти. У нея есть еще сестра, маленькое, нѣжное, молчаливое существо, она ухаживаетъ за родителями. О, Летти не глупа; я увѣрена, что не глупа. Вы, кажется, безпокоитесь о сэръ Джоржѣ? Напрасно. Она со всѣми ведетъ себя точно также.

Простодушная тетушка продолжала нѣсколько времени разговоръ въ томъ же тонѣ, полунасмѣшливомъ, полуснисходительномъ. Въ концѣ концовъ безпокойство лорда Фонтеноя не улеглось. Онъ переселился въ Мальфордъ-гоусъ передъ самой баллотировкой, а всю недѣлю выборной кампаніи провелъ въ другомъ мѣстѣ округа. Теперь въ этотъ вечеръ, послѣ побѣды, онъ вдругъ почувствовалъ, какъ будто ему готовится пораженіе, благодаря неожиданно всплывшему факту, и это приводило его въ уныніе.

Когда пришло время идти спать, Летти осталась въ гостиной дольше прочихъ лэди, подъ предлогомъ уборки разныхъ своихъ вещипъ, такъ что когда Джоржъ Тресседи взялъ свъчу, чтобы посвътить ей въ галлереъ, они очутились одни.

На него вдругъ напала странная модчадивость, такъ что, принимая подсвъчникъ изъ его рукъ, она пристально взглянула на него. Его тонкая, но мужественная, высокая фигура и выразительное лицо нравились ей. Можетъ быть, онъ нъсколько простоватъ—она считала его такимъ, но, во всякомъ случаѣ, изященъ и очень веселаго характера.

— Я думаю, вы устали до смерти,—сказала она ему.—Что вы не идете спать?

Она говорила совершенно свободно, какъ женщина, привыкшая

давать совёты знакомымъ мужчинамъ ради ихъ же пользы. Джоржъ засмёнися.

- Усталь? Нисколько. Я быль уставши передъ объдомъ. Послушайте, миссъ Сьювель, мий хочется предложить вамъ одинъ вопросъ.
  - Предлагайте.
- Въдь вы не хотите испортить ми сегодняшній торжественный день? Скажите, вы раскаиваетесь въ своей головной боли?

Они смотрёли другъ на друга, смёхъ игралъ въ ихъ глазахъ, но въ его глазахъ къ этому смёху примёшивалось настойчивое желаніе.

 Прощайте, сэръ Джоржъ, — проговорила она, протягивая ему руку.

Онъ удержалъ эту руку.

- Раскаиваетесь?—еще разъ спросиль онъ, наклоняясь къ ней. Ей нравилось ихъ взаимное положение, и она не дълала попытки измѣнить его.
- Спросите у меня черезъ мѣсяцъ, когда я буду имѣть доказательства справедливости вашихъ обвиненій.
  - Вы, значитъ, допускаете, что это былъ только предлогъ?
- Я ничего не допускаю,—весело проговорила она,—я просто защищала своего друга.
- -- Да, оскорбляя и обижая другого друга. Будетъ вамъ пріятно, если я скажу, что миѣ было очень грустно, когда я васъ не видѣлъ сегодня днемъ въ Мальфордѣ?
- Я отвъчу вамъ на это завтра, -- теперь слишкомъ поздно! Пожалуйста, отпустите мою руку.

Онъ не послушался и они дошли до самой лѣстницы, держась за руки, причемъ она его тянула.

- Джоржъ! раздался разкій, дребезжащій голосъ сверху. Джоржъ подняль голову и увид'яль мать. Онъ и Летти отскочили другъ отъ друга. Летти быстро вб'яжала на л'ястницу и исчезла.
  - Что вамъ, мама?-нетерпъливо спросилъ Джоржъ.
  - Приди, пожалуйста, сюда.

Онъ вошелъ наверхъ и нашелъ лэди Тресседи нъсколько взволнованной, но аффектированной, какъ всегда.

— О, Джоржъ! было такъ темно! Я не видъла, я не знала... Джоржъ, не можень ли ты удълить мит полчаса времени завтра послт завтрака, мит надобно поговорить съ тобой. О, Джоржъ, мой милый, мой дорогой мальчикъ! Твоя бъдная мама все понимаетъ!

Она положила одну руку на его плечо и другою подняла свой

въеръ и указала ему шаловливымъ движеніемъ въ ту сторону, куда ушла Летти.

Джоржъ поспъшилъ освободиться.

— Конечно, я готовъ переговорить съ вами, мама. Что касается остальнаго, я не знаю, что вы подразуміваете. Но, пожалуйста, позвольте мий идти спать. Я такъ усталь, что не въ состояніи ни о чемъ разговаривать сегодня. Доброй ночи!

Лэди Тресседи удалилась въ свою комнату, улыбаясь, но съ тревогой въ душъ.

— Она его поймала!—говорила она сама себъ.—Безстыдная, маленькая кокетка! Нельзя сказать, чтобы это было особенно выгодно для меня. Но, можетъ быть, это расположитъ его къ щедрости, если я съумъю вести свою игру.

Между тъмъ Летти Сьювель пришла въ свою тихую, роскошную спальню и позвала горничную помочь раздъться. Горничная ушла, исполнивъ свои обязанности, и молодая госпожа ея долго сидъла у камина и раздумывала; она старалась выяснить себъ общее положение своихъ дълъ, свои желания, намърения другихъ людей, свою цъль и шансы достижения ея. Мысленно она разбирала всъ эти различные вопросы обстоятельно и дъловито. Летти привыкла къ подобнаго рода анализу своихъ дълъ, и это значительно способствовало выработкъ изъ нея самостоятельной личности, подобно тому, какъ самоанализъ другого рода спо собствуетъ выработкъ нравственности у людей другого сорта.

Она съ удовольствіемъ сознавала, что чувствуеть настоящее волненіе. Джоржъ Тресседи затронуль ея чувства, раздражиль ея нервы больше, -- да, она сознавалась въ этомъ самой себъ, -- больше, чемъ кто-нибудь другой, больше, чемъ все остальные. Она мысленно перебирала этихъ остальныхъ, и перебирала съ презрѣніемъ. А между тъмъ, несомивнео, очень немногія дъвушки ея званія и данной мъстности больше нея пользовались жизнью, очень немногія имъди столько приключеній. Мать никогда ни въ чемъ не стісняла ее, а сама она никогда не смущалась твиъ, «что скажутъ». Танды, пикники, прогудки при дунѣ; жаркое соперничество съ болье красивыми дъвушками и удовольствіе затиить ихъ; дерзкое обращение съ мужчинами, которые не интересовались ею, и милая привътливость съ тъми, кто интересовался-обо всемъ этомъ было пріятно вспоминать. Она не могла упрекнуть себя въ томъ, что не воспользовалась какимъ-либо шансомъ, какимъ-либо случаемъ получить то, чего ей въ данное время хотблось.

А между тѣмъ, да, все это надовло ей! ей надовло оставаться незамужней дѣвушкой, надовло пользоваться всвми выго-

дами своего положенія. Она прі хала въ Мальфордъ-гоусь въ уныломъ настроеній, чёмъ и объясняется, отчасти, ея обращеніе съ
миссисъ Гаукинсъ. Въ пропіломъ году ей открывалась возможность выйти выгодно замужъ за одного изъ богатыхъ сосёдей.
Она всёми силами старалась объ этомъ и потерпёла неудачу, неудачу при самыхъ унизительныхъ условіяхъ. Бракъ состоялся, но
вышла замужъ не Летти Сьювель, а одна изъ ея молоденькихъ
сосёдокъ.

Сегодня въ первый разъ она могла думать объ этомъ спокойно. даже съ улыбкой. Въ ней были оскорблены только тщеславіе и честолюбіе, а сегодня эти чувства нашли полное удовлетвореніе и успокоеніе.

Конечно, это будеть не особенно выгодный бракъ, если онт состоится. Все, что тетушка Уаттонъ знала о Тресседи, было давно извъстно ея племянвицъ. Самъ Тресседи очень откровенно отвъчалъ на ловкіе вопросы Летти. Она знала почти все, что хотъла знать. Несомнъню, Фертъ было далеко не первостепенное имъніе а когда начались волненія этихъ противныхъ углекоповъ, его доходы, какъ владъльца копей, стали гораздо меньше, чъмъ были при его отцъ,—въроятно, тысячи три-четыре въ годъ, можетъ быть, въ хорошіе года нъсколько больше. Это было не очень много.

Но,—она закрыла глаза руками,—онъ былъ аристократиченъ, она это отлично замъчала. Его вездъ примутъ съ радостью.

— А мы не аристократы, въ этомъ все дѣло. Мы люди неважные, незамѣтные. И мнѣ было очень трудно подняться надъсвоей средой. Тетя Уаттонъ была очень счастлива, что нашла себѣ такого мужа. На самомъ дѣлѣ она заставила дядю Уаттонъ жениться на себѣ; но это было очень ловко съ ея стороны, и папа говоритъ, что никто другой не съумѣлъ бы этого сдѣлать.

Ей пріятно было вспоминать ухаживанье Тресседи, и лицо ея сіяло отъ удовольствія. «Капитанъ Аддисонъ! Какъ бы онъ посмѣялся, если бы зналь, какое употребленіе я сдѣлала изъ его имени и его несмѣлаго ухаживанья. Но онъ никогда не узнаетъ. А, вѣдь, сэръ Джоржъ въ самомъ дѣлѣ обидѣлся, въ самомъ дѣлѣ приревновалъ!» Она разсмѣялась тихимъ смѣхомъ полнаго удовольствія.

Да, она рѣшилась. Со вздохомъ отбросила она всѣ другія, болѣе низкія, мечты. Надобно помнить, что у нея нѣтъ важнаго имени и совсѣмъ нѣтъ денегъ. Надобно смотрѣть фактамъ вълицо. Джоржъ Тресседи введетъ ее въ другую общественную среду, болѣе высокую, чѣмъ та, къ которой она принадлежала.

Она говорила самой себѣ, что всегда интересовалась парламентомъ, политикой и выдающимися личностями. Почему же ей не имѣть въ этомъ мірѣ такого же успѣха, какой она имѣла нъ Гельбекскомъ обществѣ? О, навѣрно, она будетъ имѣть успѣхъ!

Его мать, глупая, раскрашенная старая лэди, представляла несомийнно значительный минусъ, и тетя Уаттонъ говоритъ, что она безумно расточительна и раззоритъ Тресседи, если все будетъ идти, какъ теперь. Тимъ болие необходимо спасти его. Летти плотните закуталась въ свой хорошенькій биленькій пеньюаръ и утвердилась въ мысли, что матерей такого рода можно и слидуетъ держать въ узди.

Необходимо, конечно, имѣть домъ въ городѣ, но не на Уарвинъ-скверѣ, гдѣ у Тресседи былъ домъ, который прежде отдавался въ наемъ, а теперь былъ въ распоряжении сера Джоржа. Этотъ домъ годится, пожалуй, для лэди Тресседи, если она въ состоянии будетъ содержать его, когда сынъ ея женится и приметъ на себя другія обязательства.

Летти позволила себі: увлечься мечтами о будущей жизни въ Лондон'є: молодой членъ парламента, близкій другъ и protégé лорда Фонтеноя, жена молодого члена, прокладывающая себ'є путь въ знатное общество, прелестные праздники въ Фёрт'є.

Все это было превосходно! Но какіе же факты дають ей право надъяться? Она подперла рукой свой маленькій подбородокъ и силилась припомнить всё эти факты. Конечно, онъ очень заинтересованъ, очень увлеченъ. Она наблюдала за нимъ, когда онъ старался удаляться отъ нея, широкая улыбка раскрыла ея губы, при воспоминаніи о ея горжествъ, когда онъ внезапно возвращался въ ней и снова поддавался ея обаянію. Она находила, что у него характеръ рогный, спокойный, но онъ способенъ легко впадать въ уныніе. Въ ея обществъ, впрочемъ, онъ никогда не казался унылымъ.

Однако, ничего еще не рѣшено. Все, что было между ними, можетъ самымъ легкимъ образомъ обратиться въ ничто, если, да, если она не приметъ надлежащихъ мѣръ. Онъ не новичекъ, и она также; онъ навѣрно имѣлъ множество любовныхъ исторій, это видно по его манерѣ. Такого рода мужчины всегда способны передумать, отступить, особенно когда они подозрѣваютъ, что ихъ ловятъ, преслѣдуютъ.

Ей казалось, она была почти ув'трена, что завтра у него наступитъ реакція, можетъ быть, именно по тому, что его мать застала ихъ вм'тст'т. Завтра утромъ ему это будетъ непріятно, непріятно снова начинать то, на чемъ онъ остановился сегодня.

Безъ большого такта и ловкости все зданіе можетъ разрушиться, какъ карточный домикъ. Хватитъ ли у нея мужества разыгрывать неприступную, воздвигнуть преграды на его пути?

Было около полуночи, когда Летти подняла наконецъ голову и позвонила въ колокольчикъ, проведенный въ комнату ея горничной, но позвонила тихонько, чтобы не разбудить другихъ.

- Если Грайеръ заснула, она должна проснуться—вотъ и все. Черезъ двъ или три минуты воппла растрепанная горничная, потревоженная въ своемъ первомъ снѣ, и спросила, не больна ли барышня.
- Нѣтъ, Грайеръ; но я хотѣла сказать вамъ, что передумала и не останусь здѣсь до субботы. Я уѣзжаю завтра утромъ съ поѣздомъ 9 ч. 30 м. Закажите прежде экипажъ, а потомъ ужъ принесите мнѣ завтракъ, но только пораньше.

Горничная, ужасаясь при мысли о чемоданахъ, которые ей придется укладывать такъ спѣпіно, осмѣлилась представить свои возраженія.

— Пустяки, вы можете позвать зділинюю горничную и она поможеть вамъ, —ръпительнымъ голосомъ проговорида миссъ Сювель. —Дайте ей за это, сколько хотите. А теперь идите и ложитесь, Грайеръ. Мит жаль, что я васъ разбудила; у васъ такой сонный видъ, точно у совы.

Посять этого она долго стояла неподвижно, сложивъ руки, и глядълась въ большое трюмо.

— Летти уёхала съ 9-часовымъ поёздомъ—проговорила она громко, улыбаясь и сама подсмёнваясь своимъмыслямъ.—Боже мой! Какъ неожиданно! Какъ удивительно! Да, но это похоже на нее. Гм... Онъ долженъ будетъ написать мнё письмо, потому что я напишу ему вёжливую записочку съ просьбой возвратить книгу, которую я ему дала. О, я надёюсь, тетя Уаттонъ и его мать до смерти надоёдятъ ему!

Она разразилась | веселымъ см'яхомъ; затъмъ, зачесавъ всю массу своихъ хорошенькихъ волосъ на одну сторону, она начала подкалывать ихъ на ночь: ея пальцы работали такъ же быстро, какъ ея мысли, а мысли строили одинъ за другимъ разные остроумные планы на случай сл'ядующаго свиданія съ Джоржемъ Тресседи.

(Продолжение слидуеть).

## ФИНЛЯНДСКАЯ ВЫСШАЯ НАРОДНАЯ ШКОЛА.

(Замътка объ экскурсіи въ Финляндію).

— Хотите видъть интересное образовательное учреждение финновъ, именно—высшую народную школу въ Финляндіи?

Предложеніе было слишкомъ соблазнительно, чтобы пренебречь имъ, и въ назначенный день, компаніей въ нѣсколько человѣкъ, мы выѣхали изъ Петербурга съ девятичасовымъ поѣздомъ по Финляндской желѣзной дорогѣ, а въ началѣ двѣнадцатаго были на одной изъ ближнихъ станцій, не доѣзжая Выборга. Нѣсколько финновъ-извозчиковъ окружили насъ, предлагая на какомъ-то смѣшанномъ нарѣчіи свои услуги. При помощи бывшаго съ нами финляндца, владѣющаго русскимъ языкомъ, мы скоро объяснились съ ними и быстро покатили на низенькихъ саночкахъ въ деревню, гдѣ находится высшая народная школа—цѣль нашей поѣздки. Не прошло и получаса, какъ мы уже подъѣзжали къ одноэтажному, сѣрому деревянному дому, съ очень большими окнами, въ которомъ помѣщается школа.

Насъ встрътиль директоръ школы, человъкъ лътъ 35-ти, невысокаго роста, бълокурый, съ серьезнымъ, оживленнымъ лицомъ. Мы объяснили ему цъль нашего пріъзда, мотивируя ее тъмъ, что типъ такихъ народныхъ образовательныхъ учрежденій совершенно неизвъстенъ у насъ. Любезно, хотя и нъсколько сдержанно, директоръ разръшилъ намъ осмотръть все, что мы найдемъ интереснымъ, и пригласилъ прежде всего зайти въ классъ, гдъ въ ту минуту происходила спъвка хора. Классъ, большой и высокій, съ 5-ю громадными окнами, былъ увъщанъ кругомъ географическими картами, портретами и бюстами финскихъ ученыхъ и писателей.

Какъ оказалось, мы пріёхали въ день окончанія занятій передъ рождественскими каникулами, и ученики разучивали пісни къ школьному празднику, который долженъ былъ состояться вечеромъ. Учащіеся всё были въ сборіє — 38 человіть, изъ нихъ 20 мужчинъ и 18 дівнушекъ, большею частью юная молодежь, літъ 18—20. Самому старшему, какъ мы узнали посліє, было 27 літъ.

Вообще, въ такія інколы принимаются всѣ, прошедшіе курсъ начальной народной школы, въ возрастѣ отъ 18 до 40 лѣтъ, мужчины и женщины, безразлично.

Пъне прододжалось и после нашего прихода, стройное, хотя исключительно въ унисонъ Кромт нъсколькихъ довольно однообразныхъ, большею частью заунывныхъ народныхъ пъсенъ, спъли еще прекрасный финскій народный гимнъ и закончили «Боже, царя храни». Кончивъ пъне, ученики быстро сдвинули къ стънамъ учебные столы и принялись очищать мъсто для предстоящаго праздника, а мы тъмъ временемъ стали разспрашивать директора о программъ, ходъ учебныхъ занятій, количествъ учениковъ и т. п.

Чтобы познакомить насъ съ объемомъ проходимаго курса наукъ, директоръ показалъ недёльное росписаніе уроковъ. Занятія продожаются ежедневно, кромѣ воскресенья, съ 8 ч. утра до 6 ч. вечера; отъ 6 до 7 часовъ полагается на занятія науками, а въ промежуткѣ 3—4 часа посвящаются физическимъ работамъ. Предметовъ, входящихъ въ программу, довольно много: ежедневно читается исторія, всеобщая или родной страны, и математика; далѣе—Законъ Божій, географія всеобщая и отечественная, литература, общія свѣдѣнія по физикѣ, химіи, ботаникѣ, зоологіи, анатоміи, и по государственному праву. Всѣми предметами ученики занимаются въ классѣ, подъ руководствомъ самого директора, двухъ учителей и одной учительницы; внѣ-классныхъ работъ совсѣмъ не существуетъ.

Довольно важнымъ неудобствомъ для веденія занятій является почти полное отсутствіе подходящихъ учебниковъ. Ученики, поступающіе въ школу, ранбе прошли только начальное народное училище, такъ что по всъмъ предметамъ курса высшей школы совершенно не подготовлены. Между тімъ, это люди уже болье или менье взрослые, могущіе посвятить занятіямъ не больше одного года. Поэтому имъ нужны книги, съ одной стороны, менфе подробныя, съ другой -болье серьезныя, чымь обычные элементарные учебники. Недостатокъ подходящихъ книгъ пополняется, насколько возможно богатой коллекціей прекраснівним учебных пособій. Громадныя географическія карты, подробные ботаническіе и зоологическіе атласы тонкой заграничной работы, разнообразныя историческія картины, различные приборы для простыйшихъ химическихъ и физическихъ опытовъ, гипсовые анатомическіе препараты, -- все это даеть возможность вести преподаваніе безъ помощи книгъ, наглядно и живо.

Кром'є систематических занятій предметами курса, одинъ вечеръ въ нед'блю посвящается общимъ бес'бдамъ учениковъ съ учи-

телями. Бесёды организуются самими учениками. Для этого всё они делятся на 5 группъ, и каждую неделю очередная группа выбираетъ несколько вопросовъ для обсужденія и готовится говорить по новоду ихъ. Вопросы поднимаются самые разнообразные; иногда обсуждають практическія стороны и нужды сельской жизни, а попутно затрогиваются также болье или менье отвлеченныя, нравственныя и общественныя, темы. Цёль такихъ бесерть-выработать въ учащихся уменье свободно и правильно выражать мысли и подыскивать аргументы въ защиту своего мићијя. • Въ то время, какъ одна изъ 5-ти группъ учениковъ занята подготовленіемъ бесёды, другая составляеть текущій нумеръ еженедъльной школьной газеты, которая и редактируется, и составляется, и переписывается самими учениками. По виду, это-3-4 листа писчей бумаги большого формата, четко исписанныхъ однимъ почеркомъ. Нумеръ, вышедшій при насъ, быль целикомъ посвященъ предстоящимъ рождественскимъ праздникамъ. Въ немъ было около десятка мелкихъ разсказовъ и статеекъ: размышленія по поводу возвращенія домой на праздникъ, о елкъ, о подаркахъ, о гаданьи, объ отношеніяхъ учениковъ къ школь и чувствахъ, какія она въ нихъ возбуждаетъ, и т. п. Съ содержаніемъ этихъ разсказовъ мы, къ сожаленію, не могли познакомиться, такъ какъ весь журналь, конечно, ведется по фински. Разъ въ недёлю журналь читается вслухъ передъ всеми учениками и учителями, причемъ каждая статья читается ея авторомъ.

Такимъ образомъ, умственныя занятія учениковъ состоятъ не только въ пассивномъ усвоеніи предметовъ пікольнаго курса, но и въ самостоятельной, активной работъ мысли, которую вызываютъ бесъды и веденіе собственнаго журнала.

На ряду съ теоретическими занятіями идетъ преподаваніе ремеслъ. Мужчины учатся столярному, женщины—ткацкому ремеслу и рукодѣльямъ. Въ отдѣльной, свѣтлой и чистой, комнатѣ школьнаго дома,—чистотой, впрочемъ, одинаково блистало все школьное помѣщеніе,—устроена ткацкая мастерская, гдѣ жена директора учитъ дѣвушекъ ткатъ полотна, канву для скатертей, вязать и вышивать. Она же учитъ ихъ готовить кушанья, и подъ ея руководствомъ ученицы сами приготовляють обѣдъ для всѣхъ учащихся и учащихъ; все школьное населеніе обѣдаетъ вмѣстѣ въ просторной столовой, за длинными деревянными столами, изъ блестящей, бѣлой глиняной посуды. Тѣ два предобѣденныхъ часа, пока дѣвушки учатся рукодѣльямъ и готовять обѣдъ, мужчины работаютъ въ двухъ столярныхъ мастерскихъ. Обѣ мастерскія помѣщаются въ отдѣльныхъ небольшихъ домикахъ на школьномъ дворѣ—одна для

боже грубыхъ и громоздкихъ работъ, другая для мелкихъ и боже тонкихъ.

Такъ проводять ученики цілый день въ школі, занимаясь, подъ руководствомъ учителей, то умственной, то физической работой.

Пом'вщенія для ночлега при школ'в ність, а между тімъ, только одинъ ученикъ осмотр'внюй нами школы былъ изъ містныхъ крестьянъ; большая же часть събхалась спеціально для занятій изъ окрестныхъ деревень, часто довольно отдаленныхъ,—н'вкоторыя за 200—300 верстъ. Поэтому, ученики нанимаютъ пом'вщеніе у сос'єднихъ крестьянъ. Квартира и об'єдъ обходятся имъ, приблизительно, отъ 7-ти до 10-ти р. въ місяцъ, за ученье же они платятъ 5 р. въ годъ; не им'вющіе средствъ освобождаются и отъ этой невысокой платы.

Ученье въ школ продолжается съ ноября по май и курсъ считается одногодичнымъ. Конечно, въ продолжение шестимъсячныхъ занятій школа не можеть дать ученикамь солидныхъ спеціальвыхъ знаній, да она и не задается такими цёлями. Цёль ея-пробудить интересь къ умственнымъ занятіямъ, развить привычку думать и выражать свои мысли словами и перомъ, отвётить на самые общіе, близкіе вопросы и, наконець, привить вкусъ къ чтенію. Этой последней пели служить небольшая, хорошо подобранная, школьная библіотека, состоящая изъ разнообразныхъ книгъ, какъ популярно научныхъ, - историческихъ, географическихъ и пр. - такъ, главнымъ образомъ, беллетристическихъ. По окончании 6-тимъсячнаго курса ученики не получаютъ никакихъ дипломовъ или свидътельствъ, такъ какъ они не считаются спеціально подготовленными къ чему-нибудь; они возвращаются домой къ своимъ, на время прерваннымъ земледъльческимъ работамъ, съ запасомъ новыхъ мыслей, съ широко раздвинутымъ умственнымъ горизонтомъ, унося съ собой свътлое воспоминание о плодотворно и интересно прожитомъ времени.

Такого рода школы стали устраиваться въ Финляндіи очень недавно—съ 1888 года. Въ настоящее время ихъ насчитывается во всей странъ 20; въ 15-ти преподаваніе ведется на финскомъ языкѣ, въ 5—на шведскомъ. Учениковъ въ нихъ обыкновенно бываетъ отъ 30-ти до 60-ти, исключительно изъ крестьянъ, съъзжающихся въ ту деревню, гдѣ находится школа, изъ всѣхъ сосъднихъ приходовъ. Кромъ директора, въ каждой школъ занимаются еще 2—3 учителя или учительницы. Всѣ они, по большей части, люди съ высшимъ образованіемъ,—мужчины, окончившіе университетъ, женіцины—какую-нибудь высшую женскую школу. Всѣ эти школы устраиваются частнымъ обществомъ, собирающимъ для этой цѣлы

средства съ помощью членскихъ взносовъ, концертовъ, лекцій, баловъ и т. п. Для каждой школы строится домъ со всёми необходимыми надворными строеніями и квартирой для директора, покупаются всё нужныя пособія и книги, и выдается ежем'єсячно жалованье директору и учителямъ. Содержаніе каждой школы обходится обществу около 8.000 марокъ, т. е. мен'є 4.000 р. на наши деньги.

Когда мы осмотрѣли школьное помѣщеніе и разспросили директора обо всемъ, что насъ интересовало, онъ сказалъ намъ, что занятія у нихъ теперь кончились до 7-го января, на другой день всѣ ученики разъѣдутся по своимъ деревнямъ, а сегодня, вечеромъ, будетъ по этому случаю «ёлка». Онъ любезно предложилъ намъ остаться посмотрѣть на ёлку. Мы съ удовольстніемъ согласились и такъ какъ до начала праздника оставалась еще часа 2—3, то и пошли пока посмотрѣть деревню.

Первое, что остановило наше внимание среди маленькой, разбросанной деревушки, — быль громадный новый домъ начальной школы. Къ сожалбнію, занятія и въ ней уже кончились, но мы все-таки зашли въ домъ, чтобы осмотреть его внутри. Тутъ, какъ и въ высшей школъ, больше всего поразила насъ идеальная чистота, масса свъта и воздуха. Помъщение состоитъ изъ двухъ большихъ, высокихъ классныхъ комнатъ, съ громадными окнами, большими географическими картами и картинами по стінамъ. Столы и скамьи устроены по последней системе, позволяющей детямъ сидъть свободно и прямо, не упираясь грудью въ столъ. Рядомъ съ канедрой стоитъ небольшая фисгармонія, подъ аккомпаниментъ которой дъти поютъ молитвы. Всъхъ учениковъ въ школф оказалось 58, но помъщение настолько велико, что смъло могло бы вмъстить и больше сотни. Занимается съ ними одна учительница, которая живеть въ томъ же домъ и имъеть 2 комнаты и кухню. Полюбовавшись такъ прекрасно обставленной школой, мы отправились гулять по деревий, которая мало чёмъ отличается отъ нашихъ селъ,-такіе же маленькіе, стрые домишки, да изръдка домикъ получше, принадлежащій какому-нибудь м'істному богачу.

Пошатавшись по деревнѣ, мы зашли на постоялый дворъ. напиться чаю. Хозяина не было, и мы съ нѣкоторымъ трудомъ объяснились съі хозяйкой, пожилой женщиной, въ обыкновенномъ городскомъ платъѣ, но съ оригинальнымъ финскимъ уборомъ на головѣ. Понявъ, что намъ нужно, она очень любезна пригласила насъ пройти въ чистую половину избы, гдѣ, въроятно, принимаются гости, и которая въ то же время служитъ и спальной, и столовой для всего семейства. Въ первой же очень просторной кухнѣ объдаютъ и пьютъ чай обычные посѣтители постоялаго двора—за-кажіе изъ сосѣднихъ деревень крестьяне и извозчики.

Пока мы пили чай, подошель и хозяивъ. Толстый, съ самодовольнымъ, краснымъ лицомъ и массивной серебряной цепочкой
во весь жилеть, онъ проязвель на насъ впечатление типичнаго
зажиточнаго крестьянина. Онъ немедленно разсказаль намъ (онъ
почти свободно говоритъ по-русски), что у него здёсь и постоялый
дворъ, и мелочная лавка, и молочное хозяйство, и дровяной складъ.
Сообщивъ всё свёдёния о себе, онъ сталъ разспращивать и насъ,
откуда и зачёмъ забрались мы сюда. Узнавъ, что мы приёхали
съ спеціальной целью—осмотреть ихъ высшую школу, онъ былъ
очень польщенъ и заявилъ, что имъ это очень пріятно, что
школа—предметь гордости всего села, и имъ въ высшей степени
лестно, что о ней слышатъ и ею интересуются даже въ Петербурге.
Уходя, мы хотёли расплатиться за чай, но онъ и слушать не сталъ.

— Это намъ обидно, — говорилъ онъ. — Школа не этого стоитъ... Вы прітхали на нашу школу посмотріть, а мы съ васъ за чай будемъ брать!.. Ніть! мы готовы васъ и не такъ принять, если вы такъ интересуетесь нами...

Витетт съ нимъ и его семьей мы отправились на туку. Жена его надъла болъе нарядное платье, хотя осталась въ томъ же оригинальномъ головномъ уборт — родъ маленькой круглой фески, отъ которой, на затылокъ, на лобъ и виски спускается длинная и густая черная бахрома. Дочь ея, молоденькая дъвушка, окончившая въ прошломъ году курсъ той же школы, выглядъла настоящей городской барышней, скромно, но нарядно одътой.

Когда мы пришли, все уже было готово. Въ переднемъ углу класса стояла большая блка, убранная дешевыми бумажными украшеніями и простыми лакомствами, а въ противоположномъ концъ рядами стояли стулья. Гости начали уже собиряться. Учепики и ученицы имћли теперь болће праздничный видъ, чћмъ утромъ, - молодые люди - въ пиджакахъ, большинство въ крахнальныхъ рубашкахъ и галстукахъ; дъвушки въ темвыхъ шерстяныхъ платьяхъ, съ модными буфами на рукавахъ, хотя многія были въ передникахъ. Вследъ за нами стали сходиться и другіе гости — пожилыя женщины въ шерстяныхъ платьяхъ и описанныхъ выше головныхъ уборахъ, мужчины — нѣкоторые въ пиджакахъ, а нѣкоторые въ полушубкахъ и валенкахъ. Среди женщинъ были и побъднъе одътыя, въ ситцевыхъ платьяхъ и домотканыхъ передникахъ, но такихъ было меньшинство. Наконецъ, забралось и съ десятокъ ребятъ. Среди учениковъ, совершенно не выдъляясь изъ ихъ среды ни по костюму, ни по манеріз обращенія, находились два учителя и двіз учительницы.

Въ половинъ шестого всъ усълись, гда кто нашелъ себъ масто, слу зажили и праздникъ начался. Прежде всего ученики, подъ

управленіемъ одного изъ учителей, пропіли хоромъ нівскольке народныхъ півсенъ, въ промежуткахъ авторы читали свои разсказы изъ школьной газеты, и мы могли убівдиться, что ціль, которую должны иміть въ виду такія чтенія, уже въ значительной степени достигнута. И молодые люди, и дівушки выходили совершенно спокойно на средину класса и читали свои разсказы, безъ признаковъ смущенья или неловкости, хотя аудиторія, къ когорой они обращались, была все-таки довольно разнообразна и велика—всіхъ собравшихся, віроятно, было не меніє ста.

Между тъмъ, директоръ принесъ только - что полученные имъ физическіе приборы, которыхъ ученики еще не видфли. Составивъ цыть изъ вськъ дывущекъ, онъ даль имъ въ руки концы приводовъ электрической баттареи и замкнуль токъ. Девицы, конечно. подняли крикъ, хохотъ, отдернули руки и, наконецъ, разбізжались; тоже повторилось и съ молодыми людьми. Посторонняя публика, въ свою очередь, заинтересовалась, въ цёнь стали протискиваться и гости, почтенные съдовласые старцы, и также весело хохотали, потирали руки и съ недоумћијемъ поглядывали другъ на друга. Потомъ директоръ зажегъ на ёлкъ электрическую лампочку, показалъ вогнутое и выпуклое зеркала и страбоскопъ съ разными потъпиными картинками, которыя возбуждали общую неудержимую веселость. Директоръ разъясниль намъ, что послъ Рождества онъ будеть объяснять въ классъ причины всъхъ этихъ физическихъ явленій, теперь же пользуется случаемъ одновременно и позабавить публику, и возбудить ея любознательность.

Общее оживленіе все росло и достигло апогея, когда изъ комнатъ директора появилась дъвушка, наряженная рождественскимъ дъдомъ. Она несла въ мъшкъ кипу нумеровъ одного иллюстрированнаго журнала, который даромъ разсылаетъ въ большомъ количествъ свои рождественскіе нумера по школамъ. Каждому ученику дъдушка давалъ по книжкъ, сопровождая подарокъ, очевидно, какими - то непонятными для насъ остротами, такъ какъ каждое его слово покрывалось общимъ дружнымъ хохотомъ.

Снова началось півніе, но время отхода послідняго поізда было уже близко, и намъ пришлось съ сожалівніемъ оставить оживленный и веселый праздникъ, не дождавшись конца. Простившись съ директоромъ и горячо поблагодаривъ его за любезность, мы утхали подъ прекраснымъ впечатлівніемъ живого и полезнаго діла, созданнаго общественной иниціативой и руководимаго съ энергіей и любовью, какія можетъ вдохнуть только сознаніе живой общественной діятельности.

T. K.

## КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМЪТКИ.

Къ характеристикъ современныхъ настроеній въ листратуръ, иностранной и у насъ. — Минувшій годъ въ литературъ. — Сборникъ статей «Положеніе арминъ въ Турціи до вмъшательства державъ въ 1895 г.».—Сущность арминскаго вопроса и странное положеніе, занитое въ немъ частью нашей печати.— Изъ «Отчетовъ» Московскаго и С.-Петербургскаго Комитетовъ грамотности.

Одно изъ лучшихъ произведеній Ибсена, «Привидінія», заканчивается потрясающей сценой, написанной съ поразительной силой. Герой драмы, надломленный потомокъ цілаго поколінія много грішившихъ отцовъ, гибнетъ жертвой наслідственности. Подавленный медленно охватывавшей его болізнью, онъ сходитъ съ ума и монотонно повторяеть одни и тіз же слова, обращенныя къматери:

«---Мама, дай миъ солнце... солнце...»

Этотъ несчастный больной намъ представляется символомъ души современнаго человъка, какъ она отразилась въ литературъ. Такое сравнение невольно навертывается при чтении «Обзора иностранныхъ литературъ», помъщеннаго въ декабрьской книгъ нашего журнала. Тамъ есть одна черта, останавливающая вниманіе читателя,—черта, красной нитью проходящая черезъ весь «Обзоръ», не смотря на разнообразіе лицъ, въ немъ участвовавшихъ, различныхъ по національностямъ, возрастамъ, темпераментамъ и направленіямъ. Но всъ они, одни больше, другіе меньше, подчеркиваютъ ее, и такое единодушіе— «безъ предварительнаго сговора»—само по себъ представляется знаменательнымъ явленіемъ.

«Послѣ господства реализма, крайнія проявленія котораго никогда не встрѣчали симпатіи въ Швеціи, явилось въ видѣ реакціи стремленіе къ романтизму и символизму», пишетъ шведъ, перечисляя рядъ авторовъ, «по складу своего ума несклонныхъ къ этому направленію», но «слѣпо подчиняющихся господствующей модѣ». Бринхманнъ, обозрѣватель норвежской литературы, отличавшейся прежде простотой и реализмомъ, граничившимъ нерѣдко съ натурализмомъ довольно подозрительнаго свойства, отмѣчаетъ рѣзкую перемѣну въ направленіи Арне Гарборга, замѣчательнаго писателя, автора нѣсколькихъ натуралистическихъ романовъ, сдѣлавшагося внезапно пессимистомъ, затѣмъ піетистомъ и кончившаго «мрачнымъ мистицизмомъ». «Нѣсколько лѣтъ тому назадъ,—
продолжаетъ Бринхманнъ, — въ Норвегіи почти никто не писалъ
стиховъ, а теперь она насчитываетъ десятки поэтовъ самыхъ
разнообразныхъ направленій», среди которыхъ онъ указываетъ
нѣсколькихъ, «проникнутыхъ страннымъ романтизмомъ», силящихся передать читателю «свое мистическое настроеніе». Ибсенъ,
обозрѣвая литературу Даніи, почти буквально повторяетъ Бринхманна: «Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, стихи считались въ Даніи
болѣе низкой формой, чѣмъ проза, и неудобнымъ способомъ выраженія чувствъ; теперь это мнѣніе оставлено, и многіе молодые
писатели съ успѣхомъ занимаются стихотворствомъ. Въ романѣ
господствовалъ чистый реализмъ, идеи и все сколько - нибудь
абстрактное строго отрицалось, — теперь мы замѣчаемъ въ немъ
тенденцію къ символизму и неопредѣленному мистицизму».

Могутъ зам'втить, что Швеція, Норвегія и Данія-родственныя страны, чъмъ отчасти и объясняется тожественность настроеній. Но воть обозрѣватель Италіи подчеркиваеть «меланхоличное настроеніе у всёхъ современныхъ поэтовъ», темноту и вычурность формы у двухъ наиболее прославленныхъ изъ нихъ-Пасколи и Кардучи-и болъзненную манерность у самаго моднаго современнаго романиста, д'Аннунціо. Про Францію мы не говоримъ: шумъ, поднимаемый тамъ символистами, отдается даже у насъ на подмосткахъ столичной сцены, какъ было, напр., во время представленія «Тайны души» Метерлинка. Какъ одно изъ замічательнъйшихъ произведеній, авторъ французскаго обзора отмінаеть «Les Pleureuses» (Плакальщицы) Генри Барбусса, — «рядъ стихотвореній, составляющихъ одну длинную поэму, воспъвающую сладость траура и твии, уединенія и печали». Въ Германіи Роберть Цимерманнъ приводить «образчики поэзіи въ нов'єйщемъ вкусь», произведеніе «Садъ познанія» Леопольда Адріана, «несомивннаго импрессіониста», и жалуется на необузданность фантазіи нѣмецкихъ декадентовъ.

Если къ этому обзору прибавимъ кучу нелѣпостей нашего доморощеннаго декадентства, рѣзко проявившагося въ русской литературѣ за истекшій годъ, то картина получится довольно полная и внушительная. Получается яркая черта въ настроеніи современнаго общества, какъ западнаго, такъ и нашего, хотя у насъ она слабѣе,—быть можетъ, потому, что и литература у насъ меньше отражаетъ въ себѣ настроенія вообще. Во всякомъ случаѣ, говорить о подражательности и позаимствованіи и только этимъ объяснять общность этого явленія—значило бы закрывать

глаза, отказываясь отъ пониманія его. Какъ бы то ни было, его приходится признать, а тамъ ужъ дёло личнаго настроенія—видёть въ немъ шагъ впередъ или назадъ, радоваться или плакать.

Стремленіе къ символизму и мистицизму—вотъ то ебщее, что выдѣляется на сѣроватомъ фонѣ современныхъ литературъ, гдѣ истекпій годъ не выдвинулъ ни одного сильнаго таланта, ни одного произведенія, которому было бы суждено «прейти вѣковъ завистливую даль». Какъ въ биржевыхъ бюллетеняхъ мы читаемъ: «биржа прошла въ угнетенномъ настроеніи», такъ литературный годъ начался и закончился въ угнетеніи. Сильно понизились фонды натурализма, что составляетъ, повидимому, фактъ неоспоримый. Но въ этомъ пониженіи искать причинъ «возрожденія кикиморы»,—какъ ѣдко охарактеризовалъ одинъ глубокоуважаемый философъ усиленіе тенденцій къ мистикѣ и символизму,—едва ли возможно. Такое объясненіе односторовне и потому не совсѣмъ вѣрно.

На долю современнаго покольнія выпала тяжелая расплата за увлеченія, опінбки и несчастья отцовъ, и, что удивительнаго, если души мечтательныя и слабыя, неспособныя къ анализу и несклонныя къ борьбъ, отвращаются отъ прежнихъ идеаловъ и ищутъ спасенія въ убаюкивающей тиши мистицизма? Тегнеръ лучше всего опредъляеть это настроеніе. «Сложить руки на груди, закрыть глаза на все окружающее и предать себя во власть высшей силъвотъ что значитъ быть мистикомъ», говорить онъ. Такое «дремотное состояніе души» очень соблазнительно въ извъствыя эпохи жизни какъ отдельной личности, такъ и пелыхъ обществъ, что и выразиль Пушкинь въ своемъ шутливо-скорбномъ восклицаніи: «зачъмъ кавъ тульскій засъдатель я не лежу въ параличь?» Даже самыя сильныя натуры, меньше всего склонные къ апатичному прозябанію, мотуть въ порыв' отчаннія припасть на минуту къ ногамч. «кикиморы». Потому что жить безъ въры нельзя, безъ въры во что-либо столь большое, предъ чемъ личное, маленькое я умалялось бы до полнаго уничтоженія, что было бы тыть большимъ кораблемъ, къ которому намъ, маленькимъ людямъ, можно было бы привязать и свой челнокъ. Если вътъ этого, жизнь представияется тогда темнымъ корридоромъ, въ которомъ бредешь ощупью, рискуя на каждомъ шагу разбить себъ лобъ.

Но порывъ отчаянья, какъ и всякій порывъ, діло минутнаго настроенія, и съ исчезновеніемъ его разсібевается и мистическій туманъ, въ которомъ ніть и не можетъ быть здороваго зерна, какъ думаютъ иные. Всякій разъ, когда «душа вселенной тосковала о духів віры и любви», замібчалась та же склонность къмистическимъ бреднямъ. Мистицизмъ—это душевный заразный ми-

кробъ, который овладѣваетъ ослабленнымъ организмомъ и гибнетъ, разъ силы возстановляются. И какъ естъ натуры, отъ рожденія особенно склонныя, напр., къ чахоткѣ (такъ-назыв. status phtisicus), такъ есть другія, заранѣе обреченныя пасть жертвой мистическаго микроба. Мы не можемъ указать ни одного великаго художника или мыслителя съ мистическими наклонностями, и, наоборотъ, можно привести рядъ неликихъ именъ, людей, съ поразительной душевной ясностью, почти кристальной чистоты. Чтобы не ходить далеко запримѣрами, припомнимъ Пушкина или Тургенева.

Мистицизмъ не имъетъ въ себъ ничего творческаго, и художественный талантъ съ отгънкомъ мистицизма отцеттаетъ безъ расцевта. Онъ можеть дать несколько незначительныхъ, хотя болье или менье яркихъ образовъ, но преходящихъ, почти неуловимыхъ, какъ смутныя тыни сумерекъ. Все здоровое, сильное, гордое чуждо ему, почти непонятно. Такіе художники выбираютъ сюжеты для своихъ созданій среди слабыхъ и больныхъ, они склонны рисовать жизнь бол'ёзненных дітей, преступниковъ, сбившихся съ пути людей или уродцевъ и несчастныхъ отъ рожденія. Положенія для своихъ героевъ они выбирають всегда экстравагантныя, странныя, почти неестественныя. Замёчательно, между прочимъ, они никогда не описываютъ любви, потому что въ ихъ душѣ, омраченной мистицизмомъ, нътъ страсти. А любовь безъ страсти не бываеть. Страсть--это признакъ силы, которой имъ недостаеть. Это сказывается въ ихъ слогъ, неръдко звучномъ, красивомъ, округленномъ, но отдающимъ какой-то нездоровой припухлостью, манерной мелочностью, туманностью, почти напыщенностью. Они щегодяють эпитетами, у нихъ всегда есть излюбленныя словечки. Вообще, ихъ словарь не богать, вслъдствіе чего имъ постоянно приходится, во избъжание повторений, прибъгать къ самымъ удивительнымъ сочетаніямъ словъ, что д'влаеть ихъ произведенія мопотонными. Еще одна любопытная подробность, -- они очень часто описываютъ смерть, силясь безплодно понять эту тайну, потому что мистицизмъ есть, въ сущности, скрытый страхъ смерти. «Они чувствують тайну и стараются облечь ее въ образы», --- въ этомъ весь смыслъ мистицизма.

Но тайна не перестаетъ быть отъ этого тайной, пожалуй, она становится лишь еще глужбе и непонятне. Растетъ и страхъ передъ нею и усиливаются мучительныя попытки совладать съ нимъ посредствомъ новыхъ и новыхъ образовъ, въ созерцании которыхъ жертвы этого страха думаютъ забыться, подобно тому, какъ еврем передъ меднымъ змемъ Моисея въ пустыне. Въ конце концовъ обезсиленныя, оне складываютъ руки и отдаются всецело во власть торжествующей кикиморы.

Воть почему возрождение последней знаменуеть всегда ослабление жизненности общества. Когда оно живеть полной жизнью, наслаждаясь всей полнотой бытія, нёть тогда мёста мистическимъ влеченіямъ, какъ, напр.. вь радостную эпоху Возрожденія, на зар'є современной цивилизаціи, или у насъ въ шестидесятые годы, въ нервые дни гражданской жизни. Напротивъ, мистическія влеченія усиливаются во времена общественной реакціи и душевной смуты, въ тъ переходныя эпохи, когда старые боги повержены въ прахъ, а новые още не усп'ели занять ихъ опуст'євшіе пьедесталы.

Такое же явленіе мы наблюдаемъ теперь, и, повидимому, оно еще только въ началь. На Западъ это настроение проявляется ярче, потому что и жизнь тамъ интенсивнъе, разнообразнъе, столкновеніе интересовъ сильнью, а, следовательно, больше жертвъ, больше разбитыхъ надеждъ и неудовлетворенныхъ существованій. Что это настроение западныхъ литературъ коренится въ общественныхъ условіяхъ, видно взъ того, что тамъ, гді эти условія лучше и жизнь нормально, замъчается совершенно иное пастроеніе. Мы имъемъ въ виду литературу англійскую и американскую. Въ первой заметно усилился такъ-называемый соціальный романъ, въ которомъ обычная романтическая коллизія любви и любовная психодогія отступають на второй плань и выдвигаются картины общественной жизни, политическихъ кружковъ, промышленной сферы или рабочаго движенія. Очень яркимъ представителемъ этого направленія можеть служить романъ Гемпфри Уордъ «Марчелла». печатавшійся въ прошломъ году въ «Русской Мысли», къ сожаленію, въ сильно сокращенномъ вид'ь. Это исторія богато одаренной отъ природы дівушки изъ аристократической семьи. Въ противность героинямъ добраго стараго времени, романовъ Диккенса и Тэккерея, Марчелла не удовлетворяется личной жизнью, не отказывается отъ своего я ради любимаго человъка и ищетъ примъненія для своихъ недюжинныхъ силь въ борьбі за обездоленныхъ. Чуждая кружковыхъ крайностей и партійной узости, она смягчаеть неумолимыя доктрины своихъ духовныхъ вождей сердечностью высоко развитой и чуткой женской натуры, которой пичто человъческое не чуждо, даже понимание порока. Марчелласовершенно новый типъ въ англійской литературъ, типъ удивительной красоты и духовнаго совершенства, для созданія и развитія котораго необходима и высокая культура Англіи. Такое же новое направленіе зам'ячается и въ англійской драм'я, гд в драматическія положенія вытекають не изъ столкновенія личныхъ страстей, а политическихъ и общественныхъ интересовъ. Въ литературф Америки (Соединенныхъ Штатовъ, конечно), какъ можно судить по

очеркамъ г. Тверского и разсказамъ Бойейзена, печатавшимся въ «Вбст. Европы», пробивается не менбе живая струя, которую мы назвали бы «народническою», если бы этотъ эпитетъ не получилъ у насъ значене, далеко не всегда выражающее истину. Эту струю лучше охарактеризовать демократическою, тъмъ болье, что она непосредственно вытекаетъ изъ того широкаго народнаго движенія, которое охватило всії слои американской націи, движенія къ просвъщенію и критическому пересмотру всьхъ основъ соціальной и политической жизни.

Когда отъ этой картины здороваго, мощнаго, полной грудью дыпіащаго общественнаго организма, вернемся на континентъ Европы, первое, что привлекаетъ вниманіе, это французская «Камчатка» - эр ище, даже и не у олимпійцевъ способное вызвать лишь «сибхъ несказанный». А на фонъ ея вырисовывается печально-запуганный Метерлинкъ, этотъ выразитель «тайнъ души» современнаго французскаго буржуа, который живетъ въ постоянномъ трепеть смерти. Въ дни своей молодости этотъ буржув отличался скептицизмомъ, жилъ шутя и умиралъ шутя, при случав. даже съ большимъ достоинствомъ. Въ періодъ зрѣлости онъ ударился въ натурализмъ и пожилъ. Что называется, въ полное свое удовольствіе. Теперь же старый грізшникъ блізднізеть при мысли о смерти, сталъ ханжей, проповедуетъ возвратъ къ католицизму и напскому престолу, у подножія котораго онъ не прочь пройтись слегка по части разныхъ liaisons dangereuses. Въ литературъ современной Франціи, какъ въ зеркаль, отразилось все ничтожество буржуазной, мінцанской жизни, съ ея низменными стремленіями, ограниченнымъ самодовольствомъ и пепрестаннымъ страхомъ за свое драгодінное существованіе, которое въ глазахъ буржуа есть пентръ міра. Можно сказать, что это-индивидуализмъ, дошедшій до своего отрицанія.

Въ Германіи струя мистицизма и символизма сталкивается съ яркимъ и свѣжимъ талантомъ Гергардта Гауптманна, самаго молодого и самаго талантливаго изъ писателей молодой Германіи. Онъ какъ бы является представителемъ новаго покольнія объединенной Германіи,—покольнія, выросшаго въ суровыхъ условіяхъ політики крови и жельза, въ тискахъ милитаризма и усилившатося, посль войны, капитализма. Это покольніе прошло суровую школу, изъ которой вынесло сильную, закаленную душу борца, что отражается въ каждомъ произведеніи Гауптманна. Что такое его «Ганеле»,—съ которой наши читатели знакомы, — какъ не открытый вызовъ, брошенный современному общественному строю? Или его «Одинокіе люди» (см. іюль «Съв. Въст.»), предпочитающіе смерть

гиету семейнаго лицемърія? Наконецъ, въ «Ткачахъ» онъ ставитъ ребромъ рабочій вопросъ, такъ обострившійся въ Германіи въ последнее двадцатипятильтие. Гауптманнъ ставитъ вопросы въ самой простой, до осязательности конкретной формы, какъ того и требуетъ современная жизнь. Въ сущности, мы меныне всего нуждаемся въ построеніи новыхъ идеологическихъ формъ, въ новыхъ общественныхъ и личныхъ идеалахъ. Ихъ болбе, чбиъ достаточно, и изследованы они до последнихъ логическихъ выводовъ. Быть можетъ наше время -- скорбе время осуществленія идей и мечтаній, вдохноваявшихъ великія сердца нашихъ отцовъ? И та смутная тревога, которая овлад ваеть даже наибол ве сильными умами и стойкими душами, а слабыхъ толкаетъ къ мистицизму и синволизму.-не есть-ли она одно изъ тъхъ знаменій, которыя предшествуютъ великииъ событіямъ, какъ говоритъ Ламмене? И, быть можетъ, наступающій годъ несеть намъ, въ складкахъ своего таинственнаго покрывала, разгадку не одного изъ жгучихъ вопросовъ, завъщанныхъ ему печально сходящимъ со сцены предшественникомъ?..

Переходя къ родной литературъ, мы бы затруднились назвать особенно выдающіяся творенія. Истекцій годъ отличался большой плодовитостью, и книжный и журнальный рынокъ не оскуд валъ товаромъ. Разнаго качества былъ последній, но есть одно, подавлявшее всв остальныя, -- посредственность, шаблонъ, какъ у фабричныхъ издълій, вышедшихъ изт-подъ одной и той же штампы. И если литература, какъ можно думать, служить выразительницей известныхъ настроеній, то главная, характернейшая черта ихъ — неопредёленность. Въ нёкоторыхъ моряхъ довольно часто наблюдается явленіе, когда при полномъ безв'єтріи начинается странное волненіе, въ видъ мелкихъ, короткихъ волнъ, бъгущихъ безъ опредъленнаго направленія, сталкивающихся и расходящихся въ суетливомъ безпорядки. У моряковъ для этого явления есть особое названіе-- мертвая зыбь. Плохо кораблю, который, не обладая сильной машиной, попадетъ въ эту толчею, не дающую ему двигаться впередъ и въ то же время сильно расшатывающую его корпусъ. Такую же мертвую зыбь напоминають литературныя теченія минувшаго года, своей безпорядочностью, неопред'вленностью. минорностью тона и мелочностью интересовъ. «Смышиця по Русы пошла», -- говорить одно изъ действующухъ лицъ въ разсказъ г. Короленко «Ръка играетъ». «Давно ужъ это, не со вчерашняго дня», успокоительно отвичаеть ему другой. Эти немудрыя замечанія вполне применимы и къ нашей литературе, въ которой «сившиця» составляетъ наиболе характерное явление за прошлый голь.

Добромъ помянуть его не за что, а лихомъ—не стоитъ того. «Vorbei und reines Nichts, volkommnes Einerlei» \*), говоритъ Мефистофель, и такъ какъ живемъ мы не ради прошлаго, а во имя будущаго, то хотя бы «трудъ и горе» сулило намъ «грядущаго волнуемое море», —будемъ продолжать нашу работу, утъщаясь французской поговоркой: «дълай каждый свое дъло, а что изъ сего воспослъдуетъ—предоставимъ Богу».

Плохое утіліненіе, могуть замітить. Кто знаеть лучшее—пусть скажеть.

Въ числъ жгучихъ вопросовъ, выпавшихъ на долю наступающаго года, не послуднее мусто занимаетъ армянскій, которому посвященъ обстоятельный сборникъ, только что вышедшій въ свътъ, «Положеніе армянъ въ Турціи до вмѣщательства державъ въ 1895 г. э \*\*). Сооренкъ открывается ръчью «великаго старца», Гладстона, предъ которымъ само время, какъ-бы въ безсильи, сложило свои «необорныя руки». Такою мощью дышеть эта ръчь, простая и ясная, идущая отъ сердца и потому глубоко волнующая сердца. Уже не первый разъ поднимаетъ онъ голось въ защиту униженныхъ и оскорбленныхъ и политик в силы противопоставляеть политику справедливости. Такъ выступиль онъ сорокъ льть тому назадъ, когда съ добросовъстностью англійскаго ученаго, съ негодованіемъ, на какое способенъ только истый джентельменъ, и съ свойственною ему, какъ величайшему оратору въка, силою-обрушился на неаполитанское правительство и раскрыль предъ пораженною ужасомъ Европою невъроятныя тайны политическихъ тюремъ Неаполя и замка Сентъ-Эльма. Его книга, написанная о звърствахъ неаполитанского правительства, послужила двау освобожденія Италіи не менже, чемъ политика Кавура и шпага Гарибальди. Вторично онъ возсталъ восемнадцать лътъ назадъ по поводу болгарскихъ вакханалій турецкаго правительства, доказывая невіврность политики д'Израели, отстанвавшаго ненарушимость турецкой имперіи. И событія послідняго времени вполн'в подтвердили справедливость его взглядовъ, къ которымъ склонился теперь и непосредственный преемникъ д'Израели, графъ Салисбери.

«Престарълый ораторъ, отказавшійся по болізни отъ публичной дівятельности и выступающій съ рискомъ для здоровья, чтобы

<sup>\*) «</sup>Что прошло-все равно, какъ будто и не было».

<sup>\*\*) «</sup>Положеніе армянь въ Турціи до вмѣшательства державъ въ 1895 г. ». Рѣчь Гладстона, статьи: Роленъ-Жакемна, Макъ-Коля, Грина, Диллона, Діевъ др. Москва. 1896 г. Ц. 1 р. Стр. ХХПП + 443.

сказать во имя человічности и права слово въ защиту угнетенныхъ армянъ, которые въ глупи своей даже и не узнають имени своего благороднаго защитника—рідкая, по своей возвышенности и красоті, картина!» — замічаетъ редакція Сборника. Дійствительно, это одна изъ тіхъ картинъ, въ созерцаніи которыхъ вниманіе, утомленное завываніемъ разныхъ писакъ, отдыхаетъ съ отрадой и умиленіемъ. Можно еще жить на світі, есть еще «порохъ въ пороховницахъ», — пока на эстраді; передъ взволнованной толпой слышится такой голосъ и раздаются тажія річи:

«Пусть мий не говорять, что одинъ народъ не имветъ власти надъ другимъ. Каждый народъ, а если нужно, то каждый человвеъ, имветъ власть ео мия пуманности и справедливости. Эти принципы присущи человвчеству, и нарушение ихъ можетъ открыть, въ подобающій моментъ, уста самому малому изъ насъ. Но, въ такихъ случаяхъ, какъ настоящій, мы должны опасаться, чтобы не. совершить какойлибо несправедливости, и чвмъ ужаснве слухи, твмъ строже мы обяваны воздерживаться отъ поспъшнаго привнанія вкъ достовърности; нашъ долгъ ожидать разследованія дъла и следить за тёмъ, чтобы все, что мы говоримъ, основывалось на провъренныхъ фактахъ.

«Да, мм. гг., 18 лётъ тому назадъ, на мою долю, я полагаю — на мое ечастье, выпало принять на себя активную роль по поводу другихъ насилій, о которыхъ сначала распространились только слухи, но которыя затъмъ также были ужаснымъ образомъ подтверждены: это насилія, совершенныя въ Болгаріи. Я, однако, не выступиль по этому поводу до тъхъ поръ, пока, вомервыхъ, достовърность и характеръ упомянутыхъ слуховъ не были установлены безспорнымъ изслъдованіемъ; во вторыхъ, пока я самъ не утратилъ надежды на то, что правительство, находившееся тогда у власти, явится върнымъ выравителемъ британскаго общественнаго мићнія. Вы видите, что мой образъ дъйствій въ настоящемъ случав не противоръчитъ моимъ поступкамъ по поводу болгарскихъ событій, и, не смотря на мою старость, не можетъ служить доказательствомъ того, что чувства мои зачерствъли въ отношеніи къ столь ужаснымъ фактамъ, какъ тъ, о которыхъ говорять теперь.

«Я хранил» до сих» поръ молчаніе потому, что имел» полную увереннесть, что правитальство королевы исполнить свой долгь, и сохраняю эту уверенность и теперь. Власть и вліяніе правительства значительны и вътоже время ограничены. Эта страна, действуя одиноко, не можеть выстучить представительницей всего человечества и подвергать достойному наказанію даже самых грубых влодевь; но существуеть совесть человечества, какъ единаго целаго,—совесть, которая не ограничена даже пределами христіанства. И великая сила въ соединенномъ голосе оскорбленнаго человечества! Что произошло въ Болгарія? Султанъ и его правительство безусловно отридаля, чтобы совершено было что-либо дурное. Да, но ихъ отриданіе было поколеблено фактами. Истина обнаруживась на глазахъ всего міра. Я сказаль тогда: «наступило время, чтобы турки и всё ихъ приверженцы ушлеравь навсегда изъ Болгаріи». Слова эти были сочтены ва сумасбродство, но въ концё концовъ турки удалились не только изъ Болгаріи, но и изъ целаго ряда другихъ мёстъ».

На туже силу совъсти «соединеннаго человъчества», Гладстонъ возлагаетъ надежду и теперь, и, сдълавъ блестящую характеристику турецкаго правительства, которое онъ называетъ «поруганіемъ цивилизаціи во всемъ ея цъломъ и проклятіемъ человъчества», онъ заканчиваетъ свою ръчь: «Это сильныя выраженія; но такія выраженія должны быть употребляемы, когда сильны факты, и они не должны употребляться безъ этого условія. Я совътовалъ

всімь пока воздерживаться оть сужденій и хранить ихъ про себя, но по мірів того, какъ доказательства усиливаются и положеніе діль представляется мрачніе, мои надежды меркнуть и угасають; и до тіхь поръ, пока я буду иміть голось, я надінось, — этоть голось, въ случай необходимости, будеть раздаваться во имя челевіколюбія и истины».

Эта ручь была имъ сказана въ день 85-ти-лутней головинны рожденія, 29-го декабря 1894 г., а въ іюль 1895 г. онъ. убылышись въ справелливости всёхъ свёлёній о систематическомъ избіенін армянъ, «совершающенся изъ и сяца въ и сяцъ, изъ недъл въ недълю, изо дня въ день», -- снова выступилъ съ ръчью, въ которой именемъ всей британской націи требуетъ вившательства Европы въ дъда туренкой имперіи. «Мы достигли дъйствительно критическаго положенія, - говориль онъ на публичномъ митингъ въ Честеръ. - Три великихъ европейскихъ правительства. управляющія населеніемъ въ 209 милліоновъ человіжь, превосходящимъ въ восемь или девять разъ население Турціи. — правительства, средства которыхъ двадцать разъ больше средствъ Турецкой имперіи, вліяніе и сила которыхъ въ пятьдесять разъ превосходять могущество Турціи, взяли на себя по этому вопросу извъстныя обязательства: если онъ отступять въ виду противедъйствія султана и отоманскаго правительства, оні будуть опозорены въ глазахъ всего свъта. Всъ мотивы долга совпадаютъ въ этомъ случай со всими мотивами самоуважения».

Факты, убъдившіе Гладстона, что моменть для вижшательства назръть, составляють содержание настоящаго сборника, состоящаго изъ несколькихъ отдельныхъ статей, выясняющихъ положеніе армянъ въ Турціи со всіхъ сторонъ. Вопросъ этотъ простъ и ясенъ, и если бы не путаница интересовъ, въ которой тонетъ здравый смыслъ современной политики, онъ быль бы разръщенъ давнымъ-давно. Почти 3.000.000 людей подвергаются уже въсколько десятильтій подъ рядъ систематическому истребленію, которое за последние три года приняло карактеръ массовыхъ вабіеній. Турецкое правительство, обязанное европейскими державами. по берлинскому трактату, упорядочить положение дълъ въ Армени. пришло къ мудрому заключенію, что лучшее средство для этогоуничтожить армянъ совсёмъ. «Теперь доказано, - говоритъ Диллонъ,-что сасунская резня была сознательныме деломъ представителей Блистательной Порты, дёломъ, которое было заботливе подготовлено и безпощадно выполнено, не смотря на то, что эти ужасы вызывали содроганія даже въ курдскихъ разбойникахъ и чувства состраданія даже въ сердцахъ турецкихъ солдать». Масса

свидътельствъ, собранныхъ Гриномъ, Макъ-Колемъ и Лиллономъ, рисують это истребление въ такихъ чуловищныхъ краскахъ, что сравниться съ ними могутъ развъ древнія преданія объ истребденін гороловъ Чингисъ-Ханомъ или Тимуромъ. Американскій инссіонеръ Гринъ, мало, лучше сказать, вовсе не заинтересованный въ восточномъ вопросъ, заявляетъ, что, «повилимому, можно безъ опасеній сказать, что 40 деревень совершено разрушены, и представляется вероятнымъ, что убито, по меньшей мере. 16.000 человъкъ. Самая низкая цифра 10.000, но многіе считаютъ гораздо больше». «Нужно замътить. - добавляеть онъ. - что избіеніе совершалось регулярными солдатами, находившимися большею частью подъ командой офицеровъ высокаго ранга. Это придаетъ дълу въ высшей степени серьезное значеніе». Маршаль Зекки-паша, спеціально присланный нізь Эрзинкіана, объявиль фирмань султана, повельвающій истребленіе, и затьмь, «держа указь на груди, увьщеваль солдать» не уклоняться отъ исполненія долга. «Въ посявдній день августа, въ годовщину восшествія султана на престолъ, солдатъ особенно увъщевали отличиться, и они произвели въ этотъ день самую звърскую ръзню», а вся расправа тянулась 23 дня, или въ общемъ-«съ середины августа до середины сентября» (стр. 237).

Подробности слишкомъ возмутительны, чтобы передавать ихъ здѣсь, и мы отсылаемъ читателей къ самой книгѣ. Приведемъ лишь выдержку изъ описанія Лейярда, знаменитаго изслѣдователя Ниневіи, которому пришлось побывать на мѣстѣ другой турецкой расправы въ Арменіи, относящейся къ пятидесятымъ годамъ. Оно лучше всякихъ «передовицъ» напихъ «патріотовъ» характеризуетъ попечительное управленіе турецкаго правительства.

«Скоро мы увидели следы избіснія. Сначала черепъ, одиноко катившійся вийстё съ щебнемъ, потомъ груды бёлевшихъ костей; дальше обрывки гнилого тряпья. При движеніи впередъ чаще начали истречаться подобные остатки; скелеты, почти совершенно цёльне, еще висёли на низкихъ кустахъ. Мнё скоро пришлось отказаться отъ полытки сосчитать ихъ. Когда мы прибанзинсь къ отвёсу скалы, покатость еся оказалась покрытой костями, въ перемежку съ длинными, заплетенными въ косы женскими волосими, съ потерявшимъ свой первоначальный видъ обльемъ, съ изношенными башмаками. Здёсь были черепа всевозможныхъ возрастовъ, начиная отъ народившагося на свётъ ребенка до беззубаго старика. Подвигансь впередъ, мы невольно наступали на нихъ и скатывали ихъ въ долину вийстё съ костями. Это еще ничего», воскликилъ мой проводникъ замётивъ, что я съ изумлениемъ смотры на эти несчастныя груды: — это телько останки, тёхъ, которые бросились внизъ или пытались спастись отъ убійства, прыгая со скалы. Слёдуйте за мной» (стр. 180—181).

Но мы за нимъ не последуемъ, полагая, что и этого достаточно. Странное, чтобы не сказать больше, впечатление производять после этого смелыя заверения нашихъ «патріотическихъ туркофиловъ», что «всю крики о турецкихъ преследованияхъ армянъ—вымы-

еель»... Редакція сборника дѣлаетъ по этому поводу справедливое примѣчаніе: «Любопытно сопоставить съ этими явно пристрастными туркофильскими потугамифальсификаціи исторіи прошлой и современной — свѣдѣнія, напечатанныя въ августѣ 1895 г. въ фельетонѣ «Правительственнаго Въстника». Въ статьѣ «Арменія и отношенія къ ней русскаго народа» приводится множество данныхъ о звѣрствахъ турокъ за послѣдніе три вѣка. Передавъ со словъ турецкаю историка данныя о звѣрствахъ, совершенныхъ въ XVI в. во время осады Эрзерума турками надъ мирнымъ армянскимъ сельскимъ населеніемъ, статья продолжаетъ: «Эти звърства съ небольшими промежутками длились въ теченіе трехъ столютій и, какъ извъстно, повторяются еще и въ наши дни («Прав. Въстн.» 1895 г. № 189).

При видъ этихъ туркофильскихъ симпатій, такъ внезапно проявившихся въ нашей quasi-патріотической прессъ, само собой напрашивается сравненіе съ поведеніемъ ея восемнадцать л'ять тому назадъ. Она словно обмінялась ролями съ извістной частью тогдашней англійской печати. Произлошло, словомъ, политическое chassercroiser. «Коварный Альбіонъ», -- лучшіе представители котораго и тогда, какъ и теперь, были на сторонъ права и справедливости,изображался ею то въ видъ укрывателя баши-бузуковъ, то въ видъ совътника, нашептывавшаго Портъ мудрыя мъры для укрощенія болгаръ. Теперь наши патріоты сами выступають открыто въ неблагодарной роли укрывателей и попустителей курдовъ, которые въ ихъ изображеніи представляются кроткими овечками, терпящими напраслину, а армяне-злодъями, бунтовщиками и агитаторами, задавшимися цёлью, во что бы то ни стало, втянуть насъ въ войну. А каковы эти «овечки», показываетъ разговоръ Диллона съ однимъ изъ ихъ вождей, нікіимъ Мостиго, совершившимъ, по его словамъ, «большія діла, такія, которыя удивили бы 12 державъ», не то что «6 державъ».

«Выслушавъ рядъ исторій объ ихъ набѣгахъ, убійствахъ, грабежахъ, и т. п., я опять спросилъ его:

«— Можете ли вы, Мостиго, сообщить мий еще что-нибудь о вашихъ сийлыхъ дйяніяхъ для того, чтобы я довель о нихъ до свёдёнія 12-ти державъ?»—на что онъ далъ слёдующій характерный отвётъ:

«Однажды волку сказали, разскажи намъ что-нибудь объ овцѣ, которую ты съѣлъ, а онъ отвѣтилъ: я съѣлъ тысячи овецъ, о какой изъ нихъ вы говорите? То же самое можно сказать о моихъ дѣлахъ. Еслибъ я говорилъ, а вы писали два дня подрядъ, всетаки многое еще оставалось бы недосказанвымъ» (стр. 348—349).

«Овечки» оказываются наивиће своихъ добровольныхъ адвокатовъ. Впрочемъ, въ одномъ они вполив сходятся: какъ для овечекъ ихъ «великія двла» составляютъ обычное занятіе, такъ для ихъ защитниковъ — лганье вошло давно уже въ профессію. Мы очень рады, что появленіе этого сборника поможетъ русскому обществу уяснить себв истинное положеніе двла, нарочно запутываемаго, хотя и безъ видимой цвли. Двло въ томъ, что если правительство Англіи времени освобожденія Болгаріи отстанвало Турпію, то оно имвло нвкоторыя основанія, въ виду весьма недвусмысленныхъ посягательствъ патріотовъ того времени на Константинополь. Теперь же никто и ни на что не посягаетъ, и вся державы, въ томъ числв и Россія, желаютъ одного—мирнаго разрвшенія давно назрвышаго вопроса.

Оглядываясь на прошлый годъ, нельзя не отмѣтить одного выдающагося явленія въ нашей общественной жизни. Мы имѣемъ въ виду несомнѣнное оживленіе вопроса о народномъ просвѣщеніи. Нельзя при этомъ не помянуть добрымъ словомъ дѣятельности С.-Пе тербургскаго и Московскаго Комитетовъ грамотности, выдающаяся роль которыхъ въ этомъ дѣлѣ можеть служить еще разъ доказательствомъ того положенія, какъ важна и необходима свободная иниціатива общества въ дѣлѣ, требующемъ прежде всего живого къ себѣ отношенія, готовности не только поддерживать то, что уже существуетъ, но и идти на встрѣчу все возрастающимъ въ народѣ стремленіямъ къ знанію.

Нѣсколько данныхъ, заимствуемыхъ изъ отчетовъ упомянутыхъ Комитетовъ, покажуть намъ, какъ постепенно расширялась ихъ дѣятельность, сообразно росту просвѣтительныхъ задачъ общества и требованій народа. Кстати, изъ отчета Московскаго Комитета мы узнаемъ, что въ минувшемъ году исполнилось пятидесятилѣтіе его существованія, почему, какъ старѣйшему, мы и отведемъ ему первое мѣсто въ этихъ краткихъ замѣткахъ, заранѣе оговариваясь, что липь характеръ послѣднихъ вынуждаетъ насъ остановиться на самомъ существенномъ. Въ дѣйствительности трудно сдѣлатъ такое разграниченіе, такъ какъ въ дѣятельности фобоихъ Комитетовъ—все существенно.

Первое, что привлекаеть къ себъ вниманіе, это—замѣтный за послѣдніе годы ростъ личнаго состава Московскаго Комитета, въ число членовъ котораго въ 1891 г. вступило 62 новыхъ члена, въ 1892 г.—26, 1893 г.—69, 1894 г.—183, и 1895 г.—190. Въ этомъ отношеніи ему не уступаетъ С.-Петербургскій, ростъ котораго, пожалуй, еще болѣе поразителенъ, какъ видно изъ слѣдую-

щихъ данныхъ: къ 1-му января 1891 г. число членовъ было 251 къ 1892 г.—289, 1893 г.—388, 1894 г.—644, 1895 г.—883. Въ настоящее время число членовъ Московскаго Комитета почти сравнялось съ Петербургскимъ, достигая 800. Мы потому съ такою подробностью отмѣчаемъ возрастаніе числа членовъ обоихъ Комитетовъ, что въ нашихъ свободныхъ общественныхъ учрежденіяхъ всегда замѣчается обратное явленіе: въ началѣ ихъ возникновенія приливъ силъ, затѣмъ постепенный отливъ, вызываемый разочарованіемъ. Тогда какъ необычный въ нашей жизни ростъ столичныхъ Комитетовъ грамотности ясно говоритъ намъ, насколько дѣятельность ихъ удовлетворяла настоятельной общественной потребности идти на встрѣчу просвѣтительнымъ стремленіямъ народа.

Дъйствительно, краткій перечень вопросовъ, разработанныхъ этими Комитетами, показываеть, съ какою чуткостью относились они къ запросамъ и нуждамъ народной среды. «Наиболъе важнымъ изъ предметовъ, обсуждавшихся Комитетомъ, -- читаемъ въ московскомъ отчетъ, -- «была разработка вопроса о возможности введенія въ нашей страні всеобщаго начальнаго образованія, вопроса, привлекавшаго въ истекшемъ году серьезное внимание общественныхъ д'ятелей и органовъ печати. Въ ц'яломъ ряд'я земствъ вопросъ о всеобщемъ обучени поставленъ въ настоящее время на первый планъ и успъла создаться цълая литература, посвященная обсуждению его. Въ этомъ общественномъ движении, охватившемъ всю страну и сплотившемъ лучшіе элементы общества, принималь не малое участіе и Московскій Комитеть грамотности, которому принадлежить заслуга возбужденія этого вопроса и посильной разработки его... Этотъ вопросъ нашелъ себт подробную разработку въ рефератъ В. П. Вахтерова «о всеобщемъ обучени», разосланномъ впоследствии Комитетомъ по всемъ земствамъ, городскимъ думамъ и другимъ учрежденіямъ, въдающимъ діло народнаго образованія». Для болье полной его разработки была затыть избрана особая коммиссія, собравшая посредствомъ иногочисленныхъ опросовъ и сношеній съ различными містными ділтелями богатый фактическій матеріаль, отчасти уже опубликованный, именно - объ отношеніи самого населенія къ этому вопросу. Нашимъ читателямъ мы уже сообщали въ свое время объ этихъ интересныхъ результатахъ дізятельности Комитета (см. «На Родині», іюль и августъ 1895 г.).

Другимъ, не менъе важнымъ предметомъ обсужденія Комитета былъ вопросъ о нормальномъ типъ народной школы, причемъ Комитетъ категорически высказался противъ всякаго пониженія образовательнаго уровня школы и распространенія образовательныхъ

начальных учрежденій, стоящих вив связи съ правильно поставленной пиколой и вив общественнаго контроля. Затёмъ, Комитетъ возбудилъ вопросъ о крайне тяжеломъ положеніи сельскихъ учителей, вопросъ объ учрежденіи народныхъ библіотекъ, цёлый рядъ ходатайствъ предъ Министерствомъ Народнаго Просв'єщенія, и т. д.

Такова была теоретическая часть его д'ятельности. Практическая выразилась въ издавіи («Ежегодника» отзывовъ о народныхъ книгахъ (738 отзывовъ о книгахъ и 784 — о народныхъ картинкахъ), въ разсылкъ 185 библіотекъ на сумму 4.000 руб., въ изданіи ряда народныхъ книжекъ и цѣннаго сборника «Частный починъ въ дѣлѣ народнаго образованія».

Дъятельность Петербургского Комитета не только не уступала Московскому, но отличалась еще большей интенсивностью и размърами обхватываемой ею области. Объ этомъ дучше всего свидітельствуеть рядь коммиссій, работавшихь надъ спеціальными вопросами, какъ-то: коммиссіи издательская, библіотечная, по изданію сочиненій Кольцова, по оказанію помощи школамъ и другимъ учрежденіямъ, по сбору пожертвованій на школу имени А. Н. Энгельгарда, по собиранію и разработкі свідіній о состояніи народнаго образованія въ Россіи, по составленію систематическаго обзора народно-учебной литературы, по участію Комитета на Всероссійской выставкъ 1896 г., коммиссія помощи ученикамъ народныхъ школъ въ мъстностяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая, по изысканію средствъ, по разсмотрѣнію вопроса о внѣшкольномъ образованім народа и возбужденію ходатанствъ, - всего одиннадцать коммиссій въ составъ членовъ свыше ста. Такимъ образомъ, каждый изъ 8 членовъ Комитета такъ или иначе былъ привлеченъ къ работъ. Пусть намъ укажуть другое общество, въ которомъ было-бы больше дъятельных членовъ! И работали бы они такъ, какъ эти, которымъ пришлось возбуждать вопросы, писать доклады, обсуждать ихъ, перечитывать массу книгъ на всевозможныхъ языкахъ, дълать изъ нихъ выборъ, переводы, извлеченія, вести переписку съ массою учрежденій и частныхъ лицъ, заниматься изданіями, т. е. входить въ сношенія съ типографіями, фабриками бумаги, авторами, вести корректуру, устраивать и наблюдать за складами, зав'ядывать продажей и разсылкой книгъ, и проч. Все это безвозмездно, урывая время отъ своихъ занятій, а слідовательно, жертвуя, кром'в работы, и заработкомъ. Только искреннее желаніе принести пользу просвіщенію, послужить народу можеть вдохнуть въ людей ту энергію, которую проявиль Комитеть за последние годы своего существования.

Результаты этой дъятельности слишкомъ извъстны, почему

не будемъ останавливаться на ея деталяхъ. Комитетомъ собрано до 30.000 р. на учреждение народныхъ библютекъ, которыя и открыты по соглашенію съ земствами. Издано до полумилліона экземпляровъ книгъ, изъ которыхъ продано въ 1894 году до 150 т. экз., Число изданій сильно возрасло, составляя нын 54 названія лучшихъ русскихъ и иностранныхъ авторовъ. Въ то же время ціна ихъ понижена до крайности, такъ что изданія Комитета, выділяясь своимъ содержаніемъ и своей образцовой вибшностью, являются на книжномъ рынкъ самыми дешевыми. Чтобы дать приблизительное представление о трудь, посвященномъ на эти изданія, приведемъ небольшую выдержку изъ отчета. «Издательскою коммиссіею было разсмотрвно около 600 литературныхъ произведеній русскихъ писателей и изъ нихъ выбрано для изданія 47 произведеній». Это показываеть также, съ какой тщательностью и осмотрительностью дёлался выборъ, причемъ коммиссія «руководствовалась исключительно соображеніями художественной правды и гуманности и была чужда какихъ бы то ни было тендендіозныхъ цълей». Чтобы опфинть значение издательской дъятельности Комитета, надо принять во вниманіе не только эти голыя цифры, а и то несомивнное вліяніе, какое она оказала на изданіе книгъ для народа вообще. Какъ ни слабо развить вкусъ послъдняго, но онъ не могъ не обратить вниманіе на різкую разницу между изданіями Комитета и Никольскаго рынка, разницу котя бы витынюю и въ цвив, что повлекло за собою повышение требования, а вийсти съ тимъ и общее улучшение въ народной литератури, замізчаемое всіми. Оцінить конкретно это вліяніе невозможно но его ствдуеть поставить на первомъ мъсть въ ряду заслугъ Комитета передъ обществомъ.

Такова была въ самыхъ общихъ чертахъ дѣятельность столичныхъ Комитетовъ грамотности при Вольноэкономическомъ Обществъ, которымъ и злѣйшіе ихъ критики не могли отказать въ энергіи, преданности дѣлу и умѣньи вести его.

А. Б.

## РАЗНЫЯ РАЗНОСТИ.

## На родинъ.

Къ вопросу о земской и церковноприходской школь. На одномъ изъ завъданій обще-педагогическаго отдъла въ Педагогическомъ Музев (въ Соляномъ Городкъ) П. О. Каптеревъ сдълать интересный докладъ «о народной школь по воззръніямъ проф. Рачинскаго».

Изложивъ взгляды послъдвяго, г-нъ Каптеревъ предложилъ членамъ Педагогическаго Общества высказаться по вопросу о томъ, какой типъ школы наиболье желателень для русской деревни — школа земслая или церковно - приходская. Среди высказанимхъ мивній особенно заслуживаетъ винмание авторитетное указание М. Н. Капустина, попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа, который выевазался противъ пріуроченія школъ въ приходу, на томъ основани, что приходовъ (и священниковъ) въ Россів считается до 40.000, а школъ уже теперь до 60.000 разныхъ типовъ, такъ что число приходовъ оказывается значительно меньше даже нынвшняго, еще далеко недостаточнаго числа школъ.

Въ общомъ собраніе педагоговъ пришло въ выводу, что не слъдуетъ отдавать предпочтенія ни одному изъ существующихъ типовъ школъ, а содъйствовать ихъ равномърному совмъстному развитію.

Вопросъ о преимуществахъ того тельства, содержание двухъ инспекили иного типа школъ имъетъ огром- торовъ принять на счетъ губерискаго

ное практическое значеніе. Въ дъйствительности церковно - приходская школа чрезвычайно далека отъ того идеала, который рисовался воображенію пр. Рачинскаго. Въ большинствъ случаевъ, церковно-приходскія школы обставлены несравненно хуже болъе богатыхъ и благоустроенныхъ земскихъ школъ и вслъдствіе этого населеніе относится къ нимъ безъ особаго сочувствія.

Интересныя пренія о народной шко-**15** велись также на послъднемъ нижегородскомъ губернскомъ земскомъ собраніи. Коммиссія по народному образованію внесла въ земское собраніф слъдующія предложенія: 1) поручить губернской управъ, при участіи свъдущихъ лицъ, пополнить существующій нынъ каталогь книгь для обращенія въ народныхъ библіотекахъ составлениемъ добавочнаго каталога представить его на утвержденіе министра народнаго просвъщенія. Преддоженіе коммиссіи принято а управъ открыть кредить на работу по пополненію каталога въ суммв 100 рублей 2) Признавая существующее количество инспекторовъ народныхъ училищъ крайне недостаточнымъ для губернін, коммиссія предложила ходатайствовать предъ правительствомъ объ увеличении ихъ числа на два, при чемъ, въ случав отказа правительства, содержаніе двухъ инспекземства. Предложение принято единогласно, только земскій начальникъ г. Д. В. Хотяинцевъ хотълъ-было говорить о незаконномъ стремленін земства создать себъ право по инспекціи дъла народнаго образованіи, но ему замътили, что не объ этомъ ндетъ ръчь. 3) Коминссія предложила увеличить представительство отъ земства въ училищныхъ совътахъ еще однимъ членомъ отъ земства (до сихъ поръбыло два представителя) по выбору земскаго собранія.

Единогласно принято предложеніо объ устройствъ центрального склада при губернской земской управъ письменныхъ принадлежностей и пособій для отпуска ихъ увзднымъ земствамъ и училищамъ. По пятому пункту были продолжительныя пренія. Коммиссія признала необходимымъ участіе губернскаго земства въ дълъ народнаго образованія въ губернім и предложила придти на помощь крестьянскимъ обществамъ при устройствъ ими школьныхъ зданій. Для этого п для другихъ цълей коммиссія нашла, что должень быть образовань особый «училищный» фондъ губерискаго земства въ размъръ 50 тыс. р. Ссуды должны выдаваться въ размфрф не свыше 1.000 р. на каждое училище и должны быть безпроцентныя. Противъ этого возставалъ особенно помянутый земскій пачальнись Хотяинневъ. Собраніе постановило образовать фондъ и необходимую сумму позапиствовать изъ страхового капитала съ возвратомъ вътечение 20 лътъ изъ 40/о.

Противъ этого послъдняго предложенія особенно энергично возсталь тоть же гласный, земскій пачальникь Хотяинцевъ, заявившій, что онъ считаетъ совершенно излишнимъ ассигнодавнее Высочайшее чиколы, гл. Хотяинцевъ заявилъ, что, не могу съ этимъ согласиться, въ

по его мивнію, нужды народнаго обраэлвону эонгоп икинатоп эже кінваок твороніе и земству незачёмъ больше дълать затраты въ этомъ направленіи. Взгляды, высказанныя гл. Хотяннцевымъ, вызвали возраженія со стороны другихъ глассныхъ. Приведемъ нъкоторыя извлеченія изъ возникшихъ по этому поводу преній, обстоятельно изложенныхъ въ «Нижегородскомъ Листкъ». Первымъ возражаль гласный Щегловь, который сказалъ следующее: «Гл. Хотяницевъ, приходя къ своему выводу, предпосылаеть ему очеркъ того, что сдълано обществомъ и правительствомъ. Онъ говоритъ, что съ нъкоторыхъ поръ, -- я говорю: со времени отврытія земскихъ учрежденій — народное образование сильно подвинулось впередъ. Правительство пришло ему на помощь. Мнъ кажется, это должно. наоборотъ, заставить насъ расширить это дъло и дать средства сдълать народное образование всеобщимъ. Выводъ-же гласнаго иной: текъ какъ правительство сознало, что помощь нужна, то съ нашей стороны ничего дълать не следуетъ. Я съ этимъ не согласенъ, и думаю, что собрание согласится со иной. Незначительный заемъ, который понадобится, дегко можеть быть покрыть». Гл. Савельевь: «Я думаю, что вопросъ объ ассигнованіи 50.000 р. поставленъ не широко, а скроино. Это помощь увзднымъ земствамъ-и больше ничего; такая же помощь, какъ складъ, какъ увеличение инспекции, которое должно облегчить дирекціи надзоръ. Само губериское земство въдь ничего еще не устраиваетъ само, ни одной школы. Нъкоторыя ужадныя земства при всемъ желанін не могутъ всего сдёлать, и такой крупной суммы изъ губернское поможетъ имъ, отчисляя средствъ губернскаго земства на на- суммы съ возвратомъ. Неужели это родное образование. Ссылаясь на не-такая громадная затрата, такой чрезпожертвованіе вычайный шагь? Неужели ны дъласнъ 3.000.000 р. на церковно-приходскія какой-то необыкновенный скачокъ? Я коммиссін директоръ народныхъ училищъ разъяснилъ, что вопросъ о постройкъ школьныхъ зданій - вопросъ существенный. Скопленіе 50-60 ребять въ курной избенкъ, въ духотъ можетъ вредно отразиться на ихъ здоровьъ».

Но всв эти убъжденія не подъйствовали на гл. Хотяннцева, который продолжаль стоять на своемъ. «Обращаю внимание собрания, -- говорилъ онъ,---на то, что нужда въ дълъ навкирукоп сивт и кінваосводо отвиро значительное удовлетвореніе. У насъ есть столько нуждъ, самыхъ вопіющихъ-это видно изъ докладовъ. Мы стоимъ передъ вопросами, вызывающими сострадание къ человъку, и мы безсильны помочь. Естъ нужды, для -ыд вайдпои вшен квижен скифотом ла бы въ пользу, а тамъ, гдъ средства обезпечены и безъ того для дальнъйшаго роста дъла — мы будемъ тратить наши средства»...В. В. Хвощинскій. «Дъйствительно, правительство въ своей заботливости о нуждахъ врестьянъ, ассигновало огромныя средства на школы въ распоряжение духовенства. Дмитрій Васильевичь хочеть, повидимому, указать, что разъ есть такое направление въ этомъ дълъ, намъ не нужно тратить наши скудныя средства на участіе въ немъ. Но. вто читалъ Высочайшія отмътки о двятельности земствъ, согласится, что онъ налагають па насъ обязанность не останавливаться передъ грошами, а идти еще впередъ, и то, иы просили, вовсе не такъ уже много: въ среднемъ это составитъ 3-4.000 р. въ годъ. Это совствиъ не тяжело».

Вопросъ объ ассигнования 50.000 р. на помощь школамъ быль решенъ утвердительно и гласный Хотяинцевъ нивлъ за себя только 4 голоса.

Въ заключение собрание единогласно постановило выразить г-жв А. А. Штевенъ благодарность нижегород-

творную дъятельность на поприщъ народнаго просвъщенія.

Къ характеристикъ земскаго начальника Хотяницева, этого ревностнаго гонителя просвъщенія, въ «Недълъ» сообщаются слъдующіе любопытные факты. Корреспонденть «Недъли» сообщаетъ, что г. Хотяпицевъ «всвии силами старается мъщать крестьянамъ своего участка открывать школы и вообще обучать дътей. Но иногда потребность просвъщенія у крестьянь бываеть настолько сильна, желаніе открыть шволу настолько единодушно, что даже г. Хотяинцевъ не находить удобнымъ идти прямо противъ свъта, а старается допустить «зло» въ возможно безвредной формъ, т. е. позволяетъ крестьянамъ обзавестись самой убогой, несовершенной, маленькой и неудовлетворительной церковно - приходской школой. Нижегородскій вице-губернаторъ г. Родіоновъ, посланный въ Арзамасскій увздь для разследованія обвиненій, взводимыхъ на г-жу Штевенъ, выясниль, что именно такой «пріемь» быль примъненъ г. Хотяницевымъ къ крестьянамъ с. Донатина, Арзамасскаго увзда. 19-го марта этого года лопатинскіе крестьяне единодушно составили приговоръ о своемъ желаніи открыть у себя въ сель земскую школу. Живущая въ с. Лопатинъ г-жа Кохманская заявила, что на постройку этой школы даеть 500 р. Крестьянс были очень обрадованы. Но ликованіе продолжалось недолго: пріъхалъ въ село г. Хотячицевъ и объявилъ крестьянамъ, что школа имъ совстыть не нужна, что и безъ школы они достаточно бъдны, что школа-роскошь и т. д., и т. д. Крестьяне стояли на своемъ, говорили, что только ученье и можетъ вывести ихъ изъ нищеты, и упрашивали г. Хотяинцева не тормозить дъла. Разкрестьянъ, серженный упорствомъ г. Хотяинцевъ объявилъ имъ накоскаго губерн. земства за ея благо- нецъ, что въ крайнемъ случат раз-

наленькую и лешевую перковно-приходскую школу, и что если не составять немелленно коптръ-пригово ва согласно его указаніямъ, онъ сочтетъ ихъ за очень состоятельныхъ люлей и немедленно прикажетъ стартинъ неукоснительно взыскать съ нихъ всъ нелоимки и текущіе платежи. Крестьяне испугались, уступили и составили новый приговоръ въ отох стируцоп калож, откнжени унам тя самую маленькую и низшую школку. Копія новаго приговора была послана, по приказанію г. Хотяйнцева. въ назидание г. жв Кохманской, увхавшей въ это время въ Москву. Г-жа Кохманская, въ отвътъ на любезное извъщение, объявила, что отъ пожертвованія 500 руб. на школу отказывается, и крестьянское ликованіе смънилось теперь весьма понятнымъ чны ніемъ. Г. Родіоновъ находить, что новый приговоръ быль г. Хотяннцевымъ «вымученъ» и что такими пріемами легко вызвать крестьянь на гру быя выходки, за которыми неизбъжно последують самыя печальныя взысканія».

Оказывается, что г. Хотяннцевъ неоднократно проявляль подобное же рвеніе въ абав попеченія о народномъ образованія. Корреспонденть «Недъли» разсказываеть, что «такой же случай имълъ мъсто и въ с. Салалеяхъ. Это большое, въ 1.000 душъ. село Арзамасскаго увзда. Салалейскіе крестьяне составили приговоръ о своемъ желаніи открыть и содержать земскую школу. Приговоръ этотъ былъ неосторожно написанъ на листъ бу маги, а не въ книгъ приговоровъ. Когда г. Хотяницевъ узналъ о замыслахъ салалейскаго общества, онъ потребовалъ приговоръ и помиио всякихъ събздовъ и присутствій самъ краткимъ способомъ отмѣнилъ приговоръ, изорвавши его въ клочки. Узналь объ этомъ арзамасскій утад-

ръщаетъ имъ отврыть лишь самую Степановъ, и несмотря на то, что всю жизнь провель въ деревив и присмотрвася во всякимъ провинпіальнымъ нравамъ, онъ все же уливился упрощенному способу г. Хотяинцева отмънять приговоры. Г. Степановъ посовътовалъ крестьянамъ еще разъ написать приговоръ и непосредственно подать ему, предводителю. Однако, ни писарь, ни престыне не ръшились вызвать гивва г. Хотянипева, доказавшаго не одинъ разъ свою памятливость. Но лишить громалное село всякой школы не ръшился даже г. Хотяинцевъ, и поэтому чрезъ нъкоторое время въ с. Саладеяхъ была открыта небольшая, низшая перковно-приходская школа».

Г. Хотяинцева спросили какъ-то. почему онъ помъщалъ врестьянамъ открыть хорошую земскую шволу. чего такъ косстьяне желали? Отвъть земскаго начальника на этотъ вопросъ заслуживаеть быть уваковъченнымъ. Г. Хотянниевъ отвътилъ коротко:

«Они желалк... а я не желаю. чтобы они желали». Справелливость заставляетъ насъ добавить, что за всв свои полвиги г. Хотянниевъ уже улостоидся получить оффиціальный выговоръ, съ занесеніемъ въ формуляръ.

Новъйшіе земскіе проекты по рабочему вопросу. Въ то время, какъ по народному образованію, народной мелицинъ и даже полнятію экономическаго быта населенія земствомъ савдано такъ много, оно почти ничего не сдълало для урегулированія положенія сельскохозяйственныхъ рабочихъ.

По словамъ земской хроники «Хозяина», относительно земскихъ проектовъ по рабочему вопросу можно замътить слъдующее: Во-первыхъ, не только проекты различныхъ земствъ, но даже возникшие въ разные періоды времени проекты одного и того же земства нередко радикально противоположны другь другу. Во вторыхъ, ный предводитель дворянства М. И. громадное большинство проектовъ не

получело накакого практического осу- на которые было издержано всего шествленія.

По мнънію «Хозяина», эти явленія во многомъ объясняются, разумвется, крайней сложностью и трудностью самой задачи, но, кром'в того. есть одна коренная причина, которую необходимо имъть въ виду при сужденіи о вемскихъ работахъ по рабочему вопросу. Дъло въ томъ, что последній непосредственно затрогиваеть очень серьезные и въ то же время совершенно противоположные инторесы землевладвльцевъ съ одной стороны, крестыянъ -- съ другой. Следовательно, чтобы эти интересы могли получить безпристрастную оцвику и скольконибудь справедливое удовлетвореніе, безусловно необходимо равном трное представительство въ земствъ обоихъ этихъ классовъ, т. е. какъ разъ то условіе, которое отсутствовало даже и въ первоначальной земской организаціи, не говоря уже объ организаціи, существующей теперь. Ожидать отъ массы земскихъ гласныхъ способности навсегда отръшиться отъ своихъ узвихъ эгоистическихъ интересовъ во имя справедливыхъ общественныхъ идеаловъ, разумъется, ивть никакихъ основаній и вполнѣ понятно потому, что въ очень многихъ земскихъ проектахъ и ходатайствахъ по рабочему вопросу ясно проглядываеть односторонняя тенденція къ рѣшенію задачи въ пользу землевлаитльпевъ.

Разсмотримъ теперь самыя ивропріятія. Херсонское губериское земство организовало лъчебно-продовольственные пункты для пришлыхъ рабочихъ. Пункты эти представляють чрезвычайно цълесообразныя и полезныя учрежденія. Съ одной стороны, они доставляють рабочивъ серьезную помощь, съ другой — позволяють вести правильную массовую регистрацію рабочаго движенія. Въ 1894 году въ Херсонской губернін

5.940 р. (въ томъ числъ на наемъ квартиръ и первоначальное обзаведеніе 1.244 р., содержаніе дешевыхъ столовыхъ 1.716 руб., медицинскій персоналъ 2.695 р., на медикаменты 198 р.). Въ возврать по содержанию столовыхъ за проданные объды поступило 1.215 руб. Зарегистровано было всего 55 тысячь рабочихъ, медицинская помощь оказана 5.138 больнымъ, объдовъ выдано 30.556. Въ текущемъ году было устроено всего 15 пунктовъ. Казалось бы, что можно возразить противъ такого рода помощи, кромъ того, что она слишкомъ ничтожна для облегченія участи многихъ тысячъ рабочихъ, стекающихся ежегодно въ Херсонскую губернію? А между тъмъ, оказывается, что среди убздныхъ гласныхъ были высказаны совстмъ другого рода возраженія. Такъ, земскія собранія елисаветградское, ананьевское и таврическое, не отрицая пълесообразности врачебносанитарнаго надзора за рабочими, высказались, однако, противъ устройства для нихъ дешевыхъ столовыхъ, которыя, будто бы, способствовали повышенію насиной платы.

Многіе изъ гласныхъ землевладвльцевь возстають противь столовыхъ, утверждая, что жалкіе 5-тикопъечные объды, получаемые въ нихъ рабочими, способствують повышенію цънъ на рабочія руки. Эти господа не обращають вимманія на факты, показывающіе, что около 100/0 изъ общаго числа рабочихъ оказываются нездоровыми или истощенными, а гораздо большая ихъ часть является на рыновъ буквально безъ всякихъ средствъ. На многихъ пунктахъ были замъчены случаи, когда рабочіе не имъли средствъ даже на покупку объда или же принуждены были брать по одному объду на 2-3 человъва. По поводу этихъ жалобъ губериская управа справедливо замъчаетъ, что функціонировало 18 таких пунктовъ, дешевыя столовыя существовали не

вездъ, а жалобы на дороговизну рабочихъ рукъ раздаются повсюду, гдъ только есть на нихъ спросъ. Точно такія же жалобы, даже въ аналогичныхъ выраженіяхъ, раздаются не только у насъ, но и на Западъ. Между твиъ въ 1894 году цены на рабочихъ были не только ниже прошлогоднихъ, но ниже среднихъ при такихъ же урожаяхъ за прежніе годы. Завъдующій пунктомъ въ м. Казанкъ, врачъ М. Дединъ, замъчаетъ, что вражда землевладёльцевъ къ столовымъ начинаетъ уже проходить, а зажиточные крестьяне-наниматели неръдко жертвовали въ пользу его столовой продукты, сознавая, что дешевыя столовыя--явленіе виолет желательное и если приносять ущербъ, то лишь интересамъ кабаковъ, харчевень и базарныхъ торговокъ.

Въ настоящую сессію земскаго собранія херсонская губернская земская управа вносить следующія предложенія: 1) временно лівчебно-продовольственные пункты съ дешевыми столовыми и безплатными амбулаторіями должны быть сдъланы постоянными земскими учрежденіями; 2) въ этихъ пунктахъ должны группироваться свъденія о видахъ на урожай, количествъ пришлыхъ рабочихъ и о цънахъ на рабочія руки; 3) объды въ дешевыхъ столовыхъ должны отпускаться за плату, опредъляемую стоямостью продуктовъ, топлива и содержанія прислуги; выдача безплатныхъ объдовъ должна быть допускаема лишь въ исключительныхъ случаяхъ — больнымъ и истощеннымъ; 4) на пунктахъ должны быть устроены навъсы для пріюта рабочихъ отъ непогоды; 5) безплатныя амбулаторіи при пунктахъ должны снабжаться лъкарствами на средства убздныхъ земствъ, а рабочіе, больные заразными бользоваться въ земскихъ больницахъ безплат-

тельное постановление, чтобы вст вообще базарныя площади, служащія мъстомъ сбора рабочихъ, были снабжены крытыми навъсами для пріюта рабочихъ. На приглашение медицинскаго персонала для работы при лъчебно - продовольственныхъ пунктахъ управа предлагаеть ввести въ смъту 1.500 руб., предполагая по прежнему покрывать всё остальные расходы изъ спеціально отпущенныхъ для этого губернскому земству суммъ.

Въ Екатеринославской губ. вопросъ объ упорядоченіи передвиженія сельскихъ рабочихъ былъ возбужденъ еще въ 1888 г. александровскимъ убаднымъ земствомъ, и затъмъ былъ цереданъ на обсуждение другихъ убадныхъ земствъ, но большинство отнеслось къ нему отрицательно. Обсужденіе этого вопроса закончилось возбужденіемъ ходатайства о разръшеніи съвзда представителей земствъ всъхъ заинтересованныхъ губерній, какъ поставляющихъ рабочихъ, такъ и нуждающихся въ нихъ. На необходимость подобнаго събзда указывали неоднократно многія земства (напр., курское губернское въ 1892 году, увздныя земства Полтавской губ. и т. д.), но всв эти ходатайства до сихъ поръ остаются безрезультатными.

Въ истекшемъ году на обсуждение всвуж убзаныхъ земскихъ собраній Таврической губ. былъ представленъ проектъ евиаторійскаго убзднаго земства для урегулировавія найма сельскихъ рабочихъ. Проектъ этотъ имъетъ характеръ какихъ-то драконовскихъ мъропріятій. Земство считаеть необходимымъ, чтобы договорный листъ служиль въ то же время паспортомъ, чтобы быль безусловно воспрещенъ наемъ на срочныя полевыя работы по словеснымъ договорамъ и, наконецъ, чтобы лица, нанимающія рабочихъ безъ договорныхъ книжекъ, были подвергаемы административнымъ нымъ лъченісиъ. Кромъ того, управа порядкомъ взысканію штрафа согласно предлагаетъ собранію издать обяза- 51 ст. Уст. о наказ., налагаемыхъ

миров. судьями. Къ счастью, далеко не всв увзаныя земства Таврической губерній смотрять на вопрось съ той односторонней точки зръцін, на которую стало евпаторійское земство. Такъ, напримъръ, мелитопольское вемское собраніе ръшительно высказалось въ томъ смыслъ, что воспрещеніе словесныхъ договоровъ было бы въ высшей степени несправедливо въ отношении рабочихъ, въ огромномъ большинствъ неграмотныхъ людей, и до крайности стъснительно какъ для нихъ, такъ и для нанимателей, особенно во время спѣшныхъ полевыхъ работъ и въ такихъ мъстахъ, гдъ писать договоры невозможно.

Народное образованіе въ г. Томскі. Отчеть о состояніи томскихъ народныхъ училищь за 1894—1895 г. сообщаеть чрезвычайно отрадные факты о положеніи народнаго образованія въ втомъ городъ.

«Можно сивло сказать, что г. Томскъ въ последнія 25 леть саедаль огромные шаги впередъ на поприщъ на чальнаго образованія своего населенія; четверть въка тому назадъ существовало въ городъ только одно приходское училище съ однимъ учителемъ и сотней учащихся, а нынъ Томскъ покрыдся сътью начальныхъ школъ, съ 46 преподавателями и 2.000 уча-Къ 1 января 1895 г. въ Томскъ всъхъ начальныхъ училищъ разныхъ въдомствъ состояло: приходскихъ городскихъ: 10 мужскихъ и 8 женскихъ, 2 воскресныя школы, 1 земская, 7 церковно-приходскихъ (3 мужскихъ, 3 женскихъ и 1 сившанная), 4 частныхъ школъ и 3 при пріютахъ, всего 33 училища. Всёхъ учащихся въ начальныхъ училищахъ (безъ школъ пріюта) 2.222 ч. обоего пола-1.143 мальчика и 1.079 лъвочевъ».

Любопытно при этомъ отмътить, ного прено что число учащихся дъвочекъ почти учащихся. равняется числу учащихся мальчи- Второе б

ковъ: въ настоящее время, напр., дъвочекъ 96 на 100 мальчиковъ. Это обстоятельство еще болье бросается въглаза, когда мы обратимъ вниманіе на процентное отношеніе числа дъвочекъ въ мальчикамъ въ округахъ, гдъ оно является въ такомъ видъ: 35 дъв. на 100 мал.

Во что же обходится городу содержаніе школь? Составитель вышеупомянутаго отчета, г-нъ Буткъевъ, замъчаетъ по этому поводу:

«Справедливость требуеть сказать. что ростъ школьнаго дъла всецъло обязанъ заботливости о немъ томской городской думы, которая не жальла средствъ на развитіе въ городъ народнаго образованія и въ этой сферъ дълала все отъ нея возможное». Замътно, какъ съ каждымъ годомъ городъ увеличиваетъ расходы на школьное дъло: въ 1872 г., при бюджетъ 78.757 р., на народное образование расходовано только 1.990 р. 2 к.; чрезъ 10 лътъ – 1882 г. 11.483 р. 24 к., при бюджеть 179.226 р. 71 коп.; въ 1894 г. на содержаніе 15 приходскихъ училищъ городской управой издержано 18 673 р. По городской смътъ на настоящій годъ расходы вычислены въ количествъ 268.846 р., изъ коихъ 30.690 руб. ассигнованы думой на учебное дъло, что составляеть девятую часть всего городского бюджета. Собственно, на начальныя школы назначено 20.000 р.

Расходъ въ 20.000 р. оказывается презвычайно большимъ, особенно если сравнить его съ тъмъ, что тратять на народное образованіе многія городскія думы въ Европейской Россіи, но онъ все - таки еще недостаточенъ. Вслъдствіе этого, въ постановкъ народнаго образованія въ Томскъ встръчаются еще многіе недочеты. Однимъ изъ главнъйшихъ является недостаточное число учителей: такъ, на одного пренодавателя приходится 82 ч. учащихся.

Второе больное мъсто томскихъ учи-

лищъ— неудобство ихъ помъщеній, по большей части наемныхъ а не приспособленныхъ въ школьнымъ занятіямъ.

Конечно, училищныя помъщенія выбираются, на сколько возможно, болве **УЛОБИНЯ:** НО НАПЛЫВЪ ВЪ НИХЪ УЧАшихся скоро авлаеть ихъ переполненными, тъсными. Въ школъ, могущей вибстить только 80 чел., обучается 100 чел. Съэтимъ приходится мириться, такъ какъ отказывать въ пріемъ, оставлять за стънами учебнаго заведенія массу льтей является крайне нежелательнымъ. При всемъ томъ, въ началъ текущаго года, за недостаткомъ мъста, отказано въ пріемъ 102 дътямъ (52 мал. и 50 дъв.). принято 730 чел. (372 м. и 358 ава.). Виля это, гороль принесь новую жертву: онъ пошель на встрвчу потребности городского населенія въ грамотности и открыль въ ноябръ еще двъ школы — 1 мужскую и 1 женскую. Въ этихъ двухъ училищахъ нашель себв мвсто тоть излишекъ дътей, который до того оставался за порогомъ школы, такъ что «въ настоящее время, --- какъ справедливо замъчаетъ г. Буткъевъ. — облкій ребенокъ въ городъ уже не учится грамотъ, особенно изъ дътей старожиловъ».

Кромѣ начальныхъ училищъ въ Томскъ существуютъ еще двѣ воскресныя школы.

Томскія воскресныя школы основаны въ 1881 году нёкоторыми учителями и учительницами въ память закладки университетскихъ зданій. Теперь они вступили въ 15-й годъ своего существованія; за все это время онів, какъ замізчаеть выше цитированный отчеть, «выпустили массу грамотныхъ люлей».

Окончившіе начальныя училища въ Томскъ имъють возможность идти дальше и получать внъ-школьное образованіе. Здъсь имъется народная безплатная библіотека, открытая и содержимая обществомъ попеченія о начальномъ образованія въ г. Томскъ.

Общество это возникло въ 1882 г. Учреждение его было вызвано настоятельной необходимостью -- прилти на помощь городскому самоуправлению въ льль развитія народнаго образованія. расходы на которое ложились слишкомъ большимъ бременемъ на сравнительно невысокій бюлжеть горола. Въ этихъ видахъ общество въ 1883 г. каждый годъ по училищу, оно имъло въ 1887 г. 4 шволы съ 139 учащ., расходуя въ среднемъ по 745 р. Съ 1888 года 2 школы переданы обществомъ городу, двъ же оно содержитъ и по настоящее время; число учащихся въ нихъ постигаетъ 118 челов., израсходовано на содержание ихъ 1.822 руб. 42 коп.: общество не ограничиваетъ свою абятельность однъми шволами: оно, какъ выше уже сказано, отврыло библіотеку, залача которой — дать возможность лицамъ, получившимъ начальное образование въ горолскихъ школахъ, поллерживать пріобрътенныя въ шволь знанія и продолжать свое образование путемъ чтенія книгь. Библіотека пом'вшается въ красивомъ лвухъэтажномъ каменномъ домъ; здъсь имъется прекрасный въ ява свъта заяъ, могущій вмъстить до 400 чел. Открытіе библіотеки состоялось 30 сентября 1884 г.; черезъ годъ она имъла до 100 названій книгъ и 400 подписчиковъ: къ 1 января 1894 г. въ библіотекъ было ло 300 названій книгь и болье 900 подписчивовъ. Въ настоящее время число и тъхъ и другихъ еще болъе возрасло.

Възалъ библіотеки общество устранваетъ воскресныя чтенія съ волшебнымъ фонаремъ.

Въ послъднее время къ чтеніямъ присоединились объясненія по свящ. исторіи, физической географіи, естественной исторіи при помощи наглядныхъ пособій и коллекцій педагогическаго музея.

ва. З декабря, въ Москвъ, происхолило чествованіе 25-латней даятельности извъстнаго ученаго и общественнаго дъятеля, профессора политической экономіи въ московскомъ университеть Александра Ивановича Чупрова. Чествование это еще разъ доказало, какой огромной популярностью пользуется А. И. Чупровъ въ русскомъ интеллигентномъ обществъ: со всвхъ концовъ Россіи были присланы привътствія и поздравленія, въ юбилейномъ объдъ участвовало болъе 300 человъкъ, причемъ множеству лицъ было отказано за тъснотою помъщенія; самое чествованіе имъло праздничный и задушевный характеръ. Подписка на стипендію ниени Чупрова въ нъсколько дней дала капиталъ въ 12.000 р., такъ что его хватило не только на стипендію, но и на «чупровскую школу». Корреспонденть «Нов. Врем.» отмъчаетъ въ числъ прочихъ слъдующіе адреса, полученные А. И. Чупровымъ въ день его юбилея: 1) отъ бывшихъ слушательницъ женскихъ курсовъ, 2) московскаго Комитета грамотности, 3) слушателей сельско-хозяйственнаго института (бывш. Петровской Академіи). Адресь курсистовъ свидътельствовалъ А. И. Чупрову --«дорогому другу и учителю» --- «горячую благодарность за гуманное, благородное и чутьое отношение въ женской душь и ел духовнымъ стремленіямъ». Отмътивъ заслуги А. И. Чупрова на пользу женскаго образованія, адресь выражаеть надежду, «что въ настоящую пору, когда русскія женщины полны особенно обострившейся жажды къ наукамъ и служенію общественнымъ нуждамъ, профессоръ пойдеть на встречу этимъ благороднымъ порывамъ и, какъ всегда, радъ радъ будетъ постоять за права женскаго образованія, съ завътною конечною точкою последняго — женскимъ университетомъ-въ идеалъ».

Чествованіе проф. А. И. Чупро- Адресь оть кіевскихъ почитателей юбиляра, за 90 подписями, желаетъ А. И. Чупрову «долго продолжать свътлую дъятельность и поддерживать въ русскомъ обществъ въру, что свъть и во тьмъ свътитъ и тьмъ его не объять». Приблизительно, въ томъ же дукъ высказались саратовскіе статистики. Комитетъ грамотности, поднося А. И. Чупрову званіе почетнаго члена. указалъ, что научная и публицистическая дъятельность юбиляра пла всегда въ нераздъльной связи съ интересами просвъщенія народнаго, --«какъ глубоко свъдущій экономисть. вы постоянно выдвигали эти нужды на первое мъсто». И въ настоящее время подъ представательствомъ А. И. Чупрова успъшно работаетъ коммиссія, которая изучаеть пути и средства для введенія у насъ всеобщаго начальнаго образованія. Адресъ Комитета грамотности, равно какъ и поднесенный ему дипломъ почетнаго члена были вотированы Комитетомъ единогласно, закрытою баллотировкою.

> Изъ телеграмиъ и писемъ, прочитанныхъ на юбилейномъ объдъ, были встръчены громомъ рукоплесканій привътствіе М. М. Ковалевскаго — изъ Beaulieu, профессора П. Г. Виноградова — изъ Христіаніи и профессора Стольтова. Рядъ коллективныхъ телеграммъ, подписанныхъ представителями научнаго, литературнаго и артистическаго міра, изъ lleтербурга, изъ Одессы, Юрьева, Харькова, Кіева, Нижняго-Новгорода, Новгорода, Казани. Прислали телеграмму русскіе студенты въ Парижъ. Юристы -- слушатели A. И. Чупрова — также. Въ маленькомъ Зарайскъ нашлось нъсколько питомцевъ московской alma mater, разныхъ выпусковъ, которые, словно въ Татьянинъ день, не полънились сойтись вмасть, чтобы привътствовать бывшаго своего профессора дружнымъ товарищескимъ кружкомъ.

Изъ литературнаго міра юбиляра

привътствовали редакціи: «Русскихъ Въдомостей» (ръчи гг. Постнивова и Вларамберга), «Русской Мысли», «Міра Вожьяго» (ръчь В. А. Гольцева), «Новаго Слова», «Волжскаго Въстника», «Нижегородской Газеты», гг. Эртель, Засодимскій, Нефедовъ, Ремезовъ Рубакинъ, Короленко, Лучицкій, Вейнбергъ, Каръевъ, Боборыкинъ; изъ юридическихъ извъстностей—Кони, Плевако, Урусовъ и Дерюжинскій.

Изъ подарковъ, поднесенныхъ А. И. Чупрову, слъдуетъ отибтить большой портретъ Грановскаго отъ редакціи

«Русской Мысли».

Мултанское жертвоприношеніе. Въ ноябрыскомъ нумеръ «Рус. Бог.» помъщена интересная статья Вл. Гол. Короленко о Мултанскомъ жертвоприношеніи. «Во второй уже разъ, говорить онъ, -- судебнымъ приговоромъ устанавливается, что въ Европейской Россіи, среди чисто-земледъльческаго, вятскаго населенія, живущаго бокъ-о-бокъ съ русскими, одною и тою же жизнью, въ одинаковыхъ избахъ, на одинаковыхъ началахъ владъющаго землею и исповъдующаго ту же христіанскую редигію, --- существуеть до настоящаго времени живой, вполнъ сохранившійся, дъйствующій культь каннибальскихъ жертвоприношеній!» Вл. Г. Короленко находить, что этоть приговорь является безнощаднымъ приговоромъ всей русской культурь; «это обвиненіе, — говоритъ онъ, -- противъ самаго культурнаго типа не однихъ вотяковъ, по и ихъ состдей, неспособныхъ въковымъ общеніемъ облагородить сосъда-инородца хотя бы до степени невозможности каннибализма въ культурной атмосферъ, которой они дышатъ сообща!»

В. Короленко предвидить возраженіе, которое, въроятно, зародится у многихъ читателей; возраженіе это заключается въ томъ, что культурный уровень русской деревни такъ невысокъ, что явленіе, подобное вятскому

жертвоприношенію, не является совершенно невъроятнымъ, «у насъ есть лёшіе и вёдьмы, въ наши глухія деревушки залетають огненныя зиви, у насъ приколачивають мертвыхъ колдуновъ къ землъ, у насъ убиваютъ въдьмъ, въ Сибири еще недавно убили мимо идущую «холеру»... «Что же мудренаго, — спрашиваетъ Вл. Короленко одинъ анонимный корреспонденть. -что вотяки, полуязычники, которые, вдобавокъ, несомивнио сохранили обычай кровной мести, — могли принести и человъческую жертву, и что новаго открыло намъ въ этомъ отношенія Мултанское д'ьло?»

В. Короленко, возражая на это, доказываеть, темь не менее, что мултанское убійство нельзя сравнивать со случайными вспышками дикости и суевтрія, которыя ведуть къ убійству въдьмъ и пр. Онъ говоритъ: «Бывають вспышки паники, страсти, когда въ толив сразу просыцаются, оживають инстинкты пещерныхъ предковъ, даже звърей. Тогда - то и убиваютъ проходящую мимо холеру. Но здесь не то. Здёсь необходимо допустить существование культа, при которомъ молитвенное настроеніе души въ цъломъ сельскомъ обществъ, нътъ, въ цъломъ крав -- спокойно и сознательно, постоянно, или, по крайней мъръ, періодически, направляется въ сторону человъческихъ жертвоприношеній. Каннибализмъ здъсь является постоянно дъйствующимъ. живымъ культомъ, охватывающимъ еще въ наше время огромную площадь, живущимъ въ сотняхъ тысячь умовъ, исповедующихъ, по наружности, христіанскую въру!» Самое дёло о мултанскомъ убійствъ уже извъстно читателямъ «Міра Божьяго» \*); поэтому не будемъ здъсь останавливаться на изложеніи его. Подробно разсматривая всв обстоятельства дъла и заключенія ученой экспертизы, В. Короленко приходить къ

<sup>\*)</sup> См. февраль 1895 г.

выводу, что въ вятской мисологіи нёть такого бога, которому могла бы быть принесена человёческая жертва. На предварительномъ слёдствіи свидётель Кобылинъ показаль, что жертва эта была принесена злому богу Курбану, который, будто-бы, черезъ каждыя 40 лёть требуеть человёческой жертвы. Но на судё выяснилось, что никакого бога Курбана въ вятской мисологіи не существуеть, а слово «курбанъ» означаеть просто «моленіе» или жертву.

Разсмотръвъ съ больной подробностью данныя вятской минологіи и обрядности, которыя, по его мивнію, клонятся къ опроверженію мивнія о возможности человического жертвоприношенія, Вл. Короленко останавмивается надъ вопросомъ: «кто же быль убійцей Матюнина? Квиь у него отнята голова--- мултанцами, или твин, кто съ веизвъстной цълью надъваль и снималь съ него одежду уже въ то время, когда убитый лежалъ на тропъ? И не могла ли та же рука, которая все это сдълала неизвъстно зачъмъ — вынуть также и внутренности изъ убитаго, въ первые дни, яли даже въ дливный промежутовъ времени между нахожденіемъ трупа (когда еще никто не зналъ, что у него нътъ сердца и легкихъ) и вскрытіемъ, которое сдѣлано черезъ мѣсяцъ?»

Авторъ намѣревается въ слѣдующей статьѣ доказать, что все это могло быть сдѣлано съ цѣлью симуляціи жертвоприношенія, чтобы все дознаніе, слѣдствіе и самый судъ направить по ложному слѣду.

Картинки нравовъ. Удивительныя вещи дълаются на Руси. Въ «Биржевыхъ Въдомостяхъ» разсказывается о судъ надъ крестьянами Сердобскаго уъзда, убившими одного старика по подозръню его въ колдовствъ. Корреспондентъ «Биржевыхъ Въдомостей» описываетъ слъдующую сцену, промсходившую на судъ:

- Признаете ли вы себя виновнымъ? — былъ спрошенъ Орфшкинъ, внукъ убитаго.
- Убилъ, это точно,— совершенно спокойно и съ видимымъ сознаніемъ своей правоты отвътилъ Оръшкинъ.
  - За что же? Почему?
- Потому, значить, какъ дъдушка былъ злой колдунъ. Всъмъ извъстно, что онъ былъ колдунъ. Ну, и убилъ я его.
  - Что же онъ, зло какое сдълалъ?
- А какъ же: одно слово, злой колдунъ. Матка моя, значитъ, изъ-за него померла, а потомъ у бабы моей ноги испортилъ... Кого хотите спросите, всъ про его колдовство скажутъ...

И судъ спрашиваетъ, двадцать чедовъкъ спрашиваетъ.

- Колдунъ былъ, злой колдунъ былъ, совершенно согласно отвъчаютъ всъ. Какъ, бывало, кому пригрозитъ, у того непремънно бъда будетъ.
- У меня жену испортилъ, —раздается заявление одного.
- У меня лошадей своимъ колдовствомъ переморилъ, — заявляетъ другой.
  - У меня парня испортилъ...
  - У меня коровъ погубилъ...

И всъ не только не осуждають учиненное Оръшкинымъ и Ермоловымъ убійство, но совершенно напротивъ: явно имъ сочувствуютъ.

— Слава Богу, избавились отъ лихого человъка,—слышится въ каждомъ изъ ихъ показаній.

Передъ судомъ были, такимъ образомъ, и злодъи, не только не сознающіе всей тяжести совершеннаго ими, но еще, напротивъ, увъренные, что они сдълали хорошее дъло, избавивъ «міръ» отъ лиходъя,—и самый этотъ «міръ», явно раздъляющій эту увъренность.

Судъ вынесъ обвиняемымъ оправдательный приговоръ, усмотръвъ въ нихъ, по справедливому замъчанію «Биржевыхъ Въдомостей», не злодвевъ, а жертвъ... той страшной силы, имя которой---«власть тьмы». Они, эти судьи, ръшительно не могли усмотръть никакой правственной разницы между «злодбями», сидбвиими на скамьъ подсудимыхъ и допрошенными по ихъ дёлу многочисленными свидътелями... Всв они одинаково кръпко върили и върятъ въ колдуна и всв они считали и считають убійство злого колдуна не гръхомъ, а спасеніемъ.

Въ Люблинской губ. крестьяне ополчились не противъ колдуна, а противъ самого дьявола.

ся въ Любартовскомъ увздв, въ деревнъ Закржовъ, гмины Мелгевъ, Люблинской губерніи.

«Дьяволь, съ огненной головой», началь показываться на мельницъ, арендуемой нъкіимъ Гринбергомъ, которымъ и былъ съ ужасомъ усмотренъ.

Страшная въсть не замедлила облетъть всю деревню; паническій страхъ овладъль ею. Цълый мъсяцъ наблюдали «дьявола», три раза въ недвлю «по получасу», и никто не отважился приблизиться къ нему.

Наконецъ, выискалось пятеро «отчаянныхъ» головъ, которые вооружившись чёмъ попало и прихвативъ пять забйшихъ собакъ, решились подойти къ «дьяволу» поближе.

Ихъ провожали какъ на смерть. — Вотъ отчаянные-то! На самого дьявода пошли!

Однако, «отчаянные» все же не ръшились приблизиться къ мъсту по-! предстоить долгая и многотрудная?

явленія дьявола, а остановились и издали начали звать его къ себъ. 🛚 къ ихъ ужасу, «злой духъ» сталь приближаться, бомбардируя смъльчаковъ то грязью, то каменьями. Смъзьчаки, позабывъ о своей миссіп, ударили, съ арендаторомъ Гринбергомъ во главъ, на утекъ, и ну прятатьсякто куда успълъ. Арендаторъ забился вругто асвейсыв эн и актооп абоп до утра, а мельникъ (христіанинъ) и прочіе — за печь. «Дьяволъ» подошель въ окну и продержаль бъднявовъ въ осадъ, въ предсмертномъ поту, до часу ночи затемъ пошелъ на свое обычное мъсто и-пропалъ.

Послъ этого население деревни обратилось къ властямъ съ просьбой «отогнать дьявода». Быль ди онъ изгнанъ и какъ, объ этомъ пока неизвъстно. Но, не рискуя впасть въ ошибку, можно заранъе предположить, что борьба съ нимъ предстоитъ долгая и упорная. Если Лостоевскій пресерьезно проповъдовалъ въру въ «чорта съ хвостомъ», если одна московская (университетская!) газета посвятила еще недавно рядъ фельетоновъ вопросу о томъ, есть ли у «чорта хвостъ», и если есть, то каковъ вообще видъ его, и, послъ многочисленныхъ изысканій и глубокомысленныхъ умозаключеній, пришла къ выводу, что хвость у чорта есть, во всякомъ случав должень быть, --- то можно ли удивляться, если въ глухой деревушев «чорть» воочью бродить и пугаеть обывателей, и что борьба съ нимъ

## За границей.

Турція и султанъ. Одинъ изъ выдающихся государственныхъ дъятелей Франціи сказаль однажды по поводу Турцін: «Это государство напоминаеть миъ старинныя повозки, встръчающіяся гав-нибудь въ деревенской глуши. Повозки эти сврицать, трещать жеть явиться опасение «какъ бы пе-

и грозять развалиться баждую минуту, а между твиъ все-таки везутъ. Такъ и Турція!»

Переживаемый Турціей кризись,въ данную минуту, однако, настолько серьезень, что, дъйствительно, мовозка не развалилась въ самомъ дълв». Кризисъ тъмъ болъе серьезенъ, что инириди и онавд клікавтоторон оно его довольно многосложны.

Когла, осенью 1894 года, въ Европъ пронесся слухъ о кровавыхъ происпествіяхь въ битлисскомъ видайетъ (Малая Азія), то никто не могъ предвидъть серьезности этихъ событій и того, что они повліяють на сульбы цвиаго оттоманскаго государства. Провинція, въ которой совершались эти событія, такъ удалена и такъ мало извъстна, что, казалось, европейскія государства не могутъ быть слишкомъ заинтересованы тамъ, что тамъ творится. Такъ и было въ началъ, но дъла, однако, скоро приняли такой оборотъ, что привлекли внимание Европы и первыми вмѣщались три державы (Франція, Англія и Россія), а за ними уже и остальныя европейскія государства. Въ нашей предшествовавшей стать во турецких врмянахъ мы уже познакомили читателей сътъми ужасными фактами, которые совершились въ Сассунъ, горномъ округъ битлисского вилайста. Между армянскимъ населеніемъ этого округа и сосъднимъ курдскимъ племенемъ, производившимъ постоянные набъги на это населеніе, произошло столкновеніе, вызвавшее вмѣшательство турецкихъ войскъ, принявшихъ сторону своихъ единовърцевъ курдовъ, н въ результатъ возникла страшная рвзия; мужчины, женщины, старики, дъти безпощадно были перебить чуть ли не на глазахъ турецкихъ властей, и можно было подумать, что отдано было приказаніе истребить всёхъ армянь этой области. Несчастные армяне, куда бы ни обращали свои взгляды, вездъ видъли только безжалостныхъ палачей, но нигдъ не находили ни покровителей, ни судей. Такой внезапный взрывъ свиръпаго фанатизиа у турокъ, преобладающія черты характера которыхъ составляють:

можетъ показаться нъсколько страннымъ съ перваго взгляда. Въроятно, туть двиствовали гнввъ и изумленіе-изумленіе, по поводу того, что армяне, которыхъ курды считали своими данниками и къ которымъ турки относились всегда съ снисходительнымъ презръніемъ, вдругъ подняли голову, выказали сопротивление и заговорили о какихъ-то своихъ правахъ.

Между тъмъ, армяне, находившіеся подъ властью турокъ въ теченіе столькихъ въковъ, сохранили все-таки свою самобытность и рабство не наложило на нихъ своего отпечатка, быть можетъ, именно потому, что турки выражали свое господство надъ ними только поборами; во всемъ же остальномъ турецкія власти предоставляли имъ относительную свободу. Пробужденіе національнаго чувства у всвять народностей Турціи, заявившее о себъ въ теченіе последнихъ десяти леть, не могло не отразиться и на армянахъ. Въ нихъ также заговорило національное чувство, и они возмутились противъ тиранній, какъ курдовъ. такъ и турецкихъ властей. Вначалъ движеніе имъло только мъстный характеръ, но вскоръ волнение распространилось и на провинціи Европейской Турціи и, наконецъ, произошли безпорядки въ самой столицъ, заставившіе султана уступить настояніямъ европейскихъ державъ и обнародовать проектъ реформъ для Арменіи. Безпорядки въ Константинополъ были вызваны манифестаціей армянъ. собравшихся толцою, чтобы полать великому визирю петицію о реформахъ. Турки набросились на нихъ и въ теченіе трехъ дней на улицахъ Константинополя происходили самыя дикія сцены, совершались убійства и т. п. Армяне искали убъжища въ соборъ и другихъ церквахъ. Паника охватила все населеніе и даже иностранцы начали тревожиться за свою безопасность, такъ что англійскій попассивность, фанатизмъ и тернимость, солъ телеграфировалъ адмиралу, командующему англійской эскадрой, стоящей въ Митиленъ, что онъ долженъ немедленно форсировать Дарданельскій проходъ, если только перестанетъ получать каждые три часа телеграмму со словомъ «Safe» (внъ опасности).

Но обнародование проекта реформъ и ръшительное вмъщательство европейскихъ державъ произвело спасительное отвлечение. Мало-по-малу спокойствіе возстановилось въ турецкой столицъ, но за то въ другихъ мъстахъ, преимущественно въ Малой Азіи, возникли новые безпорядки. Мусульмане, сильно раздраженные вившательствомъ иностранцевъ, возмутились еще болъе, когда увидели, что христіанскіе подданные Турцін, которыхъ они привыкли считать ниже себя, добились, благодаря покровительству державъ, объщанія такихъ реформъ, которыя вдгот, эінэжодоп ахи атиргэддо ынждод какъ положение турецкаго населения, также страдающаго отъ поборовъ и произвола властей, остается, повидимому, безъ измъненій. Во всякомъ случав, произошло чуть ли не повальное возстание мусульманъ во всъхъ малоазіатскихъ провинціяхъ, и Турція оказалась безсильной подавить его.

Такимъ образомъ, изъ армянскаго вопроса возродился грозный турецкій вопросъ. Европа всполошилась, такъ какъ распадение Турции могло вызвать страшную европейскую войну за турецьюе наслъдство. Надо было спасти во что бы то ни стало, находящееся въ агоніи оттоманское государство, и вотъ на сцену выступиль европейскій концертъ, т. е. совитстное дъйствие державъ. Благодаря ему, кризисъ потеряль нъсколько свой острый характеръ, но все же онъ еще очень далекъ отъ своего разръшенія, такъ какъ въ немъ дъйствують еще и другіе элементы, кром втурецко армянской вражды. Чтобы вполив оцвинть значение этихъ элементовъ, расшатывающихъ самыя основы турецкой имперіи, мы должны вернуться нъсколько назадъ.

въ 1876 году, когда дворцовая революція возвела на турецкій престоль нынъ царствующаго султана Абдулъ-Гамида. Абдулъ-Гамидъ, племянникъ Абдулъ-Азиса, такъ трагически кончившаго свое существованіе, вовсе не помышляль о престоль. Воспитанный въ уединеніи сераля, онъ ничего не зналъ объ общественныхъ дълахъ, въ которыхъ ему было запрещено принимать какое бы то ни было участіе. За то ему была предоставлена полная свобода вести самую разгульную жизнь, чъмъ онъ не замедлилъ воспользоваться, но скоро съ нимъ произощав какая-то перемъна. Онъ внезапно измънился и ударился въ противоположную крайность, сдълавшись аскетомъ. Самое любопытное то, что эта внезапная перемъна произопла именно тогда, когда вокругь него, въ Константинополъ, царили необузданная роскошь и разгулье, благодаря займамъ, заключеннымъ его несчастнымъ дядюшкой, Абдуль-Азисомь, тавъ что Константинополь въ посладніе годы царствованія этого султана напоминалъ Парижъ въ послъдніе годы второй имперіи.

Но Абдулъ-Гамидъ не принималъ участія ни въ этомъ весельв, ни въ дълахъ. Онъ жиль въ полномъ уединеніи, строго соблюдая всв предписанія корана, и держался въ сторонъ отъ нарушителей законовъ, окруживъ себя только муллами да имамами. Можно себъ представить, какое должны были произвести на него впечатлъніе трагическія событія, разыгравшіяся во дворцъ! Сверженіе Абдулъ-Азиса, его смерть, водарение его брата Мурада, волненія въ Босніи и Герцеговинъ, убійства въ Болгаріи, война съ Сербіей и Черногоріей, появленіе руссвихъ добровольцевъ въ Сербінвсе это необыкновенно быстро следовало одно за другимъ. - и не успълъ узнать Абдуль-Гамидь обо всёхъ этихъ событіяхъ, какъ его вневапно сразило извъстіе, что его брать Мурадъ сошель съ ума, следовательно, турецкій этоть султань будеть орудіемь въ его престоль должень перейти въ нему. и притомъ вътакую трудную минуту, вогда со всъхъ сторонъ надвигались грозныя тучи и самое существованіе Турціи подвергалось опасности.

Говорятъ, что отщельнику Абдулъ-Ганиду вовсе не улыбалась мысль возсъдать на турецкомъ престолъ и особенно при такихъ условіяхъ. Онъ долго противился объявленію Мурада съумасшедшимъ и, только убъдившись, что его могутъ убрать съ дороги, какъ законнаго наслъдника, и на мъсто Мурада посадить кого-нибудь другого, онъ согласился надъть на себя терновый султанскій вінецъ в състь на колеблющійся турецкій престолъ. Вырванный внезапно изъ своего добровольнаго уединенія, безъ всявой подготовки, безъ единаго друга, на совъты котораго онъ могъ бы положиться, Абдуль-Гамидь очутился лицомъ къ лицу съ необыкновенно трудною задачей -- управлять государствомъ, раздираемымъ междоусобными войнами, всевозможными неурядицаин, лишеннымъ всякаго кредита и имъющимъ въ перспективъ войну съ Россіей. Быть можеть, еслибь Абдуль-Гамидъ быль болье европеецъ по своему воспитанію и быль бы зараженъ западными идеями, то его постигла бы та же участь, которая постигла Мурада, т.-е. онъ бы лишился разсудка. Но его спасъ отъ этого мусульманскій фанатизмъ и преданность ученію пророка. Такова, значить, воля Аллаха, чтобы онъ царствоваль, и онъ будетъ царствовать, не смотря ни на что. Съ этой минуты опъ уже смотрълъ на себя, какъ на избранника Аллаха, на котораго возложена священная миссія, — и этимъ взглядомъ онъ руководствуется и до сихъ поръ во всвук государственных в двлахъ.

Великій визирь Мидхать-паша, возведшій на престоль застънчиваго и въ своихъ разсчетахъ, полагая, что высшихъ и болъе или менье опыт-

рукахъ и согласится на всвего проекты. Мидхатъ мечталъ о томъ, чтобы поставить Турцію наравить со встьми прочими европейскими государствами, и ему какъ будто удалось вначалъ склонить Абдулъ-Гамида въ пользу своихъ плановъ, такъ что первымъ автомъ царствованія новаго султана было объявление равноправности всёхъ турецкихъ подданныхъ. Европа, дъйствительно, быда поражена: въ Турціи была объявлена конституція, организованъ парламентъ. Но все это продолжалось недолго. Абдулъ-Гамидъ согласился исполнить желаніе Мидхата, но лишь потому, что самъ еще не совстыъ твердо стояль на ногахъ, не могь придти въ себя отъ внезапной перемъны своей участи и не вполнъ оріентировался въ своемъ новомъ положеніи. Однако, султанъ воспользовался первымъ представившимся ему случаемъ, чтобы закрыть парламентъ и положить конституцію подъ сукно. Мидхать быль отправлень въ ссылку въ Аравію, гдъ и умеръ. Съ этого момента Абдулъ-Гамидъ расправилъ крылья и сталъ управлять страной согласно своимъ истиннымъ возэрвніямъ. А возэрвнія эти были слвдующія: править страной, руководствуясь традиціями предковъ, идти по прежнему пути и во всемъ подчиняться ученію пророка. Аллахъ возложилъ на него миссію управленія государствомъ и сдвлалъ его повелителемъ правовърныхъ, намъстникомъ пророка на землъ, и, слъдовательно, султанъ не могь ни съ къмъ раздълить данной власти. Исходя изъ этого убъжденія, Абдулъ-Гамидъ постарался сосредоточить все въ своихъ рукахъ. Прежде великій визирь былъ единственнымъ отвътственнымъ лицомъ передъ султаномъ и единственнымъ посредникомъ между нимъ и аскетическаго Абдулъ-Гамида, ошибся его подданными. Порта, т. с. собраніе ныхъ государственныхъ ,йэсэткац пользовалась почти полною автономіей и управляла государствомъ. Но со вступленіемъ Абдулъ-Гамида все это изменилось. Онъ захотель изъ своего дворца Илдызъ-Кіоска-всвиъ управлять и всвиъ руководить самъ, до мальйшихъ административныхъ подробностей. И въ самомъ двяв, ни одна бумага, ни одно назначеніе, хотя бы двло шло о простомъ полицейскомъ агентъ, не миновало рукъ султана. Онъ самъ подписывалъ всякую бумагу, чего бы она ни касалась, государственной ли реформы, или открытія театра въ Стамбулћ и правиль для кофеень. Результатомъ такой чрезмърной централизаціи власти было то, что во всёхъ отдёлахъ государственной администраціи воцари лись произволъ и неурядица. Ничто не дълалось во-время, чиновники смънялись безпрестанно, даже не успъвая хорошенько ознакомиться со своими обязанностями. Абдулъ-Гамидъ, стараясь совершить невозможное, всюду посптть и все знать, не замбчаль, что онъ становится игрушкою въ рукахъ искуссныхъ и ловкихъ придворныхъ, опутывающихъ его целою сетью интригъ, и думая, что у него въ рукахъ сесредоточиваются всъ нити власти, на самомъ дълъ большею частью дёлаль лишь то, что хотёли его приближенные. Все это породило страшный безпорядокъ въ администраціи; взяточничество, лихоимство и произволъ возведены были въ принципъ, и турецкіе подданные страдали отъ такого порядка вещей ничуть не меньше христіанскихъ подданныхъ султана.

А между тёмъ, султанъ одержимъ быль всегда самыми благими намъреніями; онъ желаль водворить законность и справедливость въ своемъ государствъ и упрочить счастье своихъ подданныхъ. Вся его ошибка заключалась только въ томъ, что онъ ду-

быть всемогущимъ, но и всевъдущимъ. Такъ, нъсколько времени тому назадъ онъ жаловался одному американцу, мэру города Нью-Іорка, которому давалъ аудіенцію, что онъ не можетъ видъть и знать все, что творится въ разныхъ углахъ его имперін. Американецъ быль тронуть искренностью султана и горячностью, съ которою султанъ просилъ его писать лично ему обо всемъ тотчасъже, друдино от ститемая сто-небудь такое, что, по его митнію, следовало бы знать султану.

Заваливая себя непосильною работой, султанъ въ то же время не имъетъ ни минуты покоя. Онъ боится измъны и не въритъ никому изъ окружающихъ. Онъ каждую недълю иъняеть стражу во дворцъ, и ни одинъ министръ не смъетъ выйти изъ дворца безъ письменнаго разръшенія султана. Подозрительность его доходить до того, что онъ въ каждомъ министръ готовъ видъть измънника, особенно если этотъ министръ возвышается надъ уровнемъ прочихъ и обнаруживаетъ хоть какую-нибудь самостоятельность. Поэтому, султана окружають только посредственности, да люди, преслъдующія свои личныя цёли, и только они и имъютъ успъхъ; все же выдающееся безпощадно вытёсняется и даже изгоняется изъ предъловъ государства. Общественнаго мнънія не существуетъ въ Турціи, и печать не имъеть нивакой самостоятельности. такъ какъ можетъ говорить лишь то, ими смет онасетасеж и онтвіди отр другимъ лицамъ, окружающимъ султана, или занимающимъ административныя должности.

Но опыть Мидхата-паши пріобщить Турцію въ сонму европейскихъ государствъ не остался все-таки безъ последствій. Въ Турцін образовалась цълая партія, именующая себя «Молодой Турціей», которая сділалась послівдовательницей идей Мидхата-паши, и маль, что онь не только можеть возникшій внезапно армянскій вопрось

тической дъятельности. Въдь, дъйствительно, отъ неурядицы въ государственномъ управлении страдаютъ не одни только христіанскіе подданные султана! Минута казалась подходящей, чтобы возбудить протестъ вътурецкомърнаселении и заставить его, въ свою очередь, требовать реформъ.

Вивсть съ «Молодой Турціей», стренящейся эксплуатировать неудовольствіе турецкаго народа вь пользу своихъ вдей, дъйствуетъ еще старо-турецкая консервативная партія, очень могущественная и вліятельная, врагъ всявихъ реформъ и нъ особенности врагъ иностраннаго вліянія. Эта партія проникнута старомусульманскими возграніями и уже поэтому болье симпатична судтану. Но, кромъ того, онъ боится ея, зная ея силу, и по этой-то причинъ онъ съ такимъ трудомъ согласился на уступки европейцамъ и на какія бы то ни было изивненія въ существующемъ режимъ. Все это порождаетъ крайне сложное и опасное положение вещей и вызываетъ разнаго рода неудовольствія: на дагон жи дей, на почвъ политической и, наконецъ, на почвъ религіозной. Эти три рода неудовольствій выражаются, впрочемъ, одинаковыми волненіями, расшатывающими самыя основы государства. Турція трещить по встмъ швамъ, и если европейскій концерть въ своихъ собственинтересахъ не поторопится «скрвпить опять повозку», то она неминуемо должна будеть развалиться.

Сицилія и ея порядки. Всявій, кому случалось пробажать мимо Сицилін или побывать въ ней, непремино приходиль въ восторгъ отъ этого чуднаго острова, который издали можеть показаться какимь - то земнымъ расмъ. Дъйствительно, природа щедро наградила всвиъ этотъ благословенный уголовъ: чуднымъ вли-

даль поводь этой партін перейти оть матомь, плодородною почвой, роскоштеоретическихъ разсужденій къ прак- ною растительностью, минеральными богатствами и т. д. Но стоило только страны, какъ передъ нимъ развертывалась совершенно другая картина, и онъ долженъ былъ убъдиться, что этоть земной рай — на самомъ дълъ мъсто плача и ужасныхъ человъчесвихъ бъдствій.

> Сицилія можеть служить лучшимъ доказательствомъ того, какъ люди своими порядками могутъ испортить всь дары природы. Когда, въ прошломъ году, въ Сициліи произошли безпорядки, потребовавшіе даже вившательства войскъ, то рабочіе на сърныхъ копяхъ кричали солдатамъ: «Стръляйте, убейте насъ! Мы предпочитаемъ погибнуть сразу, нежели постепенно умирать съ голоду! > Это восклицание странно звучить среди окружающей роскошной природы, виноградниковъ и цвътущихъ полей. А между тъмъ, тутъ нътъ никакого преувеличенія: рабочіе крестьяне въ Сициліи буквально умирають съ голоду. Вотъ что разсказываетъ, напримъръ, одинъ извъстный итальянскій журналистъ, сотрудникъ правительственной газеты «Tribuna»: «Въ прошломъ году, въ іюль мъсяць, инь случайно пришлось присутствовать, какъ на гумнъ дълили зерно, привозимое крестьянами. Крестьянинъ ссыцалъ зерно и управляющій отділяль ту часть, которая, по условію, должна была отойти землевладъльцу, и отдавалъ остальное крестьянину. Я видёль, что на долю крестьянина пришлось не болбе одной мъры зерна, вмъщающей всего лишь около 17 литровъ. Все остальное было взято себъ хозянномъ. Крестьянинъ, облокотившись на заступъ, какъ-то смущенно смотрълъ на эту единственную мъру, составлявшую все его достояніе. Его взглядъ невольно перенесся на жену и дътей и въ немъ выразился какой то ужасъ. Въроятно, онъ подумаль въ эту минуту, что въ

результать цвлаго года труда, у него остается только небольшая мъра зерна лля прокориденія семьи. Лвъ крупныя слезы скатились по его щекъ, но онъ модчалъ. Эта сцена глубово връзалась въ моей цамяти, и она какъ нельзя лучше, обрисовываетъ положеніе сицилійскихъ крестьянъ. И, притомъ. надо замътить, что послъ пълежа, иъкоторыя наъ крестьянъ не только не получають ничего назаль. но лаже остаются должны своему хозяину». Итальянскому журналисту, во время путешествія по Сицилів, не разъ приходилось слышать жалобы крестьянъ на то, что у нихъ въ домъ нътъ ни кусочка хлъба. Одинъ нотаріусь ему сказаль: «Здёсь народъ буквально умираеть съ голоду. Этому трудно повърить, но это такъ!» Хулоба и истощенный видъ крестьянъ, свъжаго льйствительно, поражають человъка. Особенно жалкій видъ имъють льти, настоящіе маленькіе скелеты, обтянутые кожей.

Но чъмъ же обусловливается такое положение вещей? Отчего такъ бъдствуетъ население среди такой роскошной природы? Дело въ томъ, что Сицилія представляєть настоящій анахронизмъ и въ ней еще продолжаютъ господствовать нравы феодальных временъ, когда благосостояніе крестьянина всецьло зависьло отъ каприза его госполина. Сипилійскій крестьянинъ находится въ полной зависимости отъ землевладъльца, и право сильнаго составляетъ единственное право въ Сициліи. Промышленности на этомъ островъ почти нътъ никакой и единственными его рессурсами являются сърныя копи и земледъліе. Три четверти земли находится въ рукахъ нъсколькихъ крупныхъ землевладъльцевъ, большая часть которыхъ не живетъ въ своихъ помъстьяхъ и не интересуется ничёмъ, кромъ полученія арендной платы. Вслъдствіе этого, земледъліе находится въ самомъ первобытномъ состояній, и крестьининъ

употребляетъ и теперь еще плугъ временъ Виргилія. Земля такъ плохо обрабатывается, что самъ земледёлецъ часто не въ состояніи сразу отличить вспаханной земли отъ находящейся подъ паромъ.

Незначительное число крестьянъземлевладвльцевь, на долю которыхъ прихолится всего лишь одна четверть Сицилійской земли, уменьшается съ каждымъ годомъ. Земля отнимается у крестьянъ и продается съ публичнаго торга за долгъ вазив. Такъ, въ теченіе десяти літь (1883-1893 г.) произведено было 11.662 такихъ лишеній собственности. Въ Сиракузской провинцін въ одинъ день была пролана съ публичнаго торга земля, принаплежащая 129 влагельнамъ. Семеро этихъ несчастныхъ поплатились своей собственностью за лолгь казнъ въ 5 лиръ (около 2-хъ рублей), который они не могли уплатить. Долги остального большинства не превышали 10 лиръ. Такимъ образомъ, мелкое землевладъніе мало-по-малу соксъмъ исчезаетъ и растворяется въ крупномъ, увеличивая его силу. Земледвльцу въ Сициліи приходится работать уже не для себя, а для другого. и онъ, конечно, эксплуатируется разнаго рода людьми, которые служатъ посредниками между отсутствующимъ помъщикомъ и его рабочими-земледъльцами.

Эти піявки въ образъ людей высасывають последніе соки изъ крестьянина. Они арендують у помъщика землю и, затъмъ, раздъляя се на мелкіе участки, отдають ихъ въ аренду крестьянамъ. Въ большинствъ случаевъ, у крестьянина нътъ денегъ. чтобы платить аренду, и онъ уплачиваеть ее половиной сбора; но вотъ тутъ-то и обнаруживается вся сила эксплуатаціи, опутывающей сго своими сътями. Когда наступаетъ время расплаты, при дележе зерна, крестьянинъ оказывается кругомъ долженъ арендатору и казив, за съмена, за полевыя орудія, за то, за другое, такъ что, въ концъ концовъ, онъ еще долженъ почитать себя счастливымъ, если ему останется все-таки маленькая мърка зерна, и онъ не уйдетъ изъ гуина съ совершенно пустыми рукаин, да еще съ новымъ долгомъ въ придачу. Если случится последнее, то несчастный врестьянинь обажется совершенно во власти своего хозянна, воторый можеть отнять оть него за долгъ его последнее достояніе-рабочую скотину. Тогда врестьянинъ превращается уже въ простого поденщика и нанимается въ артели, которыя, обывновенио, отправляются на полевыя работы въ удаленныя отъ городовъ и селъ мъста. Прежде такой рабочій зарабатываль отъ двухъ до трехъ съ половиною лиръ въ день и, кромъ того, имълъ помъщение и столъ. Теперь же, благодаря конкурренцій, созданной тъмъ, что масса крестьянъ лишилась своей собственности и вынуждена была искать работь на сторонъ, можно найти рабочаго за 40 сантимовъ (меньше 20 коп.) въ день. Земледълецъ, работающій около 16 часовъ въ день подъ знойными лучами почти африканскаго солица, получаетъ самое большее одну лиру (около 40 коп.). Работа продолжается только четыре мъсяца, а остальные восемь онъ остается безъ всякаго дъла. И такъ какъ ему, конечно, не хватаеть заработанной имъ лътомъ суммы на то, чтобы прожить всю зиму самому и провормить семью, то онъ и его семья буквально умирають съ голоду.

Къ такой системъ землевладънія, доводящей крестьянь до последней степени нищенства, следуеть присоединить еще систему налоговъ, всею тяжестью ложащуюся на крестьянъ. Благодаря тому, что Сицилія отстала на нъсколько въковъ и въ ней господствуетъ право сильнаго, всякія злоупотребленія, нарушенія законовъ, произволъ и несправедливости составляють въ ней самое обычное явленіе.

не признають равенства передъ законами и находять вполнъ естественнымъ не платить налоговъ, пользуясь своею силою, родствомъ и вліяніемъ, между тъпъ кавъ съ крестьянина эти налоги взыскиваются съ большою строгостью. Крестьянинъ платить, тогда какъ помъщикъ знать не хочетъ никакихъ взысканій, и эти порядки такъ вошли въ нравы страны, что никого не удивляють и почти не вызывають протеста.

Но въ Сициліи есть еще болье несчастные, чъмъ крестьяне-земледъльцы, это — рабочіе въ сърныхъ копяхъ. Прежде они зарабатывали порядочно, теперь же, вслъдствіе паденія цвиъ на продуктъ, заработная плата упала до небывалыхъ размъровъ. Рабочій, получающій до 2-хъ лиръ (около 80 коп.), работая добавочные часы, считается однимъ изърћдкихъ счастливцевъ. Впрочемъ, онъ никогда не получаетъ на руки цъликомъ весь свой скудный заработокъ; большая часть этого заработка переходить въ карманъ эксплуататоровъ, опутывающихъ рабочаго своими сътями съ головы до ногъ.

Самый ужасный анахронизмъ Сицилін, однако, заключается въ существованіи тамъ рабовъ. Да, рабовъ, въ настоящемъ смысяв этого слова, но только малолътнихъ. Эти несчастные называются «карузи» и обязанность ихъ заключается въ томъ, чтобы доставлять на поверхность земли добытый въ нъдрахъ ся минералъ. Родители этихъ бъдныхъ созданій, превращенных во вьючный скоть, побуждаемые къ гому нищетой и голодомъ, запродають ихъ въ возраств отъ 8 до 10 лътъ рудокопу за сумму въ 50-300 лиръ, смотря по возрасту, физической силь и развитію ребенка. Съ этого момента они уже безусловно принадлежатъ своему хозянну, до того дня, пока не выплатять ему всей уплаченной за нихъ суммы. Но этотъ Сицилійсь во богачи и вліятельные дюди день никогда почти не наступаеть.

Маленькій 8 или 9-ти-льтній ребенокъ, за плату въ 50 сантимовъ (около 20 коп.), которая, впрочемъ, не попадаеть ему въ карманъ, работаетъ двънадцать часовъ въ сутки; двънадцать часовъ онъ таскаетъ груды добытаго минерала на своей слабой спинъ! Росси разсказываетъ, что онъ посътилъ сърныя копи виъсть съ депутатомъ Дефеличе и оба не могли удержаться отъ слезъ при видъ несчастныхъ дътей. «Въ теченіе моей карьеры журналиста, -- восклицаеть Росси. -мић приходилось не разъ присутствовать при самыхъ ужасныхъ сценахъ, но ничто никогда не производило на меня такого потрясающаго впечативнія, какъ видъ этихъ несчастныхъ дътей, изнемогающихъ подъ тяжестью своей ноши. Я видълъ, какъ слезы катились по худымъ изможденнымъ щекамъ и глухой стонъ вырывался изъ исхудалой груди. Они напрягали всъ свои силы, и не смотря на то, что ноги ихъ дрожали отъ усталости, они все-таки тащили свою ношу, изъ опасенія, что хозяннъ начнеть подгонять ихъ палкой. Я видъль, какъ одинъ карузи, доведенный до последней степени утомленія, присъль со своей ношей на ступени лъстиицы и тихо плакалъ... Это такое зрълище, забыть которое невозможно!»

Но какже могутъ твориться такія двла въ европейскомъ государствъ, въ концъ XIX въка? Неужели же итальянское общество и печать не протестують противъ такого поридка вещей? Къ чести того и другой следуетъ свазать, что они не только протестують, но постоянно заявляють требованія итальянскому правительству, чтобы оно приняло, наконецъ, мфры для улучшенія положенія Сициліи. Лучшіе итальянскіе публицисты ратують въ пользу Сициліи и въ парламентъ постоянно раздаются ръчи, требующія, чтобы было обращено винманіе на бъдственное положеніе на-

ав акад оінэжокой атинамен идотр Сицилін, надо произвести въ ней очень крупныя реформы; надо спасти мелкую земельную собственность, уничтожить крупное землевладеніе, преобразовать систему налоговъ и администрацію острова и ввести новые законы относительно работы въ рудникахъ. Трудно, конечно, произвести сразу всъ эти реформы и особенно трудно это сдълать въ Сициліи, гдъ господствують такіе феодальные нравы и всъ отношенія очень осложнились. Но, тъмъ не менъе, многіе изъ выдающихся итальянскихъ политивовъ и публицистовъ находятъ, что откладывать не следуеть, и надо какъ можно скоръе заняться сицилійскими дълами, такъ какъ усиление разбойничества въ странъ и серьезные безпорядки, происходившіе въ прошломь году, указывають, что народь усталь страдать. къ сожалънію, современный недугъ, отъ котораго страдаетъ чуть-ли не вся Европа, до такой степени овладель Италіей, что лишаеть ее свободы дъйствій. Она тратить свои последнія средства на поддержание дорого стоющихъ экспедицій въ Африкъ, на содержаніе огромной арміи въ Евроцъ, для того, чтобы занимать подобающее мъсто въ тройственномъ союзъ, и поэтому не можетъ ни уменьшить налоговъ, тяготъющихъ надъ населеніемъ, ни заняться полезными реформами. Но надо надъяться, что общество, громко протестующее противъ такой самоубійственной политики, заставить, наконець, Италію понять, что благосостояніе ся народа должно быть гораздо важиве для нея, нежели военная слава и честь занимать мбсто рядомъ съ очагомъ милитаризма — Германіей.

тують въ пользу Сициліи и въ парламентъ постоянно раздаются ръчи, требующія, чтобы было обращено вниманіе на бъдственное положеніе населенія этого острова. Но для того, Оуэнъ, о которомъ вся англійская печать отозвалась събольшимъ уваженіемъ и сочувствіемъ. Въ Европъ этотъ писатель быль очень мало извъстенъ, но это потому, что всё его произведенія были написаны на валлійскомъ наръчін. Маленькое валлійское княжество, «Wild Wales» (дикій Валлисъ) какъ его называють англичане, отличается многими особенностями. Пре--тэкцак арйіцца оотдэр оэрокрацов пости помер из итронорого от вы иниціативъ. Даже сами апгличане, изъ твхъ, конечно, которые не ослъплены предразсудками, признають, что ни одна реформа не была введена въ Англін безъ того, чтобы валлійцы не подали первые примъръ. введя ее у себя. по собственному побужденію и собственными средствами. Валлійскій народъ обладаеть въвысшей степени самобытностью и чувствомъ собственнаго достоинства, не смотря на свою немногочисленность; валліецъ очень смёль и отличается стойкими убъжденіями; культура въ Валлись распространена даже среди народныхъ массъ.

И воть, этоть маленькій народь, какъ оказывается, обладаетъ собственною литературой, лучшимъ представителемъ которой быль Даніель Оуэнъ, сдвлавшійся выразителемь всёхь народныхъ чувствъ и стремленій. Нельзя сказать, чтобы литературный багажъ этого писателя быль очень великъ, но, по словамъ компетентныхъ знатоковъ валлійской литературы, всв его произведенія отличаются глубиною мысли и многими литературными достоинствами, обнаруживающими въ немъ весьма проницательного наблюдателя и психолога. Онъ написалъ не болбе четырекъ томовъ повъстей, хотя подвизался на литературномъ поприщъ около 20 лътъ. Лучшими произведеніями считаются, по мивнію знатоковъ: «Деревня», «Приключеніи Еноха Гью» и очеркъ нравовъ валлійскаго духовенства: «Райсъ Льюсъ-пасторъ въ Бемелъ». По сло- спросять объ Оуэнъ перваго встрвч-

вамъ валлійцевъ въ произведеніяхъ Даніеля Оуэна отражается, какъ въ зеркаль, душа валлійскаго народа. «Прочтите повъсть Оуэна,—говорятъ они, - и вы узнаете, что такое валліенъ».

Къ Оуэну, ни въ какомъ случав, нельзя примънить пословицы: «Никто не пророкъ въ своемъ отечествъ». Даніель Оуэнъ былъ именно пророкомъ въ своей странъ. Онъ быль окружень такимь почетомь и уваженіемъ въ народъ, какой, вообще, выпадаеть на долю лишь очень немногихъ людей. Появление въ печати какой-нибудь его повъсти было настоящимъ національнымъ событіемъ. Врядъ ли кто-нибудь изъ современныхъ авторовъ можеть похвастаться такою популярностью, какою пользовался Даніэль Оуэнъ среди валлійцевъ. Не было такой хижины во всемъ Валлисъ, гдъ нельзя было бы встрътить томика повъсти Оуэна илп нумера журнала, гдъ они печатаются; не было такой семьи, гдъ бы эти повъсти не читались и не перечитывались десятки разъ, особенно валлійскою молодежью, преклонявшеюся передъ Оуэномъ, какъ человъкомъ и писателемъ. Одинъ изъ путешественниковъ разсказываетъ, что какъ только онъ попалъ въ княжество Валлійское, то въ каждомъ домъ, гдъ ему случалось бывать, ему непремвино говорили: «Смотрите, не уважайте отсюда, не посътивъ Даніеля Оуэна, нашего великаго романиста».

Конечно, каждый изъ посътителей вняжества Валлійскаго считаль своимъ долгомъ последовать этому совъту и разумъется, не могъ раскаяваться въ этомъ, такъ какъ Даніель Оуэнъ несомивнио представляль самую крупную достопримъчательность Валлиса. Путешественнику, прітхавшему въ маленькій чистенькій городокъ «Wyddgrug» (по англійски: Mold), въ графствъ Флинть, стоило только

ленькую, скромную лавочку, надъ кои закройщикъ». Въ этомъ укромномъ уголев Даніель Оуэнъ провелъ всю свою жизнь, за исключениемъ нъсколькихъ лътъ ученія въ Бала, главномъ интеллектуальномъ центръ княжества Валлійскаго.

Даніель Оуэнъ встрычаль каждаго посътителя у дверей своей лавочки! и, въжливо освъдомившись, что ему угодно, вводилъ его въ заднюю комнату, родъ салона и вибств рабочого кабинета. Гораздо раньше появленія проповъди графа Толстого о возрожденій человъчества путемъ ручнаго труда, Даніель Оуэнъ проводиль этотъ принципъ въ своей жизни, не дълая, впрочемъ, изъ него никакой доктрины, а потому, что ручной трудъ обозпечиваль ему независимость, а на литературу онъ смотрълъ, не какъ на доходную статью или путь къ славъ, а какъ на средство общенія съ народомъ, дающее ему возможность высказывать свои мысли и идеи и свое дешевное настроеніе. Исполнивъ свою обязанность, какъ портной и суконщикъ, Даніель Оуэнъ бросалъ иглу и ножницы и становился писателемъ. Литературный трудъ доставляль ему высокое наслаждение; и въ немъ онъ находиль отраду и усповоение въ трудныя минуты жизни. Насколько онъ не заботился о литературномъ заработкъ, настолько же не думалъ и о литературной славъ. Несомивино, онъ могь бы достигнуть весьма большой извъстности, обладая, по словамъ компетентныхъ людей, недюжиннымъ литературнымъ талантомъ, если бы писалъ свои произведения по английски. Но онъ предпочелъ оставаться върнымъ своему надіональному партчію и воздвигнулъ литературъ своей страны въчный памятникъ. Честолюбіе его дальше этого не шло.

Но валлійскій пародь цівниль и вы-

наго, и ему немедленно указывали ма- теля»: на его похоронать собрадись представители всего княжества Валторой видиблась вывъска: «Портной лійскаго, даже главные города Англіи пожелали воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы заявить свою солидарность маленькому княжеству. Скромному портному были устроены пышныя національныя похороны, огромная толпа народа провожала его въ его последнее жилище, на маленькомъ кладбищь его родного городка. Память о немъ, конечно, будеть долго жить среди валлійскаго народа.

> Письменная корпорація молодыхъ дъвушекъ въ Бирмингамъ (Girl's Letter Guild). Въ числъ множества обществъ, союзовъ и корпорацій, организованныхъ въ Англіи съ разными политическими, общественными и блаотворительными целями, нельзя не упомянуть объ одной очень скромной, но весьма симпатичной ассоціаціи модолыхъ лъвущекъ въ Бирмингамъ. основанной миссъ Изабеллой Кеньуордъ, въ 1889 году. Идея этого общества-вступить въ возможно близ кое общение съ женскими рабочими плассами, познакомиться съ нхъ нуждами и стремленіями и стараться о поднятін ихъ нравственнаго уровня и улучшеній ихъ положенія.

Бирмингамъ — огромный промыш ленный центръ, и работницы въ немъ насчитываются тысячами. Но какъ войти съ ними въ спошенія, какъ пріобръсти ихъ довъріе? Миссъ Кеньуордъ понимала всю трудность задачи, которую хотъла выполнить. Посъщеніе кварталовъ, гдъ живуть работницы, дввушками изъ лучшаго общества не привело бы ни къ чему. Обыкновенно, работницы относятся къ этимъ посъщеніямъ не только скеитически, но даже враждебно: чаще всего онъ видять въ этомъ лишь проявленіе барской фантазіи и празднаго любопытства, оскорбительнаго для нихъ. Надо обладать большимъ таксоко ставилъ своего «портного-писа- томъ и искусствомъ, чтобы побъдить

это недовбріе, вызвать на откровен- вбть, наставленіе, какую-инбудь хотолько можно чувствовать въ существамъ низшаго разряда, и не върятъ въ дъйствительно гуманныя чувства людей, приходящихъ къ нимъ на помощь, большею частью въ этой помощи видять посягательство на свою свободу. Обдумывая различные способы, какъ побъдить это недовъріс и вступить въ болбе тесныя спошенія съ работпицами, миссъ Кеньуордъ пришла въ мысли попробовать добиться этого! путемъ писемъ. Подълившись своей идеей съ нъсколькими друзьями, миссъ Кеньуордъ очень быстро перешла отъ слова къ двлу и организовала «пись-- уват скилоком опредопроя оунным шекъ», въ составъ которой вошли вначаль только нъсколько ся пріятельницъ. Но плодотворная идея быстро пустила ростки, и теперь уже корпорація, существующая всего лишь около семи лъть, насчитываеть нъсволько тысячь членовъ и имфетъ свой собственный органъ «The Letter Guild Journal».

Принципъ корпораціи — равенство отношеній. Члены ся, въ своей нерепискъ съ работницами, больше всего заботятся о томъ, чтобы не дать имъ почувствовать свое превосходство надъ ними. Топъ писемъ всегда дружескій, простой и искренній; этимъ только и объясняется успъхъ идеи миссъ Кеньуордъ. Въ своихъ инструкціяхъ членамъ она говоритъ: «Пишите, поддерживайте правильную переписку и требуйте, чтобы вамъ отвъчали, но требовали отъ своей подруги. Разсказывайте о себъ. и такимъ путемъ заставляйте ихъ говорить вамъ о себъ, авлиться съ вами своими мыслями, ввечатлъніями, въ особенности горе-

ность, расположить въ себъ. Въ ма- рошую нравственную идею. Но, главтеріальной помощи, оказываемой имъ, ное, избъгайте покровительственнаго онъ всегда подозръваютъ презритель- тона; пусть никогда принципъ раное сожальние и сострадание, какое венства не нарушается въ вашей нерепискъ. Не забывайте ставить на конвертъ: «госпожъ такой-то», а въ письмъ обращатесь такъ, какъ вы бы обратились къ своей подругъ».

Переписка ведется очень правильно и никогда не бываеть въ застоћ. За--ои вного ыдинтодво отго , опакотари бять письма, и если только корреспондентка съумъла взять настоящій тонъ, она можетъ быть увърена, что викогда не останется безъ откъта. Работница быстро привязывается въ своей неизвъстной подругъ и, чувствуя потребность любви и довърія. распрываеть передъ нею свою душу. Въ свою очередь, дъвушка, членъ корпораціи, вступая въ переписку съ работницей и пріобрътя ся довъріе, чувствуетъ потребность оправдать это довъріе и оказаться на высотъ своей задачи. Между переписывающимися возникаетъ духовная связь и объ охраняють ее какъ самое драгоцфиное сокровище. «Я часто думаю о вашихъ словахъ, что нъть низкаго труда и всякій трудъ благороденъ, —пишетъ одна работница.— Мић пріятно думать объ этомъ, когда я нахожусь въ мастерской, и о томъ, что вы меня уважаете, хотя насъ раздъляетъ очень многое. Вы разсказали мив вашу жизнь, описали ваши занятія; я разскажу вамъ свою и опишу свою работу, если съумъю. Я не могу такъ хорошо говорить, какъ вы, но это не важно. Я люблю получать ваши письма и поэтому сама пишу вамъ, требуйте этого такъ, какъ вы бы чтобы получать ихъ...» Далве работница подробно описываетъ, сколько она получаетъ денегъ, какіе у нея расходы, разсказываетъ про свою мать, братьевъ, иногда жалуется на свою судьбу, но такъ, какъ бы постями. Умъйте незамътнымъ образомъ | жаловалась близкому человъку, безъ вставить въ свое цисьмо добрый со- тъни униженія и никогда не выражаеть въ своихъ письмахъ никакихъ! просьбъ о помощи или покровительствъ. Это послъднее обстоятельство особенно многознаменательно, такъ какъ указываетъ, какъ велика потребность у работницъ къ такому общенію, которое не ластъ имъ чувствовать ихъ униженнаго положенія. Въ нъкоторыхъ письмахъ, между прочинь, можно найти указанія и на потребности въ умственной пищъ. Одна изъ работницъ описываетъ впечатабнія, вынесенныя ею изъ чтенія Шекспира, при этомъ прибавляетъ: «На праздники я непремънно съъзжу въ Стратфордъ, чтобы посмотръть домъ, гдъ родился Шевспиръ, я могу себъ позволить эту роскошь».

Но корпорація не ограничиваеть свою дъятельность только письменными сношеніями. Благодаря великодушію одного жертвователя, она устроила домъ для отдыха на морскомъ берегу, гдъ могуть пріютиться работницы, нуждающіяся въ такомъ отдыхъ. Разъ въ годъ корпорація

устраиваетъ часпитіе и концерть для работницъ и кажиме три-четыре мъсяца — общее собраніе. Кромъ того. корпорація устроила воскресныя н веле и помои стиоф и спози в новор в на помои помои стиом помои стиом помои стиом помои по заболжищихъ работнипъ.

Что касается маленькаго журнала «The Lettres Guild Journal», то и онъ имъетъ свои достоинства и пользуется популярностью среди работницъ. Кромъ обычныхъ цитатъ изъ Библіи, безь которыхъ не можетъ обойтись ни одинъ благомысляцій органъ англійской печати, предназначаемый для распространенія среди рабочихъ классовъ, въ немъ заплючаются живо и популярно написанныя статейки, трактующія о разныхъ общественныхъ и правственныхъ вопросахъ. и затъмъ разные совъты, касающіеся домашняго хозяйства и мастерства, рецепты кушаній, врачебные и гигіенические совъты и т. п. Работницы въ Бирмингамъ называють его «нашъ журналь», и охотно его читають.

## Изъ иностранныхъ журналовъ.

«North American Review». - «Westminster Review».

печатать рядь очерковь о женщинахъ разныхъ націй (Study of wifes) и съ этою цълью обратился къ писателямъ четырехъ націй: англійской, французской, нъмецкой и скандинавской. Редакція выбрала изъ современныхъ англійскихъ писателей Грэнтъ Аллена. который воспользовался этимъ, чтобы высказать не мало горькихъ истинъ своимъ соотечественницамъ.

Грэнть Алленъ раздъляеть всёхъ англійскихъ жепщинъ на три класса: женщину рабочихъ классовъ, женщину среднихъ влассовъ и аристократку. Идеальная женщина и жена въ рабочихъ классахъ---это хозяйка н мать на старинный тевтонскій обра- создать себ'в душу!

«North American Review» задумаль зець. Она царствуеть надъ кухней. Она проводить жизнь въ самой тяжелой и грязной работъ, она исполняетъ все, что надлежить ей исполнять, чтобы быль доволень ся мужь и чтобы кое-какъ поддерживался порядовъ въ ся хозяйствъ. Она успъваеть и накормить мужа, сдвлать ему постель и вымыть ему бълье, и общить, и обмыть свое многочисленное потомство, причиняющее ей не мало хлопоть. Она върить въ Бога, но никогда ни о чемъ не задумывается, и больше всего значенія придаеть внашнимъ обрядамъ и религіознымъ церемоніямъ. У нея нітъ души, да у нея нътъ и времени, чтобы

Женщина и жена въ среднихъ классахъ, по словамъ Грэнтъ Аллена, также ни въ чемъ не проявляетъ своей собственной души и не живетъ своею собственною жизнью. Она служить лишь дополненіемъ къ своему мужу, заботясь о представительности его дома. Она не интересуется дълами своего мужа и не распрашиваетъ его о нихъ, но разумно ведеть свое козяйство и содержить домъ въ порядкъ, хорошо одъвается сама и одъваеть своихъ дътей и больше всего заботится о томъ, чтобы респектабельность дома не была нарушена. Она представляеть самый несложный и непривлекательный, но въ высшей степени добродътельный типъ жены, соотвътствующій идеалу солидныхъ, но ограниченныхъ буржуа, лишенныхъ всякаго воображенія и фантазіи.

Что касается аристократическихъ влассовъ въ Англіи, то тамъ, по словамъ Грэнтъ Аллена, не существуетъ ндеальной жены. Мужъ и жена идутъ каждый своей дорогой, не заботись другъ о другъ и не интересуясь другъ другомъ. Оба живутъ въ обществъ и для общества и большая часть браковъ кончается разводомъ.

Конечно, такое мивніе англійскаго писателя о своихъ соотечествениицахъ можетъ поразить своею неожиданностью, тъмъ болье, что въ его странъ, пожалуй, даже больше, чъмъ габ-либо въ другомъ мъстъ, женщины проявляють свою индивидуальность и выражають стремленія выйти за предълы узкой домашней сферы и дъятельности. Это заивчается, какъ у женщинъ высшихъ классовъ и буржуазін, такъ и у женщинъ рабочихъ классовъ, у которыхъ Грэнтъ Алленъ совершенно отрицаеть душу. Максъ о'Релль, описывающій французскую идеальную жену, въ противоположность Грэнтъ Аллену, говоритъ много любезностей по адресу своихъ соотечественницъ. По его словамъ, фран-

томъ, чтобы нравиться своему мужу, поэтому она обращаетъ огромное внимание на свою наружность и даже прическу мъняетъ каждыя двъ недъли. Но, кромъ этого, она старается быть его другомъ, его повъренной, его помощницей въ дъзахъ и т. д. Французскій писатель особенно много распространяется о томъ, какъ француженка старается сохранить поэзію въ бракъ.

Германскій писатель Карль Блиндъ отнесся еерьезно къ своей задачъ изобразить идеальную нёмецкую жену, поэтому написаль цёлый историческій очеркъ, въ которомъ можно прослъдить постепенную эволюцію германской женщины. Восхваляя современную нъмку, онъ съ негодованіемъ возстаетъ противъ того распространеннаго мивнія, что идеаль нвмецкой жены—это «Hausfrau», —хозяйка дома, интересы которой не выходять за порогъ ея жилища и кухни. Нъмецкая женщина способна и ко всякой умственной и общественной дъятельности, говорить онъ, но сдълавшись женой и матерью, больше всего, конечно, заботится о томъ, чтобы создать домашнее счастье и воспитать своихъ лътей. Но это не мъщаетъ ей, — насколько это допускается ея поломъ, --- интересоваться и принимать участіе во всемъ, что имбеть отношеніе къ интеллектуальному, нравственному и соціальному прогрессу человъчества.

Самый върный взглядъ на вопросъ, поставленный американскимъ журналомъ, высказалъ скандинавскій писа тель Бойейсенъ, написавшій о скандинавской женщинъ. Онъ говорить, что надо различать между идеальнымъ типомъ женщины и идеальнымъ типомъ жены. Идеалъ жены устанавливается мужчинами, которые требують отъ женщины извъстныхъ качествъ и добродътелей, нужныхъ имъ для семейнаго счастья. А эти качества и до-**Чуженка больше** всего заботится о∣бродѣтели болѣе или менѣе одинаковы

во вебхъ странахъ, поэтому, и идеалъ рукахъ, будь то отдёльныя личности или промышленныя общества. Бёдкакъ и въ другихъ странахъ, хотя някъ, рабочій, мелкій фермеръ и ресама по себъ скандинавская женщина представляетъ много особепностей и налоговъ, насколько это возможно. Число рабочихъ часовъ сокращено и право на полдня свободы и отдыха ванныхъ государствахъ.

Не знаемъ, къ какимъ выводамъ пришелъ американскій журналъ относительно воззръній четырехъ вышеназванныхъ писателей на идеалъ жены, но намъ кажется, что всего типичнъе въданномъ случав изображеніе идеальной жены, сдъланное французскимъ писателемъ. Оно, во всякомъ случав, характерно для французскаго общества и его воззръній на женщину, главная цъль которой должна быть— нравиться мужчинъ, и въ этомъ нельзя ме видъть новой черты нравственнаго вырожденія французскаго буржувзнаго общества.

«Въ то время, какъ и пишу эти строки, длинныя перчатки и въеръ нашей служанки лежатъ на кухонномъ шкафу. Она прекрасная служанка и содержить кухню очень опрятно, но сегодня вечеромъ опа идетъ на балъ въ яхтъ-клубъ. Клубъ этотъ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ молодыхъ рабочихъ. Но тамъ она встрътится съ дочерьми нашего перваго мишстра и многими почетными новозеландскими гражданами».

Эти нѣсколько строкъ взяты нами изъ статьи Эдварда Ривса, напечатанной въ «Westminster Review», и описивающей положение рабочихъ классовъ въ Новой Зеландіи. По сло вамъ Эдварда Ривса, Новая Зеландія можетъ быть названа раемъ рабочихъ, и законы ея не имѣютъ себѣ равныхъ нигдѣ въ мірѣ. Цѣль ихъ — облегчить какъ можно болѣе положение рабочихъ, покровительствовать мелкой собственности и помѣшать сосредоточенію обширныхъ помѣстій въ однѣхъ

Число рабочихъ часовъ сокращено и. кромъ того, постоянный рабочій имъетъ право на полдня свободы и отдыха каждую недълю, безъ сокращенія его заработной платы. Правительство заботится о томъ, чтобы въ мастерскихъ и фабрикахъ работа совершалась, по возможности, въ самыхъ дучшихъгигіеническихъ условіяхъ и для этой цъли учрежденъ за всъми фабриками и заводами самый строгій надзоръ. Приняты мёры также въ тому, чтобы рабочіе могли употреблять свое свободное время на расширение своихъ познаній и на свое умственное развитіе и, всябдствіе этого, интеллектуальный уровень новозеландскихъ рабочихъ гораздо выше, чтиъ въ другихъ странахъ. Часто, слушая ихъ разговоры, можно забыть, что находишься въ средъ рабочихъ.

Благодаря такому мудрому законодательству, Ново-Зеландія до нъкоторой степени приблизилась къ соціальному идеалу. Въ ней незамътно такого ръзкаго соціальнаго неравенства; правда, нътъ ни одного милліонера, но нътъ и страшной бъдности, которая существуеть вездв. Ривсь очень подробно излагаетъ сущность рабочаго законодательства Ново-Зеландін, объясняя въ высшей степени гуманнымъ направленіемъ этого законодательства тв благіе результаты, которые достигнуты Ново-Зеландіей въ сравнительно короткое время. Вследствіе благоразумной предусмотрительности, понижение заработной платы, вызванное экономическими условіями, не отразилось дурно на положенін рабочихъ классовъ, такъ какъ, сообразно съ этимъ, понизились и цены на предметы первой необходимости и пищевые принасы. «Жилище рабочаго Новой Зеландін поражасть своею опрят-

ностью, — говорить Ривсь. Вы видите, что онъ заботится о своемъ домъ и не тратить своего заработка въ увеселительныхъ заведеніяхъ. Дъти его должны быть одвты не хуже, чвиъ дъти другихъ, такъ какъ въ школъ, куда они ходять, они будуть сидъть рядомъ съ дътьми высшихъ чиновниковъ страны. Восцитаніе, получаемое въ школахъ, также какъ и все ново-зеландское законодательство, основано, главнымъ образомъ, на здравомъ смыслъ и преслъдуетъ практическія пъли. Оно не имбеть книжнаго характера, и ученики. главнымъ образонъ, получаютъ въ тколъ такія свъдънія, которыя не только имъ нужны для дальнъйшаго умственнаго развитія, но могуть быть полезны и въ практической жизни. Дътей стараются практически ознакомить съ полевыми работами, съ лъсомъ и фермой. Для этого устраиваются постоянныя школьныя экскурсіи за городъ, въ разныя мъста. Ученики же деревенскихъ школъ привозятся въ городъ, гдв имъ показываютъ музеи, библіотеки, типографіи, разпыя мастерскія, газовую фабрику, электрическія машины, в допроводъ, и т. п. Все это объясняется имъ свъдущими людьми. Учениковъ возять также на оксанскіе пароходы и побазывають нхъ устройство. Тысячи городскихъ дътей видять полевыя работы и учатся отдичать пшеницу отъ другихъ сортовъ хавбныхъ растеній и во всю жизнь не забывають того, чему обучились ил мколь. Всь карьеры одинаково открыты какъ для сына бъднъйшаго рабочаго, такъ и для сына богача. Если онъ выказываеть наклонность къ умственному труду, то можеть изорать ученую карьеру. Для небогатыхъ имбются вездв стипендіи: въ государственныхъ же техническихъ мастерскихъ и фермахъ онъ можетъ обучиться мастерствамъ и сельскому ° хозяйству, если питаеть къ этому склонность. Выйдя изъ школы, юно- онъ не можеть пристроиться ни въ

ша, получившій правильное, здоровое воспитаніе, вполив готовъ къ практической дъятельности и сибло вступаетъ въ жизнь, не растративъ раньше времени своихъ физическихъ силъ въ борьбъ со всевозножными лишеніями. Въ школб онъ привыкъ къ порядку, къ чистотъ и опрятности, въ хорошей одеждь и столу, къ чистому воздуху и гигіенической обстановкъ, и будетъ стараться осуществить все это у себя дома. Онъ не разрываетъ общенія со своими бывшими товарищами и встръчается съ ними въ различныхъ обществахъ, членомъ которыхъ становится по выходъ изъ школы. Обществъ такихъ очень много; прежде всего-это рабочіе союзы и изъ нихъ самое вліятельное -- «рыцари труда». Затъмъ идуть разныя другія ассоціаціи или клубы. Клубъ крикетистовъ, шахматистовъ, яхтъ-клубъ, ръчной клубъ и т. д. Въ этихъ клубахъ устраиваются вечера. на которыхъ присутствуютъ жены и дочери высшихъ чиновниковъ выйстъ съ служанками и работницами. Равенство здъсь возведено въ принципъ, который проводится во всемъ и способствуеть тому, что рабочій всегла стремится удержаться на должной высотъ и не ударить лицомъ въ грязь передъ какимъ-нибудь его бывшимъ товарищемъ, сдълавшимся извъстнымъ адвокатомъ или занимающимъ высшую правительственную должность. Той страшной пужды, которая составляетъ постоянную спутницу рабочихъ классовъ во всёхъ странахъ свъта, новозеландскій рабочій совстиъ не знастъ, также какъ не знастъ благотворительной помощи, которой не существуеть вь Ново-Зеландіи, потому что она не нужна. Злъсь дамы благотворительницы совершенно неизвъстны. Если рабочій случайно останется безъ работы, онъ обращается въ бюро труда, которое и пріискиваеть ему занятіе. Если же

нли мастерской, ему предоставляется возможность найти занятіе на фер махъ, плантаціяхъ, внутри страны и ныхъ и обнаруживаетъ такое основат. д. Наконецъ, онъ можетъ заняться лъсными роботами или на государственномъ лесопильномъ заводе. Однимъ словомъ, онъ не можетъ умереть съ голоду и всегда найдетъ способъ прокормить свою семью».

Такова привлекательная картина такъ тяжела.

какомъ промышленномъ учрежденіи і новозеландскихъ порядковъ, которую рисуеть Ривсъ. Онъ подврвиляеть ее множествомъ документальныхъ дантельное знакомство съ страной, что къ его словамъ приходится относиться съ полнымъ довъріемъ и радоваться, что существуеть на земномъ шаръ такое благословенное мъстечко, гдъ борьба за существованіе далеко не

Издательница А. Давыдова.

Редакторъ Винторъ Острогорскій.

Поправна. Въ декабрьской книгъ вкралось нъсколько существенныхъ опечатокъ, искажающихъ смыслъ. Въ статъв г. Ив. Иванова, «Новая французская литература», на стр. 165, восьмая строка снизу — напечатано изминниками, надо — изманниками — Въ статъв г. А. Б. годъ основанія «Ввстника Европы» напечатанъ 1807, надо-1802.

# основныя идеи зоологіи

# ВЪ ИХЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ РАЗВИТІИ

СЪ

## древнъйшихъ временъ до дарвина.

(LA PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE).

### ЭДМОНА ПЕРЬЕ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦ. ДОКТОРА ЗООЛОГІИ А. М. НИКОЛЬСКАГО И К. П. ПЯТИНЦКАГО.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43). 1896. ,

#### ПРЕДИСЛОВІЕ.

Развитіе идей очень сходно съ развитіемъ живыхъ существъ. Онъ являются на свъть скромпыми, еле замътными среди идей древнъйшаго происхожденія, растутъ въ болье или менье тъсной связи со своими предшественницами, порой совершенно ступіевываясь, мало - по - малу дифференцируются, достигають извъстной степени могущества, преобразовываются и умирають, породивъ другія идеи, которыя будуть имъть такую же участь.

Не одинаковая судьба ожидаетъ, однако, членовъ одной семьи идей; нѣкоторыя угасаютъ, не съигравъ никакой роли, не оказавъ никакого вліянія, не вызвавъ никакого движенія; другія, всецѣло походившія на нихъ сначала, становятся на время властителями человѣческой мысли. Всѣмъ онѣ кажутся тогда знакомыми, каждый воображаетъ, что видѣлъ ихъ въ періодъ младенчества, каждый охотно назвалъ бы себя ихъ отцомъ. Вотъ почему невозможно написать исторію происхожденія идей, которую всѣ признали бы безпристрастной; вотъ почему каждаго человѣка, который думаетъ принести новую идею въ сокровищницу человѣческаго ума, встрѣчаетъ съ протестами толпа, такъ сказать, предпіественниковъ, которымъ не доставало только таланта, чтобы вдохнуть въ идею жизнь и этимъ обезпечить ея владычество.

Вотъ почему, работая надъ этой книгой, мы никогда не имѣли намѣренія представить полный обзоръ тѣхъ воззрѣній, къ которымъ привело зоологовъ изученіе животныхъ. Историкъ оставляеть хроникерамъ мелкіе факты, біографамъ подробныя свѣдѣнія о жизни великихъ людей. Мы также не упомянули о туманныхъ воззрѣніяхъ, неудачныхъ, слабыхъ идеяхъ, не оставившихъ по себѣ никакого потомства, и обратили все наше вниманіе на другія идеи, сильныя и могучія, которыя болѣе или менѣе способствовали основанію современной философіи зоологіи. Мы взяли эти идеи въ тотъ періодъ, когда онѣ уже были прочно установлены, въ моментъ, когда онѣ дали толчокъ человѣческой мысли и вызвали ее къ плодотворной дѣятельности.

Мы думаемъ что это единственный способъ написать книгу исную, точную, полезную и короткую.

Франція, принимала очень дѣятельное участіе въ созданіи зоологической философіи. Немногія страны дали столько ученыхъ, стремившихся къ обобщеніямъ, дѣлавшихъ эти обобщенія съ такою ясностью и такимъ чувствомъ мѣры. Мы взяли на себя пріятную обязанность констатировать это и, смѣемъ надѣяться, выполнили ее съ величайшимъ безпристрастіемъ, какъ по отношенію къ иностраннымъ ученымъ, такъ и по отношенію къ тѣмъ изъ нашихъ соотечественниковъ, доктрины которыхъ намъ пришлось оспаривать.

Говоря о философіи зоологіи до Дарвина, мы должны были, между прочимъ, опредѣлить, въ чемъ воззрѣнія настоящаго времени имѣютъ преимущество надъ предшествующими, изъ которыхъ они большею частью произошли. Мы должны были придерживаться направленія новѣйшей біологіи, равно какъ и цѣли, которую она преслѣдуетъ и метода, которымъ она должна пользоваться, чтобы достигнуть этой цѣли. Надо замѣтить, что едва только теперь наука начиваетъ обладать этимъ методомъ.

Если побыда ученія о трансформизм'є готова произвести глубокій перевороть въ направленіи работь натуралистовь, въ ихъ
образ'є мыслей, способ'є излагать факты и связывать ихъ между собой, то, во всякомъ случа'є, перевороть этотъ далеко еще
не совершился. Слишкомъ часто еще обращаются къ старому
методу, который н'екогда физики презрительно называли методомъ
иатуралистовъ и который вызываетъ несоотв'єтствіе основной
мысли съ второстепенными, изъ нея вытекающими. При изученіи твореній изв'єстн'єйшихъ натуралистовъ невольно поражаетъ р'єзкое отличіе ихъ метода отъ метода физиковъ. Различіе
это состоить не столько въ противоположности между наблюденіемъ и опытомъ, сколько въ постоянномъ стремленіи физиковъ
переходить отъ простого къ сложному, отъ сл'ёдствій къ причин'ъ.

Долгое время натуралисты только сравнивали наблюдаемыя явленія, между тімь, какъ физики старались объяснить ихъ. Объяснить совокупность явленій значить найти простійшій элементь общій для нихъ. точно опреділить его свойства и показать, что различныя разсматриваемыя явленія представляють результать различныхъ изміненій, которымъ подвергается этотъ элементь подъ вліяніемъ извістныхъ причинъ. Достаточно сказать, что въ воологіи всякій методъ, принимающій человіка и позвоночныхъ за исходную точку, отъ которой надо переходить уже къ другимъ организмамъ, не можетъ дать надлежащихъ объясненій. Достаточно

сказать, что попытка понять низшія группы животнаго царства съ помощью выводовь, полученныхъ при изученіи однихъ позвоночныхъ, равносильна избранію пути, совершенно противоположнаго тому, которому слѣдують въ экспериментальныхъ наукахъ. Затрудненія, связанныя съ опредѣленіемъ понятія объ индивидуумъ н видъ, до нѣкоторой степени искусственны въ томъ смыслѣ, что мы ихъ создали сами. Они являются результатомъ воззрѣній, обусловленныхъ исключительнымъ изученіемъ высшихъ животныхъ, воззрѣній, отъ которыхъ мы до сихъ поръ не можемъ отрѣшиться!

Въ настоящее время благодаря усовершенствованию методовъ изследованія, явилась возможность отыскать для живых существь общіе имъ элементы, состоящіе, въ свою очередь, изъ протоплазмы, им'вющей всюду одинаковыя основныя свойства. Явилась возможность установить непрерывную связь между тыми организмами, которые, состоять изъ одного простого элемента и тёми, которые заключають ихъ милліарды. Теперь эмбріологія указала намъ, что сложивище организмы представляютъ результать размноженія одного элемента — яйца, и только теперь мы можемъ сказать, что время истинныхъ объясненій въ томъ смыслѣ, какъ ихъ понимаютъ физики и химики, уже близко. Въ настоящее время смёло можно надёяться, что исторія живыхъ существъ будеть излагаться въ дидактической форм'в, присущей всемъ экспериментальнымъ наукамъ! Мы сдёлали первый опытъ подобнаго изложенія въ нашей книгв «Les colonies animales et la formation des organismes». Но для того, чтобы достигнуть такихъ результатовъ, надо твердо помнить и быть всегда увъреннымъ, что организмы, какъ существа естественныя, должны найти свое объяснение въ реальной природѣ.

Надо всёми силами стремиться найти и выяснить причинную связь, существующую между явленіями большей и меньшей сложности и, такимъ образомъ, переходить къ болёе и менёе широкимъ обобщеніямъ, при этомъ не слёдуетъ обращать вниманія на старанія распространенной въ наше время критики показать тщетность всякихъ объясненій,—старанія, опирающіяся на удачно выбранный необъясненный или мало понятный фактъ, который можно противопоставить совокупности фактовъ, точно истолкованныхъ.

#### Глава I.

#### Введеніе.

Первоначальныя представленія о містів животных в в прпродів.— Мисологическія и философскія возгрівнія въ древности.

Во всё времена человекъ пытался проникнуть въ тайну происхожденія окружающихъ его живыхъ существъ и составить хотя бы самое смутное понятіе объ ихъ отношеніяхъ другъ къ другу и къ нему самому. Съ пробуждениемъ умственной дъятельности онъ особенно внимательно сталъ присматриваться къ животнымъ, которыя дерэко врывались въ его существованіе. Онъ не могъ объяснить себъ, откуда взялись эти нъмыя для него, загадочныя созданія, то поражавшія его чудесными инстивктами, то приводившія въ ужасъ страшной силой, то восхищавшія яркостью красокъ, граціей движеній, изяществомъ формъ. Въ силу этого, малопо-малу человъкъ сталъ смотръть на нихъ, какъ на въстниковъ невидимыхъ силъ, управляющихъ міромъ и даже, какъ на боговъ. Въ первобытной минологіи всехъ народовъ животныя играютъ значительную родь. Съ пъкоторыми изъ нихъ человъкъ привужденъ былъ вести неустанную борьбу за существование и, прежде чвить занять почетное место въ міре, скромно предложиль его своимъ соперникамъ. Индусы и многіе дикіе народы до сихъ поръ сохранили къ нимъ эти отношевія.

Въ древніе и средніе въка точно также господствуетъ убъжденіе въ томъ, что животныя находятся въ общеніи со сверхъестественными силами. Воображеніе язычниковъ создаетъ еще болье страшныхъ чудовищъ, чьмъ всъ, существовавшія въ дъйствительности. Слава Сфинксовъ, Тритоновъ и Центавровъ надолго сохранилась въ сказкахъ и басняхъ христіанскихъ нагодовъ. Средніе въка, впрочемъ, вообще унаслідовали древнее върованіе въ особую тайную силу животныхъ, подобную силъ волшебницъ. Роджеръ Бэконъ въритъ еще тому, что взглядъ василиска смертеленъ, что волкъ можетъ сдълать хриплымъ голосъ человъка, на

котораго посмотрить раньше, чёмъ тоть это замётить, что тёнь гіены мёшаеть собакамъ даять. Впрочемъ, тому, кто дегко допускаеть возможность рожденія гуся-казарки изъ желудей одной породы дуба, ничто не должно казаться невёроятнымъ. Еще более удивительный примёръ дегковёрія представляють росказни Пьера Роммеля, утверждавшаго въ 1680 году, всего двёсти лётъ тому назадъ, что онъ видёль во Фрейбургі кошку, находившуюся въ животі женщины, и что онъ зналъ женщину, которая произведа на свёть живого гуся.

Чёмъ смёшнёю кажутся намъ теперь подобныя увёренія, тёмъ интереснёю ихъ приномнить, потому что они показывають, насколько смутно было еще недавно понятіе о видю животныхъ, сдёлавшееся теперь общимъ достояніемъ.

Въ измышленіяхъ подобнаго рода не рѣдко шли еще дальше. Такъ, не только допускали, что животное подъ вліяніемъ таннственныхъ силъ можеть дать жизнь другимъ существамъ, совершенно на него не похожимъ, или что оно способно принимать различные образы, подобно оборотню, но полагали еще, что изъ безжизненной матеріи могутъ самопроизвольно формироваться организмы. Лягушки, напримъръ, могутъ родиться изъ тины пруда; старыя тряпки, запертыя въ сундукъ съ небольшимъ количествомъ хлъбныхъ зеренъ, могутъ превращаться въ мышей; глисты—ничто иное, какъ метаморфоза соковъ нашего собственнаго тъла. Надо замътить, что подобное воззръніе имъетъ сторонниковъ даже и въ наше время.

Впрочемъ, самое понятіе о жизни выяснилось не безъ труда, не безъ труда была установлена граница между живымъ и неживымъ. Для древнихъ философовъ жизнь прежде всего движеніе, сила. Все, что движется, разсматривается более или мене, какъ живущее.

Өалесъ Милетскій называеть душой всякую причину движенія. Магнить имбеть душу, какъ человікь; вселенная имбеть душу, которая есть Богь; могуть существовать души и безътіль—демоны. Богь сотвориль все, употребляя для творенія единую первичную матерію—воду.

Кром'я Бога-творца, Анаксимандръ предполагалъ еще существованіе смертныхъ боговъ—это зв'язды.

Анаксименъ считаетъ воздухъ, еще болѣе подвижный, чѣмъ вода, родоначальникомъ всего существующаго. Воздухъ душа міра, онъ—Богъ, онъ сообщаетъ жизнь міру такъ же, какъ душа оживляетъ наше тѣло.

Анаксагоръ признаетъ только одного управляющаго всъмъ

міромъ Бога, идея котораго у него очень возвышенна. По воззрѣніямъ этого философа, растенія одарены всѣми способностями животныхъ; всѣ живыя существа—дѣти земли и солнца, небесныхъ тѣлъ, которыя Анаксагоръ, слѣдовательно, считаетъ также живыми, но не принимаетъ ихъ за боговъ. Души людей послѣ смерти переходятъ въ тѣла животныхъ.

Такимъ образомъ, большинство философовъ древности имъетъ очень смутное представленіе объ организованномъ существъ. Въ природъ есть причина движенія — это Богъ; все, что движется, имъетъ жизнь въ себъ и способно давать ее другимъ. Животныя и растенія, между воторыми сходство было уже замѣчено, произошли, по миѣнію однихъ, изъ воздуха, по миѣнію другихъ—изъ воды, по миѣнію третьихъ, наконецъ, являются дѣтьми небесныхъ свътилъ.

Въ то же время философы стараются отыскать общую причину всего существующаго или совокупность общихъ причинъ. Левкиппъ и Демокритъ предполагаютъ существованіе особой первичной субстанціи—эфира, въ которомъ Анаксагоръ уже видълъ причину грома. Различныя превращенія эфира произвели все существующее. По Гераклиту, начало всёхъ твореній—огонь. Такимъ образомъ, постепенно создается гипотеза четырехъ элементовъ: земли, воды, воздуха и огня, та гипотеза, которая до новъйшихъ временъ лежитъ въ основъ всёхъ научныхъ воззрѣній.

Во всёхъ этихъ философскихъ ученіяхъ наблюденію отводится второстепенное мёсто. Животныя и растенія разсматриваются нераздёльно другъ отъ друга. Воображеніе играетъ главную роль во всёхъ системахъ. Науки, строго говоря, не существуетъ. Вёрныя наблюденія очень малочисленны и перемёшаны съ множествомъ басенъ, такъ что на этихъ наблюденіяхъ очень трудно основать какое-либо ученіе. Нётъ самой зоологіи и, слёдовательно, не можетъ быть рёчи о философіи зоологіи.

Однако, нѣкоторыя попытки болѣе точныхъ объясненій заслуживають быть отмѣченными. Такова, напримѣръ, идея Анаксагора, заключающаяся въ томъ, что всв тѣла состоять изъ частей, подобныхъ одна другой, частей, которыя существовали вѣчео и которыя Богъ только распредѣлилъ извѣстнымъ образомъ. Смѣсь этихъ частей есть то, что называется хаосомъ. Въ этомъ хаосѣ существують частицы костей, внутренностей, мускуловъ, но онѣ такъ малы, что могуть быть видимы только въ соединеніи съ другими подобными имъ частицами. Въ послѣднемъ случаѣ изъ нихъ образуются кости, внутренности, мускулы животныхъ. По смерти животнаго всѣ составныя части его разрушаются и разлагаются на ихъ невиди-



Өалесъ.



Демокритъ.



Сократъ.



Гераклитъ.



Гиппокритъ.

мые элементы. Эти различные элементы смёшиваются и становятся впослёдствіи составными частями какого-нибудь новаго организма. Такимъ образомъ, животныя и растенія состоять изъ постоянныхъ и вёчныхъ элементовъ, которые временно сгруппировываются для того, чтобы образовать организмы, потомъ распадаются, чтобы войти въ составъ новыхъ организмовъ. Существуетъ нёкоторое постоянное количество такихъ элементовъ, но они циркулируютъ во вселенной, такъ сказать, вёчно, переходя изъ одного живого существа въ другое и вступаютъ между собою въ самыя разнообразныя соединенія.

Элементы живыхъ существъ такъ же. какъ элементы всѣхъ другихъ тѣлъ, вѣчны и неразрушимы. Живая матерія, по мнѣнію Анаксагора, ничѣмъ существеннымъ не отличается отъ матеріи мертвой. Это воззрѣніе для насъ тѣмъ болѣе интересно, что оно во многихъ чертахъ сходно съ знаменитымъ ученіемъ предсуществованія зародыша, которое нѣсколько позже было развито Бюффономъ, Жоффруа Сентъ-Илеромъ и наконецъ Дарвиномъ.

Подобную аналогію между ученіями древнихъ философовъ и новъйшими, появившимися только въ нъсколько другой формъ, мы встричаемъ не разъ. Писагоръ, напримиръ, и писагорейцы на ряду съ числами, управляющими міромъ, допускали существованіе различныхъ противоположныхъ другъ другу началъ, изъ которыхъ произошло все; таковы: конечное и безконечное, нечистое и чистое, единство, двойственность и множество, правая и лъвая сторона, мужское и женское, покой и движеніе, прямая и кривая линія, свъть и мракъ, добро и зло, Богъ и демонъ, духъ и матерія еtc. Въ этомъ своемъ ученін пинагорейцы были предшественниками Шеллинга и натурфилософовъ, которые разсматривали міръ точно также съ точки зрѣнія противоположностей и объясняли, сообразно съ познаніями того времени, конечную причину, связь и следствія этихъ противоположностей. Идея противоположностей заставила Писагора допустить существование антиподовъ. Гераклитъ думалъ такъ же, какъ и натурфилософы, что наша душа истекаетъ изъ души вселенной, которая есть Богъ. Демокрить полагаетъ, что у насъ есть два средства для пріобретенія познанія: «чувства и мысль». Чувства могуть насъ обманывать, но мысль даетъ намъ только точныя познанія. Гераклить и Демокрить въ наше время были бы причислены къ школ идеалистовъ. Между твиъ для нихъ, какъ и для новъйшихъ матеріалистовъ, не существуетъ ничего кром'в атомовъ и пространства. Наружныя формы, въ которыхъ проявляется вибшній мірь--результать движенія: мы постигаемь только изм'вненія и противоположности, но не реальные предметы.

1

Хотя вск ученія того времени, вск попытки объяснить природу вещей совершенно лишены фактической подкладки и представляють только продуктъ работы воображенія, но мало-по-малу является сознаніе о необходимости метода наблюденій. Алкмеонъ Кротонскій (въ 520 г. до Р. Х.) разсікаль животныхъ; онъ сравниваетъ бъловъ птичьяго яйца съ молокомъ млекопитающихъ, но думаетъ, что ковы лышатъ ушами. Анаксагоръ разсматриваетъ мозгъ, какъ вмістилище челові: ческой мысли, онъ имість также нікоторое представленіе о томъ, какъ питается зародышть, но предполагаетъ, что куницы родять дітей черезъ ротъ, и что ибисы и вороны спариваются посредствомъ клюва. Оба названчые философа, и нісколько позже ихъ Полибій, занимались изученіемъ развитія зародыша. Достовърность сообщаемыхъ ими свідіній, однако, въ высшей степени сомнительна.

Демокрить въ познаніи органовъ животныхъ и ихъ функцій сдѣлаль большіе успѣхи, чѣмъ его предшественники. Гиппократь занимался преимущественно анатоміей человъка. Ему удалось опредълить симптомы нъкоторыхъ бользней и узнать ихъ теченіе. Тъмъ не менъе, искусство наблюдать и искусство разсуждать были еще въ младенческомъ состояни. Ближайшее знакомство съ философскими ученіями древности вполнё подтверждаеть это. Грубійшія заблужденія стоять рядомъ съ точными наблюденіями и тормозять благороднъйшія стремленія человьческаго ума проложить путь въ неизведанныя области науки. Такъ какъ наука и философія нераздёльно связаны между собою, то всякій прогрессъ въ искусствъ мышленія влечеть за собою прогрессъ въ искусствъ пріобретенія познаній. Мало-по-малу во всякаго рода философскихъ умозаключеніяхъ воображеніе играеть все менте значительную роль, все более развивается способность критически относиться къ идеямъ, устанавливать между ними бол ве строгое различіе. Сократь первый устанавливаеть точную логическую связь между идеями и совершенствуеть индуктивный методъ до такой степени, что этому философу можно приписать честь его созданія. Платонъ указываеть всв преимущества истода, ведущаго отъ частнаго къ общему и обнимающаго последовательно целый рядъ все боле и боле общихъ идей, но онъ придагаетъ свой методъ исключительно къ отвлеченнымъ идеямъ. Этимъ самымъ Платонъ неизбъжно вызываеть реакцію, благодаря которой установилось болье строгое согласование выводовъ съ фактами. Постепенно приходять къ сознанію, что только точно установленные факты порождаютъ идеи, но все же необходимо было вмінів тельство могучаго генія, чтобы заставить философовъ вернуться къ методамъ, основаннымъ на здравомъ сиыслъ. Такимъ геніемъ, положившимъ основаніе наукамъ и научному методу, былъ Аристотель.

Нѣкоторые критики утверждали, что познанія Аристотеля учаслѣдованы имъ большею частью оть его предшественниковъ и преимущественно отъ Демокрита; говорили, что знаменитый стагиритъ многое позаимствовалъ у нихъ и помѣстилъ въ своихъ произведеніяхъ, не указавъ даже источниковъ. Всякому, кто пытался сказать что-нибудь новое, постоянно приходилось слышать упреки въ томъ, что все это позаимствовано у Аристотеля или у кого-нибудь другого изъ фило-



Платонъ.

софовъ. Поэтому обвинение ulariath toro, обыкновенно принято называть отцомъ философіи, является довольно интереснымъ. Пользовался ли Аристотель трудами предшественвиковъ? Очень возможно и даже въроятно; безспорно, понасьтиране спадакоо спо эрудиціей и извлекалъ изъ этого пользу. Количество фактовъ, сообщаемыхъ имъ въ его книгѣ, замѣтно превышаеть то, что онъ могъ пріобрасть личнымъ опытомъ. Сабдуетъ ли, благодаря этому, обвинять его въ присвоеніи чужихъ идей? Подобныя инсинуаціи выставляють въ очень невыгодномъ свътъ только тъхъ. кто ахи высказываетъ.

Идея—самое дорогое достояніе человъка вообще и въ особенности человъка науки. Вотъ почему такъ восхищаются геніемъ, вотъ почему всякое усиліе ума, приближающееся къ геніальному, возбуждаетъ такую зависть въ средѣ посредственностей; вотъ почему, наконецъ, всякій человъкъ, обладающій извъстной идеей и развивающій ее, всегда должевъ быть готовъ на ряду со всевояможными препятствіями встрътить обвиненіе въ томъ, что онъ не высказалъ ничего новаго. Въ сущности, для человъчества имъетъ очень мало значенія большая или меньшая новизна фактовъ или идей. Все равно, человъчество не воспользуется ими до тъхъ поръ,

пока чей-нибудь великій умъ, постигнувъ ихъ смыслъ и значеніе, не объяснить ихъ и не укажеть: вотъ пріобрётенія, которыя сдёланы, и воть польза, которую изъ нихъ можно извлечь! Въэтомъ, по меньшей мёрё, и состоить заслуга Аристотеля, который резюмироваль въ своей книге все повванія древности, но всёхъ случаяхъ съумыть установить вёрное различіе между добромъ и зломъ, истинымъ и ложнымъ, значительно расширилъ границы человеческихъ знаній, указалъ путь, по которому надо следовать, чтобы съ большей вёроятностью овладёть истиной, и завёщалъ среднимъ вёкамъ такое богатое научное наследство, что потомству безъ него въ области науки пришлось бы начинать все сначала.

#### L'ABA II.

#### Аристотель.

Первыя понятія объ аналогіи и гомологіи органовъ.—Соотношеніе формъ.— Подразділеніе животныхъ.—Идея вида.—Принципъ непрерывности.—Ступени совершенства организаціи.—Возможность превращенія животныхъ формъ.

Такъ много писали объ Аристотель, такъ часто цитировали, комментировали и переводили произведенія этого великаго человіка, что многіе изъ читателей упрекнуть насъ, быть можеть, въ томъ, что мы возвращаемся къ вопросу, совершенно исчерпанному. Между тімъ, мы не можемъ уклониться отъ этого вопроса, такъ какъ начало философіи зоологіи относится именно къ временамъ знаменитаго воспитателя Александра Великаго. Онъ одинъ въ древности съумблъ соединить постоянное строго-послідовательное наблюденіе фактовъ съ умініемъ группировать ихъ и ділать изъ нихъ общіе выводы. Многія изъ страницъ его «Исторіи животныхъ» могли бы быть подписаны Кювье или Жоффруа Сентъ-Илеромъ. Аристотель развиваетъ даже принципы сравнительной апатоміи въ томъ смыслів, какъ мы понимаемъ эту науку въ настоящее время, что видно изъ первыхъ же страницъ его замінательнаго произведенія, откуда мы цитируемъ слідующія строки:

«Существують животныя, у которыхъ части тыа сходны съ соотвътствующими частями другихъ, но есть и такія, у которыхъ это сходство отсутствуетъ. Части тыа могутъ походить другъ на друга по формъ. Напримъръ, носъ, глазъ, мясо, кости одного человъка похожи на носъ, глазъ, мясо, кости другого. То же можно сказать относительно лошадей и другихъ животныхъ, которыя, какъ мы говоримъ, принадлежатъ къ одному виду. Другого сорта сходство между животными одного рода, которыя отличаются относительнымъ развитіемъ различныхъ частей тіла: птицы и рыбы представляютъ роды, заключающіе каждый большое количество видовъ».

«Части тѣла животныхъ одного рода вообще отличаются только различными качествами, какъ, напримъръ, цвътомъ и формой».

«Есть другія животныя, о которыхъ нельзя сказать, что части мхъ тѣла одной формы или что онѣ отличаются болѣе или менѣе другъ отъ друга; можно только установить между ними нѣкоторую аналогію: такъ, напримѣръ, перья представляютъ для птицъ то же, что чешуя для рыбъ, и, слѣдовательно, можно сравнивать перья съ чешуей. Такая же аналогія существуетъ между костями рыбъ и костями другихъ животныхъ, между ногтемъ и копытомъ, рукой человѣка и клешней рака. Такимъ образомъ, части, составляющія индивидуумъ разныхъ животныхъ, подобны другъ другу и вмѣстѣ съ тѣмъ различны. Кромѣ того, надо обращать вниманіе на ихъ расположеніе. Случается, что одни и тѣ же органы у разныхъ животныхъ расположены различнымъ образомъ. Напримѣръ, сосцы могутъ находиться на груди или въ паховой области».

Лальше слъдуеть:

«Вообще у животныхъ различныхъ родовъ большинство органовъ имѣетъ неодинаковую форму: одни органы можно сравнивать только по соотвѣтствію и отправленіямъ, по существу же природа ихъ различна; другіе — одного происхожденія, но отличаются формой. Многіе органы имѣются у однихъ животныхъ и отсутствують у другихъ».

Такимъ образомъ, разнаго рода сходство между органами различныхъ животныхъ, — сходство, которому Жоффруа Сентъ-Илеръ и его послѣдователи дали названіе аналогіи и гомологіи, до нѣкоторой степени было указано и опредѣлено Аристотелемъ. Кромѣ того, знаменитый стагиритъ имѣетъ довольно ясное представленіе о томъ, что впослѣдстіи Кювье назвалъ соотношеніемъ формъ. Аристотель установилъ значительное число такихъ соотношеній, которыя съ тѣхъ поръ заняли прочное положеніе въ наукѣ и которыми до настоящаго времени пользуются при опредѣленіи зоологическихъ группъ. Вотъ наиболѣе важныя изъ нихъ.

«Всь животныя имѣютъ кровь или жидкость, которая ее замъняетъ—лимфу. Животныя безъ ногъ, съ двумя или четырьмя ногами имѣютъ кровь \*). Всь животныя, у которыхъ болье четырехъ ногъ, имъютъ лимфу. Животныя, имъющія кровь, крупнъе

<sup>\*)</sup> Это наши позвоночныя. (Необходимой принадлежностью крови Аристотель считаль красный цивть. *Перев.*).



Аристотель.

животныхъ, имъющихъ лимфу, потому что эти послъднія болье подвержены вреднымъ вліяніямъ климата».

«Животныя, покрытыя волосами, китообразныя, хрящевыя рыбы—всё живородящія. Только послёднія изъ числа ихъ имёютъ жабры; они производять яицо сначала внутри себя».

Живорожденіе хрящевыхъ рыбъ (селяхій) різко отличается отъ живорожденія животныхъ, «покрытыхъ шерстью», и китообразныхъ. Обіз послідшія группы вмізстіз составляють нашъ классъ млекопитающихъ.

Далье, животныя летающія раздылены на три категоріи; одни имъютъ крылья, покрытыя перьями; у другихъ крылья представ-**ІЯЮТЬ СКІЗДКУ** КОЖИ-КОЖИСТЫЯ КРЫЛЬЯ И, НАКОНЕЦЪ, ТРЕТЬИ ИМВЮТЬ сухія перепончатыя крылья. Кожистыя крылья и крылья, покрытыя перьями, свойственны животнымъ съ кровью, перепончатыянасъкомымъ. Насъкомыя могутъ имъть два или четыре крыла. Насъкомыя эсесткокрымыя (слово это есть у Аристотеля), у которыхъ переднія крылья играють роль покрова, не им'єють жала. У насткомыхъ съ четырьмя крыдьями есть жало сзади тела; это наши перепончатокрылыя. Насъкомыя съ двумя крыльями имъютъ жало спереди. Аристотель, впрочемъ, ни мало не заблуждается относительно различной природы того, что онъ называеть жаломъ у двухкрылыхъ и четырехкрылыхъ насткомыхъ, потому что, говоря о и «схысыдухува у осеж стекнамы слыск» : стешип сно , схин замѣчаетъ, что насъкомыя, имъющія языкъ, не имъютъ челюстей какъ бы предугадывая, что языкъ, или то, что мы зовемъ въ настоящее время хоботома, есть результать преобразованія челюстей,

Такимъ образомъ, въ одной только группѣ, группѣ насѣкомыхъ, уже указана пѣлая серія вполнѣ точно опредѣленныхъ отношеній. Строеніе этихъ животныхъ довольно вѣрно схвачено; они представлены состоящими изъ частей, колецъ или сегментовъ. Каждая изъ этихъ частей живетъ, повидимому, своей самостоятельной жизнью. Эти части, или сегменты, представляютъ то, что съ тѣхъ поръ называютъ областями тѣла—зоонитами.

Не менте проницательнымъ является Аристотель и тогда, когда говорить о млекопитающихъ. Поставивъ въ ряду живородящихъ—всъхъ животныхъ, «покрытыхъ шерстью», онъ, кажется, опасается, чтобы ихъ не смъшивали съ ящерицами, которыя также имъютъ четыре ноги, и обращаетъ вниманіе на то, что только животныя, покрытыя шерстью, живородящи. Такимъ образомъ, совершенно ясно отмъчено различіе между млекопитающими и ящерицами. Кромъ того, Аристотель поставилъ на видъ сходство этихъ послъднихъ съ лишенными ногъ змѣями. Еще одно слово и была бы установлена группа рептилій.

Между живородящими четвероногими были указаны другія не мен'є зам'єчательныя отношенія. Эти четвероногія могуть быть снабжены рогами или не им'єють ихъ. Всё ті, у которыхъ зубы представляють родъ шилы, не им'єють рогъ; не им'єють ихъ также и четвероногія, обладающія бивнями; у всёхъ рогатыхъ четвероногихъ н'єтъ р'єзцовъ на верхней челюсти. Всі живородящія четвероногія, у которыхъ есть рога, им'єють четыре желудка и способны отрыгать жвачку. Эта характеристика отрыгающихъ жвачку животныхъ вполні; удовлетворительна. Зам'єчательное соотношеніе между присутствіемъ у этихъ животныхъ рогъ и отсутствіемъ клыковъ выражено у Аристотеля довольно точно. Это соотношеніе было объяснено только въ наше время.

Хотя Аристотель зналъ довольно большое количество видовъ, ему, кажется, не приходило на умъ группировать ихъ въ опредъленномъ порядкъ, позволяющемъ выразить большую или меньшую степень сходства между ними. Слъдовательно онъ не сдълалъ попытки того, что мы называемъ классификаціей. Онъ сравниваетъ всевозможными способами животныхъ между собою и старается свести къ общимъ предположеніямъ результаты этихъ сравненій. Ему удается такимъ образомъ указать методъ естественной группировки, который можетъ быть примъненъ и въ современной классификаціи, но на ряду съ этимъ сравненія другого порядка приволятъ Аристотеля къ другой, менъе важной группировкъ, которая, однако для него имъетъ, какъ кажется, не меньшее значеніе.

Онъ группируетъ животныхъ на основании второстепенныхъ признаковъ, которые могли бы быть также полезными при группировкахъ, если бы Аристотелемъ руководила какая-либо опредъленная идея систематической іерархіи, если бы сравненія не распространялись на всёхъ животныхъ, а были сдёланы только между организмами, представляющими одинаковое анатомическое строеніе, между организмами «одного рода», какъ сказалъ бы самъ философъ.

Дальше Аристотель, покончивъ съ нзученіемъ чертъ сходства, занимается исключительно отысканіемъ различій, существующихъ между животными. Этимъ различіямъ, «касающимся ихъ образа жизни, ихъ дъйствій, характера и частей тъла», онъ придаетъ при группировкахъ такое же значеніе, какъ и чертамъ сходства.

Такимъ образомъ, Аристотель различаетъ животныхъ водныхъ и наземныхъ, общественныхъ и одиночныхъ, мигрирующихъ и осъдлыхъ, дневныхъ и ночныхъ, прирученныхъ и дикихъ. Одни и тъ же животныя могутъ находиться, конечно въ различныхъ категоріяхъ.

И такъ, здёсь дёло идетъ вовсе не о естественныхъ группахъ, основанных на чертах сходства, которыя можно было бы принять за основаніе. Аристотель не ставить себ'є цілью научить читателей узнавать различныя породы животныхъ. Его книга скорве сравнительная анатомія и физіологія, чёмъ воологія; онъ отмёчаеть только подраздѣленія, неизбѣжныя при его сравненіяхъ. Онъ говорить отдёльно о животныхъ, имбющихъ кровь, и техъ, которыя ея не имъютъ, и разбиваеть эти двъ главныя группы на второстепенныя, замёчательно естественныя, изъ которыхъ многія уже имъли названія въ обыденномъ языкв. Эти второстепенныя группы онъ называетъ «большими родами» (γένη μέγιστα τῶν ζώων), сюда принадлежать птицы, рыбы, раковины, моллюски (наши головоногія), а также насікомыя. Для этихъ посліднихъ Аристотель изобръв даже новое слово сутора, что онъ вообще дълаетъ очень ръдко. Обыкновенно, онъ употребляетъ выраженія обыденной рѣчи и, когда не находится соотвѣтствующаго для опреділяемой группы слова, онъ только ограничивается сожалініемъ по этому поводу. Такимъ образомъ онъ отмінаеть отсутствіе общаго названія для молюсковъ, имінощихъ раковину, которыхъ онъ обозначаетъ составнымъ словомъ черепокожія и для лангустъ, крабовъ и раковъ, соединенныхъ имъ въ одну группу, которой онъ даетъ также составное названіе мязкораковинныя. Впрочемъ, эта недостаточность обыкновеннаго языка, видимо, его затрудняеть. Онъ совершенно ясно представляеть себъ и выдъляетъ «большой родъ» млекопитающихъ, но современники отстають отъ него въ зоологическихъ познанияхь и смѣшиваютъ млекопитающихъ съ другими четвероногими, напримфръ, ящерицами. Слово «четвероногія» не можетъ быть названіемъ естественной группы, потому что есть четвероногія живородящія и яйцеродящія; указавъ такую неточность, Аристотель все же оставляеть это названіе, не замінивь его другимь. Овь замьчаеть также, что живородящія четвероногія дыятся на естественныя группы, но констатируеть, что ни одна изъ нихъ не получила названія, за исключеніемъ группы «λофорроц», соотвытствующей нашимъ однокопытнымъ, характеризующимся пучкомъ волосъ на концѣ хвоста,

Какъ кажется, недостатокъ словъ послужилъ Аристотелю глав нымъ препятствіемъ къ ясному опредёленію вида въ томъ смыслѣ, какъ мы понимаемъ его теперь, и къ установленію правильной системы зоологическихъ подраздёленій. Дёйствительно, въ обыкповенномъ языкѣ есть только два слова для обозначенія различныхъ степеней сходства: είδος, что значитъ форма, видъ и γένος,

которое переводять словомъ родъ. Роды заключають вообще повольно большое количество видовъ, есть роды больше и очень больщіе, но виды, заключающіеся въ этихъ родахъ. будучи полраздълены на виды низшаго порядка, становятся, въ свою очередь, родами. Впрочемъ, въ томъ случав, когда Аристотель разсматриваеть видь абсюлютно безь отношенія къдругой, болье обширной группъ, онъ всегда обозначаетъ его словомъ «γένος». Можно себъ представить, какую путаницу въ нфсколько сложномъ нагроможденіи подразділеній, по существу различныхъ, должно было произвести постоянное употребление двухъ словъ, смыслъ которыхъ ивнялся, смотря по тому, съ какой точки зрвнія разсматривалась каждая группа. Несмотря, однако, на то, что Аристотель не могъ ясно опреділить понятіе о видъ и обозначить его постояннымъ именемъ, онъ отметилъ существенный признакъ вида, признакъ, который и въ настоящее время можеть служить критеріемъ и заключается въ способности къ размножению. Опредвливъ родъ однокопытных (дофорог), онъ относить туда лошадь, осла, мула м лошака, и прибавляеть: «Присоедините къ нимъ сирійскихъ полуословъ, которые носять это название только на основании нъкотораго сходства съ ослами, на самомъ же дъл представляютъ отдільный видь, такъ какъ могуть размножаться \*). Съ другой стороны, извёстно также, что Аристотель считаль животными одного вида только тёхъ, которые произопил отъ однихъ родителей. И такъ, видъ былъ опредвленъ на основаніи способности животныхъ размножаться такъ же, какъ мы опредёляемъ его въ ваше время. Къ несчастью, Аристотель не извлекъ всей пользы, которую могъ бы извлечь изъ такого, очевидно, върнаго возарвнія. По всей въроятности, его смутили ложные разсказы о нравахъ экзотическихъ животныхъ. Онъ допускаетъ, напр., что въ Ливіи виды животныхъ способны болье варіировать, чыть въ Греціи, и прибавляеть: «Въ Ливіи, гді никогда не идеть дождь, животныя встръчаются небольшими группами въ мъстахъ, гдъ есть вода. Тамъ самцы спариваются съ самками другихъ видовъ, и эти новыя сомейства становятся родоначальниками новыхъ видовъ, осли развица въ роств не была слишкомъ значительна у этихъ двухъ ведивидуумовь, и время беременности не слишкомъ отличается по продолжительности у этихъ двухъ видовъ». Дальше онъ върить преданію, производящему индъйскую собаку отъ собаки и тигра. Когда дело идеть о животныхъ отдаленыхъ странъ, склонность

<sup>\*)</sup> Полуоскы въ смысл'в помъси осла съ лошадью не способны размножаться. Перес.

въритъ чудеснему, очевидно, затемняетъ въ умѣ Аристотеля идею вида, явившуюся результатомъ ежедневныхъ наблюденій. Что же удивительнаго въ томъ, что жнзнь идетъ не такъ, какъ въ Греціи, въ этой Ливіи, имѣющей репутацію страны, «которая постоянно производитъ новыхъ чудовищъ». Когда въ Греціи происходитъ нѣчто подобное чудесамъ, совершающимся въ другихъ частяхъ земного пиара, Аристотель просто говоритъ, что ихъ принято считать предсказаніями какихъ-либо выдающихся событій.

Познанія Аристотеля о способахъ размноженія животныхъ слишкомъ неполны, чтобы нозволить ему какое-либо обобщение по отношенію къ виду. Несмотря на точныя наблюденія, во всемъ. что касается низшихъ животныхъ, ему не удается встать выше возэржній своего времени. Такъ, напримъръ, онъ знасть о существованіи яицъ у бабочекъ, вшей, мухъ, о яйцевыхъ капсюляхъ багрянокъ и между тъмъ признаетъ эти яйца не способными превращаться въ животныхъ. Черепокожія, анемоны, губки родятся изъ полусгнившихъ веществъ, образующихъ дно моря, и бываютъ различны, смотря по свойству этого дна; оабочки родятся отъ гусеницъ. а эти последнія происходять изъ зеленыхъ листьевъ вълесу. Въ экскрементахъ животныхъ и въ другой средъ зарождаются черви. которые превращаются въ насъкомыхъ. Не удивительно ли, что, несмотря на правильныя наблюденія надъ превращеніемъ насткомыхъ, ихъ спариваніемъ и кладкой яицъ, Аристотель не сділаль върныхъ выводовъ и что такой терпъливый наблюдатель могъ еще сомнъваться относительно истиннаго происхожденія гусениць, которыя представляють только молодых в особей или личинок в такъ хорошо извъстныхъ ему животныхъ? Аристотель предполагалъ также, что животныя, обыкновенно, происходящія изъ яидъ, могуть самопроизвольно зарождаться въ тинъ нъкоторыхъ болоть.

Эти идеи находятся въ полномъ согласіи съ ученіемъ о непрерывности, которую бол'є или мен'є признавали философы вс'єхъ временъ и которую Аристостотель разсматриваетъ, какъ основной законъ.

«Въ природѣ, — говоритъ онъ (кн. VIII) — переходъ отъ предметовъ неодушевленныхъ къ животнымъ совершается мало-по малу такимъ незамѣтнымъ образомъ, что невозможно провести границы между этими двумя классами. За предметами неодушевленными слѣдуютъ растенія, которыя отличаются другъ отъ друга неравнымъ количествомъ жизни. Въ сравненіи съ неорганическими тѣлами растенія кажутся одаренными жизнью, но они кажутся безжизненными въ сравненіи съ животными. Переходъ отъ растеній къ животнымъ нельзя назвать внезапнымъ и рѣзкимъ; въ

морѣ находятся существа, относительно которыхъ можно сомевваться, животныя это или растенія. Они прикрѣплены къ другимъ тѣламъ и многія изъ нихъ, будучи оторваны, погибаютъ. Пинны \*), черенки и многія другія черепокожія, асцидіи, анемоны и особенно губки упомянуты въ числѣ этихъ существъ съ двойственной природой—животныхъ по нѣкоторымъ признакамъ, растеній по неподвижности.

Изученіе животныхъ, представляющихъ нѣчто среднее между водными и наземными, приводитъ Аристотеля къ вопросу: чѣмъ, въ сущности, эти животныя отличаются другъ отъ друга? Это даетъ ему поводъ къ философскимъ разсужденіямъ, которыя возбуждають удивленіе и у современныхъ зоологовъ. Животныя водныя ищутъ своей стихіи по разнымъ причинамъ; существуютъ такія, которыя могутъ дышатъ только въ этой средѣ, такія, которыя дышатъ свободнымъ воздухомъ, но находятъ пищу только въ водѣ и, наконецъ, такія, которымъ нужна вода для того, чтобы дышать, но которыя выходятъ на землю искатъ пищи.

Аристотель думаеть, что наземныя животныя могли сдёлаться водными или обратно, и онъ приписываеть эти измёненія въ образ'є жизни какимъ-нибудь случайностямъ, происшедшимъ во время зародышеваго развитія этихъ существъ. Изв'єстные натуралисты нашего времени также допускали, что случайныя уродства могутъ обусловить новообразованіе видовъ. Судя по этимъ возэр'ёніямъ, Аристотеля можно было-бы считать трансформистомъ, но вопросъ о трансформизм'ё, очевидно, не могъ возникнуть въ ту эпоху, когда еще и не думали о томъ, существують ли виды.

Разсматривая животныхъ со всёхъ точекъ зрёнія, которыя указаль ему его въ высшей степени философскій умъ, Аристотель попутно высказываеть еще нёсколько важныхъ идей, однако, онъ не дёлаеть всёхъ своихъ выводовъ, которыя возможно было сдёлать; когда наши познанія о животныхъ стали общирнёс. Жюль Жоффруа находить въ идеяхъ Аристотеля какъ бы предвидёніе закона раздоленія физіологическаго труда, разработаннаго только въ 1827 году Мильнъ-Эдвардсомъ. Въ IV книгѣ «Части только въ 1827 году Мильнъ-Эдвардсомъ. Въ IV книгѣ «Части только въ 1827 году Мильнъ-Эдвардсомъ. Въ IV книгѣ «Части только въ 1827 году Мильнъ-Эдвардсомъ. Объ и ничто не мёшаеть этому, природа употребляеть два особыхъ органа для двухъ различныхъ функцій; но, когда это невозможно, она унотребляеть одно и то же орудіе для нёсколькихъ цёлей; все же лучше, чтобы одинъ и тоть же органь не выполняль нё-

<sup>\*)</sup> Пинны—двустворчатые или пластинчатожаберные моллюски, принаддежащіе въ семейству ракушинковыхъ—(Mytilidae). *Иерее*.

сколькихъ функцій». Съ другой стороны, борьба за существованіе, которую ведуть многія животныя, не осталась незаміченной Аристотелемъ. «Животныя, — говорить онъ въ книгъ IX, — ведуть войну другъ съ другомъ, когда живуть въ однихъ и техъ же местахъ и питаются одинаковой пищей. Если пищи нътъ въ достаточномъ количествъ, они дерутся изъ за нея между собою, хотя бы принадлежали къ одному виду». Тъмъ не менъе, Аристотель не допускаль, что результатомъ этой борьбы можеть явиться истребленіе одной или нівсколькихъ живущихъ формъ. Наоборотъ, какъ всь философы древности, онъ быль проникнуть идеей, что міръ неизмъняемъ и что природа обладаетъ богатствами, дълающими невозможнымъ истребление одного изъ ея творений. Впрочемъ, не всв животныя ведуть борьбу между собою, существують и такія, которыя живуть дружно. Та книга, гдф великій философъ описываеть нравы существъ, которыхъ онъ изучалъ, одна изъ самыхъ блестящихъ книгъ его «Исторіи животныхъ». Онъ является здёсь терпёливымъ наблюдателемъ такъ же, какъ раньше, быль искуснымъ анатомомъ.

Резюмируя общирный трудъ, о которомъ мы сейчасъ говорили въ общихъ чертахъ, мы могли бы съ полной справедливостью назвать его философіей зоологіи. Аристотель собраль въ немъ факты только для того, чтобы на основаніи ихъ вывести законы, и его проницательный умъ въ высшей степени удачно распознаетъ общія отношенія. Нікоторыя изъ этихъ обобщеній окончательно вошли въ науку въ той формулировкъ, какую далъ имъ Аристотель, другія указаны только вскользь; но что, быть можеть, всего удивительнье, это то, что Аристотель сразу поняль различныя точки эрвнія, съ которыхъ можно и должно изучать царство животныхъ. Сравнительная анатомія, физіологія, эмбріологія, нравы животныхъ, ихъ географическое распространеніе, отношевія, существующія между ними — все это составляеть для него предметь изученія и его изследованія представляють богатейшій вкладъ, какой когда-либо быль сдёлань въ сокровищницу человъческихъ знаній!

#### LIABA III.

#### Римскій періодъ.

Дукрецій: образованіе первыхъ организмовъ, борьба за существованіе.—Плиній: чудесныя свойства животныхъ; природа и способъ образованія морскихъ чудовищъ; анатомическія понятія.—Эліенъ.—Оппіанъ.—Галенъ: прогрессъ въ области анатоміи; соотношеніе между внѣшней формою животныхъ, ихъ организацією и ихъ нравами.

Казалось бы, что послѣ Аристотеля наука, поставленная имъ на правильный путь, должна была быстро пойти впередъ. Же лательно было бы видъть, что появленіе великаго человька вызвало дивный расцвыть въ ея области. Къ несчастью, политическія смуты, войны и непріятельскія вторженія пом'вшали продолжать на востокъ начатое имъ дъло. Аристотеля забыли и, по странной ироніи судьбы, когда снова обратились къ его произведеніямъ, это не послужнаю поводомъ къ возрожденію наукъ, какъ можно было бы ожидать, а наобороть, создало препятствіе къ прогрессу. Гигантскій трудъ Аристотеля внушаеть такое уваженіе, что предъ нимъ преклонялись, часто не стараясь даже понять его. Мевнія великаго учителя становятся для потомства догнатами, спорять о буквальномъ смыслё каждой изъ его фразъ, но когда возникаетъ затруднение, забываютъ великій примфръ, преподанный имъ самимъ, и не обращаются за разръщениемъ спорнаго вопроса къ природъ. Она одна могла бы положить предълъ безконечнымъ спорамъ, вызываемымъ различными неясными пунктами, дававшими въ средніе віка обильную пищу сходастическимъ разсужденіямъ. Въ эту пору Аристотель является чёмъ-то въ родё языческаго Моисея, слова котораго непреложны, подобно словамъ Священнаго писанія. Нужно было энергичное усиліе, чтобы наука снова пошла своимъ путемъ свободно и независимо.

Римъ могъ бы въ концѣ древняго періода играть роль Греціи и передать Западу отголосокъ блестящихъ филисофскихъ изысканій, произведенныхъ въ этой исключительной странѣ; но Римъ слишкомъ жилъ жизнью форума, былъ слишкомъ занятъ своими завоеваніями и расширеніемъ своихъ границъ, чтобы его философы могли найти свободное время для наблюденій природы. Между тѣмъ, среди нихъ было нѣсколько личностей, обладавшихъ удивительно проницательнымъ умомъ. Таковъ, напримѣръ, Лукрецій. Его дивная поэма полна пророчествъ, неожиданно подтвержденныхъ современной наукой. Для Лукреція земля—мать всѣхъ живыхъ существъ. Какъ всѣ организмы, она имѣла періодъ плодородія, когда произвела большую часть животныхъ и растеній.

Теперь она мало-по-малу приближается къ періоду относительнаго безплодія. «Сначала земля оділа ходим свіжими нарядоми, состоявшимъ только изъ травъ, а поля и зеленъющіе дуга запестръли цевтами. Потомъ между различными породами деревьевъ началось состязаніе. Кажлое перево стремилось полнять выше въ воздухъ свои вътви. Такъ же, какъ члены тъла четвероногихъ и птицъ вначалъ покрываются пушкомъ и мягкой шерстью, такъ и молодая земля сначала покрылась травами и кустарниками: позже она создала различными пропессами безчисленное множество смертныхъ существъ, потому что животныя не могли упасть съ неба и растенія выйти изъ бездны морской. Оставимъ же землі имя матери, котораго она вполнъ заслуживаетъ, такъ какъ все произощио изъ нъпръ ея. И теперь еще много живыхъ существъ образуются въ зема при солъйствии дождей и солнечной теплоты!.. Въ первые въка многія породы животныхъ непремънно должны были исчезнуть, такъ какъ не были въ состояніи размножаться и занять прочное мъсто въ природъ. Поэтому все, что мы видимъ вокругъ себя, упально отъ разрушения только благодаря хитрости, силъ или ловкости, полученнымъ отъ рожденія. Многія подезныя намъ животныя прододжають существовать только подъ нашей охранси: свиръпая порода львовъ и другіе виды дикихъ животныхъ защищены силой, лисица-хитростью, олень-быстротой бъга. Наши върные стражи-собаки, всъ породы выючныхъ животныхъ, доставляющія намъ шерсть стала и рогатый скоть были поручены покровительству людей! Но зачёмъ было бы намъ оказывать покровительство безполезнымъ животнымъ, которыхъ природа не одарила качествами, необходимыми для того, чтобы вести независимое существование. По волу рока, существа эти представляли добычу своихъ враговъ до тъхъ поръ, пока окончательно не исчезли съ лица земли. Не представляетъ ли этоть отрывокъ блестяще изложенное учение о борьбъ за существование, о вымираніи видовъ, недостаточно одаренныхъ, и объ естественномь подборь, который является следствиемь всего этого. Лукрецій в риль въ естественное твореніе живых существь: онъ думаль, что простейшія явились первыми, что всё несовершенныя должны были исчезнуть, что новыя существа появлялись безпрерывно. Не удивительно ли, что онъ остановился на этомъ пути и не подумаль произвести изъ простейшихъ видовъ первыхъ временъ болъе сложные, послъдовавшие за ними? Но поэтъ не зналъ истинной природы ископаемыхъ; онъ не представлялъ себъ ясно дъятельности этого фактора разрушенія—борьбы за существованіе; онъ думалъ, что результаты этой дъятельности должны были обнаружиться быстро и выразиться, главнымъ образомъ, въ истребленіи чудовищъ, произведенныхъ землею при чрезмѣрномъ плодородіи во времена ея юности,—чудовищъ, почти тотчасъ же исчезнувшихъ, чудовищъ, которыхъ земля не могла уже произвести въ наши дни.

Хотя онъ и употребляеть для обозначенія серіи видовъ термины, выражающіе непрерывный рядъ существъ, каковы, напримѣръ, слова corda и saecla, но ему совсѣмъ не кажется необходимымъ существованіе какого бы то ни было промежуточнаго звена между общей матерых и ея первыми дѣтьми. Вообще, нынѣ существующія формы онъ считаетъ постоянными и, въ противуположность Аристотелю, не предвидитъ ихъ способности варіировать. Лукрецій не вдается, впрочемъ, въ фактическія подробности. Совершенно иначе

поступаеть Плиній, котораго обыкновенно считають величайшимъ натуралистомъ древности послѣ Аристотеля. Первые философы всѣми силами старались создать систему, объясняющую все живущее. Пользуясь выраженіемъ, которое Бюффонъ примѣнялъ къ самому себѣ, мы можемъ сказать, что Аристотель собиралъ факты для того, чтобы дѣлать изъ нихъ выводы, а Плиній ограничивался только собираніемъ ихъ. Онъ беретъ факты изъ всевозможныхъ источниковъ, за исключеніемъ развѣ самой природы, и даетъ, такимъ



Плиній Старшій.

образомъ, общирную компиляцію, гдѣ всѣ басни миеологическаго періода и его времени почти безъ всякой критики перемѣшаны съ вѣрными наблюденіями его предшественниковъ. Мысль, что животныя состоятъ въ самой тѣсной связи съ тайными силами природы, встрѣчается на каждой страницѣ его «Естественной Исторіи». Животныя знаютъ, по мнѣнію Плинія, массу медикаментовъ, умѣютъ наблюдать небо, предсказываютъ вѣтры, дожди, бури и всевозможныя обстоятельства; когда дому угрожаетъ разрушеніе, крысы уходятъ изъ него, и пауки падаютъ на полъ со своей паутиною. Птицы предвѣщаютъ мельчайшія событія человѣческой жизни, лисица для фракійцевъ превосходный совѣтникъ, гіена—истинный волшебникъ, мясо медвѣдя продолжаетъ расти и послѣ варки; существуютъ лошади, которыя могутъ быть оплодотворены вѣтромъ. Послѣднее обстоятельство ни-

сколько не удивительно для Плинія, такъ какъ онъ предполагаетъ. что всевозможные заролыши палають съ неба: въ этомъ онъ видить объяснение и того, что въ морт находится пища для исподинскихъ морскихъ животныхъ и удивительныхъ чудовищъ. Зародыши накопляются въ его безднахъ и дають обильную шищу обитателямъ его водъ; перемѣшиваясь между собою различными способами, бозъ всякаго порядка, эти зародыши производять существа, которыя имфють сходство съ животными или съ неодушевленными предметами, находящимися на земль, или представляють самыя странныя сочетанія, такъ, наприм., ничтожные по разм'їрамъ морскіе коньки обладають головой, похожей на лошадиную. На ряду съ этимъ страннымъ ученіемъ высказываются очень върныя замьчанія. Многіе авторы не признавали у рыбъ способности дышать, такъ какъ у нихъ нътъ дегкихъ. «Не скрываю.-говоритъ, между отр умотоп, жінани отого аткадава утом он на потому что нъкоторыя животныя по воль природы могуть имъть, вмъсто легкихъ, другіе органы дыханія, подобно тому, какъ у многихъ животныхъ особая жидкость заміняеть кровь. Для кого же, впрочемъ, покажется удивительнымъ, что вдыхаемый воздухъ проникаетъ въ воду, когда часто приходится видъть, что онъ выходить изъ воды». Не одив рыбы изъ числа морскихъ животныхъ останавливають вниманіе Плинія; онь описываеть также спрутовъ и различныхъ моллюсокъ, подтверждаетъ комменсализмъ ракушекъ и крабовъ, уже отмъченный Аристотелемъ, и ставитъ себъ вопросъ, не обладають ли морскія крапивы или медузы и губки свойствами растеній и животныхъ вмість. Менье проницательный, чамъ Аристотель, Плиній относить кита къ рыбамъ и летучихъ мышей къ птидамъ, обнаруживая такимъ образомъ, что его поражаетъ не столько сходство и различіе въ строеніи тыла животныхъ, сколько аналогія и различіе въ ихъ образъ жизни.

Насъкомыя, описанныя Плиніемъ, довольно многочисленны, причемъ пчеламъ отводится почетное мъсто. Дальше слъдуютъ осы, шмели, пауки, скорпіоны, жуки, или жесткокрылыя Аристотеля, саранча, муравьи и среди всъхъ этихъ суставчатыхъ животныхъ гекконы, принадлежащія къ рептиліямъ. Конечно, Плиній допускаетъ самопроизвольное зарожденіе многихъ изъ этихъ животныхъ: капли росы, сгущаясь на капустныхъ листахъ въ капельку, величиною съ просяное зерно, производятъ гусеницу, которая дълается куколкой и затъмъ бабочкой; моль родится изъ пыли, мухи, пиралисы \*) рождаются изъ огня.

<sup>\*)</sup> Мелкія бабочки.

Обычай приносить жертвы съ тімъ, чтобы по внутренностямъ животныхъ дълать предсказанія, даль римлянамъ довольно точныя познанія объ организаціи животныхъ. Плиній посвящаеть значительную часть своей «Исторіи животних», описанію главнъйшихъ внутренностей и указываеть въ то же время на ихъ отправленія. О некоторыхъ вещахъ въ области физіологіи онъ даетъ довольно точныя понятія, но они перем'єшаны съ множествомъ басенъ. По поводу предсказаній по внутренностямъ онъ говорить, что существують птицы съ двумя сердцами и совершенно безъ сердца, что у крысъ число долей печени варіируеть, но всегда равно числу лунныхъ дней. Во всемъ, что не васается внутренностей, анатомическія познанія его крайне скудны; вены, артеріи, нервы, сухожилія хотя въ общемъ и различаются, но ихъпостоянно смѣшивають, и Плиній ничего не знасть объ ихъ функціяхь: птицы, по его мевнію, не имвють ни вень, ни артерій, ногти представляютъ окончанія нервовъ etc.

Несмотря на всё эти неточности, встрёчающіяся въ его трудахъ, Плиній—единственный римскій писатель, которому можно до н'єкоторой степени дать названіе натуралиста. Эліенъ еще въ большей мёрії, чіємъ онъ, является простымъ компиляторомъ. Если въ произведеніяхъ Оппіана и можно найти указанія на то, что римляне обладали н'єкоторыми интересными св'єдёніями о нравахъ животныхъ, то названіе этихъ трудовъ: «Купедетіка» и «Halieutika» \*), достаточно говорять о пёли, съ которой они были написаны.

Въ періодъ, предшествовавшій окончательному паденію римской имперіи, выдёляется единственная крупная личность—Галенъ (131— 200 по Р. Х.). Галенъ по преимуществу врачъ, но онъ обнаруживаеть замічательный философскій умь; онь даеть настоящую программу научнаго образованія и осуществляеть ее, написавъ цёлую серію трактатовь, которые ведуть постепенно отъ искусства говорить къ искусству разсуждать и, наконецъ, врачевать. Онъ усиленно рекомендуеть тисно связывать наблюденія съ разсужденіемъ, давая самъ примъръ неустаннаго, добросовъстнаго наблюденія. Не имъя возможности вскрывать трупы людей, онъ занимается изученіемъ обезьянъ, а именно, безхвостой мартышки. Онъ указываеть своимъ ученикамъ средство, не подвергаясь преследованіямъ закона, изучать скелеть, которому онъ первый даеть это названіе. Онъ совътуетъ дълать розыски въ старыхъ, разрушенныхъ гробницахъ, въ долинахъ, гдъ можно найти засохшіе трупы разбойниковъ и, наконепъ, бхать въ Александрію, гдф дозволено пользо-

<sup>\*)</sup> Kynegetika-трактать объ охоть, Halientika-о рыбной ловль. Перев.

ваться скелетами для научныхъ пълей. Онъ преплагаетъ послъловательно изучать кости, мускулы, артеріи, вены, нервы и, наконепъ, внутренности. Ему первому мы обязаны установленіемъ различія между сухожиліями и нервами, указаніемъ на то, что всінервы исходять изъ головного или спинного мозга: онъ первый опредълиль ихъ функціи непосредственнымъ опытомъ. Въ сушествованіи нервовь объ видить характерное отличіе животныхъ отъ растеній; онъ знастъ, что артеріи и вены заключаютъ кровь, лаеть объ отправленіи органовь такія свёлёнія, которыя составляють несомнънный прогрессь въ области анатоміи. Необходимость изучать различныхъ животныхъ въ силу того, что метолическое разствение человтнескихъ труповъ было невозможно, приволить его къ интереснымъ сравненіямъ, онъ констатируеть даже у всёхъ изучаемыхъ имъ существъ замёчательное однообразіе въ строенія. «То, что мы скажемъ здісь, - говорить онъ по поводу органовъ питанія, -- покажется нев'проятнымъ, но когда вы изучите предметь, вы не будете больше сомнівалься въ справелливости монхъ словъ. Вы будете удивлены тъмъ, какъ ясно локазываетъ строеніе этихъ частей, что единый художникъ сотвориль вськъ животныхъ, что, кромъ того, онъ желалъ, чтобы всь органы соотвътствовали ихъ назначенію». Такимъ образомъ, и Галенъ видитъ единство въ разнообразіи. Внолив естественно, что 1 аленъсторонникъ ученія о конечныхъ причинахъ, но изъ подифченнаго отношенія между органомъ и его функцією онъ сл'адаль выволь. что существуетъ также отношение между вибшней формой и внутрешней организаціей, между нравами животныхъ и ихъ строеніемъ. «Части тъла, выполняющія сходную функцію и имъющія одинаковую виблинюю форму, должны представлять одинаковое внутреннее строеніе; равнымъ образомъ, животныя, совершающія одинаковые поступки и имфющія одинаковую вифшность, доджны обладать одинаковою организацією. Въ самомъ дёлё, природа дала каждому животному тыло, соотвътствующее его душевнымъ способностямъ; поэтому каждое животное съ самаго рожденія пользуется своими органами такъ хорошо, точно оно было научено этому раньше. Я никогда не вскрываль мелкихъ животныхъ: муравьевъ, комаровъ. блохъ, но миъ приходилось работать надъ ласками и крысами, которыя влачать брюхо по земль, надъ змыями, которыя ползають, и, кром' того, надъ большимъ количествомъ видовъ птицъ и рыбъ. Такимъ образомъ, я пришелъ къ убъжденію, что ихъ создаль одинъ высшій умъ и что тыла ихъ находятся въ соотвътствіи съ ихъ правами. Путемъ подобнаго изученія достигается возможность угадать внутреннее строеніе наблюдаемаго вы

# подъигомъ.

# POMAHB

изъ жизни болгаръ наканунъ освобожденія.

### ИВАНА ВАЗОВА.

переводъ съ болгарскаго.

<u>~ •^•^ @₩₩₩₩₩₩</u>

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43). 1896.

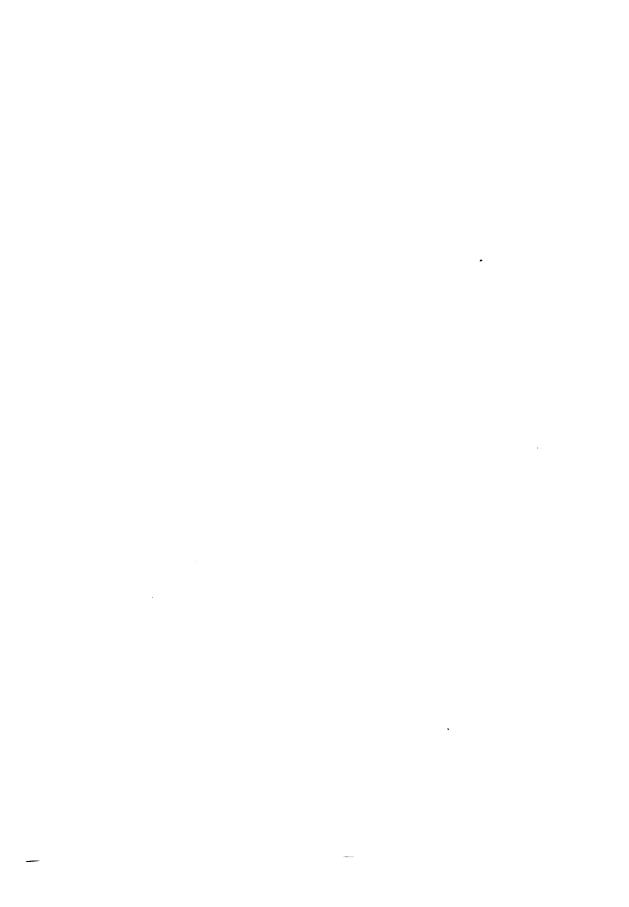

## ПРЕДИСЛОВІЕ ПЕРЕВОДЧИКА.

Иванъ Вазовъ, популярнъйшій современный болгарскій поэтъ и белзетристъ, родился въ 1850 г., въ с. Сопотъ, въ Тракіи, у подножья Старой-Планины (Старой-Горы). Первоначальное свое образование Вазовъ получилъ въ мъстномъ училищъ, а затъмъ въ Колоферћ, у учителя Ботя, отда Христо Ботева-другого любимаго болгарскаго поэта, погибшаго въ Балканахъ, при столкновеніи съ турками. По окончаніи Колоферскаго училища, Вазовъ перешелъ въ Филиппопольскую гимназію, которой и закончилась формальная сторона его образованія. Въ то время болгарская литература состояла изъ ийсколькихъ учебниковъ и политическихъ брошюръ, не имъвшихъ никакого литературнаго достоинства. Какъ всь остальные болгары, выдвинувшиеся въ новой Болгаріи, Вазогы быть принужденть черпать свои познанія и вырабатывать міросозерпаніе по чужимъ источникамъ. Онъ засіль за изученіе русскаго и французскаго языковъ. Ознакомившись съ европейской литературой, въ особенности съ русской, Вазовъ печатаетъ свои первые поэтические опыты сначала въ журналъ «Читалище», затымъ въ «Періодическомъ Списаніи». Ло 24-хъ літного возраста Вазовъ скитается съ мъста на мъсто, тщетно ища себъ работы по душть. Въ 1875 г. онъ принимаетъ дъятельное участие въ приготовленіяхъ къ возстанію 1876 г., и, послів несчастнаго исхода этого возстанія (которое и составляєть сюжеть предлагаемаго читателямъ романа «Подъ игомъ»), Вазовъ долженъ быль эмигрировать въ Румынію, чтобы спастись отъ пресыбдованій турецкихъ властей. Въ Бухарестъ онъ сталъ однимъ изъ зденовъ тамошняго революціоннаго комитета. Три последующих в бурных въ Болгарін года виділи полное развитіе таланта Вазова: тогда были обнародованы его первые три сборника стихотвореній—«Знамя и гусли», «Тоска Болгаріи» и «Избавленіе», вдохновенные страстнымъ патріотизмомъ. Въ «Избавленіи» Вазовъ воспъваетъ Царя-Освободителя и подвиги русскаго войска.

Онъ вернулся въ Болгарію въ 1878 г., но нашелъ Сопотъ раззореннымъ и отда погибшимъ отъ руки башибузуковъ. Впечатлівніе ужаса, произведенное на него видомъ окровавленной родины, отразилось въ посліднихъ главахъ «Подъ Игомъ». Въ этомъ же году Вазовъ поступилъ на государственную службу, а въ 1880 г. его избираютъ въ депутаты въ восточно румелійское пародное собраніе. Поселившись въ Филиппополів, Вазовъ ревностно при-

нимается за литературную дѣятельность. Онъ печатаетъ цѣлый рядъ повѣстей, разсказовъ, поэмъ, и редактируетъ журналъ.

Послъ переворота 9 августа (изгнанія Александра Баттенбергскаго), Вазовъ снога вынужденъ былъ эмигрировать, сначала въ Константинополь, затъмъ въ Одессу. Здъсь онъ и написалъ свой романъ «Подъ игомъ». Черезъ два года онъ вернулся въ Болгарію и теперь состоитъ редакторомъ чисто-литературнаго журнала «Денница». Романъ «Подъ игомъ» переведенъ на англійскій языкъ, и, какъ намъ извъстно, въ настоящее время подготовляется изданіе его на нъмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Относительно романа «Подъ игомъ», изображающаго эпоху кануна освобожденія Болгаріи, мы зам'єтимъ только, что это первый и единственный опыть оригинальнаго изображенія болгарской жизни.

Скажемъ еще нъсколько словъ о дьяковъ Левскомъ, имя котораго такъ часто упоминается въ романъ.

Левскій является личностью, имівшей наибольшее вліяніе на ходъ болгарской революціи. До 1870 г., когда Левскій біжаль изъ монастыря, революціонныя силы и энергія Болгаріи затрачивались совершенно безплодно. Наибол ве отважныя и мятежныя болгары, хайдутины (гайдуки), собирались въ дружины («четы»). уходили въ горы и оттуда нападали на турокъ, грабили ихъ и убивали, пока, въ свою очередь, не были избиваемы турепкими войсками и жителями. Дъяконъ Левскій поняль, что такая безсистемная борьба ничего, кром' постояннаго истребленія лучшихъ болгарскихъ силъ, дать не можетъ; онъ понялъ, что только возстание всего народа можетъ уничтожить ненавистное иго, и принялся съ необыкновенной энергіей подготовлять это возстаніе. Болгарія была разділена на нісколько округовь, и въ каждый округъ поехало по одному и по несколько революціонеровъ. носившихъ названіе «апостоловъ». Поселившись въ своемъ округъ. апостолъ агитировалъ возстаніе, устраиваль въ каждомъ сель и городъ революціонные комитеты, заготовлялось оружіе, молодежь обучалась стрельбъ, формировались революціонныя войска. Левскій быль поймань турецкими властями и казнень въ 1873 г. Но посять него апостолы еще ревностите подготовляли возстаніе. Ихъ центральный комитеть находился въ Румыніи, въ Бухаресть. Между апостолами того времени выдавался Стамбуловъ, ставшій впоследствіи фактическимъ властелиномъ Болгаріи.

Отдѣльныя возстанія, вспыхивавшія до 1876 г., кончались неудачно; но героическая борьба «апостоловъ» и безчеловѣчная репрессія турокъ, слѣдовавшая за каждой попыткой возстанія, привлекли вниманіе Европы и вызвали вмѣшательство Россіи, освободившее Болгарію,

#### Гость.

Въ прохладный майскій вечеръ чорбаджи \*) Марко, съ непокрытой головой, въ халатъ, сидълъ со своими домочадцами за ужиномъ во дворъ.

Хозяйскій ужинъ, по обывновенію, выль накрыть подъ большой вьющейся виноградною лозою, между быстрымъ холоднымъ ручейкомъ, который, какъ ласточка, и днемъ и ночью напъвалъ свою веселую пъсенку, и высокимъ, вътвистымъ, въчно зеленымъ буковымъ деревомъ, темнъющимъ подаб каменнаго забора. На одной изъ вътовъ сирени, привътливо наклонявшей кисти своихъ душистыхъ цвътовъ надъ головами членовъ семейства хаджи \*\*) Марка, быль подвъшень фонарь, освъщавшій всьхь домочадцевъ.

Цълый рой дътей, большихъ и маамхъ, кипівль за столомъ по объ стороны Марка, его старой матери и жены; вооруженныя ножами и вилками, дъти мгновенно опустошали всъ подаваемыя блюда.

Отецъ время отъ времени бросалъ добродушные взгляды на запыхавшихся, острозубыхъ тружениковъ, съ несоврушимыми жерновами, улыбался и весело приговариваль: «Вшьте, дътки, ла повыростайте! Пена, налей-ка еще чашу». И служанка шла въ ручейву, въ которомъ стыло доброе «руйно вино», наливала и опять приносила глубокую фарфоровую чашу, полную до краевъ. Бай \*) Марко подносилъ ее дътямъ, благодушно приговаривая:

— Пейте же, шельмецы!

И чаша обходила кругомъ стола. Глаза у детей после этого разгорались, щеки рабли, они съ наслажденіемъ пгванентро губы. Марко обращался къ женъ, которая хмурила неодобрительно брови, и строго говорилъ ей:

-- Пусть ньють при мив, чтобъ не привыкли набрасываться на вино; я не хочу, чтобъ изъ нихъ, когда выростуть, вышли пьяницы!

Марко имълъ свой практическій взглядъ на воспитаніе. Человъкъ старозавътный, малообразованный, онъ природнымъ здравымъ смысломъ отлично понималь человъческую натуру и зналь, что запретный плодъ всегда болъе сладовъ и обаятеленъ. Поэтому, чтобъ удержать детей отъ наклонности къ воровству, онъ часто довъряль имъ ключи оть своего сундука съ деньгами.

— Гочо! сходи, отомкии пихтовый сундукъ и принеси мив оттуда кошелекъ съ мелочью, — приказывалъ онъ сыну: или:-Возьии-ка, сынокъ, ключь, отсчитай мнв 20 червонцевъ

<sup>\*) «</sup>Чорбаджи» — состоятельный, богатый человѣкъ.

Всѣхъ, побывавшихъ на повлоненін гробу Господню или Авонскимъ «Заджійна» (женщина).

<sup>\*) «</sup>Бай», «бате», «бае», «баго»—старсвятынямъ, вовутъ на Востокъ «хаджей», | шій брать, всегда употребляется въ обращеніи младшаго къ старшимъ.

и не забудь дать мећ, когда я вернусь.—И уходилъ самъ на цѣлый день изъ дому.

Вопреки обычаю большинства отцовъ того времени, заставлявшихъ своихъ дътей стоять, пока взрослые объдаютъ, чтобы пріучить ихъ такимъ образомъ къ почтительности къ старшимъ, Марко своихъ дътей всегда сажалъ съ собою за столъ. Отъ этого правила онъ не отступалъ и при гостяхъ.

— Пусть учатся приличному обхожденію, — объясняль онъ, — чтобы не были такими диварями, какъ Анко Распопче.

Анко Располче сгоралъ со стыда, какъ только сталкивался съ человъкомъ въ черныхъ, суконныхъ брюкахъ.

Марко, въчно занятый торговыми дёлами, только за столомъ и видёлъ своихъ домочадцевъ, собранныхъ воедино, а потому только тутъ и занимался воспитаніемъ на свой, довольно оригинальный, манеръ.

- Димитрій, не наваливайся передъ бабушкой на столъ, не будь такимъ фармазономъ.
- Илья, не держи ножъ, какъ мясникъ, не коли, а ръжь хлъбъ по человъчески.
- Гочо! Опять разстегнулся, какъ ахіевскій турокъ °). Да не забывай снимать фесъ, когда садишься за столъ. У тебя волосы отросли, какъ у тутраканца, сходи къ Гинкъ, остригись, да по казачьи!
- Аврамъ! Ты встаешь изъ-за стола, не перекрестившись. Протестантъ! Но это только, когда Марко бывалъ въ хорошемъ расположеніи духв, за столомъ велись подобнаго рода бесъды; если же онъ былъ чъмъннобудь разстроенъ, объдъ проходилъ въ глубокомъ молчаніи.

Глубоко набожный и благочестивый, Марко употребляль иного стараній,

чтобъ вдохнуть и дътямъ редигіозное чувство. Всякій вечеръ старшіе члены семьи были обязаны присутствовать при чтевіи вечернихъ модитвъ перель домашнимь кіотомъ. Настанеть воскресенье, праздникъ, --- всв до единаго должны быди идти въ цербовь. Это быль законь непреложный, его нарушеніе вызывало бурныя сцены. Какъто, въ одинъ изъ великихъ постовъ. онъ вельль Киру идти исповъдываться, такъ какъ на другой день онъ долженъ быль пріобщиться. Киръ вернулся изъ перкви полозрительно скоро: онъ даже и не понюхалъ священ-HURA.

- Исповъдывался? недовърчиво спросилъ отецъ.
- Исповъдывался, отвътилъ
- У какого попа?
   Виръ смутился, однако, самоувъренно отвътилъ:
- У попа Ени,—и совралъ, потому что попъ Еня былъ еще молодой попъ и не исповъдывалъ (въ Болгарін молодые священники не исповъдуютъ).

Марко сразу догадался, что тоть вреть, съ гнѣвомъ вскочиль, схватиль сына за ухо и выволокъ его такимъ образомъ на улицу. Потомъ дошелъ съ нимъ до самой церкви, гдѣ и передалъ его исповъднику, попу Ставри, со словами: «Отче духовниче, исповъдуйте этого осла!» И, съвъ въ сторонъ на скамейку, ждалъ до самаго конца исповъди.

Еще строже относился Марко къ
твиъ, которые бросали учиться. Самъ
ничему не учившись, онъ любилъ
ученыхъ и ученіе. Онъ былъ одинъ
изъ того множества народолюбцевъ,
страстныхъ ревнителей неваго умственнаго движенія, стараніями которыхъ въ самое короткое время вся
Болгарія была усвяна училищами.
Марко имълъ смутное понятіе о благахъ, которыя могли бы принести
знанія народу, состоящему изъ земле-

<sup>\*)</sup> Ахієво—деревня воза'в города Кардово.

дъльцевъ, ремесленниковъ и торговцевъ. Онъ съгрустью замъчаль, какъ мало жизнь заботилась о тъхъ, которые кончали училища, какъ не давала имъ ни занятій, ни хлеба. Но онъ чувствовалъ, понималъ сердцемъ, что въ ученіи сокрыта какая-то невъдомая таинственная сила, которая рано или поздно перевернетъ весь міръ. Онъ въриль въ науку, какъ върилъ въ Бога, безъ разсужденій. Поэтому и старался всегда быть ей полезнымъ, насколько позволяли ему силы. У него было одно честолюбіе: оп эмишикиру жа жамынарбым отыбы печители. И его всегда избирали, такъ какъ онъ пользовался всеобщимъ довъріемъ и почетомъ. На этой скромной общественной должности Марво не щадилъ ни трудовъ, ни времени и всегда избъгалъ всякихъ другихъ, часто сопряженныхъ съ властью и выгодами, должностей, въ особенности, въ конакъ \*).

Богда убрали столъ, Марко всталъ. Это быль человькь льть пятидесяти, высокаго, даже исполинскаго роста, немного согнувшійся, но все еще стройный. Румяное его лицо, загорълое и загрубълое отъ солнца и вътровъ въ частыхъ путешествіяхъ по полямъ и ярмаркамъ, было серьезно, почти холодно, даже когда онъ улыбался. Густыя, нависшія надъ стрыми глазами, брови еще болъе усиливали строгость выраженія лица. Но неуловимое добродушіе, искренность и честность, разлитыя во всёхъ его чертахъ, дълали ихъ крайне симпатичными, и вызывали къ нему невольное уваженіе.

Марко присълъ на покрытый краснымъ можнатымъ коврикомъ диванчикъ, прятавшійся между кулрявыхъ буксовъ, и закурилъ трубку. Домочадцы свободно расположились на дру-

гомъ коврѣ, подлѣ шумящаго ручейка. Служанка принесла кофе.

Въ описываемый вечеръ Марко быль въ отличномъ расположени духа. Онъ съ любопытствомъ следилъ за играми своихъ наъвшихся враснощекихъ ребятъ, оглашавшихъ воздухъ звонкимъ смъхомъ. Всякую минуту дъти образовывали живописную группу, откуда съ шумомъ вырывались громкіе крики, сердитые возгласы, сдавленное хихиканье: они походили на стаю итичекъ, разыгравшихся въ въткахъ дерева. Но эта невинно-веватоб спеници оннопотом води квло воинственный характеръ: руки заработали живъе, кое-кто пустилъ въ ходь кулави, послышались угрожающіе врики... и вокругь поднялся невообразимый шумъ и ганъ: концертъ птичекъ превратился въ сраженіе. Побъдители и побъжденные, — всъ бросились къ отцу, кто съ жалобой, кто съ оправданіемъ. Одинъ выставляль защитникомъ бабушку; другой указываль на мать, какъ на прокурора. Теперь Марко изъ безпристрастнаго зрителя долженъ превратиться въ судью. Судья, по праву и по обязанности, является вершителемъ судебъ. Но онъ, вопреви судебнымъ обычаямъ, не хочетъ слушать ни обвиненій, ни оправданій, а прямо объявляетъ приговоръ: одного погладилъ по головъ, другого потянулъ за ухо, а самыхъ маленькихъ, т. е. обиженныхъ, расцъловалъ, и все успокоилось.

Но теперь самый маленькій изъ всёхъ, все время спокойно спавшій на рукахъ бабушки Иваницы, разбуженный всеобщимъ гамомъ, расплакался

 Спи, бабяно дитятко, спи, а то прійдуть турки и тебя унесуть, — говорила бабушка, укачивая ребенка на своихъ коліняхъ.

Марко поморщился.

— Будеть тебъ, мать, пугать его турками, — сказаль онъ, — еще съ дътства страхъ заполнить всю его душу.

<sup>\*)</sup> Конавъ-полиція и вийсті съ тімъ общинное управленіе, въ которомъ состояли на жалованьи выборные изъ болгаръ совітники.

- Эхъ, я знаю! отвъчала старая Иваница. И насъ все турками пугали... Страшилище и есть, порази ихъ Богъ. Миъ уже подъ восемьдесять лътъ, а умру съ открытыми на то же глазами: не дождаться избавленія.
- Бабушка, когда я выросту, и братъ Василь, и братъ Георгій, мы возьмемъ нашу саблю и переколемъ всъхъ турокъ! вескликнулъ Петарго.
- Оставьте хоть одного въ живыхъ, бабины!
- Что Асвнь?—спросилъ Марко у выходившей изъ комнаты жены.
- Жаръ прошелъ, спитъ теперь, — отвътила она.
- И зачёмъ ему было глядёть на такія дёла? безпокойно проговорила бабушка; теперь вотъ и захворалъ.

Марко опять поморщился, но ничего не возразиль. Нужно замътить, что сегодня Асънь захвораль, неожиданно увидавъ изъ оконъ училища, въ церковномъ дворъ, обезглавленнаго ребенка Генча Бокдулева, найденнаго въ полъ, недалеко отъ города.

Марко поспъшилъ перемънить разговоръ и весело обратился къ дътямъ:

- Смирно теперь, послушайте-ка, что разскажеть вамъ старшій брать, а потомъ всѣ вмѣстѣ споете пѣсенку. Василь! А ну-ка растолкуй намъ, что вамъ сегодня преподавалъ учитель?
  - Урокъ по всеобщей исторіи.
- Хорошо, разскажи намъ изъ исторіи. О чемъ же?
- О войнъ за наслъдство на испанскій престолъ.
- О шпаньодахъ? оставь ихъ, они не касаются нашего дъла; скажи что-нибудь о Россіи.
- О чемъ же? спросилъ Василь.
   Ну, напримъръ, объ Иванъ
   Грозномъ, о Бонапартъ, какъ онъ
   сжегъ Москву в...

Марко не кончилъ своей фразы. Что-то ввалилось во дворъ, съ навъса

забора съ шумомъ скатились черепицы. Вспугнутыя куры и цыплята раскудахтались и разлетвлись по всему двору. Служанка, сбиравшая у забора вывъщенное бълье, закричала отчаяннымъ голосомъ:

--- Разбойники! разбойники!

На дворъ поднялась страшная суматоха. Въ одинъ мигъ дътей какъ не бывало; женщины также спрятались, а Марко, отличавшійся храбростью и рашимостью, бросивь быстрый, пытливый взглядь во мракъ, откуда донесся шумъ, исчезъ въ ближайшую дверь и чрезъ мгновеніе выскочиль изъ другой, съ пистолетами въ рукахъ. Его поступокъ, въ равной мъръ и ръшительный, и неблагоразумный, свершился такъ быстро, что Марковицъ не осталось даже времени, догадаться задержать мужа. Когда онъ быль уже на дворъ, послышался прерывающійся отчаянный вопль, сливавшійся съ грознымъ рычаніемъ собаки, которая отъ страху уперлась въ ствну и не двигалась съ мъста

Дъйствительно, кто-то притаился въ темнотъ между курятникомъ и конюшней, но мракъ былъ до того непроницаемъ, что ничего нельзя было разобрать. Для Марка же, быстро перешедшаго изъ свъта въ ночную темень, мракъ былъ еще непроницаемъе.

Безъ шуму, на цыпочкахъ вошелъ онъ въ конюшню, погладилъ коня, чтобы успокоить его, и выглянулъ сввозь рёшетву конюшеннаго окна. Глазъ его нёсколько свыкся съ темнотой и ему померещилось, будто въ углу, возлё самаго окошка, было что-то длинное, какъ человъческая фигура, и совершенно неподвижное.

Марко поднялъ цистолетъ, прицѣлился и страшно кривнулъ:

— Давраниа! \*)

<sup>\*)</sup> По турецки: не сопротивляйся.

Онъ ждалъ одну секенду, съ пальцемъ у собачки.

- Бай Марко-прошенталь голось.
- Кто здъсь?—спросняъ Марко по болгарски.
- Бай Марко... не бойтесь... я вашъ! И неизвъстный сталъ у окошка.

Марко ясно различиль его тънь.

- Кто ты? спросилъ онъ недовърчиво, медленно опуская пистолеть.
- Иванъ, дъда Манала Кралича сынъ, изъ Видина.
- Я не могу тебя зайсь распознать... Какъ ты попаль сюда?
- Я вамъ все разскажу послъ, бай Марко, отвътилъ гость, понижая голосъ.
  - Я тебя не вижу... Откуда идеть?
- Я разскажу, бай Марко... Издалека!..
  - Откуда издалека?
- -- Изъ большого далека, бай Марко,-еще тише проговорилъ гость.
  - Откуда?
- Изъ Діарбевира \*), прошепталь онъ.

Это слово какъ молнія освътило все въ памяти Марка. Онъ вспомниль, что у дъда Манала былъ сынъ въ тюрьмъ, въ Діарбекиръ. Дъдъ Маналь былъ его старинный пріятель, оказавшій ему не мало услугь ло торговль.

Быстро выйдя изъ конюшни, Марко подошелъ въ темнотъ къ своему ночному гостю, схватилъ его за руку и повёлъ черезъ конюшню на съновалъ.

- Иванъ, ты-ли это? взводнованно шепталъ Марко, я тебя помню вотъ какимъ маленькимъ... ты переночуещь сегодня тутъ, а завтра посмотримъ.
- Спасибо, бай Марко... вромъ васъ никого здъсь не знаю, — говорилъ Краличъ.

- Есть туть о чемь толковать! У твоего отца нъть большаго пріятеля, чъмъ я. Ты здъсь въ своемъ домъ. Вядълъ тебя кто-нибудь?
- Нътъ, къжется, никого не было на улитъ, когда я втодилъ.
- Входилъ? Развъ такъ, сыновъ, входитъ? Черезъ крышу, на ура! Ну, не бъда! Сынъ дъда Манала мой дорогой гость всегда, а тъмъ болъе, когда онъ идетъ изъ такого далекаго мъста. Не голоденъ-ли, Иванчо?
- Благодарю васъ, бай Марко,
   нътъ.
- Не говори, ты долженъ перекусить. Я пойду, успокою домашнихъ, и потомъ вернусь... тогда поговоримъ. А, сохрани тебя Богъ, какихъ бъдъ и чуть не надълалъ! — и Марко осторожно спустилъ курокъ пистолета.
- Прости, бай Марко, я учиниль порядочную глупость.
- --- Подожди, сейчасъ вернусь. И Марко вышелъ, заперевъ за собою дверь конюшни.

Онъ засталъ жену и старуху мать полумертвыми отъ страха: какъ только онъ удидъли его здоровымъ и невредимымъ, объ вскрикнули, схватили его за руки, какъ будто боясь, что онъ опять уйдеть, опять оставить ихъ однъхъ.

Марко притворился спокойнымъ и успълъ провести ихъ: онъ ихъ увърилъ, что во дворъ нътъ ничего подоврительнаго, что, въроятно, какаянибудь кошка или собака толкнула черепицу, а глупая Пена подняла суматоху.

 Только растревожили всю улицу, —сказаль онъ, пряча пистолеть, въ кабуры, висъвшія на стънъ.

Домашніе усповонинсь. Бабушка врикнула служанка

- Ей, Пена, чтобъ тебв пусто было, перепугала всёхъ на смерть! Скоръе выводи дътей и поставь ихъ на камень \*). Знаешь?
- \*) Народная примёта, пёкарство отъ перепугу.

<sup>\*)</sup> Городокъ въ Малой Азіи, мъсто ссыдки и заточенія турецкихъ государственныхъ преступниковъ изъ болгаръ.

Но туть послышался громкій стукь въ ворота. Марко вышелъ во дворъ.

- --- Кто стучить?---спросиль онъ.
- Чорбаджи, отвори! крикнули | ему по турецки.
- Онбаши!.. <sup>2</sup>) безпокойно прошепталъ Марко. - Надо его спрятать въ другое мъсто!-И не обращая болъе вниманія на новый, успленный стукъ, побъжаль въ конюшню.
- Иванъ!--крикнуль онъ въ съновалъ

Никто не отвътиль. -

- Заснулъ. Иванчо—позвалъ онъ громче. Никто не отозвался. -- Ахъ, должно быть, убъжаль, сердечный!--Марко только сейчась замътиль, что дверь въ конюшню была отворена.
- Что станется теперь съ парнемъ?

На всякій случай онъ окликнуль его еще нъсколько разъ; не получивъ никакого отвъта, Марко вернулся къ воротамъ, въ которыя ломились съ такою силою, что, казалось, они готовы были разлетъться.

И.

#### Буря.

рота, не помня и не зная какъ, Иванъ Краличъ выбъжалъ изъ сарая, съ силой перебросился черезъ заборъ и свадился на удицу. Нѣсколько мгновеній онъ лежаль оглушенный.

Придя въ себя, онъ внимательно осмотрълся, но кромъ непроницаемой тьмы, ничего не увидълъ.

Черныя грозовыя тучи застлали все небо; вечернюю прохладу смънилъ холодный вътеръ, жалобно завывавшій въ пустынной улиць. Краличъ двинулся по первому же переулку, бывшему на его пути, держась заборовь и спотыкаясь въ лужахъ. Всв ворота, калитки и окна были наглухо затворены. Ни малъйшаго свъта въ щелкахъ, ни признака жизни. Городокъ замеръ еще далеко до полуночи, какъ и всѣ провинціальные городки. Краличъ, думая выйти куда-нибудь на окраину, тель все по одному направленію довольно долго. Вдругъ онъ вздрогнулъ, и, неподвижно, какъ вкопанный, вытянулся подъ навъсомъ далеко высту пившей крыши. Невдалекъ отъ себя онъ замътилъ нъсколько темныхъ фигуръ. Онъ прижался къ ствив и

При первыхъ же ударахъ въ во- притаилъ дыханіе. Рычаніе, потомъ бѣшеный лай заставили его отскочить отъ ствиы: онъ разбудиль дворовую собаку, спавшую по ту сторону забора. Это движение и лай собаки выдали Кралича: ночной дозоръ двинулся впередъ, послышался звонъ оружія, и турецкое «стой» огласило спящую улицу. Въ минуты неизбъжныхъ опасностей разсудокъ коварно оставляеть человъка, и только одинъ слъпой инстинктъ самосохраненія вамъщаеть всв его духовныя силы. Тогда у него, такъ сказать, нъть головы; остаются только руки для сопротивленія и ноги для бъга. Достаточно было Краличу повернуть обратно, чтобъ мракъ тотчасъ же воздвигъ между нимъ и стражей непроницаемую стъну. Но Краличъ махнулъ прямо на нихъ, вихремъ пронесся между полицейскими и очутился впереди. Всв стражники пустились за нимъ, и улица застонала отъ топота и рева. Между другими криками слышался ръзкій голосъ пандурина \*) болгарина:

<sup>2)</sup> Старшій полицейскій.

<sup>\*)</sup> Полицейскій изъ болгаръ.

лемъ!

Краличъ бъжалъ, не оборачиваясь. Раздалось несколько выстреловъ, но темнота спасла Кралича. — они его не задъли. Но, видно, нашлись болъе быстроногіе, чвив онъ: Крадичь почувствоваль, что его саватили за рукава. Онъ рванулся и, сбросивъ съ себя одежду, оставиль ее въ рукахъ своихъ гонителей. Ему вслёдъ были пущены еще два выстръла... Не дуная куда, Крадичъ все бъжалъ; у него захватывало духъ; отъ усталости ноги заплетались и подкашивались; на каждомъ шагу ему казалось, что онъ готовъ упасть. Вдругъ сверкнула ослъпительная молнія и туть только Краличь увидаль, что онъ уже въ полъ, никъмъ не преследуемый. Онъ, какъ снопъ, повалился подъ ближайшее орфховое дерево, едва дыша.

Между тъмъ, горный вътеръ все крвичалъ и свъжблъ; шумъ дереньевъ сливался съ ударами и глухими расватами далекаго грома, который все приближался, и, вдругъ, разразившись страшнымъ ударомъ надъ самою головою обглеца, глухо раскатился по безпредъльному пространству.

Короткій отдыхъ и свъжій воздухъ вернули силы Краличу; онъ увидълъ, что будетъ дождь, и сильный, поэтому быстро тронулся въ путь, высматривая какую-нибудь защиту отъ надвигающейся бури. Кругомъ плачевно шумбли деревья; высокіе вязы гнулись подъ напоромъ бурнаго вътра: травы и бурьяны глухо шурша. ли, вся природа, какъ бы встревоженная, пугливо перекликалась. Крупныя капли дождя забарабанили о сухую землю, какъ дробь. Время отъ времени ослъпительная молнія ярко освъщала гребии Балкановъ, и каждый разъ по небу раскатывался ужасающій ударъ грома, точно собиравшійся растерзать всю вселенную. Разразился ливень; вабъсившаяся вьюга

 Стой, молодецъ, стрълять бу- крутила имъ по всъмъ направленіямъ; молнія все чаще и чаще бороздила ночной мравъ и нависшія черныя облака; ея бледно-синеватый светь придаваль фантастическія очертанія деревьямъ и громадамъ горъ. Мгновенныя волшебныя картины, тотчасъ же сивнявшіяся глубокимъ мракомъ. походили на чудную фантастически страшную феерію: была какая-то ливная прелесть въ этой борьбъ стихій, въ этомъ разговоръ безконечныхъ пространствъ, въ поразительной иллюминаціи безднъ и горивонтовъ!

> Мокрый до нитки, ослишлемый молніей, оглушаемый раскатами грома, Краличъ шелъ внередъ по полямъ и рощамъ, не находя никакой защиты отъ разыгравшихся стихій.

> Но вотъ ухо Кралича уловило посреди всеобщаго шума звуки падающей съ высоты воды. Невдалекъ была мельница; вповь блеснувшая молнія освътила ся крышу, пританвшуюся среди вътвистыхъ вербъ. Краличъ пустился къ ней бъгомъ; наконецъ, онъ могъ укрыться подъ навъсомъ ся крыши. Очутившись возат стъны и нащупавъ дверь, онъ попробовалъ ее отворить; дверь подалась, и Краличь вошель въ мельницу. Внутри было глухо и темно.

> На дворъ буря утихала; дождь и вътеръ сразу прекратились, и края плывущихъ разодранныхъ облаковъ уже серебрились луннымъ свътомъ. Ночь прояснялась. Такія быстрыя атиосферическія переміны свойственны лишь маю мъсяцу.

> Не успълъ еще Краличъ порядкомъ осмотръться, какъ спаружи послышались шаги. Краличъ быстро спрятался въ тъсномъ пространствъ между амбаромъ и стъной, за кучей мъшковъ съ пшеницей.

> - Гляди, вътеръ отворилъ двери, -- послышался въ темнотъ чей-то грубый голосъ, и мельница тотчасъ же освътилась маленькой лампочкой.

Краличь, спрятанный въ своей но-

-виллем акаднау и коскирописи. Зб ка-стараго, сухощаваго селянина, и рядомъ съ нимъ девочку въ короткомъ домотканномъ сукманъ \*), босую, --- въроятно, дочку мельника. Она запирала дверь, стараясь задвинуть засовъ. Ей было 13-14 лътъ, и одъта она была еще по-дътски, но ея стройный станъ, темно-каріе съ длинными ресницами глаза, мило и наивно смотръвшіе вокругъ, говорили, что въ недалекомъ будущемъ она сформируется въ деревенскую красавицу. Какъ видно, они пришли съ какой-нибудь ближней мельницы, потому что платье на обоихъ было сухо.

Мельникъ продолжалъ:

— Хорошо саћлали, что подняли жернова, а то эта буря непремънно перепортила бы ихъ. Разсказы дъда Станча безконечны; добро еще, что никто не забрался къ намъ и не обобралъ. — Онъ оглянулся кругомъ. — Ты, Марійка, иди, ложись. И къ чему только мать послала тебя сюда? Чтобъ натерпъться изъ-за тебя страху, — закончилъ мельникъ, принимаясь заколачивать отодранную отъ коша доску, и затягивая какую-то иъсенку. Марійка, не ожидая новыхъ приглашеній, отошла въ глубь мельницы, постелила себъ и отцу, и, сдълавъ нъсколько поклоновъ, юркнула подъ одбило и тотчасъ же заснула, какъ всякая молодая, беззаботная душа.

Краличъ смотрълъ на эту простую сцену съ трепетнымъ любопытствомъ. Загрубълое, но добродушное лицо мельника внушало ему довъріе; немыслимо было, чтобы такіе честные глаза скрывали предательскую душу. Онъ уже было ръшилъ выйти къ нему и искать у него совъта и помощи, но въ это время мельникъ неожиданно прервалъ свою пъсню, выпрямился и сталъ къ чему-то прислушиваться. Въ дверь сильно постучались.

 Мельникъ! Отворяй! — крикнули снаружи по турецки.

Мельникъ быстро подошель къ двери, старательно задвинулъ засовъ и обернулся весь блъдный.

Въ дверь опыть застучали, вновь послышались крики и собачій лай.

— Охотники, — пробормоталъ мельникъ, узнавшій по лаю, что собака гончая. — Что они здёсь, проклятые, будутъ дёлать? Тугъ и Емекситъ-Пехливанъ! \*).

Емекситъ-Пехливанъ, лютый злодъй дня и ночи, въ послъднее время навелъ ужасъ на весь округъ. За двъ недъли до этого онъ заръзалъ цълое семейство Ганча Даолія въ селъ Ивановомъ. Не безъ основанія ему же приписывали обезглавленіе ребенка, привезеннаго вчера съ поля въ городъ.

Дверь трещала подъ ударами.

Мельникъ схватилъ себя за голову, очевидно не зная, какое принять ръшение и что дълать. На его лбу выступиль крупный потъ. Вдругъ, нагнувипись подъ пыльную лавочку, онъ быстро схватилъ оттуда топоръ и сталь съ нимъ у двери, которан, казалось, готова уже была поддаться все усиливавшемуся напору. Но мгновенная решимость сразу оставила мельника, какъ только онъ взглянулъ на спящую дочь. Страшное отчаяніе, безнадежность и мука изобразились на его старомъ лицъ... Отцовское чувство взяло верхъ надъ возмущенною совъстью. Онъ вспомнилъ болгарскую пословицу: «преклоненную голову и мечъ не съчетъ», и ръшилъ, виъсто сопротивленія, просить у немилостивыхъ милости. Бросивъ топоръ за амбаръ, гдъ прятался Крадичъ, старательно закутавъ Марійку, мельникъ пошелъ и отворилъ дверь.

На порогъ показалось двое вооруженныхъ турокъ съ охотничьими сумками за плечами. Одинъ изъ нихъ

<sup>\*)</sup> Родъ накидки съ рукавами.

<sup>\*)</sup> Богатырь, силачь.

держалъ на цъпочкъ гончую собаку. Стоявшій впереди, который дійствительно быль кровожадный Емексить. Пехливанъ, испытующе оглядълъ внутренность мельницы и потомъ вошелъ. Онъ быль высокаго роста, сутулый, сухощавый и безъ признаковъ расти. тельности на лицъ. Его физіономія не была такъ страшна, какъ были страшны его имя и дъла. Одни только сърые, маленькіе, безцвътные глаза вращались злобно и лукаво, какъ у обезьяны. Его товарищъ, -- совстиъ въ иномъ родъ, -- мускулистый, хромой, съ скотоподобимыть лицомъ, на которомъ были написаны жестокость и грубые животные инстинкты, -- вошелъ за Пекливаномъ, ведя собаку, и притворилъ за собою дверь.

Емекситъ сердито посмотрълъ на мельника. Оба турка сбросили съ себя свои мокрыя бурки.

— Отчего не отворялъ, мельникъ? спросилъ Емекситъ-Пехливанъ.

Мельникъ пробормоталъ какое то невнятное извяненіе, покорно кланяясь до земли и бросая безпокойные взгляды вглубь мельницы, гдё спала Марійка.

- Ты одинъ здёсь?—И Емексить обернулся.
- Одинъ, быстро отвъчалъ мельникъ, но тутъ же вспомнивъ, что ложь безполезна, прибавилъ: «и ребенокъ, спитъ тамъ».

Въ это мгновеніе Марійка раскрылась и повернулась личнкомъ въ свъту. Слабый отблескъ лампы заигралъ на ея облой, полной шейкъ. Турки жадными глазами виились въ спящую дъвочку. Мельника облилъ холодный потъ. Емекситъ повернулся къ нему съ притворно-равнодушнымъ видомъ.

- Чорбаджи, потрудись, сходи купить бутылку водки.
- Пехливанъ-ага \*), теперь полночь и въ городъ всъ кабаки заперты, — отвъчалъ мельникъ, дрожа при

одной мысли оставить Марійку одну съ этими людьми.

Хромой вибшался.

— Иди, иди, авось для нашей милости найдется гдь-нибудь открытая лавочка Мы хотимъ, чтобы ты насъ поподчивалъ тутъ—такъ завязывается дружба.

Хромой сказаль все это въ насмъшку, напередъ увъренный въ несомнънной побъдъ. Замътивъ, что мельнивъ не идетъ, онъ нахмурился, но тотчасъ же снова притворился вроткимъ и добродушно произнесъ:

— Чорбаджи, у тебя прехорошенькая дъвочка, не сглазить бы! Пусть угостить гостей... Ну, отправляйся за водкой, айда, а мы посторожимъ мельницу, — и угрожающе добавилъ: ты знаешь, вто Емексить-Пехливанъ?

Простая честная душа мельника была полна негодованія. Но въ ихъ когтяхъ, одинъ противъ двухъ вооруженныхъ злодъевъ, — вступать въ борьбу было и безумно, и безполезно. Онъ опять попробовалъ умилостивить душегубовъ мольбою.

— Агаляръ! \*) сжальтесь надъ больнымъ старикомъ. Я страшно усталъ отъ сегодняшней работы... Позвольте мить лечь спать... не срамите моихъ съдинъ!..

Но онъ говорилъ глухимъ.

- Ну, ну, челяби \*\*), грозно прикривнулъ хромой, намъ питъ хочется... уже больно ты много языкомъ мелешь! Не даромъ живешь на мельницъ... Отправляйся за водкой! И онъ толкнулъ его къ двери.
- Я въ такое время никуда не выхожу изъ мельницы, оставьте меня!—глухо сказалъ мельникъ.

Турки разомъ сбросили маску, и ихъ дикіе глаза впились въ него, какъ стрълы.

— А, невърная собака! Ты еще оскаливаемь зубы? Видимь? — крик-

<sup>\*)</sup> Ага, ефенди-господинъ. баринъ.

<sup>\*)</sup> Баре. \*\*) Сударь, господинъ.

нулъ Емекситъ, вынимая ятаганъ. Глаза его налились кровью.

- Убейте меня, но я не оставлю ребенка одного!—покорно, но ръшительно произнесъ мельникъ.
- Топалъ \*) Хасанъ, вытолкай эту собаку вонъ, чтобы не поганить мнъ ножа.

Хромой винулся къ мельнику, повалилъ на земь у самой двери, и сталъ толкать его ногами, чтобы выбросить такимъ образомъ вовъ. Но мельникъ вскочилъ на ноги и стремительно побъжалъ вглубь мельницы, крича, что есть силы.

— Милости, милости!

Шумъ разбудилъ Марійку; она, перепуганная, приподнялась. Увидавъ ножъ въ рукахъ Емексита, она пронзительно вскрикнула и бросилась къ отцу.

 О, смилуйтесь, агаляръ! — кричалъ несчастный отецъ, обнимая голову дочери.

По знаку Емексита сильный Топаль Хасанъ набросился сзади на мельника, схватиль его за объ руки и скрутиль ихъ.

— Такъ, такъ, Топалъ Хасанъ, вяжи старую мельничную крысу. Если ему нравится, пусть остается здъсь и смотритъ; такому болвану, такъ и слъдуетъ. Онъ постоитъ у насъ связанный, а когда мы подожжемъ мельницу, полюбуемся и мы.

Оба разбойника, не обращая никакого вниманія на крики нестастнаго мельника, подтолкнули его къ одному изъ столбовъ и стали прикручивать къ нему веревками.

Мельникъ, обезумѣвшій отъ ужаса, ревѣлъ о помощи, какъ раненый звѣрь; но помощи неоткуда было ждать въ этомъ пустынномъ мѣстѣ. Марійка бросилась къ двери, отворила ее, и, рыдая, стала вопить, но только звоньое эхо откликалось ей.

- Не выходи, мельничиха, сказалъ Пехливанъ Емекситъ, отводя ее къ Топалъ Хасану въ глубь мельницы.
- Помогите, люди, помогите! Нътъли кого? Марійка, помоги. сюда!—раздавался отчаянный голосъ стараго мельника, безсознательно просящаго помощи у слабаго ребенка.

Краличъ до сихъ поръ неподвижно смотрълъ на разыгрывавшуюся передъ нимъ драму; ноги его дрожали, волосы встали дыбомъ и крупныя капли пота покрыли все твло. Все, что онъ видель и испыталь въ этоть вечерь. было такъ неожиданно, необычайно и страшно, и казалось ему тяжелымъ сномъ. Визгъ пуль, раскаты громавсе еще отдавались въ его ушахъ. Мысли его путались. Сначала опъ думаль, что турки пришли слбдомъ за нимъ, и что судьба его ръшена. Убъжденіе въ полной своей безпомощности убило въ немъ всю энергію,--у него ся оставалось лишь настолько, чтобъ добровольно предаться въ руки турокъ и избавить, такимъ образомъ, мельника отъ отвътственности. Но когда онъ разобралъ. наконецъ, что ему придется быть зрителемъ чегото гораздо болъе ужаснаго, когда онъ услышалъ, что мельникъ зоветъ на помощь Марійку, бъщеный гиввъ и отчанне зажгли его кровь. Усталости, слабости, колебанія какъ не бывало. Рука машинально протянулась за топоромъ; машинально же выползъ онъ изъ своей норы, такъ же машинально пригнулся, чтобы проползти за "мѣшкомъ съ ишеницей... Выпрямившись, бледный, какъ мертвецъ, онъ шагнуль къ Емекситу. стоявшему къ нему спиной, и глубово всадиль ему топорь въ затылокъ...

Все это онъ продълалъ, какъ во снъ. Турокъ грохиулся о земь, не издавъ ни звука, ни вздоха.

Топалъ Хасанъ, увидя неожиданнаго и опаснаго врага, выпустилъ веревку, которою скручивалъ мельника,

<sup>\*)</sup> Хромой.

быстро выхватиль изъ-за пояса пистолеть и разрядиль его въ Кралича. Мельница наполнилась дымомъ, лампочка погасла, и всв очутились въ темнотъ. Тогда, среди поднаго мрака, началась бъщеная схватка. Борцы, сначала двое, потомъ трое, катались въ темнотъ съ дикими криками, рычаніемъ, тяжелыми подавленными вздохами. Отчаянный вой собаки примъщивался ко всъмъ этимъ звукамъ. Хромой Хасанъ, сильный, какъ быкъ, отчаянно сопротивлялся двумъ противникамъ; убить или быть убитымъ,--другого исхода не было для объихъ сторонъ.

Когда вновь зажгли ламиу, Топаль Хасанъ судорожно бился на полу въ предсмертной агоніи. Въ борьбъ Краличъ случайно нащупаль его ножъ и всадиль его турку въ горло по самую рукоять.

Мельникъ поднялся, выпрямился и съ удивленіемъ посмотрівль на незнакомца, свалившагося къ нему на помощь, какъ съ неба.

Передъ нимъ стоялъ высокій парень, смертельно блёдный, съ черными, глубокими, пронизывающими глазами и длинными кудрявыми, по-крытыми пылью, волосами. Рваный пиджакъ, покрытый грязью; разстетнутый жилетъ безъ пуговицъ, обнаруживавшій голое тёло, истерзанные брюки. стоптанные сапоги — все въ немъ показывало человѣка, или бъжавшаго только-что изъ тюрьмы, или имъющаго въ нее подасть. За такого счелъ его и мельникъ; но онъ посмотрѣлъ на него съ благодарностью и сказалъ растроганнымъ голосомъ.

— Господинъ! Не знаю, кто ты, и какъ ты здёсь... По пока живъ—не буду въ сидахъ отплатить тебь! Ты спасъ меня отъ смерти и еще чего-то, гораздо худшаго... Благослови и награди тебя Богъ. И весь народъ скажетъ тебъ «сполай» \*). Знаешь ди

ты, кто онъ? (онъ указаль на Емексита). Это тогь, который закалываль дътей. Теперь свъть избавился отъ этого звъря. Здравствуй же, сынъ мой!

Краличъ выслушалъ эти простодушныя искреннія слова съ полными слезъ глазами и проговорилъ, съ трудомъ переводя дыханіе:

— Не многое я сдълалъ, дъдъ! мы убили двоихъ, а подобныхъ звърей тысячи и тысячи... Ты скажи, дъдика, глъ бы намъ закопать эти тъла, — не нужно оставлять уликъ.

— Есть у меня готовая могила для этой погани, помоги только вытащить ихъ, — сказалъ старикъ.

И эти два человъка, навъки связанные теперь кровавою ночью, выволокан трупы за мельницу къ старой ямъ въ бузинникъ, бросили ихъ туда и старательно засыпали землей, чтобы не оставлять никакихъ слъдовъ.

Когда они съ кайлой и лопатой въ рукахъ подходили къ дверямъ мельницы, что-то бълое метнулось передъ нима.

- Ахъ, гончая, воскликнуль Краличъ, — она будетъ рыскать тутъ и выдастъ насъ. И онъ, прицълившись, треснулъ ее кайлой по головъ: собака, жалобно завывъ, поползла на брюхъ, подлъ самой воды. Краличъ толкнулъ ее въ животъ и она исчезла подъ водою.
- Нужно было закопать и эту собаку съ другими, - озабоченно замътилъ мельникъ.

Вернувшись, они смыли съ своего платья кровь и старательно засыпали пескомъ всъ лужи.

- О, что это у тебя течетъ? вскрикнулъ мельникъ, увидавъ, что изъ руки Крадича капала кровь.
- Ничего, укусилъ меня, проклятый, когда я схватилъ его за горло.
   Дай, я перевяжу скорбе,—говорилъ мельникъ, перевязыная рану грязнымъ платкомъ. Окончивъ пере-

вязку, онъ спросиль, глядя ему въ

<sup>\*)</sup> Греч, слово исполай-хвалите,

глаза:--Прости, сынъ мой, откуда ты илешь?

- Потоиъ скажу, дъдъ: пока скажу только, что я болгаринъ и добрый болгаринъ. Не сомнъвайся во мнъ.
- Упаси Боже! Развъ я не вижу? Ты народный человъкъ, господинъ, а за такихъ я отдамъ свою жизнь.
- Гдъ инъ теперь, дъдъ, найти платье, переодъться и переночевать?
- Пойдемъ въ монастырь, къ дьякону Викентію, онъ мнъ родня. Сколько добра онъ сдълалъ такимъ людямъ... И въ немъ течеть старинная болгарская кровь, господинъ... Пойдемъ, тамъ переночуемъ всъ. Хорошо, что никто ничего не видълъ.

Но мельникъ, дъдъ Стоянъ, оши-

бался: въ сторонъ, у ствола стараго орвка, мъсяцъ освътилъ высокую, человъческую фигуру, бывшую все время неподвижнымъ зрителемъ погребенія двухъ турокъ. Его никто не замътилъ.

Полчаса спустя мельникъ, Краличъ и Марійка, которая во время борьбы убъжала и притаилась подъближайшимъ вязомъ, испуганно всхлипывая, приближались къ старому монастырю, высовія стіны котораго, освівщенныя бледнымъ светомъ месяца, бълъли среди темныхъ тополей и оръховъ.

Следомъ за нашими спутниками шель и неизвъстный.

#### III.

#### Монастырь.

Они переръзали полянку, усъянную большими каменьями и покрытую вътвистыми столътними оръхами, и очутились передъ высокой каменной монастырской оградой. Монастырь, при таинственномъ лунномъ свътв, походилъ на готическій замокъ съ фантастически очерченными верхушками.

Нъсколько лътъ тому назадъ, монастырская ограда гордилась своей исполинской сосной, которая заслоняла мохнатой вершиной, гдт гитэдились и пъли тысячи птичекъ, древнюю, стараго стиля церковь. Но буря повалила и вырвала сосну съ корнемъ, а новый игуменъ построилъ новую церковь. Теперь новая церковь, СЪ СВОИМЪ ВЫСОКИМЪ, ВОЗДВИГНУТЫМЪ ПО новому стилю куполомъ, странно противоръчила остальнымъ строеніямъ, памятникамъ прошлаго, и портила онъ, приподымаясь на цыпочки и заобщее впечативніе, какъ лоскуть но- глядывая въ келью. вой бумаги на старомъ пергаментв.

Трое нашихъ знакомцевъ заверну- и кто-то спросилъ: ли за монастырь и очутились подлѣ адней его стъны, легчайшей для но что-нибудь?

входа и вибств съ твиъ ближайшей къ кельъ дьякона Викентія.

Нужно было вому-нибудь изъ трехъ перескочить черезъ заборъ, чтобы нередать изнутри другимъ лъстницу. Это продълалъ Краличъ, начавшій ночь штурмомъ. Скоро перебрались всв трое, подвергаясь опасности быть подстръленными воинственнымъ игуменомъ, если бы только онъ замътилъ ихъ изъ окна. Они очутились на маленькомъ заднемъ дворикъ, сообщающемся съ большимъ дворомъ черезъ запертыя на ключъ ворота. Келья дьякона, находившаяся въ нижнемъ этажь, глядьла своими окнами на этотъ дворикъ. Мельникъ подошелъ къ окошку, въ которомъ еще былъ вильнъ свътъ.

— Викентій читаеть, — сказаль

Онъ постучалъ. Окно отворилось

— Это ты, дядя Стоянъ, тебъ нуж-

— Дай-ка, дьяконе, ключь отъ вороть, потомъ разскажу. Ты одинъ? Одинъ, всъ спятъ. На, возъми. Мельникъ вернулся къ Краличу и Марійкъ и повель ихъ во внутренній дворъ, заперевъ за собою ворота,

На большомъ дворъбыло тихо: воиз изъ фонтанчиковъ лилась монотонно и усыпляюще, и шумъ ея похолиль на отпъвание покойниковъ: черные кипарисы, будто исполинскія привиденія, таинственно кивали своими верхушками; мрачный рядъ длинныхъ балконовъ, глухихъ и безжизненныхъ, видиблся кругомъ всего двора. Келья дьякона отворплась, и ночные гости вошли.

Льяконъ, еще юноша, съ выразительнымъ лицомъ, черными умными глазами и пушистой дывственной бородкой, дружески встрътиль Кралича. **Дъдъ Стоянъ наскоро и взволнован**но передалъ исторію, разыграншуюся на мельницъ, благословляя своего избавителя на каждомъ словъ.

Викентій, наконецъ, замітиль страшную бабдность и усталость на лицъ гостя и предложилъ проводить его въ другую комнату, гдв бы онъ переночеваль и отдохнуль. Гость съ радостью согласился.

Пройдя цёлый рядъ коридоровъ и лъстницъ, они, наконецъ, добрались до -вде отвижение трехъ-этажнаго зданія, гдѣ была келья, предназначенная Краличу. Шаги ихъ гулко раздавались кругомъ по дражавшимъ половицамъ, хотя они и старались ступать тихо. Келья, куда они вошли, была печальна и пуста; всю ся мебель составляли лавка съ соломен нымъ тюфякомъ да кувшинъ съ водою; это убъжнще походило болье на темницу, но Краличу теперь и не нужно выло лучшаго. Поговоривъ, немного о приключеній на мельницъ, Викентій собрался уходить.

— Вы разбиты и должны скоръс отдохнуть, --- сказаль онь, -- не стану они совершенно лишни: геройство. которое показали вы въ эту ночь. сказало мпъ все... Завтра встрътимся еще, а пока не безпокойтесь ни о чемъ: дьяконъ Викентій весь въ вашемъ распоряжения. Спокойной ночи!--- и онъ подаль руку. Краличъ схватиль ее и, не выпуская, сказалъ:

- Нътъ, вы оказали миъ гостепріпиство, ничего не зная и подвергаясь изъ за меня опасности. Надо же вамъ коть знать, кто я! Меня зовутъ Иванъ Краличъ.
- -- Иванъ Краличъ, ссыльный? когда же васъ выпустили? --- удивленно спросилъ дьяконъ.
- Выпустили?! Я бъжаль изъ Ліарбевирской врвиости...

Викентій крѣпко стиснуль ему руку:

- -- Добро пожаловать, бай Краличъ, вы теперь мит еще болте дорогой гость и брать. Болгарія нуждается въ своихъ дучшихъсынахъ. У насъ теперь много, очень много работы: тиранія турокъ нестерпима, народное негодование должно же когданибудь прорваться. Надо готовиться... Останьтесь у насъ, господинъ Краличъ, здёсь васъ никто не знастъ; буденте работать вивств, хотите?-Живо болталь восторженный дьявонокъ.
- И у меня то же намъреніе, отче Викентій.
- Завтра поговоримъ подробиње. Вы здъсь въ полной безопасности. Въ этой же кельъ я пряталь и Левскаго. Здёсь скорве можно встретить привидъніе, чъмъ людей. Спокойной ночи!--- шутливо закончилъ дьяконъ, уходя.
- Спокойной ночи, отче,—cказалъ Краличъ, запирая за нимъ дверь и принимаясь переодъваться въ принесенное дьякономъ бъльс.

Наскоро поужинавъ, онъ легъ и задуль свъчу, но долго еще вертълмучить васъ всякими разспросами, да ся на своей кровати... Тревожныя воспоминанія ночи водновали его воображение; въ умъ съ отвратительной и жестокой подробностью проходили всъ потрясающія сцены и кровавые образы. Это мучительное состояніе тянулось безконечно долгое время. Наконецъ, природа взяла свое: до крайности исчерпанныя физическія и духовныя силы поддались непреодолимой потребности сна, и онъ заснулъ. Но вдругъ онъ вздрогнулъ и опять открыль глаза: ему почудилось, что кто-то тяжело и медленно холить по балкону его кельи; послышалось будто пеніе, скорте впрочемъ, похожее на вей. Шаги приближались и странное пъніе становилось все слышиће и слышиће. Опо -тицом выниолопулс вн от окидохоп вы, то на стенанія и плачь.

Краличь подумаль, что, должно быть, звуки идуть издали, и пустота зданія передаеть ихъ искаженными. Но, ивтъ! Шаги на его балконъ слышались замъчательно явственно. Вдругъ у его окна выпрямилась темная фигура и стала смотръть внутрь комнаты. Краличь, задрожавъ, вперилъ взоры въ тънь и съ ужасомъ замътилъ, что она дълаетъ ему какіе-то странные знаки рукой, какъ будто зоветь его. Краличь не сводилъ глазъ съ окошка. Ему начало уже казаться, что таинственная фигура имъетъ очертанія убитаго Емексить Пехливана... «Мить снится», по-

-фрац и вакото эза системи. ла въ келью.

Краличъ не былъ суевъренъ, но незнакомое мъсто, это нустое, глухое зданје и могильная тишина приводили его въ невольный трепетъ, съ которымъ онъ не могъ совладать. Ему пришло на умъ шутливое замъчаніе дьякона о привидѣніяхъ, и ему стало необъяснимо страшно. Но тотчасъ же онъ устыдился. Найдя ощупью револьверъ, онъ всталъ, тихонько -кво вн скршив и сред скировто конъ. Таинственная высокая фигура ходила и пћла. Краличъ сибло приблизился въ ней. Поющій призракъ, вмъсто того, чтобы стать невидимымъ, какъ это бываеть въ сказкахъ, вдругъ испуганно завопилъ, потому что Краличъ въ своемъ новомъ чистомъ бъльъ не менъе походилъ на призракъ.

— Кто ты? — спросиль новый призракъ у стараго, схвативъ его за воротъ. Но страхъ сковалъ уста несчастнаго: онъ только крестился, безсмысленно пучиль глаза и крутиль во всѣ стороны головой, какъ помѣшанный. Краличь поняль, что онь имъеть дъло съ подобнымъ субъектомъ. и оставиль его въ покоъ.

Викентій забыль предупредить гостя о ночныхъ привычкахъ кроткаго идіота Мунча, уже нъсколько лътъ жившаго въ этомъ монастыръ. Онъ-то и быль тоть неизвъстный, который видъль думаль онь, протирая глаза, и опять закапывание труповь двухъ турокъ.

#### IY.

#### Снова въ домъ Марко.

Когда, наконецъ, Марко, убъдив- | чорбаджи?--- спросилъ, озираясь, оншись въ исчезновени Кралича, отомкнуль калигку, онъ столкнулся у по рога съ онбашісиъ и жандармами, которые осторожно одинъ за другимъ вошли во дворъ.

баши. Марко спокойно объяснияв, что ничего не случилось, а только померещилось пугливой служанкъ, которан и поднила крикъ. Онбаши удовлетворился подобнымъ объясненіемъ в — Что у васъ случилось, Марко ушелъ, радуясь въ душъ, что не натолкнулся на какую-нибудь непріятную исторію. Не успълъ еще хозяннъ запереть за полицейскимъ ворота, какъ съ улицы послышался чей-то голосъ.

— Добраго вечера, бай Марко! Лучше ли Асъню?—и у воротъ показался какой-то высовій молодецъ. — А, докторъ! Заходи, заходи выпить кофе.

Марко ввелъ гостя въ гостиную, которая сейчась же освытилась двумя стеариновыми свъчами, вставленными въ ярко вычищенные броизовые подсвъчники. Это была небольшая, но весеная и уютная комната; ствны, полъ и два находящіеся въ ней ливана были сплошь покрыты коврами. согласно тогдашнему нехитрому и оригинальному вкусу, и до днесь царящему въ нъкоторыхъ далекихъ провинціальныхъ городахъ. У одной стъны стояла жельзная печка. Противъ печки помъщался кіотъ съ горъвшею передъ нимъ лампадкой, подлъ кіота еще иконы и авонскія лубочныя изображенія, благочестивый подаровъ паломниковъ. Надъ кіотомъ были воткнуты букеть изъ васильковъ и вътка вербы, приносившіе дому, по завъренію старивовъ, здоровье и Божье благословеніе. Стъна противъ оконъ играла роль картинной галлереи. На ней висъин шесть литографированныхъ, въ волоченыхъ рамкахъ картинъ, привезенныхъ изъ Румыніи. На одной былъ изображенъ домашній быть нёмпевъ: другой — султанъ Абдулъ-Меджидъ со всей своей свитой. Всв остальныя представляли эпизоды изъ крымской войны: бой при Альмъ, бой при Евпаторіи, снятіе осады съ Силистрін въ 1852 г. Эта картина носила румынскую подпись «Rasboial Silistrice» (бой при Силистріи), а какая-то мудрая голова перевела и подписала внизу по-болгарски: «разбой при Силистріи». Самая крайняя картина представляла русскихъ полководцевъ этой войны.

Такъ какъ попъ Ставри объяснялъ это твиъ, что бомбы англичанъ оторвали имъ ноги, то баба Иваница звала ихъ мучениками. --- «Вто трогалъ опять мучениковъ?» — сердито обращалась она къ дътямъ. Надъ самой картиной мучениковъ висъли большіе стънные часы съ маятникомъ, цъпи и гири которыхъ доставали до самыхъ подушевъ дивана. Эти часы уже давнымъ-давно отслужили свою службу, и походили на живую развалину, но Марко поддерживаль ихъ жизнь съ большимъ стараніемъ и искусствомъ: онъ ихъ самъ разнималь, чистиль перышкомъ, обмакнутымъ въ деревянное масло, сохраняль ось колесиковь, обматывая нхъ нитками; и такими усиліями вдыхаль въ нихъ душу еще на нъкоторое время, пова часы опять не станутъ. Марко въ насмъшку зваль ихъ: «мой чахоточный», но и онь, и домашніе до того привывли къ этому больному, что какъ только его пульсъ, сиръчь маятникъ, останавливался, въ домъ становилось пусто и глухо. Когда Марко брался за цепи, чтобы поднять гири, этоть умирающій испускаль изъ своей больной груди такое громкое и сердитое хрипъніе, что перепуганная на смерть кошка стремглавъ мчалась изъ комнаты. Двъ семейныхъ фотографіи на этой же ствнъ дополняли совровищницу картинной галлереи, которую древніе часы дълали еще и музеемъ. Вокругъ стънъ шли еще полки съ фарфоровыми блюдами — обязательное украшение всяваго дома, считающагося почетнымъ. а въ углахъ стояли трехъ-угольныя полочки съ горшками пвътовъ. Такъ была украшена гостиная чорбаджія Mapko.

листріи), а какая-то мудрая голова перевела и подписала внизу по-болгарски: «разбой при Силистріи». Саная крайняя картина представляла русских полководцевъ этой войны, ищомъ, быль нрава легкомысленнаго изображенныхъ только до колънъ.

Онъ вогда то служилъ фельдшеромъ въ одномъ изъ турецкихъ таборовъ на Черногорской границъ, хорошо усвоиль турецвій языкь и турецкія привычки, братался съ онбашіемъ за стаканомъ водки, ночью же стрълялъ въ трубу камина, чтобъ напугать его, и для своего удовольствія дрессироваль молодую медвъдицу. Чорбаджін, довърявшіе больше лъкарю греку, косились на Соколова, но молодежь его очень любила за открытый, веселый характеръ и восторженный патріотизиъ: онъ всегда бывалъ первый на пріятельских попойках и въ революціонныхъ конспираціяхъ, - этимъ двумъ вещамъ довторъ посвящалъ все свое время. Соколовъ не окончиль никакого медицинского факультета, но молодежь, желая вознести его выше лъкаря грека, величала его докторомъ, а опъ не считалъ нужнымъ протестовать противъ такой влеветы. Что же касается собственно лъченія больныхъ, Соколовъ предоставляль его больше двумъ своимъ върнымъ помощникамъ: здоровому климату Балканъ и натуръ паціента. По этой причинъ онъ ръдко прибъгалъ къ фармакопев, въ латинскихъ терминахъ которой онъ плохо оріентировался, и вся его аптека помъ. щалась на маленькой полочкв. Не мудрено, что онъ очень скоро въ конецъ подръзалъ своего соперника грека.

Соколовъ былъ домашнимъ врачемъ Марко и теперь пришелъ навъстить больного Асъня.

- Скажи, бай Марко, проговориль докторь, спокойно усаживаясь на одинь изъ диванчиковъ, нашель ли тебя давеча какой-то молодой парень?
  - Какой?
- Странный какой-то, очень плохо одётый, но съ интеллигентнымъ лицомъ, насколько и могъ замѣтити. Спрашивалъ, гдъ вашъ ломъ?
  - --- Гдъ ты его видълъ? Нивто ко

мить не приходиль, — отвътиль бай Марко съ видимымъ смущеніемъ, которое, однако, осталось для гостя незамъченнымъ. Докторъ спокойно продолжалъ:

- Вь самые сумерки, около розоваго салика хаджи Павлова логоняеть и сибволер йодолом от-йояви внем въжливо спрашиваетъ: «не можете ли мић, господинъ, указать, гдъ домъ Марка Иванова? Мнъ его нужно, а я, говорить, здъсь впервые». Я случайно шель въ туже сторону и предложилъ ему идти со мной. Дорогой поглядъль я на него... онъ, бъдияга, быль почти голый! Тонкій оборваный пиджачекъ, а самъ отощавшів, слабый, еле на ногахъ держится... а время было студеное. Я не смълъ спросить, откуда онъ и почему въ такомъ видъ, но мнъ стало тяжело и жаль несчастнаго... Посмотрълъ я на свое старое пальто. -куда ни шло, думаю себъ.--Не будете на меня сердиться, сударь, если я вамъ дамъ свое платье? -- «Благодарю», говорить и взяль. Такъ мы дошли до вашего дома и тутъ я его оставиль. Воть я и хотьль спросить васъ, кто это былъ?
- Я же вамъ сказалъ, что ко мет никто не приходилъ.
- Странно, право, странно,—задумчиво протянуль докторь. Не этоть ли человъкъ, бай Марко, разбойникъ, карабкавшійся на вашу крышу?—пошутиль онъ.—Впрочемъ, нъть! Такихъ людей можно узнать по физіономіи, немыслимо, чтобы этоть юноша быль разбойникъ.

Разговоръ принималъ непріятный оборотъ, и Марко, чтобъ перемънить его, обратился къ Соколову:

- Читали, докторъ, газеты? Какъ идетъ Герцеговинское возстаніе?
- На ладонъ дышеть, бай Марко. Этоть геройскій народъ надвлаль чудесь, но что онъ можеть противь такой силы?
  - Господи! Горсть людей, а своль-

во времени держится. Гдв же думать намъ о чемъ-либо подобномъ?

- А развъ мы пытались? Насъ впятеро больше герцеговинцевъ, а мы еще и не пробовали показать свои силы.
- О такихъ вещахъ, докторъ, даже не занкайся: герцеговинцы одно, а мы—другое; мы находимся въ самомъ чревъ адовомъ—только шевельнись, и насъ переколютъ, какъ овецъ. Ни откуда не жди помощи.
- А я спрашиваю: пытались мы?—
  повториль свое докторь. Чёмъ
  более мы смиренствуемъ и покоряемся безмолвно, тёмъ болье насъ
  бьютъ. Что имъ сделало бедное Ганчово дитя, которое вчера нашли
  обезглавленнымъ? Насъ заковываютъ,
  когда мы подумаемъ только о протесте, а Емекситъ-Пехливанамъ дозволено злодействоватъ безнаказанно
  среди бела дня. Это ли правда?
  Можетъ ли эту муку вытерпёть и
  бездушный? И у решета есть сердце,
  говорятъ люди.

Вошла баба Иваница.

— Знаете ли вы, — сказала она, — Пена передъ дождемъ слышала выстрёлы, стрёляли въ кого-то... Что это такое, Пресвятая Богородица! Опять, должно быть, погубили какуюнибудь аристіанскую душу.

Марко вздрогнулъ и весь поблъднълъ; какое-то предчувствие говорило ему, что случилось что-нябудь съ Краличемъ. Сердце у него заныло отъ скорби, которую онъ не могъ скрыть.

- Что съ вами, бай Марко? участливо спросилъ докторъ, щупая его пульсъ и глядя въ его искаженное лицо.
- Ничего, отъ бури, должно быть. Теперь пройдеть.

Когда дождь пересталь, гость сталь прощаться. Последняя новость о выстредахъ смутила его.

— Ба! Это должно быть гдв-нибудь хлопали непривязанные ставни, а служанка опять обманулась. Спокойной ночи!

۲.

#### Арестъ.

Дойдя до своего дома, докторъ постучалъ у воротъ Ему отворила старан женщина, которую овъ быстро спросилъ:

— Что дълаетъ Клеопатра?

 Спрашивала о тебѣ, — отвътила старуха, усиъхнувшись.

Пройдя длиннымъ дворомъ, докторъ вошель въ свою комнату. Это была большая, безъ обивки, со шкафами въ стънахъ и съ большимъ глубокимъ каминомъ комната. Она служила ему и гостиной, и кабинетомъ, и аптекой, и спальней. Маленькая дверь вела изъ нея въ чуланчикъ. У одной изъ стънъ, на маленькой полочкъ помъщались всъ докторскія лъкарства, а на столъ—ступка, нъсколько истер-

занныхъ медицинскихъ книгъ и револьверъ. Надъ кроватью видивлась двухстволка со всёми къ ней принадлежностями. Только двё картипы украшали комнату доктора.—портретъ черногорскаго князя и фотографія какой-то не въ мёру декольтированной артистки. Все гоборнло, что это квартира безшабашнаго холостяка: неубрано, неуютно, за то свободно.

Небрежно скинувъ верхнее платье и фесъ, докторъ подошелъ къ двери чулана и крикнулъ:

— Клеопатра, Клеопатра!

Никто не отозвался.

— Клеопатра, выйди же, голубушка!

Изъ чуланчика послышалось чье-то

ворчаніе. Докторъ пом'ястился на стулів посреди комнаты и позваль еще громче.

— Сюда, Клеопатра!

Изъ чуланчика выползъ медетарь, втрите, медетареновъ-самка. Она приблизилась въ довтору, волоча свои широкія лапы по полу и радостно рыча. Приподнявшись, она положила ему переднія лапы на колтни, широко раскрывъ пасть и показывая свои бълые и острые зубы. Она ласкалась, какъ собаченка. Докторъ съ нъжностью гладилъ ее по пушистой шерсти и давалъ ей лизать руку, которую она брала въ пасть.

Этотъ звърь, пойманный на Средней Горъ еще щенкомъ, быль подаркомъ одного охотника, у котораго докторъ вылёчиль сына отъ опасной бользни. Докторъ сильно привязался къ животному и воспитывалъ его съ необычайной заботливостью. Подъ его нъжной опекой Клеопатра преблагополучно выросла, легко усваивала уроки гимнастики и съ каждымъ днемъ все болъе и болъе привязывалась къ своему господину. Она уже умъла танцовать медвъжью польку, подавала доктору фесъ, служила ему и сторожила его комнату, какъ собака. Это были настоящія медвъжьи услуги, потому что ея присутствіе въ домъ отбивало отъ Соколова многихъ больныхъ, но онъ обращалъ на это мало вниманія. Въ разгаръ своей польки Клеонатра подымала обыкновенно ужасный ревъ, и вся удица тогда знала, что Клеопатра танцуетъ. Витств съ нею танцовалъ и веселый докторъ.

Въ этотъ вечеръ Соколовъ былъ особенно расположенъ къ деликатной Клеопатръ. Вынувъ изъ шкафа кусокъ мяса, онъ покормилъ ее съ руки.

— Тыпь, моя голубушка, голодному медвъдю не до танцевъ, говорятъ старые люди, а я хочу, чтобы ты танцовала мит сегодня, какъ настоящая принцесса.

Медвъдица поняла его слова и заревъла: готова, молъ!

Докторъ схватилъ тазъ, забарабанилъ по немъ и весело запълъ:

> Димитрова, русокудрая дъвица, Димитрова, скажи матери своей...

Клеопатра стала на заднія лапы и съ воодушевленіемъ принялась танповать и ревъть. Но вдругь она подбъжала къ окну и яростно зарычала. Довторъ догадался, что на дворъ, должно быть, чужіе. Онъ схватился за револьверъ.

— Кто тамъ? — спросилъ онъ, толкнувъ Влеопатру въ сторону.

— Докторъ, пожалуйте въ конакъ! — послышалось со двора.

— Это ты, Шерифъ-ага? За коимъ дъволомъ зовете вы меня теперь въ конакъ? Кто у васъ боленъ?

-- Запри раньше медвъдицу!

Докторъ сдълалъ Клеопатръ знакъ рукой и она ушла въ чуланъ, недовольно ворча.

- У насъ есть приказаніе отвести тебя въ конакъ, ты арестованъ!— строго произнесъ онбаши, войдя въ комнату.
- За что арестованъ? **Кт**о меня арестуетъ?
- Тамъ все узнаешь. Ай-да, идемъ! и доктора повели. Вслъдъ послышался душу раздирающій, похожій на настоящій вопль, ревъ Клеопатры...

Въ конакъ была замътна необычайная суста. Доктора привели прямо къ бею. Бей возсъдадъ на своемъ обывновенномъ мъстъ, въ углу. Рядомъ съ нимъ Киріякъ Стефчовъ и членъ совъта конака Нечо Пиреинковъ разсматривали какіе-то листки. Бей, шестидесятильтній старикъ, имъль весьма суровое лидо, но принялъ довтора въжливо и пригласилъ его състь. Докторъ быль его домашнимъ врачемъ и бей его любилъ; но у турокъ вообще была подобная тактика въ обращени съ обвиняемыми, съ цълью расположить ихъ къ чистосердечному сознанію.

Локторъ смущенно озирался кругонъ и съ удивленіемъ увидёль на диванчикъ свое пальто, подаренное имъ Крадичу. Это открытіе объяснило ему причину приключенія.

— Докторъ! Это твоя одежда? спросиль бей.

Докторъ не могъ, да и не думалъ отказываться оть такой очевидной вещи. Онъ отвътилъ утвердительно.

- А почему же она не у тебя?
- Я ее подарилъ вечеромъ какому-то бъдняку.
  - Гаѣ это?
  - Въ Хадши Шадовской улицъ.
  - -- Въ которомъ часу?
  - Около 8 ч. вечера.
- Ты знакомъ съ этимъ бъднякомъ?
- Нътъ, но миъ стало жаль его: онъ быль бось и голъ.
- Какъ вреть, несчастный! презрительно сказаль Нечо.
- Что-жъ, Нечо... кто тонетъ въ моръ, хватается и за соломенку,-шепнулъ ему сосъдъ.

И бей усыбхнулся дукаво, какъ бы поймавъ доктора на очевидной лжи. Онъ быль теперь твердо убъжденъ, что пальто было снято съ плечъ самого доктора. Въ этомъ же увъряла его и ночная стража.

— Киріакъ-ефенди, дай-ка книжки. **А** эти книжки ты узнаешь?

Докторъ увидѣлъ номеръ газеты «Независимость» и одну революціонную печатную прокламацію. Онъ отъ нихъ отказался.

- Тогда кто же тебъ ихъ сунулъ въ карманъ?
- Я вамъ говорилъ уже, что пальто я подариль; можеть быть, это листки того.

Бей опять усмъхнулся. Соколовъ увидълъ, что дъло принимаетъ для него дурной оборотъ: въ лучшемъ случать его обвинять въсношении съ бунтовщиками.

незнакомецъ! Кабы зналъ, спасъ бы нокъ.

отъ бъды и его, и себя! -- съ сожалъніемъ думаль докторъ.

— Приведите раненаго Османа, приказаль бей.

Въ комнату вошелъ раненый полицейскій съ перевязанной выще локтя

Это быль тоть самый, который сняль съ Кралича пальто, причемъ быль ранень пулей одного изъ своихъ товарищей. Османъ подошелъ прямо къ доктору.

- Этоть самый, ефендимъ! увъренно сказаль онъ.
- Съ него ты сняль платье. узнаешь его?
- Онъ самый, ефендинъ, онъ меня и раниль пудей въ Петкончевой диицъ.

Соколовъ съ изумленіемъ посмотрълъ на Османа.

- Этоть жандариь безсовъстно лжетъ! - прикнулъ опъ, всимхнувъ отъ негодованія при этой неожиданной тяжкой клеветъ.
- Османъ-ага, выйди-ка... Челеби, -- опять началь бейсь серьезнымъ видомъ, -- ты отрицаень все это?
- Все это клевета и ложь! Я никогда не ношу съ собой револьвера и въ этотъ вечеръ я вовсе не проходиль по Петванчевой улиць.

и фарфан и высики и выбраби сталъ осматривать докторскій револьверъ, взятый при ареств.

- Четыре пули есть, пятая выпущева, - многозначительно проговорикъ онбаши. Бей кивнулъ головой.
- Опять повторяю, вы ошибаетесь, --- въ этотъ вечеръ я не носилъ револьнера.
- Гав-же ты быль, челеби, часовъ въ 9, когда разыгралась вся эта исторія?

Этоть вопросъ, какъ громомъ поразилъ Соколова. Онъ сильно покраснълъ, но самоувъренно отвътилъ:

— Въ 9 часовъ я былъ у Марко -- Табъ вотъ кто быдъ вчерашній Иванова, у котораго боленъ ребе-

— Когда ты входиль къ чорбаджію Марко, было уже безъ малаго 10 часовъ, мы тогда выходили отъ него. — сказаль онбаши, который встрътилъ доктора, идущаго къ Марко.

Покторъ молчалъ, совершенно растерявшись: обстоятельства сложились противъ него и опутали его кругомъ.

--- Или лучше скажи намъ вотъ какъ: гдв ты быль съ твхъ поръ, какъ отдалъ свое пальто, до того, какъ заходилъ къ Марко Чорбаджи?хитро повернуль бей свой вопросъ. На такъ ясно поставленный вопросъ, нужно было дать такой же ясный отвътъ.

Но докторъ Соколовъ не даль его. На открытомъ его лицъ можно было прочесть сильную внутреннюю борьбу и нравственное страданіе. Его смущеніе и молчаніе были ясите всякаго сознанія. Бей видъль передь собой виноватаго и въ последній разъ спросилъ его:

- Скажи, гдъ ты быль все то время, челеби?
- Не могу сказать! тихо и ръшительно сказалъ докторъ.

Такой отвъть поразиль всвяв. Со-

Стефчову, какъ-бы говоря: «попался, «!уашувок ага, въ ловушку!»

- Говори же челеби, гдъ ты былъ въ это время?
- Не могу этого сказать никониъ образомъ... это тайна, которую моя докторская и человъческая честь не позволяетъ мив открыть .. Но сегодня вечеромъ въ Петканчевой улицъ я не былъ! — твердо и настойчиво проговорилъ докторъ.

Бей еще долго настаиваль, чтобы Соколовъ открылъ все, рисуя ему всѣ грозныя последствія такого упорнаго молчанія. Но докторъ уже смотрълъ спокойно, какъ человъкъ, сказавшій все, что имълъ сказать.

- И такъ, не скажещь ли еще чегонибудь?--закончиль бей.
  - Я все сказалъ, ефендимъ.
- Тогда, челеби, ты эту ночь будешь нашимъ гостемъ... Отведите челеби вътюрьму!---строго приказалъ

Подавленный такимъ количествомъ уликъ, которыхъ онъ былъ не въ силахъ опровергнуть, какъ онъ заявиль, --- онъ некоимъ образомъ не могъ открыть, гдъ быль въ 9 часовъ, докторъ Соколовъ понуро вышель вътникъ Нечо пронически подмигнулъ отъ бея, соправождаемый жандармами.

ΥI.

#### Письмо.

шествія лишили его душевнаго покоя. Утромъ онъ вышелъ изъ дому раньше обыкновеннаго, чтобы выпить свое кофе въ кофейнъ у Ганка. Кафеджій только-что открыль свое заведеніе и развель огонь. Марко быль его первымъ посътителемъ.

Всъ кафеджін словоохотливый народъ, и Ганко послъ нъсколькихъ обязательныхъ шуточекъ, которыя овъ отпускаль встиь, подавая кофе, поторонился сообщить бай Марко о док- | скрывать отъ него подобныя вещи.

Марко плохо спаль. Ночныя проис- торскомъ приключении въ Петканчевой удицъ, со всвии его послъдствіями, приправивъ свой разсказъ массой безсмысленныхъ и дикихъ басенъ. Все это Ганко разсказываль съ необывновеннымъ воодушевлениемъ.

Марко не могъ придти въ себя отъ удивленія; съ вечера онъ тавъ долго говорилъ съ докторомъ и ни по его лицу, ни по разговору, не замътилъ ничего особеннаго, необывновеннаго. Да, наконецъ, едва ли докторъ сталъ бы

### г. дюкудрэ.

# исторія цивилизаціи.

# СРЕДНІЕ ВЪКА.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО

А. ПОВЕНЪ.

подъ редакціей

**П. А. КОРОПЧЕВСКАГО.** 



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43). 1896. общество не въ состояни будетъ сплотиться вновь, и міръ возвратится къ эпохѣ пелазговъ. Однако, всѣ разрозненные и смѣшанные элементы приходятъ въ порядокъ, націи намѣчаются,
умы пробуждаются, наука оживаетъ; послѣ долгаго усыпленія,
человѣчество возрождается въ XV вѣкѣ, и начинаетъ разцвѣтать
новая цивилизація.

Было бы несправедливо не принимать во вниманіе продолжительную работу среднихъ віковъ, періода, столь долго подъвергавшагося порицанію. Не слідуетъ, конечно, подъвліяніемъ предразсудковъ и политическихъ страстей, отдаваться излишнему восторгу передъ нікоторымъ внішнимъ блескомъ общества, которое энергично поднялось изъ варварства и кажется намъ привлекательнымъ наивной граціей своей молодости. Въ средніе віка, какъ и во всякое переходное время, мы видимъ насилія и несправедливости на ряду съ высшими доблестями, наружный порядокъ, прикрывающій глубочайшую смуту, страшное столкновеніе идей и народовъ, волнующихся точно въ громадномъ горниль, гдії сплавляются вмість различные металлы и гдії золото смішввается съ мідью. Ність ничего труднійе, какъ прослідить исторію общества, составленнаго изъ различныхъ элементовъ во время ихъ полнаго кипінія.

Прежде всего надо сказать, какія расы явились обновить древнее населеніе Европы. Ихъ было три: расы германская и славянская, вышедшія, впрочемъ, изъ того же арійскаго корня, какъ и населенія Греціи и Рима, затімъ, раса татарская. Эта раса почти не поддается цивилизаціи (мы говоримъ почти, такъ какъ въ настоящее время не отчанваются болісе ни за одну расу). Она играла лишь разрушающую роль, давъ, однако, начало, благодаря болісе или менёе частому смёшенію съ бёлой расой, болгарамъ, туркамъ и финнамъ.

Дв'в первыя расы населили и изм'янили Европу. Долгое время славяне (сарматы, квады, венеды, летты и поляки, словаки, чехи или богемцы, сербы, моравы, русскіе, босняки, кроаты) оставались на заднемъ планъ. Но высокіе, сильные, замъчательные правильностью черть и живостью характера, подвижностью и умомъ, они должны были возвыситься и впослуждствіи образовать собою народы Восточной и даже Центральной Европы. Германцы, жившіе ближе къ Римской имперіи, съ давнихъ временъ поселившіеся между Рейномъ и Эльбой, а своею *готской* вѣтвью простиравшіеся до Урала, были наибол ве двятельными разрушителями имперін и основателями народовъ Западной Европы. Весьма важно изучить именно ихъ, такъ какъ, вопреки митей новейшихъ ученыхъ, желавшихъ связать современное общество почти исключительно съ обществомъ римскимъ, физическій типъ, языки, заковы и иден западныхъ европейцевъ не позволяютъ отрицать ихъ германскаго происхожденія.

Восхваляемыя или принижаемыя выше міры, прославляемыя Тацитомъ, противупоставлявшимъ ихъ простые правы римской испорченности, превозносимые німцами, гордящимися происхожденіемъ отъ нихъ, унижаемые сторонниками латинскихъ расъ, гер-

манцы не заслуживають ни этихъ преувеличенныхъ похвалъ, ни этого крайняго презрѣнія. Происходя отъ арійской расы, почти сходные съ галлами, предшествовавшими имъ по дорогѣ на Зашадъ, высокіе, бѣлокурые, сильные, германцы находились на первой ступени развитія общественной жизни. Будучи охотпиками и воннами, переходя съ мѣста на мѣсто небольшими отрядами, они кочевали по всему пространству страны, которую занимали. Они обработывали почву, но мѣняли мѣста обитанія послѣ жатвы и, какъ предполагають, не имѣли личной собственности, потому что считали землю принадлежащею божеству. Ихъ хижины были разбросаны, но это не удивитъ никого, кто, путеществуя по Франціи. встрѣчалъ деревни, растянутыя на протяженіи мили, съ рѣдкими домами. Германцы занимались земледѣліемъ ради необходимости и предпочитали ему войны и грабежи.

Надо-ли прибавлять, что эти народы не имъли никакой общественной и политической организаци? Тъмъ не менъе, у нихъ было чувство уваженія къ семьъ. «Германцы, —говорить Тацитъ, — почти единственные изо всъхъ варваровъ, довольствующіеся лишь одной супругой». Жена не приносила приданаго мужу, а, напротивъ, мужъ давалъ приданое своей женъ (morgengab). Тапитъ отмъчаетъ и уваженіе, какимъ германцы окружали женщину. «Они признавали въ ней, — говоритъ онъ, — нъкоторую праведность и прозорливость и не пренебрегали ни ея совътами, ни предчувствіями». Тъсно связанная съ мужемъ, жена раздъляла его труды и опасности. Во время битвы, она оставалась при повозкахъ, но, если воины отступали, женщины бросались къ нимъ на помощь, вели ихъ обратно въ сраженіе или погибали вмъстъ съ ними.

Супружеская и отеческая власть была лишь опекой. Французское гражданское законодательство приняло принципъ охраны (mundium), исходившій изъ германскихъ нравовь, державшійся на обычномъ правіз и устанавливавшій семейныя отношенія на необходимости защиты слабаго и обезпеченіи, доставляемомъ родительской привязанностью и ніжностью 1) Юноша считался совершеннолітнимъ въ иятнадцать літъ: тогда его причисляли къ воинамъ; онъ уже былъ свободенъ. Діти наслідовали имущество послів отца и ділим его поровну. Завізщаній не существовало вовсе. Дочь также, какъ и сыновья, допускалась къ разділу всякаго движимаго имущества. Она исключалась только изъ наслідованія салической земли,—выраженіе неопреділенное, относительно котораго еще не пришли къ соглашенію, но которое, повидимому, обозначало дворянскую землю, пріобрітенную завоеваніемъ.

Хотя, повидимому, у этихъ народовъ было развито чувство

<sup>1) «</sup>Кодексъ Гондебальда (501 г. послѣ Р. Х.)—первый письменный памятникъ Европы, устанавливающій, на основаніи закона, кровныя узы родства; онъ выражаєть, въ видѣ положительнаго закона, начало освобожденія человъка, провозглашая его полноправнымъ (sui juris) при совершеннольтіи; признаєтъ жену подругой мужа и обезпечиваєть за нею въ наслѣдованіи послѣ мужа права вдовы. Этотъ кодексъ сдѣлаль еще болѣе: онъ первый призналъ завонную опеку вдовы надъ своими дѣтьми, допуская, такимъ образомъ, женщину во всѣ права гражданской жизни, дополняющія ся материнскія права». Valentin Smith (De la fumille chez les Bourgondes).

равенства, письменные памятники указывають на существованіе насл'ядственной знати 1), но знатныя семьи значительно уменьшились во время вторженій 2). Тімь не меніе, мы видимь германцевь, какъ нікогда галловь, собирающихся около начальника дружины, за которымь они идуть въ битву и пережить котораго, если онъ падеть на полі битвы, считается стыдомь. Эта преданность изв'ястному лицу образуеть у германцевь горделивыхъ военныхъ кліентовь, столь отличающихся отъ мирныхъ и подобострастныхъ кліентовъ римлянъ. Военачальники облечены властью только во время битвы: на другой день они равноправны со своими воинами и разділяють съ ними добычу; они не получають ничего, кромі своей доли.

Но изъ этого не слъдуетъ, чтобы германцы никому не подчинялись. У нихъ были короли, которыхъ они выбирали, по свидътельству Тацита, изъ самыхъ знатныхъ семей. Эти короли ничего не предпринимали безъ согласія общаго народнаго собраим (mallum), шумнаго сборища, гдъ начальники и воины, построенные рядами, какъ во время сраженія, слушали предложенія главы и одобряли ихъ, ударяя копьями въ щиты; эта бурная и шумная свобода возбуждала своимъ могучимъ дыханіемъ древній міръ, усыпленный восточнымъ рабствомъ.

Совътъ или собраніе вождей судитъ также наиболью тяжкія преступленія. Въ случав менве важныхъ преступленій или проступковъ, начальники небольшихъ участковъ (раді) обходили область, разбирали діза и судили виновнаго передъ разными или подобными ему. Впрочемъ, такое правосудіе соверпіалось різдко, такъ какъ преслідовались лишь преступленія противъ общества, и только одно преступленіе — трусость — влекло за собою смертную казнь.

Что же касается покушеній противъ лицъ, частныхъ проступковъ или преступленій, то потерпѣвшая семья пользовалась правомъ мести не только относительно самого убійцы, но и всей его семьи, признававшейся участницей въ преступленіи. Послѣдствій этой мести избѣгали путемъ вознагражденія, возмѣщая деньгами нанесенный ущербъ: убійство для варваровъ считалось только ущербомъ, и они не видѣли въ немъ нарушенія нравственнаго закона. Цѣна измѣпялась, смотря по положенію и богатству жертвы: это называлось вергельдомъ, — wergeld (цѣна человъка) или wehrgeld (цѣна войны).

Личность и независимость семьи, личность и независимость отдѣльныхъ членовъ общества,—таковы были чувства, глубоко проникавшія германцевъ; повсюду, гдѣ они появляются, они сохраняютъ свои законы и поддерживаютъ личное право мести за причиненныя оскорбленія. Отдѣльная личность вмѣщаєтъ въ себѣ все: она все можетъ сдѣлать и служитъ своему начальнику, потому что тотъ ему нравится, но завтра можетъ перейти къ другому. Это—воинъ, совершенно чуждый идеѣ гражданина.

<sup>1)</sup> Кодексы баварцевъ, тюрингенцевъ, фризовъ, англо-саксовъ.

<sup>2)</sup> Въ VI в. ихъ оставалось лишь четыре среди бавардевъ, двъ у готовъ и одна у франковъ.

Германецъ, столь гордившійся своей свободой, могъ ее утратить (благодаря плівну, долгамъ, игрів), но у этого народа рабство не имість того характера, какой имісло у римлянъ. Простые, грубоватые германцы, на первыхъ порахъ, не нуждались въ толпі рабовъ; поэтому посліднихъ отправляли въ деревни и на нихъ возлагалась обработка земли, жатва и всі тяжелыя работы, тогда какъ свободные люди охотились или воевали. Эти рабы во многомъ походили на колоновъ и даже почти смінивались съ колонами или рабочими, которыхъ побідители заставляли обработывать для себя землю. «Ударить раба,—говоритъ Тацитъ,—заковать его въ ціпи, у нихъ—рідкій случай; иногда они убивають рабовъ, но не вслідствіе строгости и дисциплины, а въгнівні и по первому побужденію, какъ убили бы врага».

Редигія у германцевъ, столь же первобытная, какъ и ихъ общественное и политическое состояніе, имѣла, тѣмъ не менѣе, значительное вліяніе на нихъ: она служила главнымъ источникомъ ихъ мужества. Трудно опредълить характеръ боговъ, которыми они населяли небо и землю: Одина-верховный богъ, быль богомъ битвъ: Лониръ-богомъ грома: Тиръ-богомъ меча: Фрейръ - 60гомъ мира и жатвъ; кромъ того, у нихъ была богиня Фриза или Фрея. У нихъ встрѣчаются и многочисленныя доказательства обожанія природы, — божества Солнца, Луны (Сунна, Мани), Земли, богиня Эрта. Имена боговъ повторяются въ германскомъ календарѣ — воскресенье, Зонтаго (день солнца); понедъльникъ, Монтаго (день луны); Доннерстаго, день Донара, или четвергъ; Фреймага, пятница (день Фреи). По шведски среда называется Оденстать; по англійски—Уэднесдей; вторникъ по англійски Тьюсдей, день Ціо или Тира, олицетворявшагося мечомъ. Германцы върили въ будущую жизнь, по крайней мъръ, для храбрыхъ, на небъ, съ богами и богинями, которыми управлялъ Вотанъ или Одинъ, въ прекрасномъ дворцъ Валгалло, построенномъ среди облаковъ. Храбрые, по ихъ преданіямъ, тамъ встр $^{1}$ вчались  $^{2}$ валькиріями («дівами битві»), приводившими ихъ въ Валгаллу, гді въчныя пиршества служили наградой за ихъ подвиги.

«Германская минологія въ своемъ поздній пемъ развитіи пришла въ Эддах въ мрачной и фантастической космогоніи, носящей на себъ отпечатокъ дикаго варварства Сівера.

- «...Дътское воображение людей переживаетъ всегда одинаковые процессы въ тъ же періоды развитія; только климатъ придаетъ ихъ созданіямъ различныя краски. Здъсь встръчаются громадные, ужасные призраки, которые страшная природа Съвера, ураганы и туманы, обманчивый свътъ съверныхъ сіяній, небо, часто покрытое тяжелыми, черными или кроваво-красными тучами, противуполагаетъ яснымъ, прозрачнымъ, отчетливымъ образамъ, порождаемымъ солицемъ Юга, съ въчно голубымъ, яркимъ и всегда одинаковымъ небомъ.
- «...Воинственный, кровавый пыль, запечатлѣнный религіозностью, проявлялся у германцевь уже въ ихъ первыхъ столкновеніяхъ съ Римомъ. Ихъ три божества, свойства которыхъ съ трудомъ поддаются опредъленю, имъютъ тотъ общій характеръ,

что всё они—боги войны и насилія. Это—кровавое, тройственное божество. Имъ объясняется вёрованіе въ загробную жизнь, предназначенную для воиновъ и убійцъ въ дикомъ замкё Валгаллы, гдё вёчныя битвы смёняются вёчными пирами. Эти неистовые борды, о которыхъ говоритъ Посидоній, въ отрывкё, сохраненномъ Страбономъ, эти воины Тацита, опоясанные желёзнымъ кольцомъ въ теченіе всей своей жизни и образующіе всегда первый рядъ въ битвё, съ лицами никогда не смягчающимися, даже въ мирное время, встрёчаются намъ еще разъ въ скандинавскихъ берзеркерахъ (berserkers), одержимыхъ неистовой страстью убійства и разрушенія. Умереть, для нихъ значить — возвратиться къ Одину, въ Валгаллу на войну!

«Въ Германіи можно встретить и до сихъ поръ остатки суевтрій, связачныхъ съ древнимъ культомъ германцевъ и съ легендами Эдды. До настоящаго времени, въ началъ и въ концъ лъта зажигаются огни отъ хребтовъ Норвегіи до холмовъ Швабіи и Австріи. Бълые эльфы, опустошавшіе луга, чтобы плести свъжіе вънки для умершихъ, великаны, разбрасывавшіе въ разныхъ мъстахъ гранитныя глыбы, карлики, истощавшие серебряные и золотые рудники по скатамъ горъ, Муспилій, духъ озеръ, идизы, кобольды, населявшіе всю природу, духи дома, лісовъ, водъ, магическія средства для добраго и здого, сохранявшіяся колдуньями, скакавшими ночью по воздуху, и долго справлявшими на Брокенъ свои шабаши (Вальпургіева ночь), -- во всемъ этомъ столько воспоминаній о суевъріяхъ древней Германін, что знаменитый Яковъ Гриммъ находилъ особенное удовольствие отыскивать и толковать ихъ, выказывая при этомъ эрудицію болье широкую и глубокую, чёмъ трезвую и положительную» 1).

Вторжение германскихъ народовъ скорбе разрушило, чъмъ обновило Римскую имперію. Первымъ было племя западныхъ готовъ (вестготы), бъжавшее передъ ордами татарской расы; оно вторглось въ 376 г. въ Восточную имперію и было отброшено на западъ политикой министровъ константинопольскаго императора; посл'в долгихъ передвиженій (по Оракіи, Македоніи, Греціи, Иллиріи, Италіи), ому удалось основать государство въ южной Галліи и въ Испаніи (419). Столицей этого государства была Тулуза. Бургунды, отдёлившись отъ главной массы великаго вторженія, которое въ 406-407 гг. пронеслось черезъ Галлію, основали въ горахъ Юры, въ долинахъ Соны и Роны, государство подъ властью короля Гандикара (413). Свевы и вандалы, составлявшіе главную часть четырехъ соть тысячь варваровъ, вторгшихся въ 406 г., остались въ Испаніи. Теснимые вестготами, они были отброшены—свевы къ съверо-западу, а вандалы къ югу, гдъ они утвердились въ долинъ Бетиса, сохранившей ихъ имя, Андалузія. Оттуда вандалы перешли въ Африку (430) и создали изъ римской провинціи Африки и южной Испаніи континентальное и морское государство, столицу котораго свиръпый Гензерихъ помъстиль въ Кареагени. На съверъ Галліи, небольшой народъ,

<sup>1)</sup> J. Zeller, Histoire d'Allemagne.

часто служившій римлянамъ въ качеств'ь союзника, франки, подвинулся до Соммы (428).

За этимъ первымъ отрядомъ варваровъ надвинулся страшный народъ инны, который, казалось, долженъ былъ покорить всю Европу. Но народы, уже утвердившеся въ римской имперіи, не желали лишиться своихъ владіній. Сидя за обильнымъ пиромъ, они не соглашались его покинуть: франки, бургунды и вестготы присоединились къ остаткамъ римскихъ войскъ въ Галліи и отразили на Каталонскихъ поляхъ (451) натискъ свирішихъ ордъ гунновъ, варварство которыхъ пугало самихъ варваровъ. Татарская раса, вытісненная изъ Галліи и выброшенная изъ Италіи, утвердилась на равнинахъ Тиссы, гдів она должна была изміниться, сміншавшись со славянскими и германскими племенами.

Такимъ образомъ, въ половинѣ V вѣка Западная имперія перестала уже существовать. Римъ, опустошенный вандалами Гензериха, певѣжественная грубость которыхъ навсегда была заклеймлена словомъ вандализмъ (455), не могъ уже подняться, и имперія просуществовала лишь нѣсколько лѣтъ, чтобы пасть подъударами незначительнаго вождя геруловъ, Одоакра (476).

Это обыло еще не все. Второе племя готовъ, восточное (остомы), долгое время подчинение гуннамъ, возвратило себъ свободу и спустилось, въ свою очередь, къ югу. Теодерихъ обманулъ и убилъ Одоакра и утвердилъ (493) своихъ остготовъ въ Италіи, по сосъдству съ вестготами южной Галліи. По странному совпаденію, объ вътви племени готовъ оказались снова вблизи другъ отъ друга, въ томъ же точно порядкъ, какъ они находились сто лътъ тому назадъ, въ общирныхъ равнинахъ Волги, Дона п Диъпра.

Племя готовъ было наиболѣе многочисленнымъ, лучше организованнымъ и болѣе мягкимъ; оно съ раннихъ временъ было обращено въ христіанство или, по крайней мѣрѣ, въ аріанство и, повидимому, распространило его и на другія родственныя племена. Вестготскіе короли окружили себя блестящимъ дворомъ въ Тулузѣ. Теодерихъ, соединивъ своихъ остготовъ съ итальянскими римлянами, старался возстановлять развалины и воздвигать новыя зданія. Болѣе всѣхъ другихъ варварскихъ вождей, онъ подвергся вліянію древней цивилизаціи и желалъ обновить ее. Своею славой онъ затмѣвалъ Хлодовика, грубаго короля франковъ. Онъ запялъ и оживилъ Римъ.

Обанніе древняго властедина міра ослібляло всіхть варварскихть вождей, и они постоянно мечтали возобновить для себя имперію. Теодерихъ приравниваль остготовь къ римлянамъ. Хлодовикъ украпіаль себя знаками достоинства консула и патриція, присланными Анастасіемъ, императоромъ Востока. Бургундцы, прославившіеся своими різными работами, продолжали заниматься ими, не покидая оружія. Впрочемъ, не слідуеть преувеличивать, подобно многимъ современнымъ историкамъ, склонности варваровъ къ сліянію съ римскимъ населеніемъ. Уже доказано, что первые варварскіе короли не имізли никакого общаго понятія объ организаціи и вовсе не заботились о замінть одной національности другою. Даже Теодерихъ жертвоваль своею въ пользу національности римской.

Кромѣ того, варвары, утвердившіеся въ мѣстообитаніяхъ послѣдней, не были достаточно многочисленны, чтобы быстро обновить населеніе. Численность вестготовъ достигала двухсотъ тысячъ, остготовъ же—была нѣсколько выше; бургундовъ насчитывалось до шестидесяти или восьмидесяти тысячъ, а первые отряды Хлодовика не превышали 5—6 тысячъ человѣкъ. Главной массой, все собою потопившей, были гунны, но они были оттѣснены назадъ.

О характеръ этихъ варварскихъ царствъ можно составить поиятіе, всего болье, по ихъ законамъ. Когда разсвялся первоначальный безпорядокъ, короли вестготовъ, бургундовъ и франковъ почувствовали необходимость обнародовать уставы (кодексы), которые отражали бы собою болье или менье понятія германцевь и идеи римлянъ, смотря по степени смъщенія народовъ, побъдителей съ побъжденными. Самический законь или законъ франковъ, составленный при Хлодовик и исправленный при Дагоберт , сохраниль болье всьхъ другихъ германскій отпечатокъ. Какъ говоритъ Гизо, «текстъ, со множествомъ германскихъ словъ, заключаетъ въ себъ 80 главъ и 420 статей или параграфовъ; чисто латинскій тексть имбеть лишь 70, 71, 72 главы, согласно различнымъ рукописямъ, и 406, 407 или 408 статей. На первый взглядъ нельзя не поразиться безпорядочностью этого законодательства. Оно касается всего: права государственнаго, гражданскаго, уголовнаго, гражданскаго и уголовнаго судопроизводства, сельской полиціи и всевозможныхъ самыхъ предметовъ, безъ всякаго различія или классификаціи. Если бы статьи всехъ нашихъ судебныхъ уставовъ написать каждую отдъльно, затъмъ смъщать ихъ въ одной урнѣ и вынимать одну за другою, то случайный порядокъ, который явился бы при этомъ расположении не отличался бы отъ распредвленія ихъ въ салическомъ законъ.

«Если присмотръться ближе къ содержанію этого законодательства, то можно заметить, что это, главнымъ образомъ, законодательство уголовное, что уголовное право занимаетъ въ немъ первое, почти исключительное мъсто. Государственное право тамъ проявляется лишь косвенно, въ видъ намсковъ на учрежденія, на факты, разсматриваемые, какъ уже существующіе, которыхъ законъ вовсе не намъренъ ни устанавливать, ни излагать. По гражданскому праву оно заключаетъ несколько более определенныхъ постановленій, дайствительно внушительныхъ, включенныхъ намфренно. Уголовное право преобладаеть: очевидно, законъ имълъ цълью подавлять преступленія и налагать наказанія. Это-уголовный кодексъ. Въ немъ насчитывается до 343 уголовныхъ статей и лишь 65 по всъмъ другимъ предметамъ. Таковъ характеръ всъхъ зарождающихся законодательствъ; именно при помощи уголовныхъ законовъ народы дълаютъ первый видимый или записанный щагъ. если можно такъ сказать, къ выходу изъ состоянія варварства 1)».

Законо рипуарією составленный по повелінію Тьерри I, короля Австразіи, и также исправленный при Дагоберті, уже

<sup>1)</sup> Guizot, Histoire de la civilisation en France, I. 9-e leçon.

проникнуть римскимъ правомъ. Законъ бургундовъ, оставаясь германскимъ, точно также обнаруживаетъ склонность къ заимствованію римскихъ законовъ. Наконецъ, законъ вестнотовъ (или Forum judicum)—значительный трудъ, плодъработы нъсколькихъ ъъковъ, уставъ, гдъ почти всюду чувствуется римское и хриъстіанское вліяніе.

Кромѣ того, продолжало существовать римское право, примѣнявшееся къ римскому населеню. Это римское право заключалось въ особыхъ сборникахъ, подобно тому, которое неправильно обозначалось названіемъ Бревіарія (сокращенія) Алариха ІІ, и было, напротивъ, составлено по законамъ послѣднихъ императоровъ и по юридическимъ трактатамъ, между прочимъ, и Гайя. Произопелъ фактъ, противоположный тому, какой былъ вызванъ римскимъ завоеваніемъ, и являющійся всегда, когда цивилизованная страна подпадаетъ подъ власть низшей расы. Римскія преданія поддерживались среди германскихъ обычаевъ, и ихъ вліяніе малопо-малу измѣнило эти послѣдніе.

Эта великая работа продолжалась отъ VI до X въка и настолько выдвинула римскія понятія, что царства вестготовъ и остготовъ казались почти римскими государствами, что даже послужило причиной ихъ быстраго упалка.

Племя готовъ, всептло перемъщенное въ имперію, не имъя возможности обновляться германской кровью, было поглощено прежнимъ населеніемъ. Оно освободилось отъ жестокости, изнъжилось въ наслажденіяхъ римской цивилизаціи, а въжный климатъ окончательно разслабилъ эту кръпкую народность съвера. Вестготы Галліи отступили передъ франками Хлодовика и укръпились въ Испаніи (507). Остготы не могли противиться греческимъ войскамъ, правда, подъ предводительствомъ Велизарія, уже покончившаго съ царствомъ вандаловъ въ Африкъ въ 533 г. Югъ Галліи, хотя и завоеванный франками, и Италія, покоренная варварами, остались римскими, и именно тамъ еще сохранился живымъ, подъ толстымъ слоемъ пепла, очагъ римскихъ идей.

Франки преобразовались въ римлянъ не такъ скоро, какъ другіе народы, и въ этомъ заключалась главная причина ихъ успъховъ.

Гораздо менъе многочисленные, чъмъ готы, они могли бы быть поглощены быстръе, если бы не поддерживали себя военной организаціей. Они вели лагерную жизнь въ поляхъ, сохраняли духъ свободы, принуждали населеніе обрабатывать для нихъ почву и долгое время жили только грабежомъ. Подвигаясь щагъ за шагомъ отъ Шельды до Соммы, Сены и Луары, они переходили эту ръку только для прибыльныхъ набъговъ. До эпохи Каролинговъ, югъ Галлія оставался почти независимымъ. Бургундія долгое время составляла особое королевство, управляемое, впрочемъ, франкскими принцами. Кромъ того, франки поддерживались германцами: ихъ постоянно подкръплять непрерывный наплывъ переселенцевъ. Когда западные или нейстрійскіе франки видимо слипкомъ поддавались римской изнъженности, франки восточные или австразійскіе брали надъ ними верхъ и возобновляли поступа-

тельное движеніе. Отсюда исходить эта, повидимому, необъяснимая судьба, возвысившая франковъ надъ всёми другими варварскими народами и создавшая изъ нихъ истинныхъ возстановителей Римской имперіи, хотя они долгое время казались самыми слабыми и самыми свирёпыми изъ ея враговъ.

Для королевства франковъ, сначала столь непокорнаго римскимъ идеямъ, вскоръ стало яснымъ, какую пользу оно могло извлечь изъ последнихъ. Его собственный авторитеть былъ не проченъ, но когда оно увидело, что подчиненные народы выказывають ему такое же уважение, какъ древнимъ императорамъ, честолюбіе принудило его приравнять свою власть къ императорскому достоинству. Продолжительная борьба Брунегильды съ вас салами, австразійцами, и жестокая ненависть, какую посл'ядніе выказывали къ ней, вызвали попытки этой королевы вынудить ихъ къ повиновенію, къ которому пріучены были вассалы Рима. Дагобертъ подражаетъ уже не только пышности, но и тираніи императоровъ. Гордые вассалы, судить которыхъ могли только ихъ пэры (равные), подвергаются смертной казни по простому приговору короля. Монарха, сидящаго на тронъ, окружаютъ галлоринскіе совітники, уміло пользующіеся законами и, между прочимъ, древнимъ закономъ объ оскорбленіи величества. Нейстрійское королевство сделалось почти римскимъ, и это послужило липней причиной для упадка Нейстріи. Притесненные вассалы ея нашли себ'й пріють у австразійцевь, гд терманскій духъ быль еще настолько живымъ, что уничтожилъ даже королевскую власть. Цепинь Геристальскій быль только военнымъ вождемъ.

Короли франковъ велтли записать старинные правовые обычаи, какъ мы уже говорили, и хотя салическій законъ значительно отдалялся отъ духа римскаго права, твиъ не менве, это быль писанный законь. Вассалы, столь яростно противившиеся преобразованію королевства, незамітно для самихъ себя также подчинились римскимъ понятіямъ о ведичіи: они украсили себя титулами графово и черцогово и находили справедливымъ присвоить себъ привилегіи римской знати. Общественный строй остался такимъ же, какъ онъ быль установленъ при имперіи, и разміры nenu (wergeld'a) показывають намь т'в же общественныя ступени, но, кром' того, является еще франкское дворянство. Городскіе жители продолжали заниматься ремеслами. Галло-римляне, которые не были липены своего имущества на первыхъ порахъ, пріобрѣли значеніе сообразно своему состоянію; они даже считаются равными вождямъ франковъ и разд ляють съ ними почести и бенефиціи, или земли, пожалованныя королями 1).

По разм'єрамъ пени (wergeld'a) можно вывести сл'єдующія ступени классовъ:

<sup>1)</sup> См. у Григорія Турскаго многочисленные разсказы, въ которыхъ ботатые галло-римляне, благороднаго происхожденія, играють извістную роль.

| Лица королевской свиты, вассалы короля,   |    |          |              |
|-------------------------------------------|----|----------|--------------|
| священники, судьи                         | 0  | сy       | 30 <b>I.</b> |
| Свободный франкъ                          | 0  | <b>»</b> | >            |
|                                           | 60 | >        | >>           |
| Рабъ, искуссный золотыхъ дёлъ мастеръ.    | ,  | >>       | >>           |
| Римлянинъ-землевладелецъ (те. отпущен-    |    |          |              |
| никъ по римскому обычаю) 10               | 00 | D        | *            |
|                                           | 00 | >>       | >>           |
|                                           | 55 | >        | >>           |
|                                           | 50 | >>       | >            |
| Рабъ придворной королевской церкви и рим- |    |          |              |
|                                           | 15 | >>       | >            |
| Рабъ (у баварцевъ)                        | 20 | >        | >            |
|                                           |    |          |              |

Вторженіе окончилось, но рабство осталось такъ же, какъ и дворянство. Классъ колоновъ увеличился вследствіе бедствій того времени, и рабъ все боле и боле перемещаетси въ деревню, связывается съ плугомъ.

Всего менъе подверглись измънению налоги. Короди франковъ находили удобнымъ поддерживать всегда открытыми эти источники богатства, впрочемъ, достаточно истощенные бъдствіями вторженій. Фредегонда и Хильперикъ ввели регистрацію налоговъ. Тълъ не менъе, финансовая неопытность королей и министровъ, вограстающее невъжество, результать безконечныхъ войнъ, привели къ разстройству этой части римской администраціи, такъ же, какъ и всъхъ другихъ частей. Надо только представить себъ, какою могла оказаться громадная римская административная машина, столь ученая и сложная, когда она приводилась въ движеніе варварами, среди невероятного безпорядка, происходившаго отъ прододжительнаго столкновенія Нейстріи съ Австразіей. Безъ сомнінія, она продолжала д'єйствовать ніжоторое время, но мало-помалу портилась, какъ остроумно придуманная игрупіка, предоставденная прихотямъ ребенка. Въ теченіе періода Меровинговъ, римскія традиціи еще поддерживались, но понемногу уступили м'єсто традиціямъ германскимъ.

Судъ посредствомъ испытанія онемь или поединка, зам'внилъ римскіе процессы; клятвы присягателей, шумно появлявшихся, чтобы свидетельствовать о невинности обвиняемаго, заступили місто судебных преній; выкупь за деньги заміниль наказанія. Тълесныя наказанія все болье и болье примънялись къ низпимъ классамъ, уничижение которыхъ увеличивалось надменностью благородныхъ франковъ. Появившаяся военияя аристократія, не перестававшая обогащаться завоеваніями, принимала характеръ, совершенно отличный отъ императорской знати, даже и тогда, когда пополнялась изъ рядовъ последней. Въ начале, римская цивилизація могла оказывать вліяніе на франковъ, но эти последніе, дедаясь все болбе и болбе многочисленными и гордыми, отдавали перевесть собственнымъ обычаямъ, часто несправедливымъ, и своимъ правамъ, часто грубымъ и жестокимъ. Въ дъйствительности, вторженіе продолжалось въ Галліи въ теченіе всего Меровингскаго періода, и мракъ сгущался все болье и болье.

Западъ, раздъленный на варварскія царства, которыя, такъ-сказать, обрушивались другъ на друга, былъ жертвой смуты, вслъдствіе завоеванія и столкновенія германскихъ и римскихъ нравовъ. Впрочемъ, хотя имперія рушилась, церковь продолжала существовать.

Среди развалинъ, накапливавшихся со всъхъ сторонъ, поддерживалось религіозное общество, единое, не смотря на волновавшіяся среди него многочисленныя секты, дисциплинированное, вопреки потрясавшимъ его раздорамъ, съ јерархическимо строемъ, не замкнутымъ, а открытымъ для новыхъ народовъ, казавшихся ему темъ боле пригодными для его цели, что они были свободны отъ старыхъ предразсудковъ и легче подчинялись власти. Во время безпорядковъ, происходившихъ отъ вторженій, церковь оставалась елинственной властью, оберегавшей города, покинутые представитедями власти гражданской. Со времени парствованія Валентиніана ІІ. для городовъ было назначено особое должностное лицо. защитника: если епископы, какъ это утверждали безъ всякихъ положительныхъ доказательствъ, и не получали этой законной власти, они. тъмъ не менъе, вынуждены были оказывать принадлежавшее имъ правственное вліяніе. Они ободряли испуганное населеніе, кормили бъдныхъ, сносились съ вождями варваровъ. Если было нужно, они умирали на своемъ посту, выказывая тверлость и величіе души, доставлявшія имъ благодарность населенія и удивдявшія даже враговъ.

Церковь им на особую армію ученыхъ, которые не достигали красноръчія св. отцовъ, но, тымъ не менье, заняли почетное мъсто среди писателей, каковы, напр., Сальвіань 1), который въ своемъ труді о Дарствіи Божсієм съ одушевленіем доказываль, что варвары призваны къ возрожденію общества, или Сидоній Аполлинарій <sup>2</sup>), Письма котораго представляють живую картину безпорядка временъ вторженій, и который оказаль въ Клермовъ, гдъ онъ управлялъ церковью, энергичное сопротивление вестготамъ, стоившее ему изгнанія. Благочестивый епископъ Турскій Григорій 3) сміло говориль съ Хильперикомь и Фредегондой и оставиль намъ исторію своего времени, напоминающую своимъ прекраснымъ изложеніемъ Геродота — одинъ изъ самыхъ интересныхъ документовъ объ этомъ смешанномъ обществе, гле право и нравственность съ такимъ трудомъ боролись противъ грубой силы. Епископъ Фортуната, въ своихъ датинскихъ стихотвороніяхъ, также оставилъ намъ изображеніе этого страннаго общества, въ которомъ варварскіе нравы смѣшивались съ римскимъ изяще-CTBOM'b.

Будучи посредницей между варварами и римлянами, церковь подготовляла пути для новой цивилизаціи. Ея храмы, прежде всего, являлись убъжищами. Каждый, кто могъ въ нихъ укрыться,

Сальвіанъ род. въ Кёльні или Трярі (390—484).
 Сидоній Аполлинарій род. въ Ліоні (430—488).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Григорій Турскій род. въ Оверн'я (544—595). Онт написалъ церковную исторію франковъ, одинъ изъ первыхъ памятниковъ французской національной исторіи.

становился неприкосновеннымъ, и сами варвары, разрушившіе сначала столько храмовъ, останавливались теперь передъ ихъ стънами, пораженные благоговъйнымъ страхомъ. Право убъжища, вызвавшее впослъдствіи столько злоупотребленій и помогавшее преступникамъ, въ основъ своей, было правомъ безопасности и дъйствительною защитой.

Санъ, какимъ были облечены епископы и священники, вообще защищаль ихъ отъ насилій. Поэтому, многіе добивались томзуры, этого признака духовнаго званія, а церковь, для того, чтобы увеличить число лицъ, которымъ она покровительствовала, раздавала тонзуры лицамъ, не имбешимъ священства. Она раздавала то, что называется низшими дерковными должностями (свещеносцевъ, привратниковъ, чтецовъ, закликателей), увеличивая, такимъ обравомъ, число клириковъ, принадлежащихъ къ церкви, не подчиненныхъ строгимъ правиламъ, обязательнымъ для священниковъно, тімъ не менье, пользовавшихся ихъ привилегіями. Множество свытскихъ лицъ, въ особенности больные, отпущенники и рабы, испрашивали для себя тонзуру и причислялись къ клирикамъ. Такъ образовался цілый классъ духовныхъ лицъ, изъ котораго выбирались священники и епископы, тъмъ болбе расподоженные покровительствовать низшимъ классамъ, что сами проис-TEN MENTOR

Хотя церковь по прежнему была подчинена гражданской власти, находившейся въ рукахъ варваровъ, и иногда грубо заставлявшей чувствовать себя, она все болье и болье стремилась стать самостоятельнымъ обществомъ. У нея были свои особыя правила, свои уставы или каноны, свое духовное въдомство, но она не замедлила также изъять церковниковъ изъ въдънія гражданскаго суда. Это послужило источникомъ столкновеній въ теченіе всьхъ среднихъ въковъ.

Церковь установила свои собранія, или соборы <sup>1</sup>), которые были часты въ первые въка и оказывали значительное вліяніе. Они помогали церкви не только поддерживать ея ученіе и дисциплину, но и смягчать законодательство и постоянно требовать новыхъ привилегій. У испанскихъ вестготовъ, принявшихъ католицизмъ въ VII въкъ, соборы почти отождествлялись съ народными собраніями, и законъ Forum judicum былъ діломъ толедскихъ соборовъ. У франковъ тъ и другіе не смѣпінвались между собою, но епископы засѣдали и на народныхъ собраніяхъ, уставъ этихъ собраній при Клотарѣ II (615 г.) былъ обязанъ своимъ появленіемъ преобладанію епископовъ на одномъ изъ такихъ собраній.

Отлучение было орудіемъ, посредствомъ котораго церковь добивалась своихъ требованій. Лишенные матеріальной силы, епископы могли оказывать вліяніе на варваровъ лишь посредствомъ наказаній нравственнаго характера. Отлученный устранялся отъ церкви; а такъ какъ церковью было все общество, онъ оказы-

<sup>1)</sup> Въ IV и V вв. частные соборы были многочисленны. Въ Галліи ихъ было 15 въ IV и 25 въ V въкъ. См. списокъ соборовъ въ Исторіи француской цивилизаціи Гизо, т. І.

вался отлученнымъ отъ есего міра. Отлученіе объявляюсь при устрашающей обстановкѣ и казалось прообразомъ смерти, даже вѣчной, если виновный не вымаливалъ себѣ прощенія. Церковь, убѣдившись въ силѣ этого духовнаго орулія, пользовалась имъ впослѣдствіи до злоупотребленія и слишкомъ часто обращалась къ нему для достиженія своихъ земныхъ выгодъ.

Кром'ь того, короли и вожди варваровъ, въ пылу своего усердія или въ промежутки между своями насиліями, переполняютъ церкви богатыми дарами, находя бол'є удобнымъ искупать свои грѣхи щедростью, чѣмъ раскаяніемъ, къ которому они мало были склонны. Бѣдствія того времени усиливали благочестіе, и епископы видѣли, какъ прибываютъ дары въ видѣ земель и людей. Множество несчастныхъ, въ качествѣ крыпостныхъ, отдавались церкви: они искали въ ней облегченія въ своихъ настоящихъ оѣдствіяхъ и увѣренности въ будущемъ спасеніи. Богатство церкви было послѣдствіемъ и вѣнцомъ ея могущества.

Вскоръ церковь нашла дъятельныхъ помощниковъ въ лицъ монаховъ. Эти пустынники, уединившіеся отъ міра, оказали ей, тъмъ не менѣе, наиболѣе важныя услуги. Отдававшіеся сперва исключительно молител, они стали принуждать себя къ труду и приняли знаменитыя правила, установленныя св. Бенедиктомъ Нурсійскимъ въ 528 г. при монастырѣ въ Монте-Кассино. Знаменитый уставъ св. Бенедикта былъ распространенъ его учениками, изъ которыхъ самымъ дъятельнымъ былъ св. Мавръ, и примънялся ко всъмъ монастырямъ Запада.

«Первой половинъ пятаго въка, — говоритъ Гизо 1), —принадлежить основание почти всёхь большихь монастырей вь южныхъ провинціяхъ. Св. Кастору, епископу въ Аптв, около 422 г., приписывають основание монастыря св. Фаустина въ Нимъ и еще другого, въ его же діоцезф. Около того же времени, Кассіанъ учредиль вы Марсель монастырь св. Виктора; св. Гонорать основаль самый знаменитый, того времени, монастырь Лереновъ, на одномъ изъ Гіерскихъ острововъ: немного поздиће возникли монастыри Кондатскій или св. Клода во Франшъ Контэ, Гриньи въ віэнскомъ діоцезъ и многіе другіе, менье значительные. Первоначальный характеръ этихъ галльскихъ монастырей вполнъ отличался отъ монастырей восточныхъ. На ВостокЪ монастыри имъли цълью, главнымъ образомъ, уединение и созерцание; люди, удалявшіеся въ Өиваиду, хотели скрыться отъ удовольствій, соблазновъ, отъ испорченности гражданскаго общества; они хотбли отдаться, вив всякаго общенія съ обществомъ, порывамъ своего воображенія и строгимъ требованіямъ своей сов'єсти. На Запад'ь, не смотря на подражание Востоку, монастыри имбли иное происхожденіе: начало ихъ было положено общностью жизни, необходимостью не въ уединении, а въ союз съ подобными себъ. Гражданское общество подвергалось всевозможнымъ бѣдствіямъ; народное провинціальное или городское общество распадалось во всёхъ частяхъ; люди, желавшіе разсуждать, действовать, жить

<sup>1)</sup> Guizot, Histoire de la civilisation, t. I, 4-e leçon.

вмъстъ, не имъли ни центра, ни пріюта. Все это они находили только въ монастыряхъ, и монастырская жизнь, при своемъ зарожденіи, не имъла характера ни созерцательнаго, ни уединеннаго; напротивъ, это была жизнь вполнъ общественная и дъятельная; она зажгла очагъ умственнаго развитія, она послужила орудіемъ для броженія и распространенія идей. Монастыри на югь Галліи были философскими школами христіанства: тамъ размынляли, спорили, учили; оттуда исходили новыя идеи, смълыя мысли, ереси. Въ аббатствахъ св. Виктора и Лереновъ возникали и вызывали оживленные споры вопросы о свободъ воли, предопредъленіи, благодати, первородномъ гръхъ, а миты пелагіанневъ находили тамъ, въ теченіе пятидесяти лътъ, наибольшую поддержку и опору».

Монахи углублямись въ страны наиболье дикія или одичавшія посль вторженій. Они распахивали и обрабатывали новыя земли, засьвали ихъ, возстанавливая почетъ ручному труду, обучая способамъ обработки земли и преображая пустыни въ богатыя и плодородныя страны. Цёлыя области, какъ, напримъръ, Бри, земли по сосъдству съ Вогезами, были разработаны такимъ образомъ. Аббатства въ часто опустошавшейся Галліи въ то время походили на оазисы. Священный характеръ монастырей защищалъ всъ принадлежащія ему земли и, вслъдствіе этого, не допускалъ распространенія продолжительнаго запустънія. Къ земледъльческому труду монахи присоединяли и умственную работу. Они переписывали рукописи, открывали школы и поддерживали среди общества, вернувшагося къ невъжеству, слабый свъть пауки, котораго было достаточно, чтобы оживить впослъдствіи всю область знанія.

Монастыри Галліи и, въ особенности, Ирландіи и Шотландіи выслали множество миссіонеровъ, которые проникали въ Германію и въ страны Сівера, проповідуя христіанскую ві ру, стараясь остановить вторженія, всегда готовыя начаться снова, и принося варварскимъ народамъ віру и цивилизацію.

Римскіе епископы. благодаря самому факту нашествія, освободились отъ непосредственнаго подчиненія гражданской власти, и хотя и были какъ будто подчинены константинопольскимъ императорамъ, но мало-по-малу привыкли считать себя владыками Рима и принадлежавшихъ ему земель. Ихъ главенство, долго оспариваемое другими епископами, прочно установилось на Западъ.

Кромѣ того, они сами отправляли миссіонеровъ, на обязанности которыхъ лежала проповъдь Евангелія въ языческихъ странахъ. Св. Григорій Великій въ концѣ VI въка послалъ монаха Августина для обращенія англо-саксонскихъ королей (597). Англосаксонская церковь сразу, съ самаго начала своего существованія, была непосредствено подчинена римскому архіепископу. Св. Григорій удачно воспользовался и вторженіемъ ломбардовъ въ Италію, и паденіемъ греческаго владычества на полуостровѣ, чтобы еще болѣе ослабить связи, соединявшія его съ императоромъ въ Константинополѣ. Народная любовь, пріобрѣтенная имъ въ Римѣ во время защиты послѣдняго, провозгласила его истиннымъглавою

римской территоріи, называемой насльдіємь святаю Петра, и именно ему сл'єдуеть приписать происхожденіе святской власти папъ, основанной около того же времени, когда на Запад'є развивалось ихъ духовное могущество.

Папы, признанные верховными начальниками церкви, обративъ въ христіанство ломбардовъ, благодаря вліянію *Теодолинды*, и испанскихъ вестготовъ, при содъйствіи *Рекареды*, вскоръ пріобръли новыя силы, вслъдствіе союза съ вождями австразійскихъ франковъ.

Безъ сомнѣнія, церковь получила большія выгоды отъ союза съ Меровингами: она пріобрѣла власть и богатства. Во всякомъ случаѣ, хотя епископамъ часто принадлежала преобладающая роль въ ис-



Погребальный склепъ Меровинговъ.

торіи Меровинговъ, эти послѣдніе, будучи грубыми и дикими, развращенными и свирѣпыми, дурно обращались съ епископами и миссіонерами, смѣло упрекавшими ихъ за преступленія <sup>1</sup>).

Хотя Меровинги надъялись иногда загладить свои преступленія пожертвованіями въ пользу церквей, они не стъснялись грабить эти самыя церкви въ пользу своихъ вассаловъ. Они отнимали дарованныя земли п вознаграждали ими своихъ воиновъ, вводя, такимъ образомъ, въ ряды церкви людей крови и грабежа. Въ VII и VIII въкахъ церковь въ Галліи была совершенно искажена

<sup>1)</sup> Фредегонда обвиняла передъ соборомъ Григорія Турскаго, не желавшаго принимать участія въ ея интригахъ. Она вельла убить Претекстата, епископа Руанскаго. Брунегильда нъсколько разъ изгоняла св. Коломбана изъ его монастыря въ Люксейлъ. Она вельла побить камнями св. Дидъе, епископа въ Вьеннъ и т. п.

этимъ вторженіемъ особаго рода. Епископы, прежде выбиравшіеся духовенствомъ и народомъ, стали назначаться королемъ. Поэтому, тъ изъ епископовъ, которые сохранили чистоту въры и правовъ, сокрушались обо всъхъ этихъ безпорядкахъ, послъдствія которыхъ могли быть пагубны для религіи. Они съ радостью привътствовали фамилію Пепиновъ, явившуюся назсмъну выродившейся семьъ Меровинговъ.

Извъстная своимъ благочестіемъ, такъ же, какъ и храбростью, эта австразійская фамилія покровительствовала миссіонерамъ въ Германіи. Рукою Карла Мартела она остановила вторженіе мусульманъ въ знаменитомъ сраженіи при Пуатье (732). Папство поспѣшило воспользоваться случаемъ вмѣшаться въ столь важный вопросъ, какъ перемѣна династіи. Папа Захарій, спрошенный Пепиномъ Короткимъ въ 752 г. о томъ, что слѣдуетъ сдѣлать съ меровингскимъ королемъ, отвѣчалъ: «Титулъ долженъ принадлежать тому, кто имѣетъ власть». Пепинъ объявилъ себя королемъ и затѣмъ былъ коронованъ архіепископомъ Майнскимъ, а во второй разъ папою Стефаномъ II.

Въ благодарность за то, Пепинъ разбилъ ломбардцевъ и предоставилъ папъ Равенский экзархатъ и Центаполь (756), создавъ для него государство, сдълавъ его королемъ, на подобіе другихъ королей, и обезпечивъ ему независимость въ тотъ въкъ, когда не признавалось власти безъ земли и права безъ силы. Между королемъ франковъ и папою тогда произошелъ своеобразный обмънъ. Папа, въ силу священнаго помазанія, заимствованнаго у евреевъ, придалъ франкскому королевскому достоинству священный характеръ. Пепинъ превратилъ чисто духовнаго вождя въ военачальника. Такъ, въ 752 и 756 гг. образовались двъ новыя власти — духовное королевство и королевское папство. Послъдствія этой важной перемъны должны были наполнить собою исторію среднихъ въковъ и позднъйшаго времени.

Этоть простой факть указываеть весь путь, пройденный церковью въ теченіе четырехсоть леть. Въ IV веке она едва могла противустоять гоненіямъ, а нашествіе варваровъ, повидимому, должно было увлечь ее къ паденію вмѣстѣ съ имперіей. Въ VIII въкъ глава ея становится властителемъ Рима и значительной провинціи въ Италіи. Въ IV вък она едва только орга низовалась и отбивалась отъ множества ересей, которыя опровергались ея знаменитышими учителями и осуждались ея соборами. Она была подчинена императору Константину, председательствовавшему на духовныхъ собраніяхъ и ставившему свои законы выше догмата. Въ VIII въкъ она была уже независима и господствовала надъ королями. Ея власть увеличивалась какъ въ распространени, такъ и въ обаянии. Она проникаетъ уже по ту сторону границъ древней Римской имперіи, до дикихъ горъ Шотландіи и до лісовъ Германіи. Ея церкви и монастыри походять на богатые города. Варвары поклоняются тому, что они сжигали, и обогащаютъ храмы, которые расхищали. Потрясенное и разстроенное гражданское общество, повидимому, предназначенное къ уничтоженію, было спасено церковью, но, вмісті съ тімь, до

извъстной степени, подпало подъ ея опеку. Всъ боровшіяся съ нею варварскія царства исчезли. Вестготы-аріанцы были разбиты Хлодовикомъ въ такой мъръ, что впослъдствіи не въ силахъ уже были защищать Испанію отъ арабовъ. Остготы-аріанцы были истреблены греками. Бургундцы-аріанцы были поглощены франками. Враждебные ломбардцы, хотя и католики, должны были также исчезнуть, подавленные франками.

Франки побъждали для церкви и торжествовали, благодаря ей. Они воспользовались выгодами религіознаго единства, возстанавливая въ свою пользу единство политическое. Это составляетъ результатъ, къ которому пришла долгая смута періода вторженій. На короткое время эта смута пріостановилась; сильно потрясенное общество начинаетъ успокоиваться, цивилизація, почти уничтоженная, начинаетъ пробуждаться. Столь затруднительное соглашеніе между принципами Германіи и геніемъ Рима наступаетъ, на нѣкоторое время, подъ вліяніемъ католицизма. Впродолженіи вѣковъ перковь трудилась надъ смягченіемъ варваровъ и поднятіемъ римлянъ и считала свое дѣло столь удачно выполненнымъ, что считала возможнымъ возстановленіе титула римскаго императора для одного изъ вождей франковъ, наиболѣе прославленнаго потомка Пепиновъ, для Карла Великаго.

#### ГЛАВА ІІ.

### восточная имперія.—возстановленіе западной имперіи.

Восточная имперія; Юстиніанъ.—Законодательные труды Юстиніана; памятники римскаго права.—Роскошь императоровъ Востока; игры въ циркѣ; партій Голубыхъ и Зеленыхъ.—Византійское искусство.—Жпвопись, мозанка.—Секта иконоборцевъ.—Раздѣленіе церквей (857—1054).—Слабость и долговъчность Византійской имперіи.—Западъ; Карлъ Великій и его войны; преобразованіе Саксоніи.—Возобновленіе Западной пмперіи; коронованіе Карла Великаго (800).—Правленіе Карла Великаго; римскія традиціи.—Органивація дуковенства.—Умственное возрожденіе.—Германскія традиціи.—Характерь созданія Карла Великаго; его результаты.

Въ то время, какъ Западъ, среди царствовавшаго мрака, дълатъ усилія соединить свои распавшіяся части, Востокъ оставался объединеннымъ. Несмстря на слабость Аркадія и Осодосія ІІ, варвары не тревожили его. Маркіанъ даже произнесъ гордую рѣчь посланнымъ Аттилы. Анастасій, льстившій королю франковъ Хлодвику, надѣляя его римскими титулами, построилъ между Понтомъ Эвксинскимъ и Пропонтидой укрѣпленную стѣну, длиною около 70 верстъ. Оракіецъ Юстинъ І былъ воиномъ. Племянникъ его Юстиніанъ (527—565), будучи искуснымъ правителемъ, воспользовался ослабленіемъ варварскихъ племенъ, овладѣвшихъ южной Европой, и почти достигъ объединенія объихъ

половинъ римской имперіи <sup>1</sup>). Его полководецъ Велизарій однимъ сильнымъ ударомъ опрокинулъ царства вандаловъ (533) и готовъ въ Италіи (540—553). Бассейнъ Средиземнаго моря, кромѣ побережій части Испаніи и Галліи, подчинился законамъ Константинополя. Юстиніанъ, какъ законодатель, пріобрѣлъ выдающееся мѣсто въ исторіи.



Греческій императоръ Анастасій.

Установленное въками, но пришедшее въ безпорядокъ, римское право представляло собою множество запутанныхъ опредъ-

<sup>1)</sup> Повелители Восточной имперіи. Первый *Өракійскій* домъ: Аркадій, Өеодосій П, Маркіанъ, Левъ I, Зенонъ, Анастасій (395—518).

Второй *Фракійскій* домъ: Юстинъ I, (518—527) Юстиніанъ (527—565), Юстинъ П, Тиверій П, Маврикій, Фока (565—610), Гераклій (610—641).

Домъ Гераклидовъ (641—715), анархія, домъ Исаврійскій (717—813), домъ Фринійскій (820—842), домъ Македонскій (867—1081), домъ Комненовъ (1081—1204), Латинская имперія, домъ французскій (1204—1261), Греческая имперія, домъ Палеологовъ (1261—1453).

леній. Для разъясненія этого хаоса, уже были сабланы попытки (кодексы Григоріанскій и Гермогіанскій и кодексъ Өеодосія ІІ). Юстиніанъ образоваль коммиссію изъ девяти ученыхъ подъ руководствомъ знаменитаго Трибоніана, пересмотр'ввшую всів памятники юридической литературы и обнародовавшую, во-1-хъ. Кооексь, собрание всткъ декретовъ и указовъ, относящихся къ общественному праву, къ организаціи государства и администраціи; 2) Пандекты (по гречески, всеобщій сборникъ), родъ энциклопедін права, въ которомъ были собраны постановленія, заимствованныя болбе чемъ изъ двухъ тысячъ юридическихъ трактатовъ, эдиктовъ, приговоровъ и т. д., громадный сводъ, называемый по датыни Личестом (приведенный въ порядокъ) 1); 3) сокращение предыдущаго, Институты, гдв главныя начала права были изложены въ систематическомъ порядкъ, яснымъ и точнымъ языкомъ, заимствованнымъ, впрочемъ, изъ трудовъ Гайя и Ульпіана: 4) Новеллы или законы, обнародованные после всехъ этихъ работъ. Всъмъ, желающимъ углубиться въ изучение римскаго права, необходимо отдать много времени Пандектамъ. Институтыклассическая книга, чтеніемъ и объясненіемъ которой должны заниматься студенты юридическихъ факультетовъ, такъ какъ для пониманія новъйшаго права, въ особенности западнаго, необходимо точное знаніе римскаго права.

Изъ этихъ сводовъ и изложеній, относящихся къ VI вѣку, когда христіанство вполнѣ уже восторжествовало надъ язычествомъ, могли быть устранены всѣ грубые и узкіе элементы древняго права. Новое римское право, поддерживавшееся на Востокѣ до XV вѣка, не чуждое и Западу, въ особенности Италіи, оставалось сокровищемъ, завѣщаннымъ древнимъ міромъ на пользу новѣйшаго. Эти законы, справедливые въ частныхъ примѣненіяхъ, поддерживали абсолютную власть, какъ единственный источникъ «живого права», по выраженію юрисконсультовъ, у которыхъ законовѣды среднихъ вѣковъ заимствовали понятія о необходимости усилить королевскую власть для возстановленія нарушеннаго общественнаго порядка.

Восточная имперія сіяла яркимъ блескомъ, скрывавшимъ ея недостатки. Ея правители поддерживали роскошь Діоклеціана и Константина, усиливая ее всёми восточными прихотями. Аркадій и его преемники выходили всегда окруженные стражей въ воликольпныхъ одеждахъ, съ золочеными щитами и золочеными копьями. Они вздили въ колесницахъ, украшенныхъ листами золота и драгоціньыми камнями и запряженныхъ бълыми мулами. Они имёли на себі браслеты и серьги, діадемы, унизанныя алмазами, верхнія одежды, покрытыя тіми же камнями, тупики съ богатымъ шитьемъ и такую же обувь. Дворцовыя залы, лістницы и дворы посыпаны были золотымъ пескомъ. Константинополь сдёлался великольпнымъ городомъ, украшеннымъ всевозможными зданіями. Гипподромъ, огромный портикъ, обрамлялъ обширное пространство, въ которомъ происходилъ обігъ колесницъ и исполня-

<sup>1)</sup> Digerere-приводить въ порядовъ.

лись торжественно мирныя игры, замінившія бои гладіаторовъ, не допущенные христіанской религіей. Окружимъ мысленно огромнымъ зданіемъ міста нынішнихъ скачекъ или бітовъ, и мы будемъ иміть возможность представить себі великолічніе этого гипподрома, въ которомъ тіснилась константинопольская толпа, относившаяся боліве страстно къ играмъ цирка, чіты современные намъ автличане и французы относятся къ конскому спорту.

«Юстиніанъ выбралъ въ театрѣ императрицу Өеодору; она управляла имъ съ властностью, не имѣющей примѣра въ исторіи; внося безпрестанно въ государственныя дѣла страсти и прихоти своего пола, она уничтожала плоды самыхъ счастливыхъ побѣдъ и успѣховъ...

«Населеніе Константинополя во всі: времена разділялось на дві партіи—голубых и зеленых; началомь ихъ послужило предпочтеніе, отдаваемое въ театрахъ однимъ актерамъ передъ другими. Въ играхъ цирка колесницы съ возницами, одітыми въ зеленый цвітъ, оспаривали призъ у колесницъ съ голубыми возницами; каждый съ величайшей страстностью принималъ участіе въ этой борьбі. Обі партіи, распространенныя во всілъ городахъ имперіи, доходили до большаго или меньшаго неистовства, смотря по величині: города, т.-е. по числу праздныхъ людей. Эти разділенія могли быть только роковыми для Восточной имперіи, потому что они могли вести лишь къ смінів правителей, а не къ возстановленію законовъ и прекращенію злоупотребленій.

«Юстиніанъ, покровительствовавшій Голубымъ и отказывавшій во всякой справедливости Зеленымъ, обострилъ вражду объихъ партій и, слѣдовательно, усилилъ ихъ. Дѣло дошло до того, что власть должностныхъ лицъ утратила всякую силу. Голубые не боялись законовъ, потому что находили въ императорѣ защиту противъ нихъ; Зеленые перестали уважать законы, потому что не видѣли въ нихъ охраны для себя.

«Связи дружбы, родства, долга, признательности не чувствовались болье; одна семья уничтожала другую; каждый злодый, желавшій совершить преступленіе, примыкаль къ партіи Голубыхь; каждый, терпывшій отъ варваровь или убійць, принадлежаль къ партіи Зеленыхъ» (Монтескье).

Въ Византійской имперіи было свое искусство, отличавшееся стремленіемъ къ обилію украшеній. На Востокъ церкви строились въ видъ четвероугольника, круга или многоугольника. Храмы увънчивались сводомъ въ видъ купола, что отличало ихъ отъ датинскихъ церквей, имъвшихъ призматическую или остроугольную крышу, даже въ томъ случаъ, когда форма ихъ была круглою. Этимъ началомъ управлялись Исидоръ Милетскій и. Артемій Тральскій, которымъ Юстиніанъ поручилъ построеніе церкви св. Софіи въ Константинополъ 1).

¹) Средняя часть церкви св. Софін имфетъ форму греческаго крестачетыре придфиа, неровной дины, занимаютъ углы зданія; обширный сред: ній куполь кажется томъ болое широкимъ, что онъ, сравнительно, не высокъ. Эта церковь, превращенная теперь въ мечеть, имфетъ 41 сажень въ одномъ направленіи, и 37—въ другомъ. При входо въ нее, зрителя поражаютъ

Кром' куполовъ, византійскій стиль характеризуется горизонтальными и вертикальными линіями кирпичей и круглыми или слегка изогнутыми черепицами.

Куполы стали съ тѣхъ поръ типами византійскаго стиля, соединявшаго благородство прямыхълиній съ изяществомъ кривыхъ, но стремившагося скорѣе къ пышности, чѣмъ къ величественности. Юстиніанъ вывезъ часть украшеній изъ древнихъ храмовъ Азіи и украсилъ новое зданіе колоннами порфира и гранита; онъ расположилъ ихъ внутри зданія и съ′ восхищеніемъ восклицалъ: «Соломонъ, я побѣдилъ тебя!»

Торжество христіанства было роковымъ для ваянія и живописи древнихъ. Въ своемъ рвеніи къ новой религіи, христіане принялись уничтожать языческія статуи и картины. Но христіанская живопись не могла тотчась же зам'єстить языческую, и искусство, такъ сказать, было утрачено. Отсутствіе изящнаго вкуса, кром'є того, заставляло всего бол'є цінить богатство украшеній, и мозаика выт'єснила живопись. Къ такому результату пришло искусство византійскихъ грековъ.

Страсть къ религіознымъ спорамъ, безпрерывно волновавшая Восточную имперію, также принесла величайшій вредъ искусству. Секта иконоборцевъ преслъдовала церковное ваяніе и живопись, утверждая, что почитаніе иконъ было лишь возвращеніемъ къ идолоновлонству. Такіе императоры, какъ Левъ Изаврянинъ (726 г.), Левъ Армянинъ и Михаилъ Заика, покровительствовали этой фанатической сектъ и не только вельли истребить значительное число произведеній искусства, но не допускали никакой живописи въ церквахъ. Лишь въ ІХ в. (въ 867 г.) возстановленіе почитанія иконъ вновь возродило живопись.

Богословскіе споры, превращавшіеся иногда въ настоящія междоусобныя войны, привели греческую церковь къ отдёленію отъ латинской. Греви возставали противъ прибавленія слова Filioque, не допуская въ Символь Никейскаго собора этихъ словъ, которыми утверждалось, что Духъ Святой исходитъ отъ Отца и отъ Сына. Они держались также особаго мнѣнія по вопросу объ иконахъ; въ таинствѣ причащенія употребляли кислый хлѣбъ, а не прѣсный; допускали бракъ священниковъ, погруженіе при крещеніи, и въ богослуженіи пользовались исключительно греческимъ языкомъ.

Истинной причиной раздѣленія быль духъ независимости греческаго міра, становившагося все болѣе и болѣе чуждымъ западному, который казался ему варварскимъ. Греческая церковь не хотѣла подчиняться латинской, и Константинополь считалъ унизптельнымъ получать приказанія изъ Рима. Утвержденіе Фотія на патріаршемъ престолѣ въ Константинополѣ въ 857 г., совершившеся не смотря на протигодѣйствіе папы Николая I, вызвало

величе замысла и удачное сочетание изящной округлости съ примолинейностью. Вокругъ церкви обширныя канедры поддерживаются богатыми круглыми галлерении. Къ песчастью, мусульмане уничтожили украшения св. Софіи. Уцёлёлъ только драгоцённый полъ, всегда покрытый циновками и коврами. Храмъ былъ посвященъ Божественной Мудрости.

# БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДЪЛЪ

ЖУРНАЛА

# "МІРЪ БОЖІЙ".

Январь

1896 г.

Содержаніе. Веллетристика.— Публицистика.— Исторія культуры и цивилизаціи.— Соціологія.— Политическая экономія.— Естествознаніе.— Новости иностранной литературы.— Списокъ книгъ, поступившихъ въ релакцію.

#### БЕЛЛЕТРИСТИКА.

К. М. Станюкович. «Морскіе силуэты». — Аполлонь Коринфскій. «Черныя розы». — Альфредь Мюссе, «Ночи».

К. М. Станюковичъ. Морскіе силуэты. Изъ далекаго прошлаго. Спб. Изд. О. Н. Поповой. 1896 г. Ц. 1 р. Въ «Морскихъ силуэтахъ» авторъ выводитъ съ обычнымъ тазантомъ нъсколько типовъ изъ далекаго прошлаго, грустные образы которыхъ выступають на фонф того времени, когда сознаніе человіческаго достоинства только еще зарождалось въ русскомъ обществъ. Поражають теперь и кажутся невозможными и этотъ матросъ-«нянька», и его барыня, и «генераль-арестанть», и весь ихъ ужасающій антуражь. Знакомясь съ такими «силуэтами», которые еще такъ недавно были обычными представителями своего времени, никого не удивлявишими, казавшимися всёмъ такими простыми, естественными явленіями. - начинаешь больше и больше вбрить въ человблество и человблюсть. Въ самомъ лёдё, какихъ-нибуль 30-40 леть назаль «барыня». знаменитый типъ «дамы пріятной во всёхъ отношеніяхъ», посыдаетъ «няньку»-матроса, служащаго въ деньщикахъ, къ знакомому адъютанту съ изящной записочкой, въ которой просить предъявителя оной--выпороть, «примърно наказать» за дерзость. И барыня ни мало не смущается, и адъютанть, какъ говорится, ничего, да и «нявька -- матросъ тоже. Словомъ, вст эти милые люди даже и не чувствують, что туть что-то--«не того». А теперь мы переживаемъ настроеніе, которое заставляеть насъ краснёть отъ стыда при мысли о позорномъ наказаніи, сохранившемся какъ остатокъ этого «добраго» времени, присутствуемъ при цаломъ движении, когда и земства, и ученыя и неученыя общества, и вся печать ходатайствують объ его уничтожении. Довольно было одного-двухъ поколфній, чтобы такъ радикально измфнились правы и взгляды. И если въ недалекомъ пропіломъ человькъ намъ является жалкимъ, почти презръннымъ существомъ, то такая быстрая перемъна не служитъ-ли въ то же время залогомъ, что и въ недалекомъ будущемъ онъ можетъ подняться на головокружительную высоту нравственнаго совершенства?

Этимъ-то и поучительны такія художественныя картинки прошлаго, какія даеть новая книга г. Станюковича. Не ненависть и злобу, а жалость къ прошлому и радостное упованіе на будущее возбуждають онъ въ читатель, вызывая невольныя сравненія того, что прошло и никогда уже не можеть вернуться, и того, что можеть быть достигнуто безъ особыхъ усилій, если не теперь, то въ ближайшемъ будущемъ, когда наступить «полнота временъ», по евангельскому выраженію.

Изъ трехъ разсказовъ, вошедшихъ въ составъ «Морскихъ силуэтовъ», лучшій—«Нянька». Разсказъ «Генералъ-арестантъ» рисуетъ типъ безпримѣрной жестокости, вызывавшей удивленіе даже и въ то время. Выведенные изъ терпѣнія матросы пристрѣлили «генералъ-арестанта» во время севастопольской осады, «какъ бѣшеную собаку». Третій разсказъ «Матроска» не имѣетъ особаго отношенія къ прошлому. Это—обычная исторія «солдатской жены», обольщенной ловкимъ писарькомъ во время отсутствія мужа. Необыченъ только ея трагическій конецъ, скорѣе присочиненный авторомъ, чѣмъ логически вытекающій изъ даннаго положенія,

Аполлонъ Коринфсий. Черныя розы. Стихотворенія. Спб. 1896 г. Ц. 1 р. Стихотворенія г. Коринфскаго могуть служить образчикомъ той «цвіточной литературы», которая напоминаетъ этикетики парфюмерныхъ произведеній Брокара и Ко. Для довершенія сходства, г. Коринфскій снабдиль обложку бюстомъ дівицы, съ черными кудрями и весьма аляповатымъ носомъ, и посвятилъ книжку г-жі Елені съ тремя звіздочками. Все это очень галантно и навірное понравится не одной мінцанской «Елені», обожающей «подношенья», въ виді куска розоваго мыла или баночки, одеколона, — но къ поэзіи не имість никакого отношенія, какъ, впрочемъ, и большая часть содержанія книги.

Послѣдняя распадается на три части: «Дневникъ», «Бывальщины», «Отголоски». Въ первомъ авторъ, не стѣсняясь, разсказываетъ міру о своихъ мучительныхъ чувствахъ къ «Еленѣ сътремя звѣздочками». «Яду мнѣ, яду скорѣй!..» — вопіетъ г. Коринфскій—

Живнь! Гдё палачъ твой, гдё твой чародёй-отравитель? Смерть! Гдё отъ жизненной лжи твой мудрецъ-избавитель?! Въ сердце отраву свою, прямо—въ сердце, мнё лей!..

Но жестокая Елена не внемлетъ, и г. Коринфскій подступаетъ къ ней «на другой манеръ».

Память!.. Казни меня, мучай Ревностью въ прошлому жгучей, Сердце и душу мић болью Рви—давъ просторъ своеволью!

Каждое діло и слово Вызови ты изъ былого, Знахарь—палачъ мой могучій! Память!.. Казни жъ меня, мучай...

Какой «пронвительный мужчина» этотъ г. Коринфскій, — только и можемъ мы сказать вмёстё съ г. жей Еленой и — закрыть «Дневникъ».

Въ «Бывальщинахъ» авторъ разсказываетъ не то легенды, не то сочиняетъ какія-то сказанья. Если въ «Дневникъ» можно догадываться, что какая-то Елена уязвила сердце бъднаго г. Коринфскаго, то въ «Бывальщинахъ» ничего не поймешь. Это—просто наборъ словъ, въ родъ, напр., слъдующаго. Озаглавлено «Красная весна»:

То не бълая купавица Расцвъла надъ синью водъ, — Съ Красной Горки раскрасавица, Ярью-зеленью, идетъ.

> Пава-павой, поступь ходкая, На ланитахъ-маковъ-цвътъ, На устахъ-улыбка кроткая, Свътелъ-радошенъ привътъ,—

и такъ на протяжени четырехъ страницъ. Различаются «Бываьщины» только тъмъ, что одит написаны коротенькими строчками, другія—длинными-предлинными, какъ, напр., «Русалочья заводь»:

Подъ суглинистымъ обрывомъ, надъ веленымъ крутояромъ День и ночь на темный берегъ плещутъ волны въ гиътъ яромъ... Не пройти и не проъхать къ той пещеръ, что подъ кручей Обозначилась изъ груды мелкой осыпи ползучей, и т. д.

Въ «Отголоскахъ» есть многое разное, но «сердца, нѣтъ, ничто не шевелитъ», хотя авторъ и не жальетъ себя. Эго-то отсутствие сердечности, простоты, неподдъльнаго, искренняго чувства и составляетъ главный недостатокъ стихотворений г. Коринфскаго. Назоветъ-ли онъ ихъ «черными», или «бълыми розами», сущность его поэзи не измѣнится, разъ нѣтъ въ немъ божественнаго дара «глаголомъ жечь сердца людей».

Альфредъ де-Мюссе. Ночи. Переводъ А. Д. Облеухова. Москва 1895 г. Новый переводъ лучшихъ поэмъ А. де-Мюссе, его знаменитыхъ четырехъ «Ночей», представляется интереснымъ литературнымъ явленіемъ. Мюссе не принадлежить къ разряду первоклассныхъ, всеобъемлющихъ геніевъ, каждая строчка которыхъ сохраняеть вычное значение. Не упоминая уже о великихъ именахъ другихъ странъ, въ самой Франціи Мюссе не занимаетъ мъста на ряду съ геніальными поэтами XVII въка или съ величайшимъ поэтомъ нашего въка, В. Гюго, По отношенію къ этимъ въчнымъ свъточамъ національной литературы, французская критика никогда не отступаетъ отъ признанія ихъ одинаковаго значенія для всіхть временть. Не то ст. А. де-Мюссе. Среди поэтовъ XIX-го въка ему принадлежитъ видное мъсто: изъ французскихъ романтиковъ школы Шатобрівна и Гюго онъ одинъ изъ наиболье популярныхъ, но его творчество подвергалось самой разнообразной оцінкі со времени жизни псэта и до нашихъ дней. «Молодая Франція», какъ называло себя покольніе тридцатыхъ годовъ, преклонялась предъ Мюссе, этимъ изящнымъ и въ то же время бурнымъ дэнди, выражавшимъ съ заразительной искренностью неспокойную душу своихъ современниковъ, ихъ жажду любви и страданій, возвышающихъ душу, ихъ молодую жизнерадостность, сказывавшуюся въ уменьи сильно чувствовать какъ горе, такъ и

ралость, какъ наслаждение, такъ и отчанние. Но уже слъдующее покольніе, увлеченное интересами болье общаго характера, отощло отъ настроеній Мюссе и находило его поэзію слишкомъ ограниченной узко-личными интересами. Возникая поэзія болье отвлеченная, ставившая созерцаніе вічныхъ истинъ и культь вічной красоты выше сътованій о предходящихъ жизненныхъ скорбяхъ; эта поэзія такт наз. парпасской школы вытуснила эпигоновть романтизма, однимъ изъ которыхъ былъ Мюссе. Съ тъхъ поръ пѣвенъ «Ночей» и «Родда» встръчаль въ критикъ не разъ и безпошалное осуждение за свой чрезмърный индивидуализмъ, и горячую защиту за непосредственную поэтичность творчества. Въ последнее время, когда французскіе поэты преисполнены заботами о формъ, о томъ, чтобы изгнать изъ поэзіи все условное, создать илеальную музыкальность стиха, способнаго отразить всі нюансы настроеній, поэзія Мюссе полвергается большимъ напалкамъ. Эта неустойчивость мибній о Мюссе во французской критик в діздаеть крайне дюбопытнымъ пересмотръ его поэзін съ объективной точки зрівнія. Русскій переволь его «Ночей» даеть намь поволь подойти нісколько ближе къ этому поэту сердечныхъ изліяній и попытаться опредълить его литературную физіономію, производившую столь разнородныя впечатленія на критиковъ несколькихъ покольній, смынившихся со времени жизни поэта.

Олно изъ главныхъ прозаическихъ произведеній Мюссе носить название «Confessions d'un enfant du siècle» и въ геров его поэтъ изобразилъ самого себя, свою жизнь со всёми ея душевными прамами. И таковымъ, какъ въ этомъ романъ, такъ и въ своей жизни и въ своемъ творчествъ, Мюссе былъ «сыномъ въка», человъкомъ своего времени, отразившимъ всъ особенвести современныхъ ему чувствованій и стремленій и воплотившимъ ихъ съ вдохновеніемъ и страстностью истиннаго поэта. Мюссе родился въ 1810 году въ Парижф, въ достаточной буржуваной семью, и всю жизнь, за исключениемъ несколькихъ путешествій, провель въ Парижъ, оставаясь и по сущности своей природы парижаниномъи отчасти человъкомъ съ буржуваными наклонностями. Воспитанный на легкомысленныхъ романахъ и игривой поэзін XVIII віка, зараженный скептипизмомъ Родьтера. Мюссе съ первыхъ своихъ поэтическихъ опытовъ обнаружилъ качества чисто французскаго или, вървъе, парижскаго ума, того, что теперь принято называть esprit boulevardier, и что въ эпоху Мюссе составляло сущность такъ наз. дэндизма. Въ первую пору своего творчества Мюссе быль всецьло скептикомъ, съ тонкой ироніей говориль о чувствахъ, съ одинаковой дегкостью относясь какъ къ трагическому, такъ и къ мелкому въ жизни, граціозно вышучиваль людей и жизнь и быль изящнымъ, легкомысленнымъ дэнди, цфнителемъ нимолетныхъ ощущеній, выпучивающимъ романтизмъ во имя легкаго, беззаботнаго отношенія ка жизни. Въ этомъ настроеніи написаны его полусерьезныя, полушуточныя поэмы: «Namouna». «Mardoche», «Ballade à la Lune» и др. Вся прелесть ихъ въ непринужденности, непосредственности стиха, въ изяществъ скептическаго настроенія, въ особой дерзновенной и въ то же время

груство скентической манеры говорить о тайнахъ души. Однако. всь эти особенности таланта Мюссе дълали его въ юности только болье яркимъ представителемъ холодной искусственной поэзіи XVIII въка, лишенной глубокихъ настроеній. Но въ поэзіи Мюссе произопла глубокая переміна, когда среди беззаботнаго прожиганія жизни и погони за минутными удовольствіями. Мюссе испыталъ глубокое чувство, переродившее его жизнь и сдълавшее его однимъ изъ самыхъ искреннихъ поэтовъ віжа. Любовь Мюссе къ геніальной Жоржъ Зандъ послужила темой для безконечныхъ толкованій и обвиненій то той, то другой стороны. Не входя въ подробности этой грустной исторіи двухъ людей, стремившихся къ вершинамъ идеальныхъ чувствъ и ежеминутно оскорбляемыхъ жизнью, отмътимъ только вліяніе пережитой любви на поэзію Мюссе. Разбивъ его жизнь, заставивъ послъ цълыхъ лътъ душевныхъ мукъ искать забвенія въ низменныхъ удовольствіяхъ, она разбудила въ немъ спавшую до того душу, замѣнила его иронію и скептицизить искренними настроеніями, научила его глубоко чувствовать и отражать всв переходы чувствъ. Съ этой поры поэзія Мюссе пріобріза совершенно иной характеръ. Отъ шуточнаго тона первыхъ поэмъ Мюссе переходитъ къ серьезному анализу чувствъ въ «La Coupe et les lèvres», «A quoi rêvent les jeunes filles» и, наконецъ, переходить къ своей третьей настоящей манеръ, къ изображенію любви, какъ основы жизни, любви во вскую ея видахъ, но преимущественно съ точки зрвнія Донъ-Жуана, гонящагося за идеальной любовью и ищущаго забвенія въ низкихъ удовольствіяхъ. Обаяніе Мюссе въ эту лучшую пору его творчества заключается въ его искренности и непосредственности. Это поэзія опрущеній и настроеній, самыхъ разнообразныхъ, по всегда пережитыхъ, правдивыхъ и потому трогательныхъ. Лаже тамъ, гиб Мюссе пускается въ философствование, какъ, напр., въ неудачномъ началъ «Rolla», видно, что эта риторика не напускная, а въ самомъ дъл отражающая настроение того вре мени. Въ этой искренности—секретъ неувядаемой прелести «Lucie», одного изъ самыхъ вдохновенныхъ описаній музыки; ею проникнуто «Письмо къ Ламартину», «Souvenir» и др. Непосредственность въ передачћ опущеній обусловливаеть другое свойство поэзіи Мюссе: онъ рисуеть всегда себя, и та двойственность, которая проникала все его существо, отразилась и въ его поэзіи. Способный на высочайшие экстазы чистаго чувства, онъ переживалъ и моменты правственнаго паденія, и, поднимаясь все выше мечтами, предавался въ жизни искушеніямъ. Таковы же всь его герои: власть порока надъ душой человъка — постоянная тема всыхъ его драматическихъ произведеній («La Coupe et les lèvres», «Lorenzaccio» и пр.); раздвоеніе въ челов'як' между духомъ и чувствами, и отчанніе, сопровождающее его, изображены съ такой силой въ «Rolla», потому что Rolla — это Мюссе, потому что въ его душћ жили два человћка, которыхъ овъ изображаетъ или двумя (какъ въ Caprices de Marianne), или въ одномъ лицѣ циникасамоубійцы, полнаго презрінія къ себі, или, наконець, рисуетъ эту двойственность своего я въ «Nuits du Decembre».

Мюссе отразиль сложность и противоръчивость душевной жизни современнаго человъка; отразилъ онъ ее глубоко и правдиво, будучи самъ настоящимъ enfant du siècle, и потому такъ близокъ и понятенъ онъ намъ съ своими переходами отъ выспаго идеадизма къ воспъванію мимолетныхъ удовольствій, съ своей смісью пессимизма, цинизма и безграничной нёжности души. Эта близость къ своему въку, къ душевной жизни своего покольнія сдылала изъ Мюссе одного изъ тъхъ любимыхъ поэтовъ, которыхъ не изучаютъ, а лишь читаютъ безъ конца и знаютъ наизусть. Самая форма его поэзіи не всегда соотв'єтствуеть поэтичности настроеній. Мюссе слишкомъ занять своей сердечной жизнью, чтобы отдівлывать стихъ, онъ стремится лишь высказать до конда все, чёмъ полна была его душа, и дълаетъ это часто безъ художественныхъ образовъ, не заботясь о музыкальности выраженія. Эта внёшняя прозаичность, бъдность вдохновенія въ отраженіи самыхъ патети. ческихъ моментовъ души и отталкиваетъ отъ Мюссе французскихъ лириковъ позднъйшей формаціи. Преобладаніе содержанія надъ формой выраженія и чрезм'трный лиризмъ поэта, превратившаго свои поэмы въ дневники личной жизни, кажутся антихудожественными-пѣвцамъ «едва уловимыхъ нюансовъ несуществующихъ чувствъ». Вотъ почему такъ сильны нападки на Мюссе въ последнее время. Онъ касаются недостатковъ его формы и не протестують противь обаянія его искренней, глубоко прочувствованной поэзіи. Къ тому же, нъсколько поэмъ, какъ «Lucie», «Souvenirs» и отдывыя страницы въ «Nuits», являются истинными перлами поэзін; форма и внутреннее настроеніе сливаются въ нихъ въ неразрывную гармонію, и он' являются такимъ же воплощеніемъ красоты, какъ самые совершенные образцы невозмутимой парнасской поэзіи.

Все сказанное нами о Мюссе болће всего примћнимо къ лучпіему его произведенію, къ его «Ночамъ». Вст страданія, пережитыя поэтомъ, вылились въ этихъ четырехъ поэмахъ съ необычайной силой, отражая птрую гамму чувствъ отъ самыхъ нтручныхъ поэтическихъ настроеній до бурныхъ аккордовъ злобы и
отчаянія. Много риторики встртается среди этихъ воспоминаній
о прошломъ счастьи, обращеній ко вступь стихіямъ, среди проклятій и криковъ, чередующихся съ примирительными птенями всепрощающей музы поэта, музы любви и красоты; но въ описаніяхъ
пережитаго есть безконечно прекрасные эпизоды, какъ, напр.,
конецъ «Майской ночи», гдт поэтъ сравнивается съ пеликаномъ,
кормящимъ голодныхъ птенцовъ кровью собственнаго тта, или
въ «Октябрьской ночи» описаніе безсонной ночи на балконт и др.

Передать все это въ переводъ, конечно, крайне трудная задача. именно потому, что Мюссе часто впадаетъ въ риторичность и вультарность тона, и липь мъстами возвышается до павоса истинной поэзіи. Не обладающій крайней чуткостью къ поэтическимъ нюавсамъ, переводчикъ непремъно усугубитъ прозаичность Мюссе, злоупотребляющаго отвлеченными словами и риторическими перифразами; то же, что есть истинно поэтическаго въ Мюссе, его нъжность и искренность, легко можетъ потонуть въ передачъ на

другой языкъ. Это именно и случилось въ переводъ «Ночей» г. Облеуховымъ. Это переводчикъ необыкновеннаго типа. Въ предисловіи онъ излагаетъ цілую теорію поэтическаго перевода, говорить, что нужно передавать не буквально произведенія поэтовъ, а воспроизводить духъ ихъ творчества. Это было извъстно, конечно, и до появленія переводовъ г. Облеухова, но мы не знали, что передачей внутренияго смысла стихотворенія называется полное изміненіе текста и заміна образовъ, рисующихъ то или другое настроеніе, общими словами, ничего вообще не рисующими. Для сужденія о новомъ переводѣ «Ночей» совершенно достаточно сравнить хотя бы начало «Майской ночи» въ подлинникћ и въ русскомъ переводъ. Мюссе начинаетъ поэму следующимъ воззваніемъ музы къ поэту: «Поэтъ. возьми свою лютню и подълуй меня. На кустахъ пиповника распустятся сейчасъ почки. Весна рождается въ эту ночь, вътры набираются силъ, и птички, въ ожиданіи зари, садятся на первые зеленфющіе кусты. Поэтъ. возьми женям йукатроп и онток.

Воть какъ передана эта строфа г. Облеуховымъ:

Возьми, о поэтъ, сладкозвучную лиру Рукою могучей ударь по струвамъ И звуки польются, подобно волнамъ, Про муки поэтъ разсказывать міру... Востокъ превращается въ царственный храмъ Отъ ясной зари, разостлавшей порфиру.

Это не только не переводъ, но и не поддѣлка, а просто неудачная импровизація на тему Мюссе. И никакими теоріями подобнаго обращенія съ поэтическимъ произведеніемъ оправдать нельзя. «Ночи» Мюссе одинъ изъ перловъ французской поэзіи,— въ переводѣ г. Облеухова это рядъ скучныхъ декламацій, пересыпанныхъ самыми банальными оборотами.

## ПУБЛИЦИСТИКА.

- В. А. Гольшев: «Литературные очерки».—«Сборникъ для содъйствія самообравованію».—Д. П. «Нъкоторыя черты народнаго образованія въ Соединенныхъ Штатахъ».—А. Й. Свирскій. «По тюрьмамъ и вертепамъ».
- В. А. Гольцевъ. Литературные очерки. Изд. ред. жур. «Русская мысль». Моснва. 1895 г. Ц. 1 руб. «Очерки» г. Гольцева составилсь изъ ряда статей, помъщенныхъ имъ за послъдніе годы въ журналь «Русская мысль». По содержанію статьи эти крайне разнообразны, касаясь то животрепещущихъ вопросовъ дня. то литературныхъ темъ, какъ можно судить и по ихъ оглавленіямъ: «Разночинецъ и дворянская культура», «А. П. Чеховъ» (опытъ литературной характеристики), «Д. И. Писаревъ», «Памяти Некрасова» (по поводу пятнадцатильтія его кончины), «Въ поискахъ идеала», «О пессимизмы въ современной литературь», «Объ идеяхъ и покольніяхъ», «Объ основныхъ идеяхъ нашего въка» и др. Оставаясь всегда върнымъ идеалу свободы и общественности, авторъ

старается передать въру въ этотъ идеалъ и своимъ читателямъ, возбуждая въ нихъ «духъ бодръ» въ минуты скорбнаго пониженія общественныхъ настроеній. Особенно характерной въ этомъ отношеній кажется намъ статья «Въ поискахъ идеала», гдф г. Гольцевъ отмѣчаетъ современныя тенденціи къ мистицизму и декадентскія попытки къ символистик и туманному, расплывчатому идеализму, лишенному общественной почвы. «Въ исторіи нерѣдко случалось, -- говорить авторъ, -- что целое поколение людей утрачивало въру въ лучшія преданія, отрекалось отъ пьлей, ради которыхъ боролись и страдали прежнія покольнія. Наступаль періодъ отчаянія или, по крайней мітрі, унынія для однихъ, страстнаго исканія правды для другихъ. Подобное время переживаемъ и мы, и не только русскіе, но отчасти и западноевропейское общество. Великія идеи, при имени которыхъ сильно билось сердце юноши еще въ недавние годы, не возбуждають теперь энтузіазма во многихъ, а въ другихъ не только не встричають сочувствія, но вызывають неразумный и несимпатичный гибвъ». Нъкоторымъ изслъдоватедямъ такое настроение общественной мысли представляется идеалистической реакціей, явившейся какъ естественный результать крайностей матеріализма и натурализма. По, - зам'вчаетъ авторъ въ концъ, сдълавь общій очеркъ того, что понимается теперь подъ иминутой «реакціей», — «нов'явшить вздыхателямь о погибшемь будто бы идеаль не только французское, но уже и русское общество можетъ указать на свътлыя національныя и общечеловъческія преданія, которыя связывають людей разныхъ и многихъ покольній въ общей работь общественных улучшеній и личнаго совершенствованія. И намъ есть кого помянуть, есть на чьи идеалы сослаться, начиная съ Новикова и Радищева и до нашихъ дней... Не достаеть не политическихъ и личныхъ идеаловъ, а ихъ разумнаго пониманія, искрешней и дізятельной преданности имъ». И эта мысль о необходимости «дізятельной преданности» идеалу проходить красной нитью черезь всі: «Очерки» г. Гольцева, объединяя ихъ въ нъчто цілое, при всемъ разнообразіи содержанія.

Сборникъ для содъйствія самообразованію. Программы чтенія для самообразованія. Съ приложеніемъ статей Н. Й. Карѣева, В. И. Семевскаго, М. С. Корелина и И. М. Съченова. Спб. 1895 г. Ц. 40 к. Въ нашемъ журналь уже было отмечено появление «Программъ для самообразованія», изданныхъ «Отдёломъ Комитета Педагогическаго музея военно-учебныхъ заведеній, когда онъ были напечатаны предварительно въ «Историческомъ Обозрѣніи». Поэтому, останавливаться надъ подробностями не станемъ. Въ отдёльномъ изданіи «Программы» приведены въ болье стройный порядокъ, нькоторыя пограниности исправлены, другія устранены. «Программы» снабжены предисловіемъ, въ которомъ «Отділь» полемизируетъсъ рецензентами, высказавшими нъсколько замъчаній о программахъ, а г. Карћевъ подемизируетъ съ г. Михайдовскимъ. Недьзя сказать, чтобы эта полемика была особенно поучительна для лицъ, ищущихъ образованія, хотя авторы предисловія и заявляють, что ими руководить желаніе «объяснить лицамъ, которыя нуждаются въ программахъ, какими принципами руководствовался «Отдель»

при составленіи своихъ программъ». Не желая давать поводт «Отдѣлу» къ новому выясненію этихъ принциповъ, мы лучше обойдемъ ихъ молчаніемъ. Далѣе, къ программамъ приложены четыре статьи: г. Карѣева «Объ отношеніи исторіи къ другимъ наукамъ съ точки зрѣнія интересовъ общаго образованія» \*, г. Семевскаго «Крестьяне въ Россіи во второй половинѣ XVIII в.», г. Корелина «Гуманизмъ» (очеркъ, перепечатанный изъ словаря Брокгауза и Ефрона), и г. Сѣченова «Физіологическіе критеріи для установки длимы рабочаго дня» (читано въ Обществѣ любителей естествознанія въ концѣ 1893 г.).

Д. П. Нъкоторыя черты народнаго образованія въ Соединенныхъ Штатахъ. С.-Петербургъ. 1895 г. 1 р. 25 коп. Дъло народнаго образованія, начиная съ сельской школы и кончая университетомъ, въ Соединенныхъ Штатахъ находится въ исключительномъ въдъніи властей каждаго отдъльнаго штата, -здёсь нётъ федеральнаго, національнаго министерства народнаго просвіщенія: каждый штатъ Союза имъетъ свои собственные законы относительно народнаго образованія, которые отличаются большимъ разнообразіемъ. Школьный участокъ, или община, стоитъ всего ближе къ школь. Вск полноправные жители участка заботятся о школь, рышая на своихъ собраніяхъ вопросы, касающіеся ея, избирая комитеты попечителей (или директора) для ближайшаго и постояннаго завыдыванія школой или школами. Участокъ и община заботятся объ установленіи и сборі містныхъ налоговъ въ пользу школы, о покупкъ земли и постройкъ школьныхъ зданій, ихъ впутреннемъ устройствъ, нанимаютъ учителей, слъдятъ за тъмъ, чтобы школьный годъ длился не менње 6 мъсяцевъ, чтобы учили лишь лица. снабженныя установленными дипломами и т. п. Всфии этими дізлами обыкновение завъдуеть бюро образованія или комитетъ, состоящій изъ выборныхъ общиной членовъ, числомъ отъ 6 до 50 человъкъ. При накоторыхъ городскихъ бюро существуетъ множество особыхъ коммиссій, напримірь, учительская, коммиссія по составленію отчетовъ и проч. Но первую роль играютъ суперинтенденты народнаго образованія, въ годі нашихъ директоровъ народныхъ училицъ, съ тою лишь разнидею, что компетенція суперинтендента гораздо шире и дъятельность несравненно плодотвориъе. Суперинтенденты постоянно надзирають за правильнымъ ходомъ преподаванія во ввіренномъ районі, за состояніемъ школь, за учителями. Они же подають совіты, рішають спорные вопросы, распредівляють субсидіи штатовь и доходы со школьныхь фондовь. «Они следять за успехами въ области народнаго образованія и являются проводниками нововведеній. Спеціалисты (всегда почти изъ учителей) по профессіи, опи въ теченіе посліднихъ 30 літь были главными двигателями прогресса народнаго образованія». При содъйствін своихъ помощниковъ они производять экзамены, созывають

<sup>\*) «</sup>См. двъ статьи мои «Объ общемъ значени историческаго образованія», помъщенныя въ «Историко-философскихъ и соціологическихъ этюдахъ», а также главу VI «Писемъ къ учащейся молодежи о самообразованіи» и главу VII «Бесъдъ о выработкъ міросозерцанія» Прим. г. Карвева, стр. 49.

учительскіе събзды, иногда руководять ими; занимаются съ тъми изъ учителей, которые не получили спеціальной подготовки; иногда предсъдательствують на собраніяхъ учительскихъ ассоціацій; они же читають имъ лекціи по исторіи и теоріи преподаванія.

Американская народная пікода, прежде всего, не есть пікода народная въ томъ смыслії, въ какомъ это выраженіе употребляется у насъ въ Россіи; обучаются въ ней діти всіхъ слоевъ общества—и богатый и біздный, и чистокровный янки и негръ, и католикъ и язычникъ. Даліє, кончившій курсъ американской народной пікоды можетъ прямо поступить въ среднее учебное заведеніе, тогда какъ у насъ, наприміїръ, мальчикъ, окончивпій народное училище и достигшій возраста 14 літъ, не можетъ быть принять ни въ одно среднее учебное заведеніе.

Такъ какъ низпее образованіе въ Америкъ безусловно безплатное, то почти всѣ дѣти школьнаго возраста тамъ посѣ щаютъ школу. Такъ, въ 1891 году число лидъ школьнаго возраста (отъ 5 до 18 лѣтъ) опредѣлялось цыфрою 18.799.864; изъ нихъ въ общественныя школы поступило 12.966.061 дѣтей, въ частныя школы—1.392.200; къ этому нужно присоединить лицъ, посѣщавшихъ вечерніе классы, учениковъ ремесленныхъ и коммерческихъ школъ, піколъ для бѣдныхъ, для индѣйцевъ, такъ что всѣхъ учащихся въ Соединенныхъ Штатахъ получится 15 милліоновъ, что составитъ 25°/о населенія, или придется одинъ учащійся на четыре человѣка \*).

На народное образование въ 1891 г. Соединенные Штаты израсходовали до 280 мил. рублей, на армію и флоть было затрачено 146 мил. руб. Такимъ образомъ, нельзя не согласиться съ Гиппо, который говоритъ: «Въ Новомъ Свъть народное образованіе отнимаетъ у военнаго бюджета все то, что въ Старомъ Свъть военный бюджеть отнимаетъ у народнаго образованія».

Недостатокъ міста не позволяєть намъ коснуться другихъ сторонъ интересной книжки г. Д. П., а потому приведемъ лишь оглавленія, чтобы дать понятіе объ ся содержаніи: «Ціли, преслідуемыя народной школой», «Безплатность и обязательность обученія», «Світскій характерь народной школы», «Внішкольное образованіе», «Вечернія школы», «Библіотеки», «Распространеніе унинерситетскаго образованія».

А. И. Свирскій. По тюрьмамъ и вертепамъ. Очерки. Изданіе Д. А, Александрова. Москва, 1895 г. 1 руб. Г Свирскій задался цёлью возможно тщательніе изучить «всі проявленія зоологическаго, трущобнаго прозябанія». «Поб'єдивъ въ себ'є чувство гадливости и махнувъ на все рукой, я нарядился въ соотвітствующій костюмъ

<sup>\*)</sup> Такого высокаго процента учащихся нёть ни въ одномъ государствѣ. Въ другихъ цивилизованныхъ странахъ этотъ процентъ равняется:

| Въ            | Баварія           | 21,2 | Въ | Англіи     | 16,6 | Въ | Даніи      | 11,0 |
|---------------|-------------------|------|----|------------|------|----|------------|------|
| •             | Баденъ            | 20,6 | •  | Норвегія ) | 15.4 | >  | Испаніи    | 10,6 |
| 3             | Саксоніи          | 20,2 |    | и Швеціи ] | 15,4 | •  | Италін     | 9,6  |
| • ]           | Пруссіи           | 19,6 | >  | Франціи    | 15,1 | >  | Греціи     | 6.4  |
| •             | Швейцар.          | 19,5 | >  | Нидерланд. | 14,2 | >  | Португалін | 5.9  |
| <b>&gt;</b> : | Германін          | 18,8 | >  | Бельгіи    | 13,5 | •  | Болгарін   | 5.5  |
| • ¢           | <b>Ри</b> нляндіи | 17,6 | >  | Австрін    | 13,1 | •  | Россія     | 3,1  |

и въ продолжение вѣсколькихъ лѣтъ, переѣзжая изъ города въ городъ, скитался по разнымъ трущобамъ. И теперь, ознакомившись воочію съ жизнью отверженныхъ созданій, я хочу познакомить съ нею также читателей, намѣреваясь дать рядъ образовъ, типовъ и картинъ, которые проходили предъ моими глазами въ продолженіе многихъ томительныхъ дней...»

Изъ кого же состоить этоть трущобный контингенть, кто эти сотверженныя созданія»? Мы были бы вполнів неправы, предположивь, что завсегдатаями вертеповь и притоновь являются люди, оть природы порочные, глупые, слабовольные. Оказывается, что громадное большинство этихъ несчастныхъ питали когда-то надежду на лучшее и когда-то боролись всіми силами съ невзгодами жизни. Каждый изъ нихъ быль въ свое время борцомъ, и борцомъ отчаннымъ. Не одинъ разъ онъ тонулъ и всплывалъ на поверхность, не одинъ разъ падалъ, спотыкался и снова вставалъ, но, въ конців концовъ, прибитый, униженный и окончательно побіжденный, онъ невольно склонилъ навсегда голову, подставляя себя подъ неотвратимые удары. Возбудить сожалівніе къ падшимъ, желаніе придти имъ на помощь, а также и намізтить отчасти путь этой помощи—такова ціль, которую преслідуетъ авторъ, описывая свои скитанія.

Въ книгъ г. Свирскаго много интересныхъ данныхъ о пересыльныхъ тюрьмахъ и ихъ обитателяхъ, выработавшихъ свою, такъ сказать, арестантскую культуру. Такъ, напримъръ, у арестантовъ есть своя литература, свои писатели, стихотворды и прозаики. Въ ихъ произведеніяхъ оплакивается арестантское житье-бытье, горькая доля, лишеніе свободы и прочія невзгоды тюремной жизни, развязно и остроумно осмънваются оплошности воровъ, грабителей; или излагается «исповъдь» и «похожденія» какого-нибудь неудачника «маровихера» (карманнаго вора).

Въ тюрьм' есть и свое д'яденіе заключенныхъ на классы, есть арестантская аристократія и плебсъ, причемъ къ первой категоріи относятся опытные, закорен'ядые преступники, прошедшіе сквозь огонь и воду и м'ядныя трубы, побывавшіе въ Сибири, б'яжавшіе съ каторги и т. п.; плебсъ же составляютъ всі «новички», всі, попавшіе въ тюрьму «зря», за пустяки—за мелкую кражу, за безпаспортность и т. п. Аристократія свысока смотрить на плебсъ, обращается съ нимъ деспотически, требуеть себ'я безусловнаго повивовенія, уваженія, а главное, собираетъ съ плебса огромную контрибуцію. Словомъ, все сотте chez nous...

# ИСТОРІЯ КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦІИ.

Ю. Липпертв. «Исторія культуры».—Оридрих» Шпрайслерь. «Исторія культуры».—Густавь Ле-Бонь, «Эволюція цивилизацій».—Дж. В. Дрэпэрь. «Исторія умственнаго развитія Европы».

Ю. Липпертъ. Исторія культуры въ трехъ отдѣлахъ. Съ 83 рисунками. Перев. съ нѣмецкаго А. Острогорскаго и П. Струве. 2-ое изд.

Ф. Павленкова. Спб. 1895 г. Ц. 1 р. 60 к. Исторія культуры—уже не нован отрасль знаній о человікі. Она побідоносно вступила въ рядъ этихъ знаній и заняда среди нихъ видное м'єсто еще въ шестидесятыхъ годахъ, ознаменовавшихси сильныйшимъ научнымъ подъемомъ, благодаря широкому распространенію ученія Дарвина. Теорія послідовательнаго развитія, заключавшаяся вь основі этого ученія, оказалась болбе плодотворной для умственной, чёмть для физической исторіи человъка. Между тьмъ, какъ въ последней до сихъ поръ не удалось еще установить ясной, непрерывной посте пенности формъ, — преемственность, последовательный переходъ различныхъ стадій духовной жизни человічества гораздо легче удалось опредёлить ученымъ, какъ только они приложили къ изученію этой жизни методъ постепеннаго развитія. Труды Тэйлора, Леббока, Гейгера и др. раскрыли факты первостепенной важности-усовершенствование орудій, предметовъ матеріальной и формъ духовной культуры, начиная отъ зачаточныхъ до самыхъ сложныхъ. существование первичныхъ культурныхъ формъ въ жизни современныхъ намъ дикарей и полную аналогію посл'єднихъ съ нашими отдаленными некультурными предками. Какъ скоро путь въ эту новую, заманчивую область изученія быль указань, по немъ попіли многіе, и частныя изслідованія, дополнявшія общія схемы творцовь этой науки, стали накопляться съ поразительнымъ обиліемъ и быстротой. Въ свътъ этихъ изследованій въ настоящее время уже выступили изъ мрака многіе самые отдаленные участки нрошлаго человъчества; въ общемъ видъ, намъ уже извъстны и матеріальная сторона жизни, и общественно-правовыя отношенія, и вфрованія самыхъ древнихъ и самыхъ дикихъ людей.

Накопленіе знаній по этому предмету вызывало отъ времени до времени попытки объединенія и систематическаго изложенія. Среди попытокъ краткой, общедоступной обработки этого обпирнаго предмета, сочиненіе Липперта занимаєть довольно видное м'істо, какъ добросов'істный сводъ этнографическихъ и другихъ данныхъ исторіи матеріальнаго, общественнаго и духовнаго развитія человічества.

Своему предмету Липпертъ даетъ весьма широкое опредъление. По мижние его, исторія культуры есть исторія усилій, какія ділаль человіжь съ самаго начала своего существованія для поддержанія своей жизпи, какъ индивидуума и какъ члена общества какъ на землів, такъ и въ другомъ мірів. Первой заботой его было. безъ сомийнія, поддержаніе и продленіе личной жизпи, всегда вопросъ о пропитаніи стоялъ у него на первомъ планів. Ради него онъ придумывалъ способы добыванія и приготовленія пищи, изобріталь орудія и оружіе, вступалъ въ союзъ съ себів подобными, прибъгаль къ различнымъ пріемамъ пониманія другъ друга, что привело его къ членораздільной річи и пріучило ясно и опредівленно мыслить.

Съ этой точки эрѣнія открываются такія стороны существованія человѣчества, которыя остаются незамѣченными, даже вовсе не затрогиваются при изученіи политической исторіи. Между тѣмъ, эти интимныя внутреннія стороны жизни человѣчества настолько

важны, что настоящее повимание послыжей невозножно безъ знанія ихъ. Не обращая на нихъ вниманія, мы упускаемъ изъ виду пепрерывную и тяжелую борьбу за существованіе, какую прихолилось вести человъку отъ перваго появленія его на землі: не зная, какъ дорого обощиась ему побъла въ этой борьбъ, составляющей культурное достояние пашего времени, мы не можемъ уяснить себт и настоящей паны этого постоянія. Только въ исторін культуры видимъ мы, какъ посталось челов'яку нын'яшнее торжество; здъсь онъ передъ нами не только во дворцахъ, на поляхъ битвъ или въ народныхъ собраніяхъ, а въ своей домашней. семейной жизни, за работой, которая обезпечиваеть ему существопаніе. Въ этой обыденной обстановкъ мы замічаемъ многія тайныя пружины человъческихъ лъйствій, весьма важныя для пониманія этихъ д'єйствій, но ускользавнія отъ нашего глаза, когда люди проходили передъ нами лишь въ видь царелворцевъ, воиновъ, жрецовъ, правителей и т. п. Людьми въ настоящемъ смысать слова, отстанвающими свое физическое существование, борюшинися съ вибшнимъ міромъ, то торжествующими налънимъ, то изнемогающими въ борьбъ, люди являются намъ только въ истопін своей культуры. Только она показываеть намъ, какъ беззашитный и безоружный человъкъ одерживалъ верхъ и надъ суровыми условіями природы, и наль страшными врагами. Это торжество было достигнуто совокупными усиліями людей, усиліями массы. Въ политической исторіи эта масса чувствуется только глф-то за кулисами совершающихся на исторической спень событій. Зд'ясь, въ исторіи культуры, она на первомъ плані, она занимаетъ все полотио картивы. И картина эта развертывается передъ нами въ величайшемъ разнообразіи и во времени, и въ пространстві. Безконечно длинной дентой тянстся она изъ глубины віжовъ, когда зарождалось только человъческое сознаніе; необозримой поверхностью простирается она по всему земному шару въ томъ видѣ. въ какомъ обитателей его мы знаемъ теперь. Перелъ напими глазами какъ булто въчно возобновляющаяся панорама человічества, отстанвающаго свое существование и стремящагося облегчить и повысить его условія: пещерный человікь, сражавшійся въ Европі; съ мамонтами, еще продолжаетъ жить въ видъ дикаго обитателя Австралін или Огненной земли. И то же мы замізчаемъ на всіхъ промежуточныхъ ступеняхъ отъ низшей до высшей культуры. Культура растеть и изміняется только въ верхней части, а нижнія стадіи ея до сихъ поръ еще имъютъ своихъ живыхъ представителей.

Во многомъ эта наличность первобытныхъ культурныхъ формъ облегчаетъ задачу историка культуры и даетъ ему преимущество надъ историкомъ въ господствующемъ смыслѣ этого слова, позволяя первому провърять свою работу и пополнять ея пробълы. Но, вмъстъ съ тъмъ, общирность и разнообразіе матеріала дълаютъ эту задачу невыполнимой во всемъ ея цъломъ. Изображеніе борьбы за жизнь, какую выносило человъчество съ самаго начала своего появленія на землъ и какую оно упорно ведетъ и до сихъ поръ въ различныхъ отдаленныхъ или забытыхъ уголкахъміра, изображеніе этой борьбы хотя бы въ самыхъ характерныхъ

ея чертахъ можетъ быть дёломъ только соединенныхъ, непрерывныхъ усилій ученыхъ. Единичныя силы могутъ намъ раскрывать лишь отдёльныя стороны громадной картины, оживлять передънашими глазами только отдёльныя сцены, отдёльныя подробности этой величайшей драмы.

Исторія путей и средствъ, какими человікъ дошель до своего нын вшняго высоко-культурнаго положенія, такъ интересна, заключаетъ такъ много фактовъ, знаніе которыхъ необходимо для пониманія различныхъ сторонъ нашей современности, что всякое связанное и обдуманное изложение ея является чрезвычайно подезнымъ и своевременнымъ для нашей дитературы. Много такихъ популярныхъ свъдъній изъ исторіи матеріальнаго и духовнаго развитія человічества читатель найдеть въ названной книгіз Липперта. Онъ узнаетъ, какъ питался человъкъ въ самыя древнія и трудныя времена своего существованія, какъ болье доступная ему растительная пища не уничтожила потребности въ пищъ-животной, потребности, доводившей его до людобдства, какъ онъ разыскиваль годныя ему въ пищу растенія и животныхъ, какъ добываніе и сохраненіе пищи съ самыхъ раннихъ временъ разграничало области дъятельности мужчинъ и женщинъ, какъ, по всъмъ въроятіямъ, женщина первая замътила, что зерно, упавшее въ землю, на следующій годъ даеть то же растеніе съ многочисленными съменами, что положило начало земледълю. Между тъмъ какъ мужчина отдается войнъ, охоть и рыбной ловаь, развивая въ себъ физическую энергію и смълость, изобрътая и совершенствуя оружіе, женщина является хранительницей домашняго очага и жилища, изобратательницей домашней утвари и сберегательницей запасовъ. Она усовершенствовала способы приготовленія пищи, придумала плетеніе корзинь, и, затімь, віроятно, выділку глиняной посуды, шитье одежды изъ шкуръ и тканье. Въ борьой за существование мужчинъ принадлежала болье активная, болье опасная роль; послы убійства дикихъ животныхъ онъ положилъ начало ихъ разведенію и прирученію, но не мен'ве важнымъ было и значеніе женщины, которая положила основаніе осъдлости, домовитости и земледълію. Это раздъленіе труда оказалось въ ущербъ женщинъ: у нея не было времени для отдыха, тогда какъ мужчина, послъ удачной охоты, и въ особенности при развитии скотоводства, могъ уже располагать досугомъ, дававшимъ волю его умственной работь. Съ теченіемъ времени онъ взялъ верхъ надъ женщиной, подчинивъ ее своей власти, но это покореніе могло совершиться только тогда, когда онъ уже обезпечилъ себя отъ постоянной угрозы голода.

Пока забота о пропитаніи составляла неотступную заботу человѣка, на женщинѣ лежало не только исключительное попеченіе о домѣ, но и попеченіе о дѣтяхъ. Трудность добыванія пищи, которая въ первыя времена могла быть только случайной и грубой, препятствовала заключенію прочныхъ союзовъ между мужчиной и женщиной. Именно отсутствіе пищи, пригодной для ребенка послѣ перваго года его жизни, когда его отнимають отъ груди, заставляло мать въ первобытномъ состояніи, чтобы сохра-

нить жизнь ребенка, кормить его своимъ молокомъ въ теченіе двухъ, трехъ и даже болье льтъ. Ради сохраненія этой жизни, она должна была въ то время избъгать возможности имъть другого ребенка, который своимъ появлениемъ на свътъ отнималъ у перваго пищу, принадлежащую ему. Въ этомъ період'я недостаточнаго и грубаго питанія, союзъ между мужчивой и женщиной не укръплялся, а разрывался рожденіемъ ребенка. Последній, оставаясь исключительно на попеченіи матери, зналь только ее одну и не зналъ или могъ не знать своего отпа. Это положение вещей и привело къ семейно-общественному порядку, который ученые называють «матріархатомь», т.-е. семьей съ исключительнымъ главенствомъ матери, порядку, трудно объяснимому безъ вна нія тахъ сторонъ первобытной жизни, которыя раскрываются намъ исторіей культуры. При матріархать женщина признавалась не только матерью своихъ д'втей, но и родоначальницей, т.-е. нисходящее потомство вело свой родъ отъ нея. Эта генеалогія по матери, это видимое подчинение мужчины женщинъ также находить свое объяснение въ зависимости перваго отъ последней по отношенію къ продовольствію; и какъ сынъ, и какъ мужъ, первобытный человькъ, пока онъ жилъ охотой, быль застрахованъ отъ голодной смерти, только благодаря трудолюбію и запасливости женщины. Въ охотничьемъ обществъ, на ряду съ военной организаціей, подчинявшейся мужчинт, существовала и мириая организація, которой управляла женщина; впоследствій, какъ мы видимъ у съверо-американскихъ индъйцевъ, эта функція перешла къ мужчинь, но за нею остался мирный, хозяйственный характеръ. Мужчина сталъ главою семьи лишь тогда, когда скотоводство отдало въ его руки обезпеченіе пропитанія послудней.

Забота о поддержаніи жизни даже за предізами земного существованія отражается и въ духовныхъ проявленіяхъ человіка. Когда онъ додумывается до различенія смертной части своего существа, тіла, отъ неумирающей души, онъ, съ одной стороны, начинаетъ бояться душъ умершихъ раньше его, а съ другой, принимаетъ міры къ благосостоянію собственной души, послісмерти. Онъ соображаетъ, что при жизни питалась именно душа, потому что тіло, лишившись ея, уже не нуждается въ питаніи; поэтому, стараясь задобрить чужія души, онъ предлагаетъ имъ угощеніе кушаньемъ и строго устанавливаетъ, чтобы и его душа всегда могла пользоваться необходимой ей пищей. Отсюда вытекаетъ значительная часть обрядовой стороны первобытныхъ вірованій и, между прочимъ, такой важный культъ для исторіи общественнаго развитія, какъ культъ предковъ.

Помимо интереса содержанія, заключающагося въ самомъ предметь, книга Липперта представляеть и многія достоинства исполненія. Читателя, еще не посвященнаго, она познакомить съ цізлою важною областью знанія и подготовить его къ дальнійшему знакомству съ нею путемъ изученія отдізльныхъ сторонь ея. Читателю, уже имівшему случай изучать эти отдізльныя стороны, изъ которыхъ, въ особенности, развитіе брака и семьи въ посліднее время служило предметомъ многихъ монографій и журнальныхъ статей, книга Липперта даетъ много новыхъ или интересныхъ подробностей. Книга эта не открываетъ новыхъ горизонтовъ, какъ сочинения Бокля, Тэйлора, Лёббока и др.; она только собираетъ накопившеся разрозненные факты и приводитъ ихъ въ систему. Но и это—большой и полезный трудъ, составляющий немаловажную заслугу автора.

Фридрихъ Штрайслеръ. Исторія культуры. «Библіотека для всѣхъ» №№ 2 — 5. Переводъ съ нъмецкаго и изд. д-ра Н. Лейненберга. Одесса. 1896. Ц. 40 к. Потребность читающей публики въ извъстнаго рода знаніяхъ опредъляется не только успіхомъ книгъ дільныхъ и полезныхъ, вродъ только-что разобранной книги Липперта, по и появленіемъ различнаго рода подражаній и подділокъ, спекудирующихъ на запросы читателей. Очевидно, важность такихъ областей науки, какъ исторія культуры, сознается широкимъ кругомъ публики, если вследъ за сочинениемъ Липперта появляется книжка, название которой выписано выше. Если бы она была переведена какимъ-нибудь неизвъстнымъ переводчикомъ или издана анонимнымъ издателемъ, можно было бы предположить, что переводчикъ или издатель соблазнились интереснымъ названіемъ, небольшимъ объемомъ и сочли выгоднымъ внести эту книжку въ обиходъ текущей дитературы. Но книжка Штрайслера переведена и издана г. Лейненбергомъ, докторомъ медицины, издателемъ трехъ «серій»: «Врачъ въ домъ», «Гигіеническая библіотека» и «Библіотека для всёхъ» и нісколькихъ сочиненій медицинскаго характера, не входящихъ въ «серіи». Такой издатель не можеть быть оправданъ невыданіемъ, когда онъ даеть публикт плохую компиляцію, какова книжка Штрайслера, и притомъ въ дурномъ переводъ, съ небрежной корректурой, во многихъ мъстахъ искажающей смыслъ. Книга Штрайслера почти вся состоить изъ выписокъ, заимствованій изъ руководствъ по исторіи культуры, всего болве Липперта, у котораго списываются подъ рядъ по ивсколько страницъ, и изъ монографій въ родф «Происхожденіе семьи» проф. Фр. Энгельса, причемъ переводчикъ выписывалъ соотвътственныя мъста изъ русскихъ переводовъ названныхъ княгъ. Тамъ, гдъ авторъ говорить отъ своего лица, онъ говорить непоследовательно, неясно и неточно. Для доказательства укажемъ вторую главу «Орудія и оружіе». Въ этой главі, посвященной исключительно каменному оружію, ни одного слова не говорится объ изготовленіи этого оружія посредствомъ оббиванія или обтесыванія камня и приводятся только подробности о прикрублиеніи камня къ рукояткъ, что читателю неопытному можетъ внушить мысль, будто каменное оружіе — ничто иное, какъ голышъ, привязанный къ палкъ. Не касаясь ни обтесыванія, ни шлифованія орудій, авторъ весь каменный вакъ отождествляеть съ неолитическимъ періодомъ (стр. 17), не зная про періодъ палеолитическій. Уже этого достаточно, чтобы оцфиить научное достоинство этой книги.

Густавъ Ле-Бонъ. Эволюція цивилизацій. Сокращенный переводъ съ французскаго И. Гальперштейна. Изданіе «Международной Библіотеки». Одесса. 1895. Ц. 50 к. Подъ общимъ названіемъ «Международной Библіотеки» въ той же Одессь выходитъ «серія» «ход-

кихъ» и «интересныхъ» брошюръ на ті: же «современныя» темы о продленіи жизни, о геніальности и помѣшательствъ и о многихъ другихъ предметахъ, на которые есть «спросъ» въ читающей публикъ. Мы ничего, коночно, не имфемъ противъ изданія книгъ на темы, занимающія публику, но, въ интересахъ послудней, считаемъ себя въ правћ предъявлять къ этимъ книгамъ требованіе. чтобы заглавія ихъ не обманывали читателя. Такой обманъ или разочарованіе ожидаеть каждаго, покупающаго названную книжку Г. Ле-Бона. Ле-Бонъ принадлежить къ числу довольно поверхност ныхъ ученыхъ, но у него есть эрудиція и тадантливость изложенія: среди его многочисленных сочиненій не трудно было бы выбрать работы небольшого объема, которыя, съ ніжоторыми оговорками, могли бы представить интересное и полезное чтеніе. Но если бы Ле-Бонъ не имълъ никакой извъстности, все же съ его книгой нельзя обращаться такъ оезцеремонно, какъ это дълаетъ г. Гальперштейнъ. Онъ сдёлалъ произвольныя исключенія въ первой половинь книги, не объясняя ни мотива, ни характера этихъ исключеній, а вторую половину онъ даже переработаль по своему. упомянувъ объ этомъ только въ выноскѣ, заставляя покупателя пріобратать подъ именемъ Ле-Вона «изложеніе» неизвастнаго ему писателя. Если г. Гальперштейнъ думалъ улучшить внигу, пополнивъ ее мивніями такихъ авторитетовъ, какъ Тэйлоръ и Леббокъ, то, по общепринятому обыкновенію, онъ долженъ быль сділать дополнение въ примъчанияхъ, оставивъ текстъ Ле-Бона, какъ скоро его имя выставлено въ заглавіи на оберткі книги. На самомъ же дълъ, онъ даже не излагаетъ Ле-Бона, а замъняетъ его выписками изъ другихъ авторовъ. Такъ, главы «развитіе культа» и «развитіе нравственности» изложены почти сплошь по Лёббоку, съ небольшими ссылками на Тэйлора, Спенсера и Липперта, причемъ Ле-Бонъ цитируется меньше другихъ ученыхъ; въ «развитін права» г. Гальперштейну Іерингъ и Коркуновъ помогають болье, чыть Ле-Бонь. Въ результать этой обработки получилась небольшая книжка, напоминающая компилятивныя журнальныя статьи. вовсе не оправдывающая громкаго заглавія. Прибавимъ, что мы не совствъ понимаемъ, для какой публики она предназначается. По изложенію она можеть быть доступна только читателямъ интеллигентнымъ, но для нихъ едва-ли могутъ быть новы общія мъста о развитии пивилизации и извлечения изъ Леббока и Спенсера. По содержанію она можеть расчитывать только на читателей, незнакомыхъ съ предметомъ, но для такихъ читателей она не понятна. Нельзя не замътить, что она и слишкомъ дорога-50 коп. за  $5^{1/2}$  листовъ небольшого формата довольно крупной печати.

Дж. В. Дрэперъ. Исторія умственнато развитія Европы. Пер. съ послідняго англійскаго изданія М. В. Лучицкой подъ редакціей проф. И. В. Лучицкаго. Въ двухъ томахъ. Ц. 1 руб. 50 коп. Южнорусское инигоиздательство Іогансона. Кіевъ—Харьковъ. Новое изданіе дрэпера выходитъ почти черезъ тридцать літт послій перваго. Время для его повторенія выбрано, по нашему миннію, чрезвычайно, удачно. Книга Дрэпера не только интересна, какъ одна

изъ книгъ, имѣвшихъ большое образовательное значеніе въ эпоху просвѣтительныхъ стремленій нашего общества: она появляется весьма кстати и въ наши дни, когда даже въ извѣстной части интеллигентнаго общества слышатся голоса, будто наше время «извѣрилось въ науку», когда намъ опять угрожаютъ сумерки мистицизма, подъ видомъ теософіи, символизма и т. п. Въ такую пору трезвый голосъ, убѣжденное слово талантливаго и яснаго ума должно дѣйствовать освѣжающимъ образомъ, должно укрѣплять колеблющихся и давать опору сомнѣвающимся въ непреложности научной истипы. Глубокая вѣра въ эту непреложность проникаетъ все сочиненіе Дрэпера, и это единство мысли и убѣжденія дѣйствуетъ особенно отрадно въ наше двойственное время.

Настоящее русское издание переведено съ посабдняго английскаго, которое пересмотрено авторомъ въ 1875 г. Промежутокъ двадцать лътъ можетъ показаться большимъ, и у читателя можеть возникнуть сомнъніе-не устаръла-ли книга Дрэпера, не отстала-ли отъ однородныхъ съ нею сочиненій по исторіи цивилизаціи. Это сомнъніе легко устраняется. Главное значеніе подобной книги заключается въ ея руководящей идев. которая не можетъ состаръться, нотому что она есть логическій выводъ изъ всей умственной исторіи западно-европейскихъ народовъ. Идея эта заключается въ томъ, что историческое движение человъчества повинуется строгому закону, въ силу котораго оно походить, по выраженію Паскаля, на человіка, «всегда живущаго и непреставно учащагося». При этомъ отдёльные народы проходятъ стадіи развитія индивидуальнаго человіка-молодость, эрідость и старость, и каждому изъ этихъ состояній свойственны извъстные образы мысли.

Дрэперъ доказываетъ это основное положение своей книги на умственной исторіи грековъ, которую онъ резюмируеть въ слъдующихъ словахъ: «Оглядываясь назадъ, на путь, пройденный греческимъ умомъ, мы видимъ, что послъ легендарнаго доисторическаго періода, —в ка легков рія, — наступають преемственно в къ умозрительнаго изследованія, векъ веры, векъ разума, векъ дряхлости; первый въкъ, легковърія, заканчивается географическими открытіями; второй, въкъ въры, критикою софистовъ; третій, въкъ разума, сомн'вніями скептиковъ; четвертый, отличающійся отъ предыдущихъ грандіозностью своихъ результатовъ, постепенно переходить въ пятый, въкъ дряхлости, прекратившійся, благодаря вмъшательству римлянъ» (стр. 174). Въ виду такого хода развитія греческой мысли, онъ приходить къ заключенію, что «въ умственномъ прогрессъ греческого народа можно проследить пять переходныхъ ступеней человъческого развитія: дътство, отрочество, юность, зрълый возрасть и старость».

Тѣ же явленія, но въ гораздо большемъ масштабѣ, Дрэперъ видитъ и въ умственной исторіи Европы. Повидимому, исторія человѣческой жизни есть исторія мнѣній противурѣчивыхъ, несогласныхъ между собою, похожихъ на лабиринтъ путей, по которымъ умъ можетъ только безнадежно блуждать. Каждое изъ мнѣній считаетъ себя истиннымъ, и наша жизнь проходитъ въ

безплодномъ исканіи критеріума истины. Дрэперъ не считаетъ, однако, положенія мыслящаго человіжа безъисходнымъ: выходт изъ безотраднаго блужданія указываетъ намъ наука. «Достовігрность, — говорить онъ, — усиливается вмісті съ числомъ пришедшихъ къ соглашенію умовъ, — отсюда я прихожу къ заключенію, что въ единодушномъ согласіи всего человіческаго рода заключается человіческій критеріумъ истины, — критеріумъ, который, въ свою очередь, ділается все боліве и боліве точнымъ, по мігрів распространенія просвіщенія и знанія» (стр. 185).

Заблужденія человіческаго ума. въ родів віры въ колдовство, омрачающее исторію среднихъ віжовъ, разсвеваются силою научнаго изследованія. Римско-католическая церковь, присвоивъ себ' монополію знанія, долго держала общество подъ вліяніемъ этихъ заблужденій. Отрицая силу науки, насильственно поддерживан мракъ, римская церковь только ослабляла себя. Повидимому, ею все было сдълано для упроченія своего торжества, но неожиданно наступило время испытаній, и она очутилась безоружной. Это-одинъ изъ самыхъ поучительныхъ фактовъ исторіи. Онъ показываеть намъ, что даже «заблужденія подчиняются закону постояннаго изміненія и воплощаются въ разныя формы, сообразно съ данными условіями, въ какія поставленъ человъческій умъ въ ту или иную эпоху. Въ теченіе ибсколькихъ вбковъ въру въ нихъ раздъляли всъ классы общества, затъмъ немногіе, но число ихъ постоянно возростало, -- стали считать ихъ плодами фантазіи. Наконецъ, человъчество пробудилось вполнъ отъ своего въкового заблужденія, отъ своего сна. Окончательное отриданіе всего, вопреки удивительному числу свидітельствъ, наконившихся въ теченіе столькихъ стольтій, происходить самопроизвольно, внезапно, какъ только психическое развитие достигло извъстнаго пункта. Трудно представить болье поразительный примъръ развитія человъческаго ума» (стр. 416). Костры инквизиціи, на которыхъ погибали несогласные со взглядами церкви, не могли задержать распространенія научной истины. «Напрасно Бруно быль сожженъ, а Галилей заключенъ въ тюрьму: истина пробила себъ дорогу, не смотря на все сопротивление. Борьба закончилась полнымъ отриданіемъ авторитета и преданія съ признаніемъ научпой истины» (стр. 552).

Главная ошибка римской системы заключалась въ томъ, что она людей считала дътьми, нуждающимися въ въчной опекъ. Эта система заботилась объ ихъ нравственности, не придавая никакого значенія ихъ умственному развитію, которое она задерживала или старалась направить исключительно по желательному для нея пути. Она не хотъла принимать во вниманіе умственный рость общества, полагая, что люди могутъ оставаться въ одномъ и томъ же психологическомъ состояніи, что дъти могутъ ничъмъ не отличаться отъ своихъ отцовъ. Такая система могла существовать только при умственной неразвитости современнаго ей общества, при дътскомъ состояніи его ума. Какъ скоро дътство ума смънцось юностью, мышленіе заявило свои права и добилось признанія ихъ, несмотря на всѣ противодъйствія. Говоря словами Дранія ихъ, несмотря на всѣ противодъйствія. Говоря словами Дранія

пера, «въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій народы могутъ жить при формахъ жизни, удовлетгоряющихъ ихъ потребностямъ и подходящихъ къ ихъ неразвитому уму; но опиобочно было бы предположить, что такого рода состояніе можетъ продолжаться до безконечности» (стр. 604).

По мнінію Дрэпера, Европа вступаеть теперь въ зрізьній періодъ своей жизни. Усиленіе научнаго міросозерцанія, замічаемое въ настоящее время, есть признакъ этой зрълости. Въ особенности, потребность этого міросозарцанія обозначилась въ нынішнемъ столътіи, отличающемся необычайно быстрыми умственными успъхами и общимъ стремленіемъ къ просвъщенію. И то, и другое обезпечиваеть дальнейшее непрерывное движение по тому же пути, естественному и неизбъжному въ силу закона роста человъчества. Но свътлое будущее Европы обезпечивается, въ глазахъ Дрэпера, не однимъ лишь быстрымъ, успѣшнымъ ходомъея умственнаго развитія. Христіанская правственность для европейскихъ народовъ представляетъ не меньшій залогъ преуспъянія. «Всемірная любовь, — говорить Дрэперь, — должна принести лучшіе плоды, чемъ эгоистичная гордость. Боле блестящее будущее, полное надеждъ, открывается для народовъ, воодушевленныхъ религіознымъ чувствомъ, для народовъ, которые, какова бы ни была ихъ политика, всегда сходились въ одномъ, въ томъ, что они набожны, — чамъ у народа, который предается пресладованию себялюбивыхъ целей и матеріальныхъ выгодъ, который потеряль всякую въру въ будущее и живетъ безъ Бога» (стр. 634).

Таковъ утвинительный выводъ этой прекрасной книги, которая, надвемся, и нынвинему молодому покольню и всемъ стремящимся къ свъту, сослужить такую же добрую службу, какую предыдущее издание сослужило ихъ предшественникамъ.

# СОЦІОЛОГІЯ.

Фюстель-де-Куланжъ. «Древняя гражданская община».— III. Летурно. «Соціопогія, основанная на этнографіи».

Фюстель-де-Куланжъ. Древняя гражданская община. (La cité antique). Изслъдованіе о нульть, правь, учрежденіяхъ Греціи и Рима. М. 1895 г. Ц. 2 руб. Изслъдованіе Фюстель-де-Куланжа, являющееся вторымъ изданіемъ въ русскомъ переводѣ, пользуется заслуженной извъстностью и авторитетомъ. Ръдкое обиліе фактическаго матеріала, искусно сгруппированнаго и подчиненнаго одной общей идеѣ, художественная ясность изложенія и подавляющая убъдительность аргументаціи дълають это сочиненіе классическимъ въ научной литературѣ. Даже не раздѣляя точки зрѣнія Фюстельде-Куланжа на основныя причины, опредѣлившія развитіе древнихъ учрежденій Греціи и Рима, считая ее односторонней и исключительной, нельзя отрицать ни глубины его анализа древнихъ върованій и вліянія ихъ на складъ домашней и общественной жизни. ни основательности многихъ зависимостей, раскрытыхъ имъ съ рѣд-

кимъ остроуміемъ. Но, съ другой стороны, изследованіе Фюстельде-Куланжа о происхождении древней общины можетъ служить яркимъ примъромъ той легкости, съ которою общирная масса фактовъ можетъ складываться подъ умълою рукою талантливаго систематика въ стройные ряды обобщений и выводовъ, подавляющихъ и несокрушимыхъ вплоть до перваго столкновенія съ не менъе обильными фактами иного порядка, которые съ такимъ же удобствомъ могутъ послужить въ другихъ рукахъ матеріаломъ для совершенно иныхъ построеній. Естественное стремленіе къ логическому единству мысли переходить въ данномъ случав та предвлы. въ которыхъ факты господствують надъ выводами, и приводитъ къ обратному подчинению фактовъ заран ве принятымъ обобщениямъ. Множественность причинъ и факторовъ, управляющихъ въ мір'ї общественныхъ явленій, ускользаеть, а вмість съ тімъ ускользаетъ неръдко и почва дъйствительности, и научное безпристрастіе уступаеть місто художественному творчеству.

Фюстель-де-Куланжъ безусловно примыкаетъ къ основной соціологической аксіом'ї, твердо установленной ціблымъ рядомъ замвательнайшихъ мыслителей во второй половина настоящаго стольтія, - аксіонь, утверждающей, что «важныя перемьны, время оть времени возникающія вь строй общества, не могуть быть дъломъ ни случайности, ни одного только произвола», но что въ этой смЪнЪ общественныхъ явленій господствуєть порядокъ и закономфрность, которую и надлежить уловить. Въ этомъ стремленіи Фюстель-де-Куланжъ останавливается на томъ, что, по мивнію его, одно изм'яняется въ самомъ челов'як въ посл'ядовательности эпохъ: это-наше познаніе, наши върованія. Върованія чедовічества не таковы теперь, какъ 25 віжовъ тому назадъ, н именно отъ эгого учрежденія, среди которыхъ мы живемъ, и законы, которыми мы теперь управляемся, иные, чтыв въ старину. Локазательству этой мысли о тесной связи между строемъ верованій и соціальнымъ бытомъ народа, въпримъченіи къ учрежденіямъ Греція и Рима, и посвящено изследованіе Фюстель-де-Куланжа.

Сравненіемъ вігрозаній и учрежденій онъ доказываеть, что первоначальная религія грековь и римлянь, унаслідованная ими отъ общаго арійскаго міровоззрінія, - культь усопшихъ предковъ и домашняго очага, который являлся символомъ единенія между живыми и мертвыми членами семьи-этотъ первобытный культъ опредълиль организацію и характеръ греческой и римской семьи. установиль бракъ и его обряды, власть отца, обозначиль степени родства, освятилъ право собственности и условія наслідованія. Эта же религія, по м'єр'є расширенія семьи, являлась организаторомъ и опредъляющимъ началомъ для болье шпрокихъ соединеній: родовъ, фратрій, трибъ и, наконецъ, гражданскаго общества. Изъ нея вышли вст учрежденія, какъ и все частное право древнихъ. Подобно тому, какъ домашній очагъ собираль вокругъ себя членовъ одной семьи, точно также и гражданская община была собраніемъ всёхъ, у кого были общіе боги-покровители, кто совершаль религіозные обряды у общаго алтаря, имбль общія религіозныя торжества и праздники. И Фюстель-де-Куланжъ шагъ за шагомъ показываетъ намъ, какъ уже въ эпоху высокаго развитія политическаго строя Греціи и Рима религія проникала всю жизнь гражданъ, ихъ правы, формы управленія, международныя отношенія и пр. Но съ теченіемъ времени древнія в'єрованія измънялись и забывались. Понятіе божества теряеть свой исключительно помашній или м'єстный характеръ и пріобрітаеть значеніе болье общее, рядомъ съ тымъ изміняются частное право н политическія учрежденія. Усилія угнетенныхъ и низшихъ классовъ, исключенныхъ изъ религіознаго союза привилегированныхъ граждавъ, низвержение греческаго сословія-аристократіи, труды философовъ поколебали древніе устои какъ религіознаго, такъ и гражданского строя. Христіанство, съ его полной противоположностью тому догиату древней религи, который гласиль, что каждый богъ покровительствуетъ исключительно одной семь или одной гражданской общинъ и для нея только одной существуетъ, и римское завоеваніе, съ его нивеллирующими правовыми принципами.окончательно разрушили древній строй. Исторія одного в'єрованія и соотвътствующихъ ему учрежденій закончилась.

Какъ ни исключительно принимаетъ Фюстель-де-Куланжъ то положение, что началомъ, опредблившимъ большинство домашнихъ и соціальных учрежденій древнихъ, были в'трованія, религія, какъ ни односторовне освъщаетъ онъ, благодаря этому, картину жизни древнихъ, однако, мы не можемъ упрекнуть его, по крайней мъръ, въ той ошибкъ, въ которой повинны нъкоторые сторонники экономическаго направленія въ исторіи, — чтобы обобщенія, вынесенныя изъ наблюденія и анализа общественныхъ явленій одной эпохи, распространять на весь ходъ исторического процесса. Показавъ. на какихъ основахъ, по его мизнію, зиждились древнія общества, онъ ділаетъ выводъ, что «эти основы боліле не въ состояніи управлять человичествомъ». Какъ только вирования, на какихъ основывался этотъ общественный строй, ослабли, онъ быль опрокинуть, опрокинуть большинствомъ, «заинтересованнымъ въ разрушенін такой соціальной организацін, которая не доставляла имъ ни мальйшаго благополучія» (225 стр.). Перевороть, уничтожившій въ Рим'ї господство жреческаго сословія и возвысившій низшій классь до уровня древнихъ родовыхъ вождей, послужиль началомъ новому періоду въ исторіи гражданскихъ общинъ. «Отныні: единственнымъ руководящимъ принципомъ, дающимъ силу и жизненность всімъ учрежденіямъ, стоящимъ выше единичныхъ жеданій и властнымъ принудить ихъ къ повиновенію, является общественный интересъ» (303 стр.). Авторъ не считаетъ нужнымъ выленить точне, что же лежало въ основе этого общаго интереса. но можно понять, что онъ имѣлъ въ виду интересы демократіи. ея политическаго преобладанія и соціальнаго «благополучія». Однако, развъ интересы эти отсутствовали раньше и не проявляли всегда своего вліянія на строй учрежденій? Фюстель-де-Куланжь остается столь же исключительнымъ и одностороннимъ мыслителемъ въ концъ книги, признавъ значение другого интереса, кромъ религіознаго, какъ онъ былъ исключительнымъ въ своемъ отношеніи къ посліднему ранбе. Теперь для него въ періодф, куда

онъ вступаетъ, «преданію натъ болье маста, а религіи-власти». какъ не было мъста въ ранніе періоды развитія гражданскаго общества-общественному интересу. «Гражданскія общины, - говорить онь, -- не задавались вопросомъ, полезны ли созданныя ими учрежденія: эти учрежденія появились потому, что религія этого требовала. Ни интересъ, ни выгода не принимали участія въ ихъ установленіи: если жреческое сословіе боролось за ихъ защиту, то отнюдь не во имя общественнаго интереса, а во имя религіознаго преданія» (стр. 302). Жреческое сословіе, поддерживая древнія религіозныя установленія, выступало, конечно, не столько во имя общественнаго интереса, широко понимаемаго, сколько въ интересахъ своего класса, благополучіе и существованіе котораго ими обусловливалось, и утверждать, что оно исходило въ своей делтельности исключительно изъ безкорыстнаго преклоненія передъ религіознымъ преданіемъ, является столь же очевидной ошибкой. какъ и обратнос. Жреческое сословіе всегда входило, какъ часть, въ составъ землевлад въческой аристократи и, защищая древнія установленія, оно боролось и за свои сопіальныя привидегіи. Эта тъсная связь между интересами религіи и соціальными привилегіями духовенства проявлялась и въ поздибищее время, и, отрицая по отношенію къ нему власть религіи, Фюстель-де-Куланжъ повинуется скорће голосу логики, чемъ объективнаго изследованія фактовъ. Подобный пріемъ отношенія къ явленіямъ исторіи ярко характеризуетъ Гизо словами: «Ничто такъ не искажаетъ исторіи, какъ логика: когда умъ челов ческій останавливается на какой-либо идећ, онъ извлекаетъ изъ нея всћ возможныя послъдствія, заставляєть ее произвести все то, что въ дійствительности она могла бы произвести, и потомъ представляетъ ее себі; въ исторіи въ сопровожденіи всего этого».

Ш. Летурно. Соціологія, основанная на этнографіи. Выпускъ 1. Изданіе О. Н. Поповой. Спб. Ц. 60 коп. Настоящій выпускъ представляеть переводь не болье третьей или четвертой части обширнаго труда III. Летурно, обнимающаго всв проявленія существованія человіка и человіческаго общества у разных рась и подъ разными градусами широты и долготы. Переведенныя главы (кн. І) заключають этнографическій матеріаль по вопросу о роли потребностей питанія въ человіческой жизни, о характері пищи въ разныхъ частяхъ свъта, о пріемахъ ея приготовленіе, опьяняющихъ и одурманивающихъ веществахъ и пр. Вторая половина выпуска (книга II франц. изданія) посвящена роди чувства въ жизни человъка, вопросу объ отношеніяхъ между полами, о роли искусствъ, удовлетворяющихъ темъ или инымъ потребностямъ чувства. Здісь собрань обильный матеріаль о характерів украшеній, къ которымъ прибъгають и прибъгали разныя племена земного шара, о первоначальныхъ ступеняхъ искусства, музыки, танцевъ, скульптуры, живописи и пр. Дальнайшія книги сочиненія Летурно, долженствующія войти въ посл'ьдующіе выпуски, дають факты изъ области нравовъ, культуры и религіи, общественныхъ формъ, семьи, собственности, политическихъ учрежденій и пр. Некоторыя изъ этихъ главъ были развиты Летурно въ отдульныя сочиненія, вышедшія подъ особыми заглавіями, какъ-то: «Эволюція собственности», «Эволюція морали». Русскій переводъ «Соціологіи» снабжень рисунками въ текстѣ, чего нѣтъ во французскомъ изданіи и что не совсѣмъ идеть къ такому строго научному сочиненію, какъ трудъ ІІІ. Летурно, тѣмъ болѣе, что рисунки эти, взятые изъ разныхъ этнографическихъ и географическихъ изданій, не всегда отличаются хорошимъ исполненіемъ. Кромѣ того, присутствіе рисунковъ можетъ повести къ недоразумѣніямъ, внушая представленіе о книгѣ, какъ о сочиненіи популярномъ, между тѣмъ какъ въ томъ же первомъ выпускѣ есть главы, которыя не всегда могутъ быть съ удобствомъ предложены вниманію неопытныхъчитателей.

Переходя къ вопросу о значении трудовъ Летурно въ соціологической литературь, мы полжны отметить, что въ «сопіологіи» онъ является по преимуществу только коллекторомъ и классификаторомъ общирнаго матеріала фактовъ и наблюденій, собранныхъ многочисленными этнографами, путещественниками, антропологами и историками, и касающихся тъхъ или другихъ сторонъ человъческой жизни. Авторъ проситъ не искать въ его книгъ изложенія «соціологическихъ законовъ», претендующихъ на строгую научность. По мнінію его, соціальная наука находится еще въ періоді дътства, собиранія матеріала и выдъленія наиболь важных фактовъ изъ безпорядочной массы мелкихъ наблюденій. Сопіологи-систематики следали большую ошибку, когда, располагая очень мадымъ количествомъ фактовъ, стали основывать на нихъ свои теоріи, неръдко искажая и подтасовывая факты съ пълью подтвердить всевозможными способами свои предвзятые взгляды. Къ такимъ соціологамъ Ш. Летурно относить не только Вико, Кондорсэ, С. Симона, Ог. Конта, но и Спенсера, Леббока, Тайлора и многихъ другихъ. Онъ, конечно, признаетъ, что все въ природъ подчинено законамъ; следовательно, должны существовать и соціологическіе законы. Но «общій законъ открыть темъ трудите, чемъ большимъ числомъ явленій онъ управляеть и чемъ больше ихъ разнообразіе и сложность; явленія же соціальной жизни безчисленны и подвергаются самымъ разнообразнымъ изм\u00e4неніямъ. При изученіи области соціологін необходимо принять во вниманіе не только разнообразныя проявленія человеческой деятельности, но и внешнія условія, въ зависимости отъ которыхъ она находится. Соціологія основывается на данныхъ, заимствованныхъ изъ многихъ наукъ: естественной исторіи, антропологіи, этнографіи, демографіи, политической экономіи, исторіи и пр. Все, что въ большей или меньшей степени вліяеть на жизнь человъка, имъеть значеніе и для соніолога. Въ виду этой-то общирности, сложности и трудности задачи, «всякая надежда на строго научную соціологію должна быть пока оставлена». Передъ нами огромный предварительный трудъ собиранія матеріала, группировки фактовъ, ихъ классификаціи и сопоставленія. Этотъ трудъ, или, точніве говоря, часть этого труда и береть на себя Ш. Летурно въ своей «Соціологіи по даннымъ этнографіи», посл'ёдовательно описывая въ ней главныя проявленія человъческой дъятельности у важнъщихъ расъ и сопоставляя ихъ гді: возможно, съ аналогичными явленіями, наблюдаемыми у животныхъ.

Однако, какъ бы ни воздерживался ученый, избравшій преднетомъ своего изученія область явленій соціологіи, отъ поспъшныхъ обобщеній и произвольныхъ выводовъ, но для самаго «выдъленія наиболье важныхъ фактовъ изъ безпорядочной массы мелкихъ наблюденій» -- нужно им'єть какой-либо заран'є принятый критерій для отличенія болье важных и менье важных фактовь. Элементь общей иден предшествуеть всякой индукціи, тымь болье той, когорая имьеть лью съ матеріаломь такой сложности и общирности, какъ область явленій соціальныхъ. И Ш. Летурно доказываетъ справедливость этой мысли, не оставляя въ теченіи всего своего труда почвы насколько неопредаленнаго, но неизмъннаго понятія объ общемъ законъ соціальнаго развитія, прогресса, усовершенствованія личности и соціальных формь. Эта идея красной нитью проходить въ его сочинении, составляя единственную дань систематизирующимъ стремленіямъ современной сопіологіи.

#### ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.

В. В. «Артельныя начинанія русскаго общества».— «Краткій очеркъ экономических ъ міропріятій земствъ».

Артельныя начинанія русскаго общества. В. В. С.-Петербургъ. 1895 г. 1 руб. Существують два вида артелей: однъ изъ нихъ. выросшія какъ бы сами собой, безъвсякаго посторонняго вліянія, можно назвать бытовыми; артели второй категоріи, напротивъ. возникають по инипіативь учрежденій или лиць изь образованнаго общества Здісь мы не будемъ долго останавливаться на характеристикъ бытовыхъ артелей, — читатели нашего журнала уже имъли случай ознакомиться съ ними (см. библіографію «Міръ Божій» за іюль 1895 г.); скажемъ лишь кратко, что бытовыя артели, прежде всего, останавливаются на отрасляхъ промышденности, не требующихъ прочно-установленнаго раздёленія труда; палье, сбыть вырабатываемых этими артелями издый производится въ ближайшихъ районахъ, почему артельщиками-кустарями не принимается какихи-либо спеціальныхъ міръ. Затімъ, въ бытовой артели всегда можно подметить фактъ незначительныхъ капитальныхъ затрятъ на предпріятіе, и, наконепъ, она характеризуется простотой организаціи и непостоянствомъ личнаго состава участвиковъ.

Теперь познакомимся съ важитишими отличительными особенностями артелей, иниціатива которыхъ исходить не изъ простого народа, а изъ образованнаго класса.

Въ исторіи этой категоріи артелей слідуетъ различать три періода — время съ половины 60-хъ до начала 70-хъ годовъ, съ 70-хъ до половины 80-хъ годовъ и, наконецъ, третій періодъ обнимаетъ собою время отъ второй половины 80-хъ годовъ до

нашихъ дней. Первый періодъ можеть быть названъ періодомъ сильнаго увлеченія интеллигентнаго общества идеей артели. Но для всякаго практическаго д'бла не достаточно одного желанія приносить пользу ближнему, а требуется прежде всего наличность иныхъ условій; и разъ такихъ условій н'ютъ, никогда нельзя разсчитывать на усп'юхъ предпріятія.

Однимъ изъ первыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, при какихъ стали возникать у насъ артели по иниціативъ интеллигентныхъ людей, была непрактичность самихъ иниціаторовъ, недостаточное знакомство ихъ съ различными условіями народной жизнп. Но это еще далеко не все, и мы были бы вполеть неправы, если бы всю вину неудачи, напр., сыроваренія возложили на однихъ иниціаторовъ: дёло въ томъ, что, кромт непрактичности, были иныя, весьма неблагопріятныя обстоятельства, при которыхъ возникло и начало развиваться артельное дёло.

Только-что освобожденный отъ тяжелыхъ оковъ крѣпостничества, не имѣвпій возможности научиться даже простой грамотѣ, народъ, естественно, не могъ успѣшно повести такое сложное

дѣло, какъ артельныя предпріятія.

Другимъ важнымъ препятствіемъ широкому распространенію артелей служитъ б'єдность народа. По нашему мнінію, артели нужно распространять и прививать не тамъ, гді хозяйство крестьянъ пришло въ окончательный упадокъ и нищета успіла себі свить гніздо, а тамъ, гді есть хотя необходимый тіпітиш матеріальнаго благостоянія. Нельзя сказать, чтобы и этотъ пунктъ житейской азбуки былъ принятъ во вниманіе при учрежденіи первыхъ артелей на Руси.

Послѣ всего сказаннаго сейчасъ, понятно, почему идеализмъ самоотверженныхъ иниціаторовъ потерпѣлъ фіаско, и мысль объ артеляхъ заглохла на цѣлый десятокъ лѣтъ.

И только со второй половины 80-хъ годовъ она снова выплыла на свътъ Божій, но уже нъсколько при иныхъ, болье благопріятныхъ обстоятельствахъ. Г-нъ В. В. приводитъ въ своей книжкъ массу примъровъ, свидътельствующихъ о томъ сочувствіи, какое встръчаетъ среди населенія идея о кооперативномъ началѣ въ различныхъ предпріятіяхъ (см. стран. 71 и далѣе). Пользуясь этимъ настроеніемъ крестьянъ, многія земства и отдѣльныя лица снова стали организовать артели, преимущественно въ кустарныхъ промыслахъ. Оказалось, что опытъ прежнихъ лѣтъ не пропалъ даромъ: теперь артели организуются уже на болѣе раціональныхъ началахъ и, во многихъ случалхъ, приносятъ мъстному населенію несомнѣнную пользу. Эта часть труда г. В. В., т. е. та, гдѣ описываются «новѣйшія артели», заключаетъ много интереснаго и весьма поучительнаго матеріала.

Кратній очеркъ экономическихъ мѣропріятій земствъ 23 губерній Россіи. (1865—1892 гг.). Изданіе полтавской губернской земской управы. Полтава. 1894 г. 1 руб. Обзоръ экономическихъ мізропріятій земствъ представляеть огромный интересъ, не только съ точки зрізнія фактическаго ознакомленія со всёмъ тёмъ, что сділало земство въ сравнительно непродолжительный періодъ

выергическаго и организованнаго воздёйствія общественных силь на экономическую жизнь страны. Воть почему разсматриваемая нами книга: «Краткій очеркь экономическихь мёропріятій земствь 23 губерній Россіи», составленняя по порученію полтавской губернской земской управы, заслуживаеть вниманія.

Изъ общирнаго круга мъропріятій земствъ по поднятію экономическаго положенія населенія на первомъ планъ стоять миры по увеличенію крестьянскию землевладинія.

Роль земства въ этомъ случай заключается въ томъ, что оно разъясняеть правительству, при какихъ условіяхъ крестьянскій банкъ можетъ принести пользу населенію, ходатайствуетъ о пониженіи процентовъ по ссудамъ, объ упрощеніи выдачи такихъ ссудъ, о расширеній операцій банка, наконецъ, выдаеть крестьянамъ денежныя ссуды, необходимыя для приплаты къ полученными изъ банка. Нікоторыя изъ южныхъ земствъ-таврическое, мерсонское и червиговское - обратили внимание на вопросъ объ аренды земель крестьянскими обществами. Таврическое губериское земство, по иниціативіз медитопольскаго убізднаго, въ 1878 г. ходатайствовало передъ правительствомъ о разръщении сельскимъ обществамъ арендовать казенныя земли по мірскимъ приговорамъ, безъ залоговъ и безъ ограничения ведичиною и отдаленностью участка, а также и продолжительностью аренднаго срока Такое же ходатайство повторено было затемъ въ 1880 г., съ темъ мотивомъ, что предлагаемая мѣра обезпеченія землею крестьянъ представляетъ значительныя выгоды и для казны, такъ какъ крестьяне могутъ платить болбе высокую арендную плату, чтоль посредники, снимающие казенныя земли для раздачи крестьянамъ по мелочамъ.

Въ такомъ же смыслъ ходатайствовало и херсонское губериское земство въ 1879 г.

Гораздо общирнѣе, разнообразнѣе и плодотворнѣе оказалась дъямельность земство, направленная къ улучшеню сельскаю хозяйства. Сюда относятся мѣры, имѣющія цѣлью улучшеніе скотоводства, мѣры по поднятію полевой, огородной и древесной культуры, и организація особыхъ учрежденій, предназначенныхъ заботиться о процвѣтаніи сельскаго хозяйства.

Земледівліє, какъ главный фундаменть, на которомъ зиждется жизнь нашего народа, всегда обращало на себя большое вниманіе земствъ и вызывало съ ихъ стороны различныя міропріятія, которыя выразились, между прочимъ, въ содійствіи распространенію земледівльческихъ орудій, въ распространеніи лучшихъ сортовъ сізмянъ, а также въ попыткахъ ввести удобреніе и травосівніе.

Но кром'ь этихъ, такъ сказать, частичныхъ м'вропріятій, земства старались создать еще такія учрежденія, которыя бы заботились объ улучшеній встах сторонь крестьянскаго хозяйства. Сюда относятся низшія и среднія сельскохозяйственныя училища, открытыя земствами, сельскохозяйственные курсы, опытныя станцій и поля, сельскохозяйственные и естественно-историческіе му-

зеи и коллекціи и особенно институтъ агрономическихъ смотрителей.

На ряду съ вопросовъ о крестьянскомъ земледёліи винманіе земства всегда привлекалъ вопросъ о содъйствіи кустарныма промыслама и ремеслама. М'вропріятія земствъ въ ділі: развитія кустарныхъ промысловъ выразились прежде всего въ изслітлованіяхъ м'єстныхъ кустарныхъ промысловъ, и, кром'є того, въ сод'єйствіи развитію среди населенія ремеслъ, въ устройстві учебныхъ мастерскихъ, техническихъ школъ, курсовъ ручного труда и классовъ техническаго рисованія, въ принятіи м'єръ по улучшенію кустарныхъ изділій, въ организаціи кредита для кустарей, въ учрежденіи кустарныхъ комитетовъ, музеевъ, складовъ, выставокъ, въ содійствіи развитію кустарныхъ артелей и, наконецъ, въ доставленіи кустарямъ подрядовъ по поставк'є ихъ издіблій для казны.

Но даже и этимъ не исчерпываются заботы земствъ въ дълс поднятія экономическаго положенія населенія: экономическія изслідованія (земская статистика), осущеніе земель и болоть, обводненіе и орошеніе земель, борьба съ песками, добываніе ископаемыхъ богатствъ, фабричная и заводская промышленность, переселеніе, торговля, кредить и т. п.,—все это обращало на себя вниманіе земствъ и вызывало тъ или другія мѣропріятія.

## ECTECTBO3HAHIE.

Рихардь Гертвигь «Учебникъ воодогіи».

Рихардъ Гертвигъ. Учебникъ зоологіи. Перевелъ съ изивненіями и дополненіями проф. Заленскій. XV—724. Рис. 613. Одесса. 1895 г. Изд. Шлейхеръ. Ц. 5 р. 40 н. При б'єдности нашей литературы оригинальными произведеніями по зоологіи, должно съ удовольствіемъ прив'єтствовать появленіе въ русскомъ перевод'є руководства Гертвига.

Зоологія, какъ наука описательная, естественно распадается на два отдъла: морфологію и систематику. Слідя за историческимъ ходомъ развитія описательныхъ наукъ, мы видимъ, что сперва старались узнать и описать возможно большее число формъ, не входя въ детальное анатомическое изследование ихъ; исключений въ этомъ отношении очень немного, самымъ зам учательнымъ былъ безспорно Аристотель. Такого направленія держалась зоологія почти до Линнея включительно; были, правда, въ XVII с., морфологи, какъ Мальпигій, Свамердамъ, Левенгукъ, но имъ не удалось еще направить зоологію на истинный путь. Настоящимъ своимъ развитіемъ обязана морфологія ученымъ конца XVIII и начала XIX ст.: Ламарку, Жофруа Сентъ Илеру и Кювье, въ особенности последнему. Съ тъхъ поръ изучение морфологіи подвигается гигантскими щагами. Установление фонъ-Бэромъ эмбриологи какъ науки и эволюціонная теорія окончательно доказали первостепенную важность морфологическаго изученія формъ для истиннаго пониманія животнаго царства. Поэтому, отъ каждой общей книги по зоологіи нужно требовать прежде всего, чтобы она излагала предметт съ морфологической точки зрѣнія; систематика нужна какъ нѣкоторая иллюстрація къ предмету изложенія.

Такимъ именно и является учебникъ l'ертвига, въ которомъ систематик'; отведено ограниченное, иногда даже слишкомъ ограниченное, м'єсто. Но это не вредить д'ялу: чтобы изучать систематику, нужно сперва изучить морфологію.

Книга распадается на общую и спеціальную часть. По примъру многихъ авторовъ, Гертвигъ начинаетъ краткимъ историческимъ очеркомъ развитія зоологіи; изложенію эволюціонной теоріи, какъ для общаго сочиненія, посвящено достаточно вниманія. Послъ историческаго введенія слъдуетъ общая зоологія. Этою своею частью, заключающею общую анатомію и эмбріологію, книга ничъмъ не отличается отъ другихъ существующихъ руководствъ, о которыхъ мы скажемъ въ концѣ нѣсколько словъ. Здѣсь мы встрѣчаемъ, какъ и дальше во всей книгѣ, особенность, состоящую въ томъ, что послѣ каждой главы, посвященной изученію извѣстнаго типа организмовъ, слѣдуетъ сводъ главныхъ пунктовъ изъ морфологіи изучаемаго типа. Такіе краткіе, схематическіе конспекты имѣютъ несомнѣнную пользу, напр., при повтореніи.

Спеціальная часть уже значительно отличается отъ другихъ руководствъ. Въ классъ Hydrozoa авторъ даетъ нъсколько отличное подраздъление отъ существующаго; сильно разнится у него деленіе типа моллюсковъ, и изт нихъ преимущественно пластинчато-жаберныхъ. Проф. Заленскій, въ свою очередь, нікоторыми измъненіями, на основаніи новъйшихъ морфологическихъ, въ особенности эмбріологических данных, внесь большую цёльность и схематичность въ систему. Онъ присоединиять классы Bryozoa (мшанокъ) и Brachiopoda (плеченогихъ), соединивъ ихъ въ подтипъ Brachiostomata, къ типу червей; прежде оба эти класса соединяли въ особый типъ моллюскообразныхъ, что совершенно не соотвітствуеть даннымъ эмбріологіи; такой типъ мы встрічаемъ еще въ главићинихъ на русскомъ языкѣ руководствахъ Бобрецкаго и Клауса. Кром'в того, онъ соединилъ Tunicata (оболочниковыхъ), Acrania (безчерепныхъ) и Chordata (позвоночныхъ) въ одинъ типъ, что также требуется современными успъхами эмбріологіи.

Теперь нѣсколько словъ о формальной сторонѣ. Изложеніе весьма ясно и излюстрируется значительнымъ количествомъ анатомическихъ и эмбріологическихъ рисунковъ. Важное и существенное отдѣлено отъ второстепеннаго матеріала, для чего въ книгѣ два шрифта: крупнымъ напечатаны главнѣйшія морфологическія данныя, мелкимъ— нѣкоторыя біологическія и систематическія. Болѣе подробно авторъ останавливается на нѣкоторыхъ практически важныхъ біологическихъ данныхъ: имъ подробно описаны паразитическіе черви, нѣкоторыя паразитическія и вредныя для культуры растеній формы среди насѣкомыхъ и т. Я. Подробнѣе другихъ отдѣловъ изложенъ отдѣлъ позвоночныхъ животныхъ, иллюстрируемый значительнымъ количествомъ, отчасти даже раскрашенныхъ (при кровеобращеніи) рисунковъ.

Укажемъ теперь, для полноты, нѣкоторыя, по нашему мнѣнію, отрицательныя черты. Недостаточно изложены филогенетическія отношенія между различными типами; такъ, почти не описаны нѣкоторыя интересныя переходныя формы отъ Protozoa къ Меtazoa, каковы группы Orthonectidae и Dyciemidae и нѣкоторые еще другіе организмы, о которыхъ только упомянуто; кратко также описана интересная переходная группа Enteropneusta, которая совмъщаетъ въ себъ признаки организаціи червей, иглокожихъ и хордатъ, и имѣетъ несомнѣнно большое филогенетическое значеніе; не упомянуто о недавно открытой Семперомъ на Филиппинскихъ островахъ свободноживущей и взрослой формы Trochophora, въ высшей степени похожей на личиночную стадю червей и отчасти молюсковъ и являющейся, весьма вѣроятно, родоначальной формой для типа червей.

Но все это мелочи, нисколько не умаляющія достоинства книги, которую настоятельно можно рекомендовать, какъ руководство для первопачальнаго ознакомленія съ основами науки.

Въ заключение считаемъ ум'істнымъ упомянуть о н'ікоторыхъ учебникахъ по зоологіи на русскомъ языкі;

Среди нихъ на первомъ мѣстѣ схѣдуетъ поставить книгу Бобрецкаго «Учебникъ зоологіи» въ 2 частяхъ 1887. Серьезный трудъ, но имъющій большой недостатокъ для учащихся: въ немъ нѣтъ ни одного рисунка; пользоваться же рисунками по другимъ книгамъ представляетъ большія неудобства; имѣющему же представленіе объ элементахъ зоологіи онъ можетъ принести несомнѣныую пользу. Другое популярное среди учащихся руководство Клауса «Учебникъ зоологіи» 1888. Этотъ учебникъ, въ виду нѣкоторой его краткости и недостаточнаго количества анатомическихъ рисунковъ, уступаетъ двумъ предъидущимъ.

Изъ учебниковъ по позвоночнымъ животнымъ можно указать на руководство Шимкевича и Полежаева «Учебникъ зоологіи позвоночныхъ» 1891. Строго морфологическій учебникъ; написанъ вполн'є согласно съ современными воззрѣніями на позвоночныхъ; къ его довольно крупнымъ недостаткамъ слѣдуетъ отнести тяжелое изложеніе и пристрастіе авторовъ къ латинской терминологіи, что представляетъ значительныя затрудненія для начинающихъ. Онъ снабженъ многочисленными схематическими и анатомическими рисунками.

Книга Видерсиейма «Основанія сравнительной анатоміи позвопочныхъ животныхъ» 1887 г. не нуждается, конечно, ни въ какихъ комментаріяхъ, въ виду громаднаго авторитета, какимъ пользуется ея авторъ. Къ сожальнію, переводъ оставляетъ желать многаго; нътъ также части рисунковъ, имъющихся въ въмецкомъ подлинвикъ.

Можно указать еще на одно общее сочинение по зоологи—Богданова «Медицинская зоологія» 1883—1888 г. Но, въ виду того, что учебвикъ этотъ написанъ не съ морфологической точки зрвнія, онъ не можеть быть рекомендованъ для ознакомленія съ основами науки.

По эмбріологіи им'єются два заслуживающихъ вниманія руко-

водства, причемъ оба по эмбріологіи позвоночныхъ: Келликера «Основанія исторіи развитія человіка и высшихъ животныхъ» 1882 г. и Оск. Гертвика «Учебникъ эмбріологіи позвоночныхъ животныхъ и человіка» 1894 г.; оба представляютъ классическіе труды въ области учебной литературы по эмбріологіи, но послідній, какъ боліве новый, заслуживаетъ предпочтительнаго вниманія.

Слъдуетъ упомянуть еще о соч. Н. П. Вагнера «Исторія развитія царства животныхъ» 1885 г., законченная только на типъ червей. Книга могла бы быть полезной, если бы авторъ не пытался вводить свою собственную классификацію, что вноситъ, конечно, только путаницу и мѣшаетъ оріенти оваться, и не проводиль нъкоторыхъ ему одному доступныхъ тенденцій; книга можетъ, впрочемъ, имѣть нѣкоторое зпаченіе, благодаря обилью рисунковъ.

Изъ общихъ сочиненій систематически — біологическаго направленія можно указать на общеизств'єстную «Жизнь животныхъ Брема, выходящую вторымъ изданіемъ съ 1895 г.; «Птицы Россіи» Мензбира 1895 г., «Рыбы Россіи» Сабанпьева 1892 г.

О другихъ учебникахъ зоологіи, какъ, напр., Герда, Бранда, Сентъ-Илера, Поля Бера и Вагнера, мы зд'ясь не упоминаемъ, въ виду того, что вст они представляютъ краткое, не систематическое изложеніе предмета, принаровленное къ занятіямъ въ средне - учебныхъ заведеніяхъ, и для изученія зоологіи непригодны.

Для полноты этого обзора учебной литературы не лишне упомянуть объ учебникъ зоологіи какого-то г. Кащенко, изданномъ въ Томскъ. Это — не учебникъ, а жалкая пародія на него, иолная ошибокъ, безъ всякой системы и, вижсто рисунковъ, съ литографированными таблицами, приложенными въ концъ книги. Нъкоторымъ оправданіемъ для этого «учебника» можетъ служить то, что онъ предназначенъ для медиковъ.

## новости иностранной литературы.

Century. Contributions Towards the Literary History of the Period. Edited by W. Robertson Nicoll. M. A. and Thomas J. Wise. Hodder and Stoughton. (Литературные анендоты XIX впка). Этотъ томъ является продолженіемъ хорошо извастнаго англійской читающей публикъ сборника разныхъ фактовъ, разсказовъ и анекдотовъ, касающихся писателей, издателей и типографшиковъ XVIII въка. Въ новомъ сборникъ заключаются уже только факты, относящеся въ литературь XIX въка. Безъ сомнънія, далеко не все въ этомъ собраніи разныхъ литературныхъ курьезовъпредставляетьодинаковый интересъ; многое является ненужнымъ хламомъ, по тамъ не менье соорникъ все-таки заслуживаеть вниманія, такь какт вь немъ можно найти много данныхъ, прекрасно освъщающихъ литературное движеніе нашего въка и характеризующихъ многихъ изъ его дъятелей.

(Daily News). · Vom Baume der Erkenntniss Dr. Paul V. Gizycki (Dümmlers Verlags Buchchandlung) Berlin. 1896. (Apeso noзнанія). Читающая публика обыкновенно относится съ нъкоторымъ недовъріемъ къ собраніямъ изреченій, мыслей и афоризмовъ различныхъ великихъ мыслителей и писателей. Это недоваріе справедливо, такъ какъ составители такихъ сборниковъ, большею частью, не имъютъ никакой руководящей иден и выхватываютъ цитаты на удачу. Соорникъ г. Гижицкаго, въ данномъ случав, представляетъ исключение; это не простой сборникъ цитатъ, а въ немъ есть руководящая идся. Читатель можетъ составить себь ясное понятіе объ отношеніяхъ великихъ поэтовъ, философовъ, основателей религій и государственных вопросамь этического и религіозного характера. читателей, въ первый разъ приступаю- нуемой журналистикой, и говорить о той

«Litterary Anecdotes of the Nineteenth | щихъ къ философскимъ вопросамъ, такъ какъ онъ знакомить ихъ съ главнъйшими воззръніями ведичайшихъ мыслителей на вопросы, наиболье волнующе душу человъка, какъ напримъръ: религія, знаніе, законы природы, поссимизмъ и оптимизмъ, теологія и атензмъ, свобода воли и т. п. Намъ остается только прибавить, что авторъ выказываетъ въ своемъ сборникъ замъчательную эрудицію. (Berliner Tageblatt).

> La Géologie comparée par Stanislas Meunier (Alcan) Paris (Сравнительная геологія). Авторъ находить, что сравнительный методъ въ геодогіи можеть дать ключь къ разрешенію самыхъ трудныхъ геологическихъ проблемъ. Въ сравнительной геологіи земля занимаеть, конечно, такое же мѣсто. какъ и всѣ прочія планеты, такъ какъ эта геологія имъеть цълью распространить на всю видимую вселенную методы, примъняемые ею къ изученію земии. Благодаря такому методу, авторъ даетъ намъ жевую и яркую картину развитія солнечной системы.

(Revue des Revues).

«Journalistes et Polémistes» par J. Barbey d'Aurevlly (A. Lemerre). Paris. (Журичлисты и полемисты). Эта книга представляеть настоящую исторію журнализма, его прогресса и превращеній, которымъ онъ подвергался подъ вліяніемъ среды, а также различныхъ политическихъ условій. Авторъ этого чрезвычайно интереснаго труда знакомить читателя съ различными типами журналистовъ. Онъ говорить о Камилль Демуленъ, Арманъ Каррелъ, Эмиль де-Жирардень, Эдмонь Абу, Пелльетань и мн. другихъ, и старается опредълить психологическія основы журнализма, обусловливающія его различныя направленія и формы. Очень талантливо обрисовываетъ авторъ могущество и зна-Особенно полезень этотъ сборникъ для ченіе великой современной силы. имероди, которая ей принадлежить въ настоящемъ и будущемъ.

Journal des Débats). «Evolution en Art» par le professeur Alfred C. Haddon. (Walter Scott). Londres. (Эволюція въ искусствь). Книга эта входить въ составъ библютеки «The contemporary Science Series » u coстоить изъ четырехъ отделовъ, посвященныхъ изучению декоративнаго искусства и его роли въ исторіи человьчества. Авторъ указываетъ, какъ надо изучать декоративное искусство въ различныхъ сферахъ, болье или менье ограниченныхъ, чтобы выяснить его значение въ исторіи. Въ отдъльныхъ главахъ, подъ рубриками: искусство, богатство, религія, авторъ говорить о причинахъ, дъйствовавразличныхъ шихъ на развитие декоративнаго искус-ства. Книга снабжена превосходными налюстраціями.

(Journal des Débats). «Album historique» par M. A. Parmentier, sous la direction de M. Ernest Lavisse de l'Académie française (Armand Colin) Paris. (Историческій альбомъ). Этотъ роскошно изданный томъ переносить читателя въ средніе въка и знакомить его съ частною и общественною жизнью Европы, начиная съ конца четвертаго до конца тринадцатаго въка. Въ альбомъ заключается не менъе двухъ тысячь гравюрь. Къ каждой гравюрь приложено описаніе, по возможности сжатое, но ясное и содержательное и вакию чающее въ себъ всъ необходимыя свёдёнія для полнаго уразумёнія исторін прошлаго. (Temps).

«Notes de veyrge. Les americaines chez elles» рат Th. Bentzon (Callmann Levy) Paris (Путевыя замытки. Американки у себя дома). Г-жа Бентцонъ проведа нъсколько мъсяцевъ въ Америк со спеціальною цёлью изучить америванскую женщину на мъстъ въ различной обстановкъ, въ различныхъ сферахъ и взельдовать вліяніе на нее воспитанія, соціальныхъ условій, особенностей американской жизни в т. п. Задачу свою г-жа Бентцонъ выполнила в въ своихъ очеркахъ даетъ намъ наввозможно болье полное представленіе объ американской женщинъ, ея характера и двятельности \*).

(Revues des Deux Mondes).

La Guerre dans les diverses vaces humaines» par. Ch. Letourneau Paris (Battaille) 1895. (Bouna y passuunum человыческих расы). Этоть новый трудъ Летурно составляеть продолжение его изследованій различныхъ формъ эволюцін человьческихъ расъ. Онъ уже представиль намъ, въ своихъ предшествующихъ сочиненіяхъ, эволюцію права, семьи, собственности и нравственности у различныхъ человъческихъ расъ, въ различныя эпохи и въ разныхъ странахъ. Теперь онъ приступаетъ къ изученію одной изъсамыхъ трудныхъ в необыкновенныхъ проблемъ, существовавшихъ во всв времена и всегда угрожавшихъ человъчеству. Это: грозный призракъ войны, въчно тяготъющій надъ людьми. Летурно говорить въ своемъ предисловін, что къ война нельзя примінить слова: эволюція, такъ какъ, въ ряду непреставно изміняющихся факторовъ и явленій соціальной жизни, она одна остается почти неизманной, и съ этой точки зрѣнія современный человакъ мало отличается отъ своихъ дикихъ и варварскихъ предковъ. Летурно. излагая исторію войны, указываеть, что въ самомъ началь она имела пелью добычу пищи, такъ что первымъ принципомъ войны быль каннибализмъ. Съ теченіемъ времени этотъ принципъ исчезъ и замънился другими, но, во всякомъ случав, главною и первоначальною причиною войны, какъ прежде, такъ и теперь, остается грабежь, имбеть ли онъ своимъ объектомъ, какъ въ прежнія времена, похищеніе женщинъ, рабовъ, имущества, или какъ теперьотнятіе территорій. Летурно беретъ эпиграфомъ своей книги: «Le vol pour but; le meurtre pour moyen, \*\*), oupeдвляя этими словами весь смысль и сущность войны. Появленіе такого сочиненія о войнѣ нельзя не признать вполнъ своевременнымъ, такъ какъ вся Европа страдаеть оть постоянной угрозы войны, и общество выражаетъ свой протестъ организаціей союзовъ мира и пропаганды противъ войны.

(Revue Scientifique).

«Les Causes de la folie» prophylaxie et assistance, par Edouard Toulouse. Paris, Société d'Éditions Scientifiques, 1896. (Причины помпишательства. Профилактика и помощь). Книга эта проникнута не только широкими медицинскими, но философскими взглядами и затрогиваеть всё вопросы, интересующіе общество в касающіеся природы пом'яша-

<sup>\*)</sup> Съ этой книгой наши читатели отчасти знакомы по очерку г-жи Э. Пименовой «Д'янтельность женщинъ въ Соединен. Итатакъ», см. февраль 1895 г., а также по многимъ выдержкамъ въ отпък «Заграницей».

<sup>«</sup>міръ вожій», № 1, январь.

<sup>\*\*) «</sup>Грабежъ какъ цель; убійство какъ средство».

тельства, отвітственности помішанныхъ и обращения съ ними. Авторъ изучаетъ роль различныхъ факторовъ въ генезисв помешательства и последовательно изследуетъ вліяніе соціальныхъ, біологическихъ, физіологическихъ, нранственныхъ и физическихъ условій. Глава объ ответственности помешанныхъ заслуживаетъ особеннаго вниманія. Въ заключение авторъ указываетъ на ту роль, которую играетъ бракъ, нужда, отравленія и инфекціонныя бользни въ происхождении и распространени помѣшательства, книга интересна не только для однихъ спеціалистовъ и изъ нея можно извлечь чрезвычайно много полезныхъ и практическихъ указаній. (Revue Scientifique).

·Constantinople by F. Marion Crawford. Illustrated by Edward L. Wecks (Macmillian and Co). (Koncmanmunoполь). Нельзя не признать своевременнымъ появление этого очерка въ даную минуту, когда глаза всей Европы обращены на востовъ. Авторъ, очевидно, прекрасно изучилъ столицу Турціи и ея обитателей и хорошо знакомъ съ Востокомъ и исторіей страны. Прочтя эту книгу, написанную прекраснымъ литературнымъ, и мъстами даже поэтическимъ, явыкомъ, читатель получить -эти смоте сбо эткноп воньоп снеро ресномъ городъ, представляющемъ удивительную смёсь Востока и Запада, современной цивилизаціи и съдой восточной старины. Авторъ не касается турецкой правительственной системы, но очень хвалить турокъ въ частной жизихъ честность, воздержность и чистоплотность. Турецкое основное населеніе города представляеть, по его словамъ, пріятный контрасть въ этомъ отношения съ пришлымъ христіанскимъ населеніемъ, большинство котораго составляють поддонки европейского обшества. Иллюстраціи, **ВЕТРИМИНИОПОД** тексть, исполнены превосходно и еще увеличивають интересъ княги.

(Athaeneum).

«Almanach de la paix, pour 1896» publié par l'Association de la Paix par le Droit, avec la collaboration de M. M. Albert Sorel, Ferdinand Dreyfus, Fréderic Passy, Elie Ducommun, Charles Gide, Evans, Darby, Patiens. (Plon et Nourit). (Альманахъ мира). Подъ скромнымъ названіемъ Альманаха европейской читающей публикь преподносится въ данномъ случав очень интересный сборникъ, проникнутый самыми высокими стремленіями человічества. Къ кого конгресса нельзя не признать въ сборнику приложено предисловіе Жюля высшей степени оригинальной, хотя,

Симона и Барду и въ немъ заключаются, между прочимъ, заслуживающія вниманія статьи: баронессы Зуттнерь, Шарля Рише и Альберта Сореля. Альманахъ издается группою молодыхълюдей, принаплежащихъ къ обществу мира, и по цене (20 сантимовъ) доступенъ всемъ. (Revue des Revues).

· Emotions » étude psycho-physiologique, par Lange. Traduit de l'allemand par Georges Dumas. (Bibliothèque de Philosophie Contemporaine). Paris. Alcan, 1895. (Эмоціи). Что такое эмоціи съ физіологической точки зранія? Что такое радость, печаль, страхъ? Вотъ вопросы, которые ставить себь авторь въ своемъ изследованіи физіологических виденій, сопровождающихъ различныя эмоціи. Онъ стремится указать тесную связь, существующую между психическими состояніями и физіологическими явленіями и процессами и подтвердить ихъ взаимное вліяніе, особенно подчеркивая значеніе и роль сосудодвигательных в центровъ въ произведении эмеции. Очень интересны заключенія автора, касающіяся проявленія эмоцій у различныхъ расъ и индивидовъ различнаго пола. Возбудимость нервной системы весьма различна у людей; то же самое наблюдается и относительно сосудодвигательныхъ центровъ, которые у однихъ реагируютъ на всякое возбуждение гораздо сильные, чымь у другихъ. Въ этомъ отношения разница между полами и расами особенно замътна. По словамъ Ланге, народы, какъ и отдельные индивиды, темъ менее доступны эмоціямъ, чемъ они болье пивинезованы. Та же самая разница замьчается и въ различныхъ классахъ одного и того же покольнія: способность самообладанія служить самымъ несомніннымъ доказательствомъ воспитанія и является въ значительной степени результатомъ развитія интеллектуальной жизни. Вмъсть съ повышениемъ цивилизаціи увеличивается и власть человъка надъ своими рефлексами даже до степени господства надъ рефлексами сосудодвигательной системы, мало поддающейся действію воли человека. (Revue Scientifique).

«Le Congrès des religions à Chicago en 1893 > par M. Bonet Maury (Hachette). (Конгрессь религій въ Чикаго). Читателямъ известно, что на всемірной выставкв въ Чикаго, въ числв всевозможныхъ болье или менье интересныхъ конгрессовъ, былъ организованъ всемірный конгрессъ религій. Идею устройства та-

быть можеть, она в не виветь непо- seur de Philosophie à la Fuculté des средственнаго практическаго значенія. Lettres de Caen; ouvrage couronné par Во всякомъ случав, въ вышеназванной l'Institut (Felix Alcan) Paris. (Истокнягь, посвященной описанію этого конгресса, читатель найдетъ, конечно, много интересныхъ и подезныхъ свъдъній о религіяхъ всего земного шара и, быть можеть, прочтя се, придеть къ весьма любопытнымъ философскимъ выводамъ. (Journal des Débats).

•The Old Missionary by sir W. W. Hunter (Henry Frowde). (Cmapuŭ mucсіонеть). Этотъ небольшой очеркъ, напечатанный раньше въ «Contemporary Review», представляеть въ высшей степени реальное изображение индійской жизии. Главное достоинство этого очерка-живость описанія, такъ что читатель невольно переносится воображеніемъ въ видійскую деревию, гда старый миссіонеръ-лицо, прямо выхваченное изъ жизни, творить судъ и разръшаеть всв недоразуменія, возникающія между ся жителями. Личность миссіонера очерчена превосходно.

(Bookseller).

«Torch bearers of History», By Amelia Hutchinson Stirling. M. A. (Nelson and Sons). (Септочи истории). Въ этой книгь заключаются очень живо и интересно написанные очерки жизни и діятельности накоторыхъ величайшихъ людей въ исторія, начивая съ самыхъ древнихъ времень до Лютера. Юные читатели могуть позаимствоваться очень многимъ изъ этой книги, такъ какъ въ ней прекрасно очерчены нъкоторыя изъ главвъйшихъ историческихъ событій. Нъсколько рисунковъ служатъ хорошимъ дополнениемъ къ тексту.

(Bookseller).

Notes in Japan. By Alfred Parsons. (Osgood Macmillaine and Co) 1896. (Ovepжи Японіп). Интересъ къ Японіп еще не остыль въ Европъ и на это указываетъ появление все новыхъ и новыхъ описаній этой страны. Впрочемъ, несмотря на массу появившихся въ последнее время сочиненій о Японіи, страна эта все-таки настолько еще мало извъстна европейцамъ, что каждый новый путетественникъ по Японін всегда можетъ найти интересный матеріаль для сообщенія читателямъ. Авторъ вышеназванной книги доказываеть это. Его очерки Японіи, написанные очень живо и литературно, вполна заслуживають вниманія читателей. (Daily News).

«Histoire de la philosophie atomistique par Leopold Mabilleau, ancien membre de l'Ecole française de Rome, profes- какъ она знакомить ихъ съ темъ отлы-

рія атомистической философіи). Это сочинение, удостоенное главной преміи Виктора Кузена, заключаеть въ сжатомъ видъ, полную исторію эволюція понятія о матеріи, начиная съ самыхъ древнихъ временъ до нашихъ дней. Мы всв говоримъ теперь объ атомахъ и молекулахъ и некогда намъ не приходить въ голову, что понятіе объ атомѣ такъ же старо, какъ міръ. Атомистическая теорія родилась на востокъ и изъ индусской атомистической философія родилась греческая и затымъ уже арабская. Читатели, интересующівся исторіей философіи, и ученые найдуть въ этой книгь огромный матеріаль.

(Journal des Débats).

· Popular Readings in Science by John Gall and David Robertson (2 nd edition, Constable and Co). (Научныя популярныя итенія). Появленіе второго изданія этого труда указываеть, конечно, что онъ отвъчаетъ своей цвли. Авторы его, профессора Галь и Робертсонъ, въ целомъ рядь лекцій, написанниму очень популярно, знакомять читателей со всеми новъйшими открытіями и успъхами науки въ разныхъ направленіяхъ. (Daily News).

·Pictorial New Zealand (Casxell and  $C^{\circ}$ ). (Живописная Новая Зеландія). Въ составленіи этой книги участвовали очень многіе, такъ какъ ціль ея—дать возможно болве полное описание не только жизни на этомъ островъ, его государственнаго устройства, туземнаго в пришлаго населенія и т. д., но и красотъ природы. Поэтому къ книгъ приложено множество оригинальныхъ рисунковъ, снятыхъ на мъстъ, а также историческій очеркъ открытія этого острова

и первыхъ попытокъ колонизаціи.

(Daily News).

The Growth of the Brain: the Study of the Nervous system in Relation to Education, by H. H. Donaldson, Contemporary Science Series (Walter Scott). (Poems мозіа; изслыдованіе отношеній нервной системы къ воспитанию). Профессоръ Дональдсонъ очень удачно соединилъ въ своей книгъ популярное изложеніе съ строго научнымъ карактеромъ. Нътъ сомнънія, что вопросъ о вліянім воспитанія на развитіе мозга и нервной системы-вопросъ первостепенной важности; поэтому, книга профессора Дональдсона должна обратить на себя особенное внимание родителся и воспитателей, такъ

ломъ физіологія, на который, до сихъ поръ, обращено было слишкомъ мало вниманія въ педагогикт. (Bookseller)

Stories of North Pole Adventure by Frank Mundell (Sunday School Union). (Исторія экспедицій къ съверному полюсу). Арктаческія страны обладають особенною привлекательностью для смвлыхъ путешественниковъ, всегда стре мившихся пронекнуть какъ можно далье къ свверу. Описаніе путешествій къ сћверному полюсу, конечно, должно изобиловать драматическими эпизодами, но авторъ останавливается не только на нихъ, а кромъ того, старается познакомить читателей съ исторіей арктическихъ экспедицій, въ главныхъ ся чертахъ, начиная отъ самыхъ первыхъ попытокъ проникнуть къ сѣверному полюсу до последнихъ полярныхъ путешествій лейтенанта Пири и Джексона. Книга написана счень живо и поэтому должна составить превосходное пріобрътеніе для сельскихъ и школьныхъ библіотекъ.

(Bookseller. «Hidden Beauties of Nature» by Richard Kerr (The Religions Truct Society) London. (Скрытыя красоты природы). Авторъ совершенно правъ, говоря, что изучение природы игнорируется нашимъ воспитаніемъ. Мы проходимъ мимо многихъ красотъ природы, совершенно не замвчая и не понимая ихъ и точно также не умъемъ внушить своимъдътямъ любовь и понимание природы. Это авторъ считаеть большимъ пробъломъ современнаго воспитанія и его книга именно и направлена къ тому, чтобы пополнить, насколько возможно, этотъ пробыть. Просто, но въ то же время увлекательно, авторъ развертываетъ передъ читателемъ картину скрытыхъ красотъ природы и заставляеть его заинтересоваться темъ, мимо чего онъ проходилъ до сихъ поръ, не останавливая своего вниманія. Къ книга приложены очень недурныя нимострацін, дополняющія тексть.

(Literary World).

«Les Merveilles de la Flore primitive».

Par A. Froment (Georg and C°). Genève.
(Чудеса первобытной флоры). Чрезвычайно интересная книга, авторь которой доказываеть метеоритное происхожденіе Австраліи. Очень живописно изоражена авторомъ жизнь земли въ отдатенный представи денный пратохи, когда вся растительность земного шаря состояла, главнымъ міромъ животныхъ.

образомъ, лишь изъ пальмъ и папоротниковъ. (Literary World).

«Sir John Franklin and the Romance of the North West Passage». Ву G. Barnett Smith (S. W. Partridge and C<sup>0</sup>). (Сэрь Джонь Франклинь и исторія сперозападнаю прохода). Въ этой маленькой, прекрасно изданной княгь авторь разсказываеть исторію героя, имя котораго дорого сердцу каждаго англійскаго читателя. Прекрасныя иллюстрацій увеличивають интересъ княги, представляющей очень занимательное чтеніе, особенно для юныхъ читателей.

(Literary World).
«Arnold Toynbu: A Reminiscense» by Alfred Milner. (Edward Arnold). (Арнольдь Тойнби; воспоминаніе). Маленькая брошюрка, прекрасно обрисовывающая жизнь и характерь извістваго англійскаго общественнаго діятеля. Авторь брошюры лично зналь Тойнби и находился сь нимъ въ постоянныхъ сношеніяхъ въ Оксфордь.

(Literary World). ·The World's Great Explorers and Explorations, edited by H. J. Mackinder, M. A. and E. G. Ravenstein. (Beликіе изслидователи и путешественники). Эта серія изданій, выходящихъ отдъльными небольшими книжками, заключаеть въ себъ исторію великихъ открытій и путешествій. Въ вышедшихъ уже книжкахъ помъщены, между прочинъ: исторія Палестины; жизнь и путешествія Джона Дэвиса, изслідователя арктическихъ странъ и мореплавателя; исторія Магеллана и перваго кругосв'ятнаго путешествія; жизнь и путешествія Ливингстона и т. д. Книги эти можно рекомендовать какъ въ высшей степени полезное и занимательное чтеніе для (Literary World) юношества,

«Natural History in anecdote» Illustrating the Nature, Habits, Manners and Customs of animals. Birds, Fishes etc. by Alfred Miles. New-York. (Естественная исторія въ анехдотах»). Превосходное изданіе со множествомъ илиострацій, знакомящее читателей съ жизнью, нравами и особенностями размичныхъ представителей царства животныхъ. Читатель, мало знакомый съ естественными науками, незамытно для себя пріобратаеть много полезныхъ сваньній изъ зоологів и завитересовывается міромъ животныхъ. (Daily News).

## новыя книги, поступившія въ редакцію

съ 15-го ноября по 15-е декабря.

А. Марковъ. Сборникъ стихотвореній и оригинальных рисунковъ. Спб. 1895 г.

Ф. Нефедовъ. Святочные разсказы. Изданіе тов. С. И. Д. Сытина. Москва. 1896 г. Ц. 75 к.

Капитанъ Майнъ-Ридъ. Дочери Скваттера. Приложеніе къ журналу «Вокругъ Свъта» за 1895 г.

– Пропавшая сестра. Приложеніе къ журналу «Вокругъ Свёта» за 1895 г. А. Заринъ. *Повъсти и разсказы*. Спб.

1895 г. Ц. 1 р. 60 к.

В. Свътловъ. Семья или сцена. Ром. Спб.

1896 г. Ц. 1 р. 25 ж. Д-ръ медицины В. А. Молчановъ. *Крат*кій курсь винены. Пособіе для учащихся. Спб. 1896 г. Ц. 35 к.

А. Л. Волынскій. Русскіе критико-литературные очерки. Спб. 1896 г. Ц. 3р. 50 к. Проф. К. Ланге. Художественное воспитаніе въ дътской.

Ф. Кейръ. Воображение и память. Изданіе редакція журнала «Образованіе». Спб. 1896 г. Ц. 40 к.

А. Лаландъ. Этюды по философіи наукъ. Перев. съ франц. Изданіе редакців журнала «Образованіе». Ц. 75 к.

М. Базилевскій. Іосифъ-Соломонъ Дель-медию изъ Кандъи. Наша старина. Изданіе Я. Х. Шермана. Одесса. 1895 г. Ц. 15 к.

А. И. Волнова. Призрыніе покинутыхъ

дътей. Москва. 1894 г. Ц. 30 к. А. Верещагинь. У болгарь и заграничей. Спб. 1896 г. Ц. 1 р.

А. Мюллеръ. Исторія ислама съ основанія до новъйшихъ временъ. Перев. съ нъм. подъредави, прив.-доц. Н. А. Мъдникова. Тома III и IV. Изданіе Пантелеева. Спб. 1896 г.

Т. Хиггинсонъ. Здравый смысль и женскій вопросъ. Перев. и изданіе Р. Л. Муратова. Москва. 1895 г. Ц. 1 р.

Страннолюбскій. Очерки начальнаго образованія вь скандинавских странахъ. Изданіе журнала «Образованіе». Спб. 1896 г. Ц. 30 к.

В. Ладыженскій. Объ училищахъ Цензенскаго уподнаго земства. Докладъ XXXI очереди. вемскому собранію. Пенза. 1895 r.

Л. Фигьв. Исторія чудеснаго въ новыйшее время. Перев. съ третьяго изданія М. Гогунцова. Приложение къ журналу «Природа и Люди». Спб. 1895 г. Н. Бълозерскій. Василій Трофимовичь

Нарыжный. Историко-литературный

очеркъ. 2-е изданіе Л. Ф. Пантелеева. Сиб. 1896 г.

П. Кампфмейеръ. Кустарная промышленность въ Германии. Перен. съ нъм. Г. Гербера подъ редавціей Л. С. Зака. Приложение: Кустарная промышленность въ Россіи. С. Сергьева. Изд. А.С. Павловскаго. Одесса. 1895 г. Ц. 25 к.

М. Шиппель. Техническій прогрессь въ современной промышленности. Изданіе А. С. Павловскаго. Одесса. 1895 г.

Ц. 20 к.

Проф. Д. Овсяннико-Куликовскій, Языкъ и искусство. Изданіе І. Юрковскаго. Спб. 1895 г. Ц. 20 к.

В. Рудневъ и Р. Мюльманъ. Сборникъ ариеметическихъ вадачъ для среднеучебныхъ ваведеній. Изданіс И. С. Трескина. Рига. 1895 г. Ц. 25 к.

Рудольфъ фонъ-lерингъ. Борьба за празо. Изданіе Юровскаго. Спб. 1895 года. Ц. 25 к.

Положеніе армянъ въ Турціи до вмѣшательства державъ въ 1895 году. Съ предисловіємъ проф. Л. А. Камаровскаго. Рвчь Гладстона, статьи Роиленъ-Жакмена, Мак-Коля, Грина. Диллона, Діева и др. Москва. 1896 г. Ц. 1 р.

Сборникъ для содъйствія самообразованію. Программы чтенія для самообразованія. Изданіе Комитета педагогич. мувея военно - учебн. заведеній. Спб. 1895 г. Ц. 40 к.

Вліяніе алкоголя на детскій организмъ. Ръчь, произнесенная проф. Деиме. Спб. 1895 г. Ц. 50 к.

Русскій хирургическій архивъ. Подъ ред. И. А. Веліаминова, вып. III. 1895 г. Спб

В. А. Богородицкій. Изг чтеній по сравнительной грамматикт индосвропейских языковъ. Варшава. 1895 г. Выпуски I и II.

Очерки по языковъдънію. Важитйшія дакныя грамматики романских языковь. H. B. Крушевского. Казань. 1894 г.

Антропофонина. Н. В. Крушевскаго. Ц. 75 коп.

Е. С. Филимоновъ. Матеріалы по вопросу объ эвонюція землевладанія. Вып. І. Пермь. 1895 г. — Выпускъ II. Краткій историческій очеркъ малорусскаго вемлевладенія. Заметка о византійскомъ землевлядени X-XIII столетія. Пермь. 1895 г.

Отчетъ Общества по устройству народныхъ чтеній въ г. Тамбовъ и Тамбов-

ской губ. за 1894-1895 г.

Въ складъ книгъ Д. И. Тихомирова (Москва, Тверская, д. Гиршмана), въ книжныхъ магазинахъ: «Новаго Времени», К. И. Тихомирова - Москва, Кузнецкій мость, Глазунова, Луковникова-Петербургъ, Лештуковъ пер., д. № 2, Карбасникова-Москва, Моховая, д. Коха, и Петербургъ, Литейн., 46, и др.

## ПРОДАЮТСЯ КНИГИ ВИКТОРА ОСТРОГОРСКАГО:

1) ИЗЪ міра великихъ преданій. Разсказы для юношества съ рисунками Панова и Кившенко. Изд. 3-е. М. 1893 г. Ц. 1 р., въ панкъ 1 р. 25 к.

2) Изъ народнаго быта. Разскавы изъ пословидъ, поговодовъ и пъсенъ; Титъ, Вавило, Маланья и Маша на дъвичникъ. Изд. 3-е. М. 1892 г. Ц. 20 к.

3) Илья Муромецъ-крестьянскій сынъ, разскавано по народнымъ былинамъ. Спб. 1892 г. Ц. 10 коп.

4) Хорошіе люди. Сборникъ разск. съ рисунками Шпака и Малы**шева.** Спб. Ц. 1 р. 50 к.

5) Памяти Пушкина. Очерки Пушкинск. Руси. Спб. 1880 г.

Ц. 50 в.

6) Этюлы о русскихъ писателяхъ; І. И. А. Гончаровъ. М. 1887 г. Ц. 75 к.—II. Н. Г. Помяловскій. Ц. 40 к.—III. М. Ю. Лермонтовъ. Мотивы Лермонтовской повзін. 1891 г. Ц. 50 к.—IV. Художникъ русской пъсни А. В. Кольцовъ. 1893 г. Ц. 50 к.

7) Русскіе педагогическіе дѣятели: Н. И. Пироговъ, К. Д. Ушинскій в Н. А. Корфъ. М. 1887 г. Ц. 75 к.

8) Руководство къ чтенію поэтическихъ произведеній, Л. Эккардта съ прил. «Краткаго учебника теоріи повзіи». Йзд. 2-е. Одобрено У. К. М. Н. П., какъ руковод. Спб. 1777 г. Ц. 1 р. (готовится новое изданіе Переработанное).

9) Бесъды о преподаваніи словесности. Изд. 2-е М. 1886 г.

П. 80 к.

10) Выразительное чтеніе. Изд. 3-е. М. 1893 г. Ц. 50 к.

11) Русскіе писатели, какъ восп.-образов. матерьялъ для занятій съ дътьми и для чтенія народу. (Жуковскій, Батюшковъ, Крыловъ, Пушкинъ, Веневитиновъ, Баратынскій, Языковъ, Дермонтовъ, Майковъ, Мей, Плещеевъ, Кольцовъ, Никитинъ, Некрасовъ, Шевченко, Гоголь, Григоровичъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Гр. Л. Толетой, Погосскій). Изд. 3-е. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

12) Родные поэты, для чтенія въ класст и дома. Сборникъ стихотворныхъ произв. для юношества, указанныхъ въ книгъ В. Острогорскаго: Русскіе писатели (Жуковскій, Батюшковъ, Крыловъ, Пушкинъ, Веневитиновъ, Бара-тынскій, Языковъ, Лермонтовъ, Майковъ, Мей, Плещеевъ, Кольцовъ, Накитинъ,

**Шевченко**, Непрасовъ). Изд. 2-е. М. 1894 г. Ц. 1 р. 50 к.

13) Двадцать біографій образцовых русских писателей для юноmества, съ 20-ю портретами. Изд. 3-е. II. 50 к.

14) Наталья Борисовна Долгорукова. Ц. 10 в.

15) Изъ дальняго прошлаго. Драматическіе эскизы (Ягла др. въ 5 д.; Липочка, ком. въ 3 дъйств. съ прологомъ; сцены: На однъжъ съняжъ Первый шагъ; Въ бель этажъ на улицу). Изд. М. М. Ледерле. Спб. 1891 года Ц. 80 к.

16) С. Т. Аксаковъ. Критико-біографическій очеркъ. Изд.

П. Г. Мартынова. Спб. 1891 г. П. 75 к.

17) Моя библіотека. Ж. Б. Мольеръ. Мъщанинъ въ дворянствъ, пер. В. И. Острогорского, съ предисловіемъ переводчика Изд. М. М. Ледерле. Спб. 1893 г. Ц. 50 к.

18) Письма объ эстетическомъ воспитаніи. Изд. журнала

•Въстникъ Воспитанія . 1894 г. М. Ц. 40 к.

19) Изъ исторіи моего учительства. Какъ я сділался учителемь, 1851—1864 г. Изданіе Поповой. Ц. 1 р. 25 к.

# МІРЬ БОЖІЙ

ЕЖЕМФСЯЧНЫЙ

# ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЬ для юношества

И

## САМООБРАЗОВАНІЯ.

ФЕВРАЛЬ 1896 г.



С.-ПЕТЕРБУРІУЬ. Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43). 1896.

> Библіотека Тамбовскаго Алексанаринскаго Пестатута.

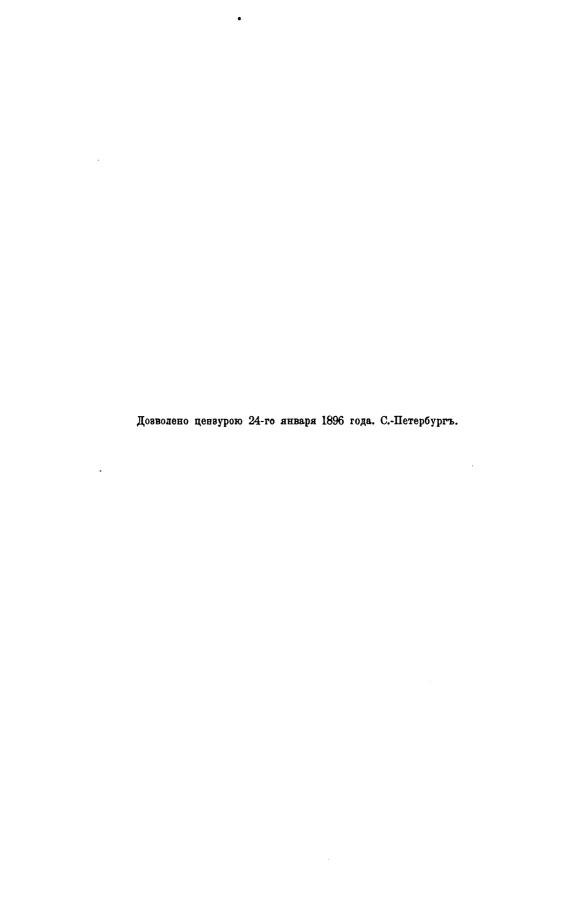

# содержаніе.

| RLJ/     | СОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.                                                                                                                    | CTP. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|          | ПО НОВОМУ ПУТИ. Романъ. (Прододженіе). Д. Мамина-Сибиряка                                                                              | 1    |
| 2.       | ВЛІЯНІЕ ЖИЛИЩЪ НА ЗДОРОВЬЕ, НРАВСТВЕННОСТЬ И МАТЕРІАЛЬ-                                                                                |      |
|          | НОЕ БЛАГОСОСТОЯНІЕ ЛЮДЕЙ. Женщврача М. И. Понровской                                                                                   | 23   |
|          | СТИХОТВОРЕНІЕ. НАРОДНОЙ УЧИТЕЛЬНИЦБ. Вл. Ладыженскаго                                                                                  | 44   |
|          | ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ. (Изъ записовъ сельскаго учителя). В. Динтріева.                                                                        | 45   |
|          | ИЗЪ ФИНСКАГО БЫТА. Съ финскаго В. Фирсова.                                                                                             | 73   |
| 6.       | ЗА АТЛАНТИЧЕСКИМЪ ОКЕАНОМЪ. Путевыя впечатавнія Людвига                                                                                | ^=   |
| 7.       | Крживицкаго. (Продолженіе). Переводъ съ польскаго В. Чепинскаго<br>АСТРОФОТОГРАФІЯ НА МОСКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ. Посвящается             | 87   |
|          | Александру Александровичу Назарову. Проф. В. Цераскаго                                                                                 | 113  |
| 8.       | МОЗГЪ И МЫСЛЬ. (Критика матеріализма). (Окончаніе). Привдоц.                                                                           |      |
| ^        | Г. Челпанова                                                                                                                           | 123  |
| 9.       | СЭРЪ ДЖОРЖЪ ТРЕССЕДИ. Романъ Гемпфри Уордъ. (Продолжение). Переводъ съ англійскаго А. Анненской                                        | 148  |
| 10.      | ИЗЪ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ МЕЛКИХЪ НАРОДНОСТВИ. Л. Василевскаго.                                                                             | 183  |
|          | ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕГЕНДЫ. (Продолжение). Ив. Иванова                                                                                  | 195  |
|          | ОТЕЛЛО. Переводъ съ французскаго Т. Криль. Изъ «Cosmopolis» Георга                                                                     |      |
|          | Брандеса                                                                                                                               | 233  |
| 13.      | СТИХОТВОРЕНІВ. Вл. Ладыженскаго                                                                                                        | 248  |
| 14.      | КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМЪТКИ. Обиліе изящной словесности въ прозв и сти-                                                                        |      |
|          | хахъ. — Разсказы г. Длусскаго. — Произведенія г. Кльца. — Романъ г. Свът-                                                              |      |
|          | лова. — Сборникъ разсказовъ г. Зарина. — Вго повъсть изъ еврейскаго                                                                    |      |
|          | быта «Азріздь Лейзеръ». — «Новые люди» г-жи Гиппіусъ. — «Первая                                                                        |      |
|          | ступень въ новой красотв». — Поэты. — «Въ безбрежности», сборникъ                                                                      | •••  |
| 4 -      | стихотвореній г. Бальмонта.— «Стихотворенія» г. Минскаго. А. Б.                                                                        | 249  |
| 15.      | РАЗНЫЯ РАЗНОСТИ. <b>Ма родинь</b> . Второй всероссійскій съйздъ двяте-                                                                 |      |
|          | лей по техническому образованію.—Всероссійскій сельскохозяйственный съвзув въ Москвъ.—Искъ земскаго начальника противъ своего кучера.— |      |
|          | Объдъ въ честь Вл. Гал. Вороленко. – Великіе поэты предъ судомъ каторги.                                                               | 265  |
| 16       | За границей. Эритрея. — Юбилей Песталоцци. — Зейтунскіе армяне. —                                                                      | 203  |
| 10.      | Наука въ Китав. Изъ иностранныхъ журналовъ. «Cosmopolis».—                                                                             |      |
|          | «Monde Moderne»                                                                                                                        | 281  |
| 17.      | ПРИЛОЖЕНІЯ: 1) ОСНОВНЫЯ ИДЕИ ЗООЛОГІИ ВЪ ИХЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ                                                                             |      |
|          | РАЗВИТІИ СЪ ДРЕВНВИШИХЪ ВРЕМЕНЪ ДО ДАРВИНА. (La philo-                                                                                 |      |
|          | sophie zoologique). Эдмона Перье. Переводъ съ франц. доктора зоологія                                                                  |      |
|          | А. М. Никольскаго и К. П. Пятницкаго                                                                                                   | 29   |
| 18.      | 2) ПОДЪ ИГОМЪ. Романъ изъ жизни болгаръ наканунъ освобожденія.                                                                         |      |
|          | Ивана Вазова. Переводъ съ болгарскаго                                                                                                  | 25   |
| 19.      | 3) ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ. Г. Дюнудрэ. Средніе въка. Переводъ                                                                             |      |
| 0.0      | съ французскаго А. Позенъ, подъ редакціей Д. А. Коропчевскаго                                                                          | 25   |
| 20.      | ВИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДВЛЪ ЖУРНАЛА «МІРЪ БОЖІЙ». Беллетри-                                                                               |      |
|          | стика.—Исторія литературы.— Исторія философія.— Исторія всеобщая.—                                                                     |      |
|          | Политическая экономія.—Естествознаніе.—Народныя изданія.—Новости<br>иностранной литературы.—Новыя вниги, поступившія въ редавцію.      | 1    |
| 21       | иностранном литературы.—повыя книги, поступившія въ редакцію ОБЪЯВЛЕНІЯ.                                                               |      |
| <b>~</b> | AN DAI DAI DAI THE THE TAIL                                                                                                            |      |

# NO HOBOMY NYTH.

POMAH'S.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

(Продолжение) \*).

v. ,— Ахъ, какая прелесть! — вривнула Катя, вбъгая по темной и грязной лестнице. -- Восторгъ...

Подымавшаяся за ней Честюнина никавъ не могла понять, -- напротивъ, эта петербургская лестница произвела самое непріятное впечатлівніе.

- Маша, я счастлива, совершенно счастлива! вричала Катя отвуда-то сверху. - Что же ты молчишь?
  - Я решительно не понимаю ничего, Катя...
  - А ты понюхай, какой здёсь воздухъ?
  - Кошвами пахнетъ...
- Вотъ-вотъ, именно въ этомъ и прелесть. Мив такъ надовли эти антре, парадныя лестницы, швейцары, а тутъ просто духъ захватываетъ отъ всякихъ запаховъ... ха-ха-ха!.. Прелесть, восторгъ... ура!..
  - Пожалуйста, тише, сумасшедшая...

Потомъ все стихло. Когда Честюнина поднялась въ пятый этажь, ей представилась такая живая картина: въ отворенныхъ дверяхъ стояла полная женщина въ дымчатыхъ очвахъ, стриженая и съ папиросой, а передъ ней стояла Катя, улыбающаяся, свёжая, задорная.

<sup>\*)</sup> См. «Міръ Божій», № 1, январь 1896.

<sup>«</sup>міръ вожій», № 2, февраль.

- Вы это чему смѣетесь? угрожающимъ тономъ спрашивала дама съ папиросой.
  - А развъ здъсь запрещено смъяться?
- Не запрещено, но вы, во-первыхъ, чуть не оборвали звонка, а потомъ, когда я открыла дверь, захохотали мнѣ прямо въ лицо... Это доказываетъ, что вы дурно воспитаны.
- Я?! Нѣтъ, ужъ извините, сударыня... бойко отвѣтила Катя. Во-первыхъ, я кончила институтъ, во-вторыхъ, мой папаша дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ-третьихъ, у насъ на подъѣздѣ стоитъ швейцаръ Григорій, который въ теченіе своей жизни не пропустилъ на лѣстницу ни одной тъшки, въ-четвертыхъ...

— У васъ отдается комната?—перебила Честюнина.

Лама съ папиросой строго огляльна ее съ ногъ по г

Дама съ напиросой строго оглядёла ее съ ногъ до головы и, загораживая дверь, грубо спросила:

- А вы почему думаете, что я должна сдавать вомнату?
- Намъ указалъ вашъ адресъ студентъ... такой бълокурый... По фамиліи Крюковъ.
  - А, это совсвиъ другое двло...

Дама величественно отступила. Она теперь сосредоточила все свое вниманіе на Катъ.

- Да вы намъ комнату свою покажите...—приставала Катя, заглядывая въ дверь направо.
- Сюда нельзя, во-первыхъ,—остановила ее дама.—А затъмъ, кому изъ васъ нужна комната?
  - Мив...—усповоила ее Честюнина.
  - Ну, это другое дѣло.

Когда сердитая дама съ папироской повела дъвушекъ по длинному корридору, въ который выходили двери отдъльныхъ комнатъ, Катя успъла шепнуть:

— Какая милашка... Я въ нее влюблена. Понимаешь? Ахъ, прелесть...

Свободная комната оказалась рядомъ съ кухней, что ещє разъ привело Катю въ восторгъ. Помилуйте, пахнетъ не то лукомъ, не то кофе—прелесть... Однимъ словомъ, обстановка идеальная. Отдававшаяся въ наймы комната единственнымъ окномъ выходила въ брандмауэръ сосъдняго дома. Изъ мебели полагался полный репертуаръ: столъ, просиженный диванъ, желъзная кровать, два стула и комодъ.

- Собственно говоря, я отдаю комнаты только знакомымъ,—не безъ достоинства объясняла дама съ папироской.— И жильцы у меня постоянные, изъ года въ годъ. Вы, въроятно, провинціалка?
- -- Да, я издалека... Можетъ быть, вы слыхали, есть такой городъ Сузумье?
- Сузумье?!.. Боже мой, что же это вы мив раньше не сказали, милая... Я, въдь, тоже изъ тъхъ краевъ. Конечно, вы слыхали про профессора Приростова? Это мой родной братъ...

При последнихъ словахъ она вызывающе посмотрела на Катю, точно хотела свазать: вотъ тебе, выскочка, за твоего папеньку действительнаго статскаго советника... Да-съ, родная сестра, и все тутъ.

— Меня зовутъ Парасковьей Игнатьевной, — уже милостивъе сообщила она. — А васъ? Марья Гавриловна — хорошее имя. Меня мои жильцы прозвали, знаете какъ? Парасковеев Пятницей... Это упражняется вашъ знакомый Крюковъ. Впрочемъ, я до него еще доберусь...

Катя больше не могла выдерживать и прыснула. Это быль неудержимый молодой смёхь, заразившій даже сестру изв'ястнаго профессора. Она смотрёла на хохотавшую Катю и сама смёллась.

— А знаете... знаете...—говорила Катя сквозь слезы.— Знаете, у васъ, дъйствительно, есть что-то такое... Парасковея Пятница, именно! Боже мой, да что же это такое?...

Въ следующий моментъ Катя бросилась на шею къ Парасковье Пятнице и расцеловала ее.

— Нътъ, я не могу! Ръдь это разъ въ живни встръчается... Какъ я васъ люблю, милая Парасковея Пятница!...

Эта нъжная сцена была прервана апплодисментами, —-въ дверяхъ стоялъ давешній бълокурый студенть.

- Браво!.. Кавія милыя телячьи нѣжности... Я, грѣшный человѣвъ, думалъ, что вы подеретесь для перваго раза и торопился занять роль благороднаго свидѣтеля.
- Пожалуйста, не трудитесь острить, вступилась Катя. Вы—запоздалый и никогда не поймете всей красоты каждаго движенія женской души. А въ частности, что вамъ угодно?

- Что, влетьло?—шутила Приростова.—Ахъ, молодежь, молодежь... Вотъ посмотришь на васъ и какъ-то легче на душь сдълается. Когда я была молода, у насъ въ Казани...
- Ну, теперь началась свазка про бълаго бычка: "у насъ въ Казани", замътилъ студентъ. Когда вы доъдете, Парасковья Игнатьевна, до своего знаменитаго брата, постучите мнъ въ стъну... Я буду тутъ рядомъ. Я даже начну за васъ: "Когда я была молода, у насъ въ Казани"...

Когда веселый студенть ушель въ комнату рядомъ, Приростова вздохнула и проговорила:

- Въроятно, подъ старость всв люди дълаются немного смътными, особенно когда вспоминають далекую молодость... Можеть быть, Крюковъ и правъ, когда вышучиваетъ меня. А только онъ добрый, хотя и болтунъ... Вотъ что, дъвицы, хотите кофе?
- Съ удовольствіемъ перехватимъ кофеевъ, отвѣтила Катя, стараясь выражаться въ стилѣ студенческой комнаты.

Когда Приростова ушла въ кухню, Честюнина проговорила, дълая строгое лицо:

- Знаешь, Катя, ты держишь себя непозволительно... Я тебъ серьезно говорю. Парасковья Игнатьевна почтенная женщина, я это чувствую и не хорошо ее вышучивать... Вообще, нужно быть поскромнъе.
- Я больше не буду, милая, строгая сестрица... Но я не виновата, что она говорить: молодежь. И потомъ, ты забываешь, что если бы не я, такь тебъ не видать бы Парасковеи Пятницы, какъ своихъ ушей. Чувствую, что ты устроишься здъсь.

## — И мив тоже кажется...

Приростова повела "дѣвицъ" къ себѣ въ комнату, устроенную на студенческую руку. Такая же вровать, простенькій диванъ, комодъ, два стула и двѣ этажерки для книгъ. Честюнина обратила вниманіе прежде всего на эти этажерки, гдѣ были собраны изданія: Молешоттъ, К. Фогтъ, Бокль и т. д. Очевидно, это были все авторы, дорогіе по воспоминаніямъ юности. На стѣнѣ у письменнаго стола были прибиты прямо гвоздями порыжѣвшія и засиженныя мухами фотографіи разныхъ знаменитостей, а затѣмъ цѣлый рядъ портретовъ. Эти послѣдніе, вѣроятно, представляли память сердца.

Приростова повазала на молодого мужчину съ самыми длинными волосами и таинственно объяснила:

— Мой мужъ, Иванъ Михайловичъ...

Пова "дъвицы" пили вофе, Приростова успъла сообщить всю свою біографію. Да, она родилась въ одномъ изъ поволжскихъ городовъ, въ помъщичьей семьъ, отдана была потомъ въ институтъ, а потомъ очутилась въ Казани.

— Ахъ, вакое это было время, дѣвицы! Вы ужъ не испытаете ничего подобнаго—да... Развѣ ныньче есть такіе люди?.. Да, было удивительное время, и мнѣ просто жаль Крюкова, когда онъ смѣется надо мной! Онъ не понимаетъ, бѣдняжка, что и самъ тоже состарится, и вы, дѣвицы, тоже состаритесь, а на ваше мѣсто придетъ молодежь ужъ другая...

Честюнина перевхала на новую квартиру въ тотъ же день и была совершенно счастлива. Вышло только одно неудобное обстоятельство—она увхала, не простившись съ дядей. Онъ засвдаль въ какой-то коммиссіи. Тетка приняла видъжертвы, покорившейся своей судьбв, и съ особенной ядовитостью соглашалась со всвиъ.

- Комната въ восемь рублей? Прекрасно... Рядомъ живетъ студентъ отлично. Дядя будетъ очень радъ. Онъ всегда стоитъ за женскую равноправность... Впрочемъ, это въ воздухъ, и я кажусь тебъ смъшной.
- Что вы, тетя...—попробовала оправдаться Честюнина.— Я не рѣшаюсь приглашать васъ къ себъ, но вы убъдились бы своими глазами, что ничего страшнаго нътъ.

Много напортила своими комическими восторгами Катя, но она такъ смѣшно разсказывала и такъ заразительно хохотала, что сердиться на нее было немыслимо. Впрочемъ, когда Честюнина уходила совсѣмъ, она догнала ее въ передней и принялась цѣловать со слезами на глазахъ.

- Что ты, Катя? удивилась та. Ты плачешь?
- Да, да... Это глава изъ романа петербургской кисейной барышни. Я презираю себя и завидую тебъ... Кланяйся Парасковеъ Пятницъ. Она хорошая...

Честюнина вздохнула свободне, когда очутилась, наконець, на улипе. Ее точно давили самыя стены дядюшкиной квартиры, а швейцара Григорія и горничной Даши она просто начала бояться. Сейчась ее не смущаль даже роко-

вой мѣшокъ, который производилъ все время такую сенсацію. Тамъ, на Выборгской сторонъ, такіе пустяки не будуть имѣть никакого смысла...

Приростова встр'втила новую ввартиранку по родственному и сейчасъ же спросила про Катю.

— Мит важется, что она на другой дорогъ, —замътила она. —Я хочу сказать, что эта дъвушка живетъ изо дня въ день барышней, безъ всякой цъли впереди. А это грустно...

Какъ была рада Честюнина, когда, наконецъ, очутилась въ собственномъ углу. Вёдь нётъ больше счастья, какъ чувствовать себя независимой. Вотъ это мой уголъ и никто, рёшительно никто не имёетъ права вторгаться въ него. Дёвушка полюбила эти голыя стёны, каждую мелочь убогой обстановки и впередъ рисовала себё картины трудовой жизни, о которой столько мечтала раньше. Да, сонъ свершился на яву...

Первой вещью, которую пришлось пріобръсти, была дешевенькая лампочка. Когда загоръль первый огоневъ, дъвушка съла въ письменеому столу, чтобы написать письма матери и "къ нему". Письмо матери удалось. Она описывала дорогу, семью дяди, свое поступленіе на курсы, новую квартиру,—впечатлънія были самыя пестрыя. Но второе письмо совершенно не удалось. Честюнина написала цълыхъ пять писемъ, и всъ пришлось разорвать. Все это было не то, чего она желала. А какъ много хотълось написать... Что-то мъшало, точно выростала невидимая стъна, заслонявшая прошлое, и въ результатъ получался фальшивый тонъ. Она перечитала письмо "отъ него" разъ десять и поняла только одно, что ей не отвътить въ этомъ простомъ и задушевномъ тонъ.

— Какой онъ корошій...— шептала она, испытывая почти отчаяніе.

## VI.

Первая декція... Это было что-то необыкновенное, какъ молодой сонъ. Въ громадной аудиторіи, устроенной амфитеатромъ, собралось до полуторасотъ новенькихъ курсистокъ. Кого-кого тутъ не было: сильныя брюнетки съ далекаго юга, бълокурыя нъмки, русоволосыя дъвушки средней Рос-

сін, сибирячки съ типомъ инородокъ. За вычетомъ племенныхъ особенностей, оставался одинъ общій типъ — преобладала сърая дъвушва, та безвъстная труженица, которая несла сюда все, что было дорогого. Красивыхъ лицъ было очень немного, хотя этого и не было замётно. Всё переживали возбужденное настроение и поэтому говорили громче обывновеннаго, смвялись вакъ-то принужденно и вообще держались неестественно. На некоторых скамыях образовались самыя оживленныя группы. Очевидно, сошлись землячки, и Честюнина невольно позавидовала, потому что изъ Сузумья она была одна, и опять переживала тяжелое чувство одиночества. Впрочемъ, были и другія дівушки, которыя тоже держались особнячвомъ, какъ и она. Одна такая девушка, сухая и сгорбленная, съ зеленоватымъ лицомъ и вакими - то странными темными глазами, которые имфли такой видъ, точно были наклеены-свла на скамью рядомъ съ ней.

- У васъ, кажется, нътъ никого знакомыхъ? заговорила она дъловымъ тономъ, поправляя большіе очки въ черепаховой оправъ.
  - Да...
  - И у меня тоже.
  - Вы издалева?
  - О, очень издалека... съ юга.

Она назвала маленькій южный городовъ и засм'ялась, этотъ городъ существоваль только на карт'ь, а въ д'виствительности быль деревней.

Потомъ она прибавила совершенно другимъ тономъ:

- A вы видите, вонъ тамъ, на третьей скамейкъ сидитъ бълокурая барышня?..
  - Да, вижу...
- Вы ее не знаете? Она меня очень интересуетъ... Вотъ сейчасъ она повернулась въ нашу сторону... Знаете, я ее ненавижу. Въдь вижу въ первый разъ и ненавижу... Вы когда-нибудь испытывали что нибудь подобное? А со мной бываетъ... Я даже ненавижу иногда людей, которыхъ никогда не видала.

Аудиторія вдругъ притихла, и Честюнина только сейчасъ зам'єтила, что вошелъ профессоръ. Это былъ полный мужчина среднихъ л'єть, въ военно-медицинскомъ мундир'є. Не смотря на свою нѣмецкую фамилію — Шмалтофъ, онъ имълъ наружность добродушнаго русскаго мужичка. Овлалистая борода съ просъдью, варіе большіе глаза, мягкій носъ, крупныя губы, походка съ развальнемъ — во всемъ чувствовалось вакое-то особенное добродушіе. Онъ внимательно осматриваль, дожидаясь, пока стихнеть шумь, а потомъ заговориль жирнымь басомь. Онь "читаль" общую анатомію и демонстрироваль свое чтеніе рисунками цвётнымь карандашемъ по матовому стеклу. Выходило очень врасиво, и вся аудиторія ловила важдое слово опытнаго лектора. Честюнина забыла все, превратившись въ одинъ слухъ. Въдь это была уже настоящая наука, святая наука, и читаль лекцію настоящій профессорь, имя вотораго встрівчалось въ ученой литературь. Встръчавшіеся въ лекціи научные термины тоже говорили о совершенно новой области знанія и всѣ записывали ихъ въ особыя тетралки, за исключениемъ нѣкоторыхъ легкомысленныхъ особъ, не считавшихъ это нужнымъ.

Послъ ленціи курсистки обступили профессора. Онъ рекомендовалъ разныя сочиненія по анатоміи, пособія и атласы.

— Посмотрите, какъ та юлитъ около профессора, — шепнула Честюниной новая знакомая, указывая глазами на бълокурую курсистку. — Я тоже хотъла подойти, а теперь не подойду. Противно смотръть...

Вторая левція была по химін, въ другой аудиторін, гдв были устроены приспособленія для химическихъ опытовъ. Профессоръ славился больше своей музыкой, чёмъ учеными трудами. Онъ имълъ смешную привычку приговаривать въ затруднительныхъ случаяхъ слово "исторія". "А вотъ мы подогрѣемъ эту исторію... вхе! вхе... да. А изъ этой исторін получится у насъ формула..." Честюнину поражало больше всего то, что новенькія курсистки знали уже впередъ каждаго профессора. Кто-то уже составиль опредъленныя характеристики о каждомъ, и онъ передавались изъ одного курса въ другой. Были свои любимые профессора и были нелюбимые. О каждомъ изъ покольнія въ покольніе переходили стереотипные анекдоты. Каждая курсистка являлась на левнію уже съ предватымъ мибніемъ и молодой непогръшимостью. Честюниной не нравилась именно эта черта. Развъ не могло быть почему-нибудь отпибки? Да и кто судьи... Потомъ, развѣ онѣ явились сюда для вакого-то суда надъ профессорами? По этому поводу у ней вышелъ горячій споръ съ давешней курсисткой въ черепаховыхъ очкахъ, которая сообщала ей профессорскія характеристики.

- Знаете, это совсёмъ не интересно...—замётила Честюнина.—Сначала мнё было больно слышать, а теперь не интересно. Вёдь это не относится къ наукё, а мы пришли сюда учиться. Потомъ, это отдаетъ немного провинціальной сплетней... А главное, кому это нужно? Неужели вамъ легче, если вы впередъ, не зная человёка, рёшаете по чужимъ отзывамъ, что онъ дуракъ? Въ этомъ случаё я никому бы не повёрила... Конечно, есть разница, но отъ генія до дурака слишкомъ еще много мёста...
- Однимъ словомъ, вы желаете быть милой золотой серединой? Могу поздравить впередъ съ полнымъ усийхомъ...
  - Кажется, вы желаете меня ненавидёть?
  - Это уже дело мое...

Произошла непріятная размолька, и Честюнина почувствовала, что нажила себѣ врага. Темные глаза изъ-подъ черепаховыхъ очковъ смотрѣли на нее съ такой ненавистью. Было и непріятно, и неловко. Съ этимъ непріятнымъ чувствомъ она вернулась и домой и только дома вспомнила, что еще не обѣдала.

— И я тоже не объдала, — усповоила ее Приростова. — Знаете, дома заводить вухню не стоить. И хлопоть бабыхъ много, и просто невыгодно. Потомъ, полная зависимость отъ вакой-нибудь кухарви, кухонныя дрязги... Я предпочитаю брать объдъ изъ кухмистерской. Въ будущемъ всъ будутъ объдать въ кухмистерскихъ, какъ сейчасъ берутъ булки изъ булочной.

На первый разъ кухмистерская произвела на Честюнину довольно благопріятное впечатл'яніе. Чего же можно было требовать за двадцать пять коп'євье. Это и дома не приготовить. Дома она иногда помогала матери по хозяйству и знала ціны на разную провизію, такъ что могла сділать сравненіе съ петербургскими цінами на все. Впрочемъ, все это были такіе пустяки, о которыхъ не стоило даже говорить. Все заключалось тамъ, въ академіи, которая произвела на нее впечатлівніе именно храма науки. За этими стінами

накопленъ научный матеріаль вѣками и сюда, какъ въ сокровищницу, несли свои вклады ученые подвижники всѣхъ временъ и народовъ. И какое же значеніе могло имѣть такое ничтожное обстоятельство, какъ питаніе. Не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ...

Вечеромъ Честюнина писала письмо Нестерову.

"Дорогой Андрей, пишу тебъ счетомъ шестое письмопишу и рву, потому что все какъ-то выходить не то, что хотвлось бы написать. А туть еще твое письмо, такое задушевное, простое и любящее... Но мив въ немъ-говорю откровенно-не понравилось одно, именно, что всв твои мысли и чувства сводятся исключительно на личную почву. Ты знаешь, какъ я отношусь къ тебъ, но личная жизнь какь-то отходить въ сторону, когда встрвчаешься съ общечеловъческими явленіями. Думаю, что въ этомъ ни для кого обиднаго ничего нътъ. Да, есть вещи, которыя стоятъ неизміримо выше и нашихъ маленькихъ радостей, и нашихъ маленькихъ горестей... Признаюсь откровенно, что я сегодня много разъ вспоминала о тебъ. И когда? На первыхъ лекціяхъ. Профессоръ читаетъ, а мив обидно, что вотъ ты не слышишь этого и что нельзя подблиться съ тобой первыми впечатленіями. Мив даже казалось, что я какъ будто изменяю тебв... Самое обидное чувство. А сейчасъ я сижу, и мив двлается соввстно... Ввдь я самая счастливая дввушка въ Россіи, гораздо больше счастливая, чёмъ если бы выиграла двъсти тысячъ. Ты подумай, сколько тысячъ въ Россіи дъвушевъ, которыя мечтають о высшемъ образовании и нивогда его не получать. Въдь женщинъ такъ трудно вырваться изъ своей семейной скорлупы, и нужно слепое счастье, чтобы попасть въ число избранныхъ. Именно это думала я сегодня на первыхъ лекціяхъ, когда въ аудиторіи собрались со всёхъ концовъ Россіи сотни дівушекъ... "

Это письмо было прервано легкимъ стукомъ въ дверь.

Войдите...

Вошелъ дядя, и Честюнина бросилась къ нему на шею.

- Милый дядя, какъ я рада тебя видъть... Какъ это мило съ твоей стороны пріъхать ко мнъ.
  - Да? И я радъ, что ты рада, Маша...

Дядя сёль, оглядёль комнату и проговоряль, продолжая какую-то тайную мысль:

— Только, голубчикъ, это между нами... Дома я сказалъ, что ъду въ коммиссію. Понимаеть?

Старивъ смутился и вопросительно посмотрѣлъ на племянницу.

- Это я говорю на случай, если завдеть въ тебъ шелопай Женька. Онъ все передаеть матери... Да, такъ ты совсъмъ устроилась, Маша?
  - Да, совсвиъ... И лучшаго ничего не желаю.
- Вотъ и отлично... А главное, ты знаешь только себа одну и нътъ никого, кто имълъ бы право быть недовольнымъ тобой. Это самая великая вещь чувствовать себя самимъ собой...

Старивъ прошелся по комнатъ, потомъ сълъ въ письменному столу и машинально взялъ начатое письмо.

- -- Дядя, нельзя... Это маленькій секретъ.
- Ахъ, виновать... Я такъ, безъ всякаго намъренія.

Пова Честюнина прятала начатое письмо, онъ смотрѣлъ на нее улыбающимися глазами и качалъ головой.

- Вотъ и попалась... пошутилъ онъ. Впередъ будь осторожнъе.
  - Тебъ я все могу сказать, дядя... Дурного ничего нътъ.
- Нѣтъ, не нужно, Маша. Твои личныя дѣла должны оставаться при тебѣ... Потомъ можешь пожалѣть за излишнюю откровенность, а я этого совсѣмъ не хочу. Лучше разскажи, какъ ты устроилась, какое впечатлѣніе на тебя произвели первыя лекціи и Петербургъ вообще. Для меня это особенно интересно...

Дѣвушка съ увлеченіемъ принялась разсказывать объ Авадеміи, профессорахъ и первыхъ лекціяхъ. Она даже раскраснѣлась и глаза заблестѣли. Анохинъ смотрѣлъ на нее и любовался. Ахъ, если бы у него была такая дочь...

— Да, да, хорошо, Маша, — повторяль онъ. — Очень хорошо...

Стариву все нравилось—и эта бъдная комната, и поданный самоваръ съ зелеными полосами, и кухарка чухонка. Да, вотъ и онъ когда-то жилъ такъ же и такъ же былъ счастливъ. Даже вкусъ дрянного чая изъ мелочной лавочки остался такимъ же.

- Знаешь что, Маша, заговорилъ Анохинъ: мы какъ нибудь махнемъ съ тобой въ Сузумье... Этимъ лѣтомъ возьму я отпускъ на мѣсяцъ и поѣду вмѣстѣ съ тобой. Хочется еще разъ взглянуть на родныя мѣста и на новыхъ людей, которые тамъ сейчасъ живутъ. Вѣдь все новое, голубушка...
  - Не собраться тебъ, дядя...
- А вотъ и соберусь!.. Ты думаеть, что я жены испугаюсь? А возьму отпускъ и поъду... Что въ самомъ дълъ ждать! Могу я, наконецъ, хоть одинъ мъсяцъ по человъчески прожить... Кое-кто еще изъ друзей дътства найдется, съ которыми когда-то въ школъ учился. Это школьное родство, въдь, остается на всю жизнь... Вотъ и ты такъ же будеть потомъ вспоминать свою Академію. Главное, тутъ ужъ нътъ никакихъ житейскихъ расчетовъ и эгоизма, а самыя святыя чувства... Только хорошіе товарищи могутъ быть хорошими людьми—это мое мнъніе.

Старивъ засидълся чуть не до полуночи, отдавансь своимъ далекимъ воспоминаніямъ о Сузумьъ. Перебирая старыхъ внакомыхъ, онъ, между прочимъ, упомянулъ и фамилію Нестерова.

- А какъ его звали, дядя?
- Илья Ильичъ... да. Мы съ нимъ на одной партѣ сидѣли. Такъ онъ умеръ?
- Да, лътъ уже десять, какъ умеръ. Я знаю его сына Андрея. Онъ часто бывалъ у насъ...
  - Служить?
  - Да, въ земствъ.
  - Хорошее діло.

Въ головъ дъвушки мелькнула счастливая мысль о возможности черезъ дадю пристроить Андрея куда-нибудь на службу въ Петербургъ. Если бы старикъ выдержалъ характеръ и по-тхалъ лътомъ въ Сузумье, все могло бы устроиться само собой.

Когда дядя ушель, на дёвушку напало тяжелое раздумье. Ей сдёлалось какъ-то особенно жаль хорошаго старика, а потомъ явилась грустная мысль о томъ, что, вёроятно, каждый подъ старость кончаетъ такъ же, т. е. умираетъ глубоко неудовлетвореннымъ.

#### VII.

Первый мѣсяцъ въ Академіи имѣлъ опредѣляющее значеніе. Занятія шли своимъ чередомъ и своимъ чередомъ складывались понемногу новыя знакомства. Приростова полюбила скромную жиличку и по своему старалась, чтобы ей не было скучно.

— Только у меня нынче интересныхъ жильцовъ нѣтъ, Марья Гавриловна, —съ грустью говорила она. —Ничего, хорошіе ребята, а особеннаго ничего нѣтъ... Вонъ коть взять Жиличку — хорошій малый, а пороху не выдумаетъ. Большой пріятель Крюкова... Они изъ одной гимназіи. Крюковъ тотъ егоза, всѣхъ на свѣтѣ знаетъ...

Крюковъ завертывалъ въ пріятелю почти важдый день, хотя трудно было подыскать двухъ тавихъ непохожихъ людей. Жиличко, смуглый, сгорбленный, съ цфлой копной черныхъ кудрей на головф, отличался большой нелюдимостью и крайней застфичивостью. Онъ, въ сущности, даже не жилъ, какъ другіе, а вфчно отъ кого-то прятался. Потомъ онъ постоянно занимался и въ его комнатф горфлъ огонь далеко за полночь,— Приростова ставила последнее въ особенную заслугу, а Крюковъ утверждалъ, что изъ Жиличко выйдетъ замфчательный человфкъ, хотя онъ пока еще и не опредфлился.

Съ Крюковымъ Честюнина встръчалась обыкновенно въ комнатъ Приростовой. Онъ заходилъ туда, кажется, съ единственной цълью подразнить Парасковею Пятницу.

- Вотъ что, Честюнина, заявилъ онъ разъ. Что вы сидите, какъ мышь въ своей норъ? Я васъ познакомлю съ нашей компаніей... Насъ немного, но мы проводимъ время иногда недурно.
- Въ самомъ дълъ, познавомь ее, просила Приростова. Вы тамъ что-то такое читаете и прочее.
- Однимъ словомъ, я зайду какъ-нибудь за вами и тому дълу конецъ, ръшилъ Крюковъ. Хотите, въ среду ныньче?
  - Что же, я съ удовольствіемъ, —согласилась Честюнина.

Въ среду вечеромъ Крюковъ явился за ней. Онъ имълъ сегодня какой-то забавно-дъловой видъ. Пока они шли на Иетербургскую Сторону, Честюнина переживала жуткое чувство робости. Ей казалось, что она дълаетъ какой-то особенно-ръ-

шительный шагъ. Въдь такими знакомствами опредълялось до нъкоторой степени будущее. Потомъ, ей опять начинало казаться, что она такая глупая провинціалка и что всъ будуть смъяться надъ ней.

— Вотъ здѣсь, — сурово проговорилъ Крюковъ, останавливаясь въ глубинѣ какого-то переулка передъ двухъ-этажнымъ домикомъ. — Сегодня будетъ читать Бурмистровъ... О, это замѣчательная голова!.. Онъ университетскій...

Они поднялись во второй этажъ. Въ передней уже слышался гулъ спорившихъ голосовъ. Большая комната была затянута табачнымъ дымомъ. Крюковъ громко отрекомендовалъ гостью и предоставилъ ее своей судьбъ. Она съ къмъ-то здоровалась, слышала фамиліи и все перепутала. Сначала ей показалось, что въ комнатъ собралось человъкъ двадцать, но было всего одиннадцать, когда подсчитала потомъ — семь студентовъ и четыре курсистки. Въ одной она узнала ту дъвушку, съ которой тогда ъхалъ Крюковъ по Николаевской дорогъ. Ея появленіе очевидно, прервало, какой-то разговоръ.

— Господа, будемте продолжать, — заявляла съ протестующимъ видомъ низенькая курсистка. — Бурмистровъ, мы ждемъ вашей программы...

Въ уголкъ сидълъ длинный худой студентъ, теребившій козлиную рыжеватую бородку. Онъ какъ-то весь съежился и заговорилъ надтреснутымъ голосомъ, быстро роняя слова:

— Да, безъ программы нельзя... Это главное. Видите ли, дъло въ тотъ, что мы всъ слишкомъ рано спеціализируемся и опускаемъ изъ виду болье серьезное, а можетъ быть, и болье важное общее образованіе. Вы—медикъ, онъ—механикъ, тамъ—горный инженеръ, но этого мало... Есть общее, что должно соединить и медика, и механика, и горнаго инженера, что создаетъ солидарность интересовъ и безъ чего, собственно говоря, жить даже не стоитъ.

Честюниной очень понравилась рычь этого студента, потому что, про себя она сама часто думала то же самое. Вопросъ шель о той границы, которая должна отдылить спеціальность отъ общаго образованія въ широкомъ смыслы этого слова. Но эта простая мысль вызвала массу споровъ.

— Общее образование уже заключается въ каждой спеціальности!— выкрикиваль какой-то широкоплечій студенть съ овладистой бородой. — Да и вавъ проводить эти граници?.. Это одинъ формализмъ. Прежде всего спеціальность, а потомъ жизнь уже сама натоленетъ на общіе вопросы. Да, я повторяю — это послёднее не дёло шволы, а дёло жизни. Еще проще: гдё у васъ время для этого общаго образованія? Въвашемъ распоряженіи всего вавихъ-нибудь пять лётъ, чтобы изучить всю медицину, съ громаднымъ вругомъ сопривасающихся съ ней наувъ, и вы едва успёсте только оріентироваться въ этой области и въ концё вонцовъ выйдете изъ Авадеміи, строго говоря, все таки недоучкой. Навонецъ, есть извёстная добросовёстность: кавъ я буду лёчить, не чувствуя себя въ вурсё дёла. Паціентъ мнё довёряетъ свою жизнь пему нётъ дёла до моего общаго развитія...

— Но исключительная спеціализація создаєть односторонних людей, — сказала низенькая курсистка. — Наконецъ, каждый имбеть право на изв'єстный отдыхъ, а перемізна занятій въ этомъ случай лучше всего достигаєть ціли. Вашъ паціенть не проиграєть отъ того, что будеть имізть дібло съ разносторонне образованнымъ человізкомъ, у котораго неизмізримо шире умственный горизонтъ, развитіве способность къ анализу и обобщеніямъ...

Честюнина слушала всё рёчи съ самымъ пристальнымъ вниманіемъ и приходила про себя въ печальному завлюченію, что она согласна вавъ-то со всёми, что ее глубово огорчало, вавъ ясное довазательство ея полной несостоятельности въ подобнаго рода вопросахъ. Впрочемъ, было два тавихъ случая, вогда ей хотёлось возразить, но она не рёшилась. Вотъ другое дёло низеньвая вурсиства—та тавъ и рёжетъ. Кавъ хорошо умёть говорить и имёть для этого смёлость.

- Это? A Морозова... Васъ удивляетъ, что она постоянно спорить—это ея главное занятіе.
  - Но, въдь, она говоритъ правду...
- У кого-нибудь слышала, ну, и повторяетъ... Завтра будетъ повторять все, что говорилъ Бурмистровъ. Вамъ понравился онъ?
  - Да... Хотя особеннаго я ничего не нахожу въ немъ.

— Не находите? — переспросила дъвушка, съ удивленіемъ глядя на Честюнину, кавъ на сумасшедшую. — Впрочемъ, вы еще новичовъ и не знаете... Это иніальный человник. Да... И вдругъ Морозова лъзетъ съ нимъ спорить... Да и Крювовъ, кажется, туда же порывается. Нужно его остановить...

Честюниной еще въ первый разъ пришлось видъть кружковаго божка, и она дальше слушала только одного Бурмистрова и тоже удивлялась и негодовала, что другіе рѣшаются
съ нимъ спорить. Ей казалось необыкновенно умнымъ рѣшительно все, что онъ говорилъ. Въ чемъ заключалась геніальность Бурмистрова, она такъ и не узнала, да, говоря
правду, даже и не интересовалась этимъ—просто геніальный,
чего же еще нужно? Вѣдь всѣ это знаютъ, и она была счастлива, что сидитъ съ нимъ въ одной комнатѣ, слушаетъ его
и можетъ смотрѣть на него сколько угодно.

Съ этого перваго сборища Честюнина возвращалась домой въ какомъ-то туманъ. Ее провожалъ Жиличко. Онъ просидълъ весь вечеръ, сохраняя трогательное безмолвіе и теперь сопровождаль свою даму, какъ тънь. Дъвушкъ хотълось и смъяться, и плакать, и говорить, и слушать, какъ говорятъ другіе, а онъ молча шагалъ рядомъ, какъ манекенъ изъ папье-маше.

- Послушайте, Жиличко, вы живы?
- Я? Да... А что?
- Говорите же что-нибудь, если вы живы...

Онъ что-то пробормоталъ, засунулъ глубже руки въ карманы и опять шагалъ своимъ мертвымъ шагомъ. Честюнина и не подозрѣвала, какъ этому неловкому молодому человѣку котѣлось быть и находчивымъ, и остроумнымъ, и веселымъ, и какъ онъ былъ счастливъ, что она идетъ рядомъ съ нимъ, такая жизнерадостная, вся охваченная такимъ хорошимъ молодымъ волненіемъ. Онъ такъ и промолчалъ до самой квартиры, молча пожалъ дамѣ руку и, какъ тѣнь, исчезъ въ своемъ добровольномъ казематѣ.

Укладываясь спать, Честюнина вдругъ почувствовала какое-то неопредёленно тяжелое настроеніе, точно она сдѣлала что-то нехорошее. Ахъ, да, она опять измѣнила Андрею... А развѣ могутъ быть, развѣ смѣютъ быть умнѣе его, лучше вообще?.. — Нътъ, ты одинъ хорошій!..—повторяла она про себя, засыпая и напрасно стараясь отогнать соперничавшую тънь геніальнаго человъва Бурмистрова.

— Давайте, познакомимтесь... Моя фамилія: Лукина. Мы вчера были представлены, но не разговорились, да и трудно было это сдёлать, когда говориль Бурмистровъ. Ахъ, кстати, вы вчера ушли раньше, а мы еще оставались, и онъ спрашиваль о васъ... да. Вы должны быть счастливы, потому что за нимъ всё ухаживаютъ.

Честюнина густо покраснъла отъ этого комплимента и поняла только одно, что обязана настоящимъ знакомствомъ только случайному вниманію геніальнаго человъка. Лукиной просто котълось съ въмъ-нибудь поговорить о немъ, и она воспользовалась первымъ попавшимся подъ руку предлогомъ.

- Въдь онъ произвелъ на васъ впечатлъніе? приставала Лукина.
- Да, и притомъ очень хорошее, но мит не нравится только одно... Вотъ вы сказали, что за Бурмистровымъ ухаживаютъ вст, а это напоминаетъ детство, когда гимназистки обожаютъ какого-нибудь учителя.
- Акъ, это совсъмъ не то!.. Учителей тысячи, а Бурмистровъ одинъ.. Да, одинъ... Я, правда, знаю нъсколько другихъ кружковъ, гдъ есть свои пророки—Горючевъ, Луценко, Щучка, но имъ до Бурмистрова какъ до звъзды небесной далеко. Ръшительно отказываюсь понимать, что можетъ въ нихъ нравиться... А Бурмистровъ совсъмъ другое.

Это быль бредь безнадежно влюбленной девушки, и Честюнина посмотрела на нее съ невольнымъ сожаленемъ. Что бы сказала вотъ эта Лукина, если бы увидела Андрея? Но въ глубине души у Честюниной оставалось пріятное чувство, что Бурмистровъ спросиль о ней. Значить, онъ заметиль ее... Она даже улыбнулась про себя. Что же, въ гимназіи ее находили хорошенькой—не красавицей, а хорошенькой, хотя въ последнее время она совершенно забыла объ этомъ обстоятельстве, увлеченная совсёмъ другими мыслями. И все-таки пріятно быть хорошенькой, хотя для того только, чтобы обращать на себя вниманіе геніальныхъ людей. Вотъ

Лукина, бъдняжка, совсъмъ ужъ не блещетъ красотой и, по всей въроятности, завидуетъ ей... Однимъ словомъ, цълый потокъ самыхъ непозволительныхъ глупостей, и Честюнина опять краснъла, точно кто-нибудь могъ подслушать ихъ.

### VIII.

Въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ Честюнина успѣла совершенно освоиться съ своимъ новымъ положеніемъ, и ей начинало вазаться страшнымъ, что она вогда-то могла жить иначе. Утромъ лекціи, три раза въ недѣлю вечернія занятія гистологіей и анатоміей, а потомъ домашнія занятія. Остававшееся свободнымъ время уходило на сонъ, и дѣвушка жалѣла, что въ суткахъ только двадцать четыре часа.

Да, время летело быстро, и Честюнина не успела оглянуться, какъ уже наступило Рождество, принесшее съ собой воспоминанія о далекой родине, о счастливомъ детстве, о старушке матери. Хотелось взглянуть, какъ они все тамъ живутъ. Святки — время веселое, а здёсь придется просидеть въ четырехъ стенахъ. Къ дяде Честюнина ходила иногда по воскресеньямъ, чтобы не обидеть старика, и убедилась только въ одномъ, что вся семья страшно скучала. Катя несколько разъ приставала къ ней:

- Маня, а какъ ты будешь проводить святки?
- Да никакъ... Буду отсыпаться, а потомъ читать. Работы по горло...
- Послушай, ты превратишься въ синій чуловъ, и я буду тебя бояться.
- Что же, очень естественно, если и сдѣлаюсь синимъ чулкомъ. Ничего страннаго въ этомъ не вижу... Напримѣръ, тебѣ я нисколько не завидую.
- Я особь статья... Мнѣ все мало, чего ни дай. Вѣрнѣе, мнѣ нравится только то, что недоступно, а только попало въ руки, и конецъ...
  - Избалованная салонная барышня...
- Подожди, эта салонная барышня еще удивить міръ... Кром'є шутокъ. Вотъ увидишь сама, а пока страшный секретъ. Никто, никто не знаетъ...

Катя несколько разъ пріезжала навестить Честюнину и

держала себя врайне странно. Посидить хмурая и сейчась же начинаеть прощаться, а то заберется въ вомнату хозяйви и примется ее дразнить. Вообще, съ ней что-то дълалось непонятное. Разъ на прощаньи она шепнула Честюниной.

- Прощай, милая... Можетъ быть, больше не увидимся.
- Это еще что за глупости?
- Да тавъ... Все надовло до смерти. Сегодня у насъ вторникъ, а въ пятницу ты прочтешь въ газетахъ: "Трагическое происшествіе на Васильевскомъ Островъ. Молодая дъвушка А—а, дочь д. с. совътника, отравилась морфіемъ. Невозможно описать все отчаяніе престарвлыхъ родителей". Вотъ и ты меня тогда пожалъешь...

#### — Нисколько.

Когда Катя ушла, Честюнина пожальла, что отнеслась въ ней слишкомъ сурово. Эта взбалмошная дъвушка способна была на все. Честюнина даже хотъла въ пятницу съъздить на Васильевскій Островъ навъстить ее, но Катя предупредила. Она явилась разодътая въ пухъ и прахъ, веселая, задорно свъжая и заявила:

- Я за тобой, несчастный синій чулокъ... Будеть тебъ виснуть. Такъ и состаришься за своими книжками, а у меня есть билеть въ оперу. Понимаешь: цълая ложа. Охъ, чего только мнъ стоила эта ложа, если бы ты знала... Папа согласился дать денегъ съ перваго раза, а мама подняла цълый скандалъ. Но я добилась своего...
  - Для чего же тебъ ложу? Можно было взять кресло...
- Ничего ты не понимаешь... Я дѣвушка изъ общества и мнѣ неприлично одной ѣхать въ кресло. Кстати, вѣдь ты никогда не бывала въ оперѣ и должна меня благодарить.
  - Что же, я действительно съ удовольствіемъ...
- Фу! какимъ тономъ говоришь, точно я тебя запрягаю, чтобы везти на тебѣ воду. Ну, одѣвайся... Гдѣ твоя роскошь?..

Самый парадный костюмъ Маши привелъ Катю въ отчаяніе. Въдь невозможно же показываться въ такихъ тряпкахъ передъ публикой... Но потомъ она сообразила, что въ театръ будутъ и другія такія же курсистки, такъ что съ этимъ можно помириться.

У воротъ ихъ ждалъ лихачъ Ефимъ. Катя всю дорогу болтала, какъ вырвавшаяся изъ влётви птица.

- Знаешь, чёмъ я извожу маму? Ха-ха... Самое простое средство. Возьму и замолчу. Нарочно верчусь у ней на глазахъ и молчу. Она можетъ вынести эту пытку только одинъ день, а на другой начинаетъ волноваться и на третій сдается на капитуляцію. Такъ было и съ ложей... Представь себъ, какую физіономію сдълаетъ мама, когда ей придется еще платить Ефиму.
  - -- А какая сегодня опера?
- Кажется "Жизнь за Царя"... Нътъ, виновата: "Фаустъ". Ты любишь "Фауста"? А какъ будетъ пъть Раабъ, Палечекъ, Крутикова... Вотъ увидишь.

Честюнина давно мечтала попасть въ оперу и была рада, что увидить именно "Фауста". Уже на подъбздб ее охватило лихорадочное настроеніе. Такая масса экипажей, яркое освбщеніе, масса публики. Катя была здбсь, повидимому, своимъ человбкомъ. Ее встрбтиль знакомый капельдинерь, принимавшій платье, и другой капельдинеръ торопливо бросился отпирать ложу бэль-этажа. Катя съ небрежно-строгимъ видомъ заняла мбсто у барьера и еще болбе небрежно принялась разсматривать публику въ лорнетъ. Честюнина, вся замерла въ ожиданіи чего-то волшебнаго.

- Неужели мы будемъ сидёть въ ложё однё?—спросила она.
- Нътъ, это неприлично... Съ нами будетъ сидъть Эженъ. Эта каналья уже взялъ съ меня взятку...

Эженъ, дъйствительно, явился, надушонный, завитой, вылощенный. Онъ только-что былъ въ ложъ напротивъ, гдъ сидъли двъ балетныхъ звъздочки.

- Что за коммиссія, создатель, быть братомъ двухъ взрослыхъ сестеръ, острилъ онъ.
- Коммиссія эта тебъ стоить ровно десять рублей, которые ты уже получиль, ръзко оборвала его Катя.
- Судьба ко мит несправедлива: она дала мит сестру Екатерину и постоянно лишаетъ кредитнаго билета съ портретомъ Екатерины. Поневолт приходится довольствоваться несчастными десятью рублями...

Оркестръ заигралъ увертюру, и Честюнина больше ничего

не слышала. Первое дъйствіе просто ее ошеломило. Въдь это просто несправедливо давать столько поэзіи... Какая музыка, какое пъніе, сколько чего-то захватывавшаго и уносившаго въ счастливую радужную даль. Для такихъ минутъ стоило жить... Да, хорошо жить и стоитъ жить. Ей было и хорошо, и жутко, и она боялась расплакаться глупыми бабьими слезами.

Послѣ одного дѣйствія, вогда публива съ вавимъ - то ожесточеніемъ вызывала Раабъ десятви разъ, Катя обернулась въ Честюниной, посмотрѣла на нее вавими-то сумасшедшими глазами и проговорила сдавленнымъ голосомъ:

- Вотъ меня будутъ такъ же вызывать, Маня...
- Тебя? Но у тебя нѣтъ голоса.
- Я буду великой драматической артисткой... да. Иначе не стоитъ жить... Только, ради Бога, это между нами. Я уже готовлюсь...

Честюнина теперь понимала взбалмошную сестру, кръпко сжала ея руку и отвътила:

— Я тебъ предсказываю впередъ успъхъ... У тебя есть главное: темпераментъ...

Онъ возвращались изъ театра черезъ Васильевскій Островъ. Честюнина сидъла молча, подавленная массой новыхъ впечатлъній, а Катя опять болтала.

— Я тебь съ удовольствіемъ уступаю науку, Маня... Да, бери всю науку, а мнь оставь искусство. О, святое искусство, полное такихъ счастливыхъ грезъ, поэтическихъ предчувствій и тайнъ сердца. Наука еще когда доползетъ до того, что всьмъ нужно и дорого, а искусство уже даетъ то, чего не выразить никакими словами и формулами. Въдь каждая линія живетъ, каждая краска, жестъ, поза, мальйтыя модуляція голоса, и на все это сейчасъ же получается живой отвътъ... Боже, помоги мнъ!.. Я буду великой артисткой?..

Домой Честюнина возвращалась въ томъ же чаду, съ какимъ выходила изъ театра. Дъйствительность точно переставала существовать, а въ ушахъ еще раздавались безумныя слова Кати, счастливой своей молодой дерзостью.

Опомнилась она только у себя въ комнатѣ, гдѣ на столѣ ее ждало письмо Андрея. Увы! сегодня въ теченіи всего вечера

она ни разу не вспомнила о немъ, и это письмо точно служило отвътомъ на ея новую измъну.

"Милая Маруся, сижу одинъ и жду новаго года... Гдёто ты теперь?.. У меня въ душё шевелятся нехорошія мысли... Знаешь, я внимательно перечиталъ сегодня всё твои письма и пришелъ въ нёкоторымъ заключеніямъ: твой хохочущій студентъ Крюковъ просто идіотъ, а пророкъ Бурмистровъ противенъ. Меня удивляетъ, какъ это ты такъ легкомысленно заводишь новыя знакомства"...

Честюнина не дочитала письма, оставивъ эту прозу до завтра.

Д. Маминъ-Сибирякъ.

(Продолжение сапачеть).

# Вліяніе жилищь на вдоровье, нравственность и матеріальное благосостояніе людей.

Обыкновенно, подъ гигіеной подразум'явають такую науку, которая занимается исключительно однимъ физическимъ здоровьемъ. Но это представленіе о гигіен невърно. Она захватывает всю жизнь челов нескую. Наша духовная и тълесная жизнь до того неразрывно связаны между собою, что, заботясь о сохраненіи одной изъ нихъ, мы не можемъ въ то же время совершенно пренебрегать другой. Гигіена стремится не только избавить насъ отъ больней и доставить намъ болье продолжительное существованіе, но и увеличить наше благо.

Основываясь на такомъ воззрѣніи на гигіену, я попытаюсь здѣсь разъяснить вліяніе жилищъ не только на физическое здоровье людей, но и на ихъ нравственность и матеріальное благосостояніе.

Въ настоящее время накопилось множество статистическихъ данныхъ, которыя доказываютъ, что дурныя жилища увеличиваютъ болъзненность и смертность населенія.

Villermé по статистическимъ даннымъ за 1822—1826 гг. составилъ для Парижа таблицу, въ которой количество смертныхъ случаевъ сопоставлено съ величиной квартирной платы. Эта таблица доказываетъ, что смертность находится въ обратномъ отношеніи къ квартирной платъ. Чъмъ дороже квартира, слудовательно, чъмъ она лучше, тъмъ смертность меньше, а чъмъ дешевле, тъмъ смертность больше.

Изъ этой таблицы видно, что въ той части города, гдф квартирная плата въ среднемъ выводф была:

| 605 | фр      | одинъ | смертн. | случ. | прих. | Н8. | 71  | чeл. |  |
|-----|---------|-------|---------|-------|-------|-----|-----|------|--|
| 498 | <b></b> | •     | •       | >     | >     | ,   | 66  | •    |  |
| 172 | ·       | *     | >       | •     | >     | >   | 50  | >    |  |
| 140 |         |       |         |       |       |     | 1.1 |      |  |

Въ Берлинъ, по даннымъ Dupertiaux, въ рабочихъ кварталахъ умираетъ 1 изъ 29 челов., а въ лучшихъ—1 изъ 53 чел.

Въ Пештъ о каждомъ умершемъ, между прочимъ, собираются слъдующія свъдънія: сколько комнать въ квартиръ, гдъ онъ умеръ

и сколько человѣкъ въ ней живетъ. По этимъ двумъ признакамъ, выражающимъ скученность населенія, смертность за 1874—1875 гг. распредълялась слѣдующимъ образомъ:

|       | Квартиры.      |        |    |       |          |   | Средній возрасть<br>умершаго старве<br>пяти лівть. |          |  |  |
|-------|----------------|--------|----|-------|----------|---|----------------------------------------------------|----------|--|--|
| 1     | 2              | жильца | ВЪ | одной | комнатф  | 3 |                                                    | 47,16 x. |  |  |
| 2     | - 5            | •      | >  | >     | •        |   |                                                    | 39,16 •  |  |  |
| 5     | <del>-10</del> | •      | >  | •     | >        |   |                                                    | 37,10 •  |  |  |
| болње | 10             | •      | •  | >     | <b>»</b> |   |                                                    | 32,03 •  |  |  |

Въ Лейпцигѣ въ 1875—1876 гг. смертность была распредѣлена по улицамъ, въ которыхъ приходилось на одну отопляемую комнату жителей:

|          | 0 - 1   | чел. | • • • • • | ивъ | 100 | чел. | ежегодно | умираетъ | 1,13 | чел. |
|----------|---------|------|-----------|-----|-----|------|----------|----------|------|------|
| <b>E</b> | 1 - 1   | ,5 , |           | •   | •   | >    | >        | >        | 1,82 | >    |
|          | 1,5-2   | >    |           | •   | •   | •    | •        |          | 1,98 | •    |
|          | 2 - 2   | ,5 > |           | •   | ,   | •    | •        | •        | 2,56 | >    |
|          | 2,5— 3  | ,    |           | э   | >   | >    | •        | >        | 2,73 | >    |
| И        | болве З | •    |           | >   | •   | >    | >        | >        | 2,36 | •    |

Следовательно, въ техъ улицахъ, где на одну отопляемую комнату приходится более трехъ человекъ, умираетъ втрое больше, нежели въ техъ, где на одну отопляемую комнату приходится мене одного человека.

Для дітей эта разница оказывается еще значительніве.

Въ самыхъ плохихъ квартирахъ (болће 3 челов. на одну комнату) смертность дѣтей до одного года превосходитъ въ 4 раза смертность дѣтей того же возраста, живущихъ въ квартирахъ, въ которыхъ приходится на одну комнату менѣе одного человѣка; въ возрастѣ отъ одного до пяти лѣтъ—въ 3¹/2 раза, послѣ пяти лѣтъ—въ два раза.

Насколько пагубно д'йствують дурныя жилища на д'єтей, доказываеть прим'єрь Лилля, одного изъ самыхъ худпихъ по своимъ жилищамъ городовъ Франціи. Тамъ изъ 21.000 д'єтей, жившихъ въ подвалахъ, умерло 20.700, не достигнувъ пятил'єтняго возраста.

Въ слъдующей таблицъ приведены нъкоторые европейские города съ обозначениемъ процента переполненныхъ и подвальныхъ квартиръ и процента смертности въ нихъ:

| Города.             | переп. кварт.      | Подв. кварт. | Смертн. на<br>1.000 жит. |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| Франкфурть-на-Майнв | 5,3%/0             | 4 кварт.     | 21,0 чел.                |
| Лейпцигъ            | 6,1°/ <sub>0</sub> | 1,95%        | 26,0 •                   |
| Гамбургъ            | 7,5°/ <sub>0</sub> | 5,9 %        | 29,0 >                   |
| Верлинъ             | 12.6%              | 10.8 %       | 37,0 •                   |

Изъ этой таблицы видно, что чёмъ больше въ городё переполненныхъ и подвальныхъ квартиръ, тёмъ больше смертность.

Для Петербурга д-ръ Гюбнеръ составилъ таблицу, въ которой приведена смертность и процентъ переполненныхъ квартиръ. Имъ были взяты два колерныхъ года—1871—1872. За признакъ переполненія онъ принималъ 6 и болье человъкъ на одну комнату.

Если изъ этой таблицы мы возьмемъ двѣ первыхъ части съ наибольшимъ процентомъ переполненныхъ квартиръ и двѣ послѣднихъ съ наименьшимъ, то получимъ слѣдующую таблицу:

| Части города.  | °/ <sub>0</sub> переп. кварт. | Смертн. на 1.000. |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
| Выборгская     | 19,4%                         | 40,3 челов.       |
| АлексНевская   | 17,9°/0                       | 46,1              |
| Казанская      | 3,9°/0                        | 27,2 •            |
| Адмиралтейская | 2,7%                          | 24,0              |

Мы находимъ здёсь огромную разницу въ смертности.

Въ тюрьмахъ не одинъ разъ наблюдалось вредное дѣйствіе скученности на арестантовъ. Парксъ разсказываетъ слѣдующій случай относительно двухъ вѣнскихъ тюремъ.

Въ одной общей, дурно устроенной и очень тёсной тюрьмё, съ 1834 г. по 1847 годъ умирало ежегодно 86 чел. на 1.000 жит., а въ другой—съ 1850 г. по 1854 г. умирало лишь 14 на 1.000 жит. Всё условія жизни въ объихъ тюрьмахъ были совершенно одинаковы, только скученность въ первой была значительно больше, нежели во второй.

Насколько благотворно можетъ подъйствовать улучшение жилищъ на здоровье населенія, намъ доказываетъ Бирмингамъ. Тамъ съ 1865 года было устроено до 9.000 домовъ съ дешевыми квартирами. Съ тіхъ поръ значительно уменьшилась заболіваемость, а смертность населенія понизилась съ 24 до 15 чел. на 1.000 жителей.

Дурныя жилища способствують распространенію заразныхь больней. Д-ръ Bell, одинь изъ брадфордскихъ врачей для бъдныхъ, объясняеть большую смертность горячечныхъ больныхъ своего округа условіями ихъ жилищъ. Онъ говоритъ, что это центры, изъ которыхъ распространяется бользань и смерть, поражающия также и живущихъ при лучшихъ условіяхъ людей, позволяющихъ гвоиться въ Англіп подобнымъ язвамъ. Д-ръ Embalt, врачъ нью-кестьльскаго госпиталя, говоритъ: «Безъ сомнѣнія, причина продолжительности и распространенія тифа заключается въ чрезмѣрномъ скопленіи человеческихъ существъ и въ нечистотъ ихъ жилищъ. Дома, въ которыхъ, обыкновенно, живутъ рабочіе, находятся въ глухихъ переулкахъ и закрытыхъ дворахъ. По отноше-

нію къ свъту, воздуху, пространству и чистот в они представляютъ настоящій образецъ недостаточности и нездоровья, позоръ для каждой цивилизованной страны».

Всёмъ известно, что въ последнюю холерную эпидемію заболевали и умирали преимущественно люди, принадлежащіє къ низшему классу петербургскаго населенія. Если взять статистическія данныя относительно эпидеміи, то мы находимъ следующее.

Въ 1892 году изъ 4.269 человѣкъ, заболѣвшихъ холерою, 2.246 человѣкъ помѣщались въ углахъ и артеляхъ, а въ 1893 году изъ 2.572 человѣкъ, заболѣвшихъ холерою, въ такихъ же квартирахъ помѣщалось 1.495 чел. Слѣдовательно, большая половина заболѣвшихъ помѣщалась въ углахъ и артеляхъ, гдѣ существуютъ наихудшія квартирныя условія.

Д-ръ Герцигъ доказалъ вредное вліяніе дурныхъ санитарныхъ условій жилищъ на населеніе цілаго города. Майнбарнгеймъ, въ Баваріи, окруженъ очень высокой городской стіной; улицы въ немъ узки, въ дома, особенно находящіеся около стінъ, мало попадаетъ дневнаго світа и чистаго воздуха. Населеніе этого города не біздно, но рекрутскій наборъ доказываетъ, что число негодныхъ къ воинской повинности тамъ почти ежегодно возрастаетъ. Большинство неспособныхъ страдаетъ болізнями, зависящими отъ общей слабости организма. Въ другихъ, хотя и боліє біздныхъ, містностяхъ этого округа санитарныя условія и здоровье населенія находятся въ гораздо лучшемъ состояніи.

Ежедневное наблюдение намъ показываетъ, что тъ люди, и особенно д'ти, которые р'єдко бывають на свіжемь воздухів, отличаются бледностью, малокровіемъ и часто страдають различными бользнями, которыя развиваются преимущественно въ организмъ съ пониженнымъ физіологическимъ обманомъ веществъ, напр., хроническими страданіями дыхательныхъ органовъ. Это явленіе чаще всего наблюдается среди бъднаго населенія, въ квартирахъ котораго постоянно господствуетъ большая скученность и недостатокъ воздуха и свъта. Но мы видимъ, что и достаточные люди, которые рѣдко выходять на открытый воздухъ, отличаются байдностью, малокровіемь и легко заболивають. Кто не наблюдаль на дётяхь того благотворнаго вліянія, которое на нихъ оказываетъ пребываніе літомъ на дачі, гді, обыкновенно, они проводять большую часть времени на открытомъ воздухи: Такъ какъ всв прочія условія жизни, напр., питаніе, остаются прежними, то благотворное вліяніе дачь мы должны приписать исключительно свъжему воздуху и обилю солнечнаго свъта. Очень часто маленькія д'яти, посл'я переселенія на дачу, быстро крыпнуть и скоро начинають ходить.

Дурное вліяніе испорченнаго воздуха жилищь особенно наглядно намъ доказывають ті случаи, когда чувствительный человікь, привыкшій жить въ чистой атмосфері, войдеть въ комнату, наполненную сильно испорченнымъ воздухомъ. У него сразу появляется тошнота, головокруженіе и даже обморокъ.

Въ литературъ извъстны случаи, которые намъ доказываютъ, что жилище можетъ убійственно дъйствовать на людей. Разсказываютъ, что послъ сраженія при Аустерлицъ французы засадили 300 плънныхъ австрійцевъ въ очень тъсную тюрьму. Въ короткое время изъ 300 умерло 260 человъкъ. Въ 1756 году, послъ взятія форта Вильямъ, бенгальскій набабъ велълъ запереть 146 англичанъ въ небольшую, каменную, съдвумя ръшетчатыми окнами, тюрьму, которая называлась «черной ямой». Кубическое содержаніе воздуха въ этой тюрьмъ было такъ мало, что плънные испытывали ужасныя мученія и за ночь изъ нихъ умерло 123 человъка. На судахъ съ невольниками, которыхъ запирали въ трюмы во время бури, такъ же бывали случаи, что невольники вслъдствіе недостатка воздуха умирали въ большомъ количествъ.

Такимъ образомъ, многочисленныя статистическія данныя и ежедневное наблюденіе намъ доказываютъ, что дурныя квартиры вредно вліяютъ на наше физическое здоровье и сокращаютъ нашу жизнь. Въ настоящее время наука разъясняетъ, отъ какихъ условій зависитъ пагубное вліяніе дурныхъ жилищъ, и что въ нихъ разрушаетъ здоровье.

Нъкоторые газы, которые скопляются при извъстныхъ условіяхъ въ жилыхъ пом'єщеніяхъ, дійствуютъ ядовито на человіческій организмъ. Окись углерода, которая образуется вслідствіе неполнаго сгоранія различныхъ веществъ, служитъ причиной отравленія, въ общежитіи называемаго угаромъ. Этотъ газъ очень часто встрічается въ жилищахъ бідняковъ, которые всіми способами стараются сохранить тепло и рано закрывають печныя трубы. 0,04°/ содержанія окиси углерода въ комнатномъ воздух в двйствуетъ уже отравляющимъ образомъ на человъка. Постоянное вдыханіе минимальных жоличествъ этого газа можетъ вызвать признаки хроническаго отравленія: продолжительную головную боль, головокруженіе и разстройство питанія. Опыты Хардина надъ собаками доказывають, что если отравленія окисью углерода повторяются періодически въ теченіе цілаго місяца, то у собакъ появляется поражение нервныхъ центровъ, въ видъ разрушительныхъ измъненій тканей головнаго мозга.

Д-ръ Motet разсказываетъ, какъ быстро и сильно иногда дѣйствуетъ окись углерода. Онъ фхалъ въ каретѣ, гдѣ находилась гръзка съ горячими углями. Уже черезъ три минуты онъ почувствовалъ признаки отравленія: сильную слабость, головокруженіе, тошноту, рвоту. Открывъ окно и приказавъ вынуть грълку, онъ едва могъ добхать до дому. Сильная слабость у него оставалась впродолженіи четырнадцати дней, и только черезъ шесть недъль онъ началъ чувствовать себя сравнительно хорошо.

Изъ другихъ вредныхъ газовъ, находящихся въ дурныхъ квартирахъ, мы можемъ указать на амміакъ, который при вдыханіи раздражаетъ дыхательные органы и производитъ судорожное сжатіе гортани, и на сі роводородъ, уже въ малыхъ количествахъ дійствующій убійственно на человіка.

Въ переполненныхъ квартирахъ, гдѣ въ одной комнатѣ помѣщается по нѣскольку человѣкъ, въ воздухѣ накопляются продукты жизнедѣятельности человѣческаго организма. Изъ этихъ продуктовъ мы назовемъ дурно-пахучіе углеводороды, которые образуются вслѣдствіе разложенія органическихъ веществъ, накопляющихся въ значительномъ количествѣ на платьѣ и на тѣлѣ нечистоплотныхъ людей. Присутствію газообразныхъ продуктовъ жизнедѣятельности человѣческаго организма приписываютъ особенно вредное дѣйствіе переполненныхъ жилищъ. Грязная мебель. грязный полъ, стирка и сушка оѣлья въ комнатахъ, сушка мокраго платья и обуви также способствуютъ образованію различныхъ веществъ, портящихъ комнатный воздухъ.

При искусственномъ освъщени комнатъ воздухъ портится различными продуктами горънія. При горъніи сальныхъ свъчей выдъляется много неполныхъ продуктовъ горънія: сажа, окись углерода, жирныя кислоты, акролеинъ, очень дурнопахучій газъ, который мы особенно ясно чувствуемъ при тупеніи сальной или стеариновой свъчи. При освъщеніи керосиномъ, если лампа плоха или керосинъ недостаточно чистъ, въ комнатный воздухъ попадають легкіе углеводороды и сърная кислота.

Вредное дъйствие свътильнаго газа состоить въ томъ, что иногда въ немъ содержится амміакъ, который при горъніи соединяется съ ціанистой кислотой и образуетъ ядовитую соль—ціанистый аммоній. Въ свътильномъ газъ содержится также сърнистая кислота, которая при горъніи превращается въ сърную, и сърнокислый амміакъ, вредно дъйствующій на растенія. При освъщеніи газомъ можетъ образоваться также окись углерода, которая производитъ хроническое отравленіе нашего организма. Этотъ ядовитый продуктъ неполнаго горънія образуется преимущественно въ томъ случать, если газовая горълка не снабжена стекломъ. Свътильный газъ можетъ служить причиной взрыва и пожара.

Вэрывъ происходитъ въ томъ случа $^{+}$ ь, если св $^{+}$ тильный газъ на-копляется въ комнатномъ воздух $^{+}$ ь въ такомъ количеств $^{+}$ ь, что образуется см $^{+}$ ссь, состоящая изъ одной части газа и  $^{+}$ 10 частей воздуха. Войдя въ комнату, наполненную такой см $^{+}$ ссью, съ зажженной св $^{+}$ чей, мы производимъ пэрывъ.

Дурная земляная насыпка въ накатахъ нашихъ половъ служитъ причиной образованія продуктовъ разложенія органическихъ веществъ. Эммерихъ производилъ химическое изслідованіе этой насыпки въ ніжоторыхъ общественныхъ и частныхъ домахъ г. Лейпцига. Его изслідованія показали, что насыпка въ накатахъ половъ ніжоторыхъ частныхъ домовъ состоитъ преимущественно изъ золы и грязнаго песку, въ которыхъ, кроміть того, находятся гніющія тряпки, гимлая солома, бумага, дерево и проч. Всіз эти вещества, находясь въ состояніи разложенія, даютъ массу летучихъ продуктовъ, которые заражаютъ комнатный воздухъ и вредно дійствуютъ на здоровье обитателей.

Пыль, носящаяся въ комнатномъ воздухѣ, состоитъ изъорганическихъ и неорганическихъ веществъ, которыя попадаютъ въ комнату отчасти вмѣстѣ съ наружнымъ воздухомъ, но, главнымъ образомъ, заносятся нами съ улицы на платъѣ и обуви. Эта пыль состоитъ изъ песку, глины, угля, солей и изъ мертвыхъ органическихъ веществъ; остатковъ животныхъ и растеній, обломковъ, насѣкомыхъ, перьевъ, шерсти, эпидермиса, который безпрерывно слущивается съ поверхности нашего тѣла.

Количество всей пыли вообще зависить отъ количества людей, отъ ихъ чистоплотности, ихъ занятій и вентиляціи. Чѣмъ больше людей, въ комнатѣ, чѣмъ они неряшливѣе и чѣмъ хуже вентиляція, тѣмъ больше пыль носится въ комнатномъ воздухѣ. Если обитатели занимаются какимъ-нибудь ремесломъ, при которомъ образуется масса мельчайшихъ и дегкихъ частичекъ, напримѣръ, трепаньемъ льна, то количество пыли въ воздухѣ также увеличивается.

Значительное количество неорганической и органической пыли въ воздух оказываетъ вредное вліяніе на наше здоровье. Тиндаль доказаль, что вдыхаемая нами пыль остается въ легкихъ. Вскрытіе людей, работавшихъ въ пыльной атмосфер показываетъ, что у нихъ въ легкихъ отлагаются частички угля, жел за, песку, табачная пыль. Частички пыли попадаютъ не только въ дыхательные пути, но проникаютъ до легочныхъ пузырьковъ, въ легочную ткань и даже въ лимфатическія железы, находящіяся у корня легкихъ. Само собою понятно, что присутствіе въ легкихъ этихъ постороннихъ веществъ должно нарушать ихъ нормальное состояніе и способствовать различнаго рода забол ваніямъ.

Насколько пагубно д'яйствуетъ пыль на наши легкія, доказываютъ наблюденія надъ людьми, работающими въ пыльной атмосферѣ. Гиршъ нашелъ, что изъ 100 больныхъ рабочихъ, занимающихся въ пыльной атмосферѣ, легочной чахоткой страдало 13,3—28,0%, тогда какъ среди работавшихъ въ болѣе чистой атмосферѣ чахоточныхъ было только 11,1%. Статистическія свъдѣнія доказываютъ, что въ Лондонѣ изъ 33 умершихъ женщинъ, занимающихся чисткой платья, 28 умираетъ отъ легочной чахотки.

Кром'є пыли, въ комнатномъ воздух'є находится множество зародышей живыхъ существъ: пл'єсневые и дрожжевые грибки, зародыши микроорганизмовъ, производящихъ порчу и гніеніе органическихъ веществъ: мяса, хл'єба, пива, дерева и проч., и бол'єзнетворные зародыши, служащіе причиной различныхъ бол'єзней.

Раздичныя изследованія показывають, что число микроорганизмовь въ комнатахъ всегда превосходить ихъ число на открытомъ воздухѣ. Фрейденрейхъ изследовалъ воздухъ на Тунскомъ озерѣ надъ водой, въ окрестностяхъ гостинницы и въ комнатахъ этой же гостинницы. Онъ нашелъ въ 10 кубич. метрахъ воздуха: надъ водой 8 зародышей, въ окрестностяхъ гостинницы 25, въ комнатѣ гостинницы 600. Такимъ образомъ, оказывается, что количество микроорганизмовъ въ комнатахъ превосходитъ ихъ количество надъ водой въ 75 разъ, а въ окрестностяхъ въ 24 раза. То же показываютъ и другія изследованія.

Количество микроорганизмовъ въ комнатахъ можетъ достигать очень значительныхъ цифръ. Микель опредѣлялъ количество микроорганизмовъ въ своей спальнѣ, которая находилась въ старомъ, густо паселенномъ домѣ. Въ среднемъ выводѣ онъ тамъ нашелъ 36.000 зародышей въ 1 куб. мет. воздуха. А въ новомъ домѣ въ той же мѣстности въ среднемъ выводѣ оказалось только 4.560 загодышей въ 1 куб. метрѣ.

Въ школьныхъ помъщеніяхъ Гессе нашелъ 2.000 — 35.000 микроорганизмовъ въ 1 куб. мет. воздуха, въ среднемъ 14.990, изъ которыхъ 8.952 бактеріи и 6.038 грибковъ.

Для насъ особенную важность имѣють болѣзнетворные зародыши. Что въ комнатномъ воздухѣ могутъ находиться такіе зародыши, доказывается тѣмъ обстоятельствомъ, что для зараженія многими заразными болѣзнями, напримѣръ, корью, скарлатиной, оспой, достаточно побывать въ комнатѣ больного, не касаясь его. Кромѣ того, различные опыты доказываютъ, что болѣзнетворные зародыши, носящіеся въ воздухѣ, могутъ заражать животныхъ. Бухнеръ дѣлалъ опыты надъ сибирской язвой и доказалъ, что если животныя вдыхаютъ воздухъ, содержащій зародыши этой

бользни, то они забольвають ею. Опыты Таппенейра и Швенингера доказывають возможность зараженія животных туберкулезными бацилами, если они дышуть воздухомъ, въ которомъ носятся эти зародыши. Въ больничныхъ палатахъ, гдф лежали чахоточные больные, въ воздух в были няйдены туберкулезныя бациллы. Опыты нткоторыхъ ученыхъ доказывають, что въ воздухи могутъ находиться и другіе бользнетворные зародыши. Микель нашель, что нъкоторыя бактеріи, носящіяся въ воздухь, могуть вызвать у кроликовъ весьма тяжелое заболтвание, кончающееся быстрой смертью. Крожь того, въ хирургическихъ палатахъ онъ нашель бациллъ, которыя вызывали у морскихъ свинокъ мъстные восналительные процессы, и микрококковъ, впрыскивание которыхъ подъ кожу вызывало у молодыхъ животныхъ нарывы, а у старыхъпізмію. Павловскій въ воздухф больничныхъ палатъ нашелъ диплококковъ, производящихъ у крысъ крупозное воспаление легкихъ, а въ хирургическихъ-бълый стафилококкъ, который животнымъ также причинять бользнь.

Изъ другихъ постоянныхъ составныхъ частей комнатнаго воздуха мы должны указать на важное значеніе влажности для нашего здоровья. Водяные пары постоянно находятся въ большемъ
или меньшемъ количествъ въ комнатномъ воздухъ. При нормальныхъ условіяхъ относительная влажность должна колебаться между
60 и 75%. Но благодаря своей способности приспособляться, человъкъ можетъ выдерживать значительных отклоненія отъ этой
нормы. Въ Восточной Сибири, напримъръ, относительная влажность иногда падаетъ до 20—10%. Въ сырую погоду воздухъ можетъ быть совершенно насыщенъ водяными парами и человъкъ
выноситъ такое количество влаги. Но это приспособленіе къ очень
сухому и очень влажному воздуху продолжается только извъстное
время. Если слишкомъ сухой или слишкомъ влажный воздухъ дъйствуетъ на насъ продолжительное время, въ нашемъ организиъ
появляются различныя разстройства нормальныхъ отправленій.

Въ комнатахъ относительная влажность воздуха колеблется въ зависимости отъ различныхъ причинъ. Зимой при центральномъ отопленіи горячимъ воздухомъ относительная влажность комнатнаго воздуха бываетъ сравнительно мала = 35 — 40%. Впрочемъ, это бываетъ только въ тъхъ помъщеніяхъ, гдё мало народу, гдё не готовятъ кушанья, не стираютъ и не сушатъ бълья. Если же въ жилыхъ комнатахъ стираютъ, стряпаютъ, сушатъ мокрое бълье и платье, если въ нихъ скопляется много людей, то комнатный воздухъ можетъ быть почти совершенно насыщенъ водяными парами. Особенно часто количество влажности превыщаетъ норму въ подваль-

ныхъ пом'ященіяхъ, которыя обыкновенно бываютъ переполнены людьми. Профессоръ Эрисманъ, при изследованіи петербургскихъ подваловъ, постоянно находилъ тамъ более 80% относительной влажности.

То значеніе, которое им'єсть для нашего здоровья слишкомъ большое количество влаги въ комнатномъ воздух'є, очевидно изънижеприведенныхъ соображеній.

Какъ извѣстно, съ поверхности нашего тѣла и черезъ легкія безпрерывно выдѣляются водяные пары, которые отнимаютъ у насъ извѣстное количество тепла. Само собою понятно, что въ сухомъ воздухѣ количество водяныхъ паровъ, выдѣляемыхъ нашимъ тѣломъ, должно быть больше, нежели въ насыщенномъ водяными парами. Это доказывается и различными опытами.

Профессоръ Эрисманъ производилъ опыты надъ рукой и нашелъ, что при относительной влажности воздуха въ  $77^{\circ}/_{\circ}$  она теряла 2.728 грм. воды, а при  $15^{\circ}/_{\circ}$ —58.085 грм. Температура, вентиляція и продолжительность опыта были одинаковы въ обоихъ случаяхъ.

Такъ какъ безпрерывное выдѣленіе водяныхъ паровъ съ поверхности нашей кожи способствуетъ удаленію различныхъ продуктовъ жизнедѣятельности нашего тѣла, то задерживаніе ихъ должно вре іно дѣйствовать на нашъ организмъ. Кромѣ того, большая влажность воздуха препятствуетъ потерѣ тепла, идущаго на испареніе водяныхъ паровъ съ поверхности нашего тѣла и черезъ легкія. По Гельмгольцу,  $12-15^{\circ}/_{o}$  всего тепла мы теряемъ при испареніи воды черезъ кожу и  $8-10^{\circ}/_{o}$ , вслѣдствіе выдыхаемаго нами воздуха и водяныхъ паровъ. Слѣдовательно, если задерживается выдѣленіе водяныхъ паровъ, то задерживается выдѣленіе около  $25^{\circ}/_{o}$  образуемаго нами тепла.

По всей въроятности, каждый наблюдаль на самомъ себъ, что въ сырую и теплую погоду у насъ появляется особенно сильное чувство духоты и тяжести. Намъ кажется, что не хватаетъ воздуха и прохлады. Это особенное чувство духоты и тяжести объясияется тъмъ, что черезъ кожу и черезъ легкія не выдъляется того количества водяныхъ паровъ и тепла, которое необходимо для нашего благосостоянія.

При одинаковой температурѣ во влажномъ воздухѣ, наше тѣло теряетъ больше тепла, нежели въ сухомъ. Водяные пары представляютъ лучшій проводникъ тепла, нежели воздухъ. Поэтому, съ увеличеніемъ ихъ количества увеличивается теплопроводность воздуха и потеря тепла нашимътѣломъ. Это обстоятельство имѣетъ большое значеніе въ холодную погоду.

Всякій знаеть, что въ туманный морозный день, когда содержаніе водяных паровъ въ воздух бываеть очень велико, намъ при одномъ и томъ же градус кажется холоднье, нежели въ ясный день съ меньшимъ содержаніемъ водяныхъ паровъ. Въ туманный холодный день сырость пронизываетъ насъ насквозь, забирается въ наше платье и добирается до тъла.

Тѣ ткани, которыя мы употребляемъ для одежды, обладаютъ способностью поглощать водяные пары изъ воздуха. Напримѣръ, шерсть ноглощаетъ водяныхъ паровъ болѣе ¹/ь своего вѣса, бумага, полотно ¹/¬—¹/в своего вѣса. При опытахъ замѣчено, что въ сухомъ воздухѣ наша одежда поглощаетъ меньше водяныхъ паровъ, а во влажномъ больше. Линротъ производилъ изслѣдованіе различныхъ тканей при большей или меньшей относительной влажности воздуха. Оказалось, что фланель при 27°/о относительной влажности поглощала 36 частей воды на 1.000 частей ткани, ири 98°/о—235 частей, въ туманѣ—273 части.

Хотя опыты доказывають, что количество воды, поглощаемой нашей одеждой, уменьшается, если она на насъ одъта, но всетаки эта зависимость отъ влажности воздуха остается. Этимъ поглощеніемъ нашей одеждой влажности изъ воздуха объясняется то пронизывающее чувство сырости, которое мы испытываемъ въ холодную и сырую погоду. Пропитываясь влажностью, наше платье становится лучшимъ проводникомъ тепла, и мы скорте зябнемъ. Кто не знаетъ, какъ бываетъ холодно въ сыромъ или мокромъ платъть.

Этими двумя условіями: задерживаніемъ испаренія воды изъ нашего тыла и лучшей теплопроводностью воздуха, насыщеннаго воляными парами, объясняется вредное вліяніе сырыхъ жилищъ на наше здоровье. Если сырое жилище тепло, оно только задерживаеть испареніе водяныхъ паровъ и выділеніе тепла изъ нашего тъла. Намъ въ комнатахъ душно и тяжело. Если сырое жилище холодно, оно отнимаеть у насъ много тепла вследствіе лучшей теплопроводности влажнаго воздуха. Это обстоятельство полжно особенно способствовать развитію различных бользней, которыя, до изв'єстной степени, зависять отъ простуды. Посл'єднее слово здъсь понимается въ томъ смыслъ, что охлаждение тъла въ извъстныхъ случаяхъ способствуетъ появленію бользии. Къ такимъ болъзнямъ принадлежатъ: воспаление зъва, гортани, бронхъ, насморкъ, ревматизмъ. По всей въроятности, сырыя жилища, отнимая много тепла отъ нашего тела и темъ уменьшая его способность противостоять заразъ, могутъ служить причиной и другихъ забольваній.

Сырость въ квартирахъ можетъ причинять вредъ нашему здоровью и другими способами. На сырыхъ стѣнахъ, обыкновенно, появляется плѣсень, продукты жизнедѣятельности которой портятъ комнатный воздухъ и, такимъ образомъ, вредно дѣйствуютъ на наше здоровье. Кромѣ того, въ деревянныхъ стѣнахъ или въ деревянныхъ частяхъ каменнаго дома, если онъ сыръ, появляется трутникъ, портящій дерево и выдѣляющій особенный ядовитый продуктъ, который, по мнѣнію многихъ авторовъ (Унгефугъ, Окснеръ, Палекъ), вызываеть у человѣка отравленіе съ характеромъ наркоза.

Хорошее освъщение комнать дневнымъ свътомъ также необходимо для сохраненія нашего здоровья. Солнечный світь дійствуетъ благотворно на все живое: на животныхъ и на растенія. Безъ него все хиръетъ и чахнетъ. Растеніе, посаженное въ темпотъ, растетъ блъднымъ, хилымъ и не накопляетъ въ себъ питательных веществъ. Дети въ темныхъ подвалахъ также, подобно растеніямъ, растутъ хилыми, блёдными и рахитичными. Это явленіе объясняется тімь, что солнечный світь возбуждаеть жизнедъятельность всъхъ организмовъ. Подъ вліяніемъ солнечнаго свъта протоплазма сокращается болье энергично, обмънъ веществъ нь человвческомь твль усиливается, поглощается больше кислорода и выдъляется больше углекислоты. Поэтому, днемъ люди вообще бывають д'ятельные и энергичные, нежели ночью. Замычено также, что ростъ молодыхъ организмовъ совершается быстре при дневномъ свътъ, нежели въ темнотъ, различныя острыя болени имфють более благопріятное теченіе въ хорощо освещенныхъ дневнымъ свътомъ жилищахъ, что различныя хроническія бользни, напр., сочленовный ревматизмъ быстро проходитъ, если забол'виную часть подвергнуть непосредственному д'ыйствію солнечныхъ лучей. Доказано, что заразныя бользни особенно часто посъщають ть жилища, куда доступъ дневного свъта затрудненъ.

Послѣднее обстоятельство объясняется научными опытами, которые намъ показывають, что солнечный свѣть дѣйствуеть пагубно на болѣзнетворныхъ зародышей. Его пагубное дѣйствіе распространяется не только на живыхъ зародышей, но и на ихъ споры. Отъ этого зависить оздоровляющее вліяніе солнечныхъ лучей на наши жилища. Заразныя болѣзни особенно часто посѣщаютъ темные подвалы и чердаки не только потому, что тамъ существуетъ недостатокъ свѣжаго воздуха, но и вслѣдствіе недостатка солнечнаго свѣта.

Нѣкоторые писатели также обращали вниманіе на то вліяніе, которое оказываетъ жилище на своихъ обитателей, и изображали это въ художественныхъ образахъ. Г-нъ Вл. Короленко нарисовалъ намъ очень трогательную картину того вліянія, которое оказываеть жилище на здоровье дѣтей. Кто не узнаеть въ его маленькой Манѣ («Въ дурн. обществѣ») несчастнаго рахитичнаго ребенка, который такъ часто встрѣчается въ дурныхъ квартирахъ?

Статистика намъ доказываетъ, что дурная квартира способствуеть разрушению правственнаго здоровья ея жильновь. Въ 1849 году въ Парижѣ было предпринято изследование меблированныхъ комнатъ, въ которыхъ жило большинство бълновинкъ парижскихъ работниковъ. При изслідованіи обращалось вниманіе на качество квартиры и на поведение проживавшихъ тамъ липъ. Жильпы были разделены на четыре группы. 1) Хорошія помещенія. Подъ этимъ понятіемъ подразумівались опрятныя, чистыя и здоровыя комнаты, съ хорошимъ воздухомъ и съ достаточнымъ количествомъ мебели и посуды, находящихся въ хорошемъ состоянія. 2) Сносныя. Это пом'єщенія, которыя заставляють желать многаго относительно санитарныхъ условій, опрятности и меблировки, но, тъмъ не менъе, могутъ считаться удовлетворительными съ точки зрвнія самихъ жителей, если принять во вниманіе низкое соціальное положеніе и привычки посл'ялнихъ. 3) Лурныя. Это неопрятныя комнаты, съ недостаточнымъ количествомъ воздуха и свъта, съ мебелью, поточенною червями или покрытою дохмотьями. 4) Весьма дурныя помъщенія, настоящія кануры, иногда совствить лишенныя свёта, грязныя, наполненныя вонючимъ и заразительнымъ воздухомъ, выносить который возможно только всл'ядствіе долговременной и постоянной привычки. Въ нихъ единственную движимость составляютъ лохмотья. Всъхъ помъщеній было изслідовано 2.360; изъ нихъ было: 922 хорошихъ, 958 сносныхъ, 230 дурныхъ и 250 весьма дурныхъ. Жило въ нихъ 21.567 мужчинъ и 6.262 женщины.

Обитатели этихъ жилищъ относительно своего поведенія были раздѣлены также на четыре группы. Въ первую вошли трудолюбивые, бережливые, трезвые, рѣдко оставляющіе работу и вообще ведущіе правильный образъ жизни. Во вторую тѣ, которые не имѣютъ большихъ пороковъ и дурныхъ привычекъ, напр., работники, оставляющіе по временамъ работу, чтобы погулять; женщины, нравственность которыхъ хотя не безукоризненна, но которыя не предаются излишествамъ и занимаются работой. Въ третью группу вошли мужчины, предающіяся лѣности и пьянству, и женщины подозрительнаго поведенія. Въ четвертую—люди, принадлежащіе къ самому испорченному или опасному классу общества, никогда не работающіе, пріобрѣтающіе средства существованія постыднымъ или неизвѣстнымъ способомъ, и проводящіе большую часть времени въ пьянствѣ и ссорахъ.

Парижъ въ то время былъ раздѣленъ на 12 округовъ, по которымъ и была составлена таблица. Lespeyres принялъ 100 за среднее качество жилицъ и нравственности Парижа. Въ сравненіи съ этой цифрой и были составлены три таблицы по округамъ. 12 округовъ были раздѣлены на двѣ группы, по 6 округовъ въ каждой. Въ первой таблицѣ находятся группы округовъ съ наименьшимъ и съ наибольшимъ числомъ хоропихъ помѣщеній; во второй—съ наибольшимъ и съ наименьшимъ весьма дурныхъ. Въ третьей—хорошія и сносныя помѣщенія соединены вмѣстѣ, а также и поведеніе соединено по двѣ группы.

|                                                                      | Тавлі                                               | ица І.                                                 |                                                                       |                                                         |                                                                       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                      | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> хорошвго<br>пом'вщенія. | °/0 хорошаго<br>поведенія.                             | <sup>0</sup> /о весь <b>из</b> дур-<br>ного.                          | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> хорошаго<br>поведенія.      | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> веська дур-<br>во 0.                      |  |  |
| 6 округовъ съ наименьш.                                              |                                                     | мужч                                                   | инъ.                                                                  | R R H I                                                 | цинъ.                                                                 |  |  |
| числомъ хорош. помъ-<br>щеній                                        | 89                                                  | 96                                                     | 156                                                                   | 97                                                      | 114                                                                   |  |  |
| чясломъ хорош. помѣ-<br>щеній                                        | 114                                                 | 104                                                    | 3 <b>9</b>                                                            | 103                                                     | 86                                                                    |  |  |
|                                                                      | Тавлица II.                                         |                                                        |                                                                       |                                                         |                                                                       |  |  |
|                                                                      | о/о весьия дур-<br>ного пом'вщен.                   | <sup>о</sup> / <sub>о</sub> весьия дур-<br>ного повед. | °/o xopomaro.                                                         | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> весьиз дур-<br>ного.        | °/0 xopomaro.                                                         |  |  |
| 6 округовъ съ наибольш.                                              | мужченъ. женщинъ.                                   |                                                        |                                                                       |                                                         |                                                                       |  |  |
| числомъ весьма дурн.<br>помъщеній<br>6 округовъ съ наименьш.         | 124                                                 | 141                                                    | 94                                                                    | 122                                                     | 101                                                                   |  |  |
| числомъ весьма дурн.<br>помъщеній                                    | <b>5</b> 5                                          | 34                                                     | 108                                                                   | 70                                                      | 100                                                                   |  |  |
|                                                                      | Тавлица ІП.                                         |                                                        |                                                                       |                                                         |                                                                       |  |  |
| •                                                                    | <sup>0</sup> /0 nowbuenia.                          | <sup>0</sup> /0 хорошаго и<br>споси, повед.            | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> дурного и<br>весьих дурнаго<br>поведенія. | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> хорошаго в<br>сноси. повед. | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> дурного и<br>весьма дурного<br>поведенія. |  |  |
| 6 округовъ съ наименьш.                                              |                                                     | муж                                                    | чинъ.                                                                 | жен                                                     | щинъ.                                                                 |  |  |
| числомъ хорошихъ и<br>сносныхъ пом'вщеній<br>6 округовъ съ наибольш. | 94                                                  | 94                                                     | 118                                                                   | 96                                                      | 106                                                                   |  |  |
| числомъ хорошихъ и<br>спосныхъ помъщеній                             | 107                                                 | 109                                                    | 71                                                                    | 109                                                     | 91                                                                    |  |  |

Изъ этихъ таблицъ видно, что чѣмъ больше число дурныхъ квартиръ, тѣмъ больше людей дурного поведенія, а чѣмъ меньше такихъ квартиръ, тѣмъ больше людей хорошаго поведенія. Это особенно ясно видно изъ таблицы, въ которой приведено наибольшее и наименьшее число весьма дурныхъ помѣщеній. Въ этой таблицѣ (II) отношеніе весьма дурныхъ квартиръ къ хорошимъ равняется 124:55, а отношеніе жильцовъ весьма дурного поведенія къ хорошему, равняется 141:34 для мужчинъ и 122:70 для женщинъ.

Д-ръ Симонъ, производившій изслідованіе жилищъ бізднійшихъ жителей городовъ, говоритъ: «Хотя моя оффиціальная задача состоитъ исключительно въ разсмотрѣніи этого зла съ физической точки зрвнія, но простая гуманность не позволяеть мив игнорировать и другія его стороны. Достигнувъ высокой степени, оно влечетъ за собою, почти неизбъжно, такое отридание всякихъ приличій, такую нечистоплотность и такой безпорядокъ тілесныхъ отправленій, такую наготу, что ихъ можно принять скорбе за скотскія, нежели за человіческія. Дійствіе этихъ вліяній равносильно уничтоженію всёхъ нравственныхъ началь, притомъ тыть большему, чыть дольше оно продолжается. Для дытей, родившихся подъ этимъ проклятіемъ, это-крещеніе въ безчестін, и совершенно безнадежно желаніе, чтобы личность, поставленная въ такія условія, въ другихъ отношеніяхъ стремилась въ ту сферу цивилизаціи, сущность которой состоить въ физической и нравственной чистотв».

Другой врачъ, Hunter, говоритъ слідующее о дітяхъ въ рабочихъ кварталахъ Лондона: «Мы не знаемъ, какъ воспитывались діти до этого віка тіснаго скучиванія бідныхъ, но не нужно быть смілымъ пророкомъ, чтобы предсказать, чего можно ожидать отъ дітей, которыя воспитываются теперь при обстоятельствахъ, не иміющихъ себі равныхъ въ этой страні и вполніприспособленныхъ къ тому, чтобы ихъ будущая практическая жизнь была жизнью опасныхъ классовъ, потому что часть ночи они проводятъ съ лицами разныхъ возрастовъ, пьянствуя, бранясь и совершая всякія непристойности».

Какъ живутъ въ петербургскихъ угловыхъ квартирахъ, которыя отличаются наихудшими качествами, намъ разсказываетъ Нелли («Униженные и оскорбленные»). Она жила въ углу въ подвалѣ съ больной матерью.

«Тамъ было очень темно и сыро,—говорить она,—и матушка очень заболѣла, но еще тогда ходила. Я ей бѣлье мыла, а она плакала. Тамъ также жила одна старушка и жилъ отставной чи-

новникъ и все приходилъ пьяный и всякую ночь кричалъ и шумълъ. Я очень боялась его. Матушка брала меня къ себъ на постель и обнимала меня, а сама вся, бывало, дрожитъ, а чиновникъ кричитъ и бранится. Онъ хотълъ одинъ разъ побить капитаншу, а та была старая старушка и ходила съ палочкой. Мамашъ стало жаль ее и она за нее заступилась; чиновникъ и ударилъ мамашу, а я чиновника».

Только въ этихъ сырыхъ и мрачныхъ подвалахъ могутъ создаваться такіе мрачные, ожесточенные и непримиримые характеры, какимъ была Нелли. Отъ природы у нея было въжное и привязчивое сердце, но жизнь ожесточила ее, закрыла ея сердце толстой корой, которую добрымъ людямъ удалось только съ трудомъ разбить. И пьянство, и ложь, и разврать, которыя она встрівчала въ своей дурной квартирѣ, -- все это способствовало ея ожесточенію, ея ненависти къ людямъ. Въ этомъ мрачномъ подвалъ она научилась видать въ людяхъ только враговъ, которые злы, ожесточены и не прощають другь другу. На ея мрачных воззръніяхъ отразилось мрачное жилище. Да и гдъ было ей набраться свътлыхъ впечатлений? Въ этомъ мрачномъ подваль, где на каждомъ шагу ей встръчаются мрачныя картины? Воть отецъ, который никакъ не хочеть простить свою умирающую дочь! Вотъ бъдная старушка, которую бьеть пьяный чиновникъ! Воть Бубнова, которая употребляеть всв усилія, чтобы сгубить беззащитнаго ребенка! Воть какія картины приходится видёть дітямъ въ этихъ мрачныхъ жидищахъ! Могутъ ди они при такихъ условіяхъ оставаться пётьми?

Насколько въ Петербургъ распространены дурныя жилища, указывають намъ слъдующія слова проф. Эрисмана.

«По сообщеніямъ г. Якоби,—говорить онъ въ своей стать со подвальныхъ жилищахъ Петербурга,—въ Аренсбергъ между рабочимъ населеніемъ его округа рѣдко встръчается тотъ «подрывающій благосостояніе души и тѣла» случай, чтобы цѣлое семейство помѣщалось въ одной только комнатъ и тамъ удовлетворяло бы всъмъ своимъ потребностямъ, т.-е. въ комнатъ, которая служила бы и кухней, и прачечной, и спальней для большого числа людей, гдъ на небольшомъ пространствъ, въ тъхъ же самыхъ четырехъ стънахъ лежали бы вмѣстъ съ другими членами семейства родильница, больной со здоровыми, умершій съ живыми. Но то, что г. Якоби ръдко видѣлъ въ округъ Аренсберга, составляетъ самое обыкновенное явленіе въ петербургскихъ подвалахъ, и Якоби совершенно справедливо называетъ вліяніе такой вопіющей житейской обстановки подрывающимъ благосостояніе души и тѣла».

Безъ всякаго сомнѣнія, на молодыхъ, еще неустановившихся людей окружающая обстановка должна оказывать особенно сильное вліяніе и они ей подчиняются тѣмъ въ большей степени, чѣмъ постояннѣе она на нихъ дѣйствуетъ и чѣмъ они неопытнѣе. Напр., для юныхъ деревенскихъ жителей, попавшихъ въ столицу для заработка, мы можемъ нарисовать слѣдующую картину, въ которой, несомнѣнно, отразится вліяніе жилищъ.

Представимъ себѣ восемнадцати — двадцатилѣтняго деревенскаго юношу, который пріѣхалъ въ Петербургъ для заработка и попалъ въ артель извозчиковъ, ѣздящихъ отъ хозяина.

Помъщенія низшаго класса петербургскаго населенія отличаются чрезм'врной скученностью. Есть не мало пом'вшеній, глів въ одной комнать живетъ двадцать и болье человъкъ. Представимъ себъ, что въ одну изъ такихъ комнатъ попалъ и напіъ деревенскій юноша. Въ этой комнать ему постоянно приходится жить съ самыми разнообразными людьми. Здёсь есть и дурные, и порядочные, но общій нравственный уровень невысокъ. Зд'ёсь даже господствуеть особенная нравственность. Зайсь не считается постыднымъ обмануть хозяина, пропить одежду или лошадиный кормъ. Объ этомъ деревенскій юноша постоянно слышить разсказы отъ своихъ товарищей. Кромъ того, онъ постоянно слышитъ разсказы и о тіхъ удовольствіяхъ, которыя можно получить въ трактиръ. Тамъ и свътдо, и тепло, и чисто сравнительно съ ихъ канурой, и половой услуживаеть, какъ барину. Сидя въ темномъ, сыромъ, душномъ и грязномъ подвадъ, гдъ неръдко бываетъ хододно и слишкомъ шумно, гд онъ постоянно бываетъ свидтелемъ дракъ и ссоръ своихъ товарищей, и чувствуя потребность въ дучшемъ, юный извозчикъ всёми своими мыслями стремится въ этотъ трактирный рай, такъ какъ о чемъ-либо иномъ лучшемъ онъ не имъетъ никакого представленія. Вотъ, наконецъ, удачный заработокъ даеть ему возможность испытать всю предесть трактирныхъ развлеченій. Онъ сидить въ большой и свётлой комнать, гдъ гораздо чище и теплье, нежели въ ихъ подвалъ. Ему услуживаетъ половой, предупредительно подавая требуемое. Онъ приказываетъ завести органъ, и это тотчасъ же исполняется. Здісь онъ чувствуеть себя не тімь приниженнымъ, зависимымъ существомъ, какимъ онъ чувствовалъ себя въ этомъ мрачномъ подваль, гдь хозяинъ можеть разнести его въ пухъ и прахъ, а иногда даже и поколотить. Здёсь онъ чувствуетъ себя болбе полноправнымъ существомъ, нежели въ своемъ мрачномъ подземельв. Здесь онъ чувствуеть себя какъ будто настоящимъ человъкомъ. Неудивительно, что, возвратившись въ свой мрачный подвать, въ среду своихъ дикихъ и неръдко пьяныхъ и буйныхъ товарищей, онъ начинаетъ чувствовать тоску и недовольство жизнью. Его мысли все чаще и чаще устремляются въ трактиръ, гдъ онъ испыталъ такъ много пріятныхъ ощущеній. Все чаще и чаще онъ начинаетъ тамъ тратить свои сбереженія, свой заработокъ. Домой онъ уже не посылаетъ денегъ. Ему самому мало.

Представимъ себъ теперь противоположный случай. Жилище, въ которое попалъ юный деревенскій извозчикъ, просторно, свътло, сухо и тепло. Въ нъсколькихъ, довольно большихъ, комнятахъ помъщается по четыре--- иять человъкъ. Новичекъ попалъ въ такуюком-нату, гдв помъщались порядочные люди, не пьяницы и не развращенные. Въ этой комнатъ въ свободное время читаютъ газеты или книги, есть гармоника, находятся и пъвцы. Здъсь говорять больше о своихъ домашнихъ, о разныхъ деревенскихъ нуждахъ, мечтаютъ о томъ, чтобы хорошенько устроить свой деревенскій домъ, или купить здёсь лошадь, сдёлаться самому хозяиномъ и перевезти сюда семью, такъ какъ въ деревив жить не при чемъ. Здъсь не мечтають о трактирномь разгуль, а о домашнемъ довольствы и о самостоятельности. Само собою понятно, что новичекъ, попавшій въ такую комнату, будеть наталкиваться только на хорошіе примфры и вслфдствіе этого будеть болфе застраховань оть дурныхъ увлеченій.

Несомићено, улучшеніе жилищъ оказало бы вліяніе на увеличение производительности страны. Возьмемъ хотя бы Петербургъ. По отчетамъ думскихъ врачей, къ которымъ обращается преимущественно бъдное население столицы, оказывается, что въ 1893 году къ нимъ обращалось съ ревматизмомъ 1.593 взросдыхъ мужчинъ и 3.419 взрослыхъ женщинъ. Причиной ревматизма служать, главнымъ образомъ, сырыя квартиры, которыми такъ изобилуетъ Петербургъ. Предположимъ, что каждый заболѣвшій быль неспособень къ работ впродолжении нед вли. Считая дневной заработокъ мужчинъ, приблизительно, въ одинъ рубль, а заработокъ женщинъ въ 60 коп., мы получимъ 25.150 р. 80 к. ихъ нед вынаго заработка. Следовательно, Петербургъ, благодаря только одному ревматизму среди рабочаго населенія, теряеть на 25 тысячъ производительнаго труда. Мало того: ревматизмъ часто оставляеть послѣ себя такіе незгладимые слѣды, что человъкъ остается калькой на всю жизнь и оказывается неспособнымъ къ производительному труду. Кром того, ревматизмъ служить главной причиной пороковъ сердца. Люди съ порокомъ сердца плохіе работники и часто нуждаются въ медицинской помощи. Сердечныхъ больныхъ къ думскимъ врачамъ въ 1893 году обращалось 2.228 взрослыхъ мужчинъ и женщинъ. Слъдовательно, болъе двухъ тысячъ человъкъ мало или вовсе неспособныхъ къ производительному труду. Такіе люди постоянно прихварываютъ и постоянно теряютъ рабочіе дни или живутъ на счетъ чужого труда.

Но этимъ не оканчиваются вск потери, которыя несетъ Петербургъ, благодаря только одному ревматизму. Онъ затрачиваетъ массу денегъ на больнипы и амбулаторіи, куда обращается бъдное населеніе. Кромѣ того, работникъ, вслъдствіе временной потери способности къ труду, принужденъ жить на счетъ другихъ или раззорять свое собственное хозяйство, можетъ быть, навсегда, продавая или закладывая то одну, то другую необходимую въ домашнемъ обиходѣ вещь.

Такія потери несетъ Петербургъ благодаря только одмому ревматизму. Но вѣдь распространеніе другихъ болѣзней зависитъ также въ значительной степени отъ жилища. Въ 1893 году въ Петербургѣ среди взрослаго бѣднаго населенія было 23.777 случаевъ заразныхъ заболѣваній.

Громадные матеріальные потери несеть петербургское населеніе также всл'єдствіе д'єтской смертности. Въ Петербург'є бол'єе <sup>2</sup>/<sub>5</sub> умершихъ составляютъ д'єти до пяти л'єтъ.

Смерть маленькихъ дѣтей, обыкновенно, принято считать за ничто. Но это мнѣніе несправедливо. Смертность маленькихъ дѣтей влечетъ за собой извѣстныя матеріальныя потери для страны.

«Ранняя смерть дътей причиняетъ странъ неисправимый экономическій ущероъ, — говоритъ профессоръ Эрисманъ, — и должна считаться однимъ изъ величайшихъ оъдствій населенія, такъ какъ черезъ быстрое вымираніе дътей и черезъ быструю смъну покольній безвозвратно теряется весь запасъ труда, заботъ и матеріальныхъ средствъ, которые общество приложило къ своимъ слипкомъ рано погибшимъ членамъ. Всъ умирающія дъти являются между нами, такъ сказать, гостями и, пока живы, только потребляютъ, пользуются плодами труда остального общества, никогда не возвращая ему своимъ трудомъ тъхъ громадныхъ суммъ, которыя на нихъ были затрачены».

Такимъ образомъ, благодаря смертности дѣтей, общество несетъ безвозвратныя матеріальныя потери. А какъ жилище увеличиваетъ дѣтскую смертность, доказываетъ выпісприведенный примѣръ города Лилля, гдѣ въ подвальныхъ помѣщеніяхъ изъ 21.000 дѣтей умерло 20.700, не достигнувъ пятилѣтняго возраста.

Дурныя жилища причиняють намъ и другія матеріальныя потери. Какъ уже было выше сказано, наше платье способно поглощать водяные пары. Это поглощение совершается тамъ больше, чемъ больше въ воздухе водяныхъ паровъ. Следовательно, чемъ сырве квартира, твиъ больше влаги содержить наше платье. Какъ извъстно, при довольно высокой температуръ влажность способствуеть гніенію и табнію органических веществъ. Температура нашихъ комнатъ, обыкновенно, бываетъ настолько высока, что процессъ гніенія можетъ совершаться. Этимъ объясняется то обстоятельство, что въ сырыхъ квартирахъ платье сравнительно быстро портится. Влага и теплота способствуеть въ немъ развитію техъ микроорганизмовъ, которые производять гніеніе и табые органическихъ веществъ, которые разрушаютъ или, лучше сказать, събдають наше платье. Всемь известно, что платье и иягная мебель въ сырыхъ квартирахъ быстро портятся. Вследствіе этого намъ приходится скорбе дёлать себё новое платье и больше затрачивать на одежду въ сырыхъ квартирахъ, нежели въ сухихъ.

Кромѣ того, сырыя квартиры требують отъ насъ больше дровъ, нежели сухія. Въ сухой комнатѣ мы при 14—15° R чувствуемъ, что намъ тепло, а въ сырой и при 16—17° R намъ кажется холодно, такъ какъ сырой воздухъ и сырыя стѣны отнимаютъ у насъ много тепла. Поэтому, въ сырой квартирѣ намъ надо топить больше, чтобы чувствовать тепло. Въ сырой квартирѣ приходится тратить больше дровъ также потому, что ея стѣны пропитаны водой и вслѣдствіе этого быстрѣе проводятъ тепло наружу, нежели сухія. Вотъ почему въ сырыхъ квартирахъ, сколько ихъ не топятъ, все кажется холодно. Благодаря большей топкѣ и скорой порчѣ платья и мебели, сырыя квартиры приносятъ немаловажный ущербъ нашему карману.

Въ тъхъ жилищахъ, куда слишкомъ мало или вовсе не попадаетъ солнечнаго свъта, также приходится тратить больше дровъ. Всякій знаетъ, что если окна обращены на югъ и въ жилище попадаетъ много солнечнаго свъта, то такая квартира всегда оказывается теплъе, нежели обращенная окнами на съверъ, такъ какъ солнечные лучи нагръваютъ стъны и предметы, находящеся въ комнатахъ. Поэтому въ такихъ квартирахъ приходится затрачиватъ меньше на отопленіе.

Въ тъхъ квартирахъ, куда мало проникаетъ солиечнаго свъта, приходится затрачивать больше на освъщение, потому что вътакихъ жилищахъ всегда поздно свътаетъ и раньше смеркается, а иногда по цълымъ днямъ господствуетъ полумракъ.

На основаніи всего выше сказаннаго мы приходимъ къзаключенію, что жилище не только разрушаєть физическое и нрав-

ственное здоровье общества, но приносить вредъ и его матеріальному благосостоянію. Этотъ матеріальный вредъ выражается въ томъ, что, живя въ дурной квартиръ, работникъ, который кормиль целую семью, заболеваеть, теряеть способность къ труду и ему съ семьей приходится жить на счетъ другихъ. Этотъ матеріальный вредъ выражается въ томъ, что временная потеря трудоспособности человъка, служащаго поддержкой цълой семьи, можетъ повлечь за собой ея раззореніе, которое будеть или совствиъ непоправимо, или поправимо только съ большимъ трудомъ. Эта матеріальная потеря выражается въ томъ, что человъкъ, глядя на свое раззоренное хозяйство можетъ запьянствовать и такимъ образомъ почти совећмъ утратить свою способность къпроизводительному труду. Эти матеріальныя потери выражаются въ громадной смертности дітей, уносящихъ съ собой въ могилу всі заботы и всв расходы, которые были на нихъ затрачены. Эти матеріальныя потери выражаются въ томъ, что въ дурныхъ жилищахъ тратится больше дровъ, керосину, скоро портится платье. Дурная квартира требуетъ массу непроизводительныхъ тратъ. На тв же средства въ хорошей квартирв можно прожить гораздо лучше, такъ какъ мы дълаемъ сбереженія на освъщеніи, на отоплевіи, на платьи, не говоря уже о сохраненіи здоровья, этого необходимаго элемента для производительнаго труда. Все это даеть намъ право сказать, что улучшение жилищъ должно поднять экономическій уровень каждой страны.

Вотъ почему за границей начинаютъ обращать особенное вниманіе на улучшеніе жилищъ рабочаго класса. Тамъ пробудилось сознаніе, что жилище оказываетъ вліяніе не только на физическое здоровье, но и на нравственность, на счастье и матеріальное благосостояніе общества. И нельзя не согласиться, что люди, которые стремятся измѣнить гигіеническія условія жилищъ неимущихъ классовь, руководятся истиннымъ человѣколюбіемъ, такъ какъ они стремятся не только сохранить физическое здоровье населенія, но и увеличить его благо и его счастье.

Женщ.-врачъ М. И. Попровская.

### народной учительницъ.

Шумнаго города блескъ обаятельный, Звуки веселыхъ ръчей Не уживаются съ Музой моей, Скромной, немного мечтательной.

Вотъ и теперь моя мысль далеко: --Тамъ, гдъ стоитъ твоя школа убогая. Что-жъ ты задумалась тавъ глубоко, Правды великой поборница строгая? Что-жъ твою душу печально томить? Вьюга поеть надъ полями безбрежными... Развъ, что жадная память хранить, Не примирилось съ мятелями снёжными? Завтра вбъгутъ они шумной гурьбой... Кавъ хороши ихъ привѣты несмѣлые! И замелькають опять предъ тобой Головы темныя, русыя, бёлыя! О! научи же ихъ въ жизни хранить Дътскую правду съ ихъ думами ясными, Чтобъ и они могли такъ же любить, Чтобы-кавъ ты-они были прекрасными!

Вл. Ладыженскій.

## школьные будни.

(Изъ записовъ сельсваго учителя).

I.

Вълесоватый разсвътъ робко брезжитъ въ окна моей школьной квартиры. Шесть часовъ. Надо подниматься—начинать свой обычный будничный день. Сторожъ Димитрій успъль уже, кажется, управиться съ печкой, кончить свою незамысловатую стряпню и теперь возится съ самоваромъ. По обывновенію, вставать не хочется, теплая постель соблазняеть полежать еще, но разсудовъ беретъ свое, и я встаю. Подниматься въ шесть часовъ вошло уже въ привычку, и отступленія позволяются только въ праздникъ.

Въ моей комнать—она и спальня, и вабинеть, и зала, и гостиная — температура низковата, а по окнамъ, сплошь разрисованнымъ узорами мороза, пробравшагося даже до вторыхъ рамъ, я заключаю, что на дворъ температура еще ниже. Это обстоятельство, я знаю, неминуемо отразится на числъ пришедшихъ учениковъ. Село большое, по населенію равное любому уъздному городу, разбросано и раздълено широкими и глубокими буераками и оврагами, и концы приходится дълать нъкоторымъ ученикамъ изъ дома въ школу довольнотаки порядочные—версты 2—3.

Отворяю дверь въ прихожую. Оттуда повъяло тепломъ отъ истопившейся печки, пахнуло запахомъ сварившихся щей и каши. Вотъ онъ и Димитрій, школьный сторожъ, онъ же и поварь. Это — не старикъ, николаевскій служака, по обыкновенію большой ворчунъ и резонеръ, какъ принято представлять себъ школьныхъ сторожей. Онъ — молодой малый, лътъ 22—23, уже женатый; кончилъ школу, въ которой состоитъ теперь сторожемъ, и всецьло принадлежитъ къ

людямъ новаго поколенія. Большой охотникъ до чтенія, онъ особенно увлекается поэзіей и самъ пописываетъ стихи въ свободныя минуты. Я зналь его еще съ прошлаго года, когда онъ приходилъ ко мнё за книгами. Пріёхавъ нынёшній годъ къ занятіямъ, я нашель его въ школё уже сторожемъ.

Димитрій — безусый, безбородый, здоровый дѣтина, съ шировимъ лицомъ и завивающимися по вонцамъ длинными волосами. Его немножко вонфузитъ его должность, надъ нимъ
подсмѣиваются вое-кто изъ односельцевъ стараго завала: "вотъ,
дескать, какой здоровый лодырь старивовскую должность правитъ, на легкой работѣ состоитъ. Тебѣ бы, поди, въ работники
въ муживу идти, на линію \*), аль бы молотитъ ". Влевла
въ школѣ, главнымъ образомъ, по его словамъ, возможность
быть постоянно около книгъ, пользоваться чтеніемъ вдосталь
и упражняться часто въ письмѣ. Самое школьное дѣло онъ
любитъ и стремится современемъ сдѣлаться учителемъ въ
школѣ грамотности. Это его завѣтная мечта. Онъ не пьетъ,
не вуритъ и не нюхаетъ.

Семейное положение Димитрія мив извістно. Отецъ у него муживъ вполнъ стараго закала, упрямъ и деспотиченъ. На грамотность смотрить съ презрвніемъ, допеваеть ею и сына, воторый ни въ чемъ ему не подходитъ. Отсюда частыя семейныя ссоры. Отецъ говоритъ: "Дълай такъ, по моему". Сынъ видитъ, что это невыгодно и безполезно, что лучше бы сдёлать иначе, и возражаетъ. Старикъ стоитъ на своемъ и напускается на сына. Вообще, онъ сильно его недолюбливаеть и постоянно попрекаеть грамотностью. Мать любить его и заступается передъ отцомъ, за что иногда терпить отъ того побои. Жена Димитрія, насколько я знаю, бабенва смирная, безгласная; относится онъ въ ней не то чтобы вполив тепло, но и не безучастно, кажется, болве въ силу привычки. Главная причина, женили его на ней не спросясь, нужна была въ домъ рабочая сила, а ему жениться не хотълось, тянуло совстви въ другую сторону- въ ученію. Когда онъ еще учился, у него быль живъ старшій брать, по словамъ Димитрія, усердный работнивъ. Это-то и помогло Димитрію вончить курсъ. Когда насталь голодный годъ, Димитрій вивств съ старшимъ братомъ, гонимые нуждой, отправились на линію на заработки. Тамъ, на Кавказъ, засгала ихъ холерная година, и братъ умеръ.

<sup>\*)</sup> На ваработки въ Донскую и Кубанскую области, вообще же на Кавкавъ.

Димитрій остался одинь въ семь сынь-работникъ.

Димитрія ученики мало слушали и не боялись; нѣкоторые даже попросту звали его "Митькой", чѣмъ онъ сильно огорчался, готовясь современемъ стать учителемъ.

— И что такое это значить, Викторъ Іововичь, нечуть-то они меня не слушають, — вотъ оказія-то! — сокрушался онъ.

#### II.

**На** дворѣ мятель, вѣтеръ рѣзкій, какъ говорять "сиверко".

— Пыль, — говорить Димитрій, входя съ лопатой, которой отгребаль сивть отъ врыльца.

Самоваръ водружается на столъ. Съ нимъ дълается уютнъе въ комнатъ и свътлъе на душъ. Удивительное дъло! Ничтожная вещица-и такъ мъняетъ настроеніе. Встаешь, бывало, въ самомъ пессимистическомъ настроеніи. Все-то представляется тебъ въ мрачномъ свътъ — и обстановка, и твоя работа, а разгуляещься, появится самоваръ на столъ-и ничего себъ, встряхнешься и на душъ посвътлъетъ. И завтракъ обычный на столъ: жареная на свиномъ салъ картофель, пересыпанная мукой; запахъ ея пріятно щекочетъ обоняніе. Приступаю съ газетой въ рукахъ-почитать ужъ теперь вплоть до овончанія уроковъ не придется-къ подкрыпленію себя на всв урови. Занятія обывновенно начинаются у насъ часовъ въ 9-ть, въ началъ и срединъ учебнаго года: послъ двухъ уроковъ полагается большая перемёна, длящаяся съ четверть часа, иногда и болье, до получаса. На объдъ не отпускаемъ. Ребята носять съ собою хлёбъ и другую снёдь на целый день. На обёдъ неудобно отпускать, опять-таки за дальностью разстоянія.

Изъ окна, съ правой стороны, видна часть крыльца и пространство передъ нимъ. Вотъ мелькнула с ренькая шапка и маленькая фигурка въ засаленномъ старенькомъ полушубкъ, забълълись онучи. Это я знаю кто: первый мой ученикъ, гордость училища и примъръ для учениковъ—Тихонъ Колесниковъ. Курсъ онъ, собственно, кончилъ уже три года назадъ. Учился отлично. Такъ какъ ему еще не было 11-ти лътъ, то учителъ, мой предшественникъ, и предсъдатель экзаменаціонной коммиссіи обязали его ходить еще годъ въ школу для закръпленія вынесенныхъ знаній. И ошь проходилъ не только одинъ этотъ годъ, но ходить вотъ уже и третій. Посъщенія его отли-

чаются замізчательною аккуратностью: не было дня, чтобы онъ пропустилъ урокъ безъ уважительной причины, не смотря ни на какую погоду и на то, что весь курсъ старшей группы онъ зналъ отлично, слъдовательно, могъ иногда и пропускать уроки. Приходить онъ, обыкновенно, раньше всъхъ и позже всёхъ уходить. Вотъ и сейчасъ: дверь отворилъ тихохонько, также и затвориль; прошель незамътно въ влассъ и съль на свое мъсто. Его ръдко-ръдко можно слышать въ классъ. Говорить онь, когда отвібчаеть вы классі, или разсказываеть, не громко, но слова произносить отчетливо; только когда приходится обращаться къ нему съ внёшкольными разговорами, то уже еле разслышишь. Закрасньется весь, улыбается, чтобы скрыть смущеніе. Содержаніе же прочитанныхъ статей передаеть связно и точно. Это замъчательный чтець, онъ поглощаетъ вниги такъ, что на него не напасепъся. Школьную библіотеку перечитываеть уже вторично. Я достаю ему книги на сторонъ. Затъмъ, онъ грамматически правильно пишетъ и хорошо излагаетъ свои мысли на бумагъ. Онъ не только мастерски пишетъ пересказъ, но и статьи на самостоятельныя темы. Къ учености его Димитрій относится съ большимъ уваженіемъ и иногда прибъгаеть за совътами и справками въ затруднительныхъ случаяхъ: какъ написать върнъе, понять прочитанное или ръшить задачку. Ученики тоже его уважають и никогда не задъвають.

Мы съ о. Александромъ, законоучителемъ нашей школы, всегда обращаемся къ нему, какъ къ кладезю всяческихъ знаній. Переспросишь всёхъ учениковъ старшаго отдёленія о чемъ-нибудь уже извёстномъ, что они должны знать, и всё молчатъ, къ великому твоему огорченію.

— Ну-ка, Тихонъ Колесниковъ, — обращаешься къ нему, — скажи-ка ты.

И не было случая, чтобы онъ забылъ спрашиваемое правило или другое что и затруднился въ отвътъ.

Одно нехорошо въ немъ — излишняя его застънчивость, доходящая до смъшного. Бывало, утромъ, выйдя изъ училища, видишь его идущимъ съ книгами въ классъ. Тогда онъ непремънно постарается скрыться изъ глазъ, или завернетъ за уголъ дома, или спрячется за находящійся напротивъ хлъбный магазинъ, и ужъ выждетъ тамъ, пока не уйдешь. Онъ — большакъ у родителей. Кромъ пего, есть еще маленькій братъ. Ни лошади, ни коровы у нихъ нътъ.

Тихона мы думаемъ пристроить въ какое-нибудь подхо-

дящее учебное заведеніе: въ фельдшерскую школу или учительскую семинарію. Это ужъ, такъ сказать, нравственный долгь. Дѣло только въ томъ, что ни въ одно изъ этихъ учебныхъ заведеній по лѣтамъ онъ еще не подходитъ. Смущаетъ меня и его здоровье, на что вѣкоторые обращали вниманіе. Иногда во время уроковъ я замѣчаю на лицѣ его необыкновенный румянецъ, причемъ глаза его сверкаютъ подозрительнымъ блескомъ, и потомъ, сложеніе вообще у него не важное.

- Не болить у тебя ничего, Тихонъ? спросишь его.
- Натъ, ничего, отвътитъ.

За Тихономъ начинають сходиться ученики всёхъ трехъ группъ. Приходятъ они по одиночев и ватажками, человъка въ три-пять и больше. Дверь безпрестанно хлопаетъ, пропуская струю холоднаго воздуха, который проникаетъ черезъ дверныя щели во мив. По крыльцу, а потомъ въ прихожей раздается ръзвій стукъ ребячьихъ колодовъ, подвязываемыхъ ими въ лаптямъ и промерзшихъ отъ дальней ходьбы. Надо сказать, что ученики нашей школы всё и въ морозъ, и въ ростепель ходять въ лаптяхъ. Для предохраненія ногъ отъ сырости и забивающагося въ лапти снъга, къ лаптямъ прикръпляются веревками деревянныя колодки. Эти колодки имъютъ не болъе вершка вышины и не пропускаютъ сырости лишь тогда, когда снътъ растворяется на такую же глубину, но въ ростепель, когда нога иной разъ по кольно погружается въ снъжную воду, колодки совстви не достигаютъ своего назначенія. Въ эту пору года только приходится дивиться приспособляемости ребячьихъ организмовъ, которая позволяеть имъ безнавазанно цёлый день ходить съ моврыми ногами. При этомъ надо еще заметить, что и онучи ихъ, изъ обывновеннаго домотканнаго бълаго сукна, служатъ отличными проводниками сырости. Въ сапогахъ у насъ въ школъ найдется человъвъ пять, не болье.

Сначала въ шволѣ тихо. Ребята жмутся въ печвѣ, грѣются. Иные приходятъ степенно, неизмѣнно здороваясь со сторожемъ или просто со стѣнами, когда никого нѣтъ, не тороиясь раздѣваются и садятся по своимъ мѣстамъ; другіе врываются шумно, внося сразу безпорядовъ и суету. Черезъ
затворенную дверь комнаты я узнаю многихъ учениковъ не
только своихъ группъ, но и младшей. И тутъ есть такіе, въ
приходѣ и неприходѣ которыхъ бываешь заинтересованъ, хотя
по настоящему всѣ бы должны быть для насъ одинаковы. Но

ужъ таково свойство человъческой натуры. Стартіе ученики не смътиваются съ учениками другихъ группъ и примываютъ къ нимъ только любители побаловать. Они до начала урововъ разбиваются парами и тройками и дълаютъ что-нибудь васающееся урововъ: повъряютъ задачки, прослушиваютъ другъ друга по закону, а то такъ окружаютъ Тихона, который, ко всему, гораздъ еще на всякія замысловатыя штучки. Къ старшимъ постоянно лъзутъ средніе и младшіе, глазъя на ихъ какіе-нибудь рисунки или доморощенныя задачки. У всъхъ ребятъ, въ особенности старшаго отдъленія, я давно подмътиль страсть къ рисованію, и очень сожалью, что по неимънію времени не могу поощрить ее, удъляя на рисованіе часть учебнаго времени. Выражается это у нихъ въ копированіи картинокъ въ книгъ для чтенія и въ самостоятельныхъ попыткахъ изобразить какой-либо предметъ.

Классъ начинаетъ мало-по-малу наполняться шумомъ и гуломъ голосовъ, шмыганьемъ и топотомъ ногъ. Въ прихожей около
печки настоящая давка. Одни разсказываютъ о своихъ вчерашнихъ похожденіяхъ, другіе спорять—у кого лучше книга
и кто лучше читаетъ, третьи твердятъ разученное наизусть
стихотвореніе, хвастаясь, кто лучше выучилъ. Вотъ двое учениковъ младшаго отдѣленія, родственники, которые пріѣзжаютъ въ школу верхомъ на лошади и потомъ пускаютъ ее
одну домой. Старшій, бѣловолосый, съ вѣчно полураскрытымъ
ртомъ, серьезенъ и дѣловитъ не по лѣтамъ. Онъ разсказываетъ о путешествіи изъ дома въ школу многочисленнымъ
собравшимся вокругъ него ученикамъ дѣловито, спокойно, тѣ
хохочутъ и переспрашиваютъ его. Ихъ особенно занимаетъ
обстоятельство, какъ это лошадь одна возвращается домой и
какъ это они вдвоемъ усаживаются на нее.

Время приближается къ девяти—началу занятій. Подъвзжають и подходять ученики изъ привилегированныхъ. Впрочемъ, у насъ ихъ немного: одинъ ученикъ и двѣ ученицы, изъ которыхъ одна учится въ старшей группѣ и чаще пріѣзжаеть въ школу; другая учится въ младшей и ее обыкновенно сопровождаетъ работникъ или кто-нибудь изъ домашнихъ. Это — дочери здѣшнихъ коммерсантовъ. Держатся онѣ, большею частью, особнякомъ, такъ какъ товарокъ имъ еще нѣтъ: въ нашей школѣ, кромѣ нихъ, вовсе нѣтъ дѣвочекъ. Поступила, было, въ началѣ учебнаго года одна, да и та съ физическимъ недостаткомъ: хромая, ходившая при помощи костыля; она походила дня два и потомъ выбыла совсѣмъ. Мать, приводившая ее, сначала завѣряла, что они будутъ ее привозить въ школу, такъ какъ ей было неудобно по дальности разстоянія.

- Въдь, ей у насъ все одно въ чернички идти, и къ ученію она у насъ дюже охотится,—говорила она.
  - Почему же въ чернички-то ей идти?
- Да потому, что убогенькая она, къ нашей крестьянской работв не пригодна...

### III.

Является моя сотрудница. Пора начинать занятія. Ребята собираются на молитву не сразу. Нѣвоторыхъ не оторвешь отъ кадки съ водой. Они словно боятся, что послъ напиться не усибють, словно раньше нельзя было этого сделать. Молитвы у насъ читаются наизусть, по заведенному разъ порядку, всь утреннія, какъ онь следують другь за другомъ въ молитвенникъ. Читаетъ обывновенно очередной по списку, онъ же и дежурный. Младшіе назначаются для чтенія уже тогда, когда научаются читать и выучивають по книгв молитвы наизусть. Не смотря на это ежедневное чтеніе молитвъ, на ежедневную поправку чтеповъ, не всъ учениви правильно читаютъ: либо пропустятъ что, либо переиначатъ слова. Тщетно наказываемы имъ и заучивать какъ следуетъ, и читать передъ сномъ и утромъ, --- все полнаго знанія не достигается. Напримъръ, я до сихъ поръ не добьюсь, чтобы они произносили въ символъ-"судите живымъ и мертвымъ", а не "живыхъ и мертвыхъ". Объясняю я это слишкомъ мудренымъ для крестьянскихъ дътишекъ языкомъ церковно-славянскимъ и неудобопонятностью смысла. Это замътно и изъ того, что стихотворенія они, напр., заучивають буквально, безъ исваженія словъ.

По стёснившейся въ младшемъ классё, гдё читается молитва, толить учениковъ, по рёдинамъ въ ней, я замѣчаю, что нынёшній холодъ, по обыкновенію, лишилъ насъ нѣсколько учениковъ. Молитва кончена. Ребята разсаживаются по мѣстамъ, нѣкоторые неисправимые опять-таки протискиваются къ кадкѣ съ водой или же подъ шумокъ выбѣгаютъ на дворъ.

Перекличка открываетъ, кого не достаетъ сегодня.

- Отчего Василій Ооминъ не пришелъ?
- Студено, говоритъ, дюже... Ему далеко...
- Ну, а Петра Тинякова почему нътъ? Въдь ему близко...

- У него лапти разбились, не въ чемъ идти...

Досаднъе всего бываетъ, когда не приходятъ хорошіе ученики: надо начинать новое, а ихъ нътъ; приходится либо откладывать новое и пробавляться старымь, или илти дальше, что тоже неудобно. Два названные ученика средняго отдъленія принадлежать къ числу способныхъ, - первый, вдобавокъ, беретъ еще своей смирнотой и скромностью, второму вредить его шаловливость. А воть еще целая парта въ среднемъ отделении пустуетъ. Тутъ ужъ заране знаю, въ чемъ дъло. На этой партъ сидятъ, какъ я ихъ называю, "отпътые". Это временно пересаженные въ среднее отдъленіе изъ младшаго, да такъ въ немъ и оставшіеся. Дъло въ томъ, что въ началъ учебнаго года младшее отдъление было переполнено, а "отпътыхъ", какъ слабъйшихъ по знаніямъ, ръшено было еще на годъ оставить въ младшемъ. Читали они еще сносно. Главная же слабость ихъ была ариометика. Поэтому, вогда въ младшей группъ проходились звуки, не было смысла оставлять ихъ тамъ: они бы тамъ только шалили, а потомъ какъ-то само собой вышло, что они остались въ средней группъ. Насчетъ шалостей это были мастера первой руки. Пробоваль я разсаживать ихъ между хорошими учениками и посредственными, но это не помогало: балуясь сами, они втягивали въ баловство и тъхъ. Кромъ того, въ сидънью вмъстъ съ ними и эти другіе ученики относились несочувственно и старались всячески выжить ихъ отъ себя.

Первый урокъ у меня ариометика, чередующаяся между старшимъ и среднимъ отделеніями: день начинаю этотъ урокъ въ одномъ, другой въ другомъ. Ариеметика берется для перваго урока какъ наиболъе серьезный предметь, дающійся вообще ребятамъ труднье, въ особенности ръшенія задачь. А туть на свъжія-то головы думаешь достигнуть лучшихъ результатовъ. Начинаю съ старшихъ. Эти, за исключеніемъ одного, всь на лицо. Въ среднемъ нътъ десяти; итого отсутствуеть на сегодня 11. Я прочитываю изъ задачника очередную задачку, вызываю ученика, который и записываеть ее на классной доски; другіе записывають въ грифельныя доски. Задача повторяется однимъ-двумя учениками съ такимъ разсчетомъ, чтобы ни одного не пропускать при повтореніи. Такимъ образомъ, задачка задана. Остается ръшить ее. Тихонъ ръшаетъ первый. Я обхожу учениковъ и смотрю, какъ кто ръшаетъ; при уклоненияхъ стараюсь подвести ученика къ ръшенію посредствомъ наводящихъ вопросовъ. Тутъ представляется ученикамъ большой соблазнъ по части списыванья задачки у сосъдей, отличающихся способностью болье или менье быстро усваивать суть задачь. Вопросъ: какъ избъгнуть этихъ нежелательныхъ уклоненій? Стараюсь достигать этого разсаживаніемъ учениковъ, благо позволяеть мъсто, отдълениемъ хорошо ръшающихъ отъ слабыхъ, а главное -- силою убъждения во вредъ этого. Не всъ ученики относятся къ этимъ мбрамъ какъ должно; нъвоторые и обходять ихъ, и ухитряются списывать задачки у товарищей. Такіе ученики очень скоро попадаются. Спросишь, какъ решаль; онъ, конечно, после несколькихъ безсвязныхъ словъ, умолкаетъ. Вотъ, напримъръ, одинъ изъ такихъ списывателей — Яковъ Сидоровъ, или по уличному Вобровъ. Маленькій, біленькій, круглолицый, съ быстро бъгающими глазами, онъ не отличается способностями, особенно къ ариометикъ, но онъ и не безнадежный тупица. Въ среднемъ отдъленіи онъ отличался баловствомъ и лънью; съ переводомъ въ старшее нъсколько посмирнълъ и остепенился, если и балуеть, то больше втихомолку. Иногда прямо-таки поражаешься, какъ это онъ ухитряется списывать задачку и у кого. Сейчасъ смотришь — у него совсъмъ получается не то, или вовсе ничего нътъ на доскъ, и онъ думаетъ надъ решеніемъ. Только отверненься немного и потомъ подойдешь къ нему-у него ужъ не то, и онъ съ самой серьезной рожицей, деловито, выписываеть задачку въ строчки. Смотришь у соседей тъ еще рышають, начинаешь спрашивать объясненія — непремінно собьется на ніть. Послі діло-то объяснилось очень просто. Старшимъ я задаю на домъ задачки, следующія по порядку въ задачнике. Решенныя задачи они приносять на просмотръ мнъ, причемъ выписывають ихъ на бумажкахъ по строчкамъ. Ръшаютъ неравно: иные больше, иные меньше. Некоторые по приходе оставляють свои книги и всё работы въ столе, а сами уходять играть до начала занятій. Вотъ Яковъ-то здёсь и пользуется случаемъ и пресповойно списываетъ ръшенныя задачки, задаваемыя и очередныя.

Вотъ еще ученица изъ привилегированныхъ— Ольга Курвина. Она замъчательно благонравна и не смъла до робости, такъ что когда отвъчаетъ что-нибудь мнъ или о. Александру постоянно опускаетъ глаза долу и сначала порозовъетъ, потомъ поблъднъетъ. Я слышалъ, что запугалъ ее отецъ излишнею строгостью. Этимъ онъ думаетъ успъшнъе привить ей просвъщеніе, а вмъсто этого, какъ водится, привиль ей чрезмърную робость, доходящую до запуганности. Ольга у меня въ классв единственное ситцевое пятнышко на фонв холстинныхъ рубахъ, сермяжины и лаптей, щеголяющая нъвоторою изысканностью костюма. Всегда она является въ классъ скромненько, но чисто одътою и причесанной, что дълаетъ, конечно, честь ей и ея родителямъ. Вообще же наши школяры, за исключеніемъ Тихона Колесникова, всегда отличающагося бълизной своей рубашки, не отличаются опрятностью одънія, за это было уже мнъ замъчаніе отъ начальства съ включениемъ его въ ревизіонную книгу. Нѣкоторые ученики носять рубахи и штаны прямо-таки по мъсяцамъ. Конечно, ведешь съ ними изъ-за нерящества систематическую борьбу и все-таки результатовъ настоящихъ не достигаешь. На иныхъ, дъйствительно, бываетъ не хорошо смотръть: передъ тобой сидитъ какой-то комокъ грязи. Видя постоянно такихъ учениковъ передъ глазами, какъ-то ужъ присматриваешься къ нимъ, привыкаешь, но на свъжаго человъка, я понимаю, они должны производить удручающее впечатленіе.

- Когда же ты перемѣнишь рубаху?—обращаешься въ одному изъ такихъ неисправимыхъ чумичекъ.
- Да у меня только одна рубаха и есть, говорить тоть въ свое оправдание.
- У него матери нътъ, поясняютъ другіе ребята, его сосъди. Тотъ куксится и подноситъ грязнъйшій рукавъ къглазамъ.

Предъ такимъ аргументомъ приходится пасовать. Такихъ сиротъ найдется у меня человъка четыре. За то досадно бываетъ, когда знаешь, что имущественное положеніе родителей сносно, иногда даже и хорошо, родители живы, и онъ все-таки щеголяетъ въ грязнъйшемъ бъльъ. Тутъ опять являются мнъ на помощь сами же ребята, изобличая такого замарашку.

— У нихъ пять скирдовъ хліба стоить, да лошадей одніхъ десять инда,—наперерывъ объявляють они.

Съ такими обыкновенно не церемонишься, строго настрого наказывая имъ перемънить на другой день бълье. Моя сотрудница, ранъе меня поступившая въ эту пъслу, разсказывала, что нъкоторые родители поступавшихъ учениковъ отнеслись крайне непріязненно къ этимъ требованіямъ чистоты и побрали своихъ дътей изъ школы, подбивая п другихъ въ тому же. Тоже недовольство проскальзываетъ и сейчасъ. Вотъ и лавируй тутъ между Сциллой и Харибдой, между требованіями начальства и взглядами населенія.

Извиненіемъ ребячьей неряшливости служать отчасти самыя условія ихъ жизни и обстановки, отъ земляныхъ половъ ихъ жилищъ, на которыхъ они въ большинствъ спять въ той же одеждь, до неудобства, сопряженнаго съ частымъ мытьемъ бълья зимою, тьмъ болье, что въ сель ньтъ даже ръчки для полосканья и водой для этого приходится пользоваться изъ колодцевъ. О баняхъ у насъ и въ поминъ ньтъ; моются первобытнымъ образомъ, на морозъ и ръдко.

Ольга Куркина по ариометикъ довольно слаба. Она иногда, какъ замътно, прибъгаетъ къ позаимствованию готоваго у сосъдей, тъмъ болъе, что за нею какъ разъ вся парта настоящихъ математиковъ съ Тихономъ во главъ. Однако, она добросовъстнъе въ этомъ случаъ Якова и прибъгаетъ къ позаимствованиямъ только тогда, когда ужъ не можетъ совсъмъ ръшить. Она и трудолюбива, хотя иногда, бываетъ, и полънивается-таки, что отражается на приготовлении уроковъ. Хотя она у насъ одна только ученица, но имъетъ замътное вліяніе на облагороженіе ребячьихъ нравовъ, особенно въ старшей группъ. Они держатъ себя солиднъе при ней, одъваются опрятнъе и особыхъ шалостей себъ не позволяютъ.

Задача подходить къ концу. Вдругъ, среди сравнительной тишины класса, раздается хлопанье сънныхъ дверей и стукъ промерзшихъ колодокъ, наша классная дверь съ шумомъ распахивается и въ нее вваливается ватага "отпътыхъ" съ рыжимъ Батищевымъ во главъ. Лица у нихъ, не смотря на холодъ, разгоряченныя, волосы слегка прихвачены потомъ ко лбу. Они нъсколько смущены. Степанъ Батищевъ, рыжий, по обыкновенію, какъ угорь, или, лучше, теленокъ, кружитъ головой, словно стараясь спрятаться на глазахъ всъхъ. Повторяется неизмънная сцена.

- Отчего такъ поздно пришелъ и они тоже?
- Да намъ *далеко*, тараща изподлобья глаза, говоритъ за всёхъ Батищевъ.
- Нѣтъ, нѣтъ, предупреждаютъ ребята, они это нарочно: играли въ шары все время, они всегда такъ-то!..

Опоздавшіе оставляются мною безъ мѣста, т.-е. остаются стоять до вонца урока. Теперь ужъ я окончательно убѣждаюсь, что они дорогой преспокойно занимаются игрой, на ходу, такъ сказать, и это продѣлывается ими уже не разъ.

Этотъ Батищевъ феноменъ въ своемъ роде, но только феноменъ особенный, такъ сказать, отрицательнаго свойства. Во всемъ влассъ нътъ баловные и тупъе его. Какъ ни взглянешь на него, постоянно на лицъ его смъхъ, вривитъ губы безсмысленная улыбка; скосить онъ при этомъ глаза и растянетъ ротъ до ушей, да еще фыркаетъ вдобавовъ. И самъ смъется, и своихъ сосъдей, такихъ же "отпътыхъ", смъшитъ. Я съ нимъ не мало уже бился, пова онъ хоть нъсколько отполировался, т.-е. сталъ вести себя получше. Правда, и физіономія его вызывала невольно улыбку: рыжій, почти красный, съ блёдно-голубыми глазами и веснушчатымъ краснымъ лицомъ, онъ вдобавокъ былъ еще косноязиченъ. Оказалосъ послъ, что онъ ходить въ школу уже третью зиму. Мой предшественникъ, выведенный изъ теривнія его шалостями и тупостью, исключиль, было, его изъ училища; то же совътовалъ мнъ сдълать и о. Александръ, но мнъ жаль было поступить съ нимъ такъ, тъмъ болъе, что мъста свободныя были; все, думалось, выйдеть изъ него какойнибудь толкъ. Не говоря о счисленіи, которое положительно ему не давалось, онъ и читать досель не могь иначе, кавъ страшно искажая слова и повсюду приставляя въ нимъ союзь и. Онъ быль изъ зажиточнаго семейства, и воть за неряшество часто приходилось его пробирать, потому что онъ по мъсяцамъ не мъняль бълья.

По ръшени задачи, ръшившій ее на классной доскъ объясняль решеніе, другіе сверялись въ своихъ доскахъ съ решеніемъ и слушали объясненіе. Я задаль другую задачу, вызваль другого ученика къ доскъ. Тихонъ опять не заставиль себя ждать и ръшиль ее первымъ. Такимъ образомъ ръшили мы за уровъ три задачи, а уровъ положенъ у насъ часовой. Этого, конечно, недостаточно, но бываетъ, что попадется трудная задача-и двъ, даже одну ръшишь; вообще это уже хорошо, когда удастся за урокъ ръшить задачь иять. Урокъ кончается. Ребята расправляютъ уставшіе члены и дружно выходять изъ-за парть. Дверь съ трескомъ растворяется Батищевымъ, устремившимся къ ней однимъ изъ первыхъ. Классы оглашаются шарканьемъ ногъ, возгласами. Младшіе тоже повскавали съ своихъ мість и смінались съ моими. Атмосфера въ младшемъ влассъ, не смотря на открытую форточку, какая-то пыльнопромозглая, не знаю, какъ у меня, гдв, впрочемъ, пыли не занимать стать. Пыль эта, мельчайшая и несноснъйшая, носится въ воздухъ повсюду; она образуется отъ ребячьихъ одеждъ и обуви и поднимается ими съ пола ногами.

Моя сотрудница говорить, что Димитрій сегодня переусердствоваль, загоняя побольше тепла въ классы, и подпустиль немного угарцу. Пострадали отъ него сидящіе около печки и отдушниковъ. Вьюшки, поэтому, у трубъ открываются. Димитрій недоволень: говорить, что простынеть объдъ. Я тоже съ нѣкоторымъ сокрушеніемъ объ этомъ помышляю, но что дѣлать: общіе интересы важнѣе частныхъ, и я приношу себя въ жертву. Надо сказать, что русской печки у насъ въ школѣ нѣть, и объ такъ-называемыя здѣсь "грубы".

Мы съ сотрудницей пробираемся во мит въ комнату. Здъсь довольно прохладно. Окна отходять еще плохо. Мы садимся по бокамъ стола и начинаемъ говорить. Говоримъ о злобахъ дня: сколько у кого не пришло учениковъ (у нея, оказывается, двънадцати не явилось сегодня), о холодъ и разныхъ училищныхъ нуждахъ: того-то не хватаетъ, то-то слъдуетъ завести. Ребята шумно воюютъ. Въ классахъ дымъ коромысломъ. То я, то собесъдница выходимъ для усмиренія расходившихся. Ребята безпрестанно отворнютъ дверь и глазъютъ на внутренность моей комнаты. Вотъ одинъ явился съ жалобой.

**— Что ты?** 

Молчить и всхлипываеть, /не отнимая рукъ, ладонями кверху, отъ глазъ.

Снова вопросъ и снова всхлипыванія.

- У меня Ни-ко-ла-ай Хальевъ хльбъ по-в-влъ...
- Нечего делать, надо идти делать разследованія.
- Ты повль у него хлвбъ?
- Нътъ, не влъ... Я свой влъ... Спросите вонъ у Клязьмина.

И обвиняемый съ видомъ полнъйшей невинности таращить глаза на насъ.

- Онъ, онъ, мы видёли, кричать окружающіе насъ ребята.
- Нътъ, нътъ, кричатъ другіе, но робко и неръшительно.

Въ этихъ случаяхъ всегда раздъляются на партіи, и у нашалившаго всегда находятся сторонники, его товарищи.

Хлъбъ изслъдуется у заподозръннаго; оказывается, дъйствительно, хлъба у него много, какъ будто и не трогалъ вовсе.

- Сколько было хлѣба у Рыбникова? Ребята услужливо новазываютъ.
- Вотъ эдакій шматокъ быль, говорять они, показывая на хлъбъ руками, сколько его было.

Взываемъ къ доброй волѣ похитителя, чтобы возвратилъ похищенное, а такъ какъ онъ противится, то у него приходится отчуждать долю потерпѣвшаго, уже съѣденную. Потерпѣвшій успокоительно всхлипываетъ, а провинившійся надувается какъ клещъ.

Съ этимъ разбирательствомъ перемвна несколько затянулась. Зовемъ на мъста. Такъ какъ приходится сзывать голосомъ, потому что колокольчика у насъ не имбется, то собираются не сразу. Но вотъ пришелъ последній запоздалый. Двери затворяются, все замолкаетъ. Начинаются занятія. Теперь у меня ариометика съ средними, у которыхъ первый урокъ былъ самостоятельныя письменныя упражненія по русскому. Старшіе разучивають наизусть стихотвореніе. Начинаемъ съ письменныхъ упражненій съ показаніемъ новаго случая умноженія и деленія. На этотъ разъ ребята оказываются въ ударѣ и усвоиваютъ новое довольно быстро. Убѣдившись, что они усвоили это, даю задачу. Порядокъ ръшенія тотъ же, что у старшихъ. Одну ръшили, даю другую. То же самое. На слабыхъ, которыхъ въ среднихъ-таки наберется, я махнуль уже рукой. Сначала хотыль ихъ подровнять и занимался съ ними даже отдёльно по воскресеньямъ, но они оказались неисправимы; такъ и ихъ и бросиль на произволъ судьбы. Теперь они пробавляются больше списываньемъ и такъ изощрились въ этомъ, что иногда вводять въ заблужденіе: думаешь, ръшають самостоятельно. Сидить, напримъръ, такой субъектъ отъ хорошаго ученика на почтительномъ разстояніи, заглянуть къ нему въ доску ему нельзя, а между тъмъ задачка, смотришь, у него ръшена върно. Ужъ вакъ они ухитряются — не понимаю. Вотъ еще одинъ изъ такихъ учениковъ, Гаврила Батищевъ. Онъ уже второй годъ въ среднихъ, старичекъ. Ему тринадцать уже лътъ, четырнадцатый, а между тёмъ, ростомъ онъ съ восьмилётняго, буквы ш до сихъ поръ не выговариваетъ. Типиченъ онъ чрезвычайно: голова большая и косматая, носъ смешно вздернуть и роть полуотерыть; говорить какимъ-то гортаннымъ неровнымъ голосомъ. Онъ самый неисправимый изъ замарашекъ въ училищъ; въчно рубаха его и одежда до онучъ включительно бываетъ чернъе грязи и вдобавокъ рубаха на

рукавъ или еще гдъ разорвана, виситъ клочками. И съ его такою неряшливостью поневоль приходится мириться, потому что матери у него нътъ, а отецъ на линію ушелъ и онъ самъ проживаетъ у диди; значитъ, полусирота, что называется. Вотъ по поводу его знаній я и недоуміваю. Иногда посмотришь у него задачу-върно.

- Ты списаль?
- Нътъ, самъ ръсилъ, не списывалъ.

И даже обиженный видъ сдълаетъ.

Вызываю его къ доскъ, даю задачку. Ръшаеть. Видно, что человъвъ соображаетъ, шенотомъ вычисляетъ и закатываеть даже глаза подъ лобъ. Рашилъ — и сталъ этакимъ фертомъ.

- Ну, какъ же ты ръшилъ, говори.

Объясняетъ, хотя и спутанно, съ поправками.

— Hy, а раздёли мнв 288 на 8—3P

Начинаетъ соображать, февелить губами и поднимаетъ глаза кверху.

— Сто,—выпаливаеть онт, наконець. Ребята фыркають. Гаврила, думая поправиться, говорить число за числомъ, и все невпопадъ.

-- Тысся, -- наконецъ, окончательно выговариваетъ онъ и такъ и останавливается на этомъ.

Между тымь, на доскы сейчась раздылиль вырно сходныя съ заданнымъ числа. Его наводишь на решеніе, заставляеть дёлимое расчленять на части и потомъ дёлить по частямъ--- ничего не помогаетъ.

- Садись уже, - говорю ему, и спрашиваю о томъ же у другого слабаго ученика. Тотъ отвъчаетъ върно, да ужъ и нельзя не отвътить, потому что ребята по своей скверной привычев уже успели выскочить съ ответомъ. Это подсказыванье тоже не малое зло, съ которымъ приходится вести безпрестанную борьбу и все-таки искоренить его вполнъ не удается. Действую въ этомъ случав убъждениемъ во вредв подсказываемаго для нихъ же, разными взысканіями и думаю, что систематическимъ, твердымъ преследованиемъ зла достигну цёли.

Вторая перемена. Ребята въ безпорядке теснятся въ проходъ.

- Батюшка пришель, -- объявляеть кто-то изъ старшихъ. торопливо вбёгая въ классъ.
- Батюска присолъ, подтверждаетъ и Гаврила, уже успъвшій побывать на дворь и съ шапкою въ рукахъ.

Въсть эта проносится между старшими и средними. Старшіе вынимають св. исторію изъ сумокъ и, положивъ передъ собой и позаткнувъ уши, начинають подчитывать заданный урокъ по закону.

- О. Александръ стоитъ въ моей комнатъ и бесъдуетъ съ учительницей. Опять тъ же разговоры: о холодахъ, ученикахъ, дешевизнъ хлъба до политики—армянскаго вопроса и японско-китайской войны включительно.
- А на селѣ опять, слышно, горячка бродитъ: у Өоминыхъ малый заболѣлъ, не пришелъ нынче, говоритъ учительница.
- Да когда она у насъ, спросите, переводиласъ, горячкато эта самая! только лътомъ и весной и отпустило-то маленько... Вотъ нынче ночью только вздремнулъ было—стучатъ...
- Кто тамъ, говорю, узнайте... Отъ Прониныхъ, говорятъ, прівхали... Вотъ-те разъ, думаю, кто у нихъ боленъ-то? спрашиваю. Да Семенъ, говорятъ, самъ. Я себъ опять: вотъ такъ штука! Намедни еще, да когда, бишь? Во вторникъ видълъ его. Дълать нечего, встаю, ъду... Холодъ былъ на дворъ... Прівзжаемъ ребятишки кричатъ, жена его съ ногъ сбилась, а онъ безъ памяти и языка лежитъ... Отчего раньше, говорю, не послали? Досадно, знаете... А жена мнъ: Въ одночасье это съ нимъ... Напутствовалъ я его съ трудомъ, а теперъ, слышу, померъ ужъ, хоронить завтра... А мужикъ-то, мужикъ-то какой былъ!.. Вы его видъли? Дубъ мужикъ, одно слово, да умница, смирный, въжливый...

Мы пожальни покойника, потужили о его семью — ребята маль-мала меньше — и умольли. Жутко сдылалось вдругь, полныйшею безпомощностью повыяло изъ глубины этихъ занесенныхъ сныгомъ уличекъ и переулковъ сельскихъ, что видныются изо всыхъ оконъ школы.

"Вотъ оно человъческое существованіе - то въ деревнъ", думалось въ это время: "такъ - то и съ тобой можетъ случиться: занеможешь въ "одночасье", а помочь некому".

А на дворъ бушуетъ непогода. Вътеръ жалобно завываетъ въ трубъ...

#### IV.

Конецъ и второй перемънъ. Третій урокъ. О. Александръ занимается со старшими, у меня съ среднимъ идетъ урокъ объяснительнаго чтенія. Мы другъ другу не мъшаемъ, хотя нъкоторые изъ ребять той и другой группы отвлекаются отъ своего предмета чужимъ: изъ старшихъ прислушиваются въ чтенію, уроку среднихъ, средніе разв'єпиваютъ упи въ сторону старшихъ. Очередная статейка читается по частямъ каждымъ ученикомъ по порядку, чтеніе каждаго поправляется мною и объясняется значение словъ, а разъ этого недостаточно - надо еще пополнить объяснение какимъ-нибудь разсвазомъ, васающемся объясняемаго слова или понятія. Самъ разсказываешь, а между тъмъ, смотришь на часы: а то. бываетъ, увлечешься-и не кончишь статейки, не переслушаешь чтенія всіхъ. Поневолів приходится втискивать уровъ въ рамки. Затёмъ, прочитанное разказывается ученивами. Нъкоторые читають почти безъ поправки, твердо, отчетливо, духъ радуется, ихъ слушая; и ударенія, и интонаціи, -- словомъ, по всъмъ правиламъ искусства. Вотъ одинъ изъ такихъ учениковъ, Борисъ Прасоловъ, замъчательно симпатичный мальчуганъ, серьезный не по лътамъ какъ-то: ему всего тринадцать лътъ. Онъ по всъмъ предметамъ идетъ у меня молодцомъ, только немножно вредитъ ему правописаніе, которое у него хуже другихъ. Онъ, кажется, не отличается хорошимъ здоровьемъ: блъденъ, грудь впалая и узкія плечи. Подкупаеть онъ своею наружностью; въ сфрыхъ глазахъ его видна мысль. Разсказываеть онъ немножко медлительно, но плавно и отчетливо, причемъ глаза смотрятъ какъ-то сквозь тебя. Онъ не говорить по книжному; иногда ввернеть и чисто мъстное выражение вродъ: "пыль", "дюже" и др., но оно у него выходить къ делу, а не такъ, какъ у другихъ, зря...

Вдругъ отворяется съ трескомъ дверь—она всегда у насъ такъ-то—изъ-за нея просовывается бабья голова, закутанная до самыхъ глазъ въ платокъ.

— Что тебъ, тетка?

Она выступаетъ совсъмъ изъ дверей.

— Гдъ тутъ мой-то? не вижу, дюже ихъ у васъ много, говоритъ она, приглядываясь въ ребятамъ.

Ребята таращутъ глаза на бабу и улыбаются. Эта сцена, хотя онъ часто у насъ наблюдаются, всегда занимаетъ ихъ.

- Да кто онъ твой-то?
- Да Ванька...
- Какой Ванька? Ихъ въдь у насъ много...
- Да Исаковъ Ванька...

Дъло выясняется.

Самъ виновникъ несвоевременнаго визита конфузливо улы-

бается, опустивъ глаза въ землю, а между тъмъ молчитъ, когда идутъ разспросы.

- Тебъ его зачъмъ надо-то?
- Да вотъ лепешекъ ему принесла, даве-то онъ не дождался, все боялся—опоздаетъ.

И баба передаетъ свертокъ съ лепешками по назначенію, а сынишка ея еще болъе конфузится во время этой процедуры и поспъшно прячетъ узелокъ въ сумку.

Заботливая мать уходить. Занятія, прерванныя этой сценой, продолжаются. У о. Александра обычная исторія: Яковъ Сидоровъ не знаетъ урока. Сказаль нісколько словъ сначала—и замолкъ безнадежно, не смотря на вспомогательные вопросы. О. Александръ сокрушенно смотритъ на него, тотъ уставился въ полъ. Зловъщее молчаніе.

— Ну, садись ступай, — со вздохомъ говоритъ о. Александръ и вкатываетъ въ журналѣ Якову единицу, вызывая отвѣчать урокъ другого.

Стрелка на школьныхъ часахъ быстро подвигается къ часу. Последняя статейка прочитана всеми и потомъ вся цельномъ еще мною. Урокъ конченъ. Въ ногахъ и во всемъ теле начинаетъ чувствоваться утомленіе; тянетъ присесть. Опять классъ наполняется шумомъ и гуломъ, опять дверь поминутно хлопаетъ, отворяясь и затворяясь. Резкій сквознякъ прохватываетъ до костей, когда проходишь прихожей въ свою комнату: дверь отворена и форточка напротивъ нея также; весьма неудобная вентиляція.

- О. Александръ недоволенъ: не особенно хорошо, по его словамъ, отвъчали урокъ. Онъ также утомился, съ средними не думаетъ заниматься. Выкуривъ папиросу, онъ прощается съ нами и уходитъ изъ училища. А у насъ еще два урока. Говорить ужъ не хочется: голосъ усталъ, горло.
- По мѣстамъ, по мѣстамъ! зовемъ ребятъ Они собираются. Среднимъ я даю самостоятельную работу: численныя упражненія, и съ старшими начинаю урокъ объяснительнаго чтенія. Начинаю съ Тихона. Читаетъ онъ, какъ я уже сказалъ, замѣчательно даже для своего исключительнаго положенія, просто заслушаешься; передаетъ прочитанное почти буквально. Книга ему, конечно, знакомая, но не настолько, чтобы онъ могъ такъ ее знать, чтобы передавать содержаніе прочитанныхъ статей точь-въ-точь не по словамъ, а по смыслу, отступая отъ этого лишь тогда, когда попадется слишкомъ мудреное или витіеватое предложеніе. Слѣдующій читаетъ

Андрей Плутохинъ, мальчуганъ тоже славный, только немного упрямый и застенчивый. Рожица у него такая привлекательная и вмёстё съ тёмъ плутоватая; взглядъ веселый и ясный. Густые темные волосы падають ему на лобь, какъ онъ ихъ ни приглаживаеть, и онь такъ смешно ими встряхиваеть, когда они налъзають ему на глаза. Читаеть онъ порядочно, но какъ-то скрадываетъ окончанія словъ, съ особенною мягкостью произнося. У него есть двоюродный брать, Кузьма, съ которымъ они вмёстё живутъ. Онъ тоже учился въ нашей школь и лишь недавно выбыль изъ старшаго отделенія, вуда онъ поступиль вмёстё съ Андреемъ. Онъ однихъ лёть съ Андреемъ, но второй кажется старше его. По внъшности онъ тоже выдъляется изъ общаго уровня. Въ средней группъ онъ учился лучше, чъмъ когда поступиль въ старшую. Здъсь онъ сталъ манкировать, небрежничать и, наконецъ, въ одинъ день не явился въ училище. Спрашиваю — оказывается, не хочеть идти, зальнился. Я нъсколько разъ посылаль за нимъ и все безуспъшно.

— Убъть въ огородъ, говорятъ, и затаился...

Наконецъ, онъ прислалъ и книги, и такимъ образомъ, ликвидировалъ свои дѣла со школой. Мнѣ было его жаль, какъ способнаго ученика. Тѣмъ болѣе это было досадно, что я передъ началомъ учебиаго года бралъ его въ числѣ трехъ учениковъ на сельско-образовательную выставку, съ отдѣломъ и по народному образованію, въ нашемъ губернскомъ городѣ В\*. ѣздилъ тогда и Тихонъ.

Кавъ уровъ объяснительнаго чтенія, тавъ сейчасъ ділается ощутительнымъ пробъль въ нашей школв по части учебныхъ пособій: у насъ очень ограниченное количество наглядныхъ пособій; только и есть, что глобусь, магнить и картины по св. исторіи, этнографіи и географическія карты, да и то не всъ. Читаешь, напримъръ, статью въ средней группъ по Баранову, ч. II—о "Строеніи человъческаго тъла", а наглядно показать этого не на чемъ, кромъ маленькихъ рисунковь въ имъющихся въ нашей библіотечь внижбахъ. Точно также и въ старшей группъ. Читаемъ статью по III внигь Баранова же-"Горная страна", а у ребять очень смутное понятіе о горахъ вообще и о горныхъ породахъ, хотя на словахъ стараешься дать имъ понятіе объ этомъ. Я не говорю уже о такихъ недосягаемыхъ предметахъ, какъ электричество, явленіе грозы; это уже прямо объясняещь на въру. Кстати о горахъ. Одинъ у меня ученикъ старшей группы

побываль съ отцомъ на линіи и видёль издали Кавказскія горы, о чемъ и заявиль при моемъ объясненіи. Я попросиль его объяснить, какія онъ ему показались, передать свое впечатлёніе. Онъ оживился и разсказаль:

— Вёлыя онъ тавія, глядьть инна больно... Похоже какъ на шапку какую... А бёлыя, говорять, онъ оттого, что снъть на нихъ лежить... Еще говорять, версть триста до нихъ будеть, а видать—совсъмъ близко...

Этого ученива, Провофія Өомина, я тоже отличаю отъ рядовыхъ учениковъ. Онъ уже порядочный по возрасту: ему идеть 15-й годъ. Скроменъ и старателенъ, любитъ читать и передаетъ прочитанное умъло, не упуская изъ виду главной мысли. У него интеллигентное лицо: нъсколько мечтательные стрые глаза, тонкій продолговатый нось и светлые, слегка вьющіеся волосы. Въ прошломъ году, чуть не въ срединъ учебнаго года, отецъ взялъ его изъ средней группы, почему, посаженный мною въ началъ нынъшняго года въ старшую, онъ не совствит перевариваетъ матеріалъ по ариометикъ и русскому безъ достаточнаго усвоенія проходимаго въ средней. Отецъ взялъ его потому, что былъ онъ нуженъ дома: ходили на линію на заработки. Живеть онъ на дальнемъ концъ села, версты за 2 отъ школы, такъ что концы ему приходится дёлать порядочные. Ничего, вогда погода хорошая, но когда сильные холода, какъ теперь, или ростепель, вьюга, тогда плохо. Придется въ весеннюю распутицу оставлять такихъ при училищъ, хотя у насъ общежитія не полагается, и это нъсколько стъсняеть, конечно.

У среднихъ не совсъмъ спокойно: хихиванье и возня. Слышится это съ задней парты, гдъ сидятъ "отпътые". Надобло имъ списывать задачки у другихъ; всъ шеи, поди, повывернули, вытягивая ихъ по направленію сосъднихъ партъ. Я сначала дълаю видъ, что не замъчаю, а самъ высматриваю, въ чемъ дъло. Вотъ и средняя парта, на которой сидитъ Василій Тиняковъ, всегда готовый поддержать всякую шалость, тоже заволновалась.

Что же дълается на задней партъ и вто зачинщивъ? Оказывается, рыжій Батищевъ налъпилъ на лобъ кружокъ изъ бумаги, скорчилъ страшную рожу, которая и безъ того у него рожа, и то прячется, то выныриваетъ такъ изъ за парты. Отсюда и этотъ заглушенный смъхъ, и возня за партами. Онъ до того увлекся своею ролью, что и не замъчаетъ, что я смотрю на него. Василій Тиняковъ—хитрый, шельма,

малый! — за минуту готовый поддерживать рыжаго и еще подбавить чего-нибудь своего, теперь предательски, даже какъ - то сокрушенно, киваетъ мив на него головой: вотъ, дескать, что выдёлываетъ, что съ нимъ будешь дёлать! Я подхожу тихонько въ рыжему, и въ самый интересный моментъ, когда онъ, нырнувъ подъ парту, готовъ вынырнуть оттуда во всей врась, - хватаю его за руку и вывожу изъ-за парты. Тотъ сейчасъ же измѣняетъ физіономію, прикидываясь вполнъ невиннымъ, куксится, дълая видъ, что хочеть плакать, и даже выжимаеть изъ себя несколько слезиновъ; старается свалить все на сосъдей, Демьяна Колесникова и Леонтія Попова, дескать, они во всемъ виноваты, чуть-ли не привлеили ему бумажку и насильно впихивали и выпирали его изъ-за парты; ну, однимъ словомъ, онъ-полнъйшая жертва. Обвиняемые, пораженные такимъ неожиданнымъ исходомъ дъла, сначала даже не знають, что сказать въ свое оправданіе. Глаза ихъ вытаращены и рты раскрыты отъ изумленія.

— Ахъ, ты, Господи!.. Да что же это онъ брешетъ... Да какъ жэ это?.. Да я... да мы,—оправдывается Демьянъ.

И, наконецъ, они оба, понявъ всю несообразность взводимаго на нихъ обвиненія, усматриваютъ въ немъ только одну смёшную сторону и смёются вмёстё со всёми.

Забавникъ изолируется, т. е. ставится въ уединенный уголъ, носомъ къ стънъ. "Инцидентъ" исчерпывается. Заканчивается скоро и урокъ.

### V.

Утомились и мы, учащіе, утомились замётно и ребята. Классная пыль просто дёлается невозможной для всякаго свёжаго человёка, но для нашего брата она уже привычна, котя надо сказать правду—плохая это привычка. Пыль лёзеть въ роть, въ нось, въ глаза и въ уши, забирается во всё поры тёла и прямо-таки затрудняеть дыханіе. Это не простая земляная пыль, землей и пахнущая. Нёть, это пыль какая-то особенная, мельчайшая, одежная и тёльная, съ особеннымъ специфическимъ запахомъ. Попробуеть на глазу—грязно, поднесеть платовъ въ носу—тоже, плюнеть—опять слёды ея. На губахъ у ребять и даже у учительницы черныя полосы отъ пыли. Она и свёть въ классё превращаеть въ какой-то сёрый. Дёло, между тёмъ, близится къ вечеру. Холодъ на дворѣ крѣпнетъ. Холодомъ вѣетъ и у насъ въ классѣ, а въ моей комнатѣ отъ сосѣдства двери уже совсѣмъ холодно. Рѣзкій наружный воздухъ врывается въ двери. Ребята возвращаются со двора посинѣлые, съежившіеся.

— Шапки, шапки надъвайте! — наказываешь имъ, но изъ нихъ непремънно вто-нибудь проберется безъ шапки, иной прямо отъ теплой печки, около которой сиделъ. Не въ привычев, вообще, у сельскихъ ребятъ беречься, хоть ты что хочешь! Пятый урокъ начинаю опять съ старшими Это третій мой съ ними урокъ, а съ урокомъ о. Александрачетвертый съ учителемъ. Этотъ третій урокъ я чередую непремънно съ старшими и средними. Вчера, напримъръ, онъ приходился на среднюю группу, а иногда, смотря по обстоятельствамъ, и два дня сряду даешь его въ одной группв. Теперь уровъ по русскому языку. Уровъ, сравнительно, легкій, такъ что, принимая во вниманіе порядочное утомленіе ребять, онь не настолько еще трудень, чтобы плохо усвоялся. Среднимъ я задаю разучивать наизусть стихотвореніе, окончательно выучиваемое уже на дому. Я говорю примъры и вызываю Степана Нечаева въ доскъ писать ихъ. Написавши достаточное количество ихъ, Андрей Плутохинъ читаетъ первое предложение и производить разборъ его, причемъ выясняется сущность новаго слова, затёмъ читаетъ Куркина и т. д. по порядку. Послъ этого я обращаю внимание учениковъ на разницу въ произношенји и правописаніи слова и затімъ посредствомъ наводящихъ вопросовъ наталкиваю учениковъ на самое правило правописанія этого слова и затёмъ слёдуеть и точное опредъление его. Убъдившись изъ этихъ отвътовъ, что всь его поняли, я даю заранье приготовленный диктанть на это правило. Чтеніе-ли, письмо-ли обнаруживаютъ индивидуальныя особенности каждаго. Вотъ, сейчасъ при письмъ смотрю я на нихъ — и онъ, эти особенности, какъ на ладони передо мною. Возьму Степана Нечаева. Онъ способный, идеть недурно по всёмь предметамь и работяга малый, не лънтяй. Одно вредить ему: излишняя торопливость. Онъ, какъ его называеть о. Александръ, "торопыга": начнеть этакъ бойко, разгонить, что называется, а сведеть хоть и не на нътъ, а все же и не на то, что объщалъ по началу. Ростомъ онъ здоровый, не по летамъ даже: говоритъ, что ему только тринадцатый годъ. И внёшность его курьезна, совсвиъ ужъ не интеллигентна: большіе выпуклые глаза, крошечный широкій нось и выпятившіяся скулы придають его лицу что-то инородческое. Еще ихъ общій съ Андреемъ Плутохинымъ недостатокъ: говорятъ тихо, иногда ничего не разберешь. Такихъ тихоголосыхъ у меня не мало; одинъ есть въ средней группъ — такъ тотъ, мало того, что тихо говоритъ, но еще и ротъ закрываетъ при этомъ. Диктантъ конченъ. Работы просматриваются мною тутъ же на мъстъ, что не всегда удается сдълать. Понимаешь, конечно, что такой порядокъ удобенъ и для дъла, и въ смыслъ экономіи времени вечеромъ: меньше работы за ученическими тетрадями и упражненіями и больше можно посвятить времени на чтеніе и вообще на свои дъла.

Уже и солнце садится: овна окрашиваются багрянцемъ зимней вечерней зари, глянувшей изъ-за разорвавшихся свинцовыхъ тучъ. Въ влассъ замътно темнъетъ. Дежурный по классу собираетъ тетради и письменныя принадлежности и ставитъ на площадву внижнаго шкафа. Средніе заврываютъ внижви и собираютъ ихъ въ сумви.

- Книжки не будете перемвнять?-спрашивають ребята.
- Нѣтъ, ребята, подержите у себя до завтра; кстати, завтра будете и разсказывать.

У насъ, если время позволяетъ, а также и силы, положенъ еще сверхкомплектный урокъ, шестой. Онъ состоитъ собственно въ томъ, что ребята передають содержание взятыхъ ими для чтенія книжекъ. Иногда этотъ урокъ бываетъ и пятымъ. Это у насъ нововведение нынашняго учебнаго года. Иниціатива его принадлежить училищному совъту. Школьная библіотека непремінно должна исчернываться учениками и на это будеть обращаться внимание при ревизіяхъ. За то сдъланы нъкоторыя исключенія по счисленію и правописанію. Къ концу занятій обыкновенно приходять для обміна книгь любители почитать изъ окончившихъ и вообще сельскихъ грамотеевъ. Я уже знаю, что человъка два пришло и дожидаются въ сторожевской, беседуя съ Димитріемъ. Усталость до того доходить, что эта процедура обмена становится уже въ тягость. Скорве бы кончить и отдохнуть. Читается молитва. Ребята торопливо врестятся, поталкивая другъ друга. Классъ опять оглашается шумомъ и гамомъ, шорохомъ ребячьихъ просаленныхъ полушубвовъ.

- Завтра приходить? спрашиваетъ на ходу Гаврила Батищевъ, постоянно отыскивая какіе-то свои праздники.
  - А то какже... Какой еще нашелъ завтра праздникъ?..
  - Какза: помнисся, бабы говорили...

Ребята хохочутъ.

- Приходить, приходить, никакого праздника нътъ...
- А я завтра не приду, объявляетъ еще одинъ ученикъ.
- Отчего такъ?
- Дома некому... Отецъ съ гречихой вдетъ и мать съ нимъ.

Вотъ кръпкій, какъ сбитень, и розовый Димитрій Должиковъ, не смотря на мое заявленіе насчетъ раздачи внигъ, протискивается впередъ, смъшно подергиваетъ плечами и своимъ тягучимъ голосомъ проситъ почитать внижечки.

- Дядя просить, говорить онъ въ оправдание своей просьбы. Дайте "Ночь передъ Рождествомъ".
  - Хорошо, обожди...

Выходящая волна моихъ ребятъ встречается съ отпущенными тоже младшими. Въ дверяхъ происходитъ заминка.

- Проходите, проходите, ребята! взываетъ Димитрій, возвышаясь среди ребячьей толиы.
- Прощайте, прощайте! громко выкрикивають ребята, тъснясь въ дверяхъ.

Нъвоторыхъ совсъмъ не узнаешь: укутаны по дъвичьи платками. Глянешь на нихъ—отворачиваются, стыдно имъ своего убора.

Пкола мало-по-малу пустветь и воть совсемь опустыла. Толпа свалила, за исвлючениемь Тихона Колесникова и пришедшихь за книгами. Книги надо еще выписать и потомь 
записать и дать новыхь. Я удовлетворяю одного, другого и 
третьяго и остаюсь одинь. Приходить Димитрій и готовить 
къ обёду. Темнёеть болёе и болёе. Въ классахъ тишина и 
безмолвіе. Одинокіе шаги гулко раздаются въ пространствё. 
Какъ странно отзывается эта тишина послё царившаго здёсь 
недавно шума. Кажется, дрожать еще въ пыльномъ воздухѣ 
звонкіе ребячьи голосишки. Димитрій открываеть фортки, и 
рёзкій вётерь проносится время отъ времени по классамъ, 
понижая еще болёе и безъ того низкую температуру.

Сажусь об'бдать. Аппетить уже притупился, да и стряпня Димитрія попростыла, чуть тепленькія щи и каша—обычное меню моего об'бда. Скоро простываеть все въ нашихъ печкахъ, а тутъ еще открывали трубы. Да ужъ и по времени не рано: наши училищные часы перевалили за четыре. Димитрій охаетъ, что съ об'бдомъ онъ нынче сплоховалъ, что онъ у него холодный.

- А въ волость становой прівзжаль, ценить, говорять,

будутъ... Опять недоимщиковъ собирали, въ пожарный сарай позаперли и ключъ мнѣ староста отдалъ. "Блюди", говоритъ, "Митюха, а то самаго запру, ежели что..." Не хотѣлъ я брать, давалъ Устинычу — правленскій сторожъ — тоже не беретъ... Еще я слышалъ, въ волость бумага будто пришла насчетъ милостиваго манихвеста, будто скостка большая недоимщикамъ будетъ, — разсказывалъ мнѣ Димитрій сельскія новости.

Волость напротивъ училища; пожарный сарай, гдё вмёстё съ волостными хранятся дрова училищныя, сбоку училища, саженяхъ въ пяти. Въ этотъ-то сарай частенько сгоняются недоимщики. Посидятъ они тамъ съ часъ—ихъ выпустятъ. Оригинальное наказаніе за неплатежъ податей: словно, отсидении и назябшись въ сарае, высидитъ недоимку неплательщикъ.

Пообедавъ, залегаю на постель и растягиваюсь пластомъ. Тяжелое оцентене сковываетъ члены; въ тягость шевельнуть пальцемъ, повернуться. Въ голове—ни одной мысли, абсолютный покой, но какой-то особенный, словно все существо твое пришиблено, оглушено... И сонъ смежаетъ веки, тяжелый, безъ сновиденій. Сквозь дремоту слышно хлопанье сенной двери, шорохъ овчинныхъ полушубковъ, покашливанье и, наконецъ, громкое "здравствуйте", обращенное къ Димитрію.

Меня непріятно коробить несвоевременный приходъ: только задремлешь, забудешься—вдругъ кто-нибудь придетъ, — послъ уже и не заснешь.

- Дома учитель?
- Дома. А вамъ что?
- За внижвами мы...

Въ комнать совсемъ уже темно и холодно. Димитрій приходить отврывать трубу: хочеть затапливать мою печь. По спинь пробъгаеть морозъ. Надо вставать—удовлетворять читателей. Печка растапливается. Разгорающійся огоневъ своимъ блескомъ весело освёщаеть прихожую съ замызганнымъ поломъ, дълается уютнъе и теплъе. Теплъе становится и на душъ. Непріязненное чувство противъ пришедшихъ за книгами и нарушившихъ мой кейфъ проходитъ.

- Ну, что же, за книгами пришли?
- Да, было, за внигами... Дайте ужъ еще...
- Что же, прочли всъ? Понравились?

Изъ трехъ пришедшихъ, которыхъ я знаю: Өедора Оомина, Василія Хальева и Ивана Бочарова,—все кончившихъ школу, выдълился одинъ— Өедоръ Ооминъ, черноволосый, съ простоватымъ лицомъ, парень.

— Вотъ у меня одна дюже аппетитная внижечва "о Сибири и переселенцахъ", за эту вамъ спасибо великое, а эти тавъ-себъ—басенныя... Дайте вы мит теперь о вавихънибудь народахъ и земляхъ иныхъ... ито но ситайцахъ, что это за народъ такой, желательно знать... слышалъ я о нихъ много, а читать вотъ не приходилось...

Оказывается, политика проникла и къ намъ въ медвѣжій уголъ: и здѣсь уже знаютъ о японско - китайской войнѣ, толкуютъ о томъ, что Китай проситъ "заступы" у насъ.

Я говорю, что о витайцахъ внижви у насъ нътъ, и предлагаю ему разныя примънительно въ его вкусу, а любитъ онъ, какъ самъ выражается, о "разныхъ народахъ и государствахъ", а также и военнаго и духовно-нравственнаго содержанія.

- Ну, дайте мив "Севастопольскіе разсказы".
- Нѣту, взято.
- Ахъ, гръхъ какой!.. Вотъ не добьюсь я этой книжки... Вы ужъ, пожалуйста. придержите её, если принесутъ...—Я объщаю.
  - Ну, изъ "Сельскихъ Беседъ" какую дайте...

Говорить онъ нараспъвъ, медлительно. Это читатель уже съ опредълившимися вкусами, любить потолковать о политикъ и особенностяхъ того или другого народа. Мы иногда разводимъ съ нимъ насчеть этого антифоніи.

Наконецъ, онъ удовлетворенъ: получилъ "Сельскую Бесъду" и о "Японіи и японцахъ" изъ "Читальчи народной школы".

Остальные два любители беллетристики и "божественнаго" по постамъ; не прочь проглотить и сказочку, которую, — они дѣлаютъ видъ, — будто берутъ не для себя. Вообще, они чтеніе любятъ всякое, и "басенное"; иныя книги изъ школьной библіотечки перечитываютъ уже по другому разу.

Проводивъ ихъ, велю Димитрію ставить самоваръ, а самъ отправляюсь побродить, подышать свѣжимъ воздухомъ.

- Охъ, студено, не ходите! совътуетъ Димитрій. Я ходилъ даве въ лавку такъ за носъ и цапаетъ, терпънья просто нътъ...
- Я, однако, пошелъ. "Цапаетъ", дъйствительно. Село по-гружено въ безмолвіє. Огоньки тускло мигаютъ въ мужиц-

кихъ избахъ, освъщая свъжіе сугробы на улицъ. Тропка отъ школы до дороги ужъ заметена твердымъ, скрипучимъ подъ ногами снъгомъ; дорога вдоль села—тоже. Я зашагалъ по ней по прямому направленію, куда всегда привыкъ ходить. Ръзкая заметь неслась на встръчу, обдавая лицо жгучимъ мельчайшимъ снъгомъ. Все было дъвственно бъло и... мертвенно. Я миновалъ церковь, прошелъ еще немного и повернулъ назадъ: носъ, уши и все лицо нестерпимо щипало отъ ръзкаго холода. Жутко было на улицъ, леденящимъ отчаяніемъ въяло отъ этихъ, насквозь промервшихъ, миніатюрныхъ оконцевъ.

"А что теперь дёлается въ полё и каково-то горюнамъ пробажимъ приходится?" — и отъ одной этой мысли холодъ проходилъ по спинв. У Тихона тоже мерцаетъ огонекъ. Навърное, читаетъ вслухъ. Вокругъ него, въролтно, собрались отецъ и мать; можетъ, пришелъ еще кто изъ сосъдей "послухать" Тихоново чтеніе.

На меня пахнуло пріятнымъ тепломъ, вогда я вошелъ въ прихожую школы, озаренную веселымъ свётомъ ярко пылающихъ провъ. Лимитрій сидълъ противъ печки и помъшивалъ кочергою прогоравшія дрова. Я вошель въ комнату. На столь стояла зажженная ламиа и вицьль самоварь. Теперь туть было уютно, не то, что утромъ. Осзъщенная свътомъ дамим и согрътая тепломъ топящейся печки, съ поющимъ самоваромъ на столъ, комната выглядъла теперь совсёмъ иначе. Заваривъ чай, съ газетой въ рукахъ, я подсыть поближе въ самовару и подъ его звенящія переливчатыя пъсенки сталь читать любимую газету. Да, многими пріятными вечерами обязанъ я ей, этой газетв, которой, увы, нътъ уже теперь. Съ ней я короталъ свое одиночество, и она скращивала его. Въ мракъ нашихъ заброшенныхъ потемокъ, въ холодъ одиночества несла она, бывало, свътъ и тепло...

Живительная теплота разлилась по тёлу отъ выпитаго стакана чая. Послё чаю у насъ съ Димитріемъ литературный вечеръ. Я читаю вслухъ "Мертвыя души", и онъ съ увлеченіемъ слушаетъ и восторгается, а то заразительно хохочетъ. Почитавъ до опредёленнаго времени, принимаюсь за просмотръ ученическихъ работъ, а Димитрій, помёшивая уже прогорёвшія дрова въ печкѣ, долго еще восклицаетъ: "ну, Гоголь, ай да Гоголь!" или повторяетъ слова автора, въ которыхъ онъ описываетъ наружность Собакевича, гдѣ

говорится, что природа немного трудилась надъ ней, какъ надъ обрубкомъ дерева плотникъ, — и снова закатывается смъхомъ такъ заразительно, что невольно улыбаюсь и я. Наконецъ, закрывъ печную трубу, онъ успокаивается и садится у себя въ сторожевской или сочинять човое стихотвореніе, или читать. Бьетъ десять часовъ. Изъ сторожевской слышится мърное похраныванье Димитрія. Онъ встаетъ рано, часа въ 4, и ему нельзя засиживаться долго.

Надо еще записать урови въ классный журналь, приготовиться въ завтрашнимъ уровамъ. Окончивъ и это, занимаюсь своимъ дёломъ. Одиннадцать. Начинаетъ клонить во сну. Бужу Димитрія. Онъ вынимаетъ изъ печви разогрётый ужинъ, воторый оказывается горячёе обёда. Мы немного еще бесёдуемъ съ нимъ по поводу прочитаннаго, сельской жизни, житейскихъ дёлъ и, навонецъ, замолваемъ. Затворившись въ своихъ комнатахъ, каждый готовится закончить обычный будничный школьный день. Почитавъ еще немного на сонъ грядущій, тушу огонь; глаза смыкаются, книга выпадаетъ изъ рукъ, и сонъ быстро приходитъ. Въ классахъ жуткая тишина; гдё-то скребется мышь да вётеръ хлопаетъ наружной накладкой.

В. Дмитріевъ.

## ИЗЪ ФИНСКАГО БЫТА.

T.

#### Женитьба.

Расзказъ I. Axo \*).

Іохани Ахо (псевдонимъ; настоящая фамилія его Бруфельтъ), небольшую вешь котораго мы предлагаемъ здёсь вниманію читателей, род. въ 1861 г. въ Лакоплакти (Куопіосск. губ.), глё отепъ его быль пасторомъ. 11-ти лёть онъ поступиль въ Куопіосскій лицей, окончивъ который перещель въ Гельсингфорсскій университеть. Но въ университеть Бруфельть не сдаль экзамена, слёдовательно, считается не кончившимъ курса. Онъ быль ванять въ то время мыслыю посвятить себя всецвло журналистикв. И вотъ въ 1882 г мы встрачаемъ Бруфельта въ качества репортера одной извастной финской газеты. Черезъ 4 года онъ уже становится во главъ отдъльной газеты, а въ 1887 г. приглашается редакторомъ газеты, издаваемой въ его родномъ городъ Куопіо. Вскоръ послі этого Бруфельть получиль отъ Финляндін литературную стипендію, которая дала ему возможность познакомиться съ жизнью Запаной Европы. Періодъ 1889—1890 г. онъ проведь въ Парижъ. Вернувшись изъ заграничного путешествія онъ быль приглашенъ главнымъ редакторомъ въ журналѣ «Päiwälehti», издаваемомъ въ Гельсингфорсв, и до настоящаго времени состоить въ этой должности. Кромв мелкихъ статей, помъщенныхъ имъ въ газетахъ и журнадахъ. Бруфедьтъ написаль несколько больших романовь и повестей. Изъ нихъ наиболее выдающимися являются: «Жена пастора», «Одиновій» и два сборнива литературных эскизовъ, извъстных въ Финляндіи всвиъ и каждому и носящихъ заглавіе «Шепки».

Воть что разсказаль однажды старый тальманъ \*\*):

Много свадебъ устроилъ я на своемъ въку и много сорочекъ получилъ я въ подарокъ за свои труды. Но никогда мнѣ не доводилось устроить болѣе счастливаго союза, чѣмъ тотъ, какимъ

<sup>\*)</sup> Для болъе близкаго знакомства съ этимъ талантливъйшимъ представителемъ финской интературы, редакція имъетъ въ виду помъстить въ ближайшемь нумеръ его большой разскавъ «Отверженный».

<sup>\*\*)</sup> Членъ общиннаго совъта сельской общины.

оказался бракъ кузнеца съ Анной-Лизой Тенгутаръ! Да и то надо сказать, что въ прочихъ случаяхъ, пожалуй, съумѣли бы обойтись безъ меня, но эти двое въ жизнь свою не сощлись бы, если бы я не взялся ихъ поженить!

Онъ всегда былъ очень тихій человѣкъ и довольно неповоротливъ, какъ это часто бываетъ съ кузнецами. Конечно, и ему случалось задумываться, пока нагрѣвалось въ гориѣ желѣзо или когда онъ лѣвой рукой поворачивалъ раскаленную полосу на наковальнѣ, а правая точно сама собою выковывала нѣсколькими ударами молотка вершковые гвозди. Подумывалъ, конечно, и онъ о женитьбѣ, въ особенности, когда жены другихъ кузнецовъ приносили имъ завтракъ, а онъ оставался на одномъ хлѣбѣ, потому что некому было готовить для него. Но ни съ кѣмъ онъ не дѣлился такими размышленіями, а потому изъ этого ничего и не выходило. Между тѣмъ, всякая дѣвушка пошла бы за него съ радостью: человѣкъ онъ былъ хорошій и непьющій; водились у него и кое-какія сбереженія, а главное, работникъ онъ былъ, какихъ мало.

- Почему ты не женишься?-спросить я его однажды.
- Оно, конечно,—замялся онъ.—На мысли оно приходить-то приходило... Только все это были одни пустыя размышленія...
  - Отчего же ты не взядся за дѣдо въ серьезъ?
  - Да такъ... Ничего не вышло...
- Ну, на этотъ разъ надо, чтобы вышло что-нибудь путное!—сказалъ я ръшительно.
- -- Оно, конечно... Только врядъ-ли какая захочетъ идти за меня!
- Предоставь дёло мн'є, такъ скоро самъ увидишь, найдется ли такая, которая за тебя пойдеть.
  - По мнъ, пожалуй...
- Значить, по рукамъ? Смотри же!.. Сейчасъ у меня нѣтъ никого на примѣтѣ; но если ты подождешь недѣльку, до слѣдующаго воскресенья, я что-нибудь придумаю. Согласенъ?
  - Дълай, какъ зваешь...

Когда въ слъдующее воскресенье я снова пришелъ къ кузнепу, дъвушка была у меня уже намъчена.

- Вотъ что!—удивился онъ, когда я назвалъ дъвушку, но инчего къ этому не прибавилъ и разспращивать меня не сталъ.
- А разв'в неладно? Это та самая Анна-Лиза, которая въ прошломъ году служила у управляющаго, пояснилъ я ему. Разв'я ты ея не знаешь?
- Какъ не знать! Приходилось иногда видъть ее, когда она роходила мимо кузницы къ ръкъ.

- Что же ты на это скажешь?
- Ла пойдетъ ли она?
- Сказано вѣдь было: предоставь это дѣло мнѣ. Развѣ ты раздумалъ?
- Нътъ, отчего же... Приходится и впрямь предоставить тебъ...

Этимъ все было выръщено и лишней болтовни у насъ съ нимъ не было.

Случилось это во время покоса. Передъ осенью мий довелось быть на дальнихъ хуторахъ, гдй тогда проживала и Анна-Лиза. Была она въ то время безъ миста и помищалась у своихъ родственниковъ, помогая имъ въ работй за столъ и квартиру.

Когда я прі халъ къ нимъ на хуторъ, они, должно быть, угадали, что мит было нужно, потому что позвали они меня сразу въ горницу и тотчасъ же приставили кофейникъ къ огию.

Напились мы кофею, какъ слъдуетъ. Потомъ всѣ посторонніе ушли, и я остался съ глазу на глазъ съ Анной-Лизой. Само собою разумъется, я тутъ же и объяснилъ, для чего заъхалъ.

- Ты только шутишы! проговорила на это Анна-Лиза и не захоткла инъ върить.
- Нътъ, я сказать правду—все до единаго слова!—увърять я ее.—Говори лучше прямо, нравится ли тебъ мое предложение?
- Хорошо ли смілться надъ бідной сиротой?—уперлась она въ своемъ недовіріи.
- Говорю тебѣ, это не шутки и не насмѣшки, Анна Лиза. Ужъ если я взялся за дѣло, стало быть, это не вздоръ! Не будемълучше болтать по-пусту и говори, не сходя съ мѣста, сколько ты желаешь получить на сговорѣ? Сама должна понимать, что шутить мнѣ не приходится...
  - Да статочное ди это дело?..
- Говори, сколько тебѣ? А то еще проще, бери сколько тебѣ нужно... бери сама, смѣло.

И я разложиль передъ нею на столъ пятьсоть марокъ бумажками.

Она поломалась еще немножко, потомъ махнула рукой и взяла со стола пятьдесятъ марокъ.

- Бери всю сотню, иначе не хватить! -- ободряль я ее.
- Нътъ... хватитъ.
- Если хватить, тъмъ лучше!

И опять дело было вполне вырешено.

— Теперь приготовь свое приданое и въ январѣ прізжяй въ городъ на ярмарку. Кузнецъ тоже всегда бываеть на ярмаркѣ.

Тамъ мы выправимъ ваши бумаги да купниъ кстати кольца. А пока прощай!

Съ этимъ я и ућхалъ съ хутора.

Въ январѣ Анна-Лиза пріѣхала въ городъ на ярмарку, но кузнеца тамъ не оказалось. Тѣмъ не менѣе, мы выправили бумаги, привели все въ порядокъ, и я составилъ заявленіе о брачномъ оглашеніи, подъ которымъ Анна-Лиза поставила свое тавро. При этомъ мы условились, что если кузнецъ не пойдетъ на попятный, оглашеніе состоится на пасху, а свадьбу мы отпразднуемъ около Троицы.

- Зачёмъ ты не пріёхалъ въ городъ взглянуть на свою невёсту?—спросилъ я кузнеца, когда вернулся домой.
  - Не пришлось какъ-то...
  - Ужъ не хочешь ли ты отступиться отъ сватовства?
  - Ну вотъ! Зачемъ отступаться?
- -- Въ такомъ случат, ставь свое тавро на этомъ заявлени. Она уже свое поставила.

Я вынуль изъ бумажника бумагу и развернуль ее передъ нимъ.

- Не лучше ли тебъ подписаться за меня? предложиль онъ.
- Нътъ, этого не водится.

Тогда онъ поставилъ свой крестъ рядомъ съ тавромъ Анны-Лизы, а я взялся устроить остальное и своевременно доставилъ бумаги въ пасторатъ.

Кузнецъ, можетъ быть, и раздумывалъ о предстоящемъ ему бракћ, но остался въренъ себъ и не прівхалъ даже въ церковь къ первому оглашенію. Невъсты онъ все еще не видълъ, какъ слъдовало.

- Отчего ты не прібхаль?-снова напустился я на него.
- Не довелось... Къ тому же, ты самъ сказалъ, что я могу положиться на тебя во всемъ...

Однако, вънчаться припплось-таки ему самому, ужъ отъ этого-то онъ не отвертълся! Но раскаяваться ему не приплось, потому что живутъ они теперь на зависть всъмъ сосъдямъ. Свадьбу отпраздновали передъ Троидынымъ днемъ, а уже къ Рождеству мы распивали у него пиво по случаю рожденія первенда, и съ тъхъ поръ у нихъ рождаются будущіе кузнеды ежегодно.

Но безъ меня ничего бы у нихъ не устроилось, и всёхъ этихъ ребятъ не было бы на свёте!

#### II.

#### Отецъ въ Америкъ.

#### Разсказъ Алкіо.

Авторъ помъщаемыхъ двухъ разсказовъ Алкіо интересенъ, какъ представитель крестьянской литературы въ Финдиндіи. Оставаясь настоящимъ врестьяниномъ-земленащиемъ, онъ занимается литературой въ свободное время и видить въ ней одно изъ средствъ для распространенія гуманности и про свъщения въ народъ. Въ рядъ очерковъ онъ касается самыхъ разнообразныхъ сторонъ народной живни, старансь всегда отметить менестный недостатокъ этой жизни и необходимость гуманности для его устраненія. Въ нашемъ журналъ мы постараемся познакомить читателей ближе съ интереснымъ и важнымъ явленіемъ въ финской литературів, въ которой совдалась ціллая школа писателей-народниковъ, по не въ русскомъ специфическомъ значении слова. Они сами принадлежать въ народу, въ рядахъ вотораго остаются и для котораго пишутъ. Цъль ихъ не въ прославлении народнаго быта, въ назидание интеллигенции, а — въ просвещения этого народа, которому они не противопоставляють интеллигенціи, какъ чего-то ему чуждаго, почти враждебнаго, что должно каяться передъ нимъ, смиряться и платить какіе - то «долги». Совершенно напротивъ-они идутъ на встрёчу финской интеллигенціи, стремясь слить въ одно могучее теченіе — порывы народа къ свъту и безкорыстныя усилія финской интеллигенцін помочь ему въ этомъ.

Какъ и тысячи другихъ бёдныхъ хуторянъ, которымъ надобло голодать, Микко Вареслахти, въ свою очередь, заразился мечтой перебраться въ Америку. Эта мечта такъ цёпко засёла у него въ голові, что не давала ему ни минуты покоя, и онъ не переставалъ раздумывать объ Америкі въ продолженіе всего января и всего февраля. Онъ уже не могъ раздумывать объ этомъ, какъ обо всемъ другомъ, а размышлялъ съ какимъ-то страданіемъ и точно тосковалъ по Америкі. Дёло въ томъ, что при мысли объ Америкі у него являлись надежды на всевозможное счастіе, въ которое на родині онъ извёрился.

Сначала эти мечты были его тайной. Но какъ-то, когда его жена горько жаловалась на тяжелыя времена и проговорила вътоскъ: «Никогда намъ не вырваться изъ этой нищеты!»—онъ не выдержалъ.

<sup>—</sup> Небось, вырвемся, если мнѣ удастся весною уѣхать въ Америку!—пробормоталь онъ.

<sup>—</sup> Ты, въ Америку?—вскричала она, и въ глазахъ ея вспыхнули огоньки, а все лицо ея освѣтилось радостью. И для нея делекая Америка являлась обѣтованной страной, при мысли о которой пробуждались всякія надежды.

Въ этотъ день она уже больше не жаловалась. Ея уваженіе къ мужу значительно возрасло, и она стала относиться къ нему съ большимъ вниманіемъ, чёмъ когда-либо.

Весною путешествіе дійствительно состоялось. Онъ заложиль свой хуторъ и полученныхъ денегъ было достаточно на его переселеніе. Жену и дітей онъ оставляль пока на родинь. Впосліндствій онъ предполагаль ихъ выписать къ себі въ Америку, если бы не предпочель вернуться домой обогатившимся человітьсямь.

Однако, по мѣрѣ того, какъ день отъѣзда Микко приближался, жена становилась все задумчивѣе и печальнѣе. На вопросы мужа. что съ нею, она ничего опредѣленнаго не отвѣчала, но оставалась видимо чѣмъ-то озабочена.

Наступилъ день отъезда. Жена плакала съ утра, не переставая.

- Да не плачь же! уговариваль ее Микко. Богъ дасть, разстаемся не надолго.
  - Конечно, но...
  - Но что?

Она не договорила, а ему показалось, что въ ея опасеніяхъ было какое-то оскорбительное для него подозрѣніе, и потому онъ больше не разспрашивалъ.

Въ самую посладнюю минуту она бросилась ему на шею и, громко рыдая, проговорила:

- Не забудь меня тамъ... Помни, на мнъ остаются дъти...
- Забыть? Въ умѣ ли ты? Ты напрасно обижаешь меня такими подозрѣніями.
- Нѣтъ, милый Микко, я не хочу тебя обидѣтъ. Но въ жизни бываетъ столько зда и уберечься бываетъ иногда трудно... а я остаюсь здѣсь одна съ тремя маленькими дѣтьми на піеѣ... Вѣдъ хуторъ заложенъ и въ случаѣ чего будетъ отнятъ... Какъ мнѣ не страшиться? Не сердись на меня, отецъ, мое сердце переполнено тревогой!..

Микко хотыть, было, отвытить рывкимъ словомъ, но жена продолжала плакать у его груди, а возлік стояли всклинывавшія діти, и сердце его смягчилось. Потомъ онъ сталь цізловать дівтей, по очереди благословляль ихъ и самъ чуть не зарыдаль...

Господи, Боже мой! Никогда Микко не думалъ, что минута разлуки будетъ такъ тяжела! Если бы теперь кто-нибудь предложилъ ему хоть какую-нибудь работу на родинъ, никогда бы онъ не уъхалъ...

Но работы не было, а доходы съ крошечваго хутора были недостаточны и... оставалось только убажать на поиски счастыя.

Онъ увхалъ.

Два дня продолжала жена плакать, и сердце ея сжималось отъ самыхъ горькихъ опасеній. Но постепенно слезы высохли и снова явились розовыя мечты о долларахъ. Даже дъти имъли понятіе объ этихъ долларахъ и разсказывали другимъ дътямъ:

— Отецъ теперь въ Америкѣ и будетъ намъ посыдать много долдаровъ, на которые можно купить все, что захочешь.

Сначала отъ Микко получались письма очень часто. Отъ времени до времени онъ присылалъ и денегъ, пока еще лишь не большими суммами, но съ объщаніемъ скоро прислать гораздо больше.

Однако, проходили года, а настоящаго «американскаго» счастья Микко не находиль, и письма отъ него становились все рѣже и рѣже, промежутки же между посылками денегъ все длиниѣе. По его словамъ, времена были плохи даже въ Америкѣ; притомъ онъ никакъ не могъ остановиться на выборѣ постояннаго труда, а вдобавокъ довольно долго хворалъ. Впрочемъ, онъ не унывалъ и уговаривалъ жену не терять надежды на скорую перемѣну судьбы къ лучшему.

Но она не ободрялась. Ея исхудъвшее лицо осунулось и выражало глубокую тоску. Работала она, сколько могла, но силы ей инсгда измъняли, и хлъба въ домъ съ каждымъ днемъ становилось меньше.

Прошло уже пять лётъ съ отъёзда Микко. Цёлыхъ два года не было отъ него писемъ.

Наступила весна.

Вернулись съ далекаго юга ласточки и дъятельно занялись устройствомъ новыхъ гнъздъ подъ крышами избъ на хуторъ. Не переставая таскать травинки и вить свое гнъздо, онъ громко щебетали, точно разсказывали игравшимъ на дворъ дътямъ о чудныхъ странахъ полудня, гдъ зръетъ виноградъ и вътви фиговыхъ деревьевъ низко склоняются къ землъ подъ тяжестью созръвшихъ плодовъ. Дъти не могли понять, о чемъ щебетали ласточки, но чувствовали, что это было о чемъ-то прекрасномъ, и невольно всплескивали своими исхудавшими рученками.

- Можетъ быть, эта ласточка видъла отца?—предположила однажды дъвочка, средняя по возрасту изъ дътей.
- Да, но почемъ это узнать?—отвѣтилъ старшій братъ, а младшій, который совсѣмъ не помнилъ отца, почему-то спросилъ:
  - Отепъ былъ очень сильный?
  - Еще бы! —съ увъренностью отвътилъ старшій.

— Ахъ, если бы отецъ поскорће вернулся!—вскричала дѣвочка, подумавъ.

Но отецъ не возвращался и не давалъ о себѣ никакихъ вѣстей. Зазеленѣла трава и зацвѣли ягодные кусты въ огородѣ. Матъ съ трудомъ перекапывала гряды и вмѣстѣ съ дѣтьми сажала картофель. И всѣ четверо были оживленнѣе; даже лица дѣтей порозовѣли. Въ самомъ воздухѣ лѣтомъ есть точно пища, а пищи ови

давно уже не получали сколько надо было. Стало свътлъе на душъ матери. Лътомъ столько красоты въ

Стало свътлъе на душъ матери. Лътомъ столько красоты въ природъ, что не върится въ безысходность горя, и невольно оживаютъ надежды... Она вынесла полушубокъ, овчинную шапку, и рукавицы Микко, и все это развъсила для просушки на заборъ. Когда вернется, пусть увидитъ, что, какъ плохо ни приходилось семъъ, а его вещи въ сохранности и не поъдены молью!

Вотъ показался изъ за угла богатый сосёдъ, давшій Микко деньги подъ залогъ его хутора.

— Ну, получили вы какія-нибудь вѣсти отъ вашего Микко?— спросилъ онъ, останавливаясь у забора.

Бъдная женщина смутилась. Отвътить отрицательно ей казалось неприличнымъ, а солгать не хотълось...

- Въ последнее время онъ что-то... гм... не пишетъ...
- Экій мошенникъ! Ну, какъ знаете, а если онъ не поторопится разсчитаться со мною, я принужденъ буду продать вашу землишку. Скоро поля ваши не будутъ стоить и гроша, такъ плохо вы ихъ обработываете!

Ея сердце бол'єзненно сжалось и точно остановилось биться, такъ страшно ей стало при этой угроз'є. Она не въ силахъ была даже отв'єтить. Только когда, глядя на нее, сос'єдъ сжалился и об'єщался подождать еще годъ, она въ силахъ была передохнуть.

Пришла осень.

Чаще прежняго плачеть мать. Въ своей безысходной тоскѣ она стала раздражительна и по временамъ съ болѣзненной горячностью прикрикиваетъ на дѣтей. Въ такія минуты они робко сбиваются въ темномъ углу за печкой и одинъ изъ нихъ шепчеть:

— А все отъ того, что отецъ не возвращается!

На это замѣчаетъ другой:

— Еще бы онъ вернулся! Вишь, люди говорять: у него другая хозяйка.

Дѣти неясно понимаютъ то, что люди говорятъ объ ихъ отцѣ. Но, такъ какъ они видятъ, что мать не перестаетъ плакатъ, то догадываются, что отецъ поступаетъ очень нехорошо, и что ихъ мать выбивается изъ силъ. Ясно они сознаютъ только то, что они всегда, всегда бываютъ голодны...

**Но отецъ, попрежнему, далеко, и в**ѣстей отъ него не получается уже никакихъ...

#### III.

## Изъ-за короба.

#### Разсказъ Алкіо.

Коробъ, который ставится на дровни и въ которомъ возятъ разныя малоценныя сыпучія вещества, всегда бываетъ почти общимъ имуществомъ. Если кто-нибудь смастеритъ себе такой коробъ, все соседи имъ пользуются безъ церемоній.

У Эллу Картунена быль коробъ, который стояль возле амбара подъ дождемъ и быль уже довольно плохъ. Однажды, этотъ коробъ заняли сыновья вдовы Пакарайненъ, которымъ надо было свезти что-то въ городъ. Они были порядочные неряки и по возвращеніи изъ города забыли доставить занятую вещь обратно на хуторъ Картунена, а бросили коробъ у себя на заднемъ дворъ. Тамъ его увидълъ Ленасъ Туппу, который приготовлялъ золу для стекляннаго завода и которому не въ чемъ было доставить золу на заводъ. Онъ попросилъ позволенія воспользоваться коробомъ и объщался затъмъ доставить вещь обратно Эллу Картунену. При этомъ выяснилось, что коробъ провалялся на заднемъ дворъ болъе года, за что старуха задала порядочную головомойку своимъ сыновьямъ. Но парни умъли оправдываться, какъ нельзя лучше, да и Картуненъ ни разу не напомнилъ о своемъ коробъ, въ которомъ, очевидно, не нуждался... Наконецъ, такъ какъ старый Туппу брался доставить коробъ по принадлежности, стоило ли такъ много о немъ разговаривать?

Туппу возиль золу всю зиму, а къ весне заболель и умеръ. Почемъ могла знать овдовевшая старуха Туппу, откуда при жизни онъ добыль свой старый, полусгнившей коробъ, валявшейся возле коровника? Она только разъ и воспользовалась этой вещью, а именно, когда свезла остатки золы на заводъ, чтобы выручить деньги, необходимыя на погребение.

Послѣ Туппу остались долги, и заимодавцы потребовали, чтобы все его движимое и недвижимое имущество было продано съ аукціона. Противъ этого нечего было возражать и аукціонъ состоялся въ понедѣльникъ на Өоминой недѣлѣ. Между прочимъ, проданъ

быль и старый коробъ, доставшійся за двадцать пенни скупщику тряпья Меткунену, который, кстати, скупиль и все имѣвшееся въ домѣ тряпье.

- Меткуненъ ловкачъ! подшучивали надъ нимъ мужики. Чтобы не везти свой коробъ порожнемъ, онъ накупитъ товару и поъдетъ съ полнымъ возомъ.
- Точь-въ-точь такой же коробъ былъ прежде у Картунена, замътилъ одинъ изъ парней.
- Можетъ быть, Туппу купилъ коробъ у Картунена, когда взялся жечь золу?—предположилъ другой и больше о коробѣ не разсуждали.

Меткуненъ починилъ коробъ, прид'влалъ его къ санямъ и сталъ въ немъ возить свой товаръ. Однажды, путешествуя по хуторамъ для закупки тряпья, онъ залъхалъ къ Картунену.

- Вотъ такъ штука!—сказалъ Эллу, когда вышелъ на дворъ и увидълъ возъ тряпичника.—Въдь это мой коробъ, Меткуненъ! Откуда ты его взялъ?
- Что такое? Тво-ой? Оботри губы, милый человъкъ! Если хочешь знать, я купиль этотъ коробъ на аукціонъ послъ Ленаса Туппу и заплатиль за вещь двадцать пенни наличными деньгами.
- Во всякомъ случаѣ, коробъ мой, и свою собственность я тутъ же у тебя отберу. Никогда въ жизни я не продавалъ короба Туппу... Ей-Богу отберу!
- Вотъ какъ, ты хочешь отобрать у меня коробъ? разсмъялся Меткуненъ.—Посмотрълъ бы я, какъ ты бы сдълалъ это!
- Свою собственность я всегда могу отобрать, гдй бы ни увидъль ее!—уперся Картуненъ.—Года три эта вещь пропадала неизвъстно гдй... Но теперь она не уйдеть отъ меня! Выбирай-ка свое тряпье и отдавай лучше коробъ добромъ.
- Охо! Я честно купилъ вещь на наличныя деньги, въ чемъ могу присягнуть на Евангеліи... Ни за что я не отдамъ коробъ, хоть бы ты... Можешь требовать деньги съ вдовы Туппу.
- Какое мић дћло до вдовы Туппу? Если у тебя есть дћла съ нею, самъ ихъ и вћдай. А я отберу коробъ, вотъ и все!

И Эллу въ самомъ дълъ хотълъ своротить коробъ съ дровней. Но этого Меткуненъ не допустилъ.

— Н'єть, милый другь!—сказаль онъ насм'єшливо.—Для этого у тебя руки коротки, и короба ты не получишь. Такъ и запиши!

Съ этими словами онъ оттолкнулъ Картунена, вскочилъ въ коробъ и пустилъ лошадь вскачъ, посвистывая и посмъпваясь себъвъ бороду.

Картуненъ остался съ носомъ и сильно разозленный остановился у воротъ, провожая возъ тряпичника долгимъ взглядомъ.

— И такъ-то онъ поступаетъ со мною, хотя знаетъ, что я въ своемъ правѣ!—раздумывалъ онъ.—Выходитъ, что Меткуненъ настоящій мошенникъ, который не стыдится оставлять у себя чужую венць!

Цѣлый вечеръ Картуненъ былъ не въ духѣ, поминалъ чорта при всякомъ случаѣ и старался сообразить, кому онъ одолжилъ коробъ въ послѣдній разъ. Но этого ни онъ, ни кто-либо другой не могли припомнить... Черезъ нѣсколько дней онъ даже сходилъ къ старухѣ Туппу, но и та ничего не могла объяснить. Она только знала, что коробъ давно уже стоялъ у нихъ во дворѣ, и думала, что онъ ихній. На аукціонѣ же распоряжались кредиторы, и имъ же достались всѣ вырученныя депьги. Ея дѣло было сторона, и отвѣчать за коробъ ей не приходилось.

Вернувшись домой, Картуненъ съ горечью разсказаль о своей неудач в батраку.

- Вамъ слѣдовало крѣпче стоять за свое и силой отобрать коробъ у Меткунена!—сказалъ батракъ.
- Ги... Пожалуй, этого не следовало! Но я имею право пожаловаться въ сходъ и привлечь обидчика къ суду. Пусть знастъ, что со мною...

Онъ не договорилъ своей угрозы, но отъ этого она получила лишь еще больше торжественности.

Сказано — сділано. Картуненъ не могъ успоконться, пока не направился къ немдеману \*) Мьелонену. Дорогой онъ съ наслажденіемъ раздумывалъ о томъ, какъ Меткунена будутъ судить за кражу или за укрывательство краденыхъ вещей. Онъ никакъ не могъ припомнить, чему именно подвергался отвътчикъ за такія противозаконныя діянія, но надіялся въ точности узнать это отъ опытнаго Мьелонена, который, небось, понаторівлъ въ законахъ за многіе годы службы по выборамъ.

Однако, Мьелоненъ, когда узналъ всй подробности дёла, только посм'ялся надъ нимъ. «Начать судебное преследование изъ-за такого хлама — слыханное ли это дёло? Нётъ, братъ, одумайся лучше и вспомии, что судебныя издержки бываютъ немалыя, а вещь твоя стоитъ всего двадцать пенни!»

— Все это я знаю, —возразилъ Картуненъ. — Но Меткуненъ поступилъ со мною такъ дъявольски несправедливо, что ему не мѣшаетъ поплатиться, а судебныя издержки падутъ вѣдъ на него...

<sup>\*)</sup> Въ каждой сельской общинь въ Финляндіи бываетъ по два или по нъскольку выборныхъ немдемановъ, которые принимаютъ жалобы, производять нъкоторыя дознанія и вообще подготовляють дъла сельскаго суда, на засъданіи котораго пріважаеть особый судья.

— Нѣтъ, послушай, ты затѣваешь глупости... Во всякомъ случаѣ, пусть меня заберетъ сатана, если я возьмусь помогать тебѣвъ этомъ вздорномъ дѣлѣ.

Эллу обидълся и ушелъ огорченный.

«Просто смотрѣть тошно, какимъ высокомѣріемъ дьяволъ надѣлилъ Мьелонена! Дѣло вѣдь нешуточное, потому что совершена кража! Ужъ не знакомъ ли онъ съ Меткуненомъ и не тянетъ ли въ его сторону?»

Къ счастью, онъ вспомнилъ, что на послѣднемъ сходѣ вторымъ немдеманомъ былъ выбранъ Адамъ Нетула. Тотъ былъ славный мужикъ, не чета этому гордецу, и во всякомъ случаѣ не успѣлъ еще испортиться. Къ нему можно было обратиться смѣло. А этотъ Мьелоненъ... Да какъ онъ смѣлъ не принять жалобы? Положительно слѣдовало притянуть его самого къ отвѣтственности... Послетѣло бы съ него спеси, если бы его обвинить въ самоуправствѣ!

На следующий день онъ поехаль къ новому немдеману Нетула.

Они были старые друзья, и Адамъ радушно вышелъ къ нему на встрѣчу, самъ привязалъ его лошадь и повелъ въ горницу. гдѣ тотчасъ же предложилъ трубку. Картуненъ даже повеселълъ, видя, что служба по выборамъ еще не успѣла повліять на характеръ его друга.

Сначала они такъ дружески разговорились о всякой всячинѣ, что Картуненъ чуть не забылъ о дѣлѣ, по которому пріфхалъ. Впрочемъ, тѣмъ приличнѣе вышло, когда онъ заговорилъ объ этомъ напослѣдокъ. Онъ даже усмѣхался, когда сказалъ, вспомнивъ о лѣлѣ:

- Кстати, у меня есть къ тебѣ дѣльце, милый другъ. Я долженъ просить тебя предать суду Меткунена за укрывательство краденаго имущества.
- -- Oro! Неужели?.. Ну, что же дѣлать... бываетъ... Въ чемъ же дѣло?

Картуненъ разсказаль все, какъ было.

- Дѣло, разумѣется, не въ цѣнѣ короба, сказалъ онъ въ заключеніе, но важно то, что онъ пренебрегаетъ справедливостью, да и я обиженъ... Наконецъ, если позволять растаскивать свое имущество, то начнутъ съ мелочей, а тамъ и цѣнное потащатъ. Останешься безо всего.
- Да, да, пожалуй, такъ!—согласился немдеманъ.—Пусть поплатится.
  - А во сколько обойдутся ему судебныя издержки?
- Одна марка десять пенни за разборъ дъла... Свидътелей вызывать?

#### — Еше бы!

Адамъ объщался вызвать всъхъ свидътелей, по шестидесяти пенви за каждаго...

Картуненъ потиралъ руки. Не мало приходилось заплатить злодъю! То-то вотъ! Лучше бы не кочевряжился и добромъ уступилъ коробъ. Было бы не такъ убыточно... Но ужъ если пошелъ на то, что не побоялся обмошенничать самого Картунена въглаза!.. Ого!..

Меткуненъ поперхнулся, когда ему была вручена повъстка о явкъ въ судъ по обвиненію въ укрывательствъ краденаго имущества. Затъмъ онъ сталъ клясться и ругаться, какъ язычникъ, а въ заключеніе божиться, что привлечетъ Картунена къ отвътственности за клевету и оскорбленіе чести.

— Если хочешь,—предупредительно предложилъ ему ласковый немдеманъ,—я сегодня же вручу повъстку и Картунену. За однимъ и обдълаемъ, разъ ужъ я выъхалъ по общественнымъ дъламъ.

Это вполнъ соотвътствовало желаніямъ Меткунена, и онъ тутъ же изготовиль встръчную жалобу, безпрекословно уплативъ впередъ все, что слъдовало.

Передъ отъёздомъ, однако, Адамъ вспомнилъ, что долженъ сдёлать все, что возможно, для примиренія сторонъ, и сталъ уговаривать Меткунена помириться. Но это только хуже озлобило Меткунена.

— Вотъ какъ! Примириться? Нѣтъ, благодарю покорно. Картуненъ узнаетъ, что значитъ законъ и право, за это я тебъ ручаюсь. Будь я повъшенъ, если не узнаетъ!

Пропіло п'єсколько нед'яль и, наконецть, наступилъ день разбирательства судомъ этого важнаго д'яла. Ожидавшій начала разбирательства народъ толпился на волостномъ двор'я и отъ нечего д'ялать сталъ примирять тяжущихся.

— Смѣшно судиться изъ за такой дряни! — говорилъ одинъ старикъ. — Да и судья у насъ этого не любитъ. Какъ бы вамъ не влетъло...

Картуненъ отвъчалъ, что проситъ за него не безпокоиться. Ему-то ужъ во всякомъ случат опасаться нечего! Въ сущности, онъ въдь добивался только справедливости, а ссоры ни съ къмъ не затъвалъ.

Меткуненъ злобно посмъивался. По его мивнію, примиреніе могло легко состояться, если Картуненъ начиналъ трусить. Пусть заплатитъ судебныя издержки и признается, что наклеветалъ по глупости—вотъ и дбло съ концомъ!

Съ этого ни того, ни другого нельзя было сдвинуть. Накопецъ, наступила очередь дѣла и ихъ позвали въ присутственную комнату. Противники вошли: впереди Картуненъ, позади него Меткуненъ.

- -- Ну, держись, милый Картуненъ! Теб‡: попадетъ полностью, что слѣдуетъ!-- шепнулъ ему тряничникъ.
- -- Ахъ ты мошенникъ, мошенникъ, Меткуненъ! шепотомъ же отвътилъ ему истецъ. Если бы уступилъ краденое добромъ, тебъ бы не пришлось теперь дрожать передъ судомъ.

Разборъ діла, которое всі и безъ того знали во всіхъ подробностяхъ, не затянулся. Свидітелей даже не приводили къ присягі. Затімъ всіхъ удалили и судьи заперлись для постановленія приговора.

Истецъ и отвътчикъ виъстъ съ публькой дожидались въ съняхъ.

- Любопытно, на сколько времени упрячутъ нашего тряпичника?—злорадствовалъ Картуненъ.
- Подожди, подожди, Картуненъ. Сейчасъ узнаешь, кто изъ насъ правъ, а кто простой клеветникъ.

Тяжущихся потребовали въ присутствие для выслушания приговора. За ними протискались впередъ свидътели и любопытные.

Началось чтеніе постановленія: «...а потому судъ постановилъ»,— звучали слова приговора: — «Ильъ Картунену получить обратно отъ отвътчика коробъ, какъ свою несомивнию, законную собственность—».

- Слышишь, дружокъ? То-то вотъ, старый плутяга!
- «...Но, принимая во вниманіе, что дійствіями обоихъ противниковъ руководило преслідуемое закономъ сутяжничество, согласно \$\$ и въ виду — постановляется подвергнуть обоихъ пені по двадцати марокъ съ каждаго за злоупотребленіе исковымъ правомъ. Судебныя же издержки разділить между обоими пополамъ...»
- Если еще разъ сунетесь въ судъ съ подобными вздорными дѣлами, пеня будетъ удвоена! внушительно прибавилъ судья по окончаніи чтенія.

Немдеманы см'вялись; см'вялись и публика, и свидівтели; самъ судья прикусываль губу, чтобы не улыбнуться.

Меткуненъ и Картуненъ въ величайшемъ смущени и торопливо выплачивали деньги. Только въ съияхъ, нахлобучивая плапки на всклокоченныя головы, они немного опоминлись.

Очутившись рядомъ, они переглянулись.

Ну, если не вышло по моему, такъ не вышло и по твоему!
 Съ финскаго В. Фирсовъ.

# ЗА АТЛАНТИЧЕСКИМЪ ОКЕАНОМЪ.

## ПУТЕВЫЯ ВПЕЧАТЛЪНІЯ ЛЮДВИГА КРЖИВНЦКАГО.

Переводъ съ польскаго В. Чепинскаго.

(Продолжение \*).

15 іюня, Буффало.

Я разглядываю общирную и высокую залу. Какъ много здёсь солнечнаго свъта, какое обиле воздуха! На стънахъ висятъ картины, на которыхъ изображены сцены изъ жизни патей: по угламъ разставлены маленькіе стулья, куда ни за что не сядеть семильтній мальчуганъ, считая это ниже своего достоинства. Посрединъ пола вділаны два огромныхъ круга, одинъ въ другомъ-по нимъ лъти становятся въ хороводы. Это комната, служащая для игръ зимою и въ ненастное время. Съ любопытствомъ разсматриваю детали. Мое удивленіе, какъ вижу, приводить сопровождающую меня «миссъ» въ нѣсколько проническое настроеніе, точно она имъетъ дъло съ крестьяниномъ, зазъвавшимся на столичныя диковины. Наконецъ, проводникъ мой, рішивъ, что я уже слишкомъ долго изучаю пустое пространство, дълаетъ нъсколько шаговъ по направленію къ двери и открываетъ... стѣну. Въ случать надобности дв и три комнаты могуть образовать одну огромную залу. Передо мною открывается комната такой же величины, съ такимъ же обиліемъ світа и воздуха. Рядами разставлены низкіе столики; каждый изъ нихъ окруженъ вінцомъ крошечныхъ стульевъ, среди которыхъ высится одинъ большой-для учительницы. Въ другой, въ третьей комнатъ — то же самое, только стулья повыше. Я нахожусь въ фребелевскомъ саду. Очутился я въ немъ самымъ неожиданнымъ образомъ и совстиъ не въ прочный часъ. Проходя мимо и замътивъ надпись, я ръшидъ зайти

<sup>\*)</sup> См. «Міръ Божій», № 1, 1896 г.

въ належать. что мнъ не покажутъ пверей. — и нисколько не ошибся насчеть заморской предупредительности. О нать, совствиъ напротивъ, я лаже начинаю жальть, что затъяль это льло. Измученный пізымъ днемъ пребыванія на Ніагарі, я полженъ теперь разсматривать рисунки и работы дътей, слушать изложение системы обученія и всякихъ мелочей. Стараюсь-изъ признательности къ моему проводнику-выказать любопытство; «миссъ» принимаетъ это за чистую монету и посвящаетъ меня все въ болбе и болбе мелкія подробности. Она разсказываеть о томъ, какъ школа знакомитъ дътей съ окружающимъ ихъ міромъ. Когда урокъ касается судовъ, учительница вибств со школой предпринимаеть экскурсію по озеру и показываеть дітямь суда. По возвращении, дати въ течение недали выразывають изъ бумаги. рисують, пылають модели того, что видым, затывають игры, попражая пъйствіямъ команды, поють пъсни, касающіяся мореплаванія. Я просматриваю цёлые вороха этихъ рисунковъ и моделей; иной разъ требуется довольно много сообразительности, чтобы угадать, что именно желаль изобразить какой-нибудь четырехльтній гражданинь. Преподаваніе перестаеть быть безколечно скучнымъ разсказомъ о томъ, что у воробья двѣ ноги, а у коровы четыре, что глаза находятся спереди, а хвостъ сзали: ученіе становится въ высшей степени занимательнымъ. Ребенокъ видить собственными глазами, и притомъ не на картинкъ, а въ дъйствительности, самый простой предметь извъстной группы. дълаетъ модель его, срисовываетъ и, такимъ образомъ, учится набымдать жизнь. Потомъ онъ переходить къ боле сложнымъ предметамъ-отъ простой повозки къ вагону, отъ вагона къ побзду. У насъ фребелевская система впадаеть въ рутину, въ Америкъ она полна жизни и способна къ развитію.

Пкола, которую я осматриваю, занимаетъ цёлое зданіе, уже во время закладки фундамента его предпазначавшееся для этой цёли. Припоминаются мні наши дётскіе сады, лиёздящіеся вътёсныхъ наемныхъ поміщеніяхъ, куда не проникаетъ солнечный лучъ, который хотя-бы ради шутки заглянулъ туда. Ражийры школы довольно велики: въ ней обучается более сотни дістей. Я невольно проявляю изумленіе. «Миссъ» снова улыбается. Очевидно, это пріятно щекочетъ ся патріотическую гордость, и она говоритъ, что посіщаемое мною фребелевское заведеніе вовсе не одно изъ лучшихъ. Въ Санъ-Франциско есть зданія со стеклянными крышами, чтобы побольше было свёта и солнца, съ нарочно устроенными цвёточными клумбами, за которыми заботливо ухаживають, съ открытыми галлереями вокругъ дома, гді:

происходять уроки въ хорошую погоду. У дѣтей есть въ саду свои грядки; они копають, сѣють, полють. Да чего только тамъ нѣть! Въ другомъ мѣстѣ имѣется вѣчто въ такомъ же родѣ, хотя и съ нѣкоторыми отличіями. А тамъ... но пора прекратить это перечисленіе.

Сумерки уже спустились на землю, когда я, наконецъ, освободился. Я долженъ былъ объщать американкъ осмотръть фребелевскую выставку въ Чикаго.

16 іюня, Буффало.

Я обхожу общественныя учрежденія вмісті съ редакторомъ одного изъ мъстныхъ польскихъ органовъ печати. Мы были въ зданіи муниципалитета и въ тюрьм'є, пос'єтили и пожарную команду. Меня поражаетъ предупредительность американскихъ властей. Хотя мы пришли въ тюрьму въ такое время, когда, судя по вывъшенному объявлению, уже никого не впускали, но нъсколькихъ словъ объясненія было достаточно, чтобы нарушить запрещеніе. Насъ предоставили самимъ себѣ; безъ единой живой души бродили мы по тюремнымъ корридорамъ, заглядывали черезъ рѣшетки въ камеры, входили въ тв изъ нихъ, двери которыхъ были открыты; никто не следилъ за нами и, если бы мы хотели, то могли бы пробыть тамъ, сколько угодно. Въ пожарномъ депо дежурный съ полчаса водилъ насъ повсюду, объяснялъ намъ механизмъ организаціи, показываль орудія. Онъ проявляль такую предупредительность по отношенію къ намъ, какая невозможна и даже непонятна въ Европф. Замфтимъ, что онъ не ожидалъ получить отъ насъ «на чай», о чемъ, повидимому, за Атлантичеческимъ океаномъ не имъютъ ни малъйшаго понятія \*).

Жены европейской интеллигенціи, выселившейся ради заработка въ Новый Свѣтъ, очень недовольны здѣшними отношеніями. Здѣсь нѣтъ прислуги, и европейская дама сама подметаетъ комнаты, сама возится на кухнѣ! Въ прислуги идетъ здѣсь только новоприбывшая изъ Стараго Свѣта дѣвушка, да и та бросаетъ это дѣло, какъ только ближе познакомится съ условіями, которыя для «барынь» становятся все хуже, по мѣрѣ того, какъ мы подвигаемся далѣе на западъ. Въ Буффало самая низкая плата прислугѣ три доллара (вдвое больше рублей!) въ недѣлю. При-

<sup>\*)</sup> Съ этимъ совпадаютъ показанія и другихъ путещественниковъ. Такъ г. Витковскій въ книгъ своей «За океаномъ» расказываетъ, что, прибывъ въ Нью-Горкъ, онъ далъ носильщику на вокзалъ, сверхъ указанной платы «5 центовъ, еще на чай. Носильщикъ вернулъ ему добавку со словами: 20ставьте эту европейскую привычку. Я такой же джентльменъ, какъ и вы».

слуга салится за столъ вмёсті; съ госполами, и рабочій лень ея кончается въ шесть часовъ вечера. Вопросъ о прислугу-вопросъ «жгучій» среди болье убогихъ слоевъ «высшаго» класса. Сливки плутократіи пользуются услугами негровъ: эти существа «бол'ве низкой» расы. — навъ которыми, словно проклятіе, тягот воспоминаніе о прежнемъ рабстві, -- могуть быть устраняемы оть той фамильярности, на которую въ силу обычая заявляетъ притязанія бълая прислуга. Семьи, которыя у насъ, кромъ кухарки, держатъ еще горимчию, здісь обходятся безъ той и безъ другой. Поэтому, семья перідко живеть въ особаго рода отеляхъ, разумітется, въ трхъ случаяхъ, если инфеть для этого достаточныя средства-Если же ихъ нътъ, то барынъ приходится работать на кухнъ. Результатомъ этого является значительное понижение гастрономическихъ вкусовъ. Супъ обыкновенно не варится, такъ какъ требуеть слишкомъ много времени. Объдъ приготовляется изъ консервовъ, мяса и рыбы, которые можно получить въ коробкахъ, изъ печенья, овощей. Все это подается заразъ, даже въ томъ случав, когда имвется пара горячихъ блюдъ, чтобы хозяйкв не вставать во время объда.

Интеллигенты-эмигранты обоего пола горько жалуются на Америку. Если прівзжій рабочій чувствуєть себя тамъ, какъ въ раю, то интеллигенція крайне недовольна. Американская культура течеть по широкому руслу, но она выросла изъ народа, и притоки, которые въ нее вливаются, образуются изъ тіхъ же народныхъ элементовъ. Потребности, обычаи, эстетическіе вкусы значительно отличаются отъ тіхъ, къ какимъ привыкъ интеллигентный европеецъ, воспитанный въ атмосферт привилегій и праздности.

#### 17 іюня, дорогой между Буффало и Чакаго.

Ђду на самомъ медленномъ повздѣ, какой только есть между этими городами, именно на повздѣ «эмиграціонномъ», такъ какъ кочу ближе познакомиться съ эмигрантами и разсчитываю встрѣтить среди нихъ земляковъ. Выше я уже говорилъ, какимъ образомъ плутократическое лицемѣріе, прикрываясь маскою общаго равенства создало въ американскомъ повздѣ фактическое неравенство. Оно нашло еще и другіе пути для обхода демократической традиціи: завело повзда различной скорости, изъ которыхъ каждый носить особое названіе и пробъгаетъ извѣстное разстояніе съ различною быстротою или въ различную пору дня. Разница во времени громадная. Мой повздъ, хотя мы ѣдемъ съ невѣдомою у насъ скоростью, будетъ тащиться почти цѣлыя сутки, между тѣмъ какъ знаменитый «Flyer» (летающій), около двухъ

недѣль курсирующій по Гудзоновской линіи, проѣхаль бы это разстояніе въ десять часовъ. Цѣна зависить отъ скорости, быть можеть, и отъ того, пересѣкаетъ ли поѣздъ извѣствую мѣстность днемъ или ночью и даетъ или не даетъ глазамъ возможность наслаждаться видами. Данью обложено даже удовольствіе, доставляемое природой изъ оконъ вагона. Ничего даромъ!

Дѣлаю новое открытіе. Въ моемъ поѣздѣ даже номинально два класса. Лицемѣріе сбросило съ себя маску и выступило открыто. Пока дѣло касалось американскихъ согражданъ, надо было сохранить хоть внѣшнее приличіе. Но эмигрантская чернь еще не люди! Ихъ загнали въ задніе вагоны, куда забираюсь и я, не смотря на неудовольствіе кондуктора, совѣтующаго мнѣ отнравиться въ первый классъ, на который я имѣю право. Одинъ внѣшній видъ этихъ вагоновъ свидѣтельствуетъ о томъ, что это помѣщенія для паріевъ. Вхожу во внутрь вагоновъ. Вмѣсто мягкихъ креселъ—соломенныя сидѣнія, чистота не такая образцовая, кондукторъ не такъ предупредителенъ. Но вся обстановка можетъ быть названа идеальною по сравненію съ нашимъ третьимъ классомъ. Замѣтимъ, пѣна билетовъ гораздо чиже, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ поѣзда, и такіе билеты даются только настоящему петеселенцу.

Я нахожусь среди истиннаго вавилонскаго столпотворенія. Итальянцевъ больше всего; грязь на нихъ самихъ и около нихъ поневолѣ представляется проявленіемъ народнаго духа. Нѣсколько нѣмцевъ и скандинавовъ, горсть поляковъ изъ-подъ Августова. Всѣ ѣдутъ въ Чикаго, гдѣ естъ у нихъ знакомые; одилъ, восемнадцатилѣтній подростокъ, исповѣдуется передо мною въ своихъ смѣлыхъ планахъ. Онъ хочетъ непремѣнно завѣдыватъ хозяйственными счетами и отправился въ Америку въ надеждѣ, что его завѣтная мечта осуществится тамъ скорѣе.

Я не въ сплахъ оторвать глазъ отъ містности, по которой мы пробзжаемъ. Во всей полноті развертывается здісь роскошь американской природы. Песковъ не видно, трава по поясъ. Отъ времени до времени холмастая містность пересіжается глубокими оврагами. Пашня явно носитъ на себі сліды того, что плугъ земледільца лишь съ очень недавняго времени началъ взрізывать эту почву: изъ-подъ покрова хлібовъ часто выглядываютъ пни. Въ двухъ часахъ ізды отъ Кливеленда начинаются непрерывныя фруктовыя плантаціи. На горизонтів нигдів не видибется деревни: каждый домикъ стоитъ вдали одинъ отъ другого—варнарское прошлое не оставило посліз себя даже внішняго скелета п. ежней общинной солидарности бъ видів деревенскаго скопленія.

Съ перваго момента своего появленія злісь, человікь селился согласно съ принципами частной собственности и согласно съ этими принципами устраиваль свои жилища. Домики улыбаются намъ среди густой зелени и прелестью своей скорбе напоминають мибнаши виллы, чемъ крестьянскія избы. Многочисленность поселеній и близость ихъ другъ къ другу свидетельствують, что я нахожусь въ полосъ мелкаго землевлальнія. Пытаюсь открыть слыы мужицкой рутины въ обработкъ земли. Но изъ оконъ вагона не замъчаю той шашечной доски хатьбовъ, какая разстилается передъ глазами въ Старомъ (Свътъ. Это свидътельствуеть о большихъ размърать фермы и о болье раціональномъ способь веленія хозяйства. Земледълець еще не трясется здъсь надъ каждымъ клочкомъ земли, но клопочетъ о сбережении своего труда. Изгородей онъ не заводить. Онъ втыкаеть въ землю коль, на ифкоторомъ разстояніи отъ него-другой, верхушки ихъ соединяетъ третьимъ, и т. д.: такимъ образомъ создаются ограды, которыя бъгуть зигзагомъ, захватывая значительный участокъ земли. Иногда на лугу пасется десятокъ-другой коровъ, ничъмъ не напоминающихъ жалкой скотины нашего крестьянина. Въ теченіе шестичасовой ізды я одинъ только разъ замътилъ человъка, работающаго въ полъ. Онъ, кажется, боронилъ, но не ручаюсь. Орудіе было неизвъстной для меня формы, наверху оно было снабжено сидениемъ, на которомъ силълъ землелълепъ.

По временамъ попадаются и болъе крупныя поселенія. Они производять впечатльніе чего-то незаконченнаго. Улицы всегда широкія, домики низкіе, деревянные, деревьевъ множество; около жельзнодорожной линіи ожидаетъ электрическій трамвай, вдоль улицы тянутся фонари, формою своею показывающіе, что они черпаютъ свъть изъ того же источника; посреди улицъ—кучи мусору, мостовыхъ не имъется.

Передъ въйздомъ въ Кливелендъ намъ пришлось остановиться минуты на двй и ждать, чтобы товарный пойздъ очистилъ путь. Нёсколько рабочихъ, работавшихъ на желёзнодорожной линіи, подошли къ переселенческимъ вагонамъ и бросили выглядывавшимъ оттуда людямъ оскорбительное «scabs» (струпья, т. е. въ данномъслучай жалкія, паршивыя существа). Въ ихъ глазахъ сверкала ненависть.

«Scabs»!—въ этомъ словъ заключается вся исторія переселенческаго движенія. Переселенець—желанный гость для однихъ только обладателей крупныхъ капиталовъ, но для класса наемниковъ онъ предвъстникъ нищеты. И не потому, чтобы на американской землъ не хватало для кого-нибудь хлъба или труда. Нѣтъ! Земля эта еще далеко не густо заселена и можетъ пріютить не одинъ еще милліонъ людей, потерпѣвшихъ кораблекрушеніе на житейскомъ морѣ. Но эмигрантъ, — какъ, напр., эти грязные итальянцы, которыхъ я въ первую минуту принялъ за банду цыганъ, — человѣкъ съ низкимъ уровнемъ потребностей, и для него минимальная плата еще очень хороша. Гдѣ бы онъ ни появился, онъ вездѣ понижаетъ заработокъ и лишаетъ работы стараго обывателя.

Начинаю жальть, что я не въ своемъ вагонъ. Тамъ яркое освъщение давало бы возможность читать самую мелкую печать. и на удобномъ сиденіи пріятите было бы работать. Здёсь же, въ переселенческомъ вагонъ, съ трудомъ разбираю отдъльныя слова, небольшія лампы едва разсъявають ночной мракт, хотя горять ярче, нежели по ту сторону океана. Просматриваю описаніе знаменитаго «Flyer'a», которое раздается даромъ на станціяхъ. Эта небольшая, изящная брошюра, со множествомъ плановъ и рисунковъ, должна, по моему, носить другое названіе, а именно: «Какъ путешествуеть американская плутократія». Огромныя разстоянія благопріятны для усовершенствованій: побзда-это гостинницы на колесахъ, гдф къ вашимъ услугамъ кровать, читальня, обфдъ, даже ванна. Богатство страны проявляется съ такой роскошью, о какой Европа не имфетъ понятія. Бархатъ и шелкъ, красное дерево и мраморъ-вотъ матеріалы, изъ которыхъ сдёлана мебель, стыны покрыты позолотой и рызьбой.

«Flyer» разъ въ сутки ходить по Гудзоновой линіи, пробъгая англійскую милю въ 32 секунды! Время—деньги для американскаго плутократа, онъ нуждается въ скорыхъ, удобныхъ и безопасныхъ побъздахъ и готовъ дорого платить за нихъ. Побъздъ состоить изъ трехъ-четырехъ вагоновъ; на мъста необходимо записываться заранъе: локомотиву не придется тащить пустыхъ сидъній. Даже биржа отчасти перенесена въ поъздъ: на каждую станцію телеграфная проволока приносить извъстія о курсахъ, а кондукторъ вывъшиваетъ ихъ въ вагонъ. Плутократы сообразно съ этимъ высылаютъ свои распоряженія, и не одинъ, можетъ быть, сидя въ вагонъ, загребаетъ милліоны!

На горизонт'є показалось солнце. Изъ медленно разсілявающейся мітлы выступають наружу безконечные лучи. Куда ни повернись, везд'є безпред'єльная поверхность зелен'єющей травы, м'єстами совершенно сухой, м'єстами увлажненной водою. Порой мелькнеть сл'єдъ челов'єческихъ рукъ. Челов'єкъ является зд'єсь лишь въопред'єленное время года, косить траву, приготовляеть помощью пресса кирпичи изъ с'єна, складываеть ихъ въ пирамиды и раз-

сылаеть по желѣзнымъ дорогамъ въ разные уголки американскаго материка. Стало быть, здѣсь мы видимъ земледѣльческое хозяйство, имѣющее дѣло исключительно съ производствомъ сѣна!

Глазъ устремляется въ зеленое море, забывая то, что видитъ въ вагонъ. Я начинаю оправдывать американцевъ, понимаю теперь, что, можетъ быть, непріятная необходимость заставила ихъ отділить переселенцевъ и предоставить имъ худшія мѣста. Вагонъ буквально превратился въ хлѣвъ! Отъ умывальника по всѣмъ направленіямъ текутъ ручьи, переселенцы льютъ воду на полъ, хотя рукомойникъ стоитъ подъ краномъ. Вокругъ итальянцевъ—кучи мусору. И если бы только одного мусору!..

## 22 іюня, Чикаго, «city» (т. е. старый городъ).

Улицы безъ конца, невообразимая грязь, законтыве дома. надъ ними воздухъ, пропитанный туманомъ, сажей, пылью, кровавое солнце проглядываеть, какъ въ туманѣ, даже въ жару—слъды грязина улицахъ, немощенные переулки, достойные какогонибудь Цъханова (мъстечко въ Полыпъ), ряды многоэтажныхъ казармъ въ серединъ города, далъе ряды все уменшающихся деревянныхъ домиковъ до одноэтажныхъ включительно, тяжелый воздухъ, спирающій дыханіе въ груди — вотъ первое впечатлъніе, какое произвелъ на меня пресловутый городъ. Живу здъсь ужесъ недълю и еще не составилъ лучшаго представленія. Прибавьте къ этому еще не прекращающуюся жару. Словомъ, Чикаго, — по крайней мъръ тъ его кварталы, которые я до сихъ поръ успълъ узнать, — въ высшей степени запущенъ. Возвращаясь поздно вечеромъ домой, ступаю осторожно: досчатыя панели изобилуютъ возвышеніями и углубленіями.

Огромныя разстоянія, улицы, тянущіяся на протяженіи двухъ нашихъ миль, маленькіе деревянные домики. Можно подумать, что кто-то сложилъ въ одну кучу нѣсколько сотенъ мѣстечекъ, вродѣ нашихъ уѣздныхъ городишекъ, только улицы сдѣлалъ правильными и широкими, а также снабдилъ имъ сѣтью телеграфныхъ и телефонныхъ проволокъ. Это сравненіе даетъ самое вѣрное понятіе объ американскихъ городахъ, лежащихъ къ западу.

#### 23-го іюня, Чикаго, выставка.

Съ балюстрады, окружающей крышу главнаго корпуса зданія промышленности и пскусства, любуюсь выставкой, которая стелется у моихъ ногъ со своими бълыми строеніями, коврами зелени, рощами кустарниковъ, прудами и островками, усъявная ползающимъ, словно черви, пестрымъ человъчествомъ. Своимъ оживленіемъ и движеніемъ выставка ръзко отличается отъ без-

конечной поверхности озера, гладкой, чистой, спокойной. Съ другой стороны разстилается городъ. Ближайшія части его-кварталы зажиточныхъ гражданъ, купающіеся въ зелени, --еще видимы глазу, хотя и окутаны слегка прозрачнымъ саваномъ мглы и пыли; а далье все совершенно исчезаеть въ туманъ сажи. Однѣ лишь фабричныя трубы выдѣляются изъ этого облака и выпускають еще болье темныя облака дыму, которыя мало-помалу расплываются въ окружающей атмосферъ пыли. Еще далъе торчать какія-то башни, можеть быть, «дома до небесь», но въ этомъ я не увъренъ, такъ какъ теряю способность что-либо различать въ непрозрачномъ воздухъ. Ужасное эрълище! На балкстрадъ я купаюсь въ моръ чистаго воздуха и въ незапятнанныхъ ничемъ лучахъ солнца, а у ногъ моихъ стелется неизмеримое и чистое пространство воды озера и цілыя площади зелени, - здісь всв чувства мои возмущаются противъ проклятыхъ гигіеническихъ условій, въ которыхъ стонуть милліоны человівческихъ существъ. Жилища безъ свъта, площади безъ растительности, облака пыли, самые разнообразные скверные запахи. Развъ нельзя считать города настоящими нарывами на общественномъ тълъ? Я понимаю Рескина, который, руководясь эстетической точкой эрбнія, бросиль перчатку всемогуществу современной индустріи. И всетаки - всетаки Чикаго еще идеаль: въ немъ нътъ подвальныхъ жилищъ, люди но гийздятся, какъ кролики, въ иногоэтажныхъ донахъ, улицы широкія.

Мысль съ отвращениеть обжить отъ картинъ, которыя запятнали чистоту природы, и паритъ надъ всвиъ, что меня непо средственно окружаетъ. Когда я гуляю внизу, по парку Джаксона, то всегда имъю дъло лишь съ частидей Бълаго Города \*). Цфлое дробится и теряется въ мелочахъ. Тогда я уподобляюсь эстетическому кроту, умѣющему различать «тонкости», но не способному обнять картины во всей ся пъльности. Здесь, на высоть, -- если не ошибаюсь, -- двухсоть футовъ, «тонкія» порицанія и восторги, т. е. порицанія и восторги крота, должны казаться до наивности смѣшными. Что тамъ внизу представляется хаотическимъ сборищемъ строеній, то отсюда, сверху, складывается въ гармоническую и явственную мозаику. Какъ все мощное и смфлое, эта картина вызываеть въ душт зрителя крикъ восторга и приводить въ мечтательное настроеніе. Мнв чудится, будто я стою передъ наружнымъ скелетомъ отдаленнаго будущаго! Я любуюсь огромными куполами, для созданія которыхъ требовались нъкогда десятки дътъ и нужны были виртуозы строительнаго

<sup>\*)</sup> Кварталъ, гдъ помъщалась выставка.

искусства, и которые нынче родятся и выпостають въ н'Есколько нельдь. Развъ не шелевръ и это зланіе, стоя на вершинъ котораго я даю волю своему воображенію? Чтобы обойти балюстраду кругомъ, мит нужно болве лесяти минутъ; изъ полъ балюстрады полнимается кверху стеклянная крыша главнаго корпуса, у ногъ моихъ закругляется, понижаясь, поверхность нижняго свода, который, опустившись внизъ, опять поднимается и образуетъ остроконечную крынцу, распростертую надъ павильонами. Дядюшка Самъ \*) хвалится тъмъ, что впервые земной шаръ несеть на своемъ хребтъ полобное чуловище. Перелъ нами новый въкъ архитектуры, въкъ желъза, стекла и «штафа» \*\*), и онъ шутя сокрушаеть тралипіонныя формы, насміжается налъ архитектоническими трулностями, издавается надъ семью чудесами древняго міра. Возбужденная мысль уносится въ будущее, и изъ клочковъ Бълаго Города создаетъ поэтическую канву. Земля превратилась въ одно громадное поле, покрытое садами, и на лонв его копошится новая человъческая раса, сильная и здоровая. Она отложила въ сторону нъкоторыя машины, ибо мышцы жаждутъ физическаго упражненія; люди предпочитають собственноручно сгребать сіно. нежели пользоваться машинными автоматами. Средь зелени полей и рощъ-садовъ высятся зданія такой же архитектуры, какую мы видимъ въ Бѣломъ Городѣ. Эти громадныя зданія ничто иное. какъ шатры, которые можно разобрать въ нѣсколько дней и перенести при помощи желізной дороги въ любое місто, куда переселяется орда цивилизованныхъ кочевниковъ. Плески волнъ озера, повзда электрической желвзной дороги, змвями извивающівся на линіи каждую минуту, движущівся потоки человіческихъ головъ-все это заставляетъ мысль сочетать далекое будущее съ кочевою жизнью. А среди этихъ ордъ будущаго, церекочевывающихъ со своими шатрами съ полей къ морю или въ горы, будутъ тамъ и сямъ торчать нынвшніе города, совершенно покинутые, съ нъсколькими смотрителями, являя собою памятники минувшаго, осъдлаго прошлаго, точно такъ-же, какъ нынче, на неприступныхъ скалахъ, дремлють замки средневъковыхъ коршуновъ, жестокихъ, хищныхъ, но смъзыхъ и не торговавшихъ честью.

Одинъ вопросъ всилываетъ изъ глубины на поверхность моря сознательной мысли. Если бы Новалиса или кого-нибудь изъ ро-

ullet) Проввище Соединенныхъ Штатовъ, составленное изъ начальныхъ буквъ англійскаго ихъ названія: United States—Uncle Sam.

<sup>\*\*)</sup> Штафъ (staff)—особая смёсь изъ гипса, аллюминія, глицерина и декстрина, которая накладывается въ видётёста и, высохнувъ, очень прочна и нохожа на мраморъ.

мантиковъ посадить на эту балюстраду, по которой я расхаживаю, неужели и тогда воображение ихъ уносилось бы къ средневѣ-ковому разнообразію? И развѣ весь романтизмъ не былъ стономъ натуръ, которыхъ давилъ развивающійся шабловъ мѣщанскаго филистерства съ его эстетикой «тонкостей»—эстетикой крота, съ его почитаніемъ бюрократической гладкости формы, съ его культомъ такта?...

#### 24 іюня, Чикаго, выставка.

Передо мною движется кресло на колесахъ. Въ немъ растянулась дама и запросто болтаетъ съ юношей, двигающимъ его сзади. На лицѣ юноши выражается умъ и смѣлость; свѣтлоголубая куртка изобличаетъ въ немъ одного изъ служителей выставки, которые зарабатываютъ деньги тѣмъ, что развозятъ посѣтителей въ креслахъ.

Это интересная страничка американских обычаев, одна изт техь, которыя заставять меня, вернувшись на родину, долго еще тосковать по Америке. Когда организовалась служба при подвижных креслахь, студенты местнаго университета выговорили себе первенство въ этомъ деле и такимъ образомъ добываютъ средства для дальнейшихъ занятій. Труда здесь никто не стыдится! Этотъ принципъ пропретаетъ въ Соединенныхъ Штатахъ; простой дровосекъ, если только у него на плечахъ предпримчивая голова, можетъ смело разсчитывать на высокое положеніе. Нашъ студентъ ответилъ бы пощечиной тому, кто предложилъ бы ему прибегнуть къ подобному источнику средствъ къ жизни. Онъ предпочитаетъ, чтобы ножки растандовавшихся дамъ трудились ради него на благотворительныхъ балахъ; милостыни онъ не стыдится, но трудъ считаетъ ниже своего достоинства...

#### 25 іюня, Чикаго, «State Street.»

Общественная жизнь иногда имъетъ свои непосредственныя проявленія. Тогда со всею силой и выразительностью выступаютъ наружу свойственныя ей тенденціи. State Street (улица штатовъ) нъ полуденное время, когда всего сильнъе кипитъ дѣловая жизнь, становится воплощеніемъ сущности современнаго общества. Насколько хватаетъ глазъ, вездѣ толкутся людишки, образуя сплошную массу, которая вся цѣликомъ движется; иногда кто-нибудь выскочитъ изъ нея, пробѣжитъ нѣсколько шаговъ по улицѣ и, отыскавъ въ толиѣ мѣсто, гдѣ посвободнѣе, снова тонетъ въ ней.

Эта пѣльность движенія исчезаетъ, когда мы очутимся внутри самого потока. Всякій идетъ по своему, иной спѣшитъ, какъ бѣшеный, другой пытается дать отпоръ уносящему его теченію.

Кажлый пумаеть только о себъ, чужія ноги и платья нисколько его не интересують. Если вы илете мелленно, ла къ томуже сохранили въ себъ капельку въжливости, т. е. вниманія къ пругимъ, васъ будутъ толкать направо и налъво, топтать, сбивать съ ногъ. Не ждите извиненія, если кто-нибудь наступитъ вамъ на ногу или толкнетъ васъ локтемъ, ибо, во первыхъ, извиняться некогла, а во-вторыхъ-ваша, а не его вина, что вы не глядъли въ оба. И не только ваши ноги, но и ваши часы въ опасности. Береги и тъ, и другіе! Поэтому каждый смотрить на всъхъ исполлобья, такъ же какъ и всв на него. «Homo homini lupus est» (человъкъ для человъка-волкъ)-вотъ принципъ, которымъ управляется человъческій потокъ на «State Street». Забсь осуществилась полная равноправность обоихъ половъ: мужчина не уступить женщинь, женщина же пусть не ждеть извинительных объясненій, если мужская нога наступить на оборку ея платья. А когда пойлеть дождь и надъ головами раскидываются зонтики-тогда начинается настоящая битва: дъйствительнымъ оказывается одно только право сильнаго, кулакъ торжествуетъ, этика, гласящая о содиларности, изгоняется съ проклятіемъ. Собраніе вражиебныхъ другъ другу атомовъ-и ничего болье! Вотъ въ мелкомъ масштабѣ картина «лѣлового» общества.

## 27 imes, Teraro, City.

Дътвора неограниченно властвуетъ надъ улицей. Дерзость еще отъ земли не видныхъ обывателей выше всякаго преиставленія, на какое способна голова прівзжаго. Европейскіе родители, оказавшись обладателями такого бъснующагося утъщенія. думали бы, что произвели на светь висыльниковь. Мон знакомые. воспитанные вь Старомъ Свётё и заброшенные сульбою за Атлантическій океанъ, не щадять словь для выраженія своего негодованія. И однако же изъ этихъ сорви-головъ выростають не висћањики, а граждане, гораздо болће самостоятельные и энергичные, чъмъ прилизанные и остриженные птенцы нашей части свъта, привыкшіе къ тому, чтобы ихъ долго держали полъ крылышкомъ опеки. Шестилътніе сопляки добывають себъ средства къ жизни продажей газегъ, а двенадцатилетние молокососы прелпринимають далекія путешествія. Въ сегодняшней газоть есть телеграмма объ одномъ подобномъ жителъ Съверной Каролины. Ему захотълось видъть выставку, и онъ пъшкомъ отправился изъ дому. Только что онъ прибыль въ одинъ городокъ въ штатъ Тенесси, пройдя пъшкомъ 130 миль. Никто его не задержитъ и не отправить къ родителямъ.

Нъсколько примъровъ шалостей. По вечерамъ, посреди улипъ,-прибавимъ, съ деревянными строеніями, — пылаютъ огромные костры. Это молодое покольніе разгоняеть скуку жизни и устраиваеть «ауто-да-фе», на которомъ нерѣдко можеть оказаться букварь, а еще чаще доска, выкраденная изъ панели или изъ стіны какого-нибудь сарая. Всякій разъ, когда я выхожу за порогъ своего жилища, я могу наблюдать какъ съ троттуара-онъ возвышается фута на два надъ улицей-толпы мальчиковъ и дѣвочекъ карабкаются на фонари и съфзжають по нимъ внизъ. Къ частымъ развлеченіямъ принадлежить еще подкладыванье камней подъ трамваи. Вагонъ съ трескомъ раздамываеть или откидываетъ препятствіе въ сторону, зачинщики же держатся, по возможности, подальше-зпають отлично, что могуть получить оть кондуктора не особенно пріятную награду; одинъ только трехлетній пузырь, пассивный участникь этой затеи, стоить возлісамыхъ рельсовъ, ковыряя въ носу, и съ важнымъ видомъ выслушиваеть проклятія кондуктора. Иногда молодые обыватели начинаютъ перебрасываться камнями, разумъется, не заботясь о томъ, что могутъ задъть по головъ старшаго соотечественника. Черезъ недвию большой праздникъ-четвертое іюля. Латвора Дядюшки Сама торжественно готовится къ нему: на удицахъ и въ переулкахъ ужъ стръляютъ петарды, изъ-подъ ногъ прохожаго вавиваются ракеты. Малыши кладуть варывчатые капсули на рельсы трамваевъ; разумбется, кромб треска, нъть никакихъ послъдствій.

#### 2 іюля, Чиваго, выставка.

Очарованный, сижу я среди гуда и шума двигающихся машинъ въ отдълъ земледълія. Я таковъ же, какъ та толпа, которую вижу передъ предлагаемой рекламой. Люди, говорящіе на разнообразныхъ языкахъ, въ разнообразныхъ одеждахъ, таращатъ глава на чудеса, которые показываетъ имъ въ окошкъ Дядюшка Самъ—пружина свергывается, и въ проходъ одно за другимъ появляются земледъльческія орудія невъдомой формы. Я полагаю, если бы нашего крестьянина, проведшаго всю свою жизнь надъ матушкойземлей и котораго отцы и праотцы не въдали инаго труда, перемести сюда и сказать ему, что онъ видитъ передъ собою земледъльческія машины, онъ обидълся бы на вертопраха за насмъшку надъ его простотой. Послъ продолжительнаго осмотра онъ открылъ бы, наконецъ, нъсколько извъстныхъ ему формъ: узналъ бы плугъ или, върнъе, догадался бы, что данное орудіе должно быть плугомъ, по острію, составляющему самую рутинную часть снаряда,

которымъ человѣкъ рѣжетъ лоно земли. Удивило бы его въ плугѣ нехристей только сидѣніе, поднимающееся кверху. Что бы это могло значить? Неужели подростокъ или, пожалуй, и заморскій крестьянинъ имѣетъ даже такія претензіи, неужели онъ сидитъ на плугѣ и увеличиваетъ своимъ тѣломъ тяжесть для бѣдной скотины? Увы! бываютъ у него и такія прихоти, и, сидя на плугѣ, онъ держить еще въ губахъ сигару и читаетъ газету...

Я расхаживаю внутри зданія, на стіні котораго въ одномъ мЪстъ замъчаю наппись: «Жельзная эпоха въ землельли» и присматриваюсь къ открывающимся перело мною загалкамъ. Лля чего служить, напр., этоть рядь вилокь, расположенныхь на подобіе спицъ въ колест телти, заходящихъ при своемъ оборотт на другія такія же спицы, а эти посабанія еще на третьи? Или что такое это полотно подъ вращающейся лістницей, которое, совершивъ оборотъ, возвращается на прежнее мъсто? Это невъломые для меня предметы съ невъдомымъ назначениемъ. А между тъмъ, значительную часть жизни я провель въ деревив, и мив знакомы наши хозяйственныя орудія. Одно мий ясно: американецъ не утруждаеть своихъ ногъ ходьбой. Почти на каждомъ изъ этихъ мудреныхъ орудій устроено сидініе, и это нісколько помогаеть мить разобраться въ незнакомыхъ мев формахъ. Я догалываюсь, что сидъніе прилажено всегда къ орудію, движущемуся по полю. и представляетъ видоизмъненный серпъ, косу, борону. няеть руку, разбрасывающую зерна; плуги я исключаю, такъ какъ узнаю ихъ сразу по острію. Гдв нътъ силвній, тамъ перело мною находятся видоизм'вненные ціны, вилы и другія родственныя имъ орудія. Проведя эту первую классификаціонную линію, мий уже легче догадаться, къ чему служать различные «ребусы». Этимъ я занимаюсь ужъ носколько дней. На помощь мнъ приходять щедро раздаваемые при каждомъ орудіи каталоги съ разноцебтными рисунками. Къ рисунку приложено описаніе, какъ пользоваться даннымъ орудіемъ, а также прибавлены рисунки и описание того, какими орудіями пользовался человікть въ прошдомъ для тіхъ же цілей. Это сопоставленіе американской рутины и европейскаго прогресса даеть мев ключь къ пониманію тайнь. нагроможденныхъ въ зданіи агрономической техники.

При выходѣ замѣчаю родную соху и пару другихъ памятниковъ, которые просуществовали у насъ со временъ легендарнаго потопа. Неужели и ихъ еще употребляютъ? Какое тамъ! Надпись гласитъ, что подебными орудіями обрабатывали землю въ Миссури въ 1840 году. Такъ, стало быть, это экземпляръ изъмузея, остатокъ древности, показываемый, какъ рѣдкость. 3 іюля, вечеромъ, Чикаго, «Сіту».

Толпы людей загородили мий дорогу. Вдоль улицы тянутся, словно зми, огромныя пожарныя трубы. Миную еще одну прегряду. Во мраки ночи неясно выдиляются чудовища, фыркающія клубами дыма изъ трубъ, а внизу пылающія огнемъ. Одно, другое, пятое., Это паровые насосы. Передо мною происходитъ американскій пожаръ!

Пламени не видно. То изъ-за одного, то изъ-за другого дома поднимаются столбы дыма. Внимательнее вглядевшись, вижу, что они исходять изъ паровыхъ машинъ. Наконецъ, замъчаю цълые льса льстниць. Огонь, повидимому, успули уже потушичь. Меня удивляеть, что я не вижу пожарныхъ, что толпа обленила снаружи домъ, въ которомъ начался пожаръ. Въ толив шмыгаютъ мальчишки и-въдь мы наканунъ 4-го іюля-пускають ракеты надъ головами публики, а подъ ноги бросаютъ мелкія взрывчатыя капсюли. Большая ракета брыжжеть, вертится по земль и плюеть дождемъ искръ, а средь нихъ плящеть босоногій бъсенокъ. Пыхтвніе паровыхъ насосовъ, взрывы ракеть, гуль толпы, давка, свистки-да ужъ не находимся ли мы среди бомбардируемаго города? А!-Полисменъ! Съ удивленіемъ смотрю на эту почтенную фигуру, ибо совскиъ забылъ объ ея существовании. Стоитъ онъ, словно гетманъ съ булавой, и съ флегматическимъ спокойствіемъ поглядываетъ на мальчишку, плящущаго въ искрахъ ракеты.

4 іюля, Чикаго, «Сіту».

Со вчерашияго вечера я нахожусь словно въ осажденномъ городъ. Непрерывный гуль ракеть продолжался до поздней ночия уснуль подъ его отголоски. Выстрелы, словно изъ пушки, разбудили меня въ пять часовъ и съ тахъ поръ не прекращались ни на минуту. Въдь это день св. Джулая (Юлія), какъ выражается о 4-мъ іюль американецъ «польскаго въроисповъданія». Газеты полны каррикатурами. Дядюшка Самъ, словно сумасшедшій, скачеть на одной ногь, стръляеть изъ револьвера, ракеты допаются на улицъ, искры разсыпаются въ воздухъ. Но больше всего удълено мъста не видному еще отъ земли герою сегодняшняго торжества. Вотъ одна изъ каррикатуръ: девять часовъ утра, огромный ящикъ съ ракетами уже пустъ, а мальчишка пристаетъ со слезами, чтобы дали ему еще. А вотъ другая: гражданинъ-полисмень стоить, вытянувшись во весь рость, съ поднятой кверху булавой въ рукъ, и зорко слъдитъ, какъ вчера ему было приказано, за ракетами въ узкихъ удицахъ, среди рядовъ деревянныхъ домовъ. Въдь онъ могутъ обратить пълый переулокъ въ пылаю

щій костеръ. Стражъ общественнаго порядка отъ усердія таращить свои буркалы, а въ это время какой-то пузырь подсовываетъ сзади огромную ракету подъ эту почтенную особу, зажигаетъ фитиль и, не дожидаясь дальнъйшихъ послъдствій, улепетываетъ со всъхъ ногъ. Выводъ: предоставимъ все свободному теченію и упразднимъ стражей, излишнихъ въ странъ Вашингтоновъ.

Моя хозяйка жалуется мий на свою дівочку, которая, лаже не позавтракавъ, побъжала пускать ракеты. Молодымъ поколъніемъ овладіло неистовство: кромі фейерверковъ, ничего боліве пля него не существуеть. Ребята толкутся на удипахъ: одинъ мадышъ остановидся посреди троттуара и машетъ небольшой ракетой, которая орошаеть прохожихъ обильнымъ дождемъ искръ, другой направиль ракету побольше прямо на улицу и поджигаеть ее, ничуть не заботясь о томъ, въ какомъ направленіи произойдеть варывь. Приходится идти осторожно, такъ какъ мальчикъ ни на что не обращаетъ вниманія, даже на своего пріятеля-помощника: одинъ изъ нихъ подноситъ фитиль, другой внимательно всматривается, забывъ, что огонь можеть опалить ему лицо. Другіе, которые уже успѣли извести всѣ свои запасы и не могутъ выпросить у родителей ни гроша на новыя ракеты, носятся, какъ бъщеные щенки: гдъ бы ни шли приготовленія, они мчатся туда во весь опоръ, чтобы быть хотя бы только свидетелями. Дорогой захожу къ знакомому врачу. Онъ какъ разъ осматриваетъ девятилетняго мальчика, которому товарищъ всадиль въ лицо несколько зеренъ. Виновникъ этого дела ждетъ въ соседней комнате результата операціи и платить врачу изъ собственнаго кармана. Сегодня это уже вторая операція! Герой первой прибъжаль въ большой тревогъ, опасаясь, что ему, пожалуй, отръжуть палецъ. Страхъ быль напрасенъ, а потому мальчикъ съ радостью согласился на небольшую операцію. Только мать была въ претензінвъдь онъ нетолько пустилъ по вътру долларъ до полудия, но еще вытащиль изъ кармана ея второй на врача.

Интересныя это картинки. Онѣ выразительно гласятъ о той свободѣ, какою пользуются эдѣсь дѣти.

Опять выхожу на улицу. Гулъ не прекращается. Порой выскакиваетъ на троттуаръ взрослый обыватель и стрёляеть изъ ружья, или же высовывается изъ окна рука—и вправду, это женская рука!—и стрёляетъ вверхъ изъ револьвера. Изъ-подъ трамваевъ раздается непрерывный громъ. И не удивительно: капсули торчатъ на рельсахъ и лопаются съ трескомъ. Виновники нетолько не уленетываютъ, но еще прицёливаются ракетами въ проёзжаю-

щихъ. А что еще будетъ вечеромъ, когда ночь опустить свой покровъ и распространится мражъ, жаждущій огненныхъ эффектовъ!?

7 imas. Yeraro, «City».

Вотъ образцы рекламъ на вывъскахъ: «Магазинъ модъ, величайшій на всемъ земномъ шарѣ»; «Величайшая газета въ мірѣ за два цента». Образцы описаній: «Величайшій и тяжелѣйшій на землѣ кусокъ стали, поднятый на такую высоту, на какую до сихъ поръ еще никогда не поднимали тяжестей». «Фейерверки, какихъ еще міръ не видѣлъ и которые можно пустить на невѣдомую доселѣ высоту». Если ужъ нѣтъ возможности приплести земной шаръ, то вмѣсто него упоминается штатъ, кварталъ, наконецъ, даже улица. «Нашъ магазинъ самый большой на этой улицѣ».

Американецъ неслыханнымъ образомъ упростилъ эстетику. Она основана для него на высокихъ цифрахъ. Описывая великолъпіе парка, зданія, моста, всегда начинають съ того, сколько пошло на него кирпичей, дерева, стекла. Американецъ ментересуется вившнимъ видомъ, т. е. тъмъ, на что цвнитель красоты прежде всего обращаетъ вниманіе; болье интереснымъ кажется вопрось, превзошло-ли данное создание руки человъческой по размёру своихъ собратій на землё? Если нётъ, то самая красивая вещь теряетъ очень много, даже утрачиваеть всю свою предесть. Думается мив, что Аполлонъ Бельведерскій быль бы во сто разъ больше оциненъ американцемъ, если бы равнялся высотою ньюіоркской статув свободы или быль бы сдвлань изъ какого-нибудь необыкновеннаго матеріала, напр., изъ жельза, добытаго изъ упавшихъ на землю метеоровъ. Путеводители съ возможною щепетильностью стараются удовлетворить такому артистическому вкусу денежныхъ тузовъ! Раскрываемъ одинъ и наталкиваемся какъ разъ на описаніе отвратительнаго балагана, въ которомъ пом'вщается театръ, гостининца и множество конторъ. «Изъ великолфиныхъ зданій нашего города», читаемъ мы, «Aydumopis — самое великолъпное. Это знаменитъйшее здание на всемъ американскомъ материкъ: это пріютъ большой оперы, прекраснъйшей гостиницы мамонтовой величины, м'єстонахожденіе множества конторъ-однимъ словомъ, на всемъ земномъ шаръ нельзя найти зданія, которое могло бы идти съ ней въ сравнение. Въ ней воплотилась современная идея архитектуры, какъ въ римскомъ Колизеъ-идея древняго міра. Чикагскій духъ трепещетъ въ ней и отражается въ ея постройкѣ».

И въ самомъ дълъ, зданіе это—квинтэссенція чикагской эстетики: въ главномъ корпуст десять этажей, въ дрянной башнъ-

шестнадцать, въсить оно 110.000 тоннъ, пошло на него 17 милліоновъ кирпичей, его газо- и водопроводныя трубы имъютъ 25 миль въ длину, въ немъ насчитывается 10 тысячъ электрическихъ лампъ. Вотъ образепъ мъстной эстетики!

Это влечение къ большимъ размѣрамъ я встрѣчалъ въ Америкѣ повсколу, но въ «величайшемъ изъ проловольственныхъ городовъ»одно изъ прозвишъ Чикаго - влечение это хватило черезъ край. Житель этого города очень любить прилагательныя превосходной степени. Глф онъ не можеть ихъ применить, тамъ предметь теряеть въ глазахъ его часть своей пенности. Въ стенахъ Чикаго столько предметовъ, действительно величайщихъ въ міре. что у коренныхъ обитателей города зашель умъ за разумъ. Они стали опънивать хуложественность аршиномъ и мърой. Вообще, душа «завоевателей міра» (прозвище жителей Чикаго) достойна изученія. Къ сожальнію, я не знакомъ ни съ однимъ изъ здушнихъ психіатровь, а то я спросиль бы его о характерь здышней «маніи величія»—не отличается ли она тъми же чертами, какія обнаруживаются на вывъскахъ. Въ старой части свъта страдающій маніей величія считаеть себя папой, королемь, графомъ, а близь Мичигана, по всей въроятности, мнить себя крупнъйшимъ на всемъ земномъ шаръ банкиромъ или липомъ, выстроившимъ высочайшую башню. Манія эта существуєть въ болье умеренной форм'в среди м'естной плутократів. Зародыщи ея можно усмотр'ять и въ жаргонъ мъстной прессы, исповъдующей эстетику денежныхъ тузовъ и загрязнившей своимъ дыханіемъ дёльныя фигуры мелкаго мъщанства прошлаго въка: посъщение какого-нибудь чудовища изъ камня она считаетъ чуть ли не дёломъ, достойнымъ Вашингтона или Франклина. Не могу отказать себъ въ уловольствін привести образець здёшняго газетнаго стиля, когда дёло касается близкихъ сердцу вещей. «Четвертое іюля — вотъ такъ штука! Это подтвердять четверть милліона людей, сердпа которыхъ слилсь въ общемъ торжествъ. Четверть миллона людей стояло тамъ, гдъ сотня племенъ, народовъ и королевствъ создала самое грандіозное зръдище, какое только когда-дибо и глъ-дибо представлялось глазамъ человъка; всъ скажутъ въ одинъ голосъ, что ничего подобнаго не видывали ии на землъ, ни подъ землею, ни въ какомъ бы то ни было другомъ уголкъ вселенной (такъ!). День этотъ сравнялся своимъ великолепіемъ со всёми войнами. пышностью-со всякими парадами. Воздвигнуть быль патріотическій алтарь, достигающій до самыхъ границъ страны и могущій удовлетворить самыя ненасытныя натуры! Толпы были неисчислимы. Исторія записала болбе мелкія группы и отмітила въ числісобытій, какъ чудо по своимъ размѣрамъ. У Александра было меньше полчищъ, когда онъ шелъ покорять востокъ, когорты Ганнибала были лишь небольшимъ отрядомъ... (тутъ воскрешены изъ мертвыхъ Цезарь, Аттила, Карлъ Великій, Крестовые походы, Наполеонъ и множество другихъ). Сборище это станетъ достояніемъ исторіи, какъ показатель для нашей эпохи!»

Забавное преувеличеніе, эстетика выскочки-плутократа, но это тряпки на тѣлѣ дѣльнаго ребевка. Не будемъ забывать этого! Такое самомнѣніе можетъ существовать только при сознаніи собственной силы.

10 іюля, выставка. Зданіе для дітей.

Частица американской жизни, перенесенная на выставку! Прислуги не существуеть. Какъ же, въ такомъ случав, матерямъ уйти изъ дому? Неужели имъ отказаться отъ удовольствія осмотрѣть Балый Городъ? Совсвиъ нѣть! Онѣ беруть съ собою дѣтей и оставляють ихъ въ Ублжиши; старшіе будуть упражнять свои мускулы въ «гимназіумъ», за младшими будутъ присматривать въ фребелевскомъ саду, а за грудными малютками—въ ясляхъ.

Надписи на дверяхъ сердечио приглашаютъ войти. «Какую воткнешь вѣточку, такое будетъ и дерево!» «Малыя сіи со временемъ выростутъ и сдѣлаются большими міра сего». «Дѣти—надежда страны». «Взрослые суть тѣ же дѣти большаго роста». Возвышенныя изрѣченія! Но—осторожность: не будемъ довѣрять словамъ. Эпоха всеобщаго торгашества держится того принципа, что языкъ на то и данъ человѣку, чтобы легче было надувать и дѣлать гешефты. Янки всегда преслѣдуетъ рекламою какуюнибудь цѣль: онъ навострился прикрывать отвратительнѣйшую погоню за барышомъ красивыми словечками. Сверху позолота, внутри грязь!

Кіtchen Garden (школа повареннаго искусства). Маленькіе красные стулья, среди нихъ небольшіе столики, нѣсколько десятковъ дѣвушекъ въ бѣлыхъ чепчикахъ на головѣ и въ бѣлыхъ верхнихъ одеждахъ—ужъ не знаю, право, подъ какимъ названіемъ слыветъ этотъ нарядъ въ арсеналѣ костюмовъ нашихъ дамъ. Это школа, которая должна привить дѣвушкамъ добродѣтели прабабушекъ, мало-по-малу исчезающія подъ убійственнымъ дыханіемъ современной техники. То, что прежде являлось само собой, какъ необходимое послѣдствіе тогдашнихъ условій жизни, теперь должно искусственно воспитываться при помощи внушенія и гипнотизма. Вотъ, во что обратился культъ Знича! \*). Прибитая досчечка гла-

<sup>\*)</sup> У древнихъ литовцевъ такъ назывался огонь, который поддерживался передъ божествами и служилъ символомъ домашняго очага.

сить о цёляхь учрежденія. «Школа повареннаго искусства» должна уничтожать отвращеніе къ домашнимъ занятіямъ—воть какъ далеко зашло уже развитіе по ту сторону Атлантическаго океана! и возвысить въ глазахъ женщины ея обязанности, представивъ ихъ молодому уму во всей прелести.

Урокъ только-что начался. Дъвочки хоромъ поютъ о томъ, что должна делать хозяйка, когда приблизится обеденное время. По окончаніи пінія, нісколько дівочекъ вышло на середину и принялись накрывать столики. Что можно было бы сдёлать въ двѣ минуты, на то понадобилось около четверти часа. Одна изъ дівочекъ кладеть ножь, потомь отходить - неть, ножь плохо положенъ, а потому она возвращается и перекладываетъ его. И все-таки онъ положенъ нехорошо, черенокъ лежить не такъ, какъ слъдуетъ. Подходитъ наставница и произносить отрывокъ изъ американскаго savoir vivre (умънье жить). Ахъ, это цълая наука! Хотя я какъ нельзя лучше представляю себъ, что двуногое млекопитающее способно обратить самую простую вещь въ самую сложную, но никогда не думаль, чтобы нужна была такая масса знанія для того, чтобы накрыть столь... Наконецъ, совершивъ одно таинство, приступили къ другому. Насколько давочекъ устлось за столомъ. Наставница зорко следитъ, какъ бы онт не согрѣшили, а то вдругъ онѣ возьмутъ не тоть ножъ для фруктовъ или неумбло разложать салфетку!

Такая же торжественность проявляется во всякой мелочи: дівочки съ півснями моють поль, готовять об'єдь. Даже метлы, висящія на стівнахь, имівоть торжественный видь — онів убраны лентами, словно вербы.

Я здёсь уже не впервый разъ. Школа въ Ублжиши дотей представляеть вётвь главнаго заведенія въ Нью-Іоркі и попытку пересадить эту вітвь на чикагскую почву. Американскіе галантерейные магазины поміщають въ окнахъ живыхъ манекеновъ, косметическія лавки — живыхъ экземпляровъ съ косами до земли, заведеніе г-на Х. — діло не въ фамиліи — сияло комнату въ зданіи для дітей и ежедневно выставляеть себя на показъ передъ публикой. Педагогическая реклама! Я знаю уже липа ніжкоторыхъ дінушекъ и сразу отличаю ихъ въ толит прійзжихъ. Вмісто торжественнаго выраженія, замічаю на ихъ лицахъ скуку, выдрессированныя маріонетки машинально совершаютъ таинства Знича. Можетъ быть, это куклы, купленныя у родителей и предназначенныя для приманки... Реклама, гипнозъ, терзанія юной души!

Фирма какого-то «Sloyd'a». За столиками толпа д'втей. Небольшіе станки — въ своемъ род'в шедевры, такъ что хочетск усъстся за нихъ и приготовлять модели. Но еще лучше свътитъ на дворъ солнце и манитъ къ себъ! Поэтому я убъгаю отъ этой дрессировки и, вийсти съ тимъ, покидаю выставку педагогическаго гешефта. Я предпочитаю облокотиться на балюстрадъ и сверху разсматривать центральный заль. Посрединъ висять трапеціи, стоятъ козлы, изъ угловъ выглядываютъ гири. Это «гимнавіумъ». И здёсь свила себё гнёздо геклама. Но здёсь она не убиваетъ юнаго духа внушеніемъ, не лишаетъ дітей свободы и воздуха, не напечатываеть на лицъ ихъ отвращенія и нетерпънія. Мальчики и девочки упражняють свои мускулы, одинаково скачуть черезъ козлы, поднимають однв и тв же гири. Двючки нарядились въ соответственный костюмъ: талію ихъ облекаетъ голубая матроска, юбка доходить только до кольнь, изъ-подъ нея видивотся панталоны, покрывающія ноги и напоминающія турецкіе шаровары. Дъти выходять изъ «гимназіума» съ румянцемъ на лицъ, съ глубоко дышащими легкими. При видъ такихъ результатовъ, я забываю о гешефтъ.

Я люблю смотрёть на ясли въ окно. Въ комнате находятся дети двухъ леть и моложе. Въ открытыя двери виднеется мраморная ванна, вдоль стены стоятъ шкапы съ целыми грудамя чистаго бёлья. По середине устроены замкнутыя перила, внутри ихъ устланное пространство; несколько маленькихъ американцевъ учатся ползать на четверинкахъ и знакомятся съ предестями тогарищеской жизни. Подальше огромная качающаяся колыбель усыпляетъ въ своихъ объятіяхъ еще пару грудныхъ младенцевъ. Около стенъ разставлены кроватки съ колышущейся подстилкой, прикрытыя пологомъ, который умеряетъ светъ, но не лишаетъ детскую грудь воздуха. Каждую минуту входитъ то одна, то другая мать, возится некоторое время съ своимъ малюткой, и опять исчезаетъ — идетъ на выставку. Подобе фаланстера!

Другая комната — это салонъ старшаго поколѣнія, уже переставшаго трудиться надъ изученіемъ того, какъ надо ставить ноги. Вмѣсто колыбелекъ—ряды кроватокъ, опрятныхъ до чрезвычайности. Маленькіе столики и стульчики соотвѣтствуютъ росту гостей, постоянно посѣщающихъ этотъ салонъ. На стѣнахъ картинки, понятныя для трехлѣтняго ума; на полу—кегли, мячи.

И въ той, и въ другой комнатъ возятся няньки. Дъло въ томъ, что это заведение представляетъ еще и школу для этихъ рядовыхъ педагогической арміи. Отношение начальницы къ подчиненнымъ иное, нежели нашихъ содержательницъ фребелевскихъ заведений къ своимъ боннамъ. Не во всемъ, видно, Америка опередила міръ, и американскіе «boss'ы»—мъстное названіе принципаловъ—не доросли еще до европейской спеси.

Покидаю убъжище для дътей съ непріятнымъ чувствомъ. Педагогическое искусство выступило здъсь на показъ во всей своей полнотъ. Но современные педагогическіе пріемы не достались въ руки людямъ, считающимъ воспитаніе священнодъйствіемъ! Пріемы эти сдълались рычагомъ гешефта! Убъжище для дътей не святилище; этого придется еще долго ждать. Это педагогическая биржа, торгующая, пустословящая, выхваливающая свой товаръ и помышляющая о наживъ!

13 іюля, Чикаго, на събзде фольклористовъ\*).

Кабинетная моль остолбента бы отъ ужаса, если бы ей пришлось быть свидтельницей такой «профанаціи» науки! Ученые позабыли о своемъ олимпійскомъ величіи и смітшваются съ строй толной профановъ. Соста мой, полное ничтожество, достоинство котораго не возрасло отъ перетада черезъ Атлантическій океанъ—объ именахъ не станемъ упоминать—трогаетъ меня за плечо, и когда я наклоняюсь къ нему, ділаетъ ироническія замітчанія о «ненаучности» американскихъ конгрессовъ. «Не проведутъ они меня въ другой разъ», грозится онъ и, наконецъ, наскучивъ безсмысленнымъ повтореніемъ одного и того же, переходитъ къ темамъ болбе веселымъ: въ душт Вагнера \*\*) оживаетъ европейскій кавалеръ, замітчанія объ американскомъ дилеттантств умолкаютъ, ихъ смітяютъ другія—объ американскомъ дилеттантств умолкаютъ, ихъ смітяютъ другія—объ американскомъ дилеттантств умолкаютъ, ихъ смітяють другія—объ американскомъ

Да, есть чемъ возмущаться мандаринамъ! Въ Европе обыкновенно собирается кружокъ десяти или болье ученыхъ мужей, окружаеть себя китайскою ствной, закрывая двери передъ профанами, и разбираетъ тъ или другіе вопросы. Разборъ этотъ, обыкновенно, сводится къ въжливому выслушиванью доклада колдеги, къ позъвыванью исподтишка, дишь бы только не замътилъ этого докладчикъ, и къ несколькимъ критическимъ замечаніямъ приличія ради. Здісь, на американскомъ континенті, діло обстоитъ иначе. Огромная зала, переполненная публикой. Ученые рефераты превратились въ чтенія, събздъ сдблался рядомъ лекцій. Мы сидимъ на эстрадъ, словно въ витринахъ выставки. Каждый изъ насъ, по очереди, входитъ на канедру, высказываетъ свои взгляды и уходить, сопровождаемый рукоплесканіями или, если наскучиль слушателямь, нескрываемыми зъвками. Репортеры срисовывають физіономіи и записывають содержаніе чтенія, то-же дълаетъ кое-кто изъ публики. По окончании доклада, то одна, то другая дама подходить къ докладчику и просить его запи-

<sup>\*)</sup> Т. е. лицъ, занимающихся народной поэзіей.

<sup>\*\*)</sup> Изъ «Фауста» Гете.

сать свою фамилію въ альбомъ или хоть на вѣерѣ, иногда разспращиваетъ о деталяхъ или оспариваетъ выводы. «Настоящій театръ!» стонетъ мой сосѣдъ...

Пусть театръ, но несомненно одно, — онъ приноситъ много пользы. Наука сливается съ широкимъ потокомъ жизни, какъ одинъ изъ водоворотовъ этого потока, завоеванія ея становятся общедоступными, обладаніе ею демократизуется. Популярность изложенія не находится въ непримеримомъ антагонизме съ научностью и не должна обязательно сочетаться съ пустословіемъ.

Чёмъ ближе узнаю американокъ, тёмъ больше чувствую къ нимъ симпатіи. Въ данную минуту я думаю о своихъ товаркахъ по съёзду. Одна изъ нихъ состоитъ предсёдательницей какого-то общества фольклористовъ, другая совершила путешествіе вглубь Африки и съумёла держать въ повиновеніи банду въ нёсколько сотъ негровъ, составлявшихъ ея отрядъ. Въ Европів каждая такая женщина сдёлалась бы невыносимо надменной, чёмъ-то вродів павлина, то и дёло распускающаго хвостъ. Европейская ученая женщина считаетъ первою своею обязанностью подражать по обезьяньи кабинетной моли, а такъ какъ женскій мозгъ обыкновенно до тонкости воспринимаетъ всякаго рода мелочи—одежду, манеру держать себя, изящество—то женщины доводять отраженіе натуры крота патентованной учености до невыносимаго совершенства

Въ товаркахъ моихъ не вижу и следа павлиньяго чванства: очевидно, участие въ съездахъ и въ публичныхъ собраніяхъ перестало быть для вихъ редкостью. Можетъ быть, и самый характеръ folklore'а (народной поэзіи), постоянно служащаго ареной дилеттантизма, не даетъ проявляться этому качеству.

Между референтками—нѣсколько молодыхъ «миссъ» изъ отдаленныхъ уголковъ Соединенныхъ Штатовъ, изъ мѣстечекъ вродѣ нашихъ глухихъ медвѣжьихъ уголковъ. Ихъ манера держать себя свидѣтельствуеть о томъ, что онѣ срослись съ общественною жизнью. Всѣ онѣ смѣло и спокойно высказываютъ свои взгляды. Одна изъ нихъ обращается ко мнѣ съ нѣсколькими замѣчаніями. Она поразительно похожа на одну изъ моихъ варшавскихъ знакомыхъ, особу вполнѣ интеллигентную, но которая въ присутствій публики прежде всего покраснѣла бы, потомъ нервно разсмѣялась и въ конпѣ концовъ утратила бы, пожалуй, способность къ членораздѣльной рѣчи. Американка не краснѣетъ, голосъ ея не дрожитъ нервно. Она читаетъ докладъ такъ, какъ будто чувствуетъ себя въ кругу ближайшихъ друзей.

15 іюля, Чикаго.

Я лучше узнаю Чикаго. Огромный городъ раскинудся на гораздо болье обширномъ пространствь, нежели Парижъ. Иныя улицы больше десяти англійскихъ миль длиною. Въ нъдрахъ своихъ Чикаго скрываеть не одну только грязь и закоптылые дома, какъ показалось мнѣ въ первый день. Не знаю, есть ли на свътъ другая такая страна, гдѣ плутократія такъ щепетильно умѣла бы выдѣлять себя изъ среды прочихъ смертныхъ. Ноги трудящагося Михеля (т. е. рабочаго) топчутъ еще мостовую улицы Викторіи и другихъ кварталовъ западнаго Берлина; въ Америкѣ же два народа—плутократія и трудящійся людъ—почти не знають о существованіи другъ друга. Есть люди, прожившіе нѣсколько лѣтъ въ Чикаго и полагающіе, что весь городъ, на всемъ своемъ протяженіи, представляеть одну мусорную кучу.

Близъ парка Линкольна, вдоль берега Мичигана тянется прелестная мъстность, освъжаемая въ лътною пору вътеркомъ съ озера, ежедневно орошаемая фонтанами изъ автоматическихъ насосовъ, изобилующая деревьями и привътливыми лужайками. Среди роскошной растительности возвышаются зданія, которыя украли свой стиль изъ всевозможныхъ временъ и мъстъ и воскресили его здісь, нь этой зеленой оправів изъ травы. Феодальные замки н средневъковые готики, мавританскіе дворцы и швейцарскіе домики перемъщиваются другъ съ другомъ и манятъ къ себъ взоры своимъ разнообразіемъ. Вотъ резиденціи плутократіи! Асфальтовыя мостовыя, гранитные тротуары, ни одного трамвая, ни одной тельги, грохочущей по улиць, деревенская тишина и свъжій воздухъ. Ни малъйшаго слъда пыли и грязи, ни единой крупинки сажи на стенахъ или на лужайкахъ. Только тамъ, вдали, на горизонтъ видиъется облако, черное, зловъщее. Ужъ не ураганъ ли то приближается? Нътъ, это атмосфера, висящая надъ Чикаго простыхъ смертныхъ.

Я ужъ разъ говорилъ, что Чикаго производитъ на меня впечатлѣніе сотни сложенныхъ въ одну кучу медвѣжьихъ уголковъ. Теперь долженъ прибавить, что каждый изъ подобныхъ уголковъ имѣетъ свою особую физіономію. Одинъ опочилъ въ пеленахъ тумана сажи, другой купается въ запахѣ колбасныхъ лавокъ и гнойныхъ лужъ. Одинъ кварталъ представляетъ еще настоящую деревню, съ немощеными улицами, съ пеотгороженными прострапствами, съ хлѣбными полями и огородами позади домиковъ, со скромными вербами вдоль тротуаровъ—символомъ безсилія нашего крестьянина. Въдругихъ мѣстахъ—парки, окруженные вѣнцомъ роскошныхъ виллъ, или отдѣльныя мѣстечки, вродѣ колоніи Пулльмана.

Настоящій калейдоскопъ разноцевтныхъ маленькихъ городковъ.

18 іюля, Чиваго, въ массонскомъ святилищъ.

Что бы ни принесло будущее, въ зодчествъ сохранится имя Чикаго, такъ какъ городъ этотъ вызвалъ къ жизни свою собственную архитектуру: огромныя зданія, съ громоздящимися другъ на друга рядами оконъ. Библейскіе миеы сохранили для насъ легенды о наказаніи человъческой гордыни, пытавшейся пробить башней небо. Чикагскіе капиталисты вздумали также осуществить это гордое намъреніе и выстроили свои «дома до небесъ», которыя верхушками своими издъваются надъ тучами.

Дороговизна участковъ земли въ торговомъ кварталъ ужасающая, по ніскольку тысячь долларовь за квадратный футь. Не имъя возможности разростаться въ ширину, зданія, подобно соснамъ въ густой чащъ, тонкими и стройными башнями поднимаются кверху. Что начато было подъ вліяніемъ необходимости, то завершила мода. Какъ только одинъ плутократъ пріобрёлъ извъстность твиъ, что выстроиль домъ, высочайшій на всемъ земномъ шаръ, другой изъ зависти сталъ добиваться пальмы первенства, пока, наконецъ, какъ последній плодъ соревнованія, не возникло массонское святилище въ 20 этажей. Въ иныхъ мъстахъ въ торговомъ кварталъ одинъ «домъ до небесъ» помъстился рядомъ съ другимъ такимъ же домомъ. Останавливаясь на углу улицъ Адамса и Дирборна и направляя свои взоры въ глубину последней, я вижу передъ собою почти исключительно такія современныя «вавилонскія башни». Он' нетолько заносчиво гро-- но и отличаются довольно значительною толщиною; фасадъ таращитъ на улицу сотни глазъ, изъ которыхъ каждый сверкаеть золотыми и серебряными надписами. Это вывъски, выписанныя на стекль. Среди великановы затесался какой-то карликъ-въ немъ всего лишь семь этажей.

Сижу ужъ не знаю въ которомъ этажѣ, должно быть, въ восьмомъ—въ массонскомъ святилищѣ, на удобной скамейкѣ. Въ этомъ зданіи только сидѣнія вмѣстѣ съ плевальницами деревянныя, все остальное сдѣлано изъ огнеупорнаго матеріала. Лѣса—желѣзные, полъ изъ гранитной мозаики покрываетъ терракотовое тѣло, столбы—желѣзные, лѣстницы изъ того же металла или изъ самаго пло-хого сорта мрамора. За стѣны цѣпляются стеклянные цвѣты, чашки, колокольчики. Это электрическія лампочки. Четвертъ зданія занимаетъ рядъ образующихъ полукругъ подъемныхъ машинъ—всего ихъ шестнадцать. Такой экипажъ съ людьми каждую минуту или опускается внизъ, или поднимается наверхъ. Въ немъ человѣкъ жмется къ человѣку—все биткомъ набито. Подъемныя машины работаютъ неустанно.

Вообще, намъ, европейцамъ, трудно даже понять, какую необходи-

мую часть торговыхъ зданій въ Чикаго составляють эти снаряды. Льстницы являются какъ бы рудиментарными органами. Но архитекторъ еще не вполнъ сбросилъ съ себя пеленки традиціи. Онъ съумъль выстроить двадцатиэтажный домъ, но лишить его льстницъ-нътъ, на это у него не хватаетъ смълости! Отдыхаю уже съ полчаса, набрасываю замітки, подъемныя машины мелькають то въ одномъ, то въ другомъ направленіи, около тысячи людей успѣло уже, пожалуй, подняться и спуститься, но никто еще не взобрадся даже на ближайшій этажь по лівстниців-впрочемь, виноватъ, теперь какъ разъ поднимается почтальонъ. Лъстницы оказываются здёсь настолько ненужными, что въ одномъ зданіи, а именно въ зданіи Chamber of Commerce (палать торговли), владылець сдылаль наемную плату одинаковой для всёхъ этажей. Однако, существуеть все таки одинъ «домъ до небесъ», устранившій этоть рудиментарный органъ и окончательно уничтожившій лістницы. Изумительная смелость! Ибо человеку гораздо легче сокрушить за собою всъ мосты, нежели нарушить какую-нибудь мелочь, освященную традиціей... Мраморныя л'істинцы доходять только до перваго этажа, а затъмъ исчезаютъ; подъемныя машины поднимають и спускають входящихь и выходящихь дельцовь. Каждая изъ этихъ мащинъ сопровождается электрическимъ пульсомъ, показывающимъ вверхъ или внизъ движется экипажъ, и на которомъ этажѣ онъ находится. Шестнадцатиэтажное зданіе безъ лъстницъ-вотъ послъднее слово архитектуры большихъ городовъ

Система подъемныхъ машинъ — это пищеводъ «домовъ до небест». Онъ занимаетъ довольно много мъста въ ихъ организмъ, почти четвертую часть въ массонскомъ святилищъ. Все прочее состоить изъ каморокъ, предназначенныхъ для различныхъ offices (конторъ). Массонское святилище есть огромный пріють Мамоны. Можно подумать, что это голубятия зашибателей деньги. Передъ отверстіями пищевода въ каждомъ этажі находится площадка, отъ которой бъгутъ корридоры. Вдоль корридоровъ-двери, снабженныя нумерами: здёсь помёстилась контора адвоката, тамъконтора дантиста, врача. Получается то же впечатление, что отъ монастыря съ его узкими, длинными корридорами, съ его многочисленными кельями; но отсутствуеть монастырская тишина. Люди безпрестанно входять и выходять. Въ открытыя двери въ office'axs видна роскошная меблировка — одно изъ необходимыхъ условій рекламы. Изъ иныхъ келій доносится сміхъ, кто-то насвистываетъ арію весьма подозрительнаго характера—д'єти современной Мамоны обыкновенно почитають еще и другую богиню, Veneram vagam.

(Продолжение слидуеть).

## ACTPOФОТОГРАФІЯ НА MOCKOBCKOŇ OБСЕРВАТОРІИ.

#### посвящается

#### Александру Александровичу Назарову.

Почти ровно двадцать пять лётъ тому назадъ, и тотъ, кому посвящаются эти строки, и пишущій ихъ готовились къ выпускнымъ экзаменамъ, со своими товарищами, математиками четвертаго курса московскаго университета. Недавно же, Александръ Александровичъ заявилъ мнѣ, что, желая дать осязательное выраженіе своей неизмінной признательности родному университету, онъ жертвуетъ извёстную сумму на улучшеніе обсерваторіи, предоставляя мнѣ полнѣйшую свободу въ томъ, что именно пріобрѣсть или сдѣлать. Такимъ образомъ, обсерваторія обогатилась, между прочимъ, и фотографическимъ снарядомъ, краткому описанію котораго посвящена эта статья.

Конечно, ничего не можеть быть утвшительные для университета, какъ такая память о немъ, какъ благодарность за теоретическую науку, высказанная послы столькихъ лытъ сложной. вполны практической дыятельности; ибо университетъ стоитъ на стражы интересовъ чистаго знанія, обязанъ разсывать его сымена и въ своей тяжелой работы поддерживается глубочайшимъ убъжденіемъ, что какъ только въ обществы или въ цыломъ государствы, даже весьма могущественномъ и богатомъ, падаетъ стремленіе къ свыту и духовному совершенствованію, такъ такое общество и государство неминуемо начинаютъ слабнуть и чахнуть, превращаясь мало-по-малу въ древо, неприносящее плода.

### § 1.

Астрофотографическіе снаряды, т. е. инструменты, служащіє для фотографированія зв'єзднаго неба, находятся въ настоящее время въ начальномъ період'є своего развитія. Только типъ астрографа, принятаго въ международной работ'є по составленію новой

карты неба, можно считать выработаннымъ и установленнымъ, во всёхъ же другихъ случаяхъ наблюдатель самъ долженъ обдумать свой снарядъ и приладить его къ намъченнымъ задачамъ и къ средствамъ, которыми онъ располагаетъ.

Поэтому, получивъ возможность построить для обсерваторіи подобный снарядъ, я составилъ схематическій чертежъ и сумму требованій, которымъ онъ долженъ былъ удовлетворить, и обдумаль, затёмъ, выборъ механика, который осуществилъ бы этотъ планъ на самомъ дёлё. При постройкѣ новыхъ аппаратовъ последнее обстоятельство имѣетъ важное значеніе, ибо механикъ, обладая необходимою опытностью и искусствомъ, долженъ искренно стараться удовлетворить предъявленнымъ ему требованіямъ и проявить свой конструкторскій талантъ въ тѣсной, предписанной ему рамѣ; у мастеровъ, пользующихся большею или меньшею изв'єстностью, такого рода предупредительность встрѣчается далеко не всегда, а у нѣкоторыхъ и совсѣмъ отсутствуетъ.

Я обратился къ г. Г. Гейде (G. Heyde) въ Дрездент и, какъ оказалось, выборъ былъ удачный и снарядъ сдълант во всъхъ отношенияхъ очень хорошо.

Снарядъ изображенъ на прилагаемомъ рисункѣ. Астрофотографическіе аппараты въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ требуютъ исполнёнія болѣе тщательнаго, нежели обыкновенные приборы. Прежде всего, они должны быть построены весьма солидно, для устраненія малѣйшихъ гнутій и самыхъ незначительныхъ смѣщеній ихъ частей, при всевозможныхъ положеніяхъ зрительнаго аппарата. И дѣйствительно, какъ видно на чертежѣ, нашъ инструментъ представляетъ нѣчто весьма солидное и основательное.

Тяжелая, наклонная чугунная колонна им'етъ длину, считая по нижней сторон'є, равную 115 сантиметрамъ.

Разстояніе Pp равно 78 см.; линія Pp есть первая, такъ называемая, полярная или часовая ось вращенія. Разстояніе SN равно 136 см. Вторая ось вращенія, ось склоненія, перпендикулярна къ первой. Внутри ея пом'єщена зрительная труба съ объективомъ o и окуляромъ A. Отверстіе объектива равно 75 миллиметрамъ, фокусная длина одному метру, увеличеніе трубы 20 и 100 разъ. Конечно, внутри трубы, сейчасъ за объективомъ, находится довольно большая прямоугольная призма, отражающая лучи, прошедшіе черезъ объективъ по направленію къ окуляру. Это контрольная труба. Въ пол'є зрѣнія ея находится крестъ паутинныхъ нитей, осьящаемый ночью масляною лампочкою L, подв'єменною такъ, что при всевозможныхъ положеніяхъ снаряда она остается вертикальною и горѣніе совершается спокойно и правильно.

Фотогрифическій объективъ Штейнгейля О имѣетъ свободное отверстіе въ 110 милл. и фокусную длину, равную 639 милл. Желѣзная, конической формы, камера снабжена сзади толстою, скрѣпленною мѣдными наугольниками, рамою краснаго дерева, куда



вдвигаются касетты. Вставленная на свое мѣсто касетта крѣпко прижимается четырьмя довольно толстыми мѣдными винтами; головка одного изъ нихъ видна на чертежѣ. Устройство касетты отличается отъ обыкновеннаго, и стекляная пластинка внутри ея прижимается

къ своему мѣсту особою досчечкою, распредѣляющею давленіе равномѣрно на всю поверхность стекла. Отсюда понятно, что разъ касетта вставлена и всѣ винты зажаты, камеру можно ворочать какъ угодно, объективомъ вверхъ или внизъ, фотографическая пластинка ни на волосокъ не сдвинется со своего мѣста.

Въ астрофотографическихъ снарядахъ часовой механизмъ, движущій всю камеру за звъздами, есть составная часть, имъющая такую же, если еще не большую важность, какъ и самъ объективъ. На рисункъ Н обозначаетъ часовой механизмъ; отъ него идетъ стержень, передающій, посредствомъ безконечнаго винта, движеніе зубчатому часовому кругу h. Кругъ этотъ долженъ двигаться очень равномърно, совершая одинъ оборотъ въ звъздныя сутки. Часовые механизмы астрономическихъ снарядовъ снабжаются центробъжными регуляторами и не могутъ быть съ маятниками, какъ обыкновенные часы, ибо механизмы съ маятниками идутъ скачками. Струна, на которой виситъ гиря часового механизма, идетъ не вверхъ, какъ показано на рисункъ, снятомъ еще при предварительной установкъ; а опускается внизъ и гиря находится всегда подъ поломъ башни, въ которой стоитъ инструментъ.

Вблизи окуляра находится тяжелый противовъсъ C, играющій, виъстъ съ тъмъ, роль опоры для ключей, посредствомъ которыхъ управляется снарядъ. Поворачивая эти ключи, можно привести аппаратъ и въ быстрое, и въ очень медленное, микрометрическое, движеніе, или сдълать его совсъмъ неподвижнымъ.

Особымъ остроуміємъ отличается микрометрическій ключъ по направленію суточнаго движенія, ибо, отнюдь не нарушая хода часовъ, можно подвинуть немного снарядъ впередъ и назадъ, и исправить моментально малъйшую ошибку часовъ.

Описанный пітативъ называется параллактическимх; имъ должны быть снабжены вепремѣнно всѣ подобные инструменты. Штативъ строится особо для каждаго мѣста, ибо наклоненіе главной колонны къ горизонту должно равняться географической пиротѣ мѣста. Весь снарядъ долженъ быть строго оріентированъ, т. е. поставленъ точно по меридіану. Линія Pp, продолженная вверхъ, должна направляться къ полюсу міра, пересѣкая небо близъ Полярной звѣзды; SN— совпадать съ полуденною линіей, S—къ югу.

Для этого производится особый рядъ астрономическихъ наблюденій, и окончательныя поправки д'влаются винтами, находящимися на концахъ ножекъ.

Теперь можно представить себъ совершевно ясно, какъ происходить самый процессъ фотографированія. Камера направляется на часть неба, которую желають снять, часовой механизмъ пускается въ ходъ, выбирается контрольная звёздочка и ставится на освёщенный лампочкою крестъ нитей контрольной трубы.

Сколько бы ни продолжалась экспозиція, контрольная зв'єздочка должна оставаться все время точно на перекрестк'й паутинныхъ нитей, всякое мал'єйшее ся сдвиженіе или, точн'єе, лишь стремленіе сойти съ нитей немедленно исправляется ключемъ. Воть для этого постояннаго наблюденія за снарядомъ астрономъ и находится у окуляра трубы все время.

Обычная продолжительность экспозиців при нашихъ снимкахъ есть пять часов. Такое значительное время объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что мы впервые получаемъ возможность перенести изысканія въ міръ очень малыхъ звѣздъ, не записанныхъ и не сосчитанныхъ до сихъ поръ, представляющихъ бсзграничное поле для новыхъ изслѣдованій.

Посять пятичасовой экспозиціи звъздочки десятой величины являются на нашихъ пластинкахъ ръзкими и ясными, какъ уколы иглы; снарядъ, значитъ, функціонируетъ безукоризненно и наблюдатель владъетъ имъ вполнъ.

Нашъ снарядъ, въ отличіе отъ другихъ, нынѣ употребляемыхъ въ астрономической практикѣ, и для характеристики его формы, я называю экваторіальною камерою.

Современный астрономическій инструменть есть, конечно, механизмъ, не имѣющій себѣ равнаго по точности и тонкости.

Астрономъ никогда не подагается на слово механика, но самъ изследуеть снарядь во всехь его частяхь. Для такого рода изследованій выработань теперь цільй рядь остроумнівшихь пріемовь и способовъ. Въ настоящее время приходится лишь удивляться, какимъ образомъ механики достигаютъ такой поразительной точности. Способы, употребляемые ими, составляють, по большей части, если не тайну, то, по крайней мъръ, полутайну, и мы не имъемъ яснаго представленія о томъ, какъ дълять свои круги братья Репсольдъ, въ Гамбургъ, какимъ образомъ въ мастерской Бамберга придають стальнымъ осямъ вращенія необыкновенно точную форму, какъ шлифуетъ свои уровни Рейхель или какіе пріемы употребляють мюнхенскіе оптики. Знаемъ только, напр., что поверхности стеколь фотографического объектива Штейнгейля, пока этотъ объективъ находится въ его рукахъ и не вставленъ еще въ оправу, удаляются отъ математически точной шаровой поверхности не болье, какъ на одну стотысячную долю миллиметра.

Надо прибавить, что въ Германіи правительство сильно содъйствуетъ разнымъ отраслямъ труда, чему блестящимъ доказательствомъ служитъ, между прочимъ, техническое отдъленіе великольнаго Физико-Техническаго Государственнаго Института въ Шарлоттенбургъ, близъ берлинскаго Тиргартена. Въ этомъ учрежденіи трудныя задачи современной физики, требующія сложнъйшихъ приспособленій, и обыденные вопросы ремесленной, даже кустарной, практики подвергаются точному, систематическому изслідованію.

У насъ до сихъ поръ не былъ построенъ ни одинъ точный астрономическій снарядъ, по крайней мѣрѣ механикомъ здѣшнимъ, а не выписаннымъ иностранцемъ. Время ли не пришло еще для этого, или въ суммѣ нашихъ способностей, а можетъ быть, и въ нашемъ характерѣ, чего-то пока недостаетъ—сказать трудно. Одно несомнѣнно: механикъ - художникъ настоящаго времени долженъ соединять въ себѣ серьезное теоретическое знаніе съ огромнымъ терпѣніемъ и упорно преслѣдовать свою задачу много лѣтъ подъ рядъ. Подобная мастерская не достигаетъ даже часто своего полнаго развитія въ первомъ поколѣніи, и одинъ изъ выдающихся нѣмецкихъ механиковъ повторялъ: «главное—имѣть сына».

## § 2.

Пятичасовая экспозиція! Пять часовъ напряженнаго вниманія, часто на сильномъ холодѣ; пять часовъ труда, нерѣдко обращеннаго въ ничто набѣжавшими облаками,—это легче сказать, чѣмъ сдѣлать. Но за то, если все обощлось благополучно, если проявленіе доведено до конца совершенно удачно, и изъ маленькой черной комнатки въ подвалѣ обсерваторіи выходитъ безукоризненный негативъ, то имущество обсерваторіи получило несомнѣнное приращеніе. Это вѣдь не рисуночекъ, не забавная картинка, а портретъ уголка вселенной, портретъ вѣрный, полный интереса и содержанія.

Мы снимаемъ на пластинкахъ  $24 \times 30$  сантиметровъ и ввели этотъ размѣръ потому, что онъ всегда находится въ торговъѣ, хотя астрономическая камера, по своей симметріи, требовала бы квадратной пластинки.

Такъ какъ, при выше данномъ фокусномъ разстояніи фотографическаго объектива, одинъ градусь на пластинкѣ равенъ 11,16 милл., то нашъ снарядъ даетъ сразу очень большія части неба, котя на краяхъ пластинки звѣзды выходять уже искаженными.

Фотографія даетъ намъ единственное средство видѣть такого рода изображеніе неба. Въ самомъ дѣлъ, простымъ глазомъ мы

можемъ сразу окинуть значительную часть небосклона, за то видимъ лишь крупныя, главныя зврзды. Призвавъ на помощь сильную трубу, получаемъ возможность наблюдать весьма слабыя свътила, но обозръваемъ сразу лишь очень малое пространство, равное одной десятой части диска луны или еще меньшее, такъ что въ этомъ случат изображаешь изъ себя близорукаго зрителя, пристально всматривающагося въ одно мъсто громадной картины. На фотографическомъ же стеклъ имъемъ сразу сотни квадратныхъ градусовъ неба. Туть есть блестящія звізды первой величины и рядомъ съ ними стоятъ крошечныя, недоступныя даже трубамъ значительной оптической силы. Если случайно въ этомъ маста неба находилась одна изъ малыхъ планетъ, то, вслъдствіе перемъщенія ея между звъздами въ продолженіи экспозиціи, изображеніе ея не круглое, а вытянутое въ небольшую черточку; такъ что сама планета подчеркиваеть свое существование и можеть быть отличена съ перваго взгляда. Самыя лучшія современныя карты неба, въ сравнении съ фотографіями, суть грубыя, неумёлыя изображенія, не дающія никакого понятія о действительномъ виде ночного неба. Мы имћемъ уже и прекрасныя фототипныя воспроизведенія нашихъ негативовъ, но, по своей дороговизн'ї, они еще не могуть служить иллюстраціями общедоступной статьи.

Оригинальный негативъ служитъ для точныхъ измѣреній и есть документь, съ которымъ надо справляться во всѣхъ важныхъ или сомнительныхъ случаяхъ. На немъ всегда найдется достаточное число хорошо извѣстныхъ и точно опредѣленныхъ по своему положенію звѣздъ, такъ-называемыхъ фундаментальныхъ, къ которымъ и можно отнести положеніе всякой другой звѣзды.

Затымь, подобный негативь мы переснимаемь, увеличивая его почти въ два раза. Такимь образомъ, получается карта величиною въ 44×54 сантиметровъ, дающая на быломъ фонь черныя звызды; при томъ взята бумага, на которой можно удобно писать и чертить. Въ этой формъ фотографія представляеть рабочую карту, которую наблюдатель береть съ собою на башню для сравненія съ небомъ. На ней звызды первой величины изображаются большими кружками, діаметромъ въ три миллиметра слишкомъ; кружки эти разъ въ тридцать больше діаметра самыхъ малыхъ звыздочекъ, такъ что карта даетъ вмысты съ тымъ и достаточно точную относительную яркость. Хотя для того, чтобы превратить фотографическіе діаметры въ обыкновенно употребляемыя величины, нужно сдылать особое изслыдованіе, и, желая достигнуть возможной точности, это изслыдованіе придется повторить для каждой пластинки особо; но на пластинкы такая масса звыздъ, а фотометри-

чески опредёлять блескъ такъ трудно, что очень стоить этимъ заняться.

Но въ этомъ отношении надо быть осторожнымъ, разные инструменты весьма различно рисують изображенія звіздъ, и нівкоторые изъ нихъ, очевидно, совсімъ не годятся для фотометрическихъ півлей.

Скажу болбе, какъ это ни странно, но мы не можемъ дать себъ яснаго отчета въ томъ, почему звъзды изображаются на фотографіяхъ кружками такого большого діаметра. Прежде полагали, что это просто происходить отъ распространенія світового дійствія по чувствительному слою, кругомъ во всё стороны отъ маленькаго изображенія свётлой звёзды на пластинке, отъ некоторой «свѣтопроводимости» фотографическаго слоя. Теперь остроумными опытами доказано, что такая причина действительно есть, но дъйствіе ея лишь второстепенное. Затьиъ, подвергая вычисленію вліяніе диффракціи, хроматической и сферической аберрацій, оказывается, что ни одна изъ этихъ причинъ не объясняетъ вполн' происхожденія такихъ большихъ звёздныхъ дисковъ. Они не могуть происходить также отъ дъйствія лучей, дважды отраженныхъ отъ внутреннихъ поверхностей сложнаго объектива. Даже комбинація всёхъ названныхъ причинъ недостаточна для объясненія интересующаго насъ явленія.

Профессоръ Шейнеръ изъ потсдамской обсерваторіи полагаетъ, что наибольшую роль при этомъ играютъ лучи, неправильно преломленные и разсѣянные краями объектива; и что наилучшій объективъ, имѣющій совершенно точную форму, теряетъ ее отчасти, какъ только будетъ вставленъ въ оправу, вслѣдствіе нажиманія оправы на его края. Въ подтвержденіе своего взгляда, онъссылается, между прочимъ, на то, что закрываніе краевъ объектива діафрагмой уменьшаетъ кружки звѣздъ.

Не зная въ точности причины происхожденія звіздныхъ дисковъ, мы не можемъ приписывать теоретическаго значенія формуламъ, составленнымъ въ посліднее время для перехода отъдіаметровъ къ фотометрически выраженному блеску звіздъ. Всі эти формулы иміють чисто эмпирическій характеръ, что, впрочемъ, отнюдь не уменьшаетъ ихъ практической пользы. Если для какойнибудь звізды замітимъ сильное разногласіе между фотографическою и оптическою величиною, то это будетъ указывать на особенность спектра звізды, заслуживающую старательнаго изслідованія.

Я не разъ указываль на то, что необыкновенная плодотворность приміненія фотографіи къ изученію звізднаго неба обусловливается, главнымъ образомъ, однимъ свойствомъ фотографической

пластинки, свойствомъ суммировать дѣйствіе свѣтовыхъ лучей и, слѣдовательно, давать все меньшія именьшія звѣзды, невидимыя даже въ сильныя трубы, по мѣрѣ большей и большей продолжительности экспозиціи. И дѣйствительно, вапр., проф. Вольфъ въ Г'ейдельбергѣ, составившій себѣ въ послѣднее время громкую извѣстность открытіемъ многихъ новыхъ планетъ, изъ числа астероидовъ, обращающихся между Марсомъ и Юпитеромъ, самъ не видалъ никогда въ трубу ни одного изъ открытыхъ имъ фотографически новыхъ свѣтилъ, по причинѣ ихъ чрезвычайной малости.

Вооруженный фотографическимъ аппаратомъ человъкъ получаетъ какъ бы возможность перемъщаться въ пространствъ, подвигаясь непрерывно къ звъздамъ. По мъръ удлиненія экспозиціи, какъ бы отъ приближенія къ нимъ, стоящія на предълахъ зрънія звъздочки становятся свътлъе и ярче, за ними показываются еще меньшія, которыя, въ свою очередь, можно вызвать сильнъе и за ними увидимъ еще новыя, затъмъ начнутъ проглядывать слабые контуры туманностей, этихъ загадочныхъ космическихъ массъ, въ лонъ которыхъ зарождаются новыя солнца,—и такъ далъе, безъ перерыва, и не предвидится ни конца, ни границы!

Фотографическій снимокъ есть листъ, покрытый письменами, но письмена эти начертала не человіческая рука и надо выучиться ихъ понимать.

Изображенныя положенія и яркости звіздь не соотвітствують одному опреділенному моменту времени. На фотографіи звізды изображены, по положенію и блеску, такъ, какъ оні видны были съ земли въ моментъ фотографированія. Но фотографирующіе лучи принесли найъ вісти, весьма различной давности. Лучъ світа, пролетающій міновенно самыя значительныя земныя разстоянія, въ звіздномъ пространстві превращается въ путника, медленно подвигающагося по своей дорогі. Изъ одной звізды лучъ вышель, можеть быть, десять или пятнадцать літъ тому назадъ, и мы ее видимъ такъ, какъ она была тогда; но рядомъ стоящая маленькая звіздочка послала вість, нами теперь полученную, можеть быть пятьсоть літъ тому назадъ.

И не надо думать, что всё явленія звёзднаго неба совершаются такъ медленно, что для нихъ столітія уподобляются краткимъ моментамъ. Нётъ, періоды нёкоторыхъ перемённыхъ звіздъ изміряются часами. Такимъ образомъ, прослідивъ въ одну ночь всё фазы такой звёзды, мы лично были свидітелями и нёкоторымъ образомъ пережили давно минувшій моментъ космогонической ея исторіи. Въ Ветхомъ Завътъ повъствуется о томъ, какъ Господь сказалъ Аврааму: «посмотри на небо и сосчитай звъзды, если ты можешь счесть ихъ». Въ этихъ простыхъ словахъ, какъ нельзя лучше, выражено врожденное человъку смутное понятіе безпредъльности звъзднаго неба.

Много пропіло времени съ тѣхъ поръ, какъ написаны были эти слова; много лѣтъ труженикъ земли упорно стремился познать чудный, окружающій его міръ Божій, и нынѣ, при размышленіи о звѣздахъ, насъ охватываетъ чувство—наилучшій плодъвѣковыхъ усилій — чувство сознательнаго удивленія предъ величіемъ вседенной!

Проф. В. Цераскій.

# мозгъ и мысль.

(Критика матеріализма).

## Прив.-доц. Г. Челпанова.

(Окончаніе) \*).

Переходя къ разсмотръню матеріализма въ отечественной наукъ, мы встръчаемся съ слъдующимъ затрудненіемъ: кого слъдуеть считать матеріалистомъ, если авторъ не считаеть себя открыто таковымъ? Мы вилъли признаки матеріалистической философіи; самый главный это — тоть, что по этой философіи есть только одна субстанція-матерія, вещество, что же касается духовныхъ явленій, то они суть не что иное, какъ продуктъ дізятельности вещества или такое же свойство вещества, какъ и остальныя его свойства. Если кто-либо заявляеть, что мысль есть не что иное, какъ движение вещества, то онъ матеріалистъ. Если кто-либо говорить: «мозго есть причина духовных явленій», то онъ тоже матеріалисть; если кто-либо утверждаеть, что психологіи, какъ отдъльной науки о душевныхъ явленіяхъ нътъ и быть не можетъ, тотъ долженъ быть признанъ матеріалистомъ, потому что онъ, конечно, отождествляетъ мысль съ какимъ-либо движеніемъ вещества.

Для того, чтобы рёшить вопрост объ отношеніи души къ тёлу, мы должны замётить, что человёческое существо состоить изъ двухъ частей: изъ души и тёла; спрашивается, что изъ нихъ главное и что подчиненное? Одни говорять, что душа есть особенная сущность, и что тёло является простымъ орудіемъ души, другіе говорять, что сама душа есть только результатъ взаимодёйствія различныхъ физическихъ элементовъ. Разсмотримъ этотъ вопросъ ближе.

<sup>\*)</sup> См. «Міръ Божій» № 1, январь 1896 г. Въ статьв «Мовгъ и Мысль», въ январьской книгв, на стр. 37, три первыхъ строчки должны быть помещены въ конце той же страницы, после словъ:.«которыя не могутъ и т. д.».

Прежде всего спросимъ себя, что человъкъ знаетъ, что подлежить человъческому въдънію. Такъ какъ часто одинъ примъръ говоритъ больше, чъмъ длинное, отвлеченное разсуждение, то обратимся и мы на этотъ разъ къ примъру. Положимъ, я вижу предъ собою апельсинъ. Что я о немъ знаю? Я знаю, что онъ имћетъ круглую форму, что онъ имбетъ оранжевый испоть: я знаю, что если прикоснусь къ нему, то долженъ буду ощутить шереховатую поверхность; я знаю, что если бы я бросиль его на поль, то онъ издаль бы особенный звукъ, если бы я толкнуль его, то онъ пришель бы въ движение. Форму, протяженность, цвътъ, вкусъ, запахъ и т. п., я воспринимаю посредствомъ органовъ чувствъ. Все то, что обладаеть только что-перечисленными качествами называется мірома внашнима. Но есть другой міръ, который не можеть быть познанъ посредствомъ внёшнихъ чувствъ-это мірэ внутренній, міръ душевный. Сюда относятся всв наши чувствованія, желанія, душевныя волненія, страданія, наслажденія, мышленіе, воспріятіе и т. д. Словомъ, есе то, чего мы не можемъ знать при помощи вившнихъ органовъ чувствъ, а только при помощи такъ-называемаго внутренняю чивства \*). Уже сразу мы

<sup>\*)</sup> Мы не сомнъваемся въ томъ, что терменъ «внутреннее чувство» у многихь изъ нашихъ читателей вывоветь недоумъніе. Многіе навърно скажуть: «да развъ какое - нибудя внутреннее чувство существуеть? или если бы даже оно и существовало, то развъ ему можно довърять? Въдь нельзя же Строить психодогическую науку на такомъ шаткомъ основании, какъ показанія внутренняго чувства. Въ старой исихологіи можно было говорить о какомъ-то внутреннемъ чувствъ или внутреннемъ опытъ. Старая психодогія такъ тёсно сливалась съ метафизикой, что нётъ ничего удивительнаго въ томъ, что она пользовалась такимъ мистическимъ источникомъ, какъ внутренній опыть; современная же научная психологія, разрабатываемая при помощи естественно-научныхъ методовъ, должна совершенно исключить такой ненадежный источникъ, какъ внутренній опытъ». Вотъ разсужденіе которое чаще всего приходится слышать отъ натуралистовъ, когда заходить річь о внутреннемъ опыті. Этоть взглядь нашель себів выраженіе и въ нашей литературъ. Такъ, напр., въ статъъ нашего знаменитаго физіолога Сеченова «Кому и какъ разрабатывать психологію?» мы находимъ, что «у человъка нътъ никакихъ спеціальныхъ орудій для познаванія психических фактовъ, въ роді внутренняю чувства». И это мижніе повторяется на разные лады представителями естествознанія. Но справедливо. ли это мивніе на самомъ двлю? Нівть. Утверждать, что психическія явленія могутъ быть повнаваемы инымъ путемъ, а не изъ внутренняго опыта, это почти тоже — что утверждать, что слепой можеть видеть, что глухой можеть слышать. Мы вдёсь не имёемъ возможности подробно выяснять ту мысль, что психическія явленія могуть быть повнаваемы только лишь изъ внутренняго опыта и изъ самонаблюденія, а желаемъ только указаніемъ на взгляды современныхъ выдающихся психологовъ обратить внимание на эту мысль.

можемъ видёть коренное различіе, существующее между одними и другими явленіями: явленія, относящіяся къ міру физическому, обладаютъ качествомъ протяженности, а явленія психическія этимъ качествомъ не обладаютъ. Это различіе имбетъ весьма важное значеніе, и кто его не пойметъ, тотъ не будетъ въ состояніи понять критики матеріалистическаго ученія.

Этотъ пунктъ представляетъ особенную важность и потому нуждается въ поясненіи. Мы утверждаемъ, что между явленіями психическими и явленіями физическими есть коренное различіе: явленія физическія обладаютъ протяженностью, къ явленіямъ же психическимъ протяженность не примѣнима, т. е. явленія психическія не протяженны, а если они не протяженны, то они не совершаются въ пространствъ—

Вотъ эти взгляды. Льюись, авторъ «Физіологіи обыденной жизни», философъ повитивнаго направленія, возражая отрипателямь самонаблюденія, говорить: «бевъ помощи самонаблюденія всё факты внёшняго наблюденія будуть также безсодержательны, какъ слова на печатномъ дистъ пля глаза, не умъющаго истолковать смыслъ ихъ вифшнихъ внаковъэ. Бэнъ, англійскій психологь, по тому же поводу говорить: «когда мы желаемъ постигнуть какоелибо психическое явленіе, то пля этого существуєть только метоль внутренняго опыта». Ту же самую мысль выскавываеть Д. С. Милль (Система Логики. кн. VI, гл. IV, § 2) и Спенсерь (Основанія Психодогіи, т. І. \$ 56). Рибо, профессоръ экспериментальной психологіи въ Сорбонив (въ Парижв), находить. что «самонаблюденіе есть первый шагь псяходогія». (Современная Германская психологія. 1895 г., стр. 5). Въ недавно вышедшей княгь Бияз: «Введеніе въ экспериментальную психологію» на стр. 32 мы читаемъ слідуюшее: «можно сказать, что самонаблюдение является основой психологія, оно такъ опредёленно характеризуетъ ее, что всякое изслёдованіе, произведенное при помощи самонаблюденія, вподн'я заслуживаеть быть названнымъ психологическимъ, а всякое изследованіе, пользующееся другимъ методомъ, указываеть на другую науку. И мы повволяемь себъ особенно полчеркнуть этоть пункть, который очень часто упускается изъ вилу въ новъйшихъ изысканіяхь по фивіологической психологіи». Замітьте, это говорить Бина, натуралисть. То же самое говорить и Вундть, глава современной физіологической исихологів (см. его «Основанія Физіологической Психологіи». М. 1880 г., 1-5). Но самымъ убъдительнымъ должно быть мижне Герцена, профессора физіологіи въ Лозанискомъ университетв, который въ своей книгв «Общая физіологія души», говоритъ: «Физіологи могли бы цёлыя столетія объективно изучать нервы и мозгъ, и все же не съумъли бы составить себъ ни малъйшаго прелставленія о томъ, что такое ощущеніе, мысль, желаніе, если бы не испытывали субъективно этихъ состояний». Исплючать изъ данныхъ психологіи ту сторону мозговыхъ процессовъ, которую мы можемъ познать только съ помощью внутренняю чувства-субъективно, было бы столь же неразумно, какъ исключать изъ данныхъ физики и химін какую - дибо сторону относящихся сюда фактовъ, раскрываемую однимъ изъ нашихъ вижшинхъ чувствъ. Можно ли посл'в этого утверждать, что внутреннее чувство, самонаблюдение есть какой-то мистическій источникъ, какъ это діляють очень многіе?

значить и не движутся. Явленія психическія не протяженны и не движутся и этимъ они отличаются отъ всего матеріальнаго, которое обладаеть протяженностью и движется въ пространствъ. Читатель можетъ, пожалуй, сказать, что для него несомнънно, что все матеріальное обладаеть протяженностью и что оно движется въ пространствъ, а что психическія явленія не обладаютъ протяженностью и не движутся въ пространствъ, то это для него вовсе не очевидно, а потому онъ желаль бы, чтобы было приведено научное доказательство этого положенія. На это требованіе нашего читателя мы можемъ ответить следующимъ образомъ: «Докажите намъ научно, что матеріальныя тъла обладають протяженностью». На это читатель, знакомый съ логикой, скажеть намъ, что не всѣ положенія могутъ быть паучно доказаны, что всякая наука опирается на положенія непосредственно очевидныя и что къ числу ихъ относится и утвержденіе, что матеріальныя тыла протяженны: всякій, кто понимаеть слова «матеріальное тъло» и «протяженность», тотчасъ произнесетъ предложение: «матеріальныя тыла протяженны»; для него это предложеніе не нуждается ни въ какомъ доказательствъ. Если бы мы вздумали усомниться въ истинности положеній этого рода, то вся наша наука должна была бы пасть. Мы согласны съ этимъ разсужденіемъ нашего читателя; и онъ долженъ согласиться съ нами въ томъ, что **утвержденіе о непротяженности психическихъ явленій относится** точно также къ числу непосредственно очевидныхъ, недоказанныхъ положеній, что оно основывается на такой же очевидности, на какой основывается утверждение о протяженности матеріальныхъ тель. Въ самомъ деле, какія явленія мы называемъ психическими? Психическими явленіями мы называемъ чувства, мысли, желанія и т. под. Можемъ ли мы сказать, что чувство голода обладаетъ какою-нибудь протяженностью? Конечно, нътъ. Нельзя же сказать, голодъ въ два аршина, голодъ круглый или четыреугольный, широкій, длинный и т. под. То же самое нужно сказать объ эстетическомъ чувстви, о желании идти въ театръ и т. под. Теперь мы можемъ обобщить и сказать, что все то, что мы называемъ психическимъ, пространственной протяженностью не обладаетъ, а если опо пространственной протяженностью не обладаетъ, то къ нему не приложимы никакія другія категоріи пространственной протяженности: о немъ нельзя сказать, что оно движется въ пространствъ, потому что двигаться въ пространствъ можеть только то, что протяженностью обладаеть, а что протяженностью не обладаеть, то въ пространствъ двигаться не можеть; слід. въ этомъ отношеніи между матеріей и мыслыю есть абсюлютная противоположность.

Согласны ли вы съ тъмъ, что мы имъемъ право произнести сужденіе, что чувство голода протяженностью не обладаеть, не приводя никакого доказательства? Конечно, это положеніе въ доказательствъ не нуждается, оно непосредственно очевидно. Кто только понимаетъ слово «голодъ» и слово «протяженность», тотъ не станетъ сомнъваться въ томъ, что голодъ протяженностью не обладаетъ, совершенно такъ, какъ никто не сомнъвается въ томъ, что все матеріальное протяженностью обладаетъ; кто, въ самомъ дълъ, сталъ бы требовать, чтобы ему доказали, что матерія обладаетъ протяженностью? И такъ, слъд., то положеніе, что все психическое не протяженно, относится къ числу непосредственно очевидныхъ положеній, изъ которыхъ вообще строится всякая наука.

Теперь пойдемъ дальше. Что дізлается съ человіжомъ въ то время, когла онъ переживаеть чувства зипеа? Для разрёшенія этого вопроса мы приглашаемъ физіолога и психолога. На нашъ вопрось, что ділается съ человікомъ, когда онъ гнівается,  $\phi u$ зіолого отвінаеть: «въ то время у человіка сердце начинаеть биться сильнее, дыханіе делается учащеннее, къ головному мозгу приливаеть кровь» и т. л. На тоть же вопросъ психолого отвъчаетъ: въ состояни неголования человъкъ переживаетъ крайне непріятное чувство, прододженіе котораго для него не желательно \*). Отсюда для насъ ясно, что въ человъкъ въ одно и то же время могутъ происходить два порядка явленій; въ одно и то же время у него совершается рядь явленій физических и рядь явленій душевныхъ. Вогъ тутъ-то и возникаеть для насъ самая трудная задача. Разр'єшить, какъ происходять душевныя явленія, зависять или они отъ телесныхъ явленій или неть? Какая у нихъ существуетъ связь съ явленіями тълесными, физическими, можеть ли, напримырь, совершаться какое-нибудь душевное явленіе безь того, чтобы его не сопровождало какое-нибудь физическое? или, можеть быть, ни одно душевное явление не можеть совершаться безъ соотвътствующаго физическаго?

Я приведу факты, которые обыкновенно приводятся философами всёхъ школъ для доказательства связи или какого-либо рода зависимости между душевными и тёлесными явленіями, а читателямъ предлагаю обратить вниманіе на слёдующее обстоятельство: доказываютъ ли приводимые примёры причинную зависимость или простой параллелизмъ, доказываютъ ли они на самомъ дёлё, что мозгъ есть причина духовныхъ явленій, или же, можетъ быть, они доказываютъ, что явленія физическія и явленія психическія

<sup>\*)</sup> Этотъ примъръ принадлежитъ греческому философу Аристотелю.

совершаются параллельно, одновременно, и что нѣтъ возможности доказать причинной зависимости между этими двумя родами явленій. Матеріалисты, какъ мы видѣли, склонны утверждать первое; по ихъ мнѣнію, многочисленные физіологическіе факты доказываютъ зависимость явленій психическихъ отъ физическихъ; съ уничтоженіемъ этихъ послѣднихъ духовная дѣятельность уничтожается, съ ослабленіемъ физической дѣятельности ослабляется и зависящая отъ нея дѣятельность психическая.

Вотъ эти факты:

«Пороки образованія головного мозга: микропефалія и водянка мозга обусловливають уничтоженіе или пониженіе умственныхъ способностей до полнаго идіотизма и самаго глубокаго слабоумія; общирныя воспаленія, перерожденія, давленіе, малокровіе мозговыхъ сосудовъ, наконецъ, одуряющія средства совершенно уничтожаютъ умственныя способности» \*).

Степень интеллектуальнаго развитія въ животномъ царстві обусловливается отношеніемъ величины большихъ полушарій къ остальной массю центральной нервной системы. Если же принять во вниманіе одинъ лишь головной мозгъ, то окажется, что, чімъ болье преобладають полушарія надъ среднимъ мозгомъ, тімъ выспіую степень интеллектуальнаго развитія представляетъ животное. У карпа большія полушарія уступають въ величинь даже зрительнымъ буграмъ, а у лягушки они уже превосходять послідніе своими размірами. У голубя полушарія простираются уже сзади до мозжечка. Параллельно съ этимъ возрастаєть и степень интеллектуальнаго развитія у названныхъ животныхъ. Въ мозгу собаки полушарія покрывають уже совершенно четверохолмія, но мозжечекъ лежить еще позади нихъ. И только у человіжа большія полушарія вполніє прикрывають собою и мозжечекъ.

Степень интеллектуальнаго развитія находится въ зависимости отъ обилія бороздъ въ полушаріяхъ. Въ то время, какъ у низшихъ животныхъ (рыба, лягушка, птица) совсёмъ еще нётъ бороздъ, у кролика мы видимъ уже двё поверхностныхъ бороздки съ каждой стороны; у собаки полушарія представляются уже покрытыми множествомъ извилинъ. Особенно бросается въ глаза изобиліе извилинъ и бороздъ у слома, самаго умнаго и благороднаго изъ животныхъ. Даже у безпозвочныхъ, напр., у нёкоторыхъ насёкомыхъ съ развитымъ инстинктомъ, находили извилины на полушаріяхъ головного мозга. У людей высоко одаренныхъ часто находили богатый извилинами мозгъ \*\*).

<sup>\*)</sup> Ландуа. Учебникъ физіологіи человъка 1886 г., стр. 891.

<sup>\*\*)</sup> Тамъ же стр. 894-5.

Обширныя статистическія наблюденія показывають, что умственное превосходство всегда сопровождается величиной мозга бол'ве, чімь обыкновенной. Воть табличка в'всовь мозга н'вкоторыхь замінательных людей:

| Кювье      |  |  | 64,5  | унціи. |
|------------|--|--|-------|--------|
| Аберкромби |  |  | 63    | >>     |
| Уэбстеръ . |  |  | 53,5  | >      |
| Кэмпбелль. |  |  | 53,5  | >>     |
| Морганъ .  |  |  | 52,75 | >      |
| Гауссъ     |  |  |       | 2.     |

Средній въсъ мужскаго мозга европейца 49,5 унціи, женскаго—44 унціи. У идіотовъ находили мозги, въсившіе 27 унцій., 25,75; 22,5; 19,75; 18,25; 15,13 и 8,5 унцій. Средній въсъ мозга, помізшаннаго на 2,5% виже средняго въса здороваго человъка \*).

Антропологи доказывають, что вийстимость череповъ низшихъ расъ значительно меньше, чимъ у высшихъ.

Впрочемъ, при опредъленіи духовнаго значенія мовга у человіка и животнаго, діло идеть не только о его величині, именно общей величині, которая можеть быть только очень не совершеннымъ масштабомъ для силы его діятельности, но также и о прочихъ отношеніяхъ формъ и сложенія. «Не только количество, но и качество нервныхъ образованій и обусловливаемая этимъ величина силы дійствія и діятельность сміны отдільныхъ элементовъ имітеть рішающее значеніе относительно силы духовной діятельности» \*\*).

Можно доказать, что факты сознанія и душевныя явленія сопровождаются д'ятельностью мозга, подобной д'ятельности другихъ органовъ, какъ, напр., мускуловъ во время ихъ д'ятельности. Д'ятельность сознанія сопровождается сл'ядующими явленіями: во-1-хъ, приливомъ крови къ органамъ, во-2-хъ, повышеніемъ температуры и, въ-3-хъ, увеличеніемъ количества химическихъ продуктовъ, происходящихъ вслюдствіе окисленія тканей. Въ д'ятельности вс'я эти явленія находятся въ зависимости одно отъ другого. Всякая работа, производимая мускуломъ, сопровождается разрушеніемъ вещества этого органа — это разрушеніе порождаеть изв'ястныя химическія соединенія; теплота является результатомъ происходящихъ при этомъ химическихъ соединеній. Мозгъ обладаеть т'ями же свойствами, что и мускулы, и обнару-

<sup>•)</sup> См. Бэкъ. Душа и тъло. Кіевъ. 1884, стр. 26.

<sup>\*\*)</sup> См. Бюхнеръ. Stoff u. Kraft, 17-е изд., стр. 268.

живаетъ свои свойства тымъ въ большей степени, чымъ значительные умственная работа \*).

Чтобы доказать, что мозговая д'ятельность сопровождается приливома крови къ мозгу, беремъ стеклянный сосудъ, наливаемъ накоторое количество воды, устанавливаемъ вертикальную тонкую стеклянную трубочку такъ, чтобы она погружалась въ волу: эта трубочка должна служить для насъ указателемъ уровня воды въ сосудъ. Затъмъ, то лицо, надъ которымъ мы сейчасъ будемъ производить опытъ, погружаетъ руку, сжатую въ кулакъ, въ сосудъ съ водой; смотримъ на уровень воды, какъ онъ обозначается въ трубочкъ. Будемъ предлагать испытуемому лицу различные вопросы, чтобы дать работу его уму, напр., предлагать какія-нибудь сложныя умственныя вычисленія, говорить на мало известномъ ему языке и т. п., тогда окажется, что вода вь трубочкъ станетъ опускаться. Чъмъ объяснить это опускание волы въ трубочкъ при умственномъ напряжения? Когда человъкъ начинаетъ напряженно мыслить, то кровь со всего организма начинаеть усиленно притекать къ головному мозгу, и всф другія части тъла освобождаются отъ крови, между прочимъ, и рука; поэтому кровь отливаеть отъ руки къ мозгу; объемъ руки уменьшается, жидкость въ трубочкъ опускается. Если же лидо, надъ которымъ производится опытъ, перестанетъ напряженно мыслить, то кровь опять приливаеть къ рукт отъ мозга, объемъ руки увеличивается, и жидкость въ трубочкъ подинмается.

Этотъ простой опытъ уб'єждаетъ насъ въ томъ, что кровь необходима для д'ятельности нервной системы \*\*).

Опыть Броунъ-Секуара также доказываеть вліяніе крови на психическіе процессы. Броунъ-Секуаръ отсъкъ голову собакъ, потомъ впустиль въ отдъленную отъ туловища голову окисленную кровь и признаки жизни вновь проявились. Броунъ-Секуаръ позвалъ животное и глаза собаки обратились въ ту сторону, откуда ей послышался голосъ ея хозяина \*\*\*).

Прекращеніе доступа артеріальной крови къ высшимъ мозговымъ центрамъ производитъ мгновенное прекращеніе сознанія. Качество и количество крови, циркулирующей вз этихъ центрахъ, производитъ замътныя измъненія въ характерть душевныхъ явленій \*\*\*\*). Шредеръ фонъ-деръ-Колькъ разсказываетъ про одного паціента, что когда его пульсъ доходилъ до 50 или 60 ударовъ

<sup>\*)</sup> Paulhan. Physiologie de l'esprit, стр. 36 и д.

<sup>\*\*)</sup> См. «Міръ Божій» 1892 г. № 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Paulhan, yr. c. 38-9.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Хикъ Тюкъ. Духъ и тело.

въ минуту вслѣдствіе пріема лѣкарственнаго вещества digitalis, онъ быль спокоенъ или въ угнетенномъ настроеніи духа; когда пульсъ поднимался до 90 ударовъ, онъ приходилъ въ маніакальное состояніе. Другой врачъ разсказываетъ, что его паціентъ при 40 ударахъ былъ въ полусонномъ состояніи, при 50— въ меланхолическомъ, при 70—внѣ себя, при 90—приходилъ въ бѣлиенство.

Поднятие температуры нервных иентрово доказывается служицими опытами. Шиффо вводиль въ мозгъ собаки термоэлектрическія иглы. Когда животное было достаточно наркотизовано, Шиффъ пробуравиль его черепъ въ равныхъ разстояніяхъ отъ средней линіи и ввель въ мозгъ, оба полюса термоэлектрическаго столба. Всякое возбужденіе чувствъ производило
отклоненіе зеркала гальванометра, указывая, такимъ образомъ,
на повышеніе температуры. Кусокъ сала, поднесенный къ носу
животнаго, причинялъ наиболье сильное отклоненіе. Шиффъ добивался также отклоненій зеркала, воздъйствуя на душевную дъятельность своихъ собакъ, заставляя ихъ слушать лай, кошачье
мяуканье и пр. \*).

Врока производиль эксперименты надъ человъкомъ, пользуясь термометромъ, приложеннымъ одной стороной къ головъ индивидуума въ то время, какъ другая сторона была защищаема отъ вліянія внѣшней тетпературы покровомъ изъ ваты. Заставляя читать громкимъ голосомъ студентовъ-медиковъ, онъ констатировалъ, что послъ десяти минутъ чтенія температура мозга поднялась отъ 33,82° до 34,23° \*\*).

Окисленіе мозга производить между другими солями также фосфорнокислыя и сѣрнокислыя. Біассонь взитксиль точно фосфаты и сульфаты, входившіе въ его организмъ путемъ питанія, и фосфаты и сульфаты, выходившіе изъ него путемъ изверженія. Онъ узналъ, что количество такихъ солей, вырабатываемыхъ посредствомъ почекъ, было относительно гораздо болѣе значительно тотчасъ вслѣдъ за умственной работой.

Весьма важное значеніе имѣетъ самый химическій составо мозга, относительно котораго мы, впрочемъ, до сихъ поръ знаемъ мало достовѣрнаго. Но извѣстно, что мозгъ дѣтей, стариковъ, животныхъ, по отношенію къ мозгу взрослаго человѣка, очень бѣденъ тѣми своеобразными фосфоръ содержащими веществами, которыя въ химическомъ составѣ центральныхъ частей нервной

<sup>\*)</sup> Герценз. Общая физіологія души. Спб. 1890. ч. ІІ, стр. 80 и д.

<sup>\*\*)</sup> Paulhan. 39.

системы играють такую важную роль, и въ среднемъ встръчаются тымъ въ большемъ количествъ, чъмъ выше животное или человъкъ по умственному развитію. Изъ новъйшихъ изследованій Борсарелли въ особенности следуеть, что среднее содержание фосфора мозга значительно больше, чёмъ до сихъ поръ препполагалось, и что между всеми органами тела мозгъ солержитъ самое бодьшее количество фосфора, напр., два раза больше, чёмъ мускульное вещество. Это полтверждается только что указанными изследованіями Біассона, который показаль, что напряженная духовная діятельность производить то, что въ выдёленіяхъ почекъ появляется большое количество фосфорокислыхъ алкалій, а также изслідованіями Геритье, который констатироваль, что содержаніе фосфора въ мозгу въ старческомъ возрастъ или при слабочніи уменьщается почти до половины и затъмъ понижается почти до степени дътскаго возраста. Сильныя душевныя движенія обнаруживаются въ томъ, что количество фосфора въ выдъленіяхъ увеличивается, между тыт, наобороть, при функціональныхъ нарушеніяхъ мозговой діятельности замізчается уменьшеніе этихъ веществъ. Эти факты пълаютъ несомнънными то обстоятельство, что содержанию фосфора въ мозну принадлежить особенное значение и заставляетъ насъ предполагать, что между вимъ и духовной работой существуеть опреділенное отношеніе. «Они показывають, говорить Бюхнеръ, что тотъ литературный шумъ, который въ свое время быль поднять по поводу извъстнаго Молешоттовскаго выраженія «безь фосфора нють мысли». доказываеть только нев'яжество обвинителей» \*).

Наконецъ, миѣ остается указать еще на одинъ рядъ фактовъ, чтобы картина связи между дѣятельностью мозга и умственной дѣятельностью была полиѣе.

Въ недавнее время психофизіологи нашли возможность измірять *скорость* человіческой мысли при помощи очень точныхъ инструментовъ, показывающихъ время въ тысячныхъ доляхъ секунды. Напр., для одного изъ простійшихъ актовъ мысли нужно,

<sup>\*)</sup> Stoff u. Kraft 274 и д. Исходя изъ этого положенія Молешотта, Агассицъ доказываль, что рыбаки должны быть умнѣе, чѣмъ, напр., земледѣльцы, потому что они по преимуществу питаются рыбой, которая содержитъ гораздо больше фосфора, чѣмъ другіе виды пищи. Любопытно замѣтить, что на самомъ дѣлѣ это выраженіе, что безъ фосфора нѣтъ мысли, очевидно въ французской литературѣ было извѣстно раньше, на что указываетъ слѣдующее мѣсто изъ Бальвака: «Знаете ли, что большая или меньшая доза фосфора дѣлаетъ человѣка геніемъ или злодѣемъ, умнымъ или идіотомъ, добродушнымъ или преступникомъ». (Романъ «Шагреневая кожа». Написанъ въ 1830 году).

приблизительно 0,078 сек. Изъ этихъ чрезвычайно точныхъ измѣреній оказывается, что человѣкъ мыслитъ, напр., скорѣе утромъ, чѣмъ вечеромъ; скорѣе тогда, когда онъ бодръ, чъмъ когда онъ утомленъ; при помощи этихъ измѣреній доказывается, что люди пожилые мыслятъ медленнѣе, чѣмъ молодые и т. д., пріемы нѣкоторыхъ лѣкарственныхъ веществъ, алкоголя и пр. вліяютъ на скорость или замедленіе умственной дѣятельности. Изъ этихъ опытовъ становится понятнымъ, что вмъсть съ измъненіемъ мозгового вещества, съ измъненіемъ вто питанія измъняется и самое качество (т.-е. скорость) умственной дъятельности.

Вотъ вамъ обильное количество фактовъ, которые показываютъ несомнѣнно, что между явленіями душевными и твлесными есть какая-то связь,—весь вопросъ заключается въ томъ, какова эта связь? Едва ли кто-нибудь въ настоящее время станетъ отвергать эти факты. Мы съ своей стороны считаемъ всѣ эти факты болѣе или менѣе доказанными научно и достовѣрными въ той мѣрѣ, въ какой вообще могутъ быть доказываемы научные факты. Весь вопросъ въ томъ, какъ объяснить эти факты. Какъ мы видѣли, философы матеріалистической школы доказывали, что тѣлесныя явленія суть причина явленій психическихъ. Но это утвержденіе, какъ мы увидимъ ниже, неправильно.

Теперь вы разсмотримъ взгляды тёхъ ученыхъ, главнымъ образомъ, представителей естествознанія, которые, собственно, не могутъ быть названы матеріалистами, въ строгомъ смыслѣ слова. потому что они не занимались спеціально разрѣшеніемъ философской проблемы объ отношеніи души къ тѣлу, а иногда даже прямо отказывались отъ принадлежности къ этой школѣ философовъ, но, тѣмъ не менѣе, они должны быть признаны матеріалистами, потому что, будучи поставлены въ необходиность изслѣдовать явленія физіологическія, находящіяся въ тѣсной связи съ явленіями психическими, они исходили изъ того положенія, что явленія психическія суть по существу явленія матеріальных частичекъ нашего мозга. Таковы, въ большинствѣ случаєвъ, взгляды физіологовъ на сущность душевныхъ явленій.

Въ статъв «Движеніе, какъ основное начало психическихъ явленій» \*), нъкій Б. Л., очевидно, натуралисть, разбираеть два замъчательныхъ сочиненія по психологіи, Горвича: «Анализъ душевныхъ явленій на психологической почвъ и Вундта: «Физіологическая психологія». Оба эти писателя одинаково отвергаютъ

<sup>\*)</sup> Журналъ: «Знаніе» (1876). Декабрь.

матеріалистическую точку зрвнія. Авторъ же указанной статьи находить, что это противоръчить духу естествознанія. «Поэтому, говорить онъ, -- въ настоящей стать в мы намерены, отбросивъ у избранныхъ нами писателей несвойственные ихъ инолю принципы, установить на основаніи выработанныхъ ими главе вішихъ элементовъ то красугольное начало, которое должно лечь въ основу психологіи будущаго». «По нашему мивнію. - говорить авторъ указанной статьи, --- существують факты, которые бросають нъкоторый свъть на такъ-называемый химизмо мысли. Какъ извъстно, давно уже въ умахъ физіологовъ и реальныхъ философовъ бродила смутная идея о томъ, что психическая жизнь, разсматриваемая съ самой общей точки эрпнія, есть продукть химических реакцій. Существуютъ признаки, указывающіе на то, что психическіе процессы им'ьють тесное родство съ силой молекулярнаю движенія. Это доказывается, во-первыхъ, тъмъ, что въ мозгъ ничего не могло войти, кром'в нервнаго возбужденія или живой молекулярной силы, развитой химическими процессами, и, слѣдовательно, все, что происходить въ головномъ мозгу, можеть происходить лишь на счеть этой молекулярной силы. Во-вторыхъ, сильнымъ доводомъ сродства психическихъ прецессовъ съ движеніемъ служитъ то обстоятельство, что въ концѣ всѣхъ этихъ психическихъ процессовъ видимо получается та живая молекулярная сила, которая выражается сокращеніемъ мышцъ. Въ-третьихъ, психическіе процессы совершаются во времени, и съ этой стороны могутъ быть изм рены. Такимъ образомъ, принимая во вниманіе, что психическая дъятельность происходить лишь на счеть молекулярнаго движенія, освобождаемаго химическими процессами, и что эта дъятельность измърима во времени, мы приходимъ къ заключенію что психическая или душевная жизнь человъка есть особый родъ движенія, ибо ніть ничего, что, протекая во времени и имін своимъ источникомъ движеніе, не было бы само движеніемъ».

Д. ръ Зеленскій въ своемъ сочиненіи: «Основы для ухода за прявильнымъ раявитіемъ мышленія и чувства» приходить къ тому выводу, что психическіе феномены, въ сущности, тождественны со встьми механическими процессами, т. е. представляють не что иное, какъ молекулярное движеніе мозговой и нервной массы. Съ его точки зрѣнія, душевныя явленія суть только «мыслевыя тѣла». Это одно изъ самыхъ типичныхъ выраженій матеріалистической догмы \*).

Ковалевскій, профессоръ Казанскаго университета, въ своей

<sup>\*)</sup> См. его объ умѣ и методъ воспитанія. Спб. 1890. Стр. 46 и слѣд.

статьъ: «Какъ смотрить физіологія на жизнь вообще и на психическую въ частности» \*), высказываетъ воззрѣніе, имѣющее несомнънно матеріалистическій характеръ. «Изъ приведеннаго краткаго очерка отношеній нервной машины къ предполагаемой психической силь, -по его мивнію, - нельзя не заметить, что дело смотрить иначе, чёмъ думають психологи. Вы видите, что изъ основного свойства нервной системы, а именно изъ ея матеріальной памяти физіологія въ состояніи вывести уже довольно сложные психическіе процессы. Большая часть свойствъ, приписываемыхъ психологами психической силь, суть свойства матеріи. Физіологія можеть сказать, что сознание не есть сила, но лишь свойство нервныхъ процессовъ, проявляющееся при извістныхъ опреділенныхъ условіяхъ. Физіологія же потому въ состояніи рішать вопросы объ образованіи и ход'в психических процессовь, что они, какъ матеріальные, совершаются въ пространствъ и во времени, а для подобныхъ изследованій она владенть методами и средствами, которые растуть съ каждымъ днемъ».

Профессоръ Спъченовъ \*\*), слъдующимъ образомъ доказываетъ, какъ онъ выражается, сродство психических явленій съ тълесными. «Физіологія,--- поворить онъ,--- представляеть цёлый рядъ данныхъ, которыми устанавливается родство психических явленій съ тактназываемыми нервными процессами въ тълъ, актами чисто соматическими. Вотъ главетація изъ этихъ данныхъ: 1) самые простышие изъ психическихъ (актовъ требуютъ для своего прохожденія опредъленняго времени, и тімь большаго, чімь сложніве актъ. 2) Психическая дъятельность требуетъ для своего происхожденія анатомо-физіологической пілости головного мозга. 3) Зачатки, или, по крайней мъръ, зачатки психической дъятельности, съ которыми родится человъкъ, развиваются, очевидно, изо чисто матеріальных субстратов яйца и съмени. 4) Чрезъ посредство этихъ же матеріальнихъ субстратовъ передаются по родству очень многія изъ индивидуальныхъ психическихъ особенностей и иногда такія, которыя относятся къ разряду очень высокихъ проявленій, напр., наслыдственность талантовь. 5) Ясной границы между завъдомо-соматическими, т. е. тълесными нервными актами, и явленіями, которыя всёми уже признаются псижическими, не существуеть ни въ одномъ мыслимомъ отношеніи».

Приведенные выше взгляды оказываются весьма типичными для матеріалистической школы. Забывая, что между явленіями

<sup>\*)</sup> Казань. 1876.

<sup>\*\*)</sup> Психологические этюды («Въстникъ Европы», 1873 г., апр., стр. 554).

физическими и психическими есть абсолютное различіе, физіологи стараются всёми возможными способами доказать, что между ними существуетъ опредъленное родство, доказываемое будто цълымъ рядомъ научныхъ данныхъ и что изъ этого положенія вытекаетъ необходимость при изследованіи душевныхъ явленій изследовать ихъ физіологическія условія и что такимъ способомъ для насъ окажется возможнымъ объяснять психическія явленія. Но какъ возможно объяснить явленія психическія изъ физіологическихъ, если между ними на самомъ дъл существуетъ то коренное различіе, о которомъ мы говорили выше? В'вдь это кажется положительной невозможностью. Очевидно, следовательно, что физіологи допускаютъ какую-то ошибку. Даже при поверхностномъ разскотръніи ихъ взглядовъ эту ошибку весьма легко отыскать. Заявдяя, что они намфрены говорить о явленіяхъ психическихъ, они на самомъ деле говорять о явленіяхъ физических»; вибето того, чтобы говорить о процессахъ во душь, они говорять о процессахъ во мозгу и, вследствие этого неправильного отождествления по отношенію къ душевнымъ процессамъ, они употребляютъ выраженія, которыя отнюдь къ нимъ приложимы быть не могутъ. Психические акты, какъ таковые, непространственны, а, следовательно, о движеній ихъ, какъ о движеній матеріальныхъ вещей, мы говорить не можемъ. Мы можемъ говорить о движении молекулярных частица мозга, но говорить о психическома движении не имъетъ никакого смысла; между тъмъ, какъ мы видели, указанные писатели утверждають, что психическія явленія суть движенія. Спрашивается, движенія чего? Такъ какъ движеніе немыслимо безъ движущагося, то, очевидно, движение вещества; следовательно, Симическия явления странция ст ніями вещества, и въ этомъ смысле долженъ быть отнесенъ въ группу матеріалистовъ.

На сколько сильно стремленіе у физіологовъ, у натуралистовъ отождествлять явленія психическія съ физическими явленіями въ мозгу, показываютъ слъдующія выдержки изъ книги профессора психіатріи Варшавскаго университета *П. Ковалевскаго*: «Основы механизма душевной дъятельности» \*). «Намъ желается,—говоритъ онъ,—указать пути, по которымъ ошущенія проникають въ область мозговой корки»... и затъмъ далъе: «Изъ предыдущаго мы знаемъ, что ощущенія изъ субкортикальных узлово, проникая къ мозговой коркъ, центру сознанія, превращается тамъ въ представленіе». Проф. Ковалевскій, вмъсто того, чтобы говорить о движеніи воз-

<sup>\*)</sup> Харьковъ. 1887.

бужденія нервовъ, что, конечно, въ виду матеріальнаго характера этого посл'єдняго, необходимо должно происходить, говорить о движеніи ощущенія; а это, разум'єтся, совершенно немыслимо всл'єдствіе нематеріальности этого процесса.

Такого рода выраженія, какъ у проф. П. Ковалевскаго, мы постоянно встрічаємъ у тіхъ физіологовъ, которые не отдаютъ себі отчета въ различіи между процессами физическими и психическими и вслідствіе этого, разумітется, впадають въ матеріализмъ. По митнію П. Ковалевскаго, напр., «біологическіе процессы трансформируются въ субъективныя проявленія, т.-е. физіологическія процессы даютъ начало психическимъ».

Теперь мы считаемъ возможнымъ перейти къ *критикт* матеріализма.

Какъ мы видѣли, сущность матеріализма, какъ философской системы, сводится къ утвержденію, что въ мірть есть только матерія, что мысль есть только продуктъ дѣятельности или движенія матерія или что мысль просто есть движеніе вещества.

Разсмотримъ первый аргументъ, именно что въ мірть есть молько матерія. На чемъ основываетъ матеріализмъ свое утвержденіе, что въ мірть существуютъ только матеріальныя явленія, а что духовныя явленія суть только видимость? Матеріалистъ разсуждаетъ такъ, «что вещество существуетъ—это для меня несомитьно, потому что оно обладаетъ постоянствомъ, устойчивостью; вещи матеріальныя обладаютъ продолжительностью существованія, а явленія духовныя? они отличаются удивительнымъ непостоянствомъ, одно духовное состояніе смѣняется другимъ и каждое изъ нихъ обладаетъ лишь кратковремоннымъ существованіемъ, такъ что существованіе матеріи для меня, — говоритъ матеріалистъ, —является несомитьнымъ, а существованіе духа подвержено сомитьніямъ».

Но зд'єсь матеріалисть допускаеть самую очевидную ошибку. Что наши духовныя состоянія изм'єнчивы—это доказываеть только ихъ большую сложность или большую трудность для воспріятія, но отнюдь не доказываеть нереальности этихъ явленій. И даже можно сказать больше: если бы мы, съ философской точки зр'єнія, захотіли усомниться въ реальности духовныхъ или физическихъ явленій, то, конечно, реальность посл'єднихъ подвержена большему сомн'єнію, потому что наши духовныя состоянія мы знаемъ прежде, чіть явленія матеріальныя, внутренній опыть предшествуєть опыту внюшнему. Матеріальныя явленія, тіла не только не абсолютно дойствительно, какъ это склонны утверждать матеріалисты, но они вообще не им'єють никакой абсолютной д'єйствитель-

ности, они имъють только относительное существование. Какоелибо ткло черно, мягко, тверло, имжеть форму и протяженность. занимаеть пространство и оказываеть сопротивленіе; но вст эти качества присущи ему благодаря тому, что его воспринимаеть субъектъ, обладающій мыслительной способностью и опредъленными чувствами, а слъд. сознаніе. Безъ языка нътъ вкуса, безъ глаза нътъ свъта и пвъта, безъ чувственности и разсулка вътъ пространства и нътъ тъла, безъ сибъекта иътъ объекта. Шопенгауэръ \*) заставляеть вести следующій разговорь между субъектомъ и объектомъ (т.-е. между духомъ и матеріей). Матерія говорить: «я существую и внв меня ньть ничего; мірь есть только моя преходящая форма. Ты субъекть (или сознаніе)-простой резильтать одной части этихь формь и совершенно случаенъ: еще нъсколько мгновеній и ты больше не существуещь. Я же остаюсь изъ въка въ въкъ». На это субъектъ (дукъ) отвъчаеть: «это безконечное время, которое, какъ ты хвастаешь, ты существуешь, и безконечное пространство, которое ты наполняещь, существуеть только въ моемъ представлении, которое тебя воспринимаетъ, и благодаря которому ты только и существуещь». Въ другомъ мъстъ \*\*) Шопенгауэръ остроумно осмъиваеть тъхъ, которые предполагая, что въ міръ только матерія имъеть абсолютное существованіе. стараются изъ нея вывести сознаніе: «Матеріалисты, -- говорить онъ, --полагають матерію какъ несомненно существующее. Затымъ они стараются найти первоначальное простёйшее состояніе матерін и развить изъ него всё последующіе, восходя отъ простого механизма къ химизму, къ способности произростанія, ощищенія. Если бы, предположимъ, это удалось, то последнимъ звеномъ пени оказалась бы способность ощущенія, познанія, которая явилась бы простымъ изминениемъ матеріи. Если бы мы такимъ образомъ слъдовали за разсужденіями матеріализма, то, достигнувъ его вершины, почувствовали бы неукротимый порывъ олимпическаго сибха, увидавши вдругъ, какъ бы пробуждаясь отъ сна. что его последній, столь трудно добытый результать-познаніе, уже предполагалось какъ неизбъжное условіе при исходной точкъ-простой матеріи. Такимъ образомъ неожиданно открылось бы громадное petitio principii; ибо вдругъ оказалось бы последнее звено исходною точкою, на которой уже держалось первое, цыпь превратилась бы въ кругъ, а матеріалистъ уподобился бы господину Минхгаузену, плавающему верхомъ на лопіади въ водъ, обнявшему ногами

<sup>\*)</sup> Паульсень. Введеніе въ философію. 1894, стр. 76-7.

<sup>\*\*)</sup> Міръ какъ представленіе и воля. М. 1888, стр. 33-4.

лошадь, а самого себя вытаскивающему за перекинувшуюся напередъ собственную косу».

Другими словами, мы не можемь признать существование матеріи безь того, чтобы не признать вы то же время существования
нашего сознанія, которымь оно единственно обусловливается. Наше
понятіе о матерін есть духовный продукть: мы не знаемь, что
такое матерія независимо оть нашего понятія о ней. Духовное,
поэтому есть то, что намъ первоначально изв'єстно, явленія же
внішняго міра суть не что иное, какъ наши представленія, вс'є
свойства вещества (твердость, цвіть и т. п.) суть только лишь
наши представленія, а если мы, кром'є того, предполагаемъ еще
матерію, то это представленіе чисто гипотетическое, благодаря
которому мы желаемъ сд'єлать понятной в'єную см'єну внішнихъ
явленій. Мы зам'єнаемъ, что внішній міръ находится въ непрерывномъ изм'єненіи, что одни качества постоянно уступають м'єсто
другимъ; чтобы объяснить, какъ можеть происходить такая см'єна,
мы предполагаемъ еще матерію.

И такъ, следовательно, оказывается, что разсужденія матеріали стовъ, будто бы въ мір'є реально существуєть только матерія— неосновательно, потому что реальность сознанія оказывается въ философскомъ отношеніи гораздо бол'є обоснованной; что если ужъ сомн'єваться въ реальности чего-либо, то скор'є это можно было бы сд'єлать по отношенію къ матеріи, а отнюдь не сознанія.

Разсиотримъ теперь то положение матеріалистовъ, что мысль есть движение. Многіе физіологи повторяють эту фразу, вовсе не желая глубже вникнуть въ смыслъ ея; если бы они это сдѣлали, то они скоро убѣдились бы, что на самомъ дѣлѣ она совершенно лишена всякаго смысла \*). Лучшіе натуралисты высказывались именно

<sup>\*)</sup> Строго говоря, положение чмысль есть движение вещества» нельвя наввать дозмой матеріализма; это положеніе могло бы быть названо дозмой только въ томъ случав, если бы оно доказывалось, на самомъ же двлв вдёсь никакого доказательства нётъ; здёсь мы имёемъ дёло только съ неправильнымъ употребленіемъ слова «мысль». Кто понимаеть значеніе слова «мысль», тотъ никогда не скажетъ, что она есть движеніе вещества. Матеріалисты же обыкновенно не понимають значенія словь «мысль», «психическій»; т. е. они произносять это слово, какъ и философы, но не понимають, что оно означаеть; т. е., другими словами, они произносять слово «психическій» и думають, что они говорять о психическом, на самомъ же деле они говорять о процессахъ физіологических, совершающихся въ мовгу. Эта ошибка весьма любопытна и съ точки врвнія логики ее даже трудно влассифицировать. Если вто-нибудь, напр., хочетъ доказать какое - нибудь положение и доказываетъ его неправильно, то мы такое неправильно доказываемое положение называемъ заблужденість, ошибкой. Навовень ан ны ваблужденість нан ошибкой, если напр., слепой не видить цветовъ, или глухой не слышить ввуковъ? Это

противъ этого положенія. Гризингера, знаменитый психіатръ, по этому поводу говоритъ: «Всѣ эти колебательныя и волнообразныя движенія, все относящееся къ электричеству и механикъ все-таки еще не душевное явленіе, не представленіе. Какимъ образомъ первыя могуть стать вторыми -- эта загадка останется неразръшимой до конца въковъ, и миъ кажется, что если бы сіюминуту сощель ангель съ неба и объясниль намъ все это, то умъ нашъ быль бы совершенно не въ состояни понять, какъ это мысль возникаеть изъ матеріальныхъ изм'вненій мозга? > \*) По мевнію знаменитаго нъмецкаго физіолога Дюбуа-Реймона, «сознаніе не объяснимо изъ его матеріальныхъ условій». «Астрономическое познаніе мозга, высшее, какое мы можемъ требовать о немъ, не раскрываетъ намъ ничего, кромъ движущейся матеріи. Но никакимъ мыслимымъ расположениемъ или движениемъ материальныхъ частичекъ мы не можемъ перекинуть мостъ въ царство сознанія». Никоимъ образомъ нельзя понять, какъ изъ совокупнаго дъйствія атомовъ можетъ возникнуть сознаніе \*\*).

Изъ матеріи никоимъ образомъ объяснить сознаніе невозможно \*\*\*); если бы мы имѣли микроскопы, обладающіе увеличительной силой, въмилліонъ разъбольшей той, которой они теперь обладаютъ и если бы мы при помощи такихъ микроскоповъ могли разглядѣть движенія мельчайшихъ частицъ матеріи съ полной ясностью, если бы мы могли проникнуть въ процессы химическаго соединенія, то и то никоимъ образомъ не были бы въ состояніи понять, какимъ образомъ изъ движенія матеріальныхъ частицъ рождается сознаніе или мысль, какъ тому учатъ матеріалисты.

Но самый главный аргументь противъ матеріализма заклю-

просто недостатокъ извъстнаго чувства и ничего больше. Въ отождествленіи мысли съ движеніемъ вещества есть извъстнаго рода недостатокъ чувства и ничего больше. Поввольте привести пояснительный примъръ. Въ цвътовомъ ощущеніи бываетъ недостатокъ, который называется цвътовой слъпотой. Люди, страдающіе этимъ недостаткомъ употребляютъ тъ же слова, что и нормально видящіе, т. е. они употребляютъ слова: зеленый, красный, на самомъ же дълъ они не равличаютъ этихъ цвътовъ: вмъсто веленаго употребляютъ красный, вмъсто краснаго зеленый. Точно такимъ же образомъ и матеріалисты употребляютъ слово псижическій, какъ и другіе философы, но вмъсто психическихъ процессовъ думаютъ о явленіяхъ физическихъ. Если такой недостатокъ въ цвътовой слъпотъ мы назовемъ органическимъ недостаткомъ, то читатель легко догадается, какъ назвать этотъ недостатокъ у тъхъ, кто отождествляетъ психическое съ физическимъ!

<sup>\*)</sup> Цитируется у Остроумова ук. с., стр. 73-4.

<sup>\*\*)</sup> Дюбуа-Реймонъ. О границахъ естествознанія.

<sup>\*\*\*)</sup> Этого же мивнія держатся знаменитые современные натуралисты Тиндаль, Лудвизь, Фиккъ и др.

чается въ следующемъ. Мы видели, что физіологія приводить множество фактовъ, указывающихъ на то, что между явленіями физическими и между явленіями психическими есть постоянная связь, можно сказать, что нётъ ни одного психическаго авта, который не сопровождался бы какими-либо физіологическими; отсюда матеріалисты дёлали тотъ выводъ, что психическія явленія зависять отъ физическихъ. Но такое толкованіе можно было бы давать только въ такомъ случаё, если бы психическія явленія были бы слюдствіями физическихъ процессовъ, т. е. если бы между тёми и другими существовало такое же причинное отношеніе, какъ между двумя явленіями физической природы, изъ которыхъ одно есть слёдстіе другого. На самомъ же дёлё это вовсе невёрно. Между физическими и психическими процессами не существуєть инхакого причиннаго отношенія. Процессы сознанія не суть слюдствія физическихъ процессовъ.

Чтобы понять это, разберемъ, что нужно понимать подъ словомъ причина въ естественно-историческомъ смыслі; \*).

Въ явленіяхъ матеріальныхъ причинность тождественна съ закономъ сохраненія силы, который называется также закономъ превращенія физических силь. По этому вакону физическая сила существуетъ въ различныхъ формахъ, изъ которыхъ каждая въ какомъ-нибудь опред ленномъ порядкъ превратима въ другія. Переходъ одной формы въ другую совершается безъ всякой потери силы или ея количества. Причинность, какь сохранение силы, есть перенесение или перевоплощение опредпленного количество силы. Возьнемъ примъръ. Положимъ пароходъ приводится въ движеніе паромъ. Расширеніе пара есть слідствіе работы теплоты. Теплота происходить от горьнія или химическаго соединенія сожженнаго угля и кислорода. Каменный уголь произошель изъ угля растеній первобытныхъ въковъ, произростание которыхъ требовало извъстнаго расхода солнечной теплоты. Такимъ образомъ, хотя и кажется, что между солнечной теплотой первобытныхъ въковъ и движеніями парохода нётъ никакой связи, однако, вышеприведенными соображеніями можно доказать, что между ними существуетъ связь причинности. При потенціальныхъ энергіяхъ кажется, что мы созидаемъ силу безъ предшествующей эквивалентной силы, вызываемъ маленькими причинами великія дійствія. Причиною обнаруженія большого количества силы можетъ быть обстоятельство совершенно ничтожное. Руки дитяти достаточно для того, чтобы разрядить баттарею военнаго судна или сжечь городъ. Это

<sup>\*)</sup> Объ этомъ см. Троицкій. Учебникъ погики. Книга II, стр. 169-173.

есть д'єйствіе, переводящее потенціальную энергію въ актуальную. Если мы возьмемъ это опред'єленіе причинности, то мы должны будемъ признать, что, съ точки зрієнія естественныхъ наукъ, мы не можемъ допустить причинной связи между мозговой д'єятельностью и психическими явленіями.

«По закону причинности \*), везді принятому въ естественныхъ наукахъ, мы можемъ говорить о причинной связи двухъ явленій только въ томъ случав, когда дъйствие изг причини может быть выведено по опредъленными законами. Такое выведение въ собственномъ смыслѣ возможно только въ однородных процессахъ. Это выведение возможно провести во всей области естественныхъ наукъ или, по крайней мірі, такое выведеніе мыслимо, потому что расчленение этихъ явленій постоянно приводить къ процессамъ движенія, въ которыхъ д'виствіе въ томъ смысл'є эквивалентно своей причинь, что при соотвътствующихъ условіяхъ причинное отношеніе можно обратить, т.-е. слідствіе можно сділать причиной, а причину следствіемъ. Такъ, напримеръ, паденіе какой-либо тяжести съ опредъленной вышины производить двигательное действіе, посредствомъ которой тяжесть такой же величины можеть быть поднята на ту же высоту. Ясно, что о такой эквивалентности между нашими психическими дъятельностями и между сопровождающими ихъ физіологическими процессами не можетъ быть и річи. Дійствіями посліднихъ всегда могуть быть только процессы физическаю характера. Только благодаря этому и возможна въ природъ та замкнутая причинная связь, которая находитъ свое полное выражение въ закони сохранения энерии; этота законъ нарушался бы всякій разь, когда тълесния причина производила бы духовное дъйствіе».

Физическій процессь въ мозгу образуеть замкнутую въ себі причинную связь, нигдіз не наступаетъ членъ, который не быль бы физической природы. Наприміръ, какой-либо человікть переходить черезъ улицу; вдругь его называють по имени, онъ поворачиваеть голову къ тому, кто его зоветъ. Физіологъ весь этотъ процессъ могъ бы построить чисто механически; онъ показаль бы, какимъ образомъ воздійствіе звуковыхъ волнъ на слуховой органъ возбуждаетъ въ слуховомъ нерві опреділенный нервный процессъ, какимъ образомъ этотъ процессъ распространяется къ центральному органу, который, наконецъ, приходитъ къ иннерваціи извістныхъ группъ двигательныхъ нервовъ, конечнымъ результатомъ которыхъ оказалось движеніе головы въ

<sup>\*)</sup> См. Вундтъ. Ст. Gehirn й. Seele въ ero Essays.

томъ направленіи, откуда шли звуковыя волны. Всѣ эти процессы приходять къ физическому процессу безъ всякаго перерыва. Но, кром'в того, зд'всь происходить еще и другой процессъ, котораго физіологъ въ своихъ объясненіяхъ не долженъ принимать въ разсчегъ, но о которомъ онъ какъ мыслящій и объясняющій свои мысли человъкъ говорить: слуховыя ощущенія вызвали представленія и чувства, позванный услышаль свое имя, онь обернулся, чтобы узнать, кто его позваль, и затемь онъ увидель тамъ своего стараго знакомаго. Эти процессы совершаются рядомь сь физическимь процессомь, но не вмышиваются вы него. Вос. пріятіє и представленіе не образують членовь физическаго причиннато ряда \*). Они не вибшиваются въ процессы физические. «Животное или человъческое тъло, говоритъ физіологъ Геринга, не измѣнится въ глазахъ физика отъ того, что животное способно чувствовать удовольствіе или боль, что съ матеріальными отправденіями тісно связаны радости и страданія духа, живое воображеніе и сознаніе. Для него тыло остается все тою же массой матеріи, которая подлежить тімь же несокрушимымь законамь, которымъ подлежитъ и вещество камня и вещество растенія. Ни впечатльнів, ни представленів, ни даже сознательная воля не могуть составлять звена этой цъпи матеріальных в обстоятельство, образующих физическую жизнь организма. Если я отвъчаю на заданный мнъ вопросъ, то матеріальный процессъ, совершающійся въ это время между нервными волокнами органа слука и мозгомъ, долженъ оставаться только матеріальнымъ, чтобы достигнуть двигательныхъ нервовъ голосового аппарата. Процессъ этотъ не можеть, достигши извъстной части мозга, внезапно обращаться въ нъчто невещественное, чтобы по пропестви извъстнаго времени въ другой части снова принять форму вещественнаго проявленія» \*\*).

Если бы теорія матеріалистовъ была правильна, то нужно было бы ожидать, что физическій процессъ въ изв'єстныхъ пунктахъ обнаруживаеть перерыев и именно тамъ, гдѣ въ качествъ членовъ причинной связи выступають психическія событія. Если бы нервное движеніе было причиной ощущенія, то оно, какъ таковое, должно было бы уничтожиться, а взам'єнъ его должно возникнуть ощущеніе. Но мы легко можемъ уб'єдиться въ томъ, что это невозможно, если примемъ въ соображеніе, что можетъ порождать движеніе вообіце. Наприм'єръ, движеніе шара А им'єсть.

<sup>\*)</sup> Паульсенъ. Введеніе въ философію. 85-6.

<sup>\*\*)</sup> Цитир. у Остроунова ук. с. стр. 77—78.

своимъ слѣдствіемъ движеніе шара В, т.-е. первое движеніе пропадаетъ: вмѣсто него возникаетъ опредѣленное одинаково большое движеніе второго шара. Извѣстное движеніе вызываетъ теплоту, т.-е. движеніе пропадаетъ, вмѣсто него появляется опредѣленное количество теплоты; то же самое должно было бы бытъ
и въ нашемъ случаѣ: вмъсто уничтожившаюся движенія должно
было бы возникнуть ощущеніе или представленіе, какъ его эквивалентъ. Но представленіе не есть что-либо матеріальное; поэтому, для физики причинная связь имѣла бы здѣсь пробѣлъ, въ физическомъ процессѣ отсутствовало бы звено. Это противорѣчило
бы непрерывности физическихъ процессовъ, наблюдаемыхъ во всей
природѣ. Допушеніе превращенія движенія не въ другую форму движенія, не въ потенціальную физическую энергію, но въ нючто, что
физически вообще не существуетъ, — есть предположеніе, котораго
физикъ не можетъ допустить.

Превращеніе движенія или физической энергіи въ мисль, въ чистые процессы сознанія — для натуралиста было бы равносильно уничтоженію энергіи. Слюдовательно, матеріализмъ невозможень съ точки эрънія естествознанія \*).

Поэтому, ради последовательности матеріалисту остается признать ощущеніе первичнымъ свойствомъ всякой матеріи или, по крайней мёрё, свойствомъ матеріи организованной, но, ставъ на эту точку зрёнія, матеріализмъ отказывается отъ своего основного положенія. Вотъ почему Бюхнеръ, желая отстоять свои прежнія возэрёнія, сталъ на новую точку зрёнія, которая не можеть

<sup>\*)</sup> Ср. съ этимъ мићніе Дюбуа-Реймона Ueber die Grenzen des Naturer-Kentuiss 1891, стр. 41.

Теперь читатель легко можеть видеть, въ какой связи находится матеріализмъ и естествознаніе. Можно сказать, что данныя естествовъдънія совству не подтверждають положеній матеріализма. И даже, наобороть, наиболье выдающеся представители естествовнанія высказывались противъ возможности матеріалистическаго толкованія душевных ввленій. Назовемъ такія имена, какъ Гельмюльць, Дю-Буа-Реймонь, Фирордть, Лудвить, Фиккъ. Изъ нашихъ русскихъ физіологовъ Баксть, открывая въ 1871 году курсъ физіологіи, во вступительной лекціи докавываль, что мивніе объ особенной связи физіологіи съ матеріализмомъ основано на невѣжествѣ и что, напротивъ, естествознание скоръе способно указать сдабыя стороны матеріадизма. (См. Иберветъ - Гейнце. Ист. Филос. 1890 г., стр. 549). Англійскій физикъ Тэть въ книгъ «Новъйшіе успъхи физическихъ знаній говоритъ: «Существуетъ многочисленная группа людей, которые утверждаютъ, что воля и совнаніе — чисто физическія явленія. Это заблужденіе обусловлено тімь легковърјемъ, которое характеризуетъ невъжество и бездарность». Изъ этого легко видъть, что матеріализмъ есть порожденіе естествовновь, а не естествовъдънія.

быть названа матеріалистической въ строгомъ смыслів этого слова. Въ последнемъ изданіи своего «Stoff und Kraft» онъ находить, что признаніе матеріи безжизненной совершенно ни на чемъ не основано. По его митию, матеріи, какъ таковой, должны быть приписаны на ряду съ физическими свойствами и свойства психическія. Здісь мы у него находимъ вставки, находящіяся въ прямомъ противоръчіи съ положеніемъ чистаго матеріализма, что мысль есть функція матеріи, что можно было бы признать въ томъ случав, если бы мы допустили одну субстанцію въ мірвматеріальную. У Бюхнера мы находимъ признаніе субстанців, но не матеріальной. «Мышленіе и протяженность,—говорить онъ, могутъ быть разсматриваемы какъ двѣ стороны или способы явленія одного и того же единичного существа, каковое существо, однако, по своей природъ остается неизвъстнымъ. «Духо и природа во конив концовь одно и то же». Эта монистическая точка эрвнія которая никакъ не можетъ быть связана съ матеріализмомъ и къ которой долженъ быль прибъгнуть Бюхнеръ, чтобы отстоять частности матеріалистическаго ученія, -- по нашему мевнію, самымъ неопровержимых образомъ доказываеть полную несостоятельность этого учевія въ его ходячей форм'в.

Многіе могутъ сказать, что критика матеріализма, въ сущности, никакого значенія не имбетъ, что наука ничего не теряетъ, ничего не выигрываеть оть того, будеть и признанъ матеріализмъ или нътъ. Психологическая наука будетъ идти своимъ путемъ, т. е. она будеть разрабатываться съ одинаковымъ успъхомъ, будеть ли признано, что мысль есть продукть моловой дъятельности или что явленія духовныя будуть только параллельны физическимъ; все равно, психологію нельзя разрабатывать безъ физіологіи или изученія физіологическихъ явленій. Но намъ кажется, что отрібшеніе отъ матеріалистическаго взгляда на душевныя явленія имћетъ важное методологическое значеніе; тѣ, которые слишкомъ проникнуты возарѣніемъ, будто душевныя явленія имѣютъ матеріальный характерь, въ объясненіи ихъ будуть постоянно стремиться къ теоріямъ, которыя по своей произвольности будутъ хуже всякой метафизики. Возьмемъ примъры. «Чъмъ больше въ данномъ мозгу заключается кльтокъ, чемъ больше въ нихъ занято квартиръ различными ощущеніями и представленіями, -- говорить профессоръ Ковалевскій \*), — тыль больше у насъ будеть матеріала для сужденія и мышленія, тімъ богаче будуть наши познанія и свіденія, темъ больше піансовъ быть умнымъ и образованнымъ чело-

<sup>\*)</sup> Механизмъ душевной дъятельности стр. 49—51.

<sup>«</sup>МІРЪ ВОЖІЙ», № 2, ФЕВРАЛЬ.

въкомъ. По Мейнерту въ мозговой воркѣ находится отъ 600 до 1.200 милліоновъ клѣтокъ». Спрашивается, достанеть ли въ этихъ клѣткахъ «квартиръ для представленій»? Профессоръ Ковалевскій высчитываеть, что въ теченіе жизни человѣка у него должно образоваться не менѣе 1.387.584.000 представленій. Но затѣмъ онъ уменьшаеть это число до 46.252.800 штукъ (у Бэна ихъ 200.000). Съ этимъ едва ли можно согласиться. Измѣрять число представленій возможно было бы, если бы твердо была установлена единица для этого измѣренія. Однако, такой единицы нѣтъ. «Представленіе шахматной доски,—справедливо спрашиваетъ Остроумовъ \*),—одно это представленіе или 64? Поле микроскопа, наполненное микробами—одно представленіе или милліовъ ихъ?» Такого рода попытки можно встрѣтить только у физіолога, имѣющаго односторонній взглядъ на душевныя явленія.

Часто отъ физіологовъ можно слышать слѣдующаго рода заявленіе. «Собственно психологія, какъ таковая, обречена на полное безплодіе; если же мы желаемъ раскрыть психическіе законы, то для этого мы должны изучить строеніе и функцію нашею мозга». На самомъ дѣлѣ это утвержденіе совсѣмъ не вѣрно: знаніе функцій мозга далеко не можетъ быть въ такой мѣрѣ необходимымъ для психолога, какъ это часто предполагають физіологи.

Конечно, какъ всякое знаніе, это знаніе въ высшей степени интересно и полезно само по себъ, но не для раскрытія законова психической жизни, потому что то, что намъ извъстно изъ психологіи, отличается гораздо большей достов врностью, чвив то. что намъ извъстно изъ анатоміи мозга: въ психологіи мы имьемъ определенные фикты, а въ физіологіи однё лишь гипотезы. Мы не можемъ говорить о томъ, что знаніе функцій отдівльныхъ частей мозга можетъ раскрыть для насъ какіе-либо психологическіе законы. На самомъ дъв происходитъ какъ разъ обратное. Знаменитый анатомъ Мейнертъ, занимаясь изысканіемъ функцій мозга, руководствовался тёмъ раздёленіемъ психическихъ функпій, которое онъ нашель въ психологическихъ сочиненіяхъ, шель, слъдовательно, от психологи къ физіологи, а не наобороть, какъ склонны утверждать многіе. Н'ькоторые, наприм., думають, что соединение нервныхъ клетокъ при помощи нервныхъ волоконъ есть какъ бы объяснение того психическаго явления, что нъкоторыя представленія связываются другъ съ другомъ. Напр., представление a связывается съ представлениемъ b: нbкоторые думають, что это можно объяснить такимъ образомъ, что пред-

<sup>\*)</sup> Ук. соч. 54.

ставленію а соотв'єтствуєть д'єятельность клістки a, представленію b соотв'єтствуєть д'єятельность клістки b, а соединеніе этихъ двухъ клістокъ соотв'єтствуєть соединенію этихъ двухъ представленій. Но это нев'єрно, и вотъ почему: соединеніе двухъ представленій есть несомн'єнный факть, а соединеніе двухъ клістокъ, якобы соотв'єтствующихъ этимъ двумъ представленіямъ, есть зипотеза, пока нич'ємъ неоправданняя.

Я хочу иллюстрировать это положение однимъ любопытнымъ случаемъ. Недавно между вънскимъ анатомомъ Штриккеромъ и психологомъ Штумфомъ возникъ такого рода споръ: по поводу одной теоріи Штриккеръ упрекнуль Штумфа въ томъ, что «должно быть, когда онъ писаль свою теорію, онъ не имблъ совершенно яснаго представленія относительно строенія мозговой коры». А Штумфъ для возраженія Штриккеру беретъ ту же самую книгу его, въ которой содержится это возражение, и тамъ находить сліздующія выраженія: «Совершенно не наше дізо доказывать, говорилъ Штриккеръ, извъстны ли намъ эти нервные пути, или же вътъ. Ассоціація есть несомныный факть». «Это положеніе относительно ассоціаціи представленій совсёмъ не есть гипотеза». «Выраженіе «ассоціація» перешло также вь физіологію и здісь оно опирается только на зипотезу». Эти показанія для насъ въ высшей степени цінны, потому что они принадлежать анатому и ясно характеризують отношеніе физіологіи и психологіи.

Кромѣ того, намъ кажется, что ясное постиженіе того положенія, что мысль не есть функція мозга, имѣетъ громадное значеніе и для выработки правильнаго философскаго міровоззрѣнія, потому что понять, что въ мірѣ существуютъ не одни только маторіальныя явленія или что матерія совсѣмъ не есть то, что подтнею разумѣютъ физики,—значитъ кореннымъ образомъ измѣнить обычный въ естествознаніи взглядъ на природу вещей.

## СЭРЪ ДЖОРЖЪ ТРЕССЕДИ.

## Романъ Гемфри Уордъ.

Переводъ съ англійскаго А. Анненской.

(Продолжение \*).

## III.

Въ тотъ же самый поздній вечеръ, который такъ непріятно окончился для горничной миссъ Сьювель, сэру Джоржу Тресседи пришлось вести довольно странный разговоръ.

Простившись съ Летти, онъ, подъ предлогомъ усталости, отказался отъ приглашенія пройти въ курильную комнату; но онъ не легь спать. Ему, такъ же какъ и Летти, трудно было удержаться отъ искушенія посидѣть у камина и пораздумать. Онъ еще не начиналъ раздѣваться, когда услышалъ стукъ въ дверь. На его приглашеніе войти, въ дверяхъ появился лордъ Фонтеной.

- Можно мн къ вамъ, Тресседи?
- Сдѣлайте одолженіе!

Темъ не менте, Джоржъ посмотртив на постителя съ нтиоторымъ изумлениемъ. Онъ не былъ лично друженъ съ Фонтеноемъ.

- Ну, я радъ, что вы еще не легли; я убзжаю завтра утромъ, а миъ хочется прежде сказать вамъ нъсколько словъ. Можете вы подарить миъ 10 минутъ?
- Конечно. Садитесь пожалуйста. Только—долженъ сознаться, я сильно утомленъ. Если это что-нибудь важное, я не объщаю сообразить, какъ слъдуетъ.

Лордъ Фонтеной не сразу отвътилъ. Онъ стоялъ у камина, устремивъ глаза на папиросу, которую продолжалъ держать въ рукахъ, и молчалъ. Джоржъ смотрълъ на него, съ трудомъ скрывая неудовольствіе.

<sup>\*)</sup> См. «Міръ Божій» № 1, январь 1896 г.

-- Это была жаркая борьба, —проговорилъ, наконепъ, Фонтеной медленно, —и вы ее выиграли. Наша партія имѣла повсюду успѣхъ на чынѣшнихъ выборахъ. Но ваша побѣда самая значительная изъ веѣхъ, какія намъ удалось одержать. Ваши рѣчи обратили на себя въиманіе —это видно по тому, какъ ими занимается пресса, хотя вы еще новичокъ въ политикѣ. Въ палатѣ вы будете нашимъ лучшимъ ораторомъ, —конечно, со временемъ, когда пріобрѣтете опытность. Что касается меня, я долженъ подготовляться недѣли двѣ, чтобы сказътъ что-нибудь порядочное. Безъ этого я ничего не могу. Вы съ самаго начала примете участіе въ преніяхъ. Такъ я именно этого и ожидатъ.

Онъ остановился. Джоржъ безпокойно двигался на стулъ и ничего не говорилъ.

## Фонтеной продолжалъ:

— Вы, надъюсь, не примете за навязчивость того, что я вамъ скажу, —но, вы помните мои письма къ вамъ въ Индію?

Джоржъ сдълалъ утвердительный знакъ.

— Они ставили вопросъ ръзко, —проговорилъ Фонтеной, —но по моему все-таки недостаточно ръзко. Нынэшнее недостойное министерство держится благодаря помощи тираніи, тираніи рабочихъ. Они называютъ себя консерваторами, на самомъ дълъ они просто государственные соціалисты, скрытые соціалистыреволюціонеры. Мы съ вами вступили въ парламенть, чтобы, по возможности, сломить эту тиранію. Нын впіній годъ и будущій имъютъ грамадное значение. Если мы на время обуздаемъ Максвеля и его друзей, если мы придадимъ смёлости либераламъ, если мы сплотимся и объединимъ наши силы, разсъянныя въ странъ,наша ціль будеть достигнута. Тогда мы можемъ сказать, что создали противовъсъ нынъшнему направленію; на будущихъ выборахъ наша побъда обезпечена, и тогда свобода, или, лучше сказать, жалкіе остатки ся будуть спасены для пізлаго поколінія. Но чтобы имёть успёхъ, каждый изъ насъ долженъ дёлать громадныя усилія, приносить громадныя жертвы.

Фонтеной остановился и посмотръть на своего собесъдника. Джоржъ полулежаль въ креслъ съ закрытыми глазами. Съ какой стати, думалось ему, выбраль Фонтеной именно этотъ часъ и эту ночь, чтобы повторять всъ эти избитыя истины; въдь онъ уже говориль ихъ и въ своихъ безчисленныхъ ръчахъ, и почти въ каждомъ письмъ, которое Джоржъ получаль отъ него.

— Я и не думаю, что намъ предстоить дътская игра, —отвъчаль онъ, подавляя зъвокъ. — Надъюсь, что, выспавшись сегодня ночью, я еще лучше пойму всю серьезность положенія. —Онъ съ улыбкой посмотрыть на собесъдника.

Фонтеной бросиль папиросу въ каминъ и стояль съ минуту молча, заложивъ руки за спину.

— Послушайте, Тресседи,—сказаль онъ наконець;—вы помните, въ какомъ положени были мои діла при ващемъ отъйзді изъ Англіи? Я васъ мало зналь, но, думаю, вы, закже какъ и многіе другіе юноши, многое знали обо мні;?

Джоржъ сділаль ожидаемый отъ лего знакъ согласія.

— Конечно, я зналъ кое-что о васъ, — сказалъ онъ улыбаясь, это было не трудно.

Фонтеной тоже улыбнулся, но не весело. Веселость сдёлалась невозможной для этого человёка, постоянно удрученнаго работой, постоянно чувствовавшаго нёкоторую горечь.

— Я быль сумасшедшій, -- быстро проговориль онь, -- я сумасшествоваль открыто, у всёхъ на глазахъ. Но я наслаждался жизнью. Не думаю, чтобы кто-пибудь наслаждался больше меня. Каждый день моей прежней жизни можетъ служить опровержепіемъ того, что говорять добрые люди, будто надо быть добродетельнымъ, чтобы быть счастливымъ. Я бездельничалъ, я кутиль; я быль порочень, и въ то же время я быль однимъ изъ счастливъйшихъ людей на свътъ. Лошади, скачки-это было мое величайшее наслаждение. До сихъ поръ, вспоминая эти утра въ манежі, выйздку моихъ жеребять, все разнообразіе, всв волненія моей тогдашней жизни, я не могу отділаться отъ желанія, чтобы она снова вернулась. А между темъ, въ последние три года я не купилъ ни одной лошади, не видълъ ни одной скачки, не держаль ни одного пари. Я посъщаю общество только изъ политическихъ соображеній и почти не пью вина. Я отказался отъ всего, что прежде мив доставляло удовольствіе, отказался вполить. Въ силу этого я, кажется, инбю право заявить своимъ сторонникамъ мое твердое убъжденіе, что, пока каждый изъ насъ и всв мы не откажемся отъ удобствъ и удовольствій личной жизни, пока мы не согласимся не щадить себя и переносить непріязнь Іпарламента, подобно парнелитамъ, выступая впередъ кстати и не кстати, пока мы не рѣшимъ жертвовать всѣмъ ради дъла-намъ лучше совсъмъ не начинать борьбы, такъ какъ безъ этого мы не можемъ одержать побіды.

Джоржъ обхватиль руками коліна и упрямо смотріль въогонь. Читать проповіди діло хорошее, но Фонтеной положительно злоупотребляеть имъ; онъ несомніню сділаль много, но несомніню только потому, что это было ему пріятно.

— Ну,—сказаль онъ, наконецъ, съ усмъшкой взглянувъ на своего собесъдника,—я, право, не понимаю, что вы хотите сказатъ.

Можеть быть, вамъ представляется, что мет не следуеть думать о женитьбе?

Подъ наружною безпечностью его тона скрывалось значительное раздражение. Онъ отчасти угадываль, что подразумаваль Фонтеной, и хотыть показать, что не намарень подчиняться ему.

Фонтеной тоже засмѣялся и такъ же не весело, какъ и раньше. Затѣмъ, онъ отвѣчалъ спокойнымъ тономъ:

— Я именно это и хотъть сказать. Если вы, сразу послъ выборовъ, при началъ такой критической сессіи, отдадите лучшія силы своей души чему-нибудь другому, а не предстоящей намъ борьбъ, я буду смотръть на васъ, какъ на потеряннаго для насъ человъка, на время, по крайней мъръ, какъ на человъка, до въкоторой степени измънившаго намъ.

Кровь прилила къ щекамъ Джоржа.

— Честное слово!—вскричаль онъ, вскавивая,—вы слишкомъ требовательны!

Фонтеной поспъшиль отвътить въ примирительномъ тонъ.

- Я хотыть бы только поддержать машину въ порядкъ.

Джоржъ нъсколько минутъ молча ходилъ взадъ и впередъ по комнатъ. Затъмъ онъ остановился:

— Послушайте, Фонтеной! Я не могу смотрёть на дёло такими же глазами, какими вы смотрите, и всего лучше будеть, если мы сразу объяснимся. Для меня мое избраніе діло, въ сущности, простое. Я его принимаю и принимаю всё его послідствія, такъ же какъ сдёлаль бы всякій другой человікь. Я присоединился къ вашей партіи и къ вашей программів и нам'вренъ поддерживать ее. Явижу, что политическое положеніе затруднительно и не думаю отступать. Но я не стану приносить свою личную жизнь въ жертву политикі, какъ не приносиль и отецъ мой, когда быль членомъ парламента. Если революція должна разразиться, она разразится, не смотря ни на васъ, ни на меня. И кром'в того—позвольте мніз зам'єтить вамъ—вашъ образъ дійствій въ конців концовъ невыгоденъ и для діла. Ни одинъ человікъ не можетъ работать, какъ вы, безъ отдыха и безъ всякихъ развлеченій. Вы этого не вынесете, и тогда что будеть съ нашимъ діломъ?

Лордъ Фонтеной посмотрѣлъ на своего собесѣдника какъ-то странно, точно что-то разсчитывая. Онъ какъ будто быстро соображалъ въ умѣ разные рго и contra и въ концѣ концовъ рѣпилъ оставить начатый разговоръ, втайнѣ сожалѣя, что затѣялъ его.

— Ну да, конечно,—сказалъ онъ,—все, что я вамъ говорилъ, представляется вамъ простою назойливостью съ моей стороны.

Надъюсь, вы со временемъ перемъните свое мнъне и простите мнъ. Я разсчитываю на силу обстоятельствъ. Вы въ этомъ сами убъдитесь, когда настоящимъ образомъ вступите въ борьбу. Въ этой тираніи рабочей партіи есть нъчто, что возбуждаетъ всъ страсти человъка и дурныя, и хорошія. Если она не возбудитъ васъ, значитъ я въ васъ сильно опибался. Что касается меня, обо мпъ не стоитъ заботиться. Мало на свътъ людей, такихъ сильныхъ, какъ я. Вы, кромъ того, забываете...

Онъ остановился. Въ последніе годы, послед своего перерожденія, лордъ Фонтеной очень рёдко говориль самъ о себё. Но въ эту минуту, взглянувъ на него, Джоржъ сразу замётилъ, что его собесёдникъ находится подъ вліяніемъ какого-то мрачнаго личнаго чувства.

— Вы забываете, —продолжаль онь, —что я ничему не учился ни въ школь, ни въ университеть, и что человъкъ, который хочеть быть руководителемъ партіи, долженъ такъ или иначе платить за это драгоцьное право. Когда вы увзжали изъ Англіи, единственный финансовый документъ, который я понималъ, была книга съ записью закладовъ. Я зналъ изъ исторіи только то, что можно узнать, когда живешь среди людей, дълающихъ исторію, и былъ слишкомъ лѣнивъ, чтобы пользоваться даже такими знаніями. Я не понималъ самаго простого экономическаго разсужденія, и я ненавидълъ всякіе хлопоты. Я долженъ былъ мучиться, какъ каторжникъ, чтобы достичь того, чего я достигнулъ. Вы удивились бы, если бы могли иногда видъть меня ночью, видъть, что дълаю, что я принужденъ дълать, чтобы не казаться невъждой въ самыхъ элементарныхъ вещахъ.

Джоржъ быль тронуть. Тонъ говорившаго приняль выраженіе спокойнаго достоинства, не смотря на горькое смиреніе, заключавшееся въ словахъ его.

- Вы меня окончательно пристыдили,—сказаль онь искренно, хотя нъсколько смущенно.—Пожалуйста, не лишайте меня вашего довърія; я постараюсь сдълать все, что могу.
- Покойной ночи,—сказаль лордъ Фонтеной, протягивая руку. Онъ не добился никакихъ объщаній, Джоржъ почувствоваль и высказаль ему неудовольствіе, но, не смотря на это, взаимная дружба ихъ сдълала значительный шагъ впередъ.

Джоржъ заперъ за нимъ дверь и вернулся къ камину, чтобы обдумать весь этотъ странный разговоръ. Ничего въ жизни не встръчалъ онъ болъе удивительнаго, чъмъ это превращение игрока и мота въ страстнаго руководителя труднымъ дъломъ. Онъ видълъ одно только свойство, общее и тому человъку, какимъ онъ

помнить Фонтеноя, и политическому дѣятелю, за которымъ онъ обязался слѣдовать, — это свойство была необыкновенная сила воли. Даже Фонтеной во время своихъ безумствъ не былъ ни веселымъ, ни пріятнымъ членомъ общества, но его твердая воля, его сумасбродная, неугомонная энергія давали ему власть надъ людьми болѣе мягкаго темперамента. Эта воля и эта энергія жили въ немъ до сихъ поръ, еще болѣе прежняго закаленныя и сосредоточенныя. Джоржъ Тресседи по временамъ сомнѣвался только, вполнѣ ли самъ онъ готовъ полчиниться имъ.

Онъ сравнительно недавно лично познакомился съ Фонтеноемъ. Года четыре его не было въ Англіи и онъ вернулся на родину всего за три мъсяца до выборовъ въ Маркетъ-Мальфордъ. Непосредственной причиной его возвращенія было письмо, полученное имъ отъ Фонтеноя, но раньше между ними не было никакихъ прямыхъ сношеній.

Обстоятельства, вызвавшія продолжительное отсутствіе Тресседи, имъютъ отношение къ его послъдующей истории, и мы потому объяснимъ ихъ зайсь. Отепъ его, сэръ Вильямъ, владилецъ Фёртъ Плэса, въ Западной Мерсіи, умеръ въ тотъ годъ, когда Джоржъ, его единственный сынъ, вышелъ изъ университета. Сынъ рашилъ немедленно отправиться путешествовать, такъ какъ послъ отпа остались значительные полги, а его отвращение къ юридической дъятельности, къ которой онъ подготовлялся, сильно возрасло, когда овъ получилъ свободу дъдать что хочеть. Онъ считаль даже, что обязань путеществовать, если намфрень принимать участіе въ общественной или парламентской жизни, а ни къ какой другой профессіи, по его словамъ, онъ не чувствовалъ ни малъншаго призванія. Кромъ того, было необходимо соблюдать экономію въ расходахъ. Въ его отсутствіе можно сдать въ наймы лондонскій домъ, лэди Тресседи будеть спокойно жить въ Фёртъ на пенсіи, а дяди будутъ завъдывать его каменноугольными копями.

Лэди Тресседи была на все согласна, кромъ суммы пенсіи, назначенной ей; эта сумма была, по ея словамъ, до нелѣпости мала. Дяди, пожилые, практическіе люди, пе могли понять, почему молодое покольніе не хочетъ сразу, безъ всякихъ отсрочекъ запрягаться въ дѣло, какъ запрягались они сами. Джоржъ настаивалъ на своемъ и приводилъ не мало доводовъ въ свою пользу. Въ университетѣ онъ не лѣнился, хотя никогда не былъ въ числѣ особенно прилежныхъ студентовъ. Подъ вліяніемъ естественнаго честолюбія и хорошаго наставника, онъ пріобрѣлъ нѣкоторыя знанія и былъ молодымъ человѣкомъ, полнымъ вопросовъ, обрыв-

ковъ идей, зарождающихся интересовъ, пытливости и сильнаго желанія, которое онъ, вирочемъ, не рѣшался высказывать—отличиться на поприщѣ политической дѣятельности. Пока онъ еще былъ въ университетѣ, онъ—вѣроятно, подъ вліяніемъ одного изъ товарищей — увлекался восточными вопросами и будущимъ положеніемъ Англіи въ Азіи; какъ только онъ получилъ свободу самостоятельно располагать собой и своими умѣренными доходами, такъ у него загорѣлась свойственная всѣмъ англичанамъ страсть самому все видѣть, трогать, изслѣдовать, загорѣлось естествонное въ молодомъ человѣкѣ желаніе ѣхать туда, куда ѣхать опасно и куда обыкновенно не ѣздятъ. Его пріятель — сынъ извѣстнаго гсографа—унаслѣдовавшій отъ отца инстивкты изслѣдователя,— собирался въ это время путешествовать по Малой Азіи, Арменіи и Персіи, Джоржъ твердо рѣшилъ ѣхать вмѣстѣ съ нимъ, и его семейнымъ пришлось покориться.

Молодой человъкъ говорилъ, что убажаетъ на годъ; но прошель голь, прошло еще два гола, наступиль четвертый голь со времени его отъбада, а онъ не выказываль ни малбишаго жеданія возвратиться. Судя по письмамъ, приходившимъ отъ него на родину, онъ побываль въ Персіи, въ Индіи и на Цейлонъ; всюду находилъ себъ друзей и пріятно проводилъ время; на Цейлонъ онъ служиль даже 8 мфсяцевь частнымъ секретаремъ у губернатора, который очень полюбиль его: передъ самымъ прівздомъ его онъ лишился, вслудствіе несчастнаго случая на мору, молодого человъка, совершенно необходимаго ему для поддержанія губернаторскаго дома. Оттуда Тресседи пробхаль въ Китай и Японію, изъ Пекина сділать экскурсію въ Монголію, побываль на Формозі, познакомился въ Сайгонъ съ нъсколькими французскими морскими офицерами и провель съ ними двъ, три веселыя, безпутныя недъли; поъздилъ по Сіаму и черезъ Бирму вернулся въ Калькутту со смутнымъ намфреніемъ въ непродолжительномъ времени състь на корабль и отправиться на родину.

Между тымъ, живя на Цейлонъ, онъ помъстилъ за своею подписью нъсколько статей въ одной большой англійской газетъ; эти статьи и знакомство съ нъкоторыми значительными лицами, которымъ естественно нравился интеллигентный, не глупый, молодой человъкъ, хорошей семьи и съ хорошими манерами—обратили на него вниманіе. Тонъ его статей былъ строго англійскій и имперіалистскій. Первая изъ нихъ появилась передъ его посъщеніемъ Сайгона, и Тресседи благодарилъ свою счастливую звъзду, что его друзья французы менъе интересуются иностранной литературой, чѣмъ практическою жизнью. Онъ, впрочемъ, гордился

своимъ первымъ литературнымъ успухомъ и. благодаря этому успъху, въ умѣ его скристаллизовались многія идеи и чувства. являвнияся первоначально не обоснованной политической теоріей. а просто предразсудками путешественника, привыкшаго видъть своихъ соотечественниковъ всюду побъдителями и встречать любезный пріемъ у оффиціальныхъ липъ. Онъ прододжаль писать. и съ каждой статьей убъжденія его становились тверже, превратились въ въру, наконецъ, въ страсть, и, по возвращении домой, онъ считалъ, что выработалъ себъ извъстную философскую систему, которой будеть держаться до конца жизни. Это была обыкновенная система интеллигентнаго наблюдателя съ ивысканными вкусами, система, основанная на идей величія Англіи и безконечной важности предстоящей ей залачи, на илев о правъ госполства, умственной аристократіи, о неспособности демократіи, о естественныхъ прерогативахъ высшихъ расъ, и на личномъ глубокомъ уваженіи къ добродітелямъ администраторовъ и армін.

Когла подобнаго рода убъжденія крыпко засядуть въ мозгу человъка, нельзя ожидать, что онъ будеть относиться сочувственно къ демократическому правленію. Тресседи читаль англійскія газеты съ возраставшимъ отвращениемъ. Отъ этой маленькой Англіи завись за сульба самыхъ отладенныхъ странъ свъта, а Англія-то быль англійскій рабочій, которому льстили всі; партіи. Онъ безтолково шумбать и волновался дома, въ то время какъ имперія, ея администрація и защита, все, чёмъ жила эта прозябающая «уличная толпа», подвергались опасности погибнуть отъ истощенія, встрівчали препятствія своей діятельности вслідствіе неразумныхъ фантазій выродившейся расы. Глубокая ненависть къ правленію толпы укоренилась въ душт Тресседи, постепенно переходя въ последние три месяпа его пребывания въ Инди въ желание вервуться на родину, занять свое місто въ борьбі политическихъ партій, сказать свое слово. «Власть должна принадлежать наиболе способнымъ, а не большинству»-воть въ краткихъ словахъ теорія, выведенная имъ на основавіи трехлітняго опыта.

Къ этому присоединялось и вліявіе его личныхъ ділъ. Онъ быль землевладільцемъ въ Западной Мерсіи, каменноугольномъ округі, и ему принадлежало нісколька копей. Его дяди, имівшіе свою долю въ имініи, посылали ему постоянно отчеты о ході ділъ. Съ каждымъ отчетомъ Тресседи находилъ, что діла идутъ все хуже, доходовъ получается все меньше. Дійствительно, письма дядей были наполнены жалобами и тревожными извістіями. Послі долгаго періода мира въ каменноугольной промышленности, казалось приближалось время горячей борьбы между хозяевами и ра-

бочими. «Намъ приходится черезъ каждыя пятнадцать лъть колотить ихъ», —писалъ одинъ изъ дядей, — «и скоро придеть это время».

Неразуміе, грубость и требовательность рабочихь, тиранія рабочаго союза, возрастающая дерзость лиць, стоящихь во глав'є этого союза, — воть о чемъ писали Тресседи въ каждомъ письм'є съ родины. И банкирскій счетъ Тресседи представляль непріятный комментарій къ этимъ корреспонденціамъ. Копи работали почти въ убытокъ; но еще ни одна изъ партій не р'єшила пускать въ ходъ насиліе.

Тресседи прододжаль жить въ Бомбев, котя считалось, что онъ возвращается домой, когда къ нему пришло письмо лорда Фонтеноя.

Лордъ Фонтеной мелькомъ упоминалъ о томъ, что они встръчались раньше и что между нимъ и Тресседи были отдаленныя родственныя связи; говорилъ въ лестныхъ выраженіяхъ объ убъжденіяхъ и способностяхъ Тресседи, описывая возникновеніе и цѣль новой парламентской партіи, главою и основателемъ которой состоялъ онъ самъ; и, въ концѣ концовъ, убѣждалъ его вернуться домой какъ можно скорѣе и выступить депутатомъ отъ округа Маркетъ Мальфорта, гдѣ семья его пользовалась большимъ вліяніемъ. Послѣ общихъ выборовъ, происходившихъ въ іюнѣ и вернувшихъ власть умѣренно консервативному министерству, депутатъ отъ Маркетъ Мальфорда заболѣлъ неизлѣчимой болѣзнью. Ваканція его можетъ открыться очень скоро. Фонтеной просилъ отвѣтить ему телеграммой и выѣхать съ первымъ же пароходомъ.

Тресседи частью по слухамъ, частью изъ газетъ уже зналъ въ общихъ чертахъ исторію лорда Фонтеноя за послѣдніе годы. Первая политическая рѣчь Фонтеноя, которую онъ прочелъ въ газетахъ, произвела на него впечталѣніе почти фарса, пусть бы Дикъ лучше занимался своими жеребцами! Вторую рѣчь онъ перечелъ дважды: какъ въ ней, такъ и въ программѣ партіи, писанной тою же рукой и появившейся въ газетахъ, и въ письмѣ только-что полученномъ имъ, высказывалось что-то, чего онъ какъ будто ждалъ. Слогъ былъ необработанъ и грубоватъ, но Тресседи почувствовалъ въ немъ сильную ноту вождя партіи.

онъ ходилъ цълый часъ по улицамъ Бомбея, раздумывая надъ письмомъ, затъмъ послалъ телеграмму и на возвратномъ пути къ завтраку домой взялъ себъ билетъ на пароходъ.

Вотъ какимъ путемъ произошло знакомство этихъ двухъ людей. Послѣ возвращенія Джоржа, они были постоянно вмѣстѣ. Фонтеной внесъ всю колоссальную силу своей дѣятельности въ выборную борьбу Маркетъ Мальфорда и Джоржъ чувствовалъ, что многимъ обязанъ ему.

Оставшись одинъ въ эту ночь, Тресседи долго не могъ успокоиться и заснуть. Несмотря на его возраженія, слова Фонтеноя и вліяніе его личности вернули ему прежнее равновъсіе души. Интересы честолюбія и умственной дъятельности овладъли имъ съ прежнею силою. Миссъ Сьювель несомнънно помогла ему очень пріятно провести послъднія три недъли; но, въ концъ концовъ, стоитъ-ли объ этомъ много думать?

Ея маленькая фигура возникала перепъ его умственными взорами, пока огонь постепенно угасаль въ каминъ: отрывки ся болтовни звучали въ ущахъ его. Онъ начиналъ стыдиться самого себя. Фонтеной быль правъ. Теперь не время объ этомъ думать. Конечно, онъ когда-небудь долженъ жениться; онъ бхалъ на родину съ смутнымъ намфреніемъ жениться: но світь великъ и на немъ много женщинъ. Въроятно, благодаря матери, въ его душъ было мало романическихъ наклонностей. Онъ съ дътства хорошо зналь характерь матери и ея отношенія къ отпу, и не могь, подобно многимъ другимъ дътямъ, питать убъжденія, что всё варослые и преимущественно всв матери — святые. Въ Индіи онъ имълъ нъсколько увлеченій; но тамошніе романы только подтвердили его съ дътства составленныя мижнія. Если бы ему пришлось высказать словами свое мивніе о женщинахь, онъ сказаль бы нівчто весьма ръзкое, даже грубое, что не мъщало ему, однако, считать ихъ общество въ высшей степени пріятнымъ.

Всабдствіе всёхъ этихъ размышаеній, онъ проснувся на следующее утро именно въ томъ расположеніи духа, какое Летти предвидёла по собственнымъ соображеніямъ. Ему непріятно было думать, что онъ и Летти Сьювель проведуть вмёстё еще два или три дня. Онъ и мать его должны остаться въ Мальфорде н'всколько дней, пока рабочіе кончатъ переделки въ ихъ дом'в за 20 миль оттуда, на противоположной сторон'є округа Маркетъ Мальфордъ. Между тёмъ, исключительно для его развлеченія предполагалось устроить охоту. Хорошо бы придумать какое-нибудь важное д'єло, требующее его присутствія въ город'є!

Онъ сошель къ завтраку около десяти часовъ. Въ столовой сидъла только Эвелина Уаттонъ и ея мать, большинство мужчинъ уже уъхало.

— Ну, садитесь и занимайте насъ, сэръ Джоржъ, — сказала миссисъ Уаттонъ, протягивая ему руку съ какимъ то страннымъ выражениемъ. — Мы въ самомъ уныломъ расположени духа, мужчины всъ разъъхались, Флори простудилась и лежитъ въ постели, а Летти уъхала съ поъздомъ въ 9 часовъ 30 минутъ.

Передавая чашку кофе Джоржу, она замѣтила, что извѣстіе поазило его.

— Миссъ Сьювель убхала? Что же это такъ неожиданно? — спросилъ онъ. — Я думалъ, миссъ Летти пробудетъ здъсь до конца недъли.

Миссисъ Уаттонъ пожала плечами.

— Она прислага мий въ половини девятаго записочку съ известиемъ, что мать ея не совсимъ здорова и ей нужно ихать домой. Она прибижала попрощаться со мною, поболтала о разныхъ разностяхъ, со всими расциовалась и—исчезла. Я слышала, что она позавтракала, что ей привели экипажъ, значитъ, мий было не о чемъ хлопотать. Я никогда не мишаюсь въ дила современныхъ молодыхъ женщинъ.

Она подняла лорнетъ и посмотръда пристально и съ любопытствомъ на Тресседи. Лицо его ничего не сказало ей, и такъ какъ она вообще равнодушно относилась къ чужимъ чувствамъ, то скоро забыла свое любопытство.

Эвелина Уаттонъ, прелестная, свъжая дъвочка, къ которон очень шелъ ея утренній костюмъ, раза два робко взглянула на него, передавая ему горчицу и уксусъ.

Она въ это время переживала періодъ поэзіи и счастливой мечтательности. Всв люди представлялись ей необыкновенно хорошими, особенно, если они были молоды. Летти никогда особенно ей не нравилась и не принадлежала къ числу ея друзей. Но она ни о комъ не могла думать дурно, и ея маленькое сердечко нѣжно билось въ присутствіи всего, что имѣло отношеніе къ любви и браку. Она съ восхищеніемъ слѣдила за Джоржемъ и Летти. И зачѣмъ это Летти бѣжала? Она сочувственно поглядывала на сэра Джоржа, и ей казалось, что у него очень серьезный и огорченный видъ.

Между тъмъ, Джоржъ не былъ огорченъ; по крайней мърл; ему самому казалось, что онъ нисколько не огорченъ. Послъ завтрака онъ пошелъ въ библютеку, насвистывая и вспоминая очень нравившееся ему стихотвореніе одного изъ современныхъ поэтовъ, гдъ говорилось о томъ, что «они цъловали крылья, принесшія его вчера, и благодарили эти крылья за то, что они унесли его сегодня».

Ему, впрочемъ, не долго пришлось заниматься поэзіей: мать его вб'єжала въ комнату и напомнила ему, что онъ об'єщаль им'єть съ ней разговоръ. Посл'є этого разговора Джоржъ сталь молчаливь и раздражителенъ. Расточительность его матери была д'єйствительно невыносимо нел'єпа. За посл'єдніе четыре года онтобыль освобождень отъ ежедневныхъ заботь о денежныхъ д'єлахъ, которыя отравили его молодость и заставили его потерять уваже-

ніе къ матери. И онъ наслаждался этой свободой. Но оказалось, что онъ льстиль себя иллюзіей и что всіз заботы только копились къ его возвращенію. Ея теперешнія требованія—и онъ очень хоропю зналь, что они были не посліднія—превосходили всю наличность, какою онъ располагаль у своего банкира.

Лэди Тресседи, съ своей стороны, думала съ негодованіемъ и отчанніемъ, что онъ относился къ ней совсёмъ не такъ, какъ долженъ относиться единственный сынъ, особенно сынъ, вернувшійся къ матери-вдовѣ послѣ четырехъ-лѣтняго отсутствія. Можно ли было думать, что въ теченіе четырехъ лѣтъ она не надѣлаетъ долговъ, получая такіе нищенскіе доходы? Правда, онъ обѣщалъ дать ей немного денегъ, но далеко не достаточно и никакъ не въ настоящую минуту. Ему надобно еще «осмотрѣться дома». Лэди Тресседи страшно сердилась на него и на себя, что не съумѣла лучше доказать ему, насколько ея обязательства были важны и не терпѣли отлагательства.

Онъ непремънно долженъ понять, что ей каждую минуту грозить скандаль. Противный извозчикъ, у котораго она нанимала лошадей, и два или три модные магазина не согласны ни накакія сдълки; она пускала въ ходъ всевозможныя уловки, и все напрасно. Больше ръшительно она ничего не можетъ сдълать.

Что касается другихъ дѣлъ,—но мысль о нихъ она съ ужасомъ прогоняла отъ себя. Счастье навѣрно повернется къ ней когда-нибудь, должно повернуться! Нечего говорить объ этомъ именно теперь, (когда Джоржъ въ такомъ отвратительномъ расположении духа.

Какъ это странно и какъ непріятно! Онъ и ребенкомъ никогда не быль ласковымъ и кроткимъ, какъ другія дѣти. А теперь, Богъ знаетъ что! И почему это именно у ея сына такія непріятныя манеры!

Не смотря на всѣ ухищренія, ей не удалось заставить Джоржа вступить съ ней еще разъ въ разговоръ. Она принимала при немъ видъ оскорбленной невинности, а про себя день и ночь ломала голову, придумывая, какъ выйти изъ затруднительнаго положенія.

Между тімъ Джоржъ вовсе не чувствоваль себя счастливымъ всі эти дни. Его забрасывали поздравленіями и, судя по газетамъ, «вся Англія,—какъ выражалась лэди Тресседи,—говорила о немъ». Ему казалось даже смішно, какъ мало удовольствія доставляло ему все это. Мрачное расположеніе духа не покидало его. Онъ перебиралъ въ умі всевозможные предлоги, чтобы избіжать задуманной охоты, и убхать. Но его сильно упрашивали остаться, а онъ чувствоваль себя обязаннымъ Уат-

тонамъ. Поэтому онъ остался, но стрѣлялъ такъ неудачно, что это усилило его недовольство всѣмъ свѣтомъ и заставило прочихъ охотниковъ сомнѣваться, чтобы репутація индѣйскаго охотника имѣла какое-нибудь значеніе, когда приходится имѣтъ дѣло съ британскими фазанами.

Затьмъ, онъ обратился къ дъламъ. Онъ попытался прочесть нъкоторые парламентскіе отчеты, оставленные ему Фонтеноемъ и испещренные отмътками Фонтеноя. Но онъ быстро отбросилъ ихъ: онъ боялся, что при томъ мрачно раздраженномъ настроеніи, въ какомъ находился, они заставять его изъ духа противоръчія перемънить убъжденія, прежде чъмъ онъ вступить въ парламентъ.

Наканунт дня, назначеннаго для последней охоты, слуга вытестъ съ прочей почтой принесъ ему рано утромъ письмо, которое онъ быстро распечаталъ, отбросивъ въ сторону вст остальныя.

Это было письмо миссъ Сьювель, которая просила его очень мило и въ очень короткихъ]словахъ, если можно, возвратить ей книгу, которую онъ бралъ у нея.

«Маменька почти совс'ємь оправилась отъ своей простуды, писала она.—Над'єюсь, что охота доставила вамь удовольствіе, и что вы читаете всю Синія книги лорда Фонтеноя».

Джоржъ написаль отвътъ прежде, чъмъ сошель къ завтраку, самое обыкновенное письмецо, которое казалось ему верхомъ пошлости. Онъ сломалъ два пера прежде, чъмъ кончилъ его. Послъ этого онъ отправился одинъ на большую прогулку и все раздумывалъ, что это такое съ нимъ случилось. Неужели маленькая колдунья пустила каплю стараго всъмъ извъстнаго яда въ его жилы? Конечно, нъкоторыя женщины умъютъ придать жизни радость и оживленіе, а другія, какъ, напр., его мать или миссисъ Уаттонъ, превращаютъ ее въ сплошную скуку и пошлость.

Съ дътства на Тресседи находили по временамъ припадки меланхоліи, какого-то внутренняго недовольства, при которомъ весь свътъ представлялся ему въ мрачномъ видъ, воля его парализовалась, онъ ненавидълъ себя и презиралъ своихъ сосъдей. Очень можетъ быть, что полусознательное опасеніе, какъ бы эта бользненная черта не развилась въ ущербъ остальнымъ, заставило его, тотчасъ по выходъ изъ университета, страстно стремиться къ путешествіямъ и къ перемънъ обстановки. Этимъ же объясняются разные неожиданные поступки его и кажущееся непостоянство его вкусовъ. Въ теченіе трехъ недъль, которыя онъ провель въ одномъ домъ съ Летти Сьювель, онъ ни разу не замътилъ въ себъ этого непріятнаго настроенія. А теперь, черезъ четыре дня послъ отъъзда, онъ положительно тосковаль; ему

хотълось снова услышать ея голосъ, шелесть ея изящнаго платья; снова видъть ея вызывающіе манеры, въ которыхъ было что то дразнящее, ея молчаливую улыбку, передъ которой онъ чувствоваль себя вполнъ безсильнымъ, хотълось прикоснуться къ ея узенькой холодной ручкъ, которая такъ охотно ложилась въ его руку.

Отчего увхала она такъ неожиданно? Онъ не вврилъ приведенному ею предлогу, и былъ въ полномъ недоумбніи. Можетъ быть, она поняла, что двло принимаетъ серьезный оборотъ и не желала этого оборота? Если такъ, то почему же? Кто или что мбыпаетъ?..

Что касается Фонтеноя...

Тресседи ускориль шагъ, когда ему вспомнился этоть вѣчно работающій, надоѣдивый человѣкъ. Будеть онъ или не будеть заниматься политикой, во всякомъ случаѣ, онъ хочеть жить! Для него, въ сущности, было бы очень выгодно жениться теперь же. Вѣдь не можетъ же онъ жить вмѣстѣ съ матерью! Онъ готовъ исполнять свой долгъ относительно ея, но она ежеминутно раздражаетъ и конфузитъ его. Онъ будетъ гораздо счастливѣе, когда женится, будетъ гораздо болѣе способенъ заниматься дѣломъ. Онъ не влюбленъ страстно, вовсе нѣтъ. Но, нечего себя обманывать—онъ такъ сильно желаетъ быть въ обществѣ Летти Сьювель, какъ давно не желалъ ничего въ жизни. Ему хочется имѣтъ право унести къ себѣ этотъ музыкальный ящичекъ со всѣми его мелодіями и заставить его играть въ своемъ домѣ, чтобы наслаждаться его музыкой. Почему же нѣтъ? Онъ устроитъ ему отличную обстановку, онъ хорошо вовнаградитъ его.

Что касается прочаго, онъ, не раздумывая, рѣшилъ, что Летти Сьювель изъ хорошей семьи и хорошо воспитана. Она обладала всѣми внѣшними достоинствами, какія самый строгій вкусъ могъ требовать отъ женщины. Она ни въ какомъ обществѣ не пристыдитъ мужа. Напротивъ, она можетъ быть поддужной для него. И у нея, навѣрно, прекрасный характеръ, иначе эта прелестная дѣвочка, Эвелина Уаттонъ, не любила бы ее такъ нѣжно.

Между тъмъ, «прелестная дъвочка» очень волновалась тою небольшою ролью, какую взяла на себя. Тресседи, который прежде разговаривалъ съ ней только по обязанности, вдругъ нашелъ, что она очень симпатична и можетъ очень мило говорить съ нимъ о Летти. Онъ совершенно увлекся этимъ разговоромъ, и ночью, послѣ его признаній, Эвелина, съ сильно бьющимся сердцемъ, мечтала о томъ времени, когда какой-нибудь мужчина будетъ глядъть на нее, ради нея самой, такъ, какъ глядълъ Тресседи ради другой. Она забыла, что когда-нибудь осуждала Летти, что находила ее тщеславною или эгоисгичною. Мало того, она превратила ее въ какую-то героиню; она вспоминала всевозможныя милыя вещи, какія можно было сказать о ней, для того только, чтобы удержать молодого депутата въ своемъ уголкъ и поговорить съ нимъ, и съ гордостью чувствуя, что она знаетъ, что она содъйствуетъ.

Послѣ большой охоты, когда всѣ другіе джентльмены чувствовали себя утомленными и сонными, Джоржъ весь весь вечеръ болталь съ Эвелиной или, лучше сказать, заставляль ее болтать. Леди Тресседи нѣсколько разъ останавливалась около нихъ. Она слышала, какъ слова «Летти», «миссъ Сьювель» перебрасывались отъ одного собесѣдника къ другому. Они подолгу останавливались на всякомъ разговорѣ, въ которомъ рѣчь шла о миссъ Сьювель; когда же разговоръ начинался о чемъ-нибудь, не имѣвшемъ къ ней отношенія, онъ быстро падалъ, точно дурно брошенный мячъ. Мать отходила отъ нихъ съ кислой улыбкой.

Она всё эти дни следила за сыномъ, точно кошка за мышью, стараясь угадать, что именно случилось, каковы его настоящія намеренія. Она вовсе не желала иметь нев'єстку и въ тайн'в боялась, что Летти Сьювель займеть это м'єсто. Но такъ или иначе, она должна была угождать Джоржу, ея собственные интересы требовали этого. Будущее могло устроиться какъ-нибудь, главное, необходимо было заботиться о настоящемъ.

На следующее утро миссисъ Уаттонъ прочла въ одномъ изъ своихъ многочисленныхъ писемъ, что Летти Сьювель должна была надняхъ пріекать гостить въ именіе миссисъ Корфильдъ, въ Северной Мерсіи, недалеко отъ Фёртъ Плэса, принадлежавшаго Тресседи

- Моя свояченица удивительно быстро поправилась, —проговорила миссисъ Уаттонъ насміншливо. Знаете вы Корфильдовъ, сэръ Джоржъ?
- Совсъмъ не знаю, —сказалъ Джоржъ. Приходилось иногда слышать о нихъ отъ сосъдей. Говорять, они очень пріятные люди. Миссъ Сьювель будеть у нихъ весело.
- Корфильдъ? сказала лэди Тресседи, склонивъ голову на бокъ и качая чашку въ своихъ, украшенныхъ бриллантами, рукахъ.—Что такое? Аспазія Корфильдъ! Боже мой, дорогой Джоржъ, въдь это одна изъ моихъ старинныхъ пріятельницъ!

Джоржъ засміялся короткимъ, раздраженнымъ сміхомъ, которымъ онъ часто отвічаль на замічанія матери.

- Извините, маменька; я могу отвъчать только за себя. Насколько помню, я никогда не видаль ее ни въ Фертъ, и нигдъ въ другомъ мъстъ.
  - Боже мой! Аспазія Корфильдъ и я, —проговорила лэди Трес-

седи въ томномъ раздумьи, — Аспазія Корфильдъ и я, мы обмѣнивались выкройками платьевъ и покупали шляпки въ одномъ и томъ же магазинѣ, когда намъ было восемнадцать лѣтъ. Я цѣлую вѣчность не видала ее! Но Аспазія была очень милая дѣвушка и какъ она меня любила!

Она поставила чашку на столъ со вздохомъ, который долженъ былъ означать упрекъ Джоржу. Но Джоржъ только еще болье углубился въ свою утреннюю корреспонденцю. Миссисъ Уаттонъ изъза своей газеты строго посмотръла на мать и на сына.

— Я увърена, что у этой женщины нътъ ни одного стараго друга на свътъ. Какъ-то Джоржъ Тресседи раздълается съ нею?

Уаттоны были много леть въ дружескихъ отношеніяхъ съ отцомъ Тресседи. После смерти сэра Уильяма и отъйзда Джоржа, миссисъ Уаттонъ мало безпокоилась о лэди Тресседи, въ чемъ она, впрочемъ, следовала примеру всей Западной Мерсіи. Но теперь, когда Джоржъ снова появился на сцене, какъ многообещающій политическій деятель, его мать, пока онъ не быль женать, всюду принимали ради него. Поэтому, миссисъ Уаттонъ сочла своею обязанностью пригласить ее къ себе на время выборовъ, чувствуя при этомъ, что приносить большую жертву.

— Она мий всегда до слезъ надойдала съ тёхъ самыхъ поръ, какъ я увидёла, что серъ Уильямъ ухаживаетъ за ней, — говорила она Летти. — Гдё онъ ее подцёпилъ? Я удивляюсь, какъ это она осталась порядочной женщиной; видъ у нея совсёмъ не порядочный! Мий всегда хочется спросить ее за завтракомъ, для чего она одёвается къ обёду за двёнадцать часовъ до обёда!

Вскорѣ послѣ этого маленькаго разговора о Корфильдахъ въди Тресседи ушла къ себѣ въ комнату, нѣсколько времени сидѣла задумавшись, держа свой письменный несессеръ на колѣняхъ, и затѣмъ написала письмо. Она очень ясно замѣтила, что, послѣ возвращенія Джоржа, ее стали любезно приглашать во многіе дома, гдѣ уже нѣсколько лѣтъ не выказывали особеннаго желанія принимать ее. Она охотно примирилась съ этимъ положеніемъ. Она рѣдко выказывала какую-нибудь горечь. Ей хотѣлось одного—веселиться, по своему наслаждаться жизнью. Тѣхъ, кто осуждаль ее за это, она считала глупыми; но это не иѣшало ей сходиться съ ними, если это ей было нужно и если они выказывали ей малѣйшее расположеніе.

— Отлично, —проговорила она про себя, заклеивъ письмо и любуясь имъ. —Я удивительно ловко умѣю устраивать такого рода дѣла. Конечно, въ отвѣтъ на мое письмо Аспазія Корфильдъ пригласитъ его, и пригласитъ меня, если она сколько-нибудь понимаетъ приличія, хотя она не хотіла меня знать цілых 15 літь. У нея много дочерей. Можеть быть, я играю въ руку миссъ Сьювель, не знаю! Ну, что жъ, надобно все-таки попробовать!

Въ тотъ же день послѣ обѣда мать и сынъ уѣхали въ Фёртъ Плэсъ.

Джоржъ, который, по возвращени изъ Индіи, провель всего нѣсколько недѣль въ Фёртѣ, могъ найти не мало дѣла и въ домѣ, и внѣ дома. Домъ поражалъ своею грязью и безпорядкомъ. Необходимо было произвести передѣлки въ саду и въ усадъбѣ. Его дѣла, какъ владѣльца копей, были въ критическомъ положеніи. И въ то же время Фонтеной безпрестанно преслѣдовалъ его политическою корреспондеціей, для поддержанія которой требовалось не мало умственной дѣятельности и энергіи. Но онъ устранялся отъ всего, исключая корреспондеціи съ Фонтеноемъ. Когда ему приходило въ голову, что его вялое настроеніе происходить вслѣдствіе неудовлетвореннаго желанія видѣть Летти Сьювель, онъ отгоняль эту мысль. Нѣтъ, это было просто вліяніе индійскаго климата. Англійская зима скоро забывается и ее приходится опять вспоминать, точно непріятный урокъ.

Черезъ недѣлю послѣ ихъ пріѣзда въ Фёртъ, Джоржъ сидѣлъ одинъ за завтракомъ, когда его мать влетѣла въ комнату въ пестромъ платъѣ, сопровождаемая звономъ колецъ и лаемъ маленъ-кихъ собачекъ.

Она держала въ рукахъ нѣсколько открытыхъ писемъ и, подбѣжавъ къ сыну, положила руки ему на плечи.

- Ну,—съ неудовольствіемъ подумаль Джоржъ,—теперь она начнетъ хитрить!—
- Ахъ ты, гадкій мальчикъ!—говорила она, обнимая его и склоняя на бокъ голову.—Кто это былъ такой неласковый и сердитый съ бъдной, старой мамой? Кому надобно немножко развлечься, прежде чъмъ онъ засядеть за свою скучную работу? Кто повезеть свою маму въ гости въ одинъ очень пріятный домъ, если его пригласять, а? Скажи-ка, кто?

Она щипнула его за щеку, прежде чёмъ онъ успёль уклониться.

— Ну, маменька, вы, конечно, можете дёлать, что вамъ угодно,—сказаль Джоржъ, вставая съ мёста, чтобы достать себё ветчины.—А я не собираюсь никуда уёзжать изъ дома.

Лэди Тресседи улыбнулась.

— Во всякомъ случать, ты можень прочесть письмо Аспазія Корфильдъ, — сказала она, протягивая его ему. — Ты знаешь, это въдь очень недурной домъ. Они переманили главнаго повара Драйбурговъ, и Аспазія умъть занимать гостей.

— Аспазія! Какой тонъ дружескаго покровительства! — Джоржъ покраснъть за мать.

Но онъ все-таки взялъ письмо. Онъ прочелъ его, отложилъ въ сторону, подошелъ къ окну и сталъ смотрѣть на стаю птипъ, слетѣвшихся къ корму, который онъ бросалъ имъ на снѣгъ.

- Ну, что же? повдешь ты?-спросила его мать.
- Если вамъ этого очень хочется, —протоворилъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія съ видимымъ смущеніемъ.

Лицо лэди Тресседи сіяло улыбкой, когда она усѣлась за столь и принялась накладывать себѣ кушанье. Но, когда сынъ вернулся къ столу, она сразу замѣтила, что его нельзя дразнить, и поняла, что онъ не намѣренъ откровенничать съ ней, хотя она и угадываетъ его чувства. Она сдержалась и начала болгать о Корфильдахъ и ихъ знакомыхъ. Онъ отвѣчалъ ей, и къ концу завтрака между ними установились такія хорошія отношенія, какихъ не было въ послѣднія недѣли.

Въ то же утро онъ далъ ей чекъ на ея неотложные расходы и это сдълало ее счастливой женщиной; она обнимала его, проливала слезы благодарности и онъ старался терпъливо переносить и то, и другое.

Въ первыхъ числахъ декабря они отправились вибств къ Корфильдамъ. Они нашли у нихъ многочисленное общество и Летти Сьювель гостила тамъ на правахъ общей любимицы. При первомъ прикосновени ея руки, при первомъ взглядъ ея глазъ, туча, висъвшая надъ Джоржемъ, разсъялась.

— Зачћиъ вы обжали?—спросиль онъ ее при первомъ удобномъ случать.

Летти разсивлявсь, играла этимъ вопросомъ цвлыхъ четыре дня, во время которыхъ Джоржъ ни разу не чувствовалъ скуки, и затъмъ сдалась. Она позволила ему сдълать ей предложение и милостиво отвъчала ему согласиемъ.

На следующей недёле Тресседи поехаль вмёсте съ Летти къ ея родителямъ въ Гельбекъ. Онъ встретиль тамъ больного отца, замечательно легкомысленную и непоследовательную мать и младшую сестру, Эльзи, на которой, повидимому, лежали все заботы о поддержаніи хозяйства.

Отецъ, страдавшій хроническою, неизлічимою болізнью, сохраниль остатки недюжиннаго ума. Онъ быль очень доволенъ, что Тресседи становится его зятемъ, хотя въ тіхъ немногихъ разговорахъ и практическихъ вопросахъ, какіе они иміли, молодой человікъ старался выяснить ему, на сколько скромвы его денежныя средства. Летти різдко входила въ комнату отца, а

когда входила, Сьювель обращался съ ней, какъ съ пріятной гостьей, а не какъ съ дочерью. И онъ, и мать, очевидно, очень гордились ею, и онъ постоянно толковалъ Джоржу, какая она красавица и какіе им'яла усп'яхи въ обществ'я.

Съ младшей сестрой Тресседи никакъ не могъ подружиться. Она была некрасива, болъзненна и очень молчалива. У нея были, повидимому, развиты научные интересы и она много читала. На сколько онъ могъ судить, сестры не были дружны.

— Не сердитесь на меня за то, что я беру ее у васъ,—сказалъ онъ, прощаясь съ Эльзи и смотря черезъ ея плечо на Летти, спускавшуюся съ лъстницы.

Въ спокойныхъ глазахъ дѣвушки мелькнулъ веселый огонекъ. Она сдержала себя и любезно отвѣчала:

— Мы не надъялись сохранить ее! Прощайте!

## IV.

— О, Тюлли, посмотрите, гдё моя мантилья! Вы ее уронили! Подержите, пожалуйста, мой вёерь и дайте мнё бинокль.—Говорившая эти слова была миссъ Сьювель. Она сидёла рядомъ съ пожилой лэди въ ложе С.-Джемсъ-Голля. Данался концертъ, и такъ какъ на немъ долженъ былъ играть Іоахимъ, то всё мёста въ залё быстро занимались.

Потребовавъ бинокль, Летти встала и внимательно огладывала толиу, входившую въ боковыя двери.

- Нътъ! Его нътъ! Въроятно, его задержали въ палатъ, сказала она съ досадой. Право, Тюлли, вы могли бы хоть достать программу! Я должна обо всемъ сама заботиться!
- Дорогая моя,—возразила ея собесѣдница,—вы мнѣ не сказали, что вамъ нужна программа.
- Не понимаю, почему это вамъ надобно все сказать! Конечно, мн<sup>т</sup>і нужна программа. Не онъ ли это? Н<sup>\*</sup>Втъ! Какая скука!
- Сера Джоржа, въроятно, задержали, робко проговорила компаньонка.
- Какое оригинальнос замѣчаніе, не правда ли, Тюлли?—насмѣшливо замѣтила миссъ Сьювель, снова опускаясь на свое кресло.

Лэди, съ которой она говорила, замолчала, инстинктивно ожидая, пока нервы Летти успокоятся. Это была нёкто миссъ Тюллохъ, служившая прежде гувернанткой у г-дъ Сьювель; теперь Летти, живя въ городѣ, часто брала ее съ собой въ качествѣ компаньонки. Летти, обыкновенно, жила у своей старой тетки на Кавендишъ-скверѣ, и такъ какъ эта лэди не выѣзжала

по вечерамъ, то компаньонка была ей необходима, а Марію Тюльохъ она могла пригласить всегда, когда хотѣла. Она жила гдѣто въ Уэстъ-Кенсингтонѣ, получая 70 фунтовъ въ годъ доходу. Летти брала ее съ собой въ театръ, на концерты, въ галлереи и отъ времени до времени дарила ей какое-нибудь свое старое платье. Миссъ Тюллохъ дорожила ея знакомствомъ, какъ единственнымъ развлеченіемъ въ своей однообразной жизни въ меблированныхъ комнатахъ и всегда съ полною готовностью исполняла всѣ ея приказанія. Она не видала того, чего не должна была видѣть, и исчезала при первомъ знакѣ. Кромѣ того, она имѣла вполнѣ порядочный видъ въ своемъ неизмѣнно черномъ платъѣ съ кружевной отдѣлкой, своими тонкими чертами лица и робкими манерами; ея присутствіе рядомъ съ блестящей красавицей казалось вполнѣ приличнымъ.

Когда первая пьеса программы была исполнена, Летти еще разъ встала съ биноклемъ въ рукахъ и начала искать своего жениха среди запоздавшихъ посътителей. Она кланялась многимъ знакомымъ, но Джоржа Тресседи не было видно, и она съла на мъсто въ такомъ расположении духа, что не могла ни слушать, ни наслаждаться, хотя главный исполнитель уже вышелъ на эстраду.

- Вы почему-нибудь особенному хотите видѣть сэра Джоржа именно сегодня вечеромъ?—робко спросила Тюлли въ слѣдующій перерывъ.
- Конечно! сердите отвъчала Летти, какіе вы предлагаете глупые вопросы, Тюлли! Если я не увижу его сегодня вечеромъ, онъ можеть выпустить изъ рукъ этотъ домъ на Брунъстритъ. Агенты говорили мнъ, что на него есть много желающихъ-
  - А онъ находить его слишкомъ дорогимъ?
- Только изъ-за *нея*. Если она заставитъ его выплачивать себъ такую огромную пенсію, конечно, для него все будетъ слишкомъ дорого. Но я надъюсь, онъ не станетъ этого дълать,
- Лэди Тресседи страшно много тратить, проговорила тихимъ голосомъ миссъ Тюллохъ.
- Пусть она тратитъ сколько хочетъ, только не его, не машихъ денегъ,—сказала Летти,—я не допущу, чтобы она тратила и все свое, и все наше состояніе, какъ она дѣлала до сихъ поръ. Пока Джоржъ былъ заграницей, онъ предоставлялъ ей жить въ Фёртѣ и проживать всѣ доходы съ имѣнія, исключая 500 ф. въ годъ, которые пересылались сму. И не смотря на это. она надѣлала столько долговъ, что онъ не знаетъ, чѣмъ и уплатить ихъ. Онъ далъ ей денегъ на Рождествѣ и навѣрно далъ еще на-

дняхъ. О, нѣтъ, — рѣзкимътономъпроговорила Летти, выпрямляясь, — этому долженъ быть положенъ конецъ. Я не знаю, много ли мнѣ удастся сдѣлать до свадьбы, но, по крайней мѣрѣ, я заставлю его нанять этотъ домъ.

- А что, лэди Тресседи хорошо къ вамъ относится? Она вѣдь въ городѣ, не правда ли?
- Да, она въ городъ. Хорошо ли она ко мнъ относится? сказала Летти съ легкимъ смъхомъ. Она меня терпъть не можеть. Но мы съ ней вполнъ любезны другъ съ другомъ.
- Кажется, она старалась устроить вашу свадьбу?—спросила компаньонка, старавшаяся, главнымъ образомъ, сказать что-нибудь пріятное.
- Да, она привезла его къ Корфильдамъ и дала мет это понять. Я не понимаю, для чего она это сдълала. Должно быть, ей котълось выманить у него что-нибудь. Акъ, вотъ онъ и пришелъ!

И Летти встала, улыбаясь и кланяясь, между тёмъ какъ высокая, стройная фигура Тресседи пробиралась вдоль средняго прохода.

— Противная палата! Что васъ такъ задержало? — вскричала она, пока онъ садился между нею и миссъ Тюллохъ.

Джоржъ Тресседи смотрълъ на нее съ восхищенемъ. Сердитое выражене лица, которое видъла Тюлли нъсколько минутъ тому назадъ, совершенно исчезло, и тонкія черты его казались Джоржу верхомъ изящества. При его приближеніи глаза ея заблистали, румянецъ на щекахъ сталъ ярче. Но въ то же время она вовсе не казалась наивной дъвочкой. Она знала, что ему не нравятся іпде́пиев, и она никогда не была при немъ ни сентиментальной, ни нервной.

— Неужели вы думаете, я бы остался хотя минутку больше того, что было необходимо?—спросиль онь, улыбаясь и пожимая ея маленькую ручку подъ предлогомъ передачи программы.

Первыя ноты новаго квартета Брамса, тонкія и нѣжныя, пронеслись въ воздухѣ. Любители музыки, пришедшіе, главнымъ образомъ для этой пьесы, готовились слушать и наслаждаться. Джоржъ и Летти попытались обмѣняться нѣсколькими словами прежде, чѣмъ подчиниться общему молчанію, но какой-то пожилой джентльменъ, сидѣвшій рядомъ съ ними, посмотрѣлъ на нихъ съ такимъ гнѣвомъ и презрѣніемъ, что они засмѣялись и замолчали.

Для Джоржа въ этомъ не было ничего непріятнаго. Онъ быль утомленъ; а молчать, сидя рядомъ съ Летти, казалось ему не только отдыхомъ, но и удовольствіемъ. Кромѣ того, музыка пріятно дъйствовала на него. Она возбуждала въ немъ разныя поэтическіе и художественные образы, доставлявшіе ему наслажденіе. Онъ слушалъ игру артистовъ, а въ мозгу его возникали прелестныя картины: онъвидель какіе-то чудные леса, неясныя очертанія какихъ-то фантастическихъ существъ, тихія ріжи, высокія деревья, стройно поднимающіяся къ небесамъ, какія-то сцены то мольбы и упрековъ, то страданія, разрѣшающагося въ радостные клики. Ко всему этому примѣшивалась его собственная исторія, его собственныя чувства; гордость при мысли, что нъжное существо, сидящее рядомъ съ нимъ, принадлежитъ ему: чувство мододости, сознаніе, что онъ вступаеть въ жизнь, что онъ сдёдаль первый піагъ на томъ поприщъ, на которомъ призванъ дъйствовать. Онъ жадно слушаль музыку, предоставляя картинамъ одна за другою мелькать въ его воображения и вполнъ отдаваясь всъмъ своимъ впечатићніямъ, что съ нимъ рѣдко случалось. Онъ далеко не быль поглощенъ исключительно любовью: музыка вызывала у него сотню другихъ очаровательныхъ и возбуждающихъ образовъ. Но все-таки ему было вдвое пріятиве, отъ того, что Летти сидитъ рядомъ съ нимъ. Онъ былъ вполет доволенъ и ею. и самъ собою; вполит увтренъ, что устроилъ все къ лучшему. Музыка какъ будто подчеркивала, выясняла это сознаніе.

Когда она кончалась и громъ апплодисментовъ стихъ, Летти спросила у него шепотомъ:

— Портшили вы съ домомъ?

Онъ улыбнулся ей, не слыша, что она говорить, но любуясь ея туалетомъ, запахомъ фіалки, распространявшимся при каждомъ ея движеніи, тоненькими пальчиками, державшими в'керъ. Вс'в мелочи, украшавшія ее, им'вли для него своеобразную прелесть. Они удивляли и забавляли его, отгоняли отъ него скуку.

Она повторила свой вопросъ.

Онт сдвинулъ брови и все лице его вдругъ измѣнилось.

— Ахъ, такъ трудно рѣшить, что дѣлать,—сказалъ онъ съ легкимъ вздохомъ скуки.

Летти играла въеромъ и молчала.

— Развъ онъ вамъ нравится гораздо больше другихъ домовъ?— спросилъ онъ.

Летти взглянула на него съ удивленіемъ.

- Еще бы! это домъ, —сказала она, —а другіе...
- Лачуги? Да, это, пожалуй, правда. Маленькій лондонскій домъ отвратителенъ. Можетъ быть, миѣ удастся уговорить ихъвзять подешевле.—Летти покачала головой.
- Этотъ домъ сдается совсимъ не дорого,—сказала она рістительно.

Онъ продолжалъ хмуриться, какъ человѣкъ, котораго насильно заставляють думать о непріятныхъ вещахъ.

- Хоропіо, дорогая, если вамъ этого такъ сильно хочется, я его возьму. Об'єщайте только, что будете ласковы ко мн'є и тогда, когда насъ объявять банкротами.
- Мы будемъ держать жильцовъ, и я буду прислуживать имъ,—сказала Летти, слегка коснувшись своею рукою его руки.—Всякому захочется жить у насъ, вы увидите. А мы будемъ принимать только старшихъ сыновей пэровъ. Кстати, видите вы лорда Фонтеноя?

Былъ антрактъ и всѣ вокругъ нихъ, не исключая и миссъ Тюллохъ, также стояли, разговаривали, разсматривали сосѣдей.

Джоржъ вытянулъ шею и увидёлъ Фонтеноя, сидёвшаго рядомъ съ какою-то лэди по другую сторону прохода.

— Кто эта лэди?—спросила Летти.—Я видѣла его съ ней вчера въ министерствъ иностранныхъ дѣлъ.

Джоржъ улыбнулся.

- Это, если вы хотите знать, романъ Фонтеноя!
- О, разскажите мий сейчасъ же!—потребовала Летти.— Не можетъ быть, чтобы у него былъ романъ, чтобы у него было сердце; онъ весь набитъ Синими книгами.
- Я и самъ такъ думалъ до послѣдняго времени. Но я теперь знаю больше о господинѣ Фонтеноѣ.
  - Кто же она такая?
- Ея фамилія миссисъ Аллисонъ. Не правда ли, какіе у нея красивые бълые волоса? А ея лице—какое-то полу-святое; она похожа отчасти на игуменью монастыря, отчасти на принцессу. Видали ли вы когда-нибудь такіе брилліанты?—Джоржъ расправилъ усы и усмѣхнулся, глядя на Фонтеноя.
- Разскажите мић скорћи!—говорила Летти, хлопая его по рукћ.—Что она вдова и онъ собирается жениться на ней? Отчего вы мић раньше ничего не разсказывали? Отчего вы мић не разсказали въ Мальфордъ?
- Оттого, что я и самъ не зналъ, отвъчалъ Джоржъ, смъясь. О, это очень странная исторія, слишкомъ длинная, чтобы
  разсказывать ее теперь. Она вдова, но онъ, повидимому, не собирается жениться на ней. У нея есть взрослый сынъ, только-что
  поступившій въ университетъ, и онъ считаетъ, что ему будетъ
  обидно, если мать выйдетъ замужъ. Если Фонтеной захочетъ
  познакомить васъ съ ней, не отказывайтесь. Ей принадлежитъ
  Кэстль-Льютонъ и у нея собирается прелестное общество. Ла,
  если бы я зналъ въ Мальфордъ то, что я знаю теперь!

И онъ снова разсмъялся, вспомнивъ ночное посъщение Фонтеноя въ его комнату и ихъ разговоръ. Кто бы подумалъ, что этотъ проповъдникъ когда - нибудь серьезно думалъ о женщинъ и поддавался женскому обаянія, мало того, что онъ былъ созданіемъ и рабомъ женщины?!

Любопытство Летти было возбуждено, и она замучила бы Джоржа вопросами, если бы не увидъла, что Фонтеной всталь и направляется въ ихъ сторону.

— Боже мой! —вскричала она, —онъ къ намъ идеть. Не понимаю, зачёмъ, вёдь онъ меня не любить.

Пробравшись къ нимъ, Фонтеной поклонился миссъ Съювель съ тою любезностью, какую онъ высказывалъ всёмъ вообще. Онъ принялъ извёстіе о бракѣ Джоржа съ соблюденіемъ всёхъ приличій и прислалъ невёстё очень хорошенькій свадебный подарокъ. Но Летти, какъ и многія женщины, никогда не чувствовала себя съ нимъ вполиѣ своболно.

Онъ постояль около невъсты одну или двъ минуты, обмъниваясь съ Летти обычными замъчаніями по поводу исполнителей и публики; затъмъ онъ обратился къ Джоржу, и лицо его приняло другое выраженіе.

- --- Намъ, я думаю, нътъ надобности возвращаться туда сегопя ночью?
- Куда, въ палату? Боже мой, нѣтъ! Груби и Гавершовъ съумѣютъ занять вечеръ безъ всякой непріятности для кого бы то ни было, кромѣ самихъ себя. Министерство сидитъ безмолвно. Вы, должно быть, цѣлый день отдѣлывали свою рѣчь?

Фонтеной пожаль плечами.

- Я никакъ не могу высказать все, что мнв нужно. Вы придете въ палату въ пятницу, миссъ Сьювель?
  - Въ пятницу? Летти видимо недоумъвала.
     Джоржъ засмъялся.
- Я вамъ объяснялъ. Скажите, что должны готовить приданое, если хотите, чтобы васъ оставили въ поков.

Смёхъ блисталь въ глазахъ его, когда онъ переводиль ихъ съ Летти на Фонтеноя. Онъ уже давно замётиль, что Летти неспособна серьезно интересоваться общественными дёлами. Это его нисколько не огорчало. Но ему было смёшно подумать, что Летти все таки придется говорить о политикё, и говорить съ людьми въ родё Фонтеноя.

— Ахъ, вы имъете въ виду вашу резолюцію! — вскричала Летти. — Въдь я върно говорю — резолюцію? Да, я, конечно, приду. Это нельпо, такъ какъ я ничего объ этомъ не знаю. Но Джоржъ

говорить, что я должна придти, и такъ какъ я объщаю ему повиноваться ему, то я и повинуюсь!

Шутить съ Фонтеноемъ быль напрасный трудъ. Онъ стоялъ подлъ нея, не улыбаясь, не зная, что отвъчать. Она видъла, что ей нельзя быть «женственной», и ръшила снова обратиться къ политикъ.

- Это въдь будетъ серьезное нападеніе на мистера Доусона, не правда ли?—спросила она его.—Вы и Джоржъ, вы сходите съ ума изъ за какой-то вещи, которую онъ сдълалъ? Онъ министръ внутреннихъ дълъ, не правда ли? Да, конечно! И онъ уничтожаетъ промышленность и притъсняетъ фабрикантовъ? Мнъ бы хотълось, чтобы вы объяснили мнъ все это! Я спрашивала у Джоржа, а онъ запрещаетъ мнъ говорить объ этомъ.
- О, ради Бога!—вскричаль Джоржъ,—оставьте эти разговоры. Я пришелъ сюда, чтобы повидаться съ вами и послушать Іоахима. Впрочемъ, я долженъ предупредить васъ, Летти, мнѣ будетъ некогда жениться, разъ начнется походъ Фонтеноя противъ Максвеля, а этотъ походъ будетъ продолжаться до второго пришествія.
- Отчего противъ Максвеля?—спросила Летти съ недоумъніемъ. — Я думала, что вы хотите нападать на мистера Доусона.

Джоржъ, немного раздраженный тѣмъ, что она прододжала разговоръ, началъ объяснять ей, что Максвель не болѣе, какъ «простой пэръ» и не имѣетъ никакого дѣла съ палатою общинъ, и что Доусонъ является оффиціальнымъ представителемъ группы и политики Максвеля въ нижней палатѣ. Летти поняла, что показала себя не съ выгодной стороны; она покраснѣла, начала нервно играть вѣеромъ и отъ души желала, чтобы Джоржъ скорѣе кончилъ свои объясненія.

Фонтеной и не думалъ помочь Джоржу читать его политическую лекцію. Онъ стояль неподвижно на своемъ мѣстѣ, потомъ сталь кого-то искать глазами и, наконецъ, сказалъ Летти.

— Максвели, какъ я вижу, здёсь сегодня вечеромъ.

Онъ указалъ на группу, стоявшую налѣво въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нихъ.

- Вы видали ее, миссъ Сьювель, не правда-ли?
- О да, часто!—отвъчала Летти, которой этотъ вопросъ былъ непріятенъ и которая все-таки поднималась на цыпочки, чтобы увидъть.
- Я немного знакома съ нею, но она какъ-то никогда не узнаетъ меня. Она была въ субботу въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ въ такомъ ужасномъ костюмѣ; онъ положительно безобразилъ ее.

— Ужасномъ!—повторилъ Фонтеной съ недоумѣніемъ. — Одинъ художникъ, я забылъ его имя, подошелъ ко миѣ и выражалъ свои восторги по поводу этого костюма; онь говорилъ, что костюмъ въ совершенстей представляетъ какую то флорентійскую картину,—я забылъ какую, можетъ быть, я никогда и не слыхаль о ней.

Летти сдѣдала презрительную гримасу. По выраженію лица ея видно было, что въ этомъ дѣдѣ она, во всякомъ случаѣ, понимаетъ, что говоритъ. Не смотря на это, глаза ея слѣдили за темноволосой головой, на которую указалъ ей Фонтеной.

Лэди Максвель была въ эту минуту центромъ большой группы, преимущественно мужчинъ, изъ которыхъ каждому хотълось, повидимому, сказать ей нъсколько словъ. Она разговаривала съ большимъ оживленемъ, обращаясь по временамъ къ высокому, пирокоплечему господину съ просъдью, который стоялъ молча и улыбаясь въ концъ группы. Летти зимътила, что многіе бинокли съ балкона обращались на эту маленькую толпу; что вст около нихълучше сказать, вст женщины наблюдали за лэди Масквель и старались получше разсмотръть ее. Молодая дъвушка почувствовала въ сердцъ тайную зависть и недоброжелательность.

На л'єстниц'є, которая вела изъ комнаты артистовъ, вдругъ показалась фигура вс'ємъ изв'єстнаго аккомпаніатора. Антрактъ быль конченъ, и публика снова приготовилась слушать.

Фонтеной поклонился и распрощался.

— Вы видите, онъ меня не познакомиль,—сказала Летти не безъ сожальнія, усаживаясь на свое мъсто. — И какой онъ некрасивый! Всякій разъ, какъ я его вижу, мнъ кажется, онъ становится все безобразнъе.

Джоржъ сдѣлалъ неопредѣленный знакъ утвержденія, но на самомъ дѣлѣ онъ вовсе не былъ согласенъ съ нею. Утомленіе на лицѣ Фонтеноя было замѣтнѣе, чѣмъ когда-либо; глаза его почти совсѣмъ провалились; цвѣтъ его широкаго лица, съ рѣзкими чертами, покраснѣлъ и погрубѣлъ вслѣдствіе недостатка сна и движенія; темные волоса его быстро сѣдѣли и вылѣзали. Не смотря на все это это, мужчина могъ найти нѣчто привлекательное въ этой некрасивой головѣ и въ этой длинноногой фигурѣ и не могъ считать особенно умною женщину, которая не замѣчала этой привлекательности.

Послѣ концерта, когда Джоржъ и Летти стояли среди толпы въ сѣняхъ, онъ сказалъ ей съ улыбкой:

- Ну, что же, нанять домъ?
- Если вы хотите сдёлать что-нибудь непріятное, быстро

отвѣтила она,—не спрашивайте у меня. Дѣлайте, и потомъ ожидайте, когда вернется мое хорошее расположение духа.

- Пріятная перспектива! Разв'в вы не понимаете, что, когда вы такъ ставите вопросъ, я готовъ нанять Буккингемскій дворець для вашего удовольствія? А какъ вы думаете, моя мать не назоветь насъ слишкомъ расточительными?
- Ахъ, не могутъ же всѣ люди быть бережливыми!—вскричала Летти.

Онъ видълъ, какъ она вздернула голову и сжала губы, но это только забавляло его. Хотя онъ никогда не говорилъ съ Летти о матери и ея дълахъ, онъ очень хорошо понималъ, что ея желаніе взять именно этотъ домъ до нѣкоторой степени имѣло отношеніе къ его матери и что Летти и лэди Тресседи уже начинали ненавидѣть другъ друга. Для чего же Летти скрывать свои чувства? Онъ особенно любилъ ее именно за ея искренность.

Въ толив вокругъ нихъ произопло движение и Летти, взглянувъ вверхъ, увидъла, что стоитъ подлѣ высокой лэди, темные глаза которой глядятъ на нее.

— Какъ поживаете, миссъ Сьювель?

Летти, нѣсколько смущенная, протянула руку и отвѣчала. Лэди Максвель увидѣла рядомъ съ ней высокго молодого человѣка съ красивымъ, неправильнымъ лицомъ. Джоржъ невольно поклонился, и она отвѣчала ему легкимъ поклономъ. Затѣмъ она исчезла вътодпѣ своихъ знакомыхъ.

- Вельли вы прівхать вашей кареть?—спросиль у нея вто-то.
- Нътъ, я ъду домой на извозчикъ. Я замучила сегодня объихъ лошадей. Альдусъ идетъ въ клубъ узнать, не слышно ли чего-нибудь о Девизъ.
  - Ахъ, о выборахъ?

Она кивнула, затъмъ увидъла мужа, стоявшаго у двери и дълавшаго ей знаки, и поспъшила къ нему.

- Какая голова!—вскричаль Джоржъ, съ восхищеніемъ глядя на нее.
- Да, неохотно подтвердила Летти. У нея великолѣпные волосы, такіе черные, длинные, волнистые. Какъ это смѣшно, она говорить, что замучила своихъ лошадей! Очень на нее похоже! Точно она не могла бы держать пятьдесятъ лошадей, если бы захотѣла! Ахъ, Джоржъ, вотъ нашъ экипажъ! Скорѣй, Тюлли!

Они направились къ выходу. Въ толпѣ Джоржъ почти обнималъ Летти, чтобы защитить ее. Прикосновеніе къ ея тонкой фигуркѣ, близость ея нѣжнаго личика приводили его въ восторгъ. Когда карета увезла ихъ, и онъ новернулъ домой по Пикадилли, онъ нѣсколько минутъ шелъ, не замѣчая ничего окружающаго, сознавая только какое-то смутное ощущеніе удовольствія.

Стояла теплая февральская ночь. Послѣ продолжительныхъ морозовъ и оттепелей подулъ западный вѣтеръ и можно было предвидѣть скорое наступленіе весны. Во время концерта шелъ дождь, но теперь погода разгулялась и быстро бѣгущія облака оставляли за собой большіе куски синяго неба, на которомъ сіяли звѣзды.

По улицамъ дулъ теплый, сыроватый вётеръ. Когда разсёянность Джоржа понемногу прошла, онъ почувствовалъ физическое удовольствіе отъ этого мягкаго воздуха. Какъ хороша жизнь, какъ хорошо быть иолодымъ и способнымъ, какъ хорошъ этотъ шумный, многолюдный Лондонъ и какъ хорошо будущее съ его надеждами! Одною изъ первыхъ радостей этого будущаго представлялась ему его женитьба; какъ онъ умно сдёлаль, что посватался! Его будущая жена была не святая и не философъ. Нътъ, слава Богу. Онъ не желалъ ни того, ни другого у своего домашнято очага. «Похвала, пориданіе, любовь, подблуи»-всего этого онъ будеть имъть вдоволь, живя съ Летти, но ничего въ излишествъ. У него останется достаточно свободнаго м'яста для другого, для другихъ страстей; напр., для политическаго честолюбія, для искусства ладить съ людьми и управлять ими. Онъ новичекъ, начинающій, и уже мечтаетъ управлять! Но онъ чувствуетъ, что нога его стоить на первой ступени лъстницы. Фонтеной совътуется съ нимъ, оказываеть ему все больше и больше дов'трія. Не смотря на то, что онъ женихъ, онъ быстро пріобретаетъ знанія по разнымъ вопросамъ, и живая умственная работа доставляеть ему удовольствіе. Ихъ маленькая группа въ парламенть, дружная, неутомимая, смълая, пріобрътаеть все больше значенія, все больше обращаеть на себя вниманіе общества. Это нападеніе на Доусона, министра внутреннихъ д'влъ, который хочеть во все вмешиваться и всемъ распоряжаться, выдвинеть ихъ. Фабриканты «модныхъ» и «опасныхь» предметовь, преследуемые административной энергіей мивистерства, присоединились къ партіи Фонтеноя, громко жалуясь на несправедливость. Некоторая часть либераловъ, преимущественно одна дъятельная группа промышленниковъ-виговъ должна была, по всей въроятности, вотировать вийсть съ ними; что касается соціалистической рабочей партіи, она дурно относилась къ министерству и на нее нельзя было полагаться. Нападеніе и защита займутъ, въроятно, двъ ночи, такъ какъ министерство, допуская важность нападокъ, ръшило, въ случат, если пренія не закончатся въ пятницу, отвести для нихъ и понедъльникъ. Во всякомъ случав, дело вызоветь шумъ. Джоржъ, вероятно, произнесетъ свою первую рѣчь во вторую ночь; по правдѣ сказать, онъ очень много думалъ о ней, хотя разговаривая съ Летти, постоянно смѣялся надъ нею, дѣлалъ видъ, что не придаетъ ей значенія и не хотѣлъ, чтобы Летти пришла слушать его.

Потомъ, послѣ Святой, будетъ внесенъ биль Максвеля, и тогда завяжется настоящая война. Бѣдная маленькая Летти! Она мало будетъ пользоваться своими преимуществами новобрачной, когда начнется эта борьба! Но раньше будетъ Святая и ихъ свадьба; послѣ свадьбы онъ увезетъ ее—покорную, счастливую плѣнницу—недѣли на двѣ въ деревню, окружитъ ее и себя «поясомъ теплыхъ вѣтровъ» и будетъ исполнять всѣ ея капривы.

Онъ повернулъ по С.-Джемской улицъ, миновалъ Мальборо-гоузъ и направился къ Уарвинъ-скверу, гдъ жилъ съ матерью.

Вдругъ онъ увидътъ толпу прямо передъ собой, въ направленіи Буккингемскаго дворца. Извовчичья карета и лошадь стояли среди улицы; извозчикъ, красный, безъ шляпы, говорилъ что-то съ полицейскимъ, который держалъ въ рукахъ открытую записную книжку, а изъ толпы слышались рыданія.

Онъ подошелъ ближе.

- Кого-нибудь зашибли?—спросиль онъ полицейскаго, когда тотъ закрыль свою записную книжку.
  - Набхали на маленькую девочку, сэръ.
  - Не могу ли и помочь? Не надо ли сходить за докторомъ?
- Нѣтъ, сэръ. Въ каретѣ ѣхала лэди. Она сама перевязываетъ ногу дъвочкъ и говоритъ, что отвезетъ ее въ больницу.

Джоржъ сталъ на одну изъ скамеекъ подъ деревьями и посмотрѣлъ черезъ головы стоявшихъ въ то пространство среди толпы, которое оберегали полицейскіе. Маленькая дѣвочка лежала на землѣ или, лучше сказать, на кучѣ платья; другая дѣвочка, повидимому, лѣтъ шестнадцати, стояла подлѣ нея и горько плакала, какая-толоди...

— Боже мой!—вскричалъ Тресседи и, соскочивъ со скамейки, подобжалъ къ полицейскому.—Проведите меня, пожалуйста, туда! Я думаю, что могу быть полезенъ. Эта лэди...—онъ произнесъ ея имя на ухо полицейскому.

Полицейскій поклонился.

— Посторонитесь, пожалуйста,—обратился онъ къ толић,—пропустите этого джентльмена.

Толпа разступалась неохотно. Но въ эту минуту ее раздвинули изнутри и сквозь нее прошла маленькая процессія, для которой двое полицейских соединенными усиліями расчищали дорогу. Впереди шель полицейскій, неся на рукахъ дівочку, вітроятно, літъ двінадцати. Ея правая нога лежала неподвижно на его рукі въ

импровизированномъ лубкъ изъ зонтиковъ и платковъ. За нимъ слъдовала лэди, которую Джоржъ узналъ и которая вела за руку другую дъвочку. Лэди была безъ шляпки и въ полу-бальномъ туалетъ. Изъ-подъ ея ротонды, съ тяжелымъ собольимъ воротникомъ, виднълось свътлое, шелковое платье, уже пострадавшее отъ уличной грязи, а когда она подошла къ фонарю, около котораго стояла карета, брилланты на ея рукахъ засіяли. Пока она проходила сквозь толпу, Джоржъ замътилъ, что одинъ или два человъка узнали ее и что пошелъ общій говоръ.

Она сама не слышала этого. Джоржъ сразу увидѣлъ, что распоряжается она, а не полицейскій. Когда они подошли къ каретѣ, она отдавала ему приказанія быстрымъ повелительнымъ тономъ, который не оставлялъ мѣста для колебаній.

- Извозчикъ пьянъ, -сказала она; -кто повезетъ?
- Одинъ изъ насъ, милэди.
- Кто—другой полицейскій? Пусть онъ сейчась же возьметь возжи, прежде чімъ я сяду. Лошадь молодая и, пожалуй, дернеть. Хорошо: Теперь подайте мні; ребенка, когда я скажу.

Она съла въ карету. Джоржъ видълъ, что полицейскому трудно справиться со своей ношей. Онъ подошелъ помочь ему, и они вдвоемъ подняли дъвочку и бережно уложили ее на колъни ея покровительницы.

Затъмъ Джоржъ подошелъ къ открытой дверцъ кареты и поднялъ шляпу:

— Не могу ли я еще чёмъ-нибудь быть вамъ полезенъ, лэди Максвель? Я сейчасъ видълъ васъ въ концертъ.

Она повернулась, съ нѣкоторымъ изумленіемъ, услышавъ свое имя, и посмотрѣла на говорившаго. Затѣмъ она, повидимому, все поняла.

- Право не знаю,—сказала она, колеблясь.—Да, конечно, вы можете помочь мнѣ. Я везу дѣвочку въ больницу. Но тутъ есть еще другая дѣвочка. Не можете ли вы отвезти ее домой? она очень разстроена. Нѣтъ, постойте, не можете ли вы прежде свезти ее въ Георгіевскую больницу, куда я ѣду? Ей хочется видѣть, куда мы помѣстимъ ея сестру.
  - Я позову другой кэбъ и прітду въ больницу вмісті съ вами.
- Благодарю васъ. Позвольте мнѣ только сказать нѣсколько словъ сестрѣ.

Онъ подвелъ плачущую дѣвушку, лэди Максветь наклонилась и сказала ей нѣсколько словъ кроткимъ, ласковымъ голосомъ, совсѣмъ не такимъ, какимъ она говорила съ другими. Дѣвушка поняла; ея лицо прояснилось и она позволила Тресседи увезти себя.

Одинъ изъ полицейскихъ сѣлъ на козлы кареты при смѣхѣ толпы, и экипажъ двинулся. Нѣсколько шляпъ поднялось, Джоржъ услышалъ нѣсколько привътственныхъ криковъ.

- Говорю вамъ, раздался голосъ въ толив, я съ перваго взгляда узналъ ее, я много разъ видалъ ея портретъ въ газетахъ и на окнахъ магазиновъ. Честное слово, она красавица! А видъли вы ея брилліанты?
- Идемъ скорѣе!—сказалъ Джоржъ, нетерпѣливо подводя порученную его попеченіямъ дѣвушку къ экипажу, который другой полицейскій позвалъ для нихъ.

Черезъ нѣсколько секундъ онъ, дѣвушка и полицейскій догоняли лэди Максвель со всею скоростью, на какую была способна лошадь, равнодушная къ ихъ дѣлу. Джоржъ попытался сказать нѣсколько словъ въ утѣшеніе своей сосѣдкѣ, и дѣвочка, успокоенная его добродушнымъ обращеніемъ, начала слезливымъ тономъразсказывать, какъ и когда съ ними случилось несчастіе; она говорила, что у нея есть старшая сестра въ Крауфордъ-стритѣ и что онѣ были у нея въ гостяхъ; что онѣ живутъ съ бабушкой въ Уестминстерѣ; что у бѣдной Лиззи было мѣсто въ прачешной, и она должна будетъ лишиться его; что лэди, которая перевязала ногу Диззи, выпрашивала зонтики и платки у стоявшихъ тутълюдей, и т. д.

Джоржъ слушалъ ее разсъянно Въ умъ его все время мелькали драматическіе и комическіе эпизоды сцены, свидътелемъ которой онъ былъ. Драматизмъ тутъ былъ несомнънно, хотя довольно дешеваго сорта. Могъ ли онъ, могъ ли кто-либо другой познакомиться съ этой необыкновеннной женщиной при болъе странныхъ обстоятельствахъ? Онъ смъялся, думая о томъ, какъ будетъ разсказывать эту исторію Фонтеною. Красавица, сверкая брилліантами, стоитъ на колъняхъ въ своемъ шелковомъ платъб среди грязной улицы и перевязываетъ ногу маленькой прачки,— это было такъ несовмъстимо съ образомъ Марчелы Максвель, что онъ не могъ не смъяться, точно при стеченіи невъроятныхъ обстоятельствъ въ какой - нибудь глупой пьесъ.

Отчего она казалась такой красавицей? Черты лица ен были вовсе не правильны; но цвётъ лица, выраженіе, тонкость линій—это было нёчто несравиенное! Съ другой стороны, ен манеры... н'ять! онъ пожаль плечами. Воспоминаніе о ен мужественной или, пожалуй, скорёй мальчишеской энергіи и самоув'вренности непріятно д'яйствовало на него.

Они почти догнали карету; больничный служитель только-что приготовлялся взять больную дёвочку отъ лэди Максвель, когда

Тресседи выскочиль изъ экипажа и подошель узнать, не нужна ли его помощь.

Къ сожалѣнію для него, оказалось, что онъ не нуженъ. Лэди Максвель и служитель все сдѣлали безъ него. Когда они входили въ больнипу, Джоржъ услышалъ тѣ слова, съ которыми она обратилась къ служителю, поддерживавшему ногу дѣвочки. Она говорила быстро, дѣловымъ тономъ и служитель отвѣчалъ такъ же какъ полицейскій, очевидно, вполнѣ понимая ее и выказывая ей почтительность, которая относилась не исключительно къ ея важному виду и нарядному костюму. Это удивляло Джоржа.

Онъ и старшая дѣвочка послѣдовали за нею въ пріемную комнату. Дежурный врачъ и сидѣлка пришли туда же и сломаная нога была уложена въ лубокъ. Дѣвочка все время стонала и плакала, а Тресседи стоило не малаго труда успокаивать старшую сестру. Послѣ этого докторъ и сидѣлка понесли больную.

— Они хотять уложить ее въ постель, — сказала лэди Максвель. обращаясь къ Джоржу. — Я пойду вмёстё съ ними. Не будете ли вы такъ добры подождать меня? Сестра, — она заговорила менёс дёловымъ тономъ и съ улыбкой дотронулась до руки старшей дёвочки, — можеть придти наверхъ, когда маленькую раздёнутъ.

Маленькая процессія вышла изъ комнаты и Джоржъ остался одинъ съ дѣвушкой, отданной на его попеченіе. Какъ только младшая сестра исчезла, старшая опять начала болтать, прерывая себя по временамъ слезами. Джоржъ не обращалъ на нее большого вниманія. Онъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, заложивъ руки въ карманы и чувствуя какую-то странную раздражительность. Онъ никакъ не воображалъ, что женщина можетъ принимать такъ холодно услуги совершенно посторонняго человѣка.

Черезъ четверть часа явилась сидълка и позвала сестру. Тресседи она сказала, что онъ тоже можетъ придти, если хочетъ, а дѣвочка бросила на него быстрый, робкій взглядъ, какъ бы прося его не покидать ее въ этомъ незнакомомъ, страшномъ мѣстѣ. Они вмѣстѣ пошли за сидѣлкой по бѣлымъ каменнымъ лѣстницамъ и по полутемнымъ корридорамъ, гдѣ все было тихо; только изъ за запертыхъ дверей одной палаты до нихъ донесся бредъ больного, и маленькое блѣдное личико дѣвочки стало еще блѣднѣе.

Наконецъ, сидълка, приложивъ палецъ къ губамъ, повернула ручку одной двери, и Джоржъ вдругъ почувствовалъ какое-то странное удовольствіе.

Они стояли на порогѣ дѣтской палаты. Съ каждой стороны ея тянулся рядъ снѣжно-бѣлыхъ кроватокъ, желтыя стѣны были

увъщаны картинами, полъ поражалъ безукоризненной чистотой. На другомъ концъ комнаты горълъ огонь въ большомъ каминъ. Въ срединъ стоялъ простой деревянный столъ, уставленный стклянками и разными лъкарственными снадобьями; на немъ возвышалась лампа подъ абажуромъ, а подлъ него стоялъ стулъ для сидълки. Въ кроватяхъ спали дъти различнаго возраста, нъкоторыя зарывшись въ подушки, точно маленькіе звърки, другія на спинъ, вытянувшись, неводвижно. Воздухъ былъ теплый, во легкій, чувствовался неизбъжный запахъ антисептическихъ средствъ. Въ этой большой удобной комнатъ, съ правильными линіями и пріятною окраскою, съ мягкимъ свътомъ лампы и смутно очерченными фигурами въ кроватяхъ, было что-то поэтичное, какое то общее выраженіе нъжной гуманности.

Лэди Максвель и сидёлка стояли около одной кровати направо отъ двери. Девочку раздели, и она лежала тихонько съ осунувшимся, страдальческимъ личикомъ, которое она быстро повернула къ вошелшей сестов. Вся спена представляла для Тресседи нечто новое и трогательное. Но послъ перваго впечатлънія, все его вниманіе невольно обратилось на лэди Максвель, и онъ замізчаль остальное только по скольку оно относилось къ ней. Она сбросила свою тяжелую ротонду, можеть быть, для того, чтобы помочь раздевать девочку. Сверху открытаго платья на ней была надета какая-то тонкая кружевная шаль или накидка. Самое платье было свытло-зеленое: въ полусвыте больничной палаты пятна грязи и пыли не были зам'ятны на немъ и при всякомъ движеніи ея шелковая матерія отливала мягкимъ блескомъ. Поэтическая прелесть ея головы, увънчанной черными волосами, ея красивая шея и покатыя плечи выдалялись какъ-то особенно изящно въ этой большой комнать съ ея бледной окраской и прямыми линіями. Следя за ней глазами, Тресседи снова почувствоваль, что въ его встрвчт съ нею было нтчто драматическое и знаменательное, но это чувство не смягчило зарождавшагося въ немъ антагонизма противъ нея.

Когда они вошли, она повернулась и сдёлала сестрѣ знакъ подойти поближе.

— Подойдите, посмотрите, какъ ей здѣсь хорошо! И потомъ скажите этой лэди, какъ васъ зовутъ и гдѣ вы живете.

Дѣвушка робко приблизилась. Пока она разговаривала съ сестрой и съ сидѣлкой, лэди Максвель вдругъ оглянулась и увидѣла Тресседи, стоявшаго у стола въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея.

По лицу ея скользнуло выражение удивления. Онъ увидфлъ, что,

занятая несчастнымъ происшествіемъ и дівочками, она совершенно забыла его. Но она быстро вспомнила и улыбнулась.

- Такъ вы въ самомъ дѣлѣ отвезете ее домой? Это очень любезно съ вашей стороны. Ея бабушка совсѣмъ иначе отнесется къ этому несчастью, если кто-нибудь пріѣдеть и все объяснить ей. Видите ли, они оставять ея ногу въ лубкѣ на ночь, а завтра положать въ гипсъ. Вѣроятно, они продержать ее въ больницѣ не больше трехъ недѣль, такъ какъ у нихъ всѣ мѣста заняты.
  - Вы, повидимому, корошо знаете больничные порядки.
- Я сама одно время была сидълкой не долго, отвъчала она иъсколько сухо, какъ бы желая подчеркнуть, что теперь она уже не рабочая женщина, а важная лэди.
- Ахъ, да, я совсемъ забылъ. Я слышалъ объ этомъ отъ Эдварда Уаттона.

Она бросила на него быстрый взглядъ.

Онъ почувствовалъ, что она только теперь обратила вниманіе на него, какъ на личность.

— Вы знаете м. Уаттона? Вы, кажется, сэръ Джоржъ Тресседи, не правда ли? Вы избраны депутатомъ отъ Маркетъ Мальфорда въ ноябръ? Я помню. Миъ ваши ръчи не понравились.

Она засмъялась, онъ также засмъялся.

— Да, я вступиль въ пармаменть въ интересное время, когда тамъ готовится борьба.

Улыбка ея исчезла.

- Не хорошая борьба! серьезнымъ голосомъ произнесла она.
- Этого я не могу сказать. Все зависить оть того, любите ли вы вообще борьбу и увърены ли въ правотъ своего дъла.

Она съ минуту колебалась и затъмъ сказала:

- Неужели лордъ Фонтеной можетъ считать себя правымъ. Легкій оттънокъ презрънія въ ея голось разсердиль его.
- Не то ли же говорять всё партіи о своихъ противникахъ? Она снова посмотрёла на него, на этотъ разъ съ любопытствомъ. Онъ, очевидно, былъ очень молодъ, моложе ея, какъ ей казалось. Но беззаботное спокойствіе и самоув ренность его манеръ составляли полную противоположность съ его юношескимъ лицомъ, и это заинтересовало ее. Ея губы нехотя раздвинулись въ улыбку.
- Можеть быть, —проговорила она. Но в'єдь иногда, понимаете, это должно быть справедливо. Впрочемъ, мы, конечно, не можемъ сбсуждать этотъ вопросъ здёсь, въ часъ ночи, вонъ сидълка уже д'влаеть мий знаки. Вы въ самомъ д'вл'в очень добры.

Если будете недалеко отъ насъ въ воскресенье, можетъ быть, вы зайдете и разскажете?

— Конечно, съ величайшимъ удовольствіемъ. Я приду и дамъ вамъ подробный отчетъ о томъ, какъ выполню ваше порученіе.

Она протянула ему тонкую руку. Старшая дѣвочка съ красными отъ слезъ глазами, была снова передана на его попечене, и они быстро покатили въ кэбѣ къ Вестминстеру, по адресу, который она дала.

Завидовать ли Максвелю?—разсуждаль самь съ собой Тресседи и не рышался дать утвердительный отвъть. Такая женщина, не смотря на всю ея красоту, не могла бы увлечь его, такъ ему, по крайней мѣрѣ, казалось.

(Продолжение слъдуеть).

## ИЗЪ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ МЕЛКИХЪ НАРОДНОСТЕЙ.

(Продолжение) \*).

II.

Что дълается въ Галиціи для нареднаго просвъщенія.

Присоединенная по первому раздѣлу Польши къ Австріи, Галиція продолжительное время влачила самое плачевное существованіе. Австрія никогда не была увѣрена въ томъ, что Галиція останется навсегда за нею, поэтому она желала въ возможно краткій срокъ выжать изъ нея все, что удастся. Вслѣдствіе этого, Галиція стала поприщемъ всякихъ эксплоататорскихъ экспериментовъ. Въ Галиціи былъ введенъ безпощадный германизаторскій режимъ, который наводнилъ ее толпами нѣмецкихъ культуртрегеровъ, быстро сколачивавшихъ себѣ значительныя состоянія цѣною пота и крови мѣстнаго населенія. Всякое проявленіе самостоятельной жизни было убиваемо въ самомъ зародышѣ. Издѣлія вѣнскихъ и другихъ нѣмецкихъ фабрикъ заполонили галиційскіе рынки, а попытки мѣстнаго населенія основать свою собственную промышленность были подавляемы самымъ грубымъ и жестокимъ образомъ.

Почти сто лѣть прозябала Галиція въ такомъ положеніи и только послѣ неудачной итальянской и прусской кампаніи, когда Австрія принуждена была обратиться къ содѣйствію «своихъ народовъ», эга несчастная страна вздохнула свободнѣе и мало-помалу стала приходить въ себя.

Въ 1867 году Галиція получила значительную автономію въ области народнаго образованія. Законъ 22 іюня этого года ввелъ въ галиційскихъ школахъ преподаваніе на польскомъ и малорусскомъ языкахъ, а немного спустя, императорскимъ рескриптомъ былъ учрежденъ спеціальный «Краевой школьный совътъ», въ въдъніе котораго должные были перейти всѣ низшія и среднія

<sup>\*)</sup> См. «Міръ Божій», № 1, январь 1896.

учебныя заведенія Галиціи. Такимъ образомъ, Галиція получила свое самостоятельное министерство народнаго просвъщенія, дъятельность котораго не распространялась только на высшія учебныя заведенія, какъ университеты, политехникумъ, и т. д.

Положеніе народнаго образованія въ то время, когда «школьный совѣтъ» приступилъ къ самостоятельной дѣятельности, было крайне печально. Во всей Галипіи существовало de jure 2.476 народныхъ школъ, de facto же многія изъ нихъ значились только на бумагъ. Остальныя, дѣйствительно существовавшія, не могли принести населенію большой пользы, такъ какъ не было ни достаточнаго количества педагогически образованныхъ учителей, ни удовлетворительныхъ программъ, ни порядочныхъ помѣщеній. Вслѣдствіе всего этого, «школьному совѣту» предстояла не легкая работа, и прошло нѣсколько лѣтъ, пока были собраны необходимыя статистическія свѣдѣнія и окончены приготовленія къ реорганизаціи и правильной постановкѣ пікольнаго дѣла.

Только въ 1873 году въ Галиціи было введено безплатное и обязательное обученіе для всёхъ дётей въ возрасть отъ шести до двёнадцати лётъ. Черезъ годъ послё изданія этого закона число фактически существующихъ школъ Галиціи было доведено до 2.362

Само собою разумъется, страна, эксплоатированная самымъ безпощаднымъ образомъ въ теченіе почти ста лътъ, только очень медленно могла придти въ себя. Это отражается и на пікольномъ дълъ. До конца 1893 года удалось основать и развить только 3.812 школъ.

Слъдя за ходомъ развитія школьнаго діла, мы видимъ, что количество новыхъ школъ возрастаетъ съ каждымъ годомъ все быстрье и быстрье. Вмъсть съ тьмъ, увеличивается и число дътей, посыщающихъ эти школы. Въ 1874 году ихъ было всего 172.506. Въ 1885 г. число учениковъ галиційскихъ народныхъ школъ подиялось до 372.230, въ 1890 г. до 477.820, а въ 1893 г. уже до 563.509. Такой быстрый, сравнительно, ростъ количества учащихся не могъ не отразиться и на состояніи грамотности въ Галиціи. Любопытны данныя, касающіяся этого послідняго факта. Къ сожалінію, имъющіяся на лицо относятся только къ 1890 году. Изъ нихъ следуетъ, что въ ніжоторыхъ округахъ Галиціи число неграмотныхъ значительно уменьшилось. Такъ, напр.:

```
1888 r.
                                         1890 г.
                                        65% негр. т.-е. на 20%
Въ Жидаговскомъ
                    овр. . . 85% негр.
                           . 60°/o
                                         41º/o >
                                                     -19^{\circ}/_{\circ}

    Хшановскомъ

                                   >
                                         61º/o >
                                                        -16º/o
                     » . . 77°/o
                                    > •

    Бжескомъ

                     · . . 70°/0
                                         55°/₀ →
                                                     → -15°/•

    Величскомъ

    Станиславовскомъ . . . 83°/о

                                         60°/°
                                                     → -14°/•
```

и т. д. Такихъ округовъ, гдѣ число неграмотныхъ уменьшилось на  $10-12^{\circ}/_{\circ}$ , довольно много. Вообще, чѣмъ далѣе на западъ къ границамъ Силезіи, тѣмъ менѣе неграмотныхъ. Если въ нѣкоторыхъ округахъ число неграмотныхъ по статистикѣ еще очень велико, то нужно принимать во вниманіе то обстоятельство, что благодѣяніемъ обязательнаго обученія пользовалось только младшее поколѣніе галичанъ, люди, родившеся послѣ 1866 года, т.-е. тѣ, которые въ 1873 году достигли шести-лѣтняго возраста. Вслѣдствіе этого, статистика, принимающая во вниманіе общую цифру населенія даннаго округа, показываетъ большое число неграмотныхъ даже въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ люди въ возрастѣ 20—30 лѣтъ грамотны почти поголовно, какъ, напр., во многихъ западныхъ округахъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ западной Галиціи число неграмотныхъ крайне ничтожно, не смотря на то, что тамъ школы учреждены только въ самое послѣднее время. Это объясняется тѣмъ, что крестьяне, не будучи въ состояніи дождаться, пока «школьный совѣтъ» учредитъ въ ихъ общинѣ школу, нанимали грамотнаго человѣка, по большей части отставного солдата, который за ничтожное вознагражденіе обучалъ дѣтей.

Съ распространеніемъ грамоты возрастало и желаніе крестьянъ отдавать дітей въ школу, но многія біздныя общины никакъ не могли собрать сумму, необходимую для постройки зданія школы, оплаты учителя и т. д. Поэтому, «школьный совіть» постоянно заваленъ просьбами жителей тіхъ селеній, гдіз еще ність школь, объ ихъ открытіи. Не смотря на то, что львовскій ландтагь съ каждымъ годомъ значительно увеличиваетъ сумму, ассигнуемую на нужды народнаго образованія, ея все-таки не хватаетъ на удовлетвореніе и пятой части требованій. Страна слишкомъ біздня для этого, и чтобы діло народнаго образованія подвигалось какъ можно скоріє, потребовалось содійствіе школьнымъ властямъ самого общества.

Общество въ Галиціи поняло это и стало д'вятельно помогать «школьному сов'ту», приступивъ къ организаціи «Общества народной школы», которое уже теперь, не смотря на то, что существуетъ всего три года, развиваетъ очень энергическую д'вятельность и приноситъ громадную пользу народному образованію въ Галиціи.

«Общество народной школы» основано по иниціатив университетской молодежи, которая, указывая на д'ятельность «Чешской Матицы» и н'ямецкаго «Шульферейна», побудила демократическую часть общества въ Галиціи къ организаціи подобнаго учреж-

денія и на галиційской почвѣ. Идея «Общества народной школы» пріобрѣла всеобщую симпатію, а когда оно было основано (въ мартѣ 1892 года), къ нему примкнули всѣ демократическіе элементы Галиціи. Предсѣдателемъ «Общества» быль избранъ самый выдающійся современный польскій поэть—Адамъ Асныкъ.

«Общество» поставило себѣ главной цѣлью основывать школы, помогать бѣднымъ общинамъ при постройкѣ и организаціи новыхъ школь, снабжать бѣдныхъ дѣтей учебными пособіями, одеждой, а въ случаѣ необходимости, и пищей, давать возможность народнымъ учителямъ пополнять свое образованіе и вознаграждать самыхъ дѣятельныхъ и способныхъ изъ нихъ. Считая заботу о школѣ первой своей обязанностью, «Общество народной школы» имѣло въ виду также и посылать въ народъ странствующихъ учителей, и основывать народныя читальни, и объявлять конкурсы на лучшія популярныя сочиненія, и поддерживать народныя періодическія изданія.

«Общество народной школы» распространило свою деятельность не только на Галицію, но и на сосъднія провинціи Австріи съ польскимъ населеніемъ: Силезію и Буковину. Чтобы обнять всю эту территорію своимъ вліяніемъ, «Общество» издало около 25.000 воззваній и уполномочило слишкомъ 350 лицъ къ основанію м'Естныхъ кружковъ «Общества». На призывъ «Общества народной школы» откликнулась вся польская интеллигенція Галиціи, Силезін в Буковины. Со всёхъ сторонъ стали стекаться пожертвованія, и вскоръ почти во всъхъ городахъ и мъстечкахъ Галиціи появились мъстные кружки. Въ настоящее время такихъ кружковъ боле шестидесяти. Въ боле крупныхъ центрахъ, какъ во Львовъ, Краковъ, Станиславовъ, существуетъ по два кружка: мужской и дамскій. Обыкновенно дамскій развиваеть гораздо болье энергичную дъятельность, нежели мужской. Вообще, женщины играютъ въ «Обществъ народной школы» очень выдающуюся роль. Онъ собирають пожертвованія, устраивають въ пользу «Общества» вечера, лекціи, лоттереи, гулянья, собирають свідінія о нуждахь школьнаго дёла, организують помощь школьнымъ дётямъ и т. д.

Если мы подведемъ итогъ дѣятельности «Общества народной школы», то увидимъ, что, не смотря на столь краткое существованіе, ему удалось сдѣлать довольно много. Въ теченіе 2<sup>1</sup>/2 лѣтъ оно собрало болѣе семидесяти тысяча гульденовъ. Это дало ему возможность постройть три самостоятельныя народныя школы въ восточной Галиціи и содѣйствовать постройкѣ новыхъ школъ въ семнадцати общинахъ. Кромѣ того, «Общество» основало болѣе пятидесяти народныхъ читаленъ по деревнямъ и мѣстечкамъ и

нѣсколько библіотекъ для учителей. Затѣмъ, оно снабжало болѣе трехсотъ народныхъ школъ книжками и другими учебными пособіями, а посѣщающую эти школы дѣтвору — теплой одеждой и обувью. «Общество» выписывало нѣсколько десятковъ экземпляровъ популярнаго изданія для бѣдныхъ крестьянъ и субсидировало народный журналъ «Польскій народъ» (Polski Lud).

Главное вниманіе обратило «Общество народной школы» на тѣ мѣстности, гдѣ славянскому населенію угрожаетъ денаціонализація, т.-е. на Буковину, восточную Галицію, самую западную ея полосу и Силезію. Въ Буковинѣ, гдѣ польское населеніе въ послѣднее время сильно возрастаетъ, господствующимъ языкомъ въ школѣ является румынскій, и поэтому дѣти польскихъ крестьянъ-колонистовъ, попадая въ эти школы, современемъ теряютъ свою національноть. Поэтому-то «Общество народной школы» стало добиваться у буковинскихъ школьныхъ властей введенія преподаванія польскаго языка. Ро многихъ мѣстностяхъ его заботы увѣнчались полнымъ успѣхомъ; тамъ же, гдѣ не удалось пока еще добиться преподаванія польскаго языка, «Обшество» само оплачиваетъ учителей этого предмета.

Однако, самая большая опасность угрожаеть польскому населенію западной пограничной съ Силезіей полосы. Тамъ существуетъ городъ Бяла съ большимъ количествомъ нёмецкаго населенія, которое стремится онъмечить польскихъ рабочихъ и крестьянъ. Намецкій «Шульферейн»» развиль тамь очень энергическую ділтельность и усибшно германизируеть населеніе. Воть на этоть-то пунктъ и обратило «Общество народной піколы» свое вниманіе. Чтобы противодъйствовать германизаторской дъятельности нъмцевъ, необходимо пустить въ ходъ то же самое средство, какимъ они владеють. Чтобы вырвать изъкогтей германизаторовъ детей, мужно снабдить этихъ послёднихъ народной школой, сооруженной на частныя средства, такъ какъ нъмецкая дума Бялы никогда не согласится ассигновать сумму, необходимую для постройки и организаціи польской школы. А для учрежденія школы въ довольно крупномъ городъ, такой школы, которая могла бы успъшно соперничать съ богатыми школами нънецкаго «Шульферейна», нужна сумма не малая, приблизительно, около 50.000 гульденовъ.

И вотъ, «Общество народной школы» издаетъ воззваніе, въ которомъ доказываетъ всю необходимость постройки сельской школы въ Бялѣ и призываетъ на помощь все польское общество. Это послъднее не замедлило откликнуться. Сборъ пожертвованій пошелъ такъ успѣшно, что въ скоромъ времени можно было уже приступить къ покупкѣ мѣста подъ школу и къ закладкѣ самого зданія.

Но мало дать народу школу и выучить его читать. Слёдуетъ еще позаботиться о томъ, чтобы онъ не забылъ пріобрётенныхъ въ школё свёдёній, чтобы онъ имёль матеріаль для чтенія п средства для образованія послё выхода изъ школы. Необходимы, слёдовательно, читальни, книжки и газеты для народа.

И въ этомъ отношеніи галиційское общество ділаєть довольно много. Количество народныхъ читаленъ, обществъ, издающихъ праспространяющихъ народныя изданія, народныхъ періодическихъ изданій весьма значительно, а ділтельность галиційскаго общества на этомъ поприщі постоянно усиливается и приводить къ результатамъ, которые отражаются въ политическо-общественной жизни всей страны.

Еще до полученія Галиціей автономіи были попытки издавать популярныя сочиненія и распространять ихъ между народомъ, но первое «Общество народнаго просвѣщенія» возникло во Львовѣ въ 1867 году. Это общество задалось цѣлью покрыть всю Галицію сѣтью своихъ филіальныхъ отдѣленій, но достигнуть этого ему, къ сожалѣнію, не удалось. Оно успѣло организовать всего около двадцати такихъ «окружныхъ отдѣленій», основать нѣсколько десятковъ народныхъ читаленъ и издать нѣсколько книжекъ для народя. Нѣсколько лѣтъ спустя, это первое «Общество народнаго просвѣщенія» принуждено было прекратить свою дѣятельность, такъ какъ оно не встрѣтило поддержки ни въ средѣ интеллигенціи, ни въ народѣ. Первая еще не понимала въ достаточной мѣрѣ своихъ обязанностей по отношенію къ народу; этотъ же послѣдній... не умѣлъ еще и читать.

Только съ 1881 года начинается усиленная дѣятельность галиційской интеллигенціи на этомъ поприщѣ. Школы, перешедшія въ вѣдѣніе «Краевого школьнаго совѣта» уже привели кое къ какимъ результатамъ. Народъ уже былъ подготовленъ. Молодое поколѣніе галиційскихъ крестьянъ уже умѣло и желало читать и съ жадностью набрасывалось на всякую предлагаемую ему книжку.

Въ восьмидесятыхъ годахъ сразу, почти одновременно, возникаютъ различныя общества для распространенія просвъщенія среди народа. Одни издаютъ книжки и брошюры для народа, другіе основываютъ по деревнямъ и мъстечкамъ народныя читальни, третъи приступаютъ къ экономической организаціи народныхъ массъ, при помощи популярныхъ изданій. Появляется цълый рядъ періодическихъ изданій, предназначенныхъ для народа самаго разнообразнаго содержанія, начиная съ сельскохозяйственныхъ и популярнонаучныхъ и кончая политическими.

Первое общество народнаго просвъщенія снова возникло ве

Львов'в въ 1881 году. Въ следующемъ 1882 году такое же общество появилось въ Краков'в. Отъ двухъ столицъ края не хот'вла отстать и провинція, поэтому мы видимъ, какъ во второстепенныхъ городахъ (Тарнов'в, Станиславов'в) и даже м'встечкахъ (Горлицахъ, Ясл'в) возникаютъ такія же общества.

Самую энергическую д'ятельность развили три изънихъ: Львовское, Краковское и Тарновское. Львовское общество основало до 1893 года 18 городскихъ читаленъ, 4 библіотечки въ казармахъ и 236 сельскихъ читаленъ, спеціально для крестьянъ. Во вс'яхъ этихъ читальняхъ было свыше 80.000 книжекъ. Тарновское, д'ятствующее только въ своемъ округъ, открыло 35 читаленъ. Краковское—578 городскихъ и сельскихъ читаленъ съ 90.000 книжекъ.

Кром' вэтих обществъ, народными читальнями занимается и «Общество земледъльческихъ кружковъ», основанное, пятнадцать лътъ тому назадъ, для поднятія уровня экономической, умственной и нравственной жизни галипійскаго крестьянства и им'ющее въ настоящее время около 70.000 члевовъ-крестьянъ. При каждомъ «кружкъ» этого общества непремънно находится и читальня. И нъкоторые «кружки» «Общества народной школы», о которомъ мы говорили выше, основываютъ читальни, преимущественно городскія. Въ различныхъ ремесленныхъ и рабочихъ ферейнахъ, которыхъ въ Галиціи довольно много, тоже им'єются библіотеки и читальни.

Въ настоящее время населене западной Галиціи, страны по размѣрамъ меньше средней русской губернін, обладаютъ слипікомъ 1.000 читаленъ. Кромѣ того, въ восточной Галиціи существуетъ нѣсколько сотенъ малорусскихъ читаленъ для русинскаго населенія, основанныя обществомъ «Просвіта», «Качковскаго» и частными лицами, преимущественно уніатскими священниками.

Въ 1882 г., по иниціативѣ покойнаго І. И. Крашевскаго, основано общество «Польская Матица» (Macierz polska), которое задалось цѣлью издавать и распространять между народомъ книжки. «Польская Матица» старается достигнуть того, чтобы книжка проникла въ самыя отдаленныя захолустья, въ настоящіе медвѣжьи углы. Съ этой цѣлью «Польская Матица» до конца 1893 г. основала около 170 коммиссіонерскихъ книжныхъ складовъ по деревнямъ и мѣстечкамъ. Этими складами завѣдуютъ делегаты «Польской Матицы», почти все народные учителя. Со времени своего основанія «Польская Матица» издала болѣе 60 книжекъ самаго разнообразнаго содержанія: беллетристическихъ, сельскохозяйственныхъ, историческихъ и т. д. До сихъ поръ разошлось около 400.000 экземпляровъ изданій этого общества. Нѣкоторыя изданія распространи-

дись въ громадномъ количествъ экземпляровъ: такъ, напримъръ, знаменитой поэмы Адама Мицкевича «Панъ Тадеушъ» пошло въ народъ болъе 50.000 экз. Кромъ этого, ежегодно расходится по 3.000 экзкалендаря «Польской Матицы». Послъдняя издаетъ также двъ народныя газетки—одну политическо-научную «Воскресенье» (Niedziela), другую сельскохозяйственную «Сельскій хозяинъ» (Gospodarz wiejski). Кромъ дохода отъ продажи этихъ изданій, «Польская Матица» получаетъ субсидію отъ галиційскаго ландтага въ размъръ 5.000 гульд. ежегодно.

Львовскій «Комитеть для изданія книжекъ для народа» основань въ томъ же году, что и «Матица». Это общество имѣетъ болѣе 12 тысячъ членовъ, которые получаютъ двѣнадцать книжечекъ ежегодно, доплачивая за это всего 1 гульденъ, т. е. около 80 копеекъ. «Комитетъ» издаетъ сочиненія на польскомъ и малорусскомъ языкахъ для русинскихъ крестьянъ. До сихъ поръ «Комитетъ» распространилъ около 250.000 экземпляровъ своихъ изданій. «Польская Матица» издаетъ сочиненія большаго объема, отъ десяти до двадцати печатныхъ листовъ, «Комитетъ» же ограничивается изданіемъ маленькихъ книжечекъ, преимущественно беллетристическаго содержанія.

Основанное въ 1888 году «Общество имени Станислава Станица» издало и распространило между народомъ около 100.000 экземпляровъ популярныхъ сочиненій по исторіи и дешевыхъ перепечатокъ классическихъ произведеній польской литературы.

Въ 1892 г. инспекторъ народныхъ училищъ Северинъ Удэѣля и директоръ народной школы Станиславъ Паслекъ предприняли изданіе «Двухкрейцеровой библіотеки» для народа. Въ теченіе двухъ лѣтъ изданіе этой библіотечки достигло числа 240.000 экземпляровъ. Въ 1894 году «Двухкрейцеровая библіотечка» перепла въдругія руки и получила названіе «Грошовое изданіе им. Оаддея Костюшки». Молодые люди, ставшіе во главѣ этого послѣдняго издательскаго учрежденія, развили самую энергическую дѣятельность, а нѣкоторыя брошюрки расходятся въ двадцати и болѣс тысячахъ экземпляровъ.

Кром'в этихъ главныхъ, существуетъ еще нѣсколько медкихъ обществъ, занимающихся изданіями и распространеніемъ между народомъ популярныхъ книжекъ. Въ Галиціи распространяются также и изданія варшавскія, познанскія и силезскія. Въ посл'яднее время польскіе крестьяне въ Галиціи все чаще и чаще принимаются за книжки, не относящіяся къ т. н. вародной литературі: за сочиненія, предназначенныя для интеллигенціи, за изданія польскихъ классическихъ писателей, историческую беллетристику и вообще за вс'є т'є книжки, которыя имъ доступны по ц'єн'є.

Охота къ чтенію въ сред' крестьянства возрастаеть очень быстро, по мара того, какъ увеличивается число народныхъшколь и возрастаетъ количество грамотныхъ. Галиційскихъ читателей изъ крестьянъ можно разделить на три категоріи. Къ первой приналлежать тъ крестьяне, которые окончили въсколько классовъ гимназіи \*) или какую-нибудь спеціальную школу, которые бывали въ большихъ городахъ или на фабрикахъ. Эти читаютъ свободно «большія» газеты, польскихъ поэтовъ и романистовъ (особенно популярны исторические романы Крашевскаго и историческая тридогія Сенкевича). Эта категорія смотрить не безь презрінія на «народныя» изданія и покупаеть только книги, не имьющія подписи: «для народа». Ко второй категоріи принадлежать жители деревни, въ которой школа существуетъ уже нѣсколько десятковъ лъть или, по крайней мъръ, лътъ двадцать. Они уже ознакомились съ исторіей своей родины, интересуются всіми вопросами общественной и политической жизни и читають съ большимъ интересомъ статьи и сочиненія, посвященныя экономическимъ, сельскохозяйственнымъ и политическимъ темамъ. Эта категорія главнымъ образомъ и потребляетъ «народную» литературу. Наконецъ, къ третьей категоріи читателей, если ихъ только можно назвать читателями, принадлежать крестьяне, не умѣющіе читать. Въ таких в селахъ, гдѣ еще нѣтъ школы или она существуетъ только съ очень недавняго времени, крестьяне просятъ священника, учителя или кого-нибудь изъ грамотныхъ читать имъ книжки и газеты. Крестьянскія газеты им'єють много подписчиковь между неграмотными.

Громадное вліяніе на культурное развитіе крестьянскихъ массъ въ Галиціи им'єютъ спеціально для крестьянъ издаваемыя газеты.

Первыя попытки издавать газеты и журналы для крестьянъ въ Галиціи относятся еще къ сороковымъ годамъ, когда въ Краковѣ былъ основанъ небольшой журнальчикъ, выходившій два раза въ мѣсяцъ. Начиная съ шестидесятыхъ годовъ, одно за другимъ появляются различные изданія этого рода, однако, всѣ они скоро прекращаютъ свое существованіе, такъ какъ не было ни способныхъ писателей для народа, ни, что еще важнѣе, достаточнаго числа грамотныхъ крестьянъ, которые бы подписывались на эти изданія.

Въ 1875 году священникъ Станиславъ Стояловскій издавалъ двінебольшія народныя газетки «Візнокъ» и «Пчелку». Это были первыя, въ полномъ смыслів слова, «народныя» газетки. Стояловскій

<sup>\*)</sup> Въ Галиціи, особенно въ западной, такихъ довольно много; есть между крестьянами и окончившіе полный курсъ гимназіи.

(который получиль громкую извёстность въ послёднее время, благодаря преслёдованіямь, посыпавшими на него со стороны галипійскаго духовенства за его демократическую дёятельность между крестьянами) прекрасно зналь народь, любиль его и, что важнёе всего, умёль писать для него. Обладая недюжиннымь публицистическимь талантомь, Стояловскій умёль заинтересовать читателей крестьянь своими блестящими статьями и вскорё пріобрёль для своихь органовь не только массу подписчиковь, но и сотрудниковь между крестьянами. Крестьяне стали посылать въ «Вёнокъ» и «Пчелку» корреспонденціи и статейки, свидётельствующія о томъ, что, благодаря школамь, просвёщеніе сдёлало уже большіе успёхи между крестьянами.

Въ 1883 году «Польская Матица», о д'ятельности которой мы говорили выше, основываеть органъ «Воскресеніе», получившій довольно широкое распространеніе между крестьянами.

Въ настоящее время въ Галиціи выходить около десятка періодическихъ изданій для народа. Между ними есть и сельскохозяйственныя, и популярно-научныя, и политическія. Самое лучшее изънихъ—это органъ г. Болеслава Вислоуха «Другъ народа», существующій съ 1889 года и имѣющій около пяти тысячъ подписчиковъ крестьянъ.

Любопытва исторія развитія этого органа. Сначала редактору и его сотрудникамъ изъ интеллигенціи приходилось самимъ заполнять каждый № «Друга народа» отъ начала до конца. По мітръ распространенія изданія между народомъ, крестьяне начинаютъ присылать краткія сообщенія о своихъ ділахъ съ просьбой помістить ихъ въ журналів. Сначала эти сообщенія имівли форму писемъ и корреспонденцій о различныхъ фактахъ изъ жизни крестьянъ, о злоупотребленіяхъ податныхъ и другихъ властей, объ эксплуатаціи крестьянъ ростовщиками и т. д. Вскорії, кромів корреспонденцій, стали приходить въ редакцію и самостоятельныя статьи по различнымъ вопросамъ, интересующимъ крестьянское населеніе, затівмъ появились и стихотворенія, и маленькіе разсказы, и даже пов'єсти, написанныя крестьянами.

Черезъ нёсколько лётъ после основанія, «Другъ народа» превратился въ чисто крестьянскій органъ, такъ какъ всё, помещавшіяся въ немъ статьи принадлежали самимъ крестьянамъ. Редактору оставалось только отъ времени до времени поместить руководящую статью и составить хронику; обо всемъ остальномъ заботились уже сами крестьяне. Въ настоящее время «Другъ народа» иметъ, кроме несколькихъ сотенъ случайныхъ сотрудниковъ, дватри десятка такихъ крестьянъ, которые пишутъ въ немъ постоянно

изъ номера въ номеръ. Многіе изъ нихъ пользуются вполнѣ заслуженною извістностью; къ такимъ принадлежать: Яковъ Бойко, Матвъй Шарый, Шмыдъ, Завада, Радо и многіе другіе. Нъкоторые изь нихъ обладають недюжиннымъ публицистическимъ талантомъ. другіе обнаруживають выдающееся поэтическое дарованіе. Изъ крестьявъ-публицистовъ первое мъсто завимаетъ Яковъ Бойко. войть (староста) села Грембошево, избранный во время последнихъ выборовъ депутатомъ въ галипійскій дандтагъ. Это молодой. красивый крестьянинъ, который, благодаря усиленному чтенію, пріобрѣль серьезное образованіе и выступиль въ «Лругѣ народа» въ качествъ публициста по различнымъ вопросамъ, касающимся крестьянской жизни въ Галиціи. Статьи Бойки отличаются ясностью, строгостью аргументаціи, живымъ полемическимъ залоромъ и основательнымъ знакомствомъ съ разбираемыми вопросами. Статьи Бойки перепечатываются и органами для интеллигенціи, вслідствіе оригинальности и самостоятельности взглядовъ ихъ автора.

Другой талантливый публицистъ-крестьянинъ (тоже избранный, осенью прошлаго года, депутатомъ во львовскій дандтагъ), кром'в массы статей, написалъ очень любопытную пов'єсть, въ которой съ немалымъ сатирическимъ талантомъ обличаетъ всякіе беззаконія, творящіяся въ Галиціи во время выборовъ.

Вообще, статьи, присызаемыя крестьянами въ редакцію «Друга народа» и другихъ крестьянскихъ газетокъ, касаются самыхъ разнообразныхъ вопросовъ. Въ нихъ разсматриваются и всякіе мелкіе недостатки общинныхъ закоповъ, въ нихъ разбираются и подвергаются критикъ всякіе проекты экономическихъ реформъ, въ нихъ затрагиваются и политическія, и литературныя темы. Крестьяне-публицисты обнаруживаютъ большое знакомство со всъмъ тъмъ, о чемъ пишутъ; между ними есть даже спеціалисты, которые съ любовью изучаютъ и обработываютъ одну какую-нибудь тему, выказывая ръдкую оригинальность мысли и предлагая свои собственные проекты.

Въ 1893 году появился въ одномъ изъ западно-галиційскихъ городовъ — Новомъ Сончѣ — органъ, въ которомъ не только пишутъ, но который и издаютъ, и редижируютъ сами крестьяне. Это «Мужицкій Союзъ» (Zviazek Chlopski), издаваемый крестьяниномъ-депутатомъ Поточкомъ.

Въ дълъ просвъщенія очень важную роль играютъ лекціи и бесъды, на которыя собираются крестьяне по воскресеньямъ и праздникамъ. Обыкновенно такія лекціи происходятъ въ народныхъ читальняхъ и земледъльческихъ кружкахъ. Народный учитель, священникъ или вообще кто-нибудь изъ интеллигенціи чи-

таетъ крестьянамъ лекцію на историческую популярно-научную или сельскохозяйственную тему, а послі окончанія лекціи крестьяне обращаются къ лектору, требуя у него объясненія различныхъ, относящихся къ этой темь, вопросовъ.

Въ горолахъ такія лекціи и бесёды происходять въ различныхъ ремесленныхъ и рабочихъ ферейнахъ. Почти во всъхъ большихъ городахъ и даже мъсточкахъ Галиціи существують т. н. «Силы»—образовательныя общества. Членами которыхъ состоятъ рабочіе безъ различія пола. «Силы» играють роль рабочихъ клубовъ. Въ нихъ устраиваются вечеринки съ танцами, различныя собранія, любительскія представленія и лекціи. Въ каждой «Силь» существуетъ библіотечка и читальня, въ которой рабочій находитъ достаточное число періодическихъ изданій. Разъ въ недёлю. а кое-гать и чаше устраиваются въ «Силь» бесылы слычощимъ. довольно оригинальнымъ способомъ. Въ читальнъ «Силы» виситъ на стіні небольшой ящикъ, въ который рабочіе опускають листки бумаги съ вопросами самаго различнаго характера. Въ тотъ день когда должны происходить бесёды, карточки съ вопросами вынимаются, прочитываются по очереди, а кто-нибудь изъ присутствующихъ даетъ на нихъ отвътъ. Въ этихъ бесъдахъ принимаютъ, разумбется, участье, кромб рабочихь, и интеллигенты, по большей части университетская молодежь.

Въ Галипіи существуетъ и «Общество народнаго театра», но такъ какъ оно основано очень недавно, то о его дъятельности трудно что-нибудь сказать.

Таковъ краткій перечень того, что д'ялается для народнаго просв'ященія въ Галиціи, въ той Галиціи, которую справедливо можно назвать «пятномъ нев'яжества» въ сравненіи съ какой-нибудь Чехіей, гдф количество грамотныхъ доходитъ до 98°/0 общаго числа народонаселенія.

Л. Василевскій.

## ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕГЕНДЫ.

(Продолжение \*).

III.

## Генералъ Бонапартъ.

Мартъ 1796 года окончилъ для нашего героя «годы странствія», годы лишеній, мелкихъ стычекъ съ судьбой и опереточной корсиканской политики. Началось поприще великаго полководца и еще болье великаго уловлятеля человъческихъ душъ.

Мы только что слышали отъ Жозефины о впечатленіи, какое на нее производиль взоръ Буонапарте. По ея словамъ, этотъ взоръ импонировалъ даже директорамъ. Очевидно, бъдный и совершенно съ виду не внушительный генералъ чувствовалъ въ себъ великія силы и онъ это даже высказывалъ невъстъ: «Моя шпага при мнъ, и съ ней я пойду далеко»».

Вандемьеръ это доказалъ.

Но чтобы сдёлаться «генераломъ вандемьера», требовалось пройти довольно тяжелый и отнюдь не военный путь. Это была стратегія исключительно житейская, тонкая, —часто неуловимая, но сложная сёть ловкихъ фразъ, маленькихъ услугъ, дипломатической суровости, салонной лести, гражданской реторики. И всего этого въ немалыхъ и артистически разсчитанныхъ дозахъ: такихъ эпикурейцевъ и rois fainéants, какъ Баррасъ, трудно расшевелить и заставить работать въ чужихъ интересахъ, еще труднъе заставить красавицъ директоріи серьезно относиться къ фигуръзахудалаго артиллериста.

Но всв препятствія побіждены и пріобрівтена громадная опытность.

Буонапарте съ самаго начала не уважалъ французскихъ республиканцевъ, а познакомившись ближе съ нравами и людьми дирек-

<sup>\*) «</sup>Міръ Божій», № 1, 1896 г.

торіи, онъ долженъ быль махнуть рукой на ихъ конституцію, на ихъ представительство и даже на ихъ генераловъ. Тамъ театральная фальшивая реторика, здісь эгоизмъ и малодушіе, а у генераловъ или цезарскіе инстинкты, или ограниченный воинственный азартъ.

Какъ удобно и необыкновенно полезно воспользоваться всей этой «сущностью вещей»!

До сихъ поръ Буонапарте не выходиль изъ предёловъ семейныхъ наследственныхъ талантовъ: даже легкомысленный Карло отлично пристраивалъ многочисленныхъ членовъ своей семьи, сумѣлъ провести дочь въ самое святилище дворянскаго французскаго воспитанія, въ пансіонъ г-жи Ментенонъ—Сенъ-Сиръ. Сынъ съ такимъ же искусствомъ будетъ потомъ составлять карьеры братьевъ. Едва ставъ главнокомандующимъ внутренней арміи, недавно еще живя впроголодь, онъ посылаетъ семьѣ громадныя суммы, по шестидесяти тысячъ ливровъ, Іосифу объщаетъ четыреста тысячъ...

Но это потому, что обезпечена собственная карьера. Надо идти дальше, чтобы вести за собой всю семью, вплоть до королевскихъ троновъ.

И генераль Бонапарть идеть.

Теперь онъ въ благословеннёйшей европейской страні, среди богатёйшихъ городовъ, предъ единственными въ мірії хравилищами человіческаго художественнаго генія. Въ самой Франціи нітъ ничего подобнаго: директорія різшительно біздствуетъ, даже военныхъ курьеровъ посылаетъ на счетъ театральныхъ кассъ, не платитъ жалованья ни чиновникамъ, ни солдатамъ, оставляетъ армію безъ хліба и одежды. Это обанкрутившееся государство, защищаемое голодными патріотами.

Генералъ Бонапартъ намѣренъ все преобразовать. Директоріи онъ обѣщаеть горы денегъ, солдатамъ — великолѣпный обѣдъ и новые мундиры, генераламъ — всѣ сокровища Италіи. Въ прокламаціи къ арміи онъ описываетъ лишенія солдатъ, спѣшитъ завѣрить, что «правительство ничего не можетъ дать имъ», и зоветъ ихъ въ «богатыя провинціи», «большіе города»: «тамъ вы найдете почести, славу, богатство».

Такъ могъ говорить проконсулъ, воюющій на свой страхъ и привязывающій армію лично къ своей особъ, своими благод і яніями.

Объщанія блистательно выполняются. Италія подвергается разграбленію, какого не видала со временъ средневъковыхъ нашествій. Уже спустя какоїї-нибудь мъсяцъ, директорія получаетъ на два милліона драгопённыхъ металловъ и камией. двадцать четыре картины знаменитьйшихъ художниковъ. Съ одной провинціи главнокомандующій получаетъ милліонъ контрибуціи. И не проходитъ місяца, чтобы онъ не послалъ нісколькихъ милліоновъ въ Парижъ, въ рейнскую армію. Въ теченіе одного 1796 года Бонапартъ грабитъ Италію на четыреста милліоновъ, и пишетъ директоріи: «чёмъ больше вы мий будете присылать людей, тёмъ легче мий ихъ прокормить».

Разумъется... Но, помимо прокормленія, получается и другой результать: войска республики превращаются въ гвардію цезаря, и чъмъ больше правительство будеть ихъ присылать, тъмъ яснъе будеть обнаруживаться новая сила и тъмъ върнъе гибель самого правительства. Директорія этого не понимаеть, да и не хочеть понимать, была бы только полна завътная касса для дълежки.

Естественно, солдаты пользуются всёми плодами своихъ побёдъ и начинаютъ обожать своего генерала. Теперь онъ у нихъ le petit Caporal,—знаменитое прозвище, которому суждено производить волшебное впечатлёніе на гренадеровъ; послё каждаго сраженія они на собственномъ совётё награждають его солдатскими чинами <sup>28</sup>). Его сёрый сюртукъ становится легендарнымъ символомъ. Одинъ видъ полководца охватываетъ ряды лихорадочнымъ восторгомъ. Тяжело раненые впослёдствій не будуть уходить съ поля сраженія, пока на пихъ смотритъ вождь и пока не исполнена назначенная имъ задача <sup>29</sup>). Одно его слово доводитъ героевъ до самозабвенія...

И генераль отлично знаеть эту психологію. Онъ по ночамъ изучаеть кадры армін и твердить наизусть имена старыхъ солдать. Трудно и представить, что совершается въ душт гренадера, когда къ нему приближается «маленькій капраль» и называеть его по имени! <sup>30</sup>). И какое неизъяснимое счастье для воина напоминать обожаемому и непобъдимому вождю, что онъ, солдать, тамъ-то былъ трубачемъ, и главное, знать, что вождь также хорошо помнить эти вещи. А когда вождю вздумается вдругъ лично пожаловать крестъ заслуженному ветерану, слезы текутъ по черному изсъченному лицу и губы шепчутъ въ молитвенномъ экстазъ: «я сегодня умру за него, это—навърное»... <sup>21</sup>).

Какая страшная сила для полководца заключена въ этихъ солдатскихъ чувствахъ! Но это не чувства гражданъ и даже не па-

<sup>28)</sup> Шатобріанъ. О. с. III, 143; ср. Mémorial объ нт. экспедиціи.

<sup>29)</sup> Souvenirs du duc de Vicence. Paris. 1837. I, 147.

<sup>30)</sup> M-me Rémusat, Ib. in. 669.

<sup>31)</sup> Duc de Vicence. I, 250.

тріотовъ: это-полчища, не знающія иного отечества, кромі палатки цезаря, иной славы, кромъ его похваль, иныхъ почестей, кромъ его наградъ. Ихъ взоры стихійно пріурочены къ его зв'єзд'є,--и ряды пойдуть за нимъ одинаково противъ отечественной свободы и противъ внашняго врага. Это-«нервныя машины», какъ называетъ ихъ самъ цезарь, - необыкновенно мужественныя, восторженныя, но все-таки машины и одушевленныя не какой-либо идеей, а чужой эгоистической волей. Такая армія могла быть создана изъ французскаго народа, для котораго сочинялись самыя демократическія конституціи! Одинъ итальянскій походъ Бонапарта обнаружиль настоящую французскую натуру. Ее выразиль самь полководецъ въ нъсколькихъ мъткихъ словахъ: французы вовсе не нуждаются въ свобод и республик в, имъ нужна военная слава, нужно удовлетвореніе національному самолюбію... Можеть быть, вообще это заключеніе и нев'трно, но для наполеоновской эпохи оно вполнъ отвъчаетъ событіямъ и характерамъ.

Не добычей, конечно, и не наградами только достигнутъ такой результатъ. Французы, все-таки не преторьянцы эпохи римскаго упадка, не рабы «хлаба и эралищъ». Независимо отъ какихъ бы то ни было политическихъ событій, это нація съ развитымъ воображеніемъ, съ наклонностью къ эффектному героизму, и въ особенности къ эффектной реторикъ. За фразу французъ можетъ простить весьма многое, прежде всего ложь и даже жестокость. Г-жа Сталь очень остроумно следить за возникновеніемь разныхь mots во время революціи. Наприм'ї ръ, правительство сокращаеть государственный долгъ на двъ трети: въ Парижъ говорять, долгь мобилизировано. Послъ 13-го вандемьера создается новое словечко—«свободоубійцы» liberticides, очевидно въ противовъсъ régicides, и оно прикрываетъ жесточайшія міры противь враговь директоріи 32). И всь французы наперерывъ повторяютъ драгоцінное словцо, избавляющее, говорить г-жа Сталь, оть необходимости самостоятельно опфиивать факты.

Бонапартъ, конечно, знаетъ и эту психологію. Какъ челов'вкъ д'яла, онъ ее презираетъ до глубины души, но безпрестанно пускаетъ въ ходъ съ искусствомъ настоящаго артиста.

Отсюда знаменитый «механизмъ бюллетеней», пресловутыя обращенія къ арміи. Болье разсудительные французы составили поговорку: Il ment comme un bulletin, секретари Бонапарта разскавывають, сколько имъ стоило нравственныхъ мученій писать завъдомую ложь. Но генераль обращался не къ острословамъ, кото-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) O. compl. XIII. 105, 107 etc.

рыхъ онъ искрение ненавидътъ, хотя и побаивался, а къ солдатамъ, и слишкомъ деликатному секретарю говорилъ прямо: «Вы глупецъ, въ этомъ дѣлѣ вы ничего не понимаете»... <sup>83</sup>).

Но плохо приходилось не однимъ секретарямъ. Генералы читали нерѣдко совершенно фантастическіе отчеты о сраженіяхъ и стычкахъ. «Случалось, иной генералъ узнавалъ изъ бюллетеней о побѣдѣ, которой никогда не одерживалъ, или о рѣчи, которой никогда не говорилъ. Другой—вдругъ видѣлъ себя превознесеннымъ въ газетахъ и старался придумать, по какому случаю онъ заслужилъ такое отличіе» <sup>34</sup>).

Но случалось и другое: на самомъ дѣлѣ отличившійся генералъ не находилъ своего имени въ бюллетеняхъ. Тогда онъ и его солдаты обращались къ Бонапарту съ слезной жалобой и просили славы, «которою онъ располагалъ». Бонапартъ умѣлъ отвѣтить такъ, что энтузіазмъ моментально охватывалъ обиженныхъ: «Вы и ваши солдаты — дѣти», говорилъ полководецъ, «слава существуетъ для всѣхъ... Въ другой разъ будетъ ваша очередь пополнить свонмъ именемъ бюллетени» 35).

Слова, откровенныя до наивности: очередь-не совершить действительный подвигь, а попасть подъ перо бонапартовскаго секретаря. А это перо само по себъ совершаетъ и подвиги, и описываетъ неудачи, и совершенно не смущается никакими противоръчіями. Сегодня оно оповъщаетъ французовъ, что у всей австрійской царствующей фамиліи нътъ и 100.000 франковъ, и даже генералы уже нъсколько льть въ глаза не видять золотой монеты. а нъсколько дней спустя оказывается, въ одномъ только городъ Мюрать захватиль 200.000 флориновъ <sup>36</sup>). Съ особеннымъ блескомъ и могуществомъ Наполеонъ будетъ пользоваться этимъ механизмомъ во время похода въ Россію. Вплоть до последняго бюлдетеня армія и Франція будуть слышать только о поб'єдахъ и тріумфакъ. Недостатка въ трофеякъ Наполеонъ никогда не могъ испытывать. Еще до этого похода, онъ приказываль вышивать непріятельскія знамена, простръливаль ихъ пулями, и отправляль въ Парижъ, на удивление «великой націи» 37).

Но солдаты этимъ не могли смущаться. Спеціально для нихъ

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Bourrienne. II, 281, 342; Богдановачъ. Исторія отечественной войны. III, 301.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) B. E. in. 181.

<sup>35)</sup> Эпизодъ съ генер. Ланномъ.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Correspondance de Nap. I. XI, 351, 358.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Дубровинъ. *Наполеонъ I въ соврем. ему русск. обществъ.* Р. Въстн. 1895 г., VII, 91.

у Бонапарта обширный репертуаръ литературы отъ напыщенной реторики: вродѣ — сорокъ вѣковъ смотрятъ съ пирамидъ, до казарменнаго остроумія, каковы, напримѣръ, выходки бюллетеней противъ прусской королевы, невѣроятныя публичныя издѣвательства надъ ея интимной жизнью.

И солдаты, очарованные фразой или, необыкновенно счастливые, что могутъ обращаться съ именемъ королевы своихъ враговъ, какъ съ именемъ дагерной маркитантки, чувствовали безконечную благодарность къ великому фокуснику.

И Бонапартъ, сознавая свою силу, гордился ей и послѣ своихъ ораторскихъ упражненій самодовольно заявлялъ окружающимъ: «вотъ какъ надо обращаться съ арміей!..» <sup>38</sup>).

Оставались генералы. Ихъ нельзя было купить фразой и виномъ или бульономъ, хотя бы главнокомандующій раздаваль его собственноручно <sup>39</sup>). Здѣсь нужны были средства посущественнѣе, и Бонапартъ съ итальянскаго похода начинаетъ систематическое развращеніе генераловъ, потомъ маршаловъ—золотомъ. Здѣсь онъ дѣйствуетъ, какъ тріумвиръ: старается просто купить своихъ помощниковъ, задушить ихъ совѣсть всевозможными благами земными, отдѣлить ихъ отъ прочихъ гражданъ отличіями, громадными имуществами, блестящимъ положеніемъ.

Искупеніе не особенно трудно. Все это—создаты, въ громадномъ бозьшинствѣ умственно ограниченные, вышедшіе изъ самыхъ низшихъ слоевъ черни. Что дозжно происходить съ ихъ головами, когда сегодня дали мизліонъ, завтра другой, послѣзавтра—титулъ графа, немного спустя принца, а тамъ и короля? Такова карьера Мюрата, трактирнаго полового, Массены, сына виноторговца, Нея — сына бочара, Ожеро — сына каменьщика, перваго герцога Лефевра—сына мельника, и такъ безъ конца.

Ничего, конечно, нельзя возразить противъ самого происхожденія героевъ: таланты не знаютъ сословій. Но это хорошо въ демократическомъ граждански-развитомъ обществъ, а не тамъ, гдъ фигура мъщанина въ дворянствъ искони была самой благодарной темой сатиры. Самъ Бонапартъ отрицалъ у французовъ всякія способности къ республиканскимъ порядкамъ, не признавая у нихъ никакихъ свободныхъ гражданскихъ чувствъ, и именно поэтому создавалъ изъ ничего герцоговъ и принцевъ. Какъ и слъдовало ожидать, съ наибольшей гордостью титулы эти носили бывшіе революціонеры, врод фуше и Талейрана. Лично необыкновенно

<sup>38)</sup> Слова, послъ прощанія съ гвардіей, во время отреченія.

<sup>39)</sup> Mém. II, 704.



Генералъ Бонапартъ



скупой и разсчетливый Бонапарть не жалёль денегь для своихъ слугь. Они скопляли невёроятныя богатства, помимо дворцовь и земель. Полмилліона ренты считалось самымъ скромнымъ состояніемъ и такую ренту имёль развё какой-нибудь Камбасаресъ, не совершавшій никакихъ военныхъ подвиговъ и способный только къ законнической и канцелярской работъ.

Но другіе къ чему были способны?

На гражданскомъ поприщѣ, мы выдѣли, у Бонапарта не могло быть серьезныхъ противниковъ. На военномъ мы знаемъ много несомнѣнно храбрыхъ генераловъ вродѣ Ожеро, Бертье, особенно Мюрата, Массены, Сульта... Никто изъ нихъ не боялся пушекъ но никто также и не носилъ въ душѣ ничего другого, кромѣ боевой отваги, да и то лишь до тѣхъ поръ, пока денегъ казалось маловато. А потомъ исчезла и доблесть, и вѣрность, и честь.

Для доказательства достаточно вспомнить, что именно самые облагод втельствованные и храбрые маршалы первые измінили Наполеону и, какъ увидимъ, воспользовались первымъ же случаемъ унизить и оскорбить его лицомъ къ лицу.

Иного результата и не могъ ждать тенкій искуситель душт человъческихъ. У Бонапарта не было ни идеи, ни цъли, способной вызвать у его сподвижниковъ благородный энтузіазмъ, взволновать сердце и отдать его во власть великаго человъка. Вопросъ шелъ о личвомъ успъхъ, о цезаризмѣ, о побъдѣ одного эгоиста надъ десяткомъ другихъ. Приходилось дъйствовать на низшіе инстинкты, на алчность и тщеславіе. Бонапартъ такъ и поступалъ, вполнѣ отдавая себѣ отчетъ въ своемъ тлетворномъ вліяніи на республиканскихъ генераловъ.

Его отзывы о нихъ самые презрительные. Бертье — приближеннъйшій къ нему маршалъ, —по митнію очевидцевъ, даже его другъ, и Наполеонъ не уставалъ повторять, что въ умственномъ отношеніи онъ —полное ничтожество, Мюратъ —тоже; это знаэтъ даже вся армія. То же самое Моро, Ожеро, Ней, даже Бернадоттъ, Ланнъ. Вся разница между ними въ степени ограниченности: послъдніе два, напримъръ, кое-какъ справляются съ мыслями, но за то Мюратъ и Бертье совершенно невмъняемы, какъ самостоятельныя личности.

А между тімъ, Мюратъ—мужъ сестры Наполеона и король неаполитанскій, Бертье—незамінимый исполнитель его приказаній, по временамъ вызывавшій у него даже нікоторое теплое чувство.

Что же сказать о второстепенныхъ генералахъ?

Можетъ быть, они и не глупы, можетъ быть, и самъ Бонапартъ отчасти преувеличидъ недостатки маршаловъ, за исключеніемъ Бертье и Мюрата, — во всякомъ случат вст они сначала наемники цезаря, потомъ перебъжчики и слуги другого господина.

«Я всёхъ ихъ возвысиль не по ихъ разуму», откровенно говорилъ Наполеонъ, и самъ указывалъ, какъ у якобинцевъ, вдругъ очутившихся принцами, закружилась голова. Такъ онъ выражался о самомъ умномъ изъ нихъ, Бернадоттъ, будущемъ шведскомъ королъ, Карлъ XIV.

Сначала Бонапартъ гордился своей политикой, давая славу тъмъ, кто былъ не въ состояни съ ней справиться. Но логика правственнаго закона жестоко отомстила за растлъние человъческой природы, за преступные пути къ власти. Мы увидимъ, какія муки пришлось пережить императору въ минуту невзгодъ и паденія... Кругомъ не нашлось ни друзей, ни спутниковъ несчастья, не нашлось именно тамъ, гдъ мощная рука съ неограниченной щедростью сыпала золото и почести...

Но пока около Наполеона совершенно преданная свита. Зд'єсь даже состязаются въ рабскихъ инстинктахъ. Наприм'єръ, между Даву и Мюратомъ происходитъ сл'єдующая бес'єда.

Даву говорить о преданности своего сослуживца Маре Наполеону. Если бы цезарь приказаль ему разрушить Парижъ и истребить все населеніе, Маре сохраниль бы тайну, но вывель бы изъгорода свою семью. Онъ—Даву—поступиль бы иначе: изъбоязни вызвать подозрѣнія, онъ оставиль бы въ обреченномъ городѣ жену и дѣтей <sup>40</sup>).

Зато у Даву было милліонъ ренты, хотя Бонапартъ не считаль его среди лучшихъ генераловъ 41).

Замѣчательно, Бонапарть производиль въ началѣ подавляющее впечатлѣніе именно на тѣхъ, кто впослѣдствіи нанесъ ему жесточайшія оскорбленія. Ожеро, напримѣръ, не могъ опомниться отъ эффекта при первой встрѣчѣ съ Бонапартомъ въ Италіи. То же самое чувствовалъ Вандаммъ. Въ результатѣ Вандаммъ измѣнилъ Наполеону во время битвы при Ватерло; Ожеро, кромѣ того, поносилъ бранью сверженнаго императора въ лицо, говорилъ съ нимъ на ты, на привѣтствія отвѣчалъ презрительными жестами и первый изъ маршаловъ въ прокламаціи къ арміи объявилъ Наполеона тираномъ, «принесшимъ въ жертву своему жестокому честолюбію милліоны жертвъ».

Всв эти факты по существу вполнъ естествены. Ожеро и Ван-

<sup>40)</sup> Marmont. I, 194.

<sup>41)</sup> Наполеонъ затруднялся назвать лучших генераловъ, и, вынужденный собосвиниюмъ, назвалъ наименъе громкія имена, кромъ, развъ, генераловъ Ламарка и Фуа, Suchet, Clauzel, Gérard. Mém. II, 654 etc.

даммъ слыли суровыми вояками, отчаянными республиканцами, и стушевались и даже оторопѣли, лишь только Бонапартъ заговорилъ съ ними въ тонъ повелителя. Забавно слышать отъ Ожеро, какъ онъ слова не могъ вымолвить въ отвѣтъ на сухія распоряженія генерала и только по выходѣ изъ главной квартиры пришелъ въ себя и жестоко выругался <sup>42</sup>). Бѣдные граждане фантастической республики!

Тёмъ болёе бёдные, что Бонапартъ отнодь не быль демоническимъ непреодолимымъ существомъ; такимъ онъ казался только горе-богатырямъ и ограниченнымъ бреттёрамъ. Намъ раскроется тайна бонапартовской психологіи, когда мы увидимъ великаго баловня счастья въ паденіи. Тогда мы будемъ имѣть основанія рѣшить вопросъ, много ли было дѣйствительнаго личнаго величія и нравственной мощи у геніальнаго полководца? А теперь посмотримъ, какъ смотрѣли болѣе проницательные люди на эту способность приводить въ опѣмѣлое состояніе смѣльчаковъ вродѣ республиканца. Ожеро, легкомысленныхъ директоровъ и деликатной Жозефины.

«Бонапартъ обладалъ великимъ талантомъ пугать слабыхъ и пользоваться людьми безнравственными» <sup>43</sup>). Вотъ вся политика противъ тѣхъ, кто поумнѣе, и тѣхъ, у кого весь капиталъ въ безсознательныхъ капральскихъ доблестяхъ. Ближайшій спутникъ Бонапарта и его поклонникъ разсказываетъ нѣсколько сценъ, какъ умѣлъ его господинъ пользоваться своимъ привиллегированнымъ положеніемъ, искусно съ благосклоннаго тона переходилъ въ сухой и рѣзкій, никогда на самомъ дѣлѣ не теряя хладнокровія, извнѣ обнаруживая жестокіе припадки гнѣва <sup>44</sup>). Папа быстро оцѣнилъ, эти таланты, обозвавъ цезаря comediante, tragediante. И дѣйствительно, артистическія способности—одно изъ наслѣдій итальянскаго происхожденія Буонапарте: ими онъ пользовался всюду, отъ лагеря до дворца.

Не всёхъ только онё ослёпляли. Впослёдствіи Александръ I— одинъ изъ негольныхъ зрителей наполеоновскихъ сценическихъ представленій—просто посм'єстся надъ ухищреніями и драматическимъ краснор'єчіемъ французскаго императора 45).

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Прокламація Ожеро и его поведеніе въ Nouvelle relation de l'itinéraire de Napoléon de Fontainebleau à l'ile d'Elbe, redigé par le comte de Waldbourg. Ттисьвезь. Paris. 1815, 20, 68. О встръчъ Ожеро съ Бонан. въ Италіи. Таіпе-Le régime moderne. I. 21.

<sup>43)</sup> M-me Staël. XIII, 27.

<sup>44)</sup> Duc de Vicence. I, 303; cp. Pemiosa. B. E. in. 672.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Дубровинъ. Р. В. in. 106.

Но эти упражненія были совершенно на мѣстѣ сначала въ Италіи, потомъ въ Египтѣ и, наконецъ, въ разныхъ имперскихъ собраніяхъ. Лишь изрѣдка кое-кто догадывался сдѣлать страшному человѣку энергическій отпоръ, и тогда обнаруживалось и замѣшательство, и даже кротость. Когда же этотъ отпоръ устроитъ сама судьба, отъ великаго человѣка останется одинъ призракъ... Но до этого еще далеко...

Плѣнивъ армію, Бонапарту необходимо забросить сѣти на Парижъ: вѣдь, все-таки тамъ пребывала «нація» и источникъ всякихъ конституцій. И вотъ здѣсь-то обнаружился весь дипломатическій геній и вся чисто корсиканская отвага въ притворствѣ, во лжи, въ нарушеніяхъ даннаго слова.

Сначала Бонапартъ, повидимому, искренній и очень симпатичный, Бонапартъ, только что разставшійся съ горячо любимой женой. Онъ теперь могъ оцінить, чего стоить ея «приданое» и вообще бракъ съ дамой большого столичнаго світа, хотя бы репутація этой дамы далеко не напоминала простоту республиканскихъ правовъ. Но по республикі и нравственность, а кромі того именно «доброта» Жозефины особенно полезна Бонапарту.

Она живетъ въ полное удовольствіе, окружена друзьями и подругами, въсти о побъдахъ ея мужа привлекли къ ней вниманіе всего Парижа, у нея даже оказалось необыкновенно лестное прозвище: республиканцы не могутъ жить безъ каламбуровъ и Жозефина—Notre Dame des victoires.

Мужъ все это знаетъ, и засыпаетъ ее письмами. Жозефина ихъ, конечно, читаетъ своему маленькому двору, и вскоръ вездъ узнаютъ, какой страстный супругъ — этотъ побъдоносный генералъ, какой онъ чувствительный любовникъ и начитанный поэтъ. Еще къ невъстъ «нашъ маленькій генералъ» писалъ посланія совершенно въ духъ Сенъ-Пре, вспоминалъ о горячихъ поцълуяхъ, полученныхъ наканунъ отъ «доброй» Жозефины, умолялъ больше не, цъловать его: поцълуи жгутъ его кровь, онъ не можетъ успо коиться ночь и день, вспоминая объ «упоительномъ вечеръ» и глядя на портретъ милой...

Забудемъ пока, что въ нѣсколько мѣсяцевъ мечтательный Ромео какимъ-то чудомъ превратится въ Фальстафа и подъ жгучимъ солнцемъ Египта будетъ разыгрывать чуть не сцены «оленьяго парка».

Пока весь Парижъ не наговорится о романтическихъ наклонностяхъ генерала. Какъ онъ любитъ жену! Какой онъ восторженный поклонникъ Оссіана!.. Удивительно только, откуда взялся у Наполеоне Буонапарте такой стиль, такая сила и такое изящество языка? Еще предъ отъбадомъ въ Италію онъ написаль одному изъ директоровъ письмо, гдб находились такія фразы: «La confiance que m'a montre le Directoire... me fait un devoir de l'instuire de toutes mes actions... C'est un gage de plus de ma ferme resolution de ne trouver de salut que dans la Republique». Таковъ французскій языкъ Бонапарта въ марть, а въ іюнь его письма можно помъстить въ романъ завзятаго парижскаго bel-esprit...

Напримфръ, такія изліянія.

«Моя жизнь непрестанный коппиаръ. Роковое предчувствіе мѣшаетъ мнѣ свободно дышать. Я не живу больше, я утратилъ болѣе чѣмъ жизнь, болѣе чѣмъ счастье, болѣе чѣмъ покой; у меня почти нѣтъ надежды».

«Я всегда быль счастливъ, моя судьба никогда не противилась моей волъ, а теперь меня постигъ ударъ въ единственномъ дорогомъ для меня предметъ. У меня нътъ ни аппетита, ни сна, ни интереса къ дружбъ, къ славъ, къ отчизнъ; ты, ты, и—весь остальной міръ не существуєтъ, онъ будто ничто для меня».

Дальше мы узнаемъ, что и пообды Бонапартъ одерживаетъ только ради удовольствія Жозефины: иначе онъ «все бросилъ бы и упалъ бы къ ногамъ» супруги. Именно такъ говорятъ античные герои въ трагедіяхъ любимаго поэта Бонопарта—Корпеля... Онъ умоляетъ ее увбровать въ его безграничную любовь; любовь эту онъ изображаетъ необыкновенно ухищренными выраженіями, будто изъ романа какой-нибудь г-жи Жанлисъ. Поклявшись, что для него не существуютъ другія женщины, герой продолжаетъ: «Моя душа въ твоемъ тіль; день, когда ты переміницься, или день, когда ты перестанешь жить, будетъ днемъ моей смерти; природа, земля прекрасна въ моихъ глазахъ только потому, что ты на ней обитаешь. Если ты этому не вършь, если твоя душа не убъждена, не проникнута этимъ, ты меня огорчаешь, ты не любишь меня. Существуетъ магнетическая жидкость (un fluide magnétique) между существами, любящими другъ друга»...

Надо помнить, — Бонапарть читаль Вертера и такъ же внимательно, какъ и Новую Элоизу. Но онъ хочетъ превзойти «безуміе» своихъ предшественниковъ. Прочитавъ въ письмѣ Жозефины, будто она беременна, бъдный главнокомандующій забольваетъ ея бользнью, — Je suis bien malade de ta maladie! — и въ то же время готовится «выйти изъ жизни», если у супруги окажется любовникъ.

«Перестанешь жить», «выйду изъ жизни» напоминаютъ бюлдетени, и, несомићино, все это беретъ начало въ одномъ и томъ же источникъ.

Библіотека изъ краснорічивых беллетристовь и поэтовъ сослу-

жила большую службу великому артисту. Онъ полной рукою бралъ цитаты или въ письма къ Жезефинъ, или въ тъ же бюллетени. Въдь, это оружіе одного качества и съ одинаковымъ назваченіемъ, различны только цъли.

Въ бюдлетенъ читаемъ: «Можно сказать, что смерть ужасалась и бъжала предъ нашими рядами, чтобы броситься на ряды враговъ». 46).

Въ письмѣ еще любопытнѣе:

«Съ тъхъ поръ, какъ я тебя знаю, я обожаю тебя съ каждымъ днемъ все больше: это доказываетъ, какъ невърно изречение Лабрюйэра, что любовь приходитъ внезапно».

Свътская дама должна быть довольна литературнымъ образованиемъ своего корреспондента, если онъ даже по такому случаю, ссылается на автора.

Наконецъ, последняя поза мелодраматического ingénu:

«Ахъ, я прошу тебя, покажи мнѣ какіе бы то ни было твои недостатки, будь не такъ прекрасна, не такъ граціозна, не такъ нѣжна, и въ особенности не такъ добра!»... «Весь міръ слишкомъ счастливъ, если онъ можетъ тебѣ нравиться». Припѣвъ этихъ арій:

«Милліонъ поцёлуевъ и даже Счастливчику, не смотря на его злость».

Счастливчикъ, собачка Жозефины, прекрасно дополняетъ литературную идиалію, довольно ловко разыгранную подъ громъ пушекъ, оргію грабежей и опустопіеній.

Впрочемъ, добрая Жозефина, повидимому, не особенно довъряла вертерьядамъ своего мужа.

«Чудакъ этотъ Бонапартъ!» (Il est dròle се Bonaparte), восклицала она, передавая произведенія мужа друзьямъ.

Но мужу именно послѣднее и требовалось. Благодаря Жозефинѣ онъ устроился какъ солдать, благодаря ей, онъ прослыветъ интереснымъ джентльмэномъ, большимъ любителемъ литературы, примѣрнымъ супругомъ. Впослѣдствіи, онъ бюллетени будетъ подписывать такъ: «Бонапартъ, главнокомандующій, членъ института», и даже во время имперіи во главѣ liste civile будетъ стоять: 1.500 фр., какъ члену французской академіи...

Это отнюдь не помѣщаетъ академику держать своихъ «товарищей» въ самыхъ ежовыхъ рукавицахъ, объявлять имъ публичные выговоры за неблагонамъренныя сочиненія, грозить всю академію

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Correspondance. XI, 459. Первыя письма изъ Испаніи у Lévy. O. с. 115.—Съ іюля 1796 г.—Lettres de Nap. à Josephine. Bruxelles. 1833, 2 тома

разогнать, какъ «скверный клубъ», за одно лишь наифреніе допустить рфчь Шатобріана къ публичному чтенію,—рфчь, заключавшую ифсколько реторическихъ фразъ о свободф.

И все-таки Бонапартъ достигалъ великихъ результатовъ своей игрой на тему чувствъ, поззіи и республиканскаго самоотверженія.

Да, ко всемъ итальянскимъ лаврамъ героя, въ Парижъ прибавили вънокъ гражданина, рыцаря свободы.

И иначе нельзя было думать.

Первые античные бюсты, какіе овъ присыдаеть изъ Италіи,— бюсты обоихъ Брутовъ. Ихъ теперь поставять въ зал'є законодательнаго корпуса,—въ свое время, конечно, удалять.

Прокламаціи Бонапарта къ разнымъ городамъ и республикамъ Италіи написаны будто рукой Катона. Эти прокламаціи, разумѣется, гораздо больше предназначаются для Парижа, чѣмъ для Милана или Венеціи, и парижане ихъ передають изъ устъ въ уста: въ одной говорится о побѣдѣ свободы надъ тиранніей, въ другой— о торжествѣ надъ невѣжествомъ, и такъ далѣе, все самыя либеральныя и возвышенныя чувства.

Жаль только, что это тоть - же «механизмъ бюллетеней» и истина здъсь также «играла весьма второстепенную роль».

Вотъ, напримъръ, два документа отъ мая 1796 года.

Одинъ обращенъ къ «итальянскому народу» и гласитъ: «Франпузскій народъ другъ всёхъ народовъ, им'єйте дов'єріе къ нему».

Одновременно въ письмахъ къ директоріи читаемъ: «Мы изъ этой страны извлечемъ 20 милліоновъ контрибуціи», и то потому лишь, что край «совершенно истощенъ пятилѣтней войной».

Годъ спустя Венеція узнаєть отъ Бонапарта, что только она «достойна свободы» и французскій генераль употребить всі усилія укрівпить ея свободу и покрыть славой Италію.

Всего недѣли за три директорія получила донесеніе, гдѣ признавалось необходимымъ уничтожить венеціанское правительство, а сами венеціанцы обзывались «народомъ глупымъ, трусливымъ и совершенно несозданнымъ для свободы»...

Ясно, директорія знала секретъ бонапартовскаго механизма, но отнюдь не протестовала, даже пользовалась имъ.

Во время пребыванія Бонапарта въ ІІталіи, директоры устроили такъ называемое 18-ое фруктидора (4-ое сентября), т.-е. направили гренадеровъ въ представительное собраніе и арестовали всёхъ «законодателей», кого считали своими врагами.

Генерала для этой операціи правители попросили у Бонапарта и онъ имъ прислалъ знакомаго намъ суроваго республиканца, Ожеро, и тотъ исполнилъ поручение съ истинной любовью къ искусству.

Трудно и представить фактъ боле красноречивый и внушительный. Если какой-нибудь Ожеро и Баррасъ могли безнаказанно все что угодно делать съ основными учрежденіями государства, что же и говорить о прославленномъ, геніальномъ вожде и даровитейшемъ обольстителе беднаго человечества! И кроме того, самъ же этотъ генералъ въ сущности и былъ виновникомъ успёшнаго насилія. Посылая Ожеро въ Парижъ, Бонапартъ сочинялъ самыя республиканскія прокламаціи къ арміи, разжигаль у солдать слепую ненависть къ врагамъ конституціи, на самомъ деле къ темъ, кого онъ самъ считалъ таковыми, и заставлялъ глубокомысленныхъ политиковъ, въ роде Бертье, на военномъ праздникъ провозглащать тосты цитатами изъ бюллетеней 47)...

Трудно и пересчитать, сколько зайцевь убиваль Бонапарть подобнымъ пріемомъ. И, какъ видимъ, для этой охоты отнюдь не требовалось особенныхъ умственныхъ усилій и еще менѣе—мужества. Дичь сама бъжала въ засаду и съ каждымъ моментомъ все выше поднимала чувство презрѣнія у своего властителя. Впослѣдствіи Наполеонъ даже не будетъ и скрывать этого чувства, а его товарищъ и приближенный объяснитъ все дѣло въ нѣсколькихъ словахъ.

«Можно сказать, что во Франціи різшительно всі сокращали для Бонапарта путь, приведшій его къ власти» 48).

Никто, конечно, не станеть уменьшать силы военнаго генія Наполеона и значенія его поб'єдъ. Но вопросъ не въ войн'є и не въ поб'єдахъ надъ внішними врагами, а въ торжеств'є надъ внутренней политикой государства. Полководецъ можетъ превратиться въ цезаря лишь при особыхъ обстоятельствахъ. Задолго до Бонапарта исторія знала такое превращеніе—въ эпоху разложенія римской республики, въ эпоху исчезновенія гражданъ, упадка чувства политической свободы и личнаго достоинства. Франція конца XVIII-го віка не страдала пороками Лукулловъ и рабовъ, но относительно республиканскихъ добродітелей стояла на самой низкой ступени. Тамъ, въ Римъ, были равнодушны къ свободів, потому что не візрили въ нее и гражданскій долгъ считали бременемъ безполежнымъ и непріятнымъ. Здісь—въ провинціальной Франціи столь же равнодушно встрічали самыя разнообразныя конституціи, потому что почти тысячелітняя монархія пріучила народъ къ со-

<sup>47)</sup> Juirg. III, 183.

<sup>48)</sup> Bourrienne.

вершенно другой власти, и на гражданскій долгь нація смотр'вла, какъ на нічто чуждое, совершенно пенужное и даже опасное. Въ результат'в краснор'вчив'в ппав картина: послів паденія монархіи никто не хочеть исполнять даже обязанностей избирателя, изъ десяти челов'єкъ девять б'єгуть отъ урнъ, какъ отъ заразы. Въ Парижів, конечно, діло идеть иначе. Но и здісь внизу непреодолимый ужасъ предъ дальній пимъ ходомъ революціи, вверху—апатія и скептицизмъ...

Врядъ ли во всей исторіи человічества представлялись боліве благопріятныя обстоятельства для возникновенія сильной единоличной власти. Это понимали даже приближенные Бонапарта. Одинъ изъ его генераловъ разсказываеть, что главнокомандующаго итальянской арміей во всей Франціи привітствовали, какъ освободителя отъ террора, всі партіи были готовы облечь его диктатурой 40). И при этомъ еще Бонапарть съум'єль окружить себя ореоломъ поэзіи, просв'єщенной мысли, гражданскихъ чувствъ!..

Впослідствій во всеоружій цезарской власти Наполеонъ говориль: «на моей стороні» народъ и армія: надо быть дуракомъ, чтобы не суміть царствовать при такихъ условіяхъ» <sup>50</sup>).

Совершенно тѣ же иден должны были волновать мозгъ Бонапарта въ Италіи, и онъ не скрывалъ ихъ. «Я не могу болье повиноваться», говорилъ онъ своей свитѣ, «я вкусилъ власти и не смогу отъ нея отказаться. Моя участь рышена; если я не въ состояніи буду стать господиномъ,—я покину Францію».

Но во Франціи именно господина и жаждали.

Генералу правительство и народные представители устроили торжественный пріємъ. Церемонія вышла необыкновенно величественной и многолюдной, совершенно не соотв'єтствующей республиканскимъ нравамъ и идеямъ. Правда, директора были од'єты въримскіе костюмы, оркестры играли патріотическіе гимны, балдахинъ надъ правителями былъ составленъ изъ непріятельскихъ знаменъ. И среди всего этого блеска и шума, челов'єкъ, немного выше пяти футовъ, въ сюртук і желізнаго цв'єта, окруженный адъютантами. Они сравнительно съ нимъ великаны, но ихъ безгранично покорныя и благогов'єйныя лица даютъ понять публик і всю мощь и весь авторитетъ «маленькаго капрала».

Гремятъ клики, апплодисменты и Талейранъ представляетъ директорамъ генерала. Онъ рекомендуетъ героя почти выраженіями бюллетеней и писемъ къ Жозефинъ. Бонапартъ—освободитель Италіи... Онъ питаетъ отвращеніе къ роскоши и блеску—у него

<sup>49)</sup> Bourrienne.

<sup>50)</sup> Pemiosa, ib. 684.

<sup>«</sup>МІРЪ ВОЖІЙ», № 2, ФЕВРАЛЬ.

для этого слишкомъ необыкновенная душа! Онъ любатъ поэзію Оссіана именно потому, что она уносить человѣка отъ земли. Онъ склоненъ къ мечтательному уединенію, и французамъ не только не слѣдуетъ опасаться его честолюбія,—напротивъ, позаботиться выр-цать его изъ труженическаго убѣжища...

Супружеская корреспонденція, очевидно, возымѣла полное дѣйствіе. Талейранъ превратился чуть не въ поэта. Впрочемъ, не стало дѣло и за настоящими поэтами: Шенье сочинилъ гимнъ о «гражданскихъ лаврахъ», о французской республикѣ и о мирѣ—достояніи побѣды. Гимнъ распѣвали по всѣмъ улицамъ Парижа...

Что долженъ быль чувствовать Бонапартъ?

Его окружали преданные солдаты, на улицахъ его карету встрічали оваціями, но въ воздухі посились звуки: свобода, республика мародъ. Сухое дерево долго еще стоить послі того, какъ въ немъ замерла жизнь. Такъ и директорія съ ея римскими декораціями.

Можно, конечно, столкнуть съ мѣста истуканъ, утратившій всякій престижъ. Но Бонапартъ считалъ плодъ не вполнѣ эрѣлымъ, фантазію парижанъ недостаточно распаленной и презрѣніе къ республиканскому правительству еще не дошло до неудержимой ненависти. Требуется дать еще нѣсколько представленій—изъ битвъ, прокламацій и изреченій.

«Челов комъ можно управлять только при помощи воображенія: безъ воображенія онъ—животное».

Такъ говорилъ Наполеонъ — цезарь. И это было одновременно выводомъ и правиломъ всей его жизни.

Онъ просить у директоріи военной экспедипіи. Ему предлагають завоевать Англію. Но это ужъ очень рискованно; генераль выбираетъ Египетъ: отгуда онъ завоюетъ Индію. и директорамъ пріятно отдѣлаться отъ подозрительнаго завоевателя. Итакъ, Египетъ, — сказочный востокъ, гдѣ все грандіозно—отъ пустынь и пирамидъ до рабства народовъ и подвиговъ царей! Сколько тамъ поводовъ и случаевъ разыграть сильную роль и сказать эффектное слово! А здѣсь, въ легкомысленномъ, забывчивомъ Вавилонѣ можно потеряться въ толиѣ: парижане не любятъ слишкомъ долго предаваться одному чувству и интересоваться однимъ человѣкомъ, особенно если онъ постоянно предъ глазами. Ввиду этого Бонапартъ даже избѣгалъ бывать въ театрѣ, нообще показываться публично... Египетъ явился истиннымъ спасеніемъ.

Дълая эпопея - эта египетская экспедиція!

Всёмъ было извёстно, что генералъ взялъ съ собой Ветхий Завъть, Оссіана, Вертера и Новую Элоизу, свиту ученыхъ и большой запасъ классическихъ восторговъ предъ античными странами. Но дальше начиналась уже настоящая легенда.

На самого Бонапарта Востокъ произвелъ опьяняющее д'йствіе. Проснулась натура полудикаго бандита, воспрянули инстинкты д'втища оригинальнаго европейскаго племени, котораго цивилизовань вы теченіи цівлаго віжа. Корсиканець очутился вы родной стихіи—даже боліве: здівсь пе было ни Паоли, ни других в конкуррентовы. И мечты разыгрались на простор в.

Сегодня Бонапартъ бес'й дуетъ въ пирамид'й Хеопса съ муфтіями и муллами. Онъ говоритъ въ восточномъ дух'й, въ стил'й мусульманскаго пророка.

«Слава Аллаху! Ність Бога, кромі: Бога, и Магометь его пророкъ! Хлібоъ, похищенный злымъ, превращается въ прахъ въ его устахъ».

И иуллы отвачали:

- Ты сказаль, какъ ученвінній мулла.
- «Вст. кти я начальствую, мои дти. Мит дана власть закономъ-защищать ихъ».
  - О! какъ это прекрасно! Ты сказаль, какъ пророкъ!..

Дальше Бонапартъ увърялъ шейховъ, что онъ можетъ низвести съ неба огненную колесницу, и шейхи уже съ трудомъ находили отвътъ <sup>51</sup>).

Оффиціальная парижская газета печатала всі эти чудеса, обозначая событія даже по магометанскому календарю. Парижане могли вообразить себя во времена ПІехерезады. Что же касается самого героя, у него совершенно закружилась голова. Онъ принималь депутацію синайскихъ отшельниковь и вписаль въ ихъ книгіз свое имя рядомъ съ именами Али, Саладина, Ибрагима. Онъ уже помышляль о созданіи новой религіи, о шествіи по всей Азіи на слопіз, съ тюрбаномъ на головіз, съ новымъ кораномъ въ рукахъ, о преобразованіи всего міра по собственному плану. Европа казалась ему жалкой норой, гдіз нізть мізста настоящему дізу. Европа, кроміз того, слишкомъ стара и цивилизованна. На Востокіз Александръ Македонскій могъ объявить себя сыномъ Юпитера, а если бы онъ, Наполеонъ, объявиль себя сыномъ Предвічнаго Отца—въ Парижіз послідняя торговка освистала бы его 12).

Это обстоятельство особенно смущало пылкаго вождя. Религіозный вопросъ его ръшительно не затрудняль. Даже на островъ св. Елены Наполеонъ все еще восхищался своими египетскими прокламаціями. Въ одной изъ нихъ онъ выдаваль себя за послан-

<sup>51)</sup> Mémorial, I, 120; M-me Staël. XIII, 151; Шатобріанъ. III, 156.

<sup>52)</sup> Marmont. II, 242; cp. Bourrienne.

ника Бога. «Это было шарлатанство», объяснять развѣнчанный цезарь, «но высшаго полета!». Онъ безъ мальйшихъ затрудненій приняль бы исламъ, если бы этого потребовали обстоятельства. Вѣдь сказалъ же когда-то Генрихъ IV: «Парижъ сто̀итъ обѣдни»,— неужели Азія не стоила бы тюрбана и шароваровъ? А въ сущности этимъ все и кончалось. У арміи только оказался бы лишній поводъ посмѣяться <sup>53</sup>).

Но въ дъйствительности арміи было совстить не до смъха.

Именно во время самыхъ великолъпныхъ представленій генерала армія терпъла ужасныя лишенія. Въ Сиріи Бонапартъ во время отлива переходилъ Чермное море, а солдаты гибли отъ зноя, жажды и, наконецъ, отъ моровой язвы. Генерала арабы привътствовали именемъ кебира—отца огня, онъ расписывался рядомъ съ Саладиномъ, позже на островъ св. Елены эту эпоху своей жизни онъ находилъ «прекраснъйшей», а между тъмъ самые отважные генералы, вродъ Мюрата и Ланна, въ отчаяніи топтали ногами свои генеральскія шляпы на виду у солдать, замышляли похитить знамена. Что же происходило съ солдатами? Наполеонъ сознавался,—не будь армія въ его рукахъ, трудно и представить, до какихъ крайностей она дошла бы. Солдаты бросались въ Нилъ, застръливались въ присутствіи главнокомандующаго 54).

Къ бъдствіямъ пустыни присоединились неудачи, сначала на моръ, при Абукиръ, потомъ на сушъ при Акръ. Звъзда пророческой миссіи начинала туски вть, и пророкъ падаль духомъ. Это существенный факть въ психологіи и исторіи Наполеона. Мы встрытимся съ нимъ неоднократно. Не было столь дерзкаго предпріятія, которое бы остановило Бонапарта при благопріятныхъ обстоятельствахъ, и трудно представить, до какого малодушія доходиль этотъ несравненный полководець въ минуту поворота судьбы. У него не было въры въ личную мощь, независимую отъ какихъ бы то ни было случайностей. И не было этой въры, потому что натура Бонапарта не знала ни нравственнаго принципа д'ятельности, ни общечеловъческой цъли. Отъ начала до конца это азартная игра во имя грубфишихъ инстинктовъ самовластія и самолюбія. И, можетъ быть, обезчещенный законъ мірового порядка несравненно сильнее отомстиль себя, обпаруживь вы тяжелый чась трусость и отчаяние въ самомъ властитель, чамъ продажность и измъну въ его рабахъ. Это отнюдь не наша моральи не благонам вренное резонерство враговъ Наполеона. Это-совершенная правда исторіи

<sup>53)</sup> Mémorial. I, 467-8; II, 749-50.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Ме́т. I, 112; Шатобріанъ III, 180; Jung. III, 260.

я чистъйшая логика дъйствительныхъ событій. Порукой—свидътельства или искреннихъ почитателей Наполеона, или людей, не инъвшихъ никакого повода и желанія извращать факты.

Египетская армія являла ужасающее зрѣлище. Голодная, полураздѣтая, она бросала по пути раненыхъ и зачумленныхъ. Кругомъ пустыня, выжженныя деревни и поля, солнце едва видное сквозь облака дыма. Все, что можно было взять у населенія, давно отнято. Въ войсковой кассѣ пусто совершенно, сумма неуплаченнаго жалованья арміи простирается до четырехъ милліоновъ. А кругомъ фанатики-мамелюки: съ ними ежедневныя сраженія 55).

Все это разсказываетъ оффиціальное донесеніе генерала, второго послів Бонапарта. И при такихъ условіяхъ главнокомандующій убзжаеть изъ Египта тайно, ночью, сдавъ заочно начальство другому и увозя съ собой послівднія орудія. Правда, въ письмів къ своему преемнику онъ обівщаетъ быть «душою и сердцемъ» съ покинутой арміей... Это не помівшало генералу погибнуть и арміи окончательно разстроиться.

Иную судьбу сулилъ Парижъ. Сюда Бонапарта уже давно призывали письма брата Люціана, члена представительнаго собранія. Парижъ снова киштать заговорами, снова назръвали перевороты и судороги мертворожденнаго республиканскаго организма. Энергичиташими заговорщиками снова были роялисты, но подавить какой бы то ни было заговоръ для республики означало прибъгнуть къ военной силъ, т. е. конституціонную власть превратить въ безконтрольный произволъ «ппаги», отдёльныхъ личностей. Это необыкновенно простая логика событій, и ее, конечно, Бонапартъ понималъ не хуже другихъ. «Нужно быть военнымъ», «нужна шпага», его любимыя выраженія о республиканской эпохѣ. «При мнѣ мой мечъ, берегитесь!»—его обычный raison suprême на вершинъ власти 56). Но приходилось дъйствовать въ «старой, слишкомъ цивилизованной Европіз», и помимо меча требовались еще гражданскіе таланты. Мы уже знаемъ, въ какой степени Бонапартъ обладалъ ими, а теперь, вернувшись въ Парижъ, онъ развернулъ ихъ въ небываломъ блеск в.

«Это одна изъ эпохъ моей жизни, когда я былъ особенно ловокъ», говорилъ онъ самъ о своей политикъ наканунъ ръшительнаго удара.

<sup>55)</sup> Донесеніе генер. Клебера у Jung'a. III, 291.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Welschinger. La cenzure sous le premier empire. Paris. 1882, 45.

## IV.

## «Наполеонъ I--императоръ французовъ».

«Я не узурпаторъ. Я поднялъ корону съ земли, народъ возложилъ мнѣ ее на голову: да будетъ ненарушимъ этотъ актъ!»

Говорилъ Наполеонъ въ государственномъ совътъ 57).

Раньше, въ моментъ самаго коронованія, рѣчь была еще торжественнѣе. Надѣвая корону на голову, цезарь произнесъ:

«Богъ мн дароваль ее: горе, кто коснется ея!» 58).

И эти слова до такой степени восхищали его самого, что онъ повторялъ ихъ и послѣ церемоніи, во дворцѣ, дамамъ и кавалерамъ.

Между обоими, совершенно подлинными, заявленіями большая разница, даже противорічіє. Быть государемъ по волі народа или милостію Божією—не одно и то же. Наполеонъ это сознавалъ и въ теченіи всего царствованія тосковалъ о «принципі легитимизма». Странно, гордый побідитель монарховъ и безпощадный хозяинъ ихъ коронъ и державъ, чувствовалъ къ «врожденнымъ государямъ» своего рода благоговініе и интересовался ихъ петимной жизнью и личностями, совершенно какъ міщанинъ во дворянстві благоговітеть предъ настоящимъ дворяниномъ и собираетъ сплетни великосвітскихъ салоновъ.

Этимъ чувствомъ весьма многое объясняется въ психологіи и и правленіи Наполеона.

«Воля народа»—была просто реторическая фраза. Врядъ ли даже Людовикъ XIV съ такимъ презрѣніемъ относился къ народу, къ сенаторамъ, къ министрамъ и въ особенности къ «идеологамъ», какъ Бонапартъ, и имѣлъ всѣ основанія.

Когда цезарь перешелъ Рубиконъ, ему предстояла весьма опасная борьба и съ соперниками-тріумвирами, и съ республиканцами. Ему даже послі; побіды суждено было пасть подъ ударами Брута—истиннаго гражданина, восторженнаго поклонника свободы до полнаго непониманія рабской дійствительности.

Когда же изъ Египта явился Бонапартъ, даже безъ арміи, явился, въ сущности, дезертиромъ, Парижъ его встрѣтилъ съ неописаннымъ энтузіазмомъ. Самъ онъ потомъ говорилъ, что именно этотъ эптузіазмъ возбудилъ въ немъ идею спасти Францію <sup>59</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Mém. I, 101.

<sup>58)</sup> Lévy, 520.

<sup>59)</sup> Lévy, 585.

«Если бы онъ даже упалъ съ неба», говоритъ очевидецъ, «его появленіе не вызвало бы большаго изумленія и восторга»...

Это-народъ.

Изъ пяти директоровъ двое раздѣляли чувства толпы и въ числѣ ихъ Сійэсъ, Руссо революціи de facto, на бумагѣ, по крайней мѣрѣ. Онъ только-что вернулся изъ Берлина, гдѣ былъ посломъ и за какія-то услуги получилъ блестящій подарокъ отъ прусскаго короля и почетный конвой до границы.

Мы уже знаемъ пристрастіе законодателя къ презрѣнному металлу. Но на свѣтѣ всегда такъ бываетъ: разъ пріобрѣтенъ капиталъ, нужны почести, и Сійэсъ уже носился съ новой конституціей, которая должна была сразу убить всѣхъ враговъ республики, и вознести автора и преобразователя на необычайную высоту. Но, по давно уже заведенному порядку, преобразователями должны быть генералы и гренадеры.

Бонапартъ все-все это объщалъ и принялъ расходы по операціи на свой счетъ. Сійэсъ отлично зналъ, что у генерала положено въ парижскихъ банкахъ болѣе тридцати милліоновъ денегъ итальянскаго происхожденія, и какихъ-нибудь полтора милліона для него не составятъ большого лишенія, особенно въ виду реформы.

А реформа состояла въ следующемъ:

Сійэсъ уничтожалъ народные выборы, народъ могъ составлять только списки кандидатовъ и уже сенатъ по этимъ спискамъ назначалъ членовъ законодательнаго корпуса и трибуната. Вся «народная» свобода значитъ сосредоточивалась въ сенатъ, а сенаторы, въ свою очередь, получали жалованъе отъ исполнительной власти, трибунамъ предоставлялись пенсіи изъ того же источника за пять лътъ службы. Именно службы, а не представительства: такъ Бонапартъ и понялъ всю эту машину.

Но законодатель не прочь быль пойти и еще дальше. Онъ предлагаль создать великаго избирателя: пусть бы онъ, пребывая въ Версали, получалъ шесть милліоновъ жалованья и назначаль двухъ консуловъ—консула мира и консула войны. Больше вичего отъ него не требовалось.

Здісь уже генераль не выдержаль: до такой степени быль наивень плань и для него именно поэтому невыгодень!

«Какъ вы, господинъ Сійэсъ, могли вообразить, чтобы человѣкъ съ кое-какимъ талантомъ и нѣкоторымъ чувствомъ чести рѣшился играть роль свиньи, откармливаемой милліонами?...»

Общій хохоть встрітиль остроту 60)...

<sup>60)</sup> Mém. I, 777.

И такіе-то господа законодательствовали и стояли на стражѣ республики!

Оставались самые свиртные революціонеры, якобинцы. Но мы уже отчасти знакомы съ ихъ гражданскими доблестями, самъ Наполеонъ такъ судилъ о своемъ положеніи наканунт цезаризма: твердое ртшеніе войти въ союзъ съ умтренными грозило ему великими опасностями, съ якобинцами онъ былъ совершенно безопасенъ: они сами предложили провозгласить его диктаторомъ 61).

Бонапартъ ухаживаль за всёми, даже за бурбонской партіей, прятался отъ народа по той же старой системё—не примелькаться толпё и держать ся любопытство въ состояніи возбужденія.

Наконецъ, наступаетъ восемнадцатое брюмера (8-е октября). Это, въ сущности, извъстное намъ восемнадцатое фруктидора: только другой генералъ напускаетъ гренадеровъ на народныхъ представителей... И кто бы могъ ожидать! Бонапартъ, было, спасовалъ тамъ, гдъ Ожеро вышелъ героемъ. Удивительная сцена разсказана самыми разнообразными очевидцами, начиная съ брата героя Луціана и кончая Бернадотомъ и роялистскимъ агентомъ.

Следовательно, сцена безусловно историческая.

Бонапартъ вошелъ въ представительное собраніе пятисотъ съ обычной смёлостью, не разсчитывая на сопротивленіе. Вдругъ со всёхъ сторонъ загремёли крики: «Внё закона! Бей его!..»

Герой задрожаль, поблёдныть и, падая въ обморокъ, едва успёль склонить голову на плечо гренадера и прошептать: «тащите меня отсюда». Солдаты вынесли его на свёжій воздухь; Бонапартъ немедленно пришель въ себя, сёль на лошадь, объвхаль фронтъ и направиль гренадеровь въ залу.

Каждый изъ нихъ заранѣе получилъ по двѣнадцати франковъ, очень многіе, кромѣ того, новое платье: было не мало и пьяныхъ. Луціанъ, предсѣдательствовавшій въ собраніи, отказался пустить на голоса предложеніе объявить его брата внѣ закона. Впослѣдствіи, совершенно справедливо, онъ считалъ этотъ отказъ громадной услугой Наполеону. Такъ думали всѣ, и самъ Наполеонъ. Минуты шли, Бонапартъ уже кричалъ солдатамъ: «За мной! я—богъ сегодняшняго дня!»; приказывалъ убивать всѣхъ, кто станетъ сопротивляться; членамъ собранія не оставалось ничего другого, какъ прыгать въ окна.

Нѣсколько дней спустя, Сійэсь объявляль своимъ друзьямъ, весь исполненный изумленія: «Господа, у васъ есть теперь повелитель! Этотъ человѣкъ все знаетъ, всего хочетъ и все можеть!»

<sup>61)</sup> Mém. I, 773.

А еще позже старый королевскій дворець виділь слідующую сцену.

Къ воротамъ подъбхала королевская карета; лакеи стремглавъ бросились принимать гостя и выстроились по лъстницамъ. Сквозь ряды быстрой походкой поднимался все тотъ же маленькій человъкъ, одътый съ солдатской простотой, но всей фигурой обличавшій силу и власть. Длинные республиканскіе волосы исчезли, лицо, по словамъ очевидцевъ, странно походившее на маску, преобразилось, пріобръло солидную округлость, изящную матовую бълизну и вмъсто—безобразныхъ косицъ—на открытый лобъ небрежно падала одна только прядь. Глаза смотръли въ пространство, будто не видя рабольнія толпы. На лицъ лежалъ ясный отпечатокъ презрительнаго равнодушія къзтому бъдному, возбужденному человъчеству.

Пока предъ нами первый консулъ, но онъ настоящій монархъ по власти, болье чемъ кто-нибудь изъ законнъйшихъ европейскихъ государей.

Вспоминая свой походъ въ Египетъ, онъ говорилъ поэту Лемерсье: «Вы увидѣли бы страну, гдѣ государь считаетъ за ничто жизнь подданныхъ, и гдѣ подданный считаетъ также за ничто свою жизнь; вы тамъ излечились бы отъ своей философіи».

Въ этомъ поучени чуется невольное тоскливое чувство... Теперь пришло время насытить его.

И кто можетъ быть препятствіемъ? Кому Наполеонъ обязанъ своимъ головокружительнымъ возвышеніемъ? Спустя четыре года его провозгласятъ императоромъ, и кто будетъ особенно помогать этому? Якобинецъ Фуше, революціонеръ Талейранъ. Но, вѣдь, не считаться же съ миѣніями подобныхъ господъ: достаточно имъ заплатить. Я и только я, вездѣ и во всемъ, все ради я и все благодаря я. Такова мораль Бонапарта. И это не эгоизмъ въ обычномъ смыслѣ слова, это—искреннѣйшій культь своей личности, какъ единственной среди окружающаго безличія, это одновременно и природа человѣка, и логика жизни, и принципъ нравственности. Высота монумента зависитъ всегда больше отъ его пьедестала, чѣмъ отъ самой фигуры. Такъ и величіе всякаго дѣятеля, и въ особенности исключительно практическаго, какимъ былъ Наполеонъ.

Его колосссальность, какъ любять выражаться современные французы, покоится на громадномъ по количеству матеріаль, добровольно легшемъ въ подножіе его. Это—французы самыхъ разнообразныхъ партій и сословій: роялисты, либералы, якобинцы, герцоги и маркизы съ въковыми гербами, составители конституцій, ученые и поэты, народные представители и бездомные пролетаріи.

Еще въ тюльерійскихъ залахъ носилось дыханіе бурбонской монархіи, еще будто вчера происходили всякіе lever и coucher, еще свѣжъ весь этикетъ Людовиковъ, а цѣлыя толпы старой знати тѣснятся уже вокругъ новаго властителя. Зачѣмъ? Какія почести можетъ онъ дать, равныя пергаментамъ крестовыхъ походовъ? Можетъ быть, эти потомки средневѣковыхъ паладиновъ котятъ служить отечеству, гражданскому порядку, жертвовать кровью и жизнью въ борьбѣ съ внѣшними врагами? Нисколько.

У Монморанси и Рогановъ совершенно другая цѣль. «Я,— говорилъ потомъ Наполеонъ,—предложилъ имъ мѣста въ администраціи и въ арміи,—они предпочли мои переднія».

«Чего же хотите вы? — объясняютъ въ свою очередь Роганы и Монморанси, — надо же у кого-нибудь служить» <sup>62</sup>).

И у императора нътъ отбою отъ просьбъ на придворныя должности. И не только у него. У каждаго маршала свита составлена изъ юныхъ отпрысковъ древнийшихъ фамилій Франціи. Женское покольніе не отстаеть оть кавалеровь. Наполеонь сразу убъдился, насколько фрейлины изъ старой знати искуснтве и, главное, сговорчивье, чемъ дочери новыхъ, созданныхъ имъ, принцевъ. Услуга, отъ которой уклонится дама изъ третьяго сословія, изъ страха унизить себя, исполняется съ необыкновенной легкостью и граціей руками высокородной герцогини. А герцоги, въ свою очередь, наперерывъ припоминаютъ новому хозяину дворца разныя подробности королевскаго этикета, объясняють ему тайну реверансовъ, спеціальные способы подавать его величеству депеши и письма, завътныя формулы словесного обращения съ нимъ, вообще всю хитрую науку «придворнаго ласкательства», и Наполеонъ принималь эти сообщенія съ такой серьезностью какъ будто вопросъ шель о спасеніи человіческаго рода 63).

Онъ былъ правъ. Спасать человъческій родъ хотьли какіето «метафизики», давно уже погибініе на гильотинъ или задушенные въ тюрьмахъ. Теперь на первомъ планъ—умъть повелъвать, съ одной стороны, и умъть повиноваться—съ другой. И первое искусство безконечно облегчается необыкновеннымъ прогрессомъ второго.

Да, очевидецъ правъ. Бонапартъ, съ быстротой сказочнаго принца перелетъвъ изъ мансарды Отеля свободы въ Тюльери и, еще консуломъ, видя совершенво восточное раболъпство самыхъ свъжихъ республиканцевъ,—съ каждымъ диемъ могъ убъждаться

<sup>62)</sup> M-me Staël. XIII, 222; XV 98. Mémorial. I, 366, 716.

<sup>63)</sup> Staël. XIII, 221.

въ одной неотразимой истинъ: «власть надъ землей—дъло весьма простое» <sup>64</sup>), точнъе, власть надъ Франціей начала XIX-го въка.

Властитель даже врядъ ли и ожидалъ такого легкаго и въ то же время блестящаго приза. По крайней мъръ, у него явно захватываетъ духъ отъ самодовольства. Онъ не знаетъ, какъ и оцъпить себя, какое слово произнести публично въ честь своего ума и генія.

Сенать, государственный совіть, весь дворь, приближенные маршалы, даже дамы только и слышать слідующія різчи:

«Вы всі не знаете, что такое правительство; вы не им'юте и представленія о немъ; только я, благодаря своему положенію, знаю, что такое правительство» <sup>65</sup>).

## О министрахъ:

«Я болже старый администраторъ, чёмъ они; когда надо извлечь изъ собственной головы средство—прокормить, содержать» дисциплинировать, одушевить однимъ и тёмъ же духомъ и одной и той же волей нёсколько сотъ тысячъ людей вдали отъ ихъ родины,—тогда скоро познаются всё тайны администраціи» <sup>66</sup>).

Это разсуждение особенно любопытно. Наполеонъ не зналъ пныхъ вопросовъ и цілей государственнаго управленія, кром'й военныхъ и необходимыхъ въ военное время. Эту идею онъ не преминетъ осуществить во всемъ ея объемъ, попытается всю Францію превратить въ боевой лагерь и, какъ увидимъ, весьма многое успѣетъ сділать на этомъ пути.

## Лальше:

«Я люблю власть, да; но люблю ее, какъ артистъ... Люблю ее, какъ музыкантъ любитъ свою скрипку; люблю ее затъмъ, чтобы извлекать изъ нея звуки, аккорды, мелодіи...» <sup>67</sup>).

Понималъ ли Бонапартъ, что онъ въ сущности говорилъ этимъ артистическимъ сравненіемъ, но на дѣлѣ онъ до конца осуществлялъ идеалъ своего рода чистой художественной власти, т. е. власти ради нея самой, безъ всякаго отношенія къ ея орудіямъ и жертвамъ. Мы это откровеніе должны помнить: оно объяснитъ намъ множество фактовъ, часто въ высшей степени мелкихъ, даже пошлыхъ, но служившихъ необходимыми аккордами въ мелодіи Наполеона.

Еще одно также въ высшей стецени красноръчивое признаніе: «Моя любовница—это власть. Я слишкомъ миого сдёлалъ, что-

<sup>64)</sup> Ib. 171.

<sup>65)</sup> Raiderer. O. compl. III, 548, 332.

<sup>66)</sup> Mollren. Mém. I, 348.

<sup>67)</sup> Raiderer. O c. III, 541, 313.

бы овладъть ею, и не могу допустить, чтобы ее похитили у меня; не могу стерпъть, чтобы даже вождельли о ней».

Здёсь не только любовь, но и ревность,—и ревность неумолиможестокая,—и болёе подозрительная, чёмъ въ письмахъ итальянскаго главнокомандующаго къ легкомысленной супругё.

Вотъ два основныхъ психологическихъ факта, данныхъ намъ самимъ героемъ. Сдѣлайте совершенно логическіе выводы, и дѣйствительность подвердитъ ихъ съ поразительной точностью.

Властитель-художнико и властитель-ревнивець: въ этихътипахъ весь Наполеонъ.

Для художника—драгоцінна каждая черта его произведенія, для музыканта исполненъ сладости каждый звукъ любимой мелодіи, для поэта—незабвенна каждая минута вдохновенія. Для нихъ ничего нітъ мелкаго, второстепеннаго, ничтожнаго. Все до посліднихъ ударовъ кисти и едва слышной замирающей ноты—все для нихъ сливается въ чудную гармонію.

То же самое для Наподеона неограниченная власть.

Сначала основная тема: вся Франція должна представлять изъ себя послушный, чуткій, безукоризненно настроенный инструменть. Стоить лишь прикоснуться руків артиста, и инструменть издасть непремінно одинъ изъ звуковъ зараніве опреділеннаго аккорда. Инструменть—громадный и для этого устроены сотни, тысячи смычковъ, цілый оркестръ. Это—префекты.

Послушайте, какъ Наполеонъ уже на острові св. Едены изображаль свое управленіе,—вамъ невольно представится великій артистъ.

«Организація префектуръ, ихъ д'ятельность, результаты были восхитительны и сверхъестественны. Одинъ и тотъ же толчекъ въ одно мгновеніе сообщался болье чёмъ сорока милліонамъ людей, и при посредств'є этихъ центровъ м'єстной д'ятельности движеніе было такъ же быстро на окраинахъ, какъ и въ центр'і.

«Префекты, при своей власти и мѣстныхъ средствахъ, какими они были снабжены, являлись сами императорами малаго колибра; и такъ какъ они получали силу только отъ перваго толчка и были липь его органами, и такъ какъ все ихъ вліяніе зависѣло исключительно отъ ихъ временныхъ обязанностей и отнюдь не было личнымъ и они вовсе не были привязаны къ краю, которымъ управляли, то въ результатѣ всего этого префекты являли всѣ достоинства старыхъ самодержавныхъ главныхъ правителей, и были чужды всѣмъ ихъ недостаткамъ...

«Было необходимо, чтобы всё нити, исходящія отъ меня, находились въ гармоніи съ первоисточникомъ (т.-е. съ диктатурой, по объясненію Наполеона), иначе не были бы достигнуты результаты. Правительственная сѣть, которой я покрыль страну, пріобрѣтала страшное напряженіе, чудовищную эластическую силу, если бы пришлось отразить ужасные, вѣчно угрожавщіе удары. 68).

Наполеонъ въ картину своего художественнаго созданія вводитъ причину его возникновенія и произноситъ длинную різчь о необходимости военной диктатуры во Франціи послі; революціи.

Противъ этого недьзя возражать: наслъдствомъ террора и лиректоріи могла быть только сильная власть. Но, во-первыхъ. такая власть требовалась преинущественно въ очаг революціонной бури, въ Парижћ, и то не на пятналнать леть наполеоновскаго правленія. Пезарь нашель полавляющее большинство населенія готовымъ воспринять какой угодно порядокъ, лишь бы это быль дъйствительно порядокъ. Правда, по странъ расплодились разбойничьи шайки, но въ первые же годы консульства онъ были совершенно уничтожены, и крестьяне, по словамъ очевидцевъ, снимали даже шапки передъ жандармами 69). Зачъмъ же требовалось съ годами не только усиливать «съть», но прямо душить страну и превращать ее въ сплошной многомилліонный боевой строй посредствомъ «военной классификаціи»? Зачамъ было вводить въ школы барабанъ и военную дисциплину, учителями ставить старыхъ унтеръ-офицеровъ, ретивыхъ служакъ, но наводившихъ ужасъ на родителей грубостью и совершеннымъ равнодушіемъ къ религіи? Съ какой пѣлью правитель свой университеть. т. е. преподавательскую и начальническую корпорацію народнаго просвіщенія, стремился организовать по образцу ісвуитскаго ордена, -- это подлинное выражение самого организатора, -- ввести пъликомъ, казарменный режимъ, военную систему взысканій съ этихъ совершенно невіздомыхъ міру подвижниковъ канцелярскаго аскетизма? Неужели еще въ 1812 году Льтописи Тацита и похвальное слово Марку Аврелію могли грозить революціей? Съ такимъ ожесточеніемъ эти книги преслёдовались въ школахъ! И неужели для общественнаго порядка было необходимо, чтобы въ конпъ правленія Наполеова воспитанники Нормальной школы выходили изъ своей учебной тюрьмы не иначе, какъ отрядами, въ форм' в подъ начальствомъ инспекторовъ? Какую цель могли имъть настоящіе военные походы капитановъ и прочихъ армейскихъ чиновъ для наблюденій надъ казарменной дисциплиной въ школахъ, надъ манежами и смотрами, замънявшими рекреаціи и

<sup>68)</sup> Mémorial, II, 400-1.

<sup>69)</sup> Raiderer. III, 384.

экзамены? Что означало полнѣйшее равнодушіе императора къ начальной, народной грамотности до такой степени, что въ нѣкоторыхъ департаментахъ на двадцать или тридцать общинъ приходился одинъ учитель и умѣнье читать и писать считалось величайшей ученостью?

Въ самомъ началъ императорства Наполеона въ русскомъ журналъ сообщалось, что въ отечествъ Фенелоновъ и Расиновъ, по волъ пезаря, говорили и писали слъдующее: «математика сушитъ сердпе, медицина есть наука обмана, физика и химія ведутъ къ безбожію, поэзія—припадокъ праздныхъ головъ, красноръчіе рычагъ къ ниспроверженію государствъ и науки вообще совсъмъ ненужны обществу, одно только военное дъло и военныя школы необходимы государству» 70).

Въ этихъ словахъ есть нѣкоторое преувеличеніе. Математика и медицина допускались императоромъ, но въ самыхъ узкихъ спеціальныхъ предѣлахъ. По мнѣнію Наполеона, настоящаго довѣрія заслуживаютъ лишь медики, не знающіе естествено-математическихъ наукъ. То же самое и юристы: имъ не зачѣмъ было знать такихъ предметовъ, какъ политическая экономія, исторія права, иностранныя законодательства. Достаточно выучить кодексъ Наполеона.

Такіе взгіяды удивіяли не только иностранцевъ, они приводили въ крайнее смущеніе самихъ французовъ. «Бонапартъ хотъть дать французскому юношеству организацію мамелюковъ», говорили современники. На счеть этихъ мамелюковъ упрекалъ Наполеона и его братъ Луціанъ 71). Система была всёмъ ясна и становилась яснёе съ теченіемъ царствованія. Именно подъконецъ имперіи окончательно восторжествовалъ барабанъ въ школахъ, ученикамъ только и толковали о войнахъ и побъдахъ, сочиненія давали на темы наполеоновскихъ подвиговъ, по всёмъ лицеямъ размъстили тысячи стипендіатовъ — дътей гражданскихъ и военныхъ чиновниковъ — съ наказомъ водворять върноподданническій и армейскій духъ въ товарищахъ и, наконецъ, все зданіе увънчалось оригинальнъйшимъ проектомъ военной классификаціи.

Онъ остался невыполненной, но «прекраснъйшей мечтой» Наполеона.

И все это будто бы являлось последнимъ словомъ государственной мудрости, неизбежнымъ развитіемъ спасительной диктатуры! Окончательно убить народную жизнь и національную мысль,

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Дубровинъ. Р. В. 1895, VI, 206.

<sup>71)</sup> Lucien y Jung'a. III, 329.

обезличить всёхъ, отъ десятилетняго школьника до старейшаго министра, всёхъ затянуть въ солдатскій мундиръ и на всю жизнь поставить въ строй или запереть въ казарму,—нётъ, это не значить водворять порядокъ, не значить просто—управлять государствомъ.

И въ этомъ смыслі; понимали власть Наполеона всё, кромѣ его рабовъ; въ той же Россіи сомнѣвались, чтобы въ артиллерійской школѣ можно было научиться управлять имперіями и чтобы «рука, привыкшая дёйствовать прибойникомъ», могла съ достоинствомъ держать скипетръ 72).

Наполеону это достоинство было совершенно не по натуръ. Правда, онъ любилъ давать торжественныя аудіенціи, ввелъ самый пышный и самый мелочной этикеть, какой только быль извъстенъ въ Европъ, садился на тронъ при всякомъ поводъ, даже залу государственнаго совъта устроиль на манеръ тронной, но весь церемоніаль и блескъ не мізшали ему поминутно впадать въ ръзкій и крайне оскорбительный солдатскій тонъ. Исторія Наполеона знастъ не мало безпримърно пышныхъ перемоній, напримъръ, освящение конкордата, коронование Бонапарта императоромъ и королемъ. Вст эти событія сопровождались ослепительными бадами и банкетами. Но скука и затаенный страхъ сковывали всякое желаніе веселиться. На вечерахъ присутствовала тысячная толпа, а между темъ кругомъ нарило самое глубокое молчание. Цезарь изумлялся, по Талейранъ, лукав вішій изъ царедворцевъ, съ истинной откровенностью камердинера и «своего человъка», ръщалъ вопросъ коротко и ясно:

«Веселье нельзя вести съ барабаннымъ боемъ...»

Всюду этотъ барабанный бой: въ казармахъ, на улицахъ, даже въ придворныхъ салонахъ. Въ школахъ, конечно, при такихъ условіяхъ, трудно было учиться, при дворѣ веселиться, а на улицахъ даже дышать 73).

Но за то необыкновенно просто становилось играть «на инструмент'в власти», какъ выражался самъ цезарь. Музыка упрощена до посл'вдней степени. Въ сущности, вся имперія тянеть или, по крайней м'вр'в, должна тянуть одну и ту же ноту. Тонъ заданъ разъ навсегда, и необыкновенно энергичный по военному и освященъ авторитетомъ церкви и св. Писанія.

Наполеонъ, мы уже знаемъ, отнюдь не былъ върующимъ католикомъ. Религія для него заключалась въ костюмъ и обрядахъ,

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Дубровинъ. *Ib.* IV, 217.

<sup>73)</sup> Staël. XIII, 158.

необходимыхъ для управленія чернью. На остров'є св. Елены онъ говориль, что у него уже съ тринадцатил тняго возраста исчезло всякое опредъленное религіозное чувство. И трудно было вынести подобное чувство изъ семьи, гдѣ отецъ упражнялся въ «философскихъ» поэмахъ. Въ результатъ, по мнънію цезаря, всъ религіи и даже различныя философскія системы религіознаго направленія—идеологія, какъ и вообще все принципіальное, идейное, общенравственное 74). Но религія необходима, какъ острастка для невъжественнаго злодъя, а духовенство не что иное, какъ gendarmerie sacrèe, священная жандармерія, архіепископъ-тотъ же полицейскій префектъ. Наполеонъ даже боялся, какъ бы его подданные не заразились слишкомъ настоящей религіей. Въ школахъ дозволялась лишь казенная молитва, воспитанники не должны быть «ни слишкомъ набожными, ни слишкомъ невтрующими»; преподавать богословіе повельвалось «съ нъкотораго рода философскимъ и свътскимъ» направленіемъ...

И эта странная программа вполнѣ естественна съ точки эрѣнія властителя-артиста. Онъ боится, какъ бы религіозное чувство и искренняя преданность церкви не внесли диссонансъ въ его барабанный оркестръ. И онъ не перестаетъ тосковать о магометанскомъ коранѣ, соединяющемъ въ себѣ и свѣтскіе, и духовные законы. Ему даже недостаточно римскаго папства: онъ хочетъ полнѣйшаго духовнаго и матеріальнаго объединенія власти и ея орудій.

Вводя барабанъ и военную дисциплину, какъ императоръ, Наполеонъ создалъ въ то же время и духовное оружіе, какъ первосвященникъ, — оружіе лично для своего употребленія. Послів молитвъ въ умівренномъ количествів, пікольники учили слівдующій Катежизисъ. Сначала шло объясненіе, что служить «Наполеону І значить служить самому Богу», потомъ:

Вопросъ. Не существуетъ ли особенныхъ причинъ, которыя должны сильнъе привязывать насъ къ Наполеону I, нашему императору?

Ответь. Да; потому что онъ тотъ, кого призвалъ Господь въ трудныхъ обстоятельствахъ возстановить общественное отправление святой религи нашихъ отцовъ и быть ея покровителемъ. Онъ возстановилъ и сохранилъ общественный порядокъ, благодаря своей глубокой и дъятельной мудрости; онъ защищаетъ государство своею мощною рукой, онъ сталъ помазанникомъ Господа черезъ благословение, полученное имъ отъ первосвященника, главы всемирной церкви.

<sup>74)</sup> Thibaudeau, II, 151. (Le consulat et l'empire). Mémorial V, 259.



Наполеонъ І-й, императоръ французовъ.



**Вопросз.** Какъ должно думать о тіххъ, которые нарушаютъ евои обязанности къ нашему императору?

Ответь. По словать святого апостола Павла, они сопротивляются веленіять самого Бога и заслуживають вечнаго осужденія.

Это называлось *Катехизисомъ Боссюэта*. Знаменитый предатъ Іюдовикъ XIV считался главой галликанской церкви, т. е. національной и независимой.

Что собственно сладовало понимать подъ Катехизисомъ Босскота и его галликанствомъ въ эпоху имперіи, неоднократно объясняль самъ Наполеонъ.

Вотъ двв вполны краснорвчивыхъ сцены.

Императоръ узналъ, будто одинъ изъ епископовъ получилъ отъ папы письмо. Переписываться французскому духовенству съ римскимъ первосвященникомъ было запредено безъ въдома правительства. Наполеонъ обратился къ епископу:

«Я слышу, толкують о вольностяхь галликанской церкви. На всякій случай у меня есть мечь на готов'ь, берегитесь!»

Другой епископъ разсказывалъ, какъ императоръ пускался съ ними въ богословскія пренія и говорилъ имъ:

«Господа епископы, моя религія это религія Боссюэта; я вижу въ немъ отца церкви, онъ защищалъ наши вольности, я желаю сохранить его д'ыло и поддерживать ваше собственное достоинство. Слышите ли, господа?»

«И говоря это, бледный отъ гнева, онъ хватался рукою за рукоятку шпаги и возбуждаль во мне трепеть горячностью, съ какой готовился оборонять насъ».

При всемъ ужасѣ положенія, епископа невольно забавляла «странная амальгама имени Боссюэта, слова «свобода» и этотъ угрожающій жестъ». Но Бонапартъ былъ вообще мастеръ на подобныя амальгамы. Это тоже своего рода «механизмъ фразъ и понятій».

По поводу преподаванія богословія онъ говориль о «философіи», по поводу своего законодательства о «либеральныхъ идеяхъ» и, наконецъ, всю свою систему называль «возстановленіемъ и освященіемъ разума», эта система, будто бы, давала подданнымъ Наполеона возможность «вполнъ пользоваться и невозбранно наслаждаться всёми человъческими способностями»...

И это было высказано не въ самый разгаръ власти, а въ минуты самоуглубленія и сравнительнаго покоя на островъ св. Елены...

Тогда Бонапартъ не хватался за шпагу... Но въ теченіи всего правленія это его инстинктивный и неизбѣжный жестъ, его послѣднее и неопровержимое доказательство. И опять «амальгама».

Доказывать шпагой, по мнѣнію Наподеона, значило «пріурочивать законы къ знанію человѣческаго сердца и уроковъ исторіи».

По истинъ артистическая игра! Въ оркестръ одинъ барабанъ и играется въчно одна и та же пьеса изъ Катехизиса Боссюэта, а между тъмъ въ либретто представленія все, что угодно—и сердце. и идеи, и исторія, и разумъ. Надъ страной тяготъетъ единственный знакъ власти—мечъ, и онъ въ то же время дирижерскій жезлъ артиста, а между тъмъ—народамъ предлагается «вполнъ пользоваться всъми человъческими способностями».

Одно изъ двухъ: или ихъ мысль и слово и знаніе не принадлежатъ къ человъческимъ способностямъ, или предъ нами одинъ изъ самыхъ талантливыхъ наполеоновскихъ бюллетеней.

Нѣтъ. Пусть цезарь остается при своемъ мѣткомъ и правдивомъ опредѣленіи собственной власти, какъ художественнаго наслажденія. Тогда только мы психологически поймемъ не только пятнадцатильтною муштру нѣсколькихъ десятковъ милліоновъ, но много и другихъ вещей, на первый взглядъ совершенно недостойныхъ мощнаго властителя. Артисты — народъ необыкновенно мелочной и самолюбивый въ вопросахъ о своемъ искусствѣ и талантѣ. Это фактъ неоспоримый. Наполеонъ изъ ихъ семьи. Правда, его роль превосходитъ грандіозностью роли всѣхъ въ мірѣ трагиковъ, но это не мѣшаетъ ей по психологическому содержанію быть крайне простой и однообразной.

Любопытнѣйшая черта въ личности Наполеона—фанатическое пристрастіе къ мелочамъ и поразительная память на вещи, повидимому, безусловно лишнія и микроскопическія при управленіи громадной имперіей. Эти свойства приводять въ несказанное умиленіе новыхъ историковъ. Они непремѣнно разскажутъ вамъ, какъ онъ вспомнилъ о двухъ пушкахъ, оставленныхъ въ Остенде 75). Это обстоятельство стало прямо классической чертой наполеоновскаго генія. И дѣйствительно, оно возможно только при особенномъ направленіи и развитіи ума.

При какомъ же?

Наполеонъ съ трудомъ могъ запомнить александрійскій стихъ, и между тъмъ легко помнилъ факты и мыстности. Математикъ и географъ, знакомый намъ еще изъ Бріеннской школы!

Но не въ этомъ діло. Какая математика и какая географія входили въ мозгъ цезаря?

Математика, какъ счетоводство, и географія—какъ топографія въ самомъ тъсномъ смыслъ слова.

<sup>76)</sup> Taine. O. c. 32; Lévy. O. c. 601.

Наполеонъ полидся еще болье страстнымъ экономомъ и бухгалтеромъ, чёмъ соллатомъ, унаследовалъ скопидомческие таланты матери во всемъ объемъ. Можно, конечно, быть очень бережливынъ государенъ: такинъ былъ, напримёръ, Петръ Великій. Можно съ большимъ успёхомъ копить деньги: этимъ, наприміръ, отличались многіе прусскіе короли. Но могло ли прилти въ голову кому-нибудь изъ названныхъ государей пересчитывать куски сахару, израсходованные на угощение двора, провърять счета жениной прачки, лично, переодъвшись, ходить по магазинамъ, справдяться о ціні вещей и продуктовь 76)? Легко представить эффекть вськъ этихъ артистическихъ выходокъ, въ особенности изумленіе полрядчиковъ и поставщиковъ! По существу, весьма пошлая сцена принимала размёры настоящаго событія, и въ такомъ именно тоні; намъ разсказываютъ объ этихъ спенахъ очевилны и за ними повторяють новъйшіе обожатели закулисныхъ странностей великихъ люлей.

Можетъ быть, считать куски сахару, листья салата и гроздья винограда, дъйствительно, значило сберегать государственную казиу?

Отнюдь нѣтъ. Франки, съэкономленные на сахарѣ и салатѣ, составляли буквально милліонную долю въ подаркахъ маршаламъ, въ расходахъ на необыкновенно многочисленныхъ и многообразныхъ шпіоновъ, внутри и внѣ Франціи, на постоянныя раздачи денегъ солдатамъ, уже совершенно по преторіанскому обычаю, и безусловно неизвѣстно, въ какой пропорціи счета прачекъ стояли къ пяти милліардамъ, израсходованнымъ собственно Франціей на наполеоновскія войны съ 1802 года по 1814-й?

Устраивать драматическія сцены изъ-за н'єсколькихъ су и засыпать золотомъ сов'єсть и честь «якобинцевъ, потерявшихъ головы», это врядъ ли признакъ государственнаго ума и серьезной, да еще геніальной политики.

Въ жизни часто встръчаются психологические курьезы въ родъ отчаянныхъ мотовъ, прожигающихъ милліоны и считающихъ копъйки. Никому и въ голову не приходитъ называть ихъ мудрецами. И не потому, чтобы предметы ихъ мотовства слишкомъ низки, напримъръ, картежная игра. Въ данномъ случаъ, безразлично съ общей нравственной точки зрънія, на какую страстъ тратятся легко доставшіяся деньги. Наполеонъ совершенно былъ равнодушенъ къ наслажденіямъ кухни и лишь изръдка игралъ въ карты, обязательно плутуя при проигрышахъ, но зато его мучилъ

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Lévy, 517. Mémorial V, 259.

чудовищно развитой аппетить въ другомъ направленіи, и цезарь велъ другую, неизм'яримо бол'я азартную и убыточную игру.

Истратить милліарды денегъ, погубить, по крайней мѣрѣ, три милліона однихъ французовъ, и оставить страну униженной и обобранной, стоитъ всякаго эпикурейскаго увлеченія, и копѣечная разсчетливость Наполеона, сама по себѣ, можетъ быть, и очень любопытная, особенно въ смыслѣ анекдота и историческаго курьеза, на самомъ дѣлѣ обыкновенный, отчасти патологическій фактъ— и свидѣтельствуетъ онъ отнюдь не о глубинѣ и силѣ умственныхъ и государственныхъ способностей. Просто, характерная черта азартнаго игрока и страстнаго прожигателя жизни.

Двъ остендскихъ пушки Наполеонъ прекрасно помнилъ, но зато у него быстро исчезали изъ памяти десятки тысячъ человъ ескихъ жизней, загубленныхъ въ томъ или другомъ сраженіи. Онъ рышительно ни во что ставилъ пълыя арміи. Этотъ фактъ онъ самъ подтвердилъ, разсказывая о своемъ походѣ на Россію.

Походъ этотъ, какъ и всѣ другіе, былъ совершенъ съ быстротой, столь изумительной для почитателей наполеоновскаго генія, но эта именно быстрота стоила арміи величайшихъ дишеній. Наполеонъ не считалъ нужнымъ запасаться фуражемъ, не устрамваль складовъ продовольствія, движеніе войскъ могло быть очень быстрымъ, но до послѣдней степени рискованнымъ. Первое же замедленіе или неудача отражались на солдатахъ всевозможными оѣдствіями. Это именно произошло въ Россіи и самъ Наполеонъ, уже въ изгнаніи, признавался, что началъ походъ безъ должныхъ приготовленій. Любопытно объясненіе, почему онъ поторопился.

Оно для насъ, въ сущности, не ново, важно только слышать его изъ устъ самаго Наполеона и по поводу величайшаго историческаго событія.

Наполеонъ игралъ изъ себя интереснаго незнакомца, конечно, и на тронъ, и окружалъ себя «ореоломъ» таинственности, или какъ онъ выражается, «чъмъ - то смутнымъ, столь чарующимъ толпу». Для этой цъли ему требовались внезапные и блестящіе подвиги, необходимо было поражать неожиданностями, не давать мъста разнымъ догадкамъ и пересудамъ. Отсюда, молніеносное предпріятіе завоевать Россію, и гибель полъ-милліоной арміи 77).

Несомивно, въ подобномъ подвигв даже самые горячие составители наполеоновской легенды не откроютъ ни капли двиствительнаго политическаго генія, а просто разсчеть отчаяннаго авантюриста и азартнаго игрока. Мы приходимъ, следовательно,

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Mémorial I, 419; Staël, XIII, 235; Taine. O. c. 115, 105.

къ нашему общему положению относительно пресловутаго домостроительскаго таланта Наполеона. Съ этимъ впечатлѣніемъ миенно азартнаго игрока мы встрѣтимся еще неоднократно.

Дальше. Сверхъестественная способность Наполеона запоминать иъстности. Но что именно запоминать? Наполеонъ самъ на это отвъчаетъ: гдъ и какъ можно дать сраженіе, т. е. онъ помнитъ всъ подробности относительно природы даннаго края, вродъ долинъ, горъ, лъса, ръки.

Но, мы знаемъ, Наполеонъ не могъ запомнить стиха и прекрасно помнилъ множество цифръ, даже двѣ пушки; здѣсь тоже самое: запоминается страна, какъ безличная мертвая основа для военныхъ маневровъ, но спросите у Наполеона о культурномъ характерѣ страны, т. е. о населеніи, его правахъ, его политическихъ задачахъ, его гражданскихъ свойствахъ, и вы получите самыя фантастическія свѣдѣнія.

Наполеонъ перебываль во всёхъ странахъ культурной Европы, не быль въ Англіи, но зато всю жизнь напряженно интересовался ею, какъ, по его митнію, сильнтышей соперницей Франціи и его власти. Что же овъ вынесъ изъ своего опыта и изученія?

Отвътъ единодушный всъхъ свидътелей, кого только касается вопросъ, и отвътъ, снова вызывающій предъ нами фигуру артиста самовластія.

О народахъ Наполеонъ судитъ такъ же презрительно, какъ и о своихъ министрахъ и маршалахъ. Всё французы—дёти сравнительно съ нимъ, а «народы Италіи должны знать и не забывать что у него въ мизинце больше ума, чёмъ во всёхъ ихъ головахъ вмёстё».

Но о маршалахъ и министрахъ Наполеовъ имѣлъ много основаній говорить въ такомъ товъ: такіе мудрецы, какъ Бертье. Ожеро, Мюратъ, были извѣстны всѣмъ, даже иностранцамъ. Но зналъ ли Наполеовъ достаточно пѣлые народы, чтобы французовъ и итальянцевъ обзывать глупцами, англичанъ—алчными эгоистами и купцами, испанцевъ—народомъ наканунѣ смерти, нѣмцевъ—годными лишь для полнаго порабощенія и разоренія. Испанію онъ объщаетъ возродить, а бѣдствія Германіи Жеромъ, братъ императора, король Вестфальскій, описываетъ по истинѣ кровавыми чертами <sup>78</sup>).

Что же значить на язык Наполеона возродить страну? Отвыть необыкновенно характерный и уже его достаточне, чтобы судить о глубины восударственнаго ума Бонапарта.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Taine. O. c. 104.

Вся Европа должна стать копіей Франціи, одинаково народы и правительства. У Наполеона нѣтъ ни малѣйшаго представленія о томъ, что называется національностью. Для него всѣ люди—совершенно тождественный по существу матеріалъ для военной классификаціи, разница только, напримѣръ, въ выносливости: «французы могутъ воевать при морозѣ въ семь градусовъ, нѣмцы не переносятъ болѣе пяти» 19). Можно и еще прибавить кое-какія опредѣленія, «французы—нервныя машины», русскіе—«дикій суевѣрный народъ, изъ котораго ничего нельзя сдѣлать». Но всѣ эти характеристики вызваны военными наблюденіями и пріурочены къ военнымъ событіямъ. Нація, какъ самостоятельная нравственная и культурная единица, для Наполеона не существуетъ.

Онъ можетъ сознавать и цѣнить по достоинству таланты иностранныхъ генераловъ, напримѣръ, Веллингтона, но національныя движенія ему рѣшительно непонятны и глубоко ненавистны. Это совершенно чуждая невѣдомая ему сила и онъ инстинктивно чувствуетъ гаѣвъ и, можетъ быть, тайный ужасъ предъ подъемомъ народнаго духа.

Одна изъ основныхъ чертъ наполеоновской психологіи, инстинктивное отвращеніе ко всему гражданскому въ обширномъ смыслѣ слова. Онъ чувствуетъ себя легко лишь среди людей, одѣтыхъ въ военные мундиры. «Я—солдатъ», «я—военный», постоянныя выраженія Наполеона на тронѣ и въ изгнаніи. Человѣкъ, одѣтый въ гражданское платье, по мнѣнію Наполеона, тѣмъ самымъ лишается извѣстныхъ правъ сравнительно съ военнымъ. Опасности на полѣ битвы для Наполеона не существовали, совершенно другое дѣло въ «добромъ городѣ Парижѣ».

Изъ десяти лѣтъ царствованія Наполеонъ и трехъ лѣтъ не провель въ столицѣ, всего 955 дней. Городъ, привыкшій управлять страной, казался ему весьма неблагонадежнымъ. Очевидецъ разсказывалъ, что императоръ блѣднѣлъ при малѣйшемъ намекѣ на народное волненіе. Это было странно со стороны генерала 13-го вандемьера, но тогда Бонапартъ сражался не за свой счетъ, за нимъ стояла республика и представительное собраніе. Иное положеніе было 18-го брюмера и мы знаемъ, какимъ героемъ оказался въ этотъ день будущій цезарь. До конца имперіи, даже въ самую критическую минуту, когда отъ возстанія парижанъ, можетъ быть, зависѣла судьба трона, Наполеонъ не могъ побѣдить инстинктивнаго отвращенія и ненависти къ народу, никогда не могъ видѣть

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Богдановичъ. О. с. III, 313.

безъ трепета, какъ простые рабочіе бросались къ нему съ прошеніями въ рукахъ.

Тоже самое чувство и относительно цілыхъ націй.

Сначала народное движеніе въ Испаніи, потомъ въ Россіи, наконсцъ, въ Германіи положили конецъ власти Наполеона. И онъ никакъ не могъ понять *правственнаго* характера этихъ движеній. Дикость, варварство—одно у него объясненіе. Особенно жестокими, трогически-забавными упреками онъ осыпалъ русскихъ за сожженіе Москвы.

«Пусть проклятіе будущихъ въковъ падстъ на виновниковъ этого вандализма! Жечь свои собственные города, ахъ!!.. Эти люди вдохновлены демономъ... Какое страшное преступленіе! Что за народъ! Что за народъ!»

И при этомъ видъ Наполеона, по словамъ очевидца, былъ поистинъ страдальческій. «Слова выдетали изъ задыхающейся груди отрывисто и ръзко; мрачный огонь свътился въ глазахъ» <sup>80</sup>).

Різчь о демоню, о дъяволю всякій разъ приходить на уста Наполеона, дишь только онъ представить себі пожаръ Москвы и борьбу русскаго народа съ «великой арміей». Даже на острові св. Елены Наполеонь не можеть равнодушно вспомнить, не о русскихъ войскахъ и генералахъ, а именно о народі, разрушившемъ всі его надежды на осліпительный эффектъ завоеванія громадной имперіи. Кто могь ожидать, чтобы какой-либо народъ сталь жечь свою столицу! — такъ оправдываль Наполеонъ свою непростительную опрометчивость въ грандіозномъ предпріятіи... Двісти человікъ было немедленно разстріляно, но подобная казнь иміла въ данномъ случаї единственный смысль—на комъ-нибудь сорвать безсильный гнівь противъ цілой націи ві).

Отрапіная сила, производившая на Наполеона впечатл'єніе чего-то «демопическаго», именно и быль національный духь. Онъ должень быль возстать противь всепоглощающаго я одного человіка, и отомстить за попраніе нравственных и исторических законовь. Величайшій д'єятель исторіи совершенно не входиль въ разсчеты головокружительных приключеній Наполеона. Цезарь составиль себ'є безконечно простую и спокойную философію исторіи: искусный генераль и милліоны людей, од'єтыхь въ военные мундиры, достаточное количество пушекь и возможная быстрота двпженій, —воть и все, чтобы и завоевать мірь и царствовать надънимь.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Duc de Vicence. Sonvenirs. I, 96.

<sup>81)</sup> Mémorial, II, 342, 590.

Эта идея, мы увидимъ, проводилась Наполеономъ съ неуклопной, въ полномъ смыслѣ военной логикой. И это отнюдь не одинълишь инстинктъ полуцивилизованнаго парижанина, геніальнаго полководца, это—цѣлая нравственная и политическая система, это—философія личности, государства и исторіи, это, наконецъ, извѣстный типъ ума.

Кругозоръ этого ума не можеть быть общиренъ: въ его комбинаціи входить слишкомъ мало элементовъ, и притомъ наибол'є простыхъ. Все, что усложняетъ пъятельность отпъльнаго человъка и жизнь народовъ, разъ навсегда исключено Бонапартомъ изъ его политическаго мышленія. И произошло это вовсе не случайно. Наполеонъ, достигни власти, создалъ весь міръ по образу и пе подобію своему. Міръ, мы знаемъ, оказаль его работ' существенныя услуги, можно сказать, самъ наталкивалъ его на извъстную философію. Это сотрудничество будеть развиваться съ еще большимъ усердіемъ съ минуты окончательнаго торжества цезаря. Постепенно будеть совершенствоваться чудный «инструменть власти», до крайней степени упрощаться его строй и мелодія, весь многомилліонный оркестръ превратится въ батальонъ непрестанно дъйствующихъ барабанщиковъ, этого мало: съ теченіемъ времени на сцень человъческой исторіи возникнеть новая школа нравственности и политики, вполнъ ясное и развитое міросозерцаніе, своего рода религія. Пророкъ ея, Наполеонъ І, падетъ, погибнетъ изгнанникомъ и узникомъ. Но его дъло останется жить и по временамъ будутъ наступать эпохи, когда сама личность пророка и его дъятельность снова стануть влохновлять и новыхъ апостоловъ, и невыхъ върующихъ.

Ив. Ивановъ.

(Оконнаніе слъдуеть).

# OTEJJO

Переводъ съ французскаго Т. Криль.

T.

Если обратить вниманіе на то, какимъ образомъ въ «Макбеті» источникъ трагедіи человъческой жизни вытекаетъ изъ соединенія грубости и злобы, точнье говоря—грубости, проникнутой злобою, то разстояніе между «Макбетомъ» и «Отелю» не покажется слишкомъ значительнымъ. Но, для освъщенія человъческой трагедіи въ ея ціломъ, т. е. для изображенія зла, какъ общаго двигателя, въ «Макбеті» не достаетъ ни увъренности мысли, ни силы искусства.

Искусство, по истинѣ величавое и увѣренное въ себѣ, поражаетъ насъ въ «Отелло». По распространенному представленію, «Отелло»—простая трагедія ревности, а «Макбетъ»—трагедія честолюбія. Простодушные читатели и критики, въ наивности души своей, воображаютъ, что въ извѣстный моментъ Шекспиръ рѣшилъ изучить нѣкоторыя интересныя и опасныя страсти, съ цѣлью предостеречь людей, и раскрылъ предъ ними драму чеетолюбія и его опасныхъ слѣдствій, затѣмъ другую—драму ревности и бѣдствій, причиняемыхъ ею. Всѣмъ, однако, хорошо извѣстно, что внутренняя жизнь творческой души идетъ далеко не такъ просто. Драматическій писатель творитъ не по чувству долга.

И въ этомъ произвелени Пекспиръ пытается раскрытъ предъ нами не ревность и не легковъріе, а всю трагедію человъческой жизни. Какъ она зарождается, каковы причины ея, какіе законы управляють ею?

Его поразило могущественное вліяніе зла. «Отелло» не столько изслѣдованіе ревности, сколько новое и бслѣе глубокое изслѣдованіе зла во всемъ его объемѣ и развитіи. Жизненная нить, связующая это произведеніе съ творцомъ его, приводить насъ не къ герою драмы, а къ Яго.

Простодушные мудрецы думали, что Шекспиръ срисовалъ Яго съ исторической личности Ричарда Ш, что, слъдовательно, онъ нашелъ его въ книгахъ, разсказахъ, хроникахъ. Повърьте мнъ,— Шекспиръ встръчалъ Яго въ жизни. Въ годы зрълости, вращаясь среди людей, которые въ большей или меньшей степени могли служить прототипами Яго, повседневно встръчая на своемъ пути людей, подобныхъ Яго,—въ одинъ прекрасный день Шекспиръ прочувствовалъ и понялъ, что можетъ совершить существо умное, злое и безчестное; онъ слилъ воедино всъ отрывочныя впечатлъныя и создалъ этотъ могучій образъ.

Въ одномъ образѣ Яго больше искусства, въ одномъ этомъ характерѣ больше глубины и высокаго знанія людей, чѣмъ во всемъ «Макбеть». Яго—само великое искусство.

Яго—не есть олицетвореніе зла, не глупый чорть старинныхъ легендъ, не дьяволъ Мильтона, поборникъ независимости, изобрътатель огнестръльнаго оружія, не Мефистофель Гёте, намъренно циничный, представляющійся неотвратимымъ и почти всегда правый,—въ то же время, въ немъ нътъ грандіозной смълости порока, онъ не похожъ на Цезаря Борджіа, который проводить жизнь, открыто смъясь надъ людьми, бросая вызовъ небу, ужасный и неукротимый.

Яго не преследуетъ никакихъ целей, кроме личной выгоды. То обстоятельство, что не онъ, а Кассіо получиль званіе лейтенанта, прежде всего побудило его пустить въ ходъ свое коварство. Онъ хочетъ получить это званіе и пробуетъ добиться его. Но, кроме того, онъ беретъ по пути все, изъ чего можетъ извлечь для себя выгоду; не колеблясь ни минуты, онъ завладеваетъ всёмъ состояніемъ и всёми драгоценностями Родриго. Онъ постоянно носитъ маску лжи и лицемерія; только маска, имъ избранная, наиболе непроницаема: грубая и резкая правдивость, недовольство, просто и прямо высказываемое солдатомъ, которому нетъ дела до того, что о немъ думаютъ и говорять другіе. Никогда не бываетъ онъ слишкомъ любезенъ ни съ Отелло, ни съ Дездемоной, ни даже съ Родриго. Онъ—искренній другъ, имѣющій право говорить свободно.

Но, стремясь къ своей выгодѣ, онъ не забываетъ искоса поглядывать и на другихъ. Все его существо проникается злобной радостью, при видѣ чужого несчастія. Онъ дѣлаетъ зло, чтобы не лишать себя удовольствія приносить вредъ. Онъ чувствуеть себя въ своей стихіи среди бѣдствій и страданій окружающихъ. Въ немъ живетъ вѣчная зависть, которую возбуждаетъ превосходство и благополучіе другихъ, это не мелкая зависть, которая жаждеть отличій и богатствь другого, которая считаеть себя бол'те достойной его счастья,—это огромная, злобствующая зависть, которая проявляеть себя въ жизни челов'яческой, какъ сила перваго порядка. Двигателемъ вс'яхъ его д'ыйствій служить непріязнь, которую онъ питаетъ къ совершенству другихъ, его недов'яріе, презр'яніе, отвращеніе къ этому совершенству, врожденная ненависть ко всему чистому, прекрасному, св'ятлому, доброму и великодушному.

Шекспиръ не только зналъ, что это бываетъ,—онъ понялъ это и заклеймилъ. Въ этомъ его въчная заслуга, какъ психолога.

Всъмъ извъстно мивніе, что «Отелло» прекрасная трагедія, такъ какъ герой ея и Дездемона ръдкіе и художественно върные типы,—но кто знаетъ Яго? Губ искать мотива его дъйствій? Если бы еще онъ былъ влюбленъ въ Дездемому и вслъдствіе этого ненавидълъ Отелло, или если бы у него была другая подобная причина!

Безъ сомивнія, если бы онъ быль просто негодяй и клеветникъ, влюбленный въ молодую женщину, трагедія сділалась бы менье сложной. но, къ несчастью, тогда она превратилась бы въ пошлую, и Шекспиръ не быль бы туть на высоть своего генія.

Нътъ, о нътъ! Именно въ этой кажушейся недостаточности мотивовъ заключается вся глубина драмы. Въ монологахъ Яго постоянно излагаетъ самому себф причины своей ненависти. Обыкновенно, читая монологи Шекспира, мы заглядываемъ въ самое сердце его героевъ: оно открывается передъ нами: даже такой негодяй, какъ Ричардъ III, вполнв искрененъ въ своихъ монологахъ. Другое дёло Яго, Этотъ маленькій дьяволь пытается всегда объяснить самому себф свою ненависть, -- онъ самъ себя наполовину обманываеть, представляя себф нфчто вродф причинъ, которымъ отчасти, но не виолий, и вйритъ. Кольриджъ поразительно точно охарактеризоваль эту наклонность его ума, назвавь ее «погоней за причинами для безпричинеой злобы» (the motive hunting of a motivelles malignity). Много разъ Яго повторяеть себъ, что Отелло долженъ былъ имъть связь съ его женой, и что онъ. Яго, хочеть отистить за этотъ позоръ. Для объясненія своей ненависти къ Кассіо, онъ прибавляетъ иногда, что и тотъ также,какъ онъ подозрѣваетъ, --посмѣялся надъ нимъ съ Эмиліей. Мимоходомъ онъ намекаетъ и на свое собственное увлечение Дездемоной, находя и это недурной, хотя и второстепенной причиной для своихъ поступковъ.

Все это попытки понять себя, свой образъ дъйствій, но попытки недобросовъстныя, объясненія, сами собой падающія. Желчная, ядовитая зависть всегда находить причины, которыя дълають ненависть законной и придають видь заслуженной мести желанію вредить выше стоящимь людямь. Но Яго, самь назы вающій душу Отелю «вірной, ніжной и благородной», слишкомь умень, чтобы считать себя обманутымь имь; онь видить его насквозь, какъ кристалль.

Обладай Яго способностью любить и ненавидёть по определенной извёстной причине, —онъ спустился бы съ высшей ступени зла, на которой стоитъ. Ему грозятъ пыткой въ конце, когда онъ не хочетъ сказать ни слова въ пояснение всего происшедшаго. Конечно, губы его будутъ крепко сжаты во время пытки, —онъ твердъ ијгордъ по своему; но онъ и не могъ бы дать настоящаго объяснения. Медленно, постепенно отравляетъ онъ все существо Отелло. Мы наблюдаемъ за действиемъ яда на этого доверчиваго и легковернаго человека и видимъ, какъ успешное действие отравы все более опъяняетъ Яго и увеличиваетъ его жестокость. Не вопросъ о происхождени яда, наполняющаго душу Яго, —праздный вопросъ, на который онъ и самъ не далъ бы ответа. Змен ядовита по природе, она производитъ ядъ, какъ шелковичный червь—коконъ и фіалка—ароматъ.

Въ концъ трагедіи мы находимъ очень интересный обмѣнъ репликъ, дающій ключъ къ пониманію того, чѣмъ занимался Шекспиръ въ первые года XVII в., къ чему привели его размышленія и изслѣдованія о природѣ зла. При видѣ вэрыва ярости Отелло противъ Дездемоны, Эмилія говоритъ ей:

Я дамъ себя повъсить,
Коль клеветы такой не распустиль,
Съ желаніемъ добыть себё мёстечко,
Какой-нибудь преврънный негодяй,
Какой-нибудь бездъльникъ, подлипало,
Какой-нибудь подлёйшій, льстивый рабъ!
Да, это такъ, иль пусть меня повъсятъ!
Яго. — Фи, да такихъ людей на свётё нътъ!

Не можеть быть! Дездемона. — А если есть такіе — Прости имъ Богь!

Эмилія. — Нётъ, висёлица пусть Простить! пусть адъ его всё кости сгложеть!

Всё три характера вылились въ этихъ краткихъ репликахъ. Но замечане Яго наиболе важно. Эта фраза — «такихъ людей на свете нетъ, не можетъ быть»—содержитъ въ себе мысль, подъ охраной которой онъ прожилъ свою жизнь. Мысль эта — другіе не вёрятъ, что это существуетъ.

Здѣсь мы встрѣчаемъ у Шекспира снова нѣчто однороднее съ изумленіемъ Гамлета передъ зломъ, какъ передъ парадоксомъ

(«можно быть негодяемъ и улыбаться»), такое же косвенное обращене къ зрителю, какое въ комедіи «Мюра за мюру» выражается въ словахъ Изабеллы: «Не говорите, что это невозможно! Это только невъроятно; но вполнѣ возможно, что худшій изъ негодяевъ, живішихъ на землѣ, кажется такимъ справедливымъ, честнымъ, достойнымъ уваженія и чистымъ человѣкомъ, какимъ представляется Анджело». И третій разъ мы слышимъ тотъ же крикъ: «Не говори, не думай, что это невозможно!» Въра въ невозможность существованія негодяевъ естъ необходимое условіе существованія такого короля, какъ Клавдій, такого судьи, какъ Анджело, такого офицера, какъ Яго. Поэтому, Шекспиръ заканчиваетъ всегда этимъ принѣвомъ: «Правду говорю вамъ, эта выспая ступень злобы—возможна».

Злоба—одинъ изъ факторовъ человъческой трагедіи. Второй факторь—глупость. На этихъ двухъ столпахъ покоится вся масса объдствій на землі.

### II.

Одинъ, изданный Галливеллемъ Филипсомъ, документъ могъ бы служить доказательствомъ того, что «Отелло» былъ поставленъ первый разъ на сценъ 1-го ноября 1605 года, если бы документъ этотъ можно было считать подлиннымъ; къ сожалѣнію, онъ принадлежитъ къ недостовърнымъ источникамъ, поддъланнымъ Кольеромъ. Тъмъ не менъе, время, повидимому, указано болъе или менъе точно.

Мы имжемъ указаніе на представленіе этой пьесы, спустя 4 или 5 летъ, въ дневнике принца Фридриха - Людовика Вюртембергскаго, писанномъ его секретаремъ Гансомъ Вурмзеромъ, 30-го апръля 1610 г. онъ заносить (по французски): «Понедъльникъ, 30. Его свётлость посетиль театръ Глобъ, обычное место, где разыгрывають комедін; была представлена исторія Венеціанскаго мавра». Въ виду этого свидательства мы не должны принимать во вниманіе того обстоятельства, что въ «Отелю» есть одна строчка, написанная явно поздиве 1611 года. Трагедія была напечатана первый разъ въ 1622 году, второй разъ in folio въ 1623 году, съ добавленіемъ 160 строкъ (следовательно, по другой рукописи) и съ пропускомъ всёхъ бранныхъ словъ и упоминаній имени Божьяго. Поэтому, строчка, о которой идетъ ръчь, не только могла, но должна была быть вставлена позднее, и ея место въ пьесъ достаточно ясно указываетъ на это. Она совершенно не гармовируетъ съ общимъ тономъ и, безъ сомнанія, принадлежитъ не Шекспиру. Когда Отелло проситъ Дездемону дать ему руку и погружается въ размышленія по поводу этой руки, онъ говорить:

Да, щедрая (рука)! Въ былое время сердце Намъ руку отдавало, а теперь, По нынъшней геральдикъ, дается Одна рука—не сердце».

Это—намекъ, понятный только современникамъ, на званіе баронета, основанное и продававшееся Іаковомъ І. Получавшіе это званіе имѣли право на гербъ съ изображеніемъ красной руки на серебряномъ полѣ. Естественно, что Дездемона отвѣчаетъ на эти слова: «Не умѣю поддерживать я этотъ разговоръ».

Въ сборникѣ итальянскихъ новеллъ, откуда Шекспиръ заимствовалъ фабулу для «Мѣры за мѣру», онъ нашелъ также сюжетъ и для «Отелло».

Содержаніе этой сказки слідующее: молодая итальянка Диздемона влюбляется въ одного мавра, капитана, не по «женскому
влеченію», но за его высокія качества, и выходить за него замужъ, не смотря на противодійствіе родителей. Они жили въ Венеціи въ полнійшемъ счастіи. «Никогда между ними не было сказано ни одного неласковаго слова». Когда мавра посылають на
Кипръ, чтобы управлять этимъ островомъ, онъ думаеть только о
своей жент; онъ одинаково боится подвергать ее опасности морского путешествія и оставить одну въ Венеціи. Она різшаеть вопросъ, заявляя, что предпочитаеть слідовать за нимъ, куда угодно.
подвергаясь всімъ опасностямъ, чімъ жить въ полной безопасности вдали отъ него. Въ восторть онъ обнимаеть ее, восклицая:
«Да сохранить васъ Богь всегда такой милой, моя дорогая супруга!»

Изъ этой новеллы почерпнулъ Шекспиръ картину первоначальной полной гармоніи между супругами.

Одинъ молодой офицеръ, скажемъ—прапорщикъ, стремится разрушить счастье молодой четы. Онъ очень красивъ, но «по натурф хуже всъхъ людей, когда-либо жившихъ на свътъ». Его любитъ мавръ, такъ какъ «онъ не имълъ никакого представленія о его низости». Низкій трусъ, онъ умълъ облекать свою трусость такими звучными фразами, принималъ такой гордый видъ, что казался Гекторомъ или Ахилломъ. Жена этого офицера, которую онъ привезъ съ собой на Кипръ, молодая женщина, привътливая и честная; Диздемона горячо любить ее и проводитъ съ ней большую часть дня. Домъ мавра охотно посъщаетъ лейтенантъ (il саро di squadra) и часто объдаетъ съ нимъ и его женой.

Злодъй-прапорщикъ страстно влюбленъ въ Диздемону, но вствего старанія добиться ея любви не приводять ни къ чему, такъ

какъ она не думаетъ ни о комъ, кромѣ мавра. Прапорщикъ же воображаеть, будто она отвергаеть его изъ-за любви къ лейтенанту: онъ ръшаеть отдълаться оть своего соперника, и любовь его превращается въ самую жестокую ненависть. Онъ хочеть не только заставить убить лейтенанта, но и помѣшать мавру наслаждаться счастьемъ съ Диздемоной, которая оттолкнула его. Онъ дъйствуеть такъ же, какъ въ драмъ, котя въ подробностяхъ драма отступаеть отъ хода сказки. Такъ, въ сказкѣ прапорщикъ крадеть платокъ Диздемоны, когда она въ гостяхъ у его жены и играетъ съ ихъ дочкой. Родъ смерти героини въ сказкъ болъе безобразенъ, чемъ въ трагедіи. По приказанію мавра, пранорщикъ прячется въ комнатъ, сосъдней съ спальнею супруговъ. Онъ производить шумъ; Диздемона встаетъ посмотръть, что случилось, и онъ напосить ей страшный ударь по голов чулкомъ, наполненнымъ пескомъ. Она зоветъ мужа, но тотъ отвъчаетъ ей обвиненіями въ изміні; напрасно доказываеть она свою невинность; послів третьяго удара она умираеть. Убійство остается скрытымъ, но мавръ проникается ненавистью къ прапорщику и отпускаетъ его. Этотъ съ отчания предаеть мавра лейтенанту. Совътъ подвергаеть мавра пытки и отправляеть его въ изгнаніе, такъ какъ онъ не хочетъ сознаться. Одинъ изъ товарищей прапорщика, дожно обвиненный имъ въ убійствъ, выдаетъ его, и злодьй умираетъ на daxt.

Мы видимъ, что среди дъйствующихъ лицъ сказки не хватаетъ Брабанціо и Родриго. Одно изъ именъ тутъ уже имъется— Диздемона. Оно, повидимому, должно было означать «преслъдуемая демономъ»; Шекспиръ сдълалъ изъ него болъе благозвучное имя Дездемоны. Остальныя имена выдуманы Шекспиромъ; большая частъ именъ — итальянскія (даже Отелло — имя одного венеціанскаго дворянина XVI въка); другія, какъ Яго, Родриго—испанскія.

Съ своей обычной точностью, Шекспирътакъ же, какъ Чинтіо, называетъ своего героя мавромъ. Невозможно предполагать, чтобы онъ представляль его себъ чернымъ. Было бы неестественно, чтобы негръ достигъ званія капитана и адмирала на службъ Венеціанской республики. Названіе страны, куда, по словамъ Яго, кочетъ уъхать Отелло — Мавританія; это ясно доказываетъ, что герой долженъ считаться принадлежащимъ къ арабской расъ. Не слъдуетъ придавать значеніе тому, что люди, которые ненавидять его и завидуютъ ему, даютъ ему прозвища, напоминающія негра. Такъ, Родриго называеть его «губанъ», а Яго — «черный старикъ-баранъ». Но немного далъе Яго сравниваетъ его съ «варварійскимъ жеребцомъ» (т.-е. изъ Съверной Африки). Черный цвътъ его кожи

всегда подчеркивается недоброжелательствомъ и ненавистью. Брабанціо, напр., говорить о его «закоптѣлой груди». Слово black, которое употребляеть Отелло, говоря о себѣ, означаеть просто емуглый. Въ самой драмѣ Яго прилагаетъ это слово къ некрасивымъ женщинамъ:

> If che be black, and thereto have a wit, She'll finda white that shall her blackness fit. (Коль умна да некрасива, то красавецъ ужъ найдется, Для котораго по сердцу дурнота ея придется);

въ сонетахъ и въ «Тщетныхъ усиліяхъ любви» слово черный употребляется именно въ этомъ смыслѣ. Цвѣтъ лица Отелло, какъ араба, достаточно смуглъ, чтобы представлять разительный контрастъ съ бѣлокурой и блѣдной Дездемоной, его семитическій типъ рѣзко отличаетъ его отъ дѣвушки арійской расы. Легко представить себѣ, что крещеный арабъ достигъ высокаго поста въ армім и флотъ республики.

Слъдуетъ отмътить еще, что вся легенда о венеціанскомъ мавръ явилась, быть можетъ, плодомъ недоразумънія. Редонъ Броунъ (въ 1875 г.) высказалъ предположеніе, что у Чинтіо поводомъ для созданія его героя послужило непонятое имъ собственное имя. Въ исторіи Венеціи встрьчается знатный патрицій, по имени Христофоръ Моръ, въ 1498 г. онъ былъ градоначальникомъ (podestà) Равенны, позднѣе—правителемъ Кипра, въ 1508 г. онъ командовалъ четырнадцатью кораблями и былъ главнокомандующимъ (proveditore) арміи. Когда этотъ человѣкъ, въ 1508 г., возвращался съ Кипра въ Венецію, жена его (третья), принадлежавшая къ фамиліи Барбариго (сходство съ Брабанціо), по дорогъ умерла и, повидимому, въ ея смерти было что-то таинственное. Въ 1515 г. онъ женился на молоденькой дѣвушкѣ, по имени Dетоною віансо, откуда, быть можетъ, было образовано имя Дездемона, также какъ изъ имени Моръ названіе мавръ.

Черты, прибавленныя Шекспиромъ къ содержанію новеллы похищеніе Дездемоны, поспѣшное и тайное вѣнчанье, столь естественное для того времени обвиненіе, что, для привлеченія сердца дѣвушки, было пущено въ ходъ колдовство, — все это взято изъ исторіи современныхъ Шекспиру итальянскихъ семействъ.

Во всякомъ случай, развивая эту фабулу, Шекспиръ съумілъ расположить ея части такъ, какъ это было нужно для плана дійствій Яго, и онъ сділаль Отелло насколько возможно боліве доступнымъ дійствію того яда, который Яго, подобно королю въпантомимі «Гамлета», капля по каплі вливаеть въ его ухо. Шекспиръ позволяеть намъ слідить за развитіемъ страсти шагъ за

**шагомъ, от**ъ перваго ея зарожденія до того момента, когда, развившись, она разбиваетъ сердце Отелло.

### III.

У Отелю простая душа, прямой характеръ солдата. У него нъть житейской опытности, такъ какъ всю свою жизнь онъ провель въ походахъ. Какъ честный человъкъ, онъ върить честности другихъ, особенно тъхъ, кто, какъ Яго, выказываетъ особенную прямоту и откровенность, и Отелю не только считаетъ Яго честнымъ,—онъ восхищается его умъньемъ жить.

Кромѣ того, Отелло принадлежить къ тѣмъ благороднымъ характерамъ, которые никогда не думаютъ о своихъ достоинствахъ. У него нѣтъ тщеславія. Ему никогда не приходило въ голову, что геройскіе подвиги, доставившіе ему славу, должны производить гораздо болѣе сильное впечатлѣніе на воображеніе молодой женщины со склонностями Дездемоны, чѣмъ красивое лицо и пріятные манеры какого-нибудь Кассіо. Онъ такъ мало проникнутъ сознаніемъ своего величія, что ему представляется вполнѣ естественнымъ, если Дездемона охладѣваетъ къ нему.

Отелло—человѣкъ, по происхожденію изъ презираемой расы, съ пылкимъ, африканскимъ темпераментомъ. По сравненію съ Дездемоной, онъ старъ, сверстникъ ея отца скорѣе, чѣмъ ея самой. Онъ самъ говоритъ, что не обладаетъ ни молодостью, ни красотой, чтобы сохранить ея любовь; онъ не можетъ даже возлагать надеждъ на сродство расъ.

То обстоятельство, что Дездемона могла почувствовать влеченіе къ нему, окружающимъ кажется припадкомъ безумія или д'ействіемъ колдовства. Дездемона далеко не увлекающаяся и не кокетливая женщина; она, напротивъ, чрезвычайно сдержана и пъдомудренна. Она воспитана, какъ балованное дитя патриціанскаго семейства въ богатой и счастливой Венеціи. Она видёла вокругъ себя золотую молодежь республики и ни разу не была увлечена ни къмъ. Отелю, съ своей стороны, былъ съ перваго взгляда очарованъ Дездемоной. Его плъняеть не только тонкая, нъжная дъвушка, -- онъ видитъ въ ней исключительное существо. Если бы онъ не любилъ ея пламенно и страстно, онъ никогда не женился бы на ней. Дикій и независимый, онъ питаетъ отвращеніе къ женитьбъ и нисколько пе чувствуетъ себя польщеннымъ, вступивъ въ бракъ съ дівушкой аристократической семьи. Онъ самъ изъ царскаго рода и самъ разсказываетъ, какъ онъ содрогался при мысли связать себя. Но не грубое, чисто вижшнее очарованіе овладело имъ, какъ подозревали окружающе, а то нежное,

покоряющее душу очарованіе, которое таинственно приковываєть другь къ другу мужчину и женщину.

Всё восхищаются защитительной рёчью Отелю въ залё Совета, когда онъ объясняеть дожу, какъ онъ возбудилъ интересъ и пріобрёль любовь Дездемоны. Это—мужественная и трогательная рёчь. Эта защита доказываеть, что Дездемона была очарована рёчами Отелю, а не наружностью его, хотя, надо думать, у него была статная фигура. «Въ его лицё мнё духъ его являлся», говоритъ она и отдается ему за то, что онъ много стралалъ и много совершилъ.

Ихъ связь основывается на взаимномъ влечени противоположностей. Все противъ нея: различіе расъ, различіе возрастовъ и отсутствіе самоувъренности у Отелло, проистекающее изъ сознанія своей необычной визшности.

Яго объясняеть Родриго, почему эта связь не можеть долго длиться; Дездемона полюбила мавра «за его хвастовство и фантастическія росказни». Кто пов'єрить, что любовь можеть питаться болтовней? Чтобы зажечь огонь въ крови, нужно сходство возрастовъ, характера, красоты, а всего этого не достаеть мавру. Посл'єднему эти соображенія вначал'є совсёмъ не приходять въ голову, и почему?—потому что Отелю вовсе не ревнивъ.

Это странно звучить, но это истинная правда. Отелю не ревнивь! Тогда можно сказать, что вода не мокра и огонь не горить. Но по природѣ Отелю не ревнивъ; ревнивые люди думаютъ не такъ, какъ онъ, и поступаютъ совсѣмъ иначе. У него нѣтъ подозрѣній, онъ довѣрчивъ, легковѣренъ до глупости,—нѣтъ, онъ не настоящій ревнивецъ. Когда Яго начинаетъ нашептывать ему клеветы на Дездемону, онъ, прежде всего, лицемѣрно предоставляетъ полную свободу своей молодой женѣ, и безъ всякой ревности, даже съ удовольствіемъ узнаетъ, какой успѣхъ она имѣетъ въ обществѣ, на балахъ; онъ кончаетъ такъ;

«И даже то, что у меня такъ мало Заманчивыхъ достоинствъ, не способно Въ меня вседить малъйшую боявнь, Малъйшее сомпънье: въдь имъла Она глаза и выбрала меня».

Поэтому, не смотря на исключительныя обстоятельства, онъ не находить при обычномъ положении вещей поводовъ для безпокойства. Безполезная увъренность, — нападеніе готовится съ той стороны, съ которой онъ менье всего ожидаетъ. Онъ также довърчивъ по отношенію къ тому, кого онъ называетъ «добрый Яго», «честный Яго», какъ подозрителенъ впослъдствіи къ Дез-

демонъ. Онъ припоминаетъ предсказаніе стараго Брабанціо: «Она отца родного обманула, такъ и тебя, пожалуй, проведетъ». И это проклятіе вызываетъ въ его памяти всті подсказанныя Яго основанія для ревности: его раса, его возрастъ и т. п.

Онъ страдаеть, чувствуя, какъ трудно проникнуть въ душу другого, какъ немыслимо управлять чувствами и желаніями молодой женщины, даже когда по закону она принадлежить ему, — и онъ доходить до такой невыносимой муки, что никакое снотворное средство, —какъ злорадно восклицаеть Яго, —не вернеть ему съ этой минуты спокойнаго сна. Вслідъ затімъ Отелло грустно прощается со всей своей прошлой жизнью, но отъ грусти онъ вновь переходить къ подозрініямъ и упрекаеть себя за эти подозрінія:

«Мић кажется—жена моя невинна И кажется, что не честна она; Мић кажется, что правъ ты совершенно И кажется, что ты несправедливъ».

Наконецъ, все это сливается въ одну мысль о мести, въ жажду крови.

Не ревнивый отъ природы, онъ становится ревнивымъ изъ-за низкой, дьявольски разсчитанной влеветы, понять и разрушить которую онъ, по своей наивности, не можеть.

Въ этихъ главныхъ сценахъ 3-го акта больше заимствованій изъ другихъ поэтовъ, чёмъ во всёхъ остальныхъ пьесахъ Шекспира: заимствованія эти представляютъ нёкоторый интересъ, такъ какъ указываютъ, что читалъ Шекспиръ во время работы.

### Слова Яго:

«Кто у меня похитить Мой кошелекь—похитить пустяки... Но имя доброе мое кто крадеть, Тоть крадеть вещь, которая не можеть Обогатить его, но разоряеть Меня въ конецъ»,—

## заимствованы изъ «Orlando Innamarato» Берни:

«Chi ruba un corno, un cavallo, un anello E simil cose, ha qualche discrezione, E potrebbe chiamarsi ladranello, Ma quel che ruba la riputazione, E de l'altrui fatiche si fa bello, Si pou chiamare assassino e ladrane» (Ch. 51, Strophe, I). \*)

<sup>\*)</sup> Кто лошадь похитить, рожовь иль кольцо, Все въ родъ такомъ же,—сравнительно сдержанъ И скроменъ,—къ лицу ему имя «воришка». Кто жъ доброе имя чужое похитить, Въ чужія заслуги тайкомъ нарядится, Тоть долженъ быть названъ—«убійца и воръ»!

Великол'єпное прощанье Отелло съ жизнью воина заключаетъ въ себ'є также заимствованіе. Когда Шекспиръ влагаетъ въ уста мавра слова: «Прощайте, рыцарскія битвы! прощайте войны самолюбія, д'єлающія честолюбіе доброд'єтелью! Прощай, мой добрый конь!» и т. д., онъ, в'єроятно, вспоминаль подобное же восклицаніе, находящееся въ старинной пьес'є «Веселая комедія», которую Шекспиръ еще безбородымъ юношей долженъ быль видёть въ Стратфорд'є.

Тамъ герой восклицаетъ:

- «Прощай, мой добрый конь, готовый на битву,
- «И вы также прощайте, забавы съ красивымъ соколомъ и собакою!
- «Прощайте, всв доблестные! Прощайте, храбрые рыцари!
- «Прощайте, прекрасныя леди, восхищавшія меня!»

Но всего замѣчательнѣе, что чтеніе итальянскаго Аріосто также оставило свои слѣды. Говоря о платкѣ, Отелло разсказываетъ, что онъ былъ сотканъ изъ нитокъ священныхъ шелковичныхъ червей двухсотлѣтней пророчицей Сибиллой, въ священномъ неистовствѣ. Въ «Неистовомъ Орландѣ» мы находимъ слѣдующія строки:

«Una donzella della terra d Ilia Ch'avea il furor profetico congiunto, Con studio di gran tempo e con vigilia La fece di sua mano di tutto punto.» \*)

Здёсь сходство не можеть быть случайнымь, очевидно также что Шекспирь имёль передъ глазами итальянскій подлинникь, такъ какъ слова священное неистовство, встрёчающіяся и у него, и у Аріосто, пропущены въ англійскомъ переводѣ Гаррингтона, единственномъ, имѣвшемся въ то время. Онъ, повидимому, интересовался Орландо, когда писалъ свою трагедію о Маврѣ, и на столѣ передъ нимъ должны были лежать произведенія Берни и Аріосто.

Подобно Отелю, проявляющему въ этихъ сценахъ чрезвычайную, истинно трагическую наивность, и Дездемона также наивна въ своей невинности. Сначала она увърена, что мавръ, дошедшій до состоянія полной невмъняемости, не можеть быть охваченъ ревностью. На вопросъ Эмиліи она отвъчаеть, что солнце его страны страсть эту выжелю въ немъ». Поэтому, она дъйствуетъ съ безумной неосторожностью и продолжаетъ мучить Отелю просъбами о возвращеніи Кассіо, хотя хорошо видитъ, что этотъ разговоръ приводитъ его въ ярость.

То діва неъ дальней Илійской страны, Страдан *безуміємь пророчества*, долго Трудилась надъ дивной работой, отъ нитки До нитки соткавъ ее собственноручно.

Слёдують еще более ужасныя выдумки Яго: подслушанный, будто бы, бредъ Кассіо; предположеніе о подаренномъ Кассіо рёдкомъ платкі; наконецъ, утвержденіе, что разсказъ Кассіо, объ его связи съ женщиной легкаго поведенія—Біанкой, касается его предполагаемыхъ отношеній съ Дездемоной. Отелло приходить въ ярость, слыша, какъ оскорбляють его жену, его возлюбленную.

Это такой искусный обманъ, что во всей исторіи мы найдемъ, быть можеть, только одинъ подобный прим'єръ: исторія съ ожерельемъ, когда кардиналъ Роганъ былъ также нагло обманутъ и доведенъ до преступленія, какъ зд'єсь Отелло.

Въ концѣ концовъ Отелло доходитъ до такого состоянія, что можетъ думать и говорить только безсвязными восклицаніями: «Овъ? съ ней?.. О, это отвратительно! Платокъ!.. Признался... Платокъ!» и т. д.

Онъ представляетъ себѣ, что они цѣлуютъ другъ друга. Съ нимъ дѣлается нервный припадокъ, и онъ падаетъ, какъ пораженный громомъ.

Это изображеніе не природной ревности, а ревности искусственно вызванной, т. е. дов'крчивости, отравленной клеветою. Первая причина зла—не ревность Отелло, а его дов'крчивость; благородная прямота Дездемоны, съ своей стороны, также способствуеть развитію трагедіи; однимъ словомъ, все удается такому челов'вку, какъ Яго.

Когда Отелло заливается слезами передъ Дездемоной, не подозрѣвающей о причинѣ этихъ слезъ, онъ произноситъ трогательныя слова; онъ говоритъ, что могъ бы перенести все — горе и стыдъ, бѣдность и рабство, но для него невыносимо, что та, которую оно обожалъ, вызываетъ теперь его презрѣнье. Онъ страдаетъ больше всего не отъ ревности. Онъ полонъ глубокой и чистой грусти, оттого, что его кумиръ оскверненъ, и только потомъ онъ предается грубой и дикой ярости при мысли, что кумиръ его предпочелъ ему другого.

Съ тою тонкою грацією, какая свойственна истинной силі, Шекспиръ передъ самой ужасной катастрофой помѣстилъ народную пѣсенку Дездемоны про ивушку,—пѣсенку, въ которой дѣвушка горюетъ о томъ, что ея возлюбленный, любя ея, цѣлуетъ другую. Дездемона трогаетъ насъ, когда она умоляетъ своего жестокаго господина пощадить ея жизнь еще хоть на нѣсколько мгновеній, но она становится великой въ минуту смерти, когда умираетъ съ прекрасной ложью на устахъ, единственной за всю ея жизнь ложью, которой она хочетъ спасти своего убійцу отъ обвиненія въ убійствѣ. Офелія, Дездемона, Корделія — какое тріо! Онъ похожи другъ на друга, какъ сестры, онъ всъ выражають собой любимый типъ Шекспира въ ту эпоху. Былъ ли у нихъ одинъ и тотъ же оригиналъ? Встръчалъ ли Шекспиръ молодую, изящную женщину, окруженную облакомъ грусти, несправедливости, непониманія, которая была бы сама нъжность и сердечность, но безъ искры ума? Мы можемъ предполагать это, но ничего положительнаго не знаемъ.

Образъ Дездемоны предестиће всћуъ образовъ, созданныхъ Шекспиромъ. Она — болће женщина, чћмъ другія женщины, какъ Отелло — болће мужчина, чћмъ всћ остальные. Влеченіе, которое они чувствуютъ другъ къ другу, поэтому вполић понятно: женщину, наиболће женственную, привлекаетъ наиболће мужественный мужчина.

Второстепенныя лица изображены почти съ тѣмъ же искусствомъ, какъ и основные характеры трагедіи. Особенно прекрасно очерчена Эмилія. Добрая и честная, она не легкомысленна, но все же она истинная дочь Евы, совершенно чуждая невиннаго до наивности ригоризма Дездемоны.

Эта последняя спращиваеть ее въ конце четвертаго акта, неужели действительно есть на свете женщины, которыя делають то, въ чемъ обвиняеть ее Отелло? Эмилія отвечаеть утвердительно. Ея госпожа снова спращиваеть:

> «А ты такъ поступить рёшилась бы, Когда бъ тебё давали хоть цёлый міръ?»

И получаетъ шутливый отвъть, что міръ—большая вещь и слишкомъ дорогая цѣна за маленькій проступокъ. «Конечно, я бы не сдѣлала этого изъ-за пустого перстенька, изъ-за нѣсколькихъ аршинъ матеріи, изъ-за платьевъ, юбокъ, чепчиковъ или подобныхъ пустяковъ; но за цѣлый міръ?!.. вѣдь низость считается низостью только въ мірѣ, а если вы этотъ міръ получите за трудъ свой, такъ эта низость очутится въ вашемъ собственномъ мірѣ, и тогда вамъ сейчасъ же можно будетъ уничтожить ее».

Эта нота веселья слышна въ «Отелло» гораздо слабъе, чъмъ въ остальныхъ драмахъ Шекспира. Но все же по привычкъ и согласно театральнымъ обычаямъ того времени, Шекспиръ ввелъ комическій элементъ въ лицъ «шута», слуги Оттело, но веселость его заглушена, какъ веселость самого Шекспира въ этотъ періодъ его жизни.

Въ построеніи «Оттело» есть много общаго съ «Макбетомъ». Только въ этихъ двухъ трагедіяхъ нѣтъ вставочныхъ эпизодовъ. Дъйствіе развивается постоянно, не разбрасываясь. Но «Отелло» превосходить «Макбета», дошедшаго до насъ, впрочемъ, въ иска-

женномъ спискъ, по идеальной пропорціональности всъхъ частей драмы. Здъсь ростъ трагедіи проведенъ съ изумительнымъ мастерствомъ; страсть разъигрывается поистинъ музыкально, дьявольскій планъ Яго выполняется постепенно, съ полнъйшей правильностью, всъ частности связаны вмъстъ, въ одинъ неразрывный узелъ; невниманіе Шекспира къ необходимымъ промежуткамъ между различными частями дъйствія, только усиливаетъ впечатльніе строгаго единства, сближая событія, происходившія годами и мъсяцами, на протяженіи нъсколькихъ дней.

Въ конпѣ пьесы есть мѣсто, вставленное, повидимому, для какого-нибудь спеціальнаго представленія. Когда узель трагедім разрубленъ и остается только нѣсколько послѣднихъ фразъ Отелло, Лодовико дѣлаетъ нѣкоторыя разъясненія по поводу происшедшаго, на основаніи писемъ, найденныхъ, по его словамъ, въ карманѣ трупа, — разъясненій, совершенно лишнихъ для зрителя. Эти пять, шесть тусклыхъ фразъ должны бы быть вычеркнуты. Онѣ не принадлежатъ перу Шекспира и представляютъ маленькое пятно на его прекрасномъ произведеніи.

А произведеніе это дъйствительно прекрасно. Я не только нахожу въ немъ нѣкоторыя величайшія свойства Шекспира, но съ трудомъ могу найти въ немъ хоть одинъ недостатокъ. Это единственная трагедія поэта, которая не затрогиваетъ политическихъ событій; это семейная трагедія; но ея превосходство надъ всѣми произведеніями этого рода чувствуется особенно сильно, при сравненіи ея съ драмой Шиллера «Коварство и любовь», которая въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ представляетъ подражаніе «Отелло».

Мы видимъ и тамъ человъка сильнаго и въ то же время настоящаго ребенка, честнаго, съ пылкимъ характеромъ, довърчиваго и искренняго. Мы видимъ и молодую женщину, великодушную и нъжную, живущую только для того, кого она избрала, и умирающую съ сердцемъ, исполненнымъ заботливой любовью къ своему убійцъ. Мы видимъ два прекрасныхъ существа, погибающихъ отъ своей наивности, дълающей ихъ жертвою злобы.

И такъ, «Отелло»—великое произведеніе; но все-таки «Отелло»— монографія. Это вещь, которой не достаетъ широты, отімчающей обыкновенно драмы Шекспира, пзслідованіе одной весьма исключительной страсти—роста подозрінія у человіка влюбленнаго и съ африканской кровью въ жилахъ, — словомъ, довольно узкая тема, которая пріобріла значеніе только благодаря исполненію.

Ни одна изъ драмъ Шекспира не носитъ настолько «монографическаго» характера. Онъ, конечно, почувствовалъ это и, съ свойственнымъ великому художнику сремленіемъ восполнять одно

произведеніе слідующимъ, создаль трагедію, которая меніє всіхъ походить на монографію, трагедію, сділавшуюся по истинів міровой, трагедію бідствій всего человічества, изображенныхъ съ величайшимъ искусствомъ и воплощенныхъ въ одномъ могучемъ образів.

Онъ перешелъ отъ Отелло къ Лиру.

Изъ «Cosmopolis», Георга Брандеса.

Богатство! Знаете-ль, его я не хочу! Не то, чтобъ презираль я суетныя блага, Не то, чтобъ нищета пришлась мив по плечу, Какъ цинику его суровая отвага, -А просто потому, что все же я богатъ,--Землевладелецъ даже, если вы хотите; Но только роскоши расписанныхъ палатъ, Пировъ торжественныхъ-вы отъ меня не ждите. Есть уголовъ земли, и онъ безспорно мой! Стоятъ надъ нимъ, какъ стражи, липы въковыя, И шепчуть въ полуснъ таинственной листвой, И отгоняють прочь страданія земныя. Когда же мёсяца холодный, блёдный лучъ Освътить рядъ могиль, какъ факель погребальный, Онъ пробудятся, и ропотъ ихъ могучъ, И мъсяцу въ отвътъ звучитъ ихъ гимнъ печальный. Не правда-ль, онъ хорошъ, мой уголовъ земли?! Онъ мой, и принесеть мив дань свою - забвенье. Тамъ сердцу близкіе давно уже легли, И липы тепчуть имъ про въчность и... прощенье.

Вл. Ладыженскій.

# КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМЪТКИ.

Обиліе наящной словесности въ провъ и стихать. — Разсказы г. Длусскаго. — Проняведенія г. Ельца. — Романъ г. Свътлова. — Сборникъ разсказовъ г. Зарина. — Его повъсть изъ еврейскаго быта «Азріяль Лейзеръ». — «Новые люди» г.жи Гиппіусъ. — «Первая ступень къ новой красотъ». — Поэты. — «Въ безбрежности», сборникъ стихотвореній г. Бальмонта. — «Стихотворенія» г. Минскаго

Если судить по обилю произведеній изящной словесности, обогатившихь литературный рынокь въ началь этого года, по массю романовь, разсказовь, повыстей и стихотвореній, послыднихь въ особенности,—не оскудываеть талантами земля русская. Остается только радоваться, въ надежды, что изъ этого обилія, быть можеть, возникнеть и что-либо крупное, выдающееся, смылое, сильное, о чемь такъ давно уже тоскуеть сердце читателя. А если бы даже эта надежда и не оправдалась,—ничему эти безчисленныя произведенія не мышають. Выдь, «не все-жь намы слезы горькія лить о быдствіяхь существенныхь, на минуту позабудемся мы въ сказаніи красныхь вымысловь».

Есть, конечно, вымыслы и вымыслы, и изв'єстная разборчивость необходима, хотя бы ради сбереженія м'єста и времени. Наприм'єръ, «Цвётокъ олеандра» г. Длусскаго пусть цвётеть на радость автору, огорчать котораго было бы просто грішно. Такъ безобиденъ и простъ г. Длусскій и такъ дов'єрчиво выпустилъ свою весьма изящную по внішности книгу. Чтобы пускать въ свётъ, да еще по рублю, такіе плоды ума своего, надо быть очень... наивнымъ. Совершенно иное, наприм'єръ, ніжій г. Елецъ, у котораго р'єшительно во всемъ зам'єтенъ «столичный поведенцъ». Заглавіе— прямо «Изъ жизни», ни больше, ни меньше. На обложкі портретъ хорошенькой дамы, знаменующій, что и содержаніе преизобилуєть ими. На другой сторон'є списокъ твореній почтеннаго автора, обнаруживающихъ въ немъ, судя по заглавіямъ, душу высокую и умъ обширный: «Бол'єзнь в'єка», ро-

манъ въ 3-хъ частяхъ; «Отъ Варшавы до Константинополя», съ предисловіемъ члена французской академіи Пьера Лотти—тонкій намекъ на франко-русскую дружбу, о чемъ свид'єтельствуетъ также «Русская эскадра во Франціи въ октябр'є 1893 года»; а дал'є совсёмъ по Щедрину—«Исторія лейбъ-шампанскаго полка» и проч.

Столь обширный репертуаръ г-на Ельца внушаетъ намъ вполнъ понятное опасеніе запутаться въ немъ. Нѣтъ, не намъ, не намъ, а имени своему пусть онъ будетъ обязанъ славою среди читателей.

Минуя г. Свътлова, который задумчиво остановился надъ глубокомысленнымъ вопросомъ-«Семья или сцена», посвятивъ ему цълый романъ, но такъ и не ръшивъ его,-перейдемъ къ двумъ авторамъ, заслуживающимъ, безспорно, вниманія. Не помнимъ, чтобы раньше встръчались намъ разсказы г. Зарина, и тъмъ пріятнье было познакомиться съ ними теперь, когда въ отдільномъ изданіи, собранные вм'єсть, они дають возможность составить болте или менте ясное представление о литературной фивіономіи ихъ автора. А физіономія эта несомнънно симпатична. Вдумчивый тонъ разсказовъ, простой и образный языкъ, въ нѣкоторыхъ, какъ увидимъ ниже, глубокое общественнаго значенія содержаніе-все это выдвигаетъ г-на Зарина изъряда обычныхъ поставщиковъ матеріала для легкаго чтенія. Авторъ не просто пишеть, чтобы получить следуемое, а живеть горестями и радостями своихъ невидныхъ героевъ, раскрывая предъ читателями душевный міръ обиженныхъ и обойденныхъ людей, какъ, напримъръ, въ разсказъ «Подворотная идиллія» или «Нашъ гръхъ». Въ первомъ разсказъ простая исторія изъ жизни прислуги, той меньшей братіи, которая изъ всёхъ нашихъ братьевъ едва-ли не больше обездолена жизнью. Подобныя исторіи обычны и такъ примелькались намъ въ жизни, что нужно много дарованія, чтобы заинтересовать ими читателя, - и автору вполнъ удалось это. Когда на последнихъ страницахъ герой разсказа, деньщикъ, отбывшій службу, бъжить изъ города, гдъ его одольль разврать столичной подворотной жизни, а городъ, какъ бы въ догонку, посылаетъ ому последній приветь бывшаго «предмета» героя, -жутко становится читателю. Невольно мысль сама собой вызываетъ тысячи такихъ погибшихъ существованій, у которыхъ «тоже відь мать была», какъ выражается одинъ изъ суровыхъ персонажей у Достоевскаго. А если авторъ вызвалъ у читателя это чувство жгучаго стыда и жалости, - цъль его достигнута и куплено право на существованіе его творенія.

Но авторъ затрогиваетъ и не столь обычныя темы. Разсказъ,

которымъ начинается книжка, «Азріздь Лейзеръ», вводитъ насъ въ сферу, совсёмъ необычную для русскаго читателя. Эта сфера—бытъ еврейской массы, той націи, о которой нашъ читатель только и слышитъ отъ разныхъ «патріотовъ своего отечества» одни клеветы да глумленія.

Не знаемъ, быть можетъ, мы ошибаемся, но намъ такъ кажется,—ничто не вызоветь въ русскомъ человъкъ будущаго болъе жгучей краски стыда, какъ воспоминане о той дикой травлъ инородцевъ, которою запятнана исторія русскаго общества послъдняго десятильтія. Эта травля обошла почти всъ органы печати, широкой волной разлилась по всъмъ слоямъ общества и допла до народныхъ глубинъ, до сихъ поръ остававшихся нетронутыми ею.

У Гл. Успенскаго есть предестный типъ стараго солдата Кудиныча, который изъ своихъ многочисленныхъ скитаній по лицу земли родной вынесъ только самыя лестныя воспоминанія о населяющихъ эту землю «націяхъ».

- «- А поляки? Какъ?..
- «— Поляки тоже народъ ничего, народъ чистый...
- «- Добрый?
- «— Поляки народъ, надо сказать, народъ добрый, хорошій... Она, полька, ни-за-что тебя, напр., не допустить въ сапогахъ... напримъръ, заснуть ежели...
  - «— Не допустить?
  - «— Ни Боже мой!.. ходи чисто! благородно!
  - А черкесы? Ты драдся съ черкесами?
- «— Эва! Мы черкеса перебили смѣты нѣту! Довольно намъ черкесъ извѣстенъ, лучше этого народа, надо такъ сказать прямо, не сыщешь» («Больная совѣсть»).

И такъ всѣ «народы», — одинъ, «надо такъ-сказать прямо», лучше другого, что не мѣшало Кудинычу перебить ихъ «смѣты нѣтъ», но изъ этого столкновенія злобы онъ не вынесъ.

Но если бы тотъ же великій художникъ заглянулъ въ душу Кудиныча теперь, —врядъ ли нашелъ бы онъ тамъ то же незлобіе и ту же кротость. Систематическая трявля, веустанное наускиваніе, клеветническіе извѣты и лганье —лганье безъ конца, длящееся не годъ и не два, отражающееся и въ жизни, въ формахъ болѣе или менъе реальныхъ, —не можетъ пройти безслѣдно. Капля долбитъ камень не силой, а частотою паденія, а душа народа —не камень. Вѣдь читаетъ же кто-нибудь всѣ эти ламентаціи объ утѣсненіи Кудиныча то «полякомъ», то «черкесомъ», то финномъ, то евреемъ. Спросъ вызываетъ предложеніемъ, но и самъ вызываетъ его, а если

изъ года въ годъ, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, изъ недѣли въ недѣли преподносятъ Кудинычу и оптомъ, и въ розницу доносы на всѣ національности, его окружающія, травятъ его ими и натравливаютъ его на нихъ,—не можетъ овъ при всемъ незлобіи не почувствовать извѣстной горечи за свои мнимыя и дѣйствительныя обиды. И горекъ будетъ плодъ, который выростетъ изъ этого сѣмени.

Какъ это ни печально, но лучшая часть литературы мало, почти совсёмъ не давала отпора дикому шовинизму. Въ беллетристикѣ, именно той литературной формѣ, которая сильнѣе всего способна воздѣйствовать на душу читателя, мы почти не встрѣчаемъ такого отпора. Если припомнить беллетристическія произведенія послѣдняго времени, то кромѣ чуднаго разсказа г. Вл. Короленко «Іомъ-кипуръ» да разсказа Наумова (уже умершаго) «Въ глухомъ городкѣ», кажется, ничего и не найдется больше, посвященнаго изображенію гонимыхъ, или, по терминологіи патріотовъ — торжествующихъ насчеть русскаго народа національностей.

Разсказъ г. Зарина принадлежить къ тому же роду, что и упомянутые разсказы гг. Короленко и Наумова. Конечно, онъ не блещеть яркостью красокъ и богатствомъ образовъ, отличающихъ произведенія перваго изъ этихъ художниковъ. Темъ не менье, задумань онъ хорошо и въ общемъ выполненъ такъ же Это исторія еврейскаго юноши, стремящагося выбиться изъ тьмы, въ которую погружена еврейская масса, жаждущаго хучиться, чтобы знать, какъ живутъ другіе люди, какъ надо жить самому». Въ бъдномъ глухомъ городишкъ польскаго края, съ населеніемъ почти сплошь еврейскимъ, «знающимъ только еврейскій языкъ, върящимъ въ непогръщимость Талмуда, слушающимъ только своего раввина и управляемымъ кагаломъ», въ семът бъднаго ремесленника растетъ сынишка Азрізль, надежда и гордость отца, мечтающаго видъть своего сына великимъ ученымъ, раввиномъ, можеть быть, даже цадикомъ (такъ называются мёстные святые мужи у евреевъ). О, эти мечты весьма реальнаго содержанія! Потому что,какъ это ни странно для русскаго читателя, - въ душт практическаго племени, націи гешефтмахеровъ, обиралъ и эксплуататоровъ, таится почти священное уваженіе къ людямъ науки, рыцарямъ духа, тъмъ избранникамъ божимъ, которые, «треволненія мірскаго далекіе», погружены въ изученіе мудрости и откровеній. Каждый въ этомъ народі: «свято чтить высокоумныя наставленія своихъ раввиновъ, доброд тельныхъ хуседовъ (праведниковъ) и въ тайникъ души своей желаеть только сдълать одного изъ

сыновей своихъ ученымъ талмудистомъ. Тогда ихъ счастье обезпечено. Ученый талмудистъ всегда найдетъ богатаго тестя, современемъ сдѣлается раввиномъ; съ ученымъ талмудистомъ неразлучны довольство и почести». Типъ такого ученаго знакомъ нашей читающей публикѣ въ чудномъ изображеніи «Самсона Сильнаго» г-жи Ожешковой.

Маленькій Азрізль-булушій Самсонъ Сильный. Это необыкновенный ребенокъ, весь погруженный въ изучение хитрыхъ и высокомулрыхъ толкованій Талмула. И учителя, и отепъ не налюбуются имъ, когда на любой, внезапно заданный вопросъ у него готовъ немедленный отвыть. «Почему надо обрызать ногти вы пятницу?» Азріздь весь вспыхиваеть и такъ и чешетъ: «Реби Шимонъ-бенъ-Локишъ говоритъ: ногти надо образывать въ пятницу, потому что они обыкновенно отростають на третій день, и если бы обріззать ногти въ четвергъ, то они начали бы рости въ субботу. значить, не имъли бы отлыха». Много премудрости поглотиль уже Азріздь, и близка къ осуществленію мечта его отпа-вильть сыва великимъ раввиномъ. Но недремлющій бъсъ суемудрія и познавія, «сей прелестникъ рода человіческаго», заглядываеть въ дівственную душу будущаго світила Талмуда и вносить туда разладъ и сомебніе. Полъ вліяніемъ товарища, знающаго русскій языкъ. глухую нору, глф учится Азрізль, последній проникается желаніемъ и самому заглянуть въ этотъ міръ, столь чуждый ему и далекій, и вырывается изъ семьи, изъ школы, изъ Талмуда. «И въ этомъ заключается катастрофа», жертвой которой падаетъ бъдный жиденокъ, не выдержавъ бремени, требовавшаго болъе кръпкихъ плечъ и болье стойкаго сердца.

Какъ могутъ судить читатели, разсказъ написанъ подъсильнымъ вліяніемъ г-жи Ожешковой. Въ сущности, это исторія Мейера Іозефовича, хотя съ инымъ концомъ. Мейеръ уходитъ разбитый, но не побъжденный, нашъ герой кончаетъ самоубійствомъ, подавленный роковой неудачей (потерей паспорта, безъ котораго его не принимаютъ въ гимназію). Но это не лишаетъ разсказа ни достоинствъ, ни значенія. Авторъ вездъ съумълъ выдержать естественный, простой тонъ, который только отчасти нарушается мелодраматическимъ концомъ. А значеніе разсказа заключается въ человъчномъ отношеніи автора къ своей темъ, въ умъньи показать читателю уголокъ темной, безотрадной жизни, уголокъ, какихъ много за такъ называемой «чертой осъдлости», гдъ гонимое племя, скученное на небольшомъ пространствъ, ведетъ жестокую борьбу за существованіе, полное лишеній, нужды и горя,

но не лишенное порывовъ туда, «надъ звізды, въ области вічнаго безмолвія», гдіє, какъ мы ві римъ, «царство вічной юности и вічной красоты».

Не той, конечно, красоты, первою ступенью къ которой г-жа Гиппіусъ считаетъ сборникъ своихъ разсказовъ «Новые люди». Да, такъ, именно этими словами и выражается она, посвящая свою книжку г-ну Волынскому. «Разными путями, — пишетъ она въ посвященіи, — можно идти къ цёли. Ваша дорога отлична отъ моей, оружіе которымъ вы боретесь — иное, но мы идемъ въ одну сторону, ведемъ одну войну. И вы, и я окружены врагами: тёмъ отраднёе встрётиться друзьямъ. Духъ того, что вы пишете, близокъ мнѣ, и я дарю вамъ эту книгу — первую ступенъ къ новой красотъ, которая дорога намъ обоимъ».

Сильно выражается г-жа Гиппіусъ, но будемъ снисходительны и, не взирая на внѣшность, заглянемъ «въ корень», по совѣту «стараго человѣка» Кузьмы Пруткова. Не все же врутъ старые люди. На первой страницѣ читаемъ первыя строчки: «Зачѣмъ она такъ сдѣлала, что я не умѣю жить безъ нея? Это она сдѣлала, я не виноватъ...» Доходимъ до послѣдней страницы и читаемъ послѣднія строчки: «Онъ наклонилъ голову и поцѣловалъ ее. Она съ радостью отвѣтила ему—и Андрей опять невольно подумалъ, какія у нея мягкія, пріятныя губы и какая она вся милая».

Однако, готовъ подумать «старый человѣкъ», у «новыхъ людей» совсѣмъ какъ и у насъ грѣшныхъ. Вѣдъ, и намъ «она» порядочно-таки надѣлала всякихъ бѣдъ, такъ что и безъ нея житъ не можешь, и съ нею — тоже, какъ выражается «старый» поэтъ,

Nec sine te, nec tecum vivere possum. \*)

Точно также и «старые люди», подобно «новому» Андрею, цёловали «ее», находя ее «всю милой», — «und das war die eigentliche Katastrophe», какъ говоритъ другой, тоже «старый» поэтъ. И если бы совёты старыхъ людей могли имътъ значеніе, они, умудренные опытомъ, посовётовали бы новымъ людямъ—не увлекаться въ подобныхъ случаяхъ. Ибо и въ любви немножко критики никогда не мѣшаетъ. Къ сожалѣнію, они заранѣе знаютъ, что всѣ совѣты безсильны, когда приходитъ «она» и кладетъ свою властную руку на склоненную голову «его». И новымъ людямъ придется много пережить, и много выстрадать, прежде чѣмъ поймутъ они, что «тѣ слова и слезы были ложь», какъ говоритъ третій, не такъ чтобы ужъ очень молодой поэтъ.

<sup>\*)</sup> Ни безъ тебя, ни съ тобою я жить не могу.

Но если не въ любви, то въ своей литературной дѣятельности немножко критики—насущная необходимость. Г-жа Гиппіусъ совсѣмъ «новый человѣкъ», судя по ея ооткровенной самовлюбленности, но при чемъ же тутъ «новая красота», и гдѣ она въ этихъ разсказахъ.—«Подъ яблонею», «Богиня», «Мисоъ Май», въ которыхъ все та же вѣчная канитель любовныхъ терзаній?

Пусть судять читатели.

Въ «Богинъ» повъствуется о въкоемъ студентъ Пустоплюнди (фамилія, должно, быть, ради вящей красоты такая), какъ онъ увлекается нъкоей барышней Попочкой. Все пока въ порядкъ вещей, и тотъ не студентъ, кто не увлекается, по крайней мъръ, одной барышней. Дальше описывается пикникъ, все идетъ, какъ слъдуетъ, —барышня кокетничаетъ, студентъ млъетъ, читатель зъваетъ. И вдругъ все это благополучіе нарушается слъдующей неожиданной катастрофой. На обратномъ пути приплось переходитъ рѣчку по жердочкамъ. Пустоплюнди, какъ галантный кавалеръ, котя и новый человъкъ, предлагаетъ барышнъ руку, ведетъ ее по жердочкамъ, какъ вдругъ:

«Ея наблучекъ скользнулъ по тонкой коръ круглаго ствола, она котъла удержаться и не могла, Пустоплюнди выпустилъ ея руку—и тъло ея грузно упало въ воду, а кверку полетълъ пълый столоъ брызгъ.

Одно мгновеніе прошло съ тёхъ поръ, какъ Попочка скрылась подъ водой. Пустоплюнди это мгновеніе простояль на мосту, потомъ также стремемительно бросился внизъ (браво, молодой человъкъ!) и, погрузившись на секунду, поплыль, причемъ отфыркивался, билъ ногами, обутыми въ сапоги (что за художественная точность!), плашия по водъ и держаль руки «граблями» (кавычки автора), съ раздвинутыми пальцами, какъ всё люди, скверно плавающіе (почему—скверно? Не върпые ли, не умпющіе плавать?). Въ зубахъ онъ тянуль платье Попочки, но это было совершенно безполезно, потому что Попочка не плыла, а шла по дну рядомъ, и вода едва доходила ей до пояса. Наконецъ, и Пустоплюнди сообразиль, что онъ плыветъ напрасно, сталь на ноги и пошель пъшкомъ (подробность весьма необходимая, чтобы вной читатель изъ «новыхъ людей» не подумаль, что серой въ этотъ моментъ вхаль въ кареть). Вода на самой серединъ не была глубже полутора аршина: Попочка скрылась подъ водой, въроятно, потому, что не успъла стать на ноги (не только въроятно, но даже несомиюнно),

Все это случилось скорте и стремительнее, чти кто-либо уславт променести слово. Когда Попочка вышла на берегъ—вст бросилсь къ ней. Но Попочки больше не было. Мокрый Пустоплюнди широкими отъ ужаса главами глядель на нее, на себя и припоминаль все случившееся. Онъ ясно поминать, какъ она тяжело упала, какъ онъ бросился и какъ глупо плылъ, ударан сапогами воду плашия. И эти сапога были ему смёшны и противны, и противно илистое дно, гдт онъ сраву схватилъ Попочку за лицо, а потомъ за платье, противна эта мокрая рыдающая барышня, всклипывающая, какъ въ истерикт. Вълаго платья, похожаго на паръ, больше не было: въ грязи, въ тинъ, въ илъ, намокшее, повисшее, облипшее—оно было страшно. Волосы Попочки упали; тонкая коса, выше пояса, почернъла и заострилась на кончикъ, и съ кончика тихо капала вода».

Получивъ холодную ванну, герой очувствовался—и дёлу конецъ.

Гдѣ здѣсь красота, да еще новая? Къ чему разсказана вся эта смѣхотворная исторія, годная развѣ въ газетный фельетонъ?

Среди разсказовъ г-жи Гиппіусъ не все однѣ потуги на оригинальность, а есть кое-что дѣйствительно интересное и не безъ таланта написанное. Таковы ея разсказы—«Простая жизнь», нанечатанный въ свое время въ «Вѣстн. Европы», «Ближе къ природѣ,
«Смиреніе». Въ нихъ нѣтъ ничего новаго въ томъ смыслѣ, какъ
употребляетъ это слово г-жа Гиппіусъ. Это простые разсказы о
простыхъ людяхъ, написанные безъ претензій, тепло и живо,
обнаруживающіе въ авторѣ несомнѣнную наблюдательность и
умѣнье проникать въ душу людей. Каждый вызываетъ въ читателѣ извѣстное настроеніе, не нарушаемое съ начала и до конца
никакимъ неудачнымъ кувырканьемъ героевъ и героинь, во вкусѣ
новѣйшей декадентской техники.

То же самое можно сказать и о стихотвореніяхъ г-жи Гиппіусъ, между которыми есть два-три недурныхъ, выдержанныхъ по формѣ и содержанію. Такова баллада въ романтическомъ стилѣ «Гризельда», которую позволимъ собѣ привести цѣликомъ, чтобы дать понятіе читателямъ о талантѣ г-жи Гиппіусъ, никогда не измѣняющемъ ей,когда она остается вѣрной завѣтамъ «старой красоты»: быть правдивой, не манерничать и не жеманиться.

### Гризельда.

Надъ озеромъ, высоко, Гдѣ узкое окно, Гривельды свѣтлоокой Стучитъ веретено.

Въ поков отдаленномъ И въ замкв—тешина. Лишь въ озерв зеленомъ Кольшется волна.

Гризельда не устанеть, Свивая блёдный лень, Не выдасть, не обманеть Вёрнёйшая изъ жень.

Неслыханныя б'ёды Она перенесла: Искаль надъ ней поб'ёды Самъ Повелитель Зла. Любовною отраной И дерзостной игрой, Манилъ ее онъ славой, Весельемъ, красотой...

Ей были искушенья Таинственных тутьхь, Всф радости забвенья, И все, чфмъ сладокъ грфхъ.

Но сатана смирился, Гризельдой побъжденъ, И врагъ людской склонился Предъ лучшею изъ женъ.

Чье нынѣ алое око Нарушитъ тишину, Хоть рыцарь и далеко Уѣхалъ на войну?

Рядъ мирныхъ утѣшеній Гризельдѣ предстоить: Обнявъ ен колѣпи Кудрявый мальчикъ спитъ.

И въ сводчатомъ покоѣ Свитая тишина: Ихъ двое, только двое— Ребенокъ и она.

У ней льняныя косы И бархатный уборъ. За озеромъ утесы И цёпи вольныхъ горъ.

Грияельда смотрить въ воду, Нежданно смущена, И мнится, про свободу Лепечетъ ей волна.

Про волю, дервновенье, И поцілуй, и сміхъ... Лепечетъ, что смиренье Есть величайшій гріхъ.

Прошли былыя бѣды, О вѣрная жена! Но радостью-ль побѣды Душа твоя полна?

Все тише ропотъ прядки, Не вьется блёдный ленъ... О міръ обмана жалкій, О добродётель женъ! Гривельда побъдила. Душа ея свътла... А все-жъ какая сила У духа лжи и зла!

Увы! Твой мужъ далеко И помнитъ ли жену? Окно твое высоко, Душа твоя въ плъну.

И снова сердце жаждетъ Таинственныхъ утѣхъ... Зачъмъ оно такъ страждетъ, Зачъмъ такъ силенъ грѣхъ?

О, мудрый соблазнитель, Злой духъ, ужели ты— Непонятый учитель Великой красоты?

Досадно за г-жу Гиппіусъ и жалко становится, когда на ряду съ такими граціозными вещицами начинается декадентское оригинальничаніе, безсильные порывы къ какой-то «новой красоті», въ которой и самъ авторъ, видимо, не даетъ себі отчета. Можно сказать, не опасаясь впасть въ грубую ошибку, что въ маленькой книжечкі г-жи Гиппіусъ съ большими претензіями все, что ново,— плоско, даже пошло и неостроумно, а все дійствительно достойное вниманія—не ново. Талантомъ г-жа Гиппіусъ обладаетъ, но талантъ этотъ маленькій, почти крошечный, и тімъ боліве осторожнаго обращенія требуетъ, выдавая автора головой, лишь только г-жа Гиппіусъ начинаетъ заводить на всі лады, весьма негармоничные, «мні нужно то, чего ніть на світі, чего ніть на світі!» («Пісня»).

Тогда т-жа Гиппіусъ теряетъ всякую оригинальность, уподобляясь декодентской вереницѣ «поэтовъ», опять осчастливившихъ міръ твореніями, въ которыхъ каждый не знаетъ, какъ блеснуть очаровательнѣе, чѣмъ превзойти другого, а всѣ вмѣстѣ наводятъ убійственную скуку. На Парнасѣ можно говорить, что угодно и какъ угодно, лишь бы было интересно, живо, увлекательно. Но разъ изъ этихъ разговоровъ ничего, кромѣ скуки, не получается, этимъ подписанъ смертный приговоръ для говоруновъ, кто бы они ни были, декаденты ли, жрецы ли чистаго искусства или проповѣдники гражданскихъ чувствъ. Фебъ—веселый, вѣчно юный богъ, и, проводя все время въ обществѣ плѣнительныхъ музъ, не терпитъ уродства, а скука есть проявленіе душевнаго уродства. Человѣкъ, здоровый и нормальный, никогда не скучаетъ. Ему не-

когда, жизнь такъ богата, такъ искрится и сверкаетъ, непрестанно мѣняя цвѣта, гдѣ же тутъ скучать? Можно страдать, мучиться, тосковать то отъ любви, то отъ ненависти, но скучаютъ только живые мертведы и... декаденты.

Изъ ихъ унылой толиы выд'аляется одинъ только г. Бальмонть, который выпустилъ новый томикъ своихъ стихотвореній, насколько помнится, уже второй, и первый, вышедшій года три тому назадъ, намъ больше нравится. Онъ меньше по объему, но содержательнье, пьесы подоброны въ немъ тщательные, каждая вещь выдается то оригинальностью формы, то содержаніемъ. Нельзя сказать того же про новый сборникъ, озаглавленный «Въ безбрежности». Вычурность заглавія, къ сожальнію, отвічаетъ вычурности большинства стихотвореній, которыя, за немногими исключеніями, неудовлетворительны. Нітъ прежней, свойственной стиху г. Бальмонта звучности, образности и настроенія. Въ большинстві звучить какая-то болізненная нотка, слышится надорванность, чувствуется ослабленіе художественной чуткости. Напрасно также г. Бальмонтъ помістиль стихотворенія въ прозії, которыя мало удаются ему. Вотъ, напр., начало одного «Прощальный взглядъ».

«Когда юность уходить отъ насъ, она ръдко оглядывается, и если оглядывается, мы видимъ, что все лицо у нея заплакано.

**Кто** скажеть, почему? Вы думаете, быть можеть, что ей жалко покидать нась, жалко видъть, что у вчерашняго юноши, еще недавно смъявшагося такъ безаботно, засеребрилась съдина?

Быть можеть... Но и думаю другое... Мий кажется, что ей жалко не насъ, а себя: она могла бы уйти отъ насъ богатой, а уходить всегда нищей. И какъ горько тому, кто встрътить ея прощальный взглядъ,—какая въ этомъ взоръ мука, какой безмольный упрекъ!

Никто не избъгнетъ ся прощальнаго взгляда. Для каждаго наступаетъ своя очередь. И сегодня была очередь за мной. О, я никогда не забуду этого дня!»

Гдѣ здѣсь поэзія? Гдѣ образы, настроеніе, чувство? Это — глубокомысленныя разсужденія на тему о суетѣ мірской. или что угодно, только не стихотвореніе въ прозѣ.

Но не вст вещи новаго сборника такъ неудачны, и было бы болъе, чты невтрно, отматить только ихъ. Вотъ, напр., безупречное по выдержанности стихотворение, со встыи особенностями г. Бальмонта, какъ поэта.

### Первая любовь.

Въ царствъ свъта, въ царствъ тъни, бурныхъ сновъ и тихой лъни,

Въ парствъ счастія вемного и небесной красоты,

Я всемъ сердцемъ отдавался чарамъ тайныхъ откровеній,

Я рвался душой въ предълы недоступной высоты,

Для меня блистало солнце въ дни весеннихъ упоеній, Пъли птицы, навтвая лучезарныя мечты, И акаціи густыя и душистыя сирени Надо мною наклоняли бълоснъжные цвъты.

Точно сказочныя змём, безконечныя аллен Извивались и сплетались въ этой ласковой странв, Эльфы свётлые скликались и толпой скольвили фен, И водили хороводы при сверкающей лунв, И съ улыбкою богини, съ нёжнымъ профилемъ камеи, Чья-то тёнь ко мив безшумно наклонялась въ полусив, И зардъвшіяся розы и стыдливыя лилеи Нашу страсть благословляли въ полуночной тишинв.

Г. Бальмонту лучше всего удаются неопредъленные затуманенные образы, полные чарующей тоски и сладостной печали.

То, что принято называть общественными мотивами, не свойственно душт г. Бальмонта, но когда настроеніе, хотя бы возникшее на почвт птосколько иной, чты жизнь общественная, сближаеть его съ чувствомъ любви къ родинт, тогда и у него можеть вылиться прекрасная строфа, какъ показываеть слтодующее стихотвореніе, красивое и прочувствованное:

Изъ-подъ съвернаго неба я ушелъ на свътлый Югъ, Гдв ввучные поцылуи, гдв пышный цвытущій лусь. Я хотель забыть о смерти, я хотель убить печаль, И умчался безваботно въ неизвъданную даль. Отчего же здёсь на Югё мив мерещится мятель, Снятся снъжные сугробы, тусклый мъсяцъ, сосны, ель? Отчего же здёсь на Югь, где широкъ мечты полетъ, Мив такъ хочется увидеть воды, убранныя въ дедъ? Ахъ, не понядъ я, не понядъ, что съ тоскливою душой Не должны мы въ доль стремиться, въ край волшебный и чужой! Ахъ, не понялъ я, не понялъ, что родимая печаль Лучше, выше и волшебити, чты чужбины ширь и даль! Полнымъ слезъ, туманнымъ взоромъ я вокругъ себя гляжу, Съ обольстительнаго Юга вновь на Сфверъ ухожу. И какъ узникъ, полюбившій долгольтній мракъ тюрьмы, Я отъ солица удаляюсь, возыращаясь въ царство тымы.

Какъ поэтъ, г. Бальмонтъ—истинное дитя нашихъ дней, туманныхъ и сырыхъ, гдѣ безъ расцвѣта отцвѣтаютъ мечты, ничего не оставляя послѣ себя, кромѣ душевной усталости. До болѣзненности натянутые нервы не выносятъ ничего рѣзкаго, сильнаго, за то способны воспринимать едва уловимые нюансы «несуществующихъ чувствъ». Отсюда этотъ минорный тонъ его поэвіи, проникнутой тихой скорбью, никогда не переходящей въ крикъ отчаянія, вопль страсти и гвѣва. «Я жилъ еще немного, но слишкомъ долго жилъ», жалуется его больной. Ужасно правды ждать и видёть заблужденье, И пыль своей души безцёльно расточать, Жить въ неизвёстности мучительной и странной, И вёчно раздражать себя мечтой обманной, Чтобъ тотчасъ же ее съ насмёшкой развёнчать.

«Уснуть, на вѣкъ уснуть!»—вотъ все, къ чему приходитъ его «Больной» — и невольно напрашивлется сравнение съ другимъ «Больнымъ» другого поэта.

Это одно изъ лучшихъ стихотвореній г-на Минскаго, вдохновленное трагической судьбой императора Фридриха, процарствовавшаго три м'єсяца, не усп'євъ осуществить ни одной благородной мечты, выношенной имъ въ дупі въ долгіе часы молчаливыхъ страданій. Предъ нами больной, наканунт смерти, но онъ не жалуется на безплодную жизнь, на преждевременную усталость, на недостатокъ интереса къ жизни. Въ одинокихъ думахъ, вдали отъ блеска и суеты жизни, многое представляется ему теперь въ иномъ видт, вызывая горькое сожалтніе, что слабтющія силы не даютъ надежды исправить ошибку прежней діятельности. Опъ страстно жаждетъ продлить жизнь хотя на мигъ —

в предълицомъ природы
Онъ повторяетъ вслухъ души свой обътъ:
Начъмъ не жертвовать для слави безразсудной,
Съ любовью направлять державныя бразды,
И накогда въ нашъ міръ, п такъ отрадой скудный,
Не призывать страданій и вражды.

Это—смерть борца, надъ головой котораго и въ часъ смерти витаютъ образы жизни, а въ сердцѣ звучитъ угасающій призывъ къ борьбѣ.

И эта пота громче другихъ звучитъ въ стихотвореніяхъ г. Минскаго, третьимъ изданіемъ вышедшихъ въ этомъ году \*). Непонятно, поэтому, зачѣмъ авторъ снабдилъ ихъ туманнымъ и неяснымъ «посвященіемъ», вовсе не отвѣчающимъ содержанію, которое, въ огромномъ большинствѣ его стихотвореній, по крайней мѣрѣ, во всѣхъ дучшихъ изъ нихъ, вполнѣ ясно, не можетъ вызвать никакихъ двусмысленныхъ толкованій. Тогда какъ «Посвященіе» весьма странно, какъ могутъ судить читатели:

Я цвии старыя свергаю, Молитвы новыя пою. Тебъ, далекой, гимиъ слагаю, Тебя, свободную. пою,

<sup>\*)</sup> Н. М. Минскій. Стихотворенія. Изданіе третье. Спб. 1896 г. Ц. 2 р.

Ты страсть отъ сердца отрѣшила, Твой блѣдный взоръ надежду сжегъ. Ты жизнь мою опустошила, Чтобъ я постичь свободу могъ.

Но впавшей въ оксанъ бездонный Возврата ньть волнь ручья. Въ твоихъ цёпяхъ освобожденный. Я—въчно твой, а ты—ничья.

Но, повторяемъ, не надо судить по этому «Посвященію» о содержаніи всей книги. «Посвященіе» — просто маленькое антрша въ декадентскомъ вкусъ, что въ возрастъ г. Минскаго немножко рискованно, и во всякомъ случаъ «и не къ лицу, и не пристало».

«Съ отрадой, многимъ незнакомой», но вполнъ понятной для любителей невымученной поэзіи, далекой «неуловимыхъ нюансовъ неощутимыхъ ощущеній», читаете вы стихотворенія г. Минскаго, — и его «гражданскіе мотивы», и «элегіи», и «сонеты». Когда отъ декадентской поэзіи переходишь къ такимъ стихамъ, испытываешь ощущеніе свъжей, холодной, ръжущей струи чистаго воздуха, ворвавшагося въ душную атмосферу больничной палаты.

Не тревожься, недремлющій другь,
Если стало темнъе вокругь,
Если гаснеть явъзда за звъздою,
Если скрыдась луна въ облакахъ,
И клубятся туманы въ лугахъ:
Это стало темнъй—предъ зарею...

Не пугайся, неопытный брать,
Что изъ норъ своихъ гады спёшатъ
Завладёть беззащитной землею,
Что бёгутъ пауки, что, шипя,
На болотё проснулась змёя:
Это гады бёгутъ—предъ зарею.

Не грусти, что во мракѣ ночномъ
Люди мертвымъ покоятся сномъ,
Что въ безмолвіи слышны порою
Только глупый напѣвъ пѣтуховъ
Или злое ворчаніе псовъ:
Это сонъ, это лай—предъ зарею...

Вотъ настоящій голосъ г. Минскаго, его стихъ, его манера, и всегда, когда онъ остается въренъ себъ, онъ производить впечатльне. Его стихъ нъсколько холоденъ, иногда отдаетъ реторикой, но это холодъ шпаги, блестя и сверкая разсъкающей воздухъ. Его образы всегда ясны, безъ того дымчатаго покрывала, которымъ старательно закутываютъ ихъ новъйшие творцы, словно боясь нарушить очарование слишкомъ ръзкой наготой своихъ

созданій. Напрасно, красота не боится наготы, лишь безобразіе кутается въ покрывало. А впрочемъ, быть можетъ, и не безпъльно они такъ поступаютъ, ибо это—«новая красота», которая при ближайшемъ разсмотръніи можетъ оказаться совсьмъ особенной. Намековъ на это разсілно въ произведеніяхъ ея поклонниковъ достаточно...

Не такъ поступаеть півецъ «старой» красоты.

Къ ласкамъ свиданія
Друга зовешь ли, страстите зови!
Пой! Не стыдися признанія.
Нтъ ничего благодатитй любви.
Сила любви встмъ, что движется, правитъ.
Счастливъ, кто въ пъсит любовь свою славитъ.

Если же счастія

Греву мгновенную жребій унесъ,—

Плачь! Не стыдися участія.

Нізть ничего благотворнізе слезь.

Черная скорбь все живущее гложеть.

Счастливь, кто скорбь свою выплакать можеть.

Міра безбрежнаго,
Въчности темной не бойся, пъвецъ.
Міръ безъ восторга мятежнаго,
Міръ безъ страданій—огромный мертвецъ.
Въчность мертва безъ живого мгновенья,
Живнь холодна безъ огня вдохновенья.

Видишь: печальные Мёсяць склонился челомь золотымь, Небо развервлося дальнее. Полночь прислушалась къ стонамъ твоимъ. Слушаеть ночь,—и, эфиръ обжигая, Грустныя звъзды катятся, сверкая.

Въ истинной поэзіи есть чарующая свѣжесть, какъ въ воздухѣ ясной морозной ночи, будетъ ли мотивомъ ея гражданская скорбь, или порывы личнаго чувства, или созерцаніе чистой красоты. И г. Минскій всегда является истиннымъ поэтомъ, когда отдается во власть искренняго чувства. Также хороши и его элегіи, которыя могутъ служить образцами чистой лирики. Въ особенности хороша первая, на мотивъ изъ Мюссэ:

> Adieu! Ta blanche main sur le clavier d'ivoire, Durant les nuits d'été, ne voltigera plus \*).

Позволимъ себъ привести начало ея, въ надеждъ, что читатели не посътуютъ за длинную выдержку.

<sup>\*)</sup> Прости! Твоя бълая рука, въ теченіе лётнихъ ночей, не будеть больше пробъгать слегка по клавишамъ изъ слоновой кости.

Напавъ любви, ея напавъ любимый, Въ моей душъ проснудся и звучитъ. Прогнать его нътъ силъ. То замолчитъ, То, какъ нагорный ключъ неудержимый, Опять польеть безсонную струю И шепчетъ средь безмолвія ночного,--Нагорный ключь, ниспавшій въ грудь мою Съ вершинъ замерящихъ счастія былого. Какъ много мнв напомнили они-Созвучія пюбви и сладкой муки: Нашъ мирный уголокъ, рояль въ тъни, По клавишамъ порхающія руки, Вечерній чась, досугь, любовь, покой... И всякій разъ, когда напъвъ любимый Изъ-подъ любимыхъ рукъ лился волной, Мнъ грудь сжималъ восторгъ невыразимый. И звуки претворялися въ мечты, Неясныя, какъ шопоть въ часъ полночный. Мив снились волны, горы и цвъты. Я снился самъ себъ, но безпорочный, Рожденный жить и умереть, любя. Такъ ива, наплонясь въ ръкъ зеркальной, Въ ней видитъ небо, звъзды и себя, Но болъе прекрасной и печальной. И часто, чуть въ струнахъ стихала дрожь, Она ко мив садилась и шептала Слова любви и отъ любви рыдала,-И ть слова и слевы были ложь... . . . . . . . . . . . . . . .

Трудно было бы перечислить лучшія пьесы въ сборник г. Минскаго; большая часть ихъ давно пользуются вполнъ заслуженной извъстностью, какъ, напр., его «Бізыя ночи», «Прокаженный», сонеты и проч. Мъстами, однако, попадаются и у него какъ бы робкія попытки къ декадентскому стилю. Можетъ быть, мы и ошибаемся, и въ этомъ опять сказывается невольное вліяніе отголосковъ декадентской поэзіи, отъ которыхъ нелегко отдёлаться. Такое, по крайней мъръ, впечатлъние производитъ странная, чтобы не сказать более, поэма «Городъ смерти». Такъ это или нетъ, но произведение это болье, чыть неудачное, и если отвычаеть чему, такъ развѣ только «Посвященію», которому оно составляетъ превосходнъйшій pendant. Цраматическая поэма «Смерть Кая Гракха», заканчивающая книгу, тоже не принадлежитъ къ числу лучшихъ вещей г. Минскаго. Въ ней реторика подавила поэзію, и, не смотря на величавый сюжеть, читатель остается къ нему совершенно холоднымъ.

# РАЗНЫЯ РАЗНОСТИ.

# На родинъ.

Второй всероссійскій съвздъ двя- шій интересъ представляла ІХ-я секручного труда, сельско-хозяйственна го образованія, секція женскаго про- вопросовъ, профессоръ метовъ.

телей по техническому образованію. ція общихъ вопросовъ, которая по-Второй събздъ дбятелей по техниче-фставила себф двф основныя задачи: скому и профессиональному образова- во-первыхъ, выяснить, подготовлено нію, происходившій въ Москвъ съ і ли населеніе Россіи къ усвоенію тех-27 декабря по 7 января, привлекъ ническихъ знаній. Съ этой цёлью къ участію въ своихъ трудахъ боль-і директорамъ и инспекторамъ народшое количество членовъ, работавшихъ ныхъ училищъ были разосланы вочрезнычайно энергично. Характерной просные листы, въ которыхъ спрашичертой этого събада было господствую - валось о количествъ начальныхъ учищее въсредъ его сознание тъсной свя- лищъ по губерниямъ, о числъ ученизи профессіональнаго образованія съдковъ, учителей, о средствахъ, затраобщимъ. Събхавинеся съ разныхъкон заиваемыхъ на народное образование, и довъ нашего обширнаго отечества дъя- пр. Считая всеобщее обучение сущетели по профессіональному образованію і ственно важнымъ условіемъ распросърбдкимъ единодущиемъ отстаивали странения въ народъ техническихъ и общеобразовательный характерь на- профессіональных знаній, секція рачальной школы, и вполнъ присоедини- зослала также листы съ вопросами лись къ взгляду, высказанному товари- по этому предмету. Во-вторыхъ, секщемъ председателемъ събада, А. Г. Пе-1 ція поставила себе задачей выяснить болсинымъ, въ его ръчи на открытіи вліяніе общаго и профессіональнаго събзда, а именно-чте «общее началь-образованія на производительность ное образование составляеть основу труда и прогрессъ техники въ кувсякаго техническаго и профессіональ- старной и фабричной промышленнонаго». Даже въ таких в спеціальных в сти и въ земледёліи. Въ своей ръсекціяхъ събада, какъ, напр.. секція чи въ общемъ собраніи при открытіи събада, предсъдатель секціи общихъ московскаго фессіонального образованія — везув вы- университета Луховскій, въ общихъ сказывались пожеланія, чтобы сообще- чертахъ сформулироваль заключенія, ніе спеціальных р сведеній имело обще- какія могуть быть сделаны на оснообразовательный, а не профессіональ- ваніи доставленнаго секціи матеріала ный характерь, и чтобы оно не шло въ по вопросу о подготовленности насеущербъ преподаванію общихъ пред-пенія къ воспріятію техническихъ и профессіональныхъ знаній. По его Изъ 14-ти секцій съвзда наиболь- словамъ, изъ этихъ сведеній вы-

количество школъ по отношенію въ населенію. «Народная школа въ земскихъ губерніяхъ Россіи приходится на 3.052 сельскихъ жителей, а въ неземскихъ — на 5.223 жителя. По числу селеній въ земскихъ губ. одна школа въ среднемъ приходится на 11 селеній, а въ неземскихъиа 51». Въ виду такой отсталости Россіи въ дълъ начальнаго образованія, являющейся крупной помъхой и для техническаго и профессіональнаго образованія, вопросъ о введеніи всеобщаго обученія имъетъ огромное значение, и естественно привлекаетъ къ себъ общій интересъ. Въ секціи общихъ вопросовъ ему было посвящено нъсколько рефератовъ. Первымъ референтомъ по вопросу о всеобщемъ обученіи выступиль В. П. Вахтеровъ, развившій въ своемъ докладъ слъдующіе тезисы: «Осуществленіе всеобщаго обученія не потребуеть отъ страны чрезмърнаго напряженія платежныхъ способностей, будетъ встръчено большинствомъ населенія не враждебно и найдетъ достаточное число людей, готовыхъ работать для проведенія этого начала въ жизнь. Всеобщее обучение можетъ быть достигнуто следующими мерами: местныя компетентныя учрежденія разрабатывають поувздныя съти, планы и смъты всеобщаго обученія; на основаніи этихъ работъ закономъ опредъляются minimum'ы школъ и расходовъ съ точнымъ распредълениемъ последнихъ между казною, земствомъ, городскими и сельскими обществами и т. д. Въ случат неисполнения къмълибо закономъ опредъленныхъ постановленій по осуществленію плана всеобщаго обученія, каждому родителю автей школьнаго возраста должно быть предоставлено право привлекать виновныхъ къ отвътственности. Это же право принадлежитъ и учрежденіямъ, на кои возложено попеченіе о начальномъ народномъ образованіи.

ясняется, какъ ничтожно въ Россіи Когда число училищъ будетъ достаколичество школъ по отношенію къ населенію. «Народная школа въ земскихъ губерніяхъ Россіи приходится на 3.052 сельскихъ жителей, а школьнаго возраста».

> Дополненіемъ этого доклада явился рефератъ А. О. Гартвига: «Сводъ отзывовъ мъстныхъ дъятелей по вопросу объ обязательномъ обученім». въ которомъ доказивались следующія положенія: «1) Вопросъ о всеобщемъ обучени является настолько назръвшимъ какъ въ сознании населенія, такъ и среди лицъ, завъдующихъ дъломъ народнаго образованія, что разръшение этого вопроса представляется дъломъ неотложнымъ. 2) Въ виду спорности вопроса о личной обязательности обученія, при которой всякое лицо обязывается посылать своихъ дътей въ школу подъ угрозою штрафа, а также въ виду крайняго недостатка школь и ихъ отдаленности, первымъ по времени долженъ быть поставлень лишь вопросьо всеобщемъ обученіи, при которомъ число школь въ данной мъстности должно соотвътствовать числу дътей, посылаемыхъ въ школу. 3) Послъ необходимаго удовлетворенія права населенія на обученіе дътей, необходимо поставить вопрось и о лично обязательномъ обучени хотя бы въвиду громаднаго значенія самаго принципа обязательности, выдвигаемаго западноевропейскими государствами; для своего разръшенія этотъ вопросъ потребуетъ тщательнаго изученія условій, при которыхъ такая обявательность явится цълесообразной».

> Оба доклада возбудили самыя оживленныя пренія и возраженія со стороны гг. Ольденбурга, Чехова, Н. А. Скворцова и др. Большинство высказалось противъ личной и общественной обязательности обученія и противъ нормировки дъятельности земствъ въ области его заботъ о народномъ образованіи, въ которой если и случаются порой колебанія, то съ послъдними легче ми-

пиливаетъ къ основной задачъ народ- телей по народному образованію. ной начальной школы еще миссіонерскія обязанности, что крайне тормо- рую поставила себъ секція общихъ возитъ усившность распространенія на- просовъ, т.-е. для разръщенія вопроса о чальнаго образованія въ виду существованія въ Россіи массы различныхъ вфроисповъданій, вфроученій и секть. Считаться съ религіозно-правственнымъ факторомъ должно и неизбъжно приходится. Вторымъ препятствіемъ является то свойство образованія, которое, оказывая извъстное вліяніе на поднятіе общаго уровня развитія, одновременно съ этимъ, увеличиваетъ у человъка чувство личнаго достоинства. Насаждая грамотность среди русскаго крестьянства, не изъятаго отъ позорнъйшаго тълеснаго наказанія, мы увеличимъ нравственный гнетъ, производимый этой формой наказанія. Въвиду всего этого, оппонентъ предложилъ съвзду, присоединившись къ многочисленнымъ ходатайствамъ, высказать пожеланіе, чтобы введеніе всеобщаго обученія возможнымъ, потому что ихъ неотбыло соединено съ отивной твлеснаго куда взять. Затемъ следують указанаказанія. Собраніе рукоплесканісмъ нія на то, что трудъ грамотнаго ра-

риться, чемъ съ теми колебаніями, приняло эти пожеланія. После оживкоторыя были и, безъ сомибнія, бу- ленныхъ и продолжительныхъ преній дуть и у командующихъ учрежденій, приняты были слёдующія резолюціи: на обязанности которыхъ будетъ возло- 1) выразить пожелание о скоръйшемъ жена нормировка дъятельности земствъ введени всеобщаго обучения народа; въ отношении устройства достаточнаго 2) осуществление этого дела должны количества школъ для осуществленія взять на себя органы общественнаго всеобщаго обязательнаго обученія. При самоуправленія, при матеріальной поэтомъ большинство указало на мате- мощи со стороны государства; 3) горіальныя условія, какъ на условія сударство должно законодательнымъ невозможности и нец влесообразности порядкомъ опредълеть извъстный обяпридачи обязательного характера все-; зательный minimum школьныхъ расобщему обученію. Члены събада друж- ходовъ для земствъ, городовъ и сельнымъ рукоплесканіемъ выразили свое скихъ обществъ; 4) ходатайствовать единомыслие съ вышеуказанными оп-предъ правительствомъ о разръшени понентами. Затымы Н. А. Скворцовы созвать 1-й всероссійскій сытоды ділязамътилъ, что, кромъ только-что ука- телей по народному образованію; мъзанныхъ, матеріальныхъ препятствій стомъ этого събзда избрана Москва. по введенію обязательности обученія, Кром'в того, признана необходимость существують еще препятствія нрав- подобныхь же областныхь събадовъ; ственнаго характера. Препятствие это 5) необходимо образовать особое учрежзаключается въ следующемъ: извъст-дение для подготовительныхъ работъ ный типъ народныхъ школъ приш- къ 1-му всероссійскому събзду двя-

Аля разрышенія второй задачи, котовліяній шволы на производительность груда, секція разослала рядъ вопросныхъ пунктовъ сельскимъ хозяевамъ. фабрикантамъ, дъятелямъ по кустарнымъ промысламъ. Всъ полученные отвъты сводятся къ признанію, что грамотность дълаетъ трудъ рабочаго безусловно продуктивнъе, что рабочій, прошедшій народную школу, болье смътливъ, лучше понимаетъ характеръ даннаго ему дъла, лучше умъстъ охранять и экономить матеріалъ. Такой рабочій скорбе усванваеть управленіе механическими приспособленіями, и притомъ не только фабричными, но и земледъльческими. Многіе фабриканты и сельскіе хозяева писали въ своихъ отвътахъ, что они предпочитають брать грамотныхъ рабочихъ, но часто это оказывается небочяго оплачивается дучше, чты трудъ неграмотнаго.

Секція общихъ вопросовъ ульдила иного вниманія обсужденію техъ меръ. которыми можнобыло бы полнять образовательный уровень взрослаго рабочаго населенія. Первымъ референтомъ по этому вопросу выступиль А. О. Гартвигь. Сушность его доклада-«О тинахъ школъ для распространенія про-Фессіональныхъ знаній спели взпослаго населенія -- можеть быть выражена въ слътующихъ пяти положеніяхъ: 1) воскресно-вечернія школы могутъ служить наиболье пълесообразными учрежденіями для распространенія знаній среди паселенія вибшкольнаго возраста: 2) для поднятія производительных силь населенія не обходимо прежде всего повсемъстное распространеніе безплатных в общеобразовательныхъ начальныхъ воскресновечернихъ школъ; 3) второю стуненью для распространенія знаній должны быть вечерне-воскресные курсы, профессіональныя школы и спеціальные курсы; 4) профессіональныя пісолы должны давать общія начала съ указаніемъ на ихъ практическія примъненія, которыя позволили бы человъку сознательно относиться къ тому дълу, которому онъ себя посвятиль; 5) широкое распространеніе знаній среди взрослаго населенія не можеть быть выполнено безь дружнаго содъйствія всего образованнаго общества; поэтому должны быть приняты всь мъры къ облегченію частнымъ лицамъ отврытія и веденія школъ.

Следующіе за темь рефераты г-на Абрамова, г-жъ Кислинской и Кайдановой касались положенія у насъ воскресных школъ. Референты обратили внимание събзда на тъ затруду насъ въ совершенно ненормальныя кресныхъ школьбыли приравнены къ

условія, благодаря отсутствію опрелъленнаго закона относительно этого типа школъ и необходимости руководствоваться исключительно временными правилами, излаваемыми въвидъ циркуляровъ. Насколько мы еще бълны воскресными школами. этомъ свильтельствують следующія пифровыя ланныя о количествъ ихъ: частныя городскія воскресныя школы имъются въ 39 губернскихъ горолахъ, въ 43 увздныхъ и въ 5 пунктахъ иныхъ наименованій. Такимъ образомъ, даже изъ губерискихъ и внивокоп онвод свородог схинтавлов не имъютъ и по одной воскресной школћ и только двалцатая часть низшихъ убланыхъ городовъ облавелась такими школами. Изъ общаго числа школь-мужских 56, женских 70, смъщанныхъ 8. Всъхъ воскресныхъ школь въ Россіи въ настоящее вреия имъется только 138. Такое незначительное количество школь объясняется отчасти тёми затрудненіями, о которыхъ только-что упоминалось. Въ виду этого референты предложили секцін возбудить передъ правительствомъ слъдующія ходатайства: вопервыхъ, возбудить ходатайство о томъ, чтобы какъ по въдомству народнаго просвъщенія, такъ и по духовному въдомству было сдълано распоряжение объ обязательномъ отволъ встми учебными заведеніями, какъ низшими, такъ и средними классныхъ комнатъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ для занятій въ нихъ учениковъ и ученицъ воскресныхъ школъ всюду, гай таковыя открываются, и независимо отъ того, какимъ въдомствомъ, учрежденіемъ или лицомъ они устраиваются; во-вторыхъ, о томъ, чтобы программа воскресныхъ школъ была расширена законодательнымъ порядненія, съ которыми приходится счи- комъ до програмиъ убадныхъ и готаться у насъ устроителямъ и пре- родскихъ четырехклассныхъ школъ; подавателямъ въ воскресныхъ шко- въ-третьихъ, о томъ, чтобы относилахъ. Воскресныя школы поставлены тельно своего состава библютеки воснароднымъ читальнямъ, т.-е. чтобы въ нихъ допускались книги, разръ- образовании вызвалъ

Во время дебатовъ, возбужденныхъ докладами, было указано на необходимость ходатайствовать еще и о томъ. чтобы всякое лицо, права котораго не ограничивались, могло свободно преподавать въ воскресной школф и чтобы этого права преподаватели лишались только послѣ произведеннаго надъ ними суда и събдетвія.

Затъмъ ІХ-я секція обсуждала также вопросъ о положении народныхъ учителей. В. А. Латышевъ сдблалъ сообщеніе о мірахъ къ улучшенію быта всякая профессіональная школа должмивнію докладчика, міры эти могли ішколы, и поступать въ нее должны бы выразиться въ следующемъ: 1) възголько ученики, окончивше курсъ -ик ахи пінадей ав амирівру промон тературныхъ работь; 2) въ устройствълекцій, по примъру дирекціи народныхъ училищъ Петербургской губернія: 3) въ учрежденій въ городахъ въ начальныхъ училищахъ, могли бы пріютовъдля дътей сельских в учителей. продолжать свое образованіе до 15съ цълью облегчить последнимъ возможность дать образование ихъ дътямъ: 4) образовать общій вспомогательный фондъ для помощи учителямъ. П. М. Шестаковъ, говоря объ Обществахъ взаимономощи учащихъ, какъ средствъ къ улучшенію быта учителей, указывалъ на необходимость, чтобъ эти Общества возможно шире развивали свою дъятельность по удовлетворенію духовныхъ нуждъ своихъ членовъ. Нормальный уставъ этихъ Обществъ, утвержденный 5-го іюня 1894 г., не предусматриваетъ этой стороны дела, вследствие чего на практикъ имъли мъсто такіе случан, какъ, напримъръ, воспрещение Казанскому Обществу учителей открыть библіотеку для своихъ членовъ. Въ виду этого г. Шестаковъ предложилъ секціи возбудить въ подлежащихъ сферахъ ходатайство о пополнении нормальнаго **устав**а пунктами, разрѣшающими 06-1 ществамъ устройство для своихъ членовъ библіотекъ, лекцій, музеевъ и т. п. Къ числу ихъ принадлежаль земскій

Вопросъ о сельскохозяйственномъ чрезвычайно шенныя для средне-учебных в заведеній, оживленныя и разкія пренія. Какъ уже сказано, большинство членовъ съфада были безусловными противниками проведенія сельскохозяйственныхъ знаній въ народъ черезъ народную школу. А. Г. Неболсинъ и проф. Стебутъ представили съвзду «системы последовательной преемственности школъ при условін связи общаго образованія съ профессіональнымъ». По мивнію г. Неболенна, раздъляемому и събздомъ, сельскохозяйственная, техническая, вообще учащихъ въ народныхъ школахъ. По на служить продолженіемъ начальной последней. По его мивнію, въ настоящее время необходимо создать типъ такой народной школы, въ которой дъти 10-11 лътъ, окончившія курсъ 16-лътняго возраста, т. е. до того возраста, ранће котораго едва ли савдовало бы приступать къ серьезному профессіональному обученію, потому что лъти моложе 14 лътъ недостаточно физически окръпли и способности ихъ къ тому или другому занятію еще не выяснились. Въ такихъ «высшихъ» народныхъ школахъ, по митию г. Неболсина, наряду съ общеобразовательными предметами было бы полезно ввести преподавание рисования, черченія, счетоводства и обученіе ручному труду, способствующему развитію ловкости рукъ и върности глаза и, следовательно, облегчающему въ будущемъ изучение всякаго ремесла. Лъти, окончившія курсь въ такихъ школахъ, могутъ затвиъ поступать въ спеціальныя профессіональныя училища. Но среди членовъ събзда находились и лица (правда, немногочисленныя), которыя придерживались другихъ взглядовъ на народную школу.

шій реферать «о сельскохозяйственныхъ пріютахъ», в В. А. Сладковъ, читавшій «о возможности и желательности распространенія раціональныхъ сельскохозяйственныхъ знаній среди крестьянъ чрезъ народныхъ учителей». Н. Н. Жеденевъ развивалъ мысль о возможности и целесообразности замънить для народа школы сулиествующаго типа сельскохозяйственными пріютами; В. А. Сладковъ-о необходимости и возможности возло--наскоо постиру скиндори ви стиж ности распространять внёшкольной дъятельностью раціональныя сельскохозяйственныя знанія, для чего предлагаль ходатайствовать о повсемъстномъ устройствъ для народныхъ учителей спеціальных систематических в сельско - хозяйственныхъ курсовъ, о введении въ курсъ учительскихъ и духовныхъ семинарій предметовъ сельскохозяйственнаго образованія.

Рефераты эти вызвали рядъ возраженій: говорили, что нельзя возлагать непосильную работу на плечи одного и того же народнаго учителя, говорили объ его полной матеріальной необезпеченности и т. п. Н. А. Малиновскій и В. В. Кирьяковъ отъ имени народпыхъ учителей заявили, что время у начальной школы не хватаетъ даже и для выполненія ся основной задачи. Н. А. Скворцовъ сказалъ, что всякое знаніе онъ признаетъ полезнымъ, въ томъ числъ и профес--сіональное: всякое знаніе увеличиваеть и матеріальное, и духовное богатство человъка, но только при одномъ условін-чтобы это было действительное, прочное, систематически построенное знаніе. Урывки по 2 часа въ недваю не дадуть такихь знаній, а потому и само занятіе сельскимъ хозяйствомъ обратится въ безрезультатныя «подмазки и затычки». Для народа необходимы знанія сельскохозяйственныя, а чтобы они были прочными и систематическими, нужно очень многое. Пусть при непремънномъ участім земствъ.

начальникъ г. Жеденевъ, прочитав- школа дастъ народу и знанія физики и химін, всей естественной исторіи, геометрін, юридическихъ наукъ. политической экономіи, ветеринаріи и пр.; но въдь народъ безграмотенъ и одна начальная школа не въ состояніи дать всего - следовательно, надо учить его грамотъ, а потомъ создавать рядъ школъ - до университета включительно, --- он тогь потучить не урывки и клочки, а прочныя знанія, какія необходимы для сельскаго хозяина, желающаго поставить свое хозяйство на раціональную точку.

> Затемъ следуетъ отметить докладъ А. Н. Страннолюбскаго (за отсутствіемъ автора прочитанный г-номъ Острогорскимъ). «О женскомъ профессіональномъ образованіи лицъ, пріобръвшихъ законченное общее образованіе». Докладъ развиваеть слівдующія основныя положенія: 1) въ жизненныхъ интересахъ народнаго здоровья, особенно въ обдной врачебной помощью деревенской средъ и въ отдаленныхъ мъстностяхъ Россіи, а также въ интересахъ семьи и въ видахъ удовлетворенія законнаго желанія русскихъ женщинъ получать высшее мелицинское образованіе, не покидая родины. въ высшей степени желательно: скоръйшее открытіс въ Россіи женскаго медицинскаго института. согласно Высочайше утвержденному о немъ положенію. 2) Въ тъхъ же интересахъ народнаго здоровья, въ виду крайней недостаточности у насъ вспомогательнаго медицинскаго персонала и доказанной повсюду особенной способности женщинъ къ врачебной дъятельности, въ высшей степени желательно: наибольшее, по возможности, развитіе женскихъ учебныхъ -вирукоп кінэквотогирп как йінэкэває шихъ достаточное общее образование женщинъ въ вспомогательной врачебной дъятельности. Типы этихъ заведеній должны быть выработаны сцеціальными медицинскими събздами.

3) Въ интересахъ правильной поста- зависимо отъ новки женскаго образованія вообще и курса гимназій, указаннаго въ пунктв необходимаго полнятія уровня и до- 5-мъ, необходимо учрежденіе высшаго стоинства преполаванія въ женскихъ женскаго учебнаго завеленія для изугимназіяхъ и другихъ, подобныхъ ченія основъ физико-математическихъ имъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, наукъ, химін и естественныхъ наукъ, а) учреждение въ Россіи особыхъ, учебнаго заведенія, для дальнъйшаго женскихъ педагогическихъ институ- пріобратенія спеціальныхъ знаній. товъ съ широко поставленнымъ кур-полженъ быть открыть лоступъ въ сомъ пелагогики и наукъ историко- существующія высщія спеціальныя филологическихъ, физико-математиче- учебныя завеленія. Локладъ быль скихъ и естественныхъ, для приготовленія учительниць и воспитатель--пож скитунемопуошив вал спин скихъ учебныхъ заведеній; b) соот- цін по ремесленному ученичеству привътствующее осуществлению этой мъ- няты были слълующия постановления ры измънение, въ порядкъ приобрътенія женщинами учительских правъ. 4) Настоятельно необходимо приступить безъ замедленія ка учрежденію спекцій съ цілью: а) надзора за реповсемыстно женских учительскихъ семинарій съ достаточно прополжительнымъ курсомъ ученія, пля приготовленія учительниць указанныхъ выше школъ. 5) Настоятельно необходимо, въ видахъ расширенія сферы женскаго профессіональнаго труда и установленія справедливаго равенства въ образованіи обонхъ половъ, расширить программу женских вимназій, особенно въ научной ея части. и для сего въ высшей степени желательно нынъ же приступить путемъ частныхъ совъщаній компетентныхъ лицъ и путемъ литературнымъ къ разработкъ вопросовъ, касающихся постановки курса женскихъ гимназій. 6) Въ справедливомъ вниманіи къ интересамъ семьи и праву женщинъ на профессіональный трудъ желательно открытие для женщинъ доступа дъятельностямъ: формацевтиче ветеринарной, сельскохозяйственной, строительной, инженерной, теодезической, химико - технической, художественно - технической и пр. и пр. 7) Для общаго научнаго подго- правиль, чтобы работа учениковъ въ товленія къ спеціальностямъ, указан- мастерскихъ не продолжалась болье нымъ въ предыдущемъ пунктъ, не- 10 часовъ въ сутки, чтобы на зав-

усовершенствованія высшей степени желательно: Лицамъ, окончившимъ курсъ этого встръченъ полнымъ сочувствиемъ многолюднаго собранія.

Въ заключительномъ засъданіи секдля всесторонняго упорядоченія ученичества въ мастерскихъ: 1) Учрежденіе особаго института ремесленной инмесленными мастерскими, по исполненію ими какъ правиль дъйствующаго устава по отношенію къ ремесленному ученичеству, такъ и правиль, инфющихь быть по этому предмету изданными, и б) участія въ разборъ возникающихъ между мастерами и учениками споровъ и взаимныхъ жалобъ. Ремесленная инспекція должна быть организована въ составъ лицъ, назначаемыхъ правительствомъ, представителей ремесленнаго сословія, въ лицъ мастеровъ, избираемыхъ ремесленными управами, а гдъ нътъ ремесленныхъ управленій, - мастеровъ, назначаемыхъ губериской администраціей. 2) Образованіе при ремесленныхъ обществахъ особой ученической коммиссіи для производства экзаменовъ ученикамъ и разбора споровъ и жалобъ между мастерами и учениками, причемъ предсъдательствовать въ коммиссіи должень одинъ изъ членовъ ремесленной инспекціи. 3) Возложение на инспекцію ближайшаго наблюденія за точнымъ исполненіемъ тракъ и объдъ дано было времени поднималось еще множество чисто вовсе не были заняты работой. 4) Сохраненіе въ проектъ новаго уголовнаго Уложенія статей изъдъйствуюшаго Уложенія о паказаніяхъ отноперехода учениковъ сительно отъ одного мастера въ другому, дурного обращенія и содержанія учениковъ. По вопросу объ ученическихъ общежитіяхъ секція признала желательнымъ устройство общежитій для учениковъ-ремесленниковъ, съ целью выдъленія ихъ изъ среды варослыхъ рабочихъ подмастерьевъ, причемъ, такія общежитін предпочтигельно должны быть устраиваемы при самыхъ мастерскихъ; въ случаяхъ же невозможности такого устройства -- общежитія могуть быть создаваемы на средства самого ремесленнаго сословія, попечительствъ, но при этомъ однимъ изъ главибинихъ условій является возможность постояннаго и правильнаго надзора за учениками. Вмъстъ съ тъмъ, секція признала желательнымъ устройство патронатовъ для несовершеннольтнихъ, обучающихся въ мастерскихъ, и организацію зашиты дътей отъ жестокаго съ ними обращенія. По вопросу о праздничномъ отдыхъ севція признала желательнымъ для обучающихся въ ремесленныхъ мастерскихъ въ воскресные и праздничные дви устройство раціональныхъ развлеченій подъ рувоводствомъ лицъ или Обществъ, заинтересованныхъ въ дёлё воспитанія и развитія молодого покольнія, причемъ, наиболье цълесообразной была бы въ этомъ отношении иниціатива и участіе самого ремесленнаго сословія.

Все вышензложенное далеко не обнимаеть собою всъхъ работъ профессіональнаго събзда, а касается лишь тахъ вопросовъ, которые представляють до извъстной степени общій

не менње 2-хъ часовъ и чтобы съ спеціальныхъ вопросовъ, которыхъ 10 ч. веч. до 6 ч. утра ученики мы здёсь затрогивать но будемъ. Но и помимо практического значенія работъ събзда, онъ имблъ огромное значение въ смыслъ объединения дъятелей по образованію, закинутыхъ по разнымъ угламъ и закоулкамъ провинціи.

> Всероссійскій сельскохозяйственный съвздъ въ Москвв. Шестой всероссійскій събздъ сельскихъ хозяевъ, состоявшійся въ Москвъ въ концъ декабря минувшаго года, послъ 17-ти-лътняго промежутка, собралъ больс тысячи сельскихъ хозяевъ. Среди множества спеціальныхъ вопросовъ, обсуждавшихся сельскими хозяевами (напр., объ организацін сельскохозяйственныхъ опытныхъ станцій, о скотоводствъ, объ искусственныхъ удобреніяхъ, о нуждахъ сельскохозяйственнаго машиностроенія, и пр.) были и вопросы общаго характера, представляющие интересъ не для однихъ спеціалистовъ. Таковы, напр., быля вопросы, обсуждавшіеся въ XVII-й секціи събзда, въ которой разсматривалась сельскохозяйственная дъятельность земствъ.

По словамъ «Хозяина», въ этой секцін были затронуты три вопроса, -вибющіе чрезвычайно важное обще ственное значеніе: «Первый изъ нихъ быль поставлень на очередь докладомъ В. М. Хижнякова о всесословной волости. Докладчикъ исходилъ изъ совершенно правильной мысли, уже принятой събздомъ ранбе, что земскія міропріятія по улучиенію сельскаго хозяйства, только тогда могутъ быть усившно проведены въ жизнь, когда земство будетъ располагать особыми мелкими сельскохозяйственно - экономическими Г. Хижнявовъ находилъ излишнимъ учреждать для этого какія-либо новыя единицы, когда возможно восинтересъ. Кромъ этого, на съвздъ пользоваться уже существующими

ленія. Въ послереформенное время словія должны быть включены въ общественныя и экономическія отно-ічисло плательщиковъ на общественшенія въ нашихъ селеніяхъ измъни- ныя нужды. Преобразованныя въ тались на столько радикально, что удо- комъ направлении сельское общество влетворение новыхъ назръвшихъ по- и волость обратятся въ мелкія земтребностей не можеть исходить отъ скія безсословныя учрежденія и должсельскихъ и волостныхъ управленій ны находиться съ земствомъ въ невъ ихъ настоящемъ видъ, такъ какъ посредственной, тъсной связи». они учреждались при совершенно другихъ условіяхъ и имъли въ виду этому вопросу секція пришла въ другія цели. По мысли г. Хижнякова, следующему решенію: заведываніе вабъ сельское, такъ и волостное управленіе должны быть преобразованы въ органы всесословнаго само**управленія.** Сельскіе сходы должны, однако, оставаться въ прежнемъ видъ и двиствовать самостоятельно по вопросамъ о передълъ земель, распределени участковъ, устройствъ выгоновъ, пастьов скота и т. п. Въ составъ сельскаго всесословнаго схода могутъ входить и женщины, или какъ кірпоква жака ики, найвеокомов домохозяевъ. Къ предметамъ въдънія сельскаго схода должны относиться исчисление и расходование мірскихъ сборовъ, выборы и удаление старостъ, заботы объ общественномъ призръніи, школахъ и т. п. Исполнителемъ ръшеній схода является староста. Волостной всесословный сходъ избираеть земскихъ гласныхъ и имъетъ общее наблюденіе за встин учрежденіями волости: библіотеками, больницами, сельскохозяйственными складами и т. д. Исполнительнымъ органомъ его является волостная управа, которая находится въ такихъ же отношеніяхъ къ волостному сходу, какъ земская управа къ земскому собранію. Всъ должностныя лица сельскаго и волостного управленія и вск члены сельскихъ и волостныхъ сходовъ должны быть изъяты отъ всябихъ алминистративныхъ взысканій, и безусловно освобождены отъ тълесныхъ наказаній. Настоящая организація волостного суда должна быть радикально преобразована. Какъ въ сельскомъ, такъ сомъ, возбудившимъ самыя оживлен-

органами сельскаго и волостного управ- и въ волостномъ управлени всъ со

Послъ продолжительныхъ преній по дълами сельскохозяйственнаго управленія въ территоріи, меньшей чъмъ увзяв, должно быть возложено на органы мъстнаго управленія, которые необходимо организовать по типу земскихъ учрежденій.

Другимъ важнымъ вопросомъ, обсуждавшимся въ XVII-й секцін, быль вопросъ о «необходимости объединенія дъятельности отдъльныхъ земствъ, направленной къ поднятію экономическаго благосостоянія населенія. Вопросъ этотъ былъ поднятъ при обсужденім земскаго страхованія, причемъ было высказано положение о желательностя земскаго страхового събзда; затъмъ перешли и къ вопросу объ общихъ земскихъ събздахъ. Гг. Костромитиновъ, Гулевичъ, Хижняковъ и др. настаивали на безусловной необходимости разръщенія обще губерискихъ и областныхъ събздовъ земскихъ представителей по всвиъ отраслямъ земской дъятельности. Секція постановила ходатайствовать, чтобы были организованы областные събзды представителей земских ъучрежденій для обсужденія вопросовъ о земскихъ сельскохозяйственныхъ мфропріятіяхъ. Само собой разумъстся, что, кромъ этихъ съъздовъ, не менъенеобходимы земскіе общегубернскіе събзды и не только по сельскохозяйственнымъ вопросамъ, но и по всьмъ другимъ отраслямъ земскаго хозяйства.

Наконецъ, 3-мъ важнымъ вопро-

ныя преніи, было предложеніе г-на Шатилова ходатайствовать о томъ, чтобы земскія сельскохозяйственныя организаціи были признаны органами министерства земледълія. Это предложеніе вызвало цълый рядъ возраженій. Такъ, кн. Шаховской върно замътилъ, что между органами земства и министерствомъ не можетъ быть единенія и простой связи, а будеть подчинение земства министерству. Гг. Петрово-Соловово и Скобельцынъ находили, что земскіе сельскохозяйственные органы, ставъ органами министерства, сдълаются вполнъ бюрократическими учрежденіями, а та живая ихъ связь съ министерствомъ, о которой хлопочеть г. Шатиловъ, въ концъ - концовъ, обратится въ связь бумажную, поддерживаемую безчисленными циркулярами. Ту же мысль проводиль г. Племянниковъ, доказывавшій, что сельскохозяйственныя нужды могуть изучаться только на мъстахъ и отъ мъстныхъ же дъятелей должны исходить указанія способовъ ихъ удовлетворенія. Г. Хижняковъ признавалъ безусловно необходимымъ, чтобы земскіе сельскохозяйственныя органы находились въ почноми в исключительноми распоряженіи земства. Всѣ ораторы проводили ту общую идею, что объединеніе должно идти снизу вверхъ, а если оно является сверху, то становится насильственной централизаціей. Они настаивали на томъ, что дъйствительное объединение земской дъятельности, разумбется, очень важно, кінэшолгоп ёморф св эн адонто он земства центральной канцеляріей. Для обезпеченія же живой, непосредственной связи между земствами и министерствомъ земледълія, необходимо организовать при последнемъ сельскохозяйственный совъть изъ земскихъ представителей.

Въ виду всёхъ этихъ возраженій, вень окружающаго ихъ крестьянства. г. Каблуковъ предлагалъ секціи принять следующую формулирову: 1) въ ненормальности этихъ отношеній

сельскохозяйственныя нужды на мъстахъ въдаетъ земство; 2) особыхъ мъстныхъ органовъ отъ министерства земледълія не должно быть; 3) должна быть установлена живая, непосредственная связь между земствомъ и министерствомъ.

Но защитники земской самостоятельности остались въ меньшинствъ, а большинство секціи приняло предложеніе г на Шатилова.

Засъданія севціи, обсуждавшей отношеніе между сельскими хозневами и рабочими, также отличались большимъ оживленіемъ и многолюдствомъ.

Свъдънія о ходъ преній заимствуемъ изъ «Рус. Въд.». Въ качествъ мъры для непосредственнаго установленія -экох уджэм йінэшонто схинацивації вами и рабочими кн. А. Г. Щербатовъ рекомендовалъ ходатайствовать объ изданіи спеціальнаго закона о рабочихъ, который вводиль бы, между прочимъ, порядокъ разрътенія недоразумбній на мбстб административнымъ путемъ, съ правомъ обжалованія суду. В. В. Марковниковъ, также высказываясь въ пользу спеціальнаго кодекса, полагалъ, кромъ того, необходимымъ учреждение для сельскохозяйственной промышленности инспектората, на подобіе того, какой существуетъ уже въ промышленности фабричной. Нъкоторые сельскіе хозяева предлагали ходатайствовать о введеніи для рабочихъ особой разсчетной книжки, которая служила бы ниъ паспортомъ и въ которой хозянномъ могли бы дълаться соотвътствующія отмътки объ ея владъльцъ. Г. Энгельмейеръ, въ особомъ, прочитанномъ имъ, докладъ, полагалъ, что отношенія меонакотирые имиродар и иманачительно измънились бы, если бы первые задались задачею поднять, при посредствъ образовательныхъ и иныхъ мѣропріятій, культурный и матеріальный уровень окружающаго ихъ крестьянства. Д. О. Бурлюкъ полагалъ, что вина

дежить на сторонъ хозяевъ, разсчитывающихся обыкновенно съ рабочимъ не деньгами, а ярлыками, а если и деньгами, то не въ срокъ, а когда имъють ихъ, неръдсо дурно кормящихъ рабочихъ и вообще подающихъ часто поводы къ неудовольствію рабочихъ. Въ такомъ же, приблизительно, смыслъ высказались и нъкоторые другіе члены съвзда (И. І. Шатиловъ, Н. Е. Кушенскій и др.). В. И. Стемповскій предлагаль ходатайствовать о введеній договорныхъкнижекъ, но, вибств съ твиъ, высказался противъ заключенія договоровъ съ земледъльческими рабочими въ періодъ взысканія податей, когда крестьянинъ за безпъновъ продаетъ свой трудъ и заключаеть договорь отнюдь не добро-ROJEHO.

Большинство събзда высказалось, однаво, противъ введенія обязательныхъ книжекъ. Они указывали, что ввеление книжевъ было бы нежелательно, такъ какъ оно, съ одной стороны, повело бы къ закръпощенію труда, а съ другой-пе принесло бы никакихъ практическихъ результатовъ: рабочіе все таки продолжали бы уходить отъ тёхъ хозяевъ, жить у которыхъ находили бы невыгоднымъ. В. П. Муромцевъ полагалъ, что лишь подъемъ экономическато уровня крестьянства и его умственнаго и правственразвитія можеть кореннымъ образомъ разръшить этотъ вопросъ. Законодательное урегулирование взаимныхъ отношеній земледъльцевъ и рабочихъ, по его мнёнію, желательно, но вопросъ этотъ требуетъ тщательнаго обсужденія въ сельскохозяйственныхъ Обществахъ и земскихъ собраніяхъ. П. А. Скобельцынъ находиль: 1) что для степныхъ мъстностей Россін вопросъ о рабочихъ есть, въ сущности, вопросъ о народопаселеніи, - въ сиыслъ переселенія крестынь на югь сь тыть, чтобы имъ сдавалось тамь въ аренду достаточное количество земли;

онъ поставленъ нашимъ законодательствомъ, не требуетъ измъненій въсмысъб репрессін; 3) что введеніе договорныхъ книжекъ нежелательно: 4) что отвътственность за неисполнение рабочими договоровъ должна быть только гражданская; 5) что разборъ недоразумъній между хозясвами и рабочими долженъ производиться судебнымъ порядкомъ; 6) что, въ виду конкурренціи на міровомъ рынкъ, желательно имъть рабочихъ, пригодимъъ для пользованія усовершенствованными орудіями, каковыхъ можеть доставить только школа, почему и ходатайствовать объ обязательномъ обученій всёхъ дътей школьнаго возраста. Н. Е. Кушенскій полагаль, что никакіе репрессивные законы не помогуть делу, и предлагалъ, въ видахъ поднятія правственнаго уровня рабочаго населенія, ходатайствовать: 1) о введени всеобщаго первоначальнаго обученія, 2) объ отмънъ тълеснаго наказанія и 3) объ образованій мелкой земской единицы, на почвъ которой крестьяне и землеи вондо имвнеге ид исид индастраца той же организаціи. О первостепенномъ значенім въ настоящемъ вопросъ народнаго образованія говорили многіе члены съвзда. М. Н. Соболевъ, прочитавшій небольщой докладь по обсуждаемой темь, указываль, что центральный пункть заключается въ неравном тристи распредтленія рабочихъ силъ по разпымъ районамъ Россін, почему міры относительно рабочихъ должны, по его митнію, быть направлены въ сторону урегулированія спроса и предложенія труда, а пе стъсненія и ограниченія его. Одною изъ главныхъ мфръ этого рода докладчикъ признавалъ учреждение спеціальныхъ посредническихъ конторъ въ мъстахъ найма и скопленія земледёльческихъ рабочихъ; но, кремъ этого, онъ находилъ желательнымъ возможно скоръйшее изданіе общаго гражданскаго кодекса въ соотвътствіи съ 110-2) что вопросъ о наймъ рабочихъ, какъ | требностями времени, введеніе страхованія сельскохозяйственных рабо- быть удаленнымь со службы, и начихъ въ несчастныхъ случаяхъ и на случай инвалидности и учреждение особаго инспектората.

Послъ долгихъ и бурныхъ преній, секція приняла следующія постановленія:

- 1) Высказать пожеланія объ организацін какъ земскихъ, такъ и правительственныхъ бюро труда.
- 2) Выразить пожеланія о выработкъ способа вознаграждения рабочихъ за долговременную службу, а также обезпеченія ихъ на старость и въ несчастныхъ случаяхъ.
- 3) Выразить желательность развитія сельскохозяйственныхъ артелей, на которыя должна возлагаться отвътственность за исполнение договора.

Искъ земскаго начальника противъ своего кучера. Въ «Рус. Въд.» помъщена слъдующая любопытная корреспонденція изъ Лохвицкаго убзда, Полтавской губ. Мъстный земскій начальникъ г. Дорошенко фигурироваль недавно въкачествъ тяжушагося въ одномъ изъ подвластныхъ ему волостныхъ судовъ. Приводимъ дословно (съ сохраненіемъ ореографіи и оборотовъ ръчи) выдержку изъ копін рішенія чернухскаго волостнаго суда. «Объясненіе истца». «Землевладелець кандидать правъ Авимъ Александровичь Дорошенко прошеніемъ 15 октября 1895 года поданнымъ и уполномоченный отъ него козакъ Мокіснко лично на судъ объясниль, что къ върителю его Мокіенки договорился въ годичное услужение съ іюня мъсяца сего 1895 года кучеромъ возакъ Акимъ Бъликъ и впоследнее время предался пьянству, оставилъ безъ всякаго попеченія свою многочисленную малольтнюю семью, состоящую изъ жены и дътей и возимъль намфрение оставить службу, о чемъ неоднократно заявляль дворовымъ людямъ и въ этихъ видахъдъ-

конецъ 9-го числа октября, завзжая изъ м. Городище въ м. Чернухи въ квартиру доктора перекормить лошади, гдъ Бъликъ, напившись до безсознанія водки, перепугаль лошади, которыя убъжали въ поле и владъдълецъ г. Дорошенко вынужденъ былъ возвратиться домой почтовыми лошадьми и послать ит сколькихъ человъкъ для розыска, предполагая, что лошади украдены и лишь на другой день лошади найдены и вороной конь оказался больнымъ, по поводу чего Бъликъ со службы удаленъ, просилъ разобрать дело и приговорить Белика. къ наказанію по 17 и 38 ст. правиль о волостномь судь вь высшей мъръ за неисполненіе договора о наймъ, за пьянство и буйство въ ночное время и присудить за убытки 50 рублей по договору въ доказательство сослался на свидътелей». Приговоръ суда по этому делу состоялся следующій: «казака Акима Бълика за пранство и нербежное исполнение служебныхъ обязанностей подвергнуть тълесному навазанію десяти ударамъ розогъ и взыскать съ него Бѣлика въ пользу обвинителя Дорошенка за убытки на розыскъ лошадей 6 рублей и повреждение лошади 10 р.; въ остальной части исвъ отклонить по нелоказанности». Дъло само за себя говорить. Кандидать правь Дорошенко жалуется въ волостной судъ на своего кучера «за неисполнение договора о наймъ» и просить присудить убытки въ его пользу, въ суммъ 50 рублей. Земскій начальник Дорошенко предлагаетъ волостному суду разсмотръть дъло по обвиненію казака Бълика въ буйствъ, пьянствъ, разстройствъ хозяйства и раззорени своей семьи (на осн. 38 ст. правиль о вол. судћ), присоединяетъ къ этому обвиненіе въ какомъ то «намфреніи» и ходатайствуеть о примънени въ нему высшей мъры навазанія. Волостной даль всевозножныя пакости, чтобы судь сохраниль ибкоторую долю самостоятельности и призналь убытки въ сумить 16 р. витьсто требуемых 50 рублей, а также опредълиль тълесное наказаніе 10 ударами витьсто предложенной высшей мтры (20 ударовъ).

По справедливому замъчанію газеты, дъло это наводить на грустныя размышленія: «Несомнівню, не мало грустныхъ вопросовъ возбуждаетъ это дело, но мы остановимся лишь на нъкоторыхъ. Какимъ образомъ и личное дело Лорошенко, и проступки обвиняемаго по отношенію къ семьв. и буйство его въ ночное времякакимъ образомъ все это спутано въ олно двло? Какъ могъ не только допустить это, но по собственному почину произвести эту путаницу земскій начальникъ? Какинъ образомъ «служебныя обязанности» (какъ выражается судъ) кучера могли имъть для него столь печальныя последствія? Какимъ образомъ предполагаетъ г. земскій начальникъ воспользоваться своимъ правомъ, изложеннымъ въ ст. 29 врем. прав. о вол. судъ? Въ концъ этой статьи говорится: «ръшеніе, воторымъ обвиняемый присужденъ къ твлесному наказанію, исполняется не нначе, какъ съ разръшенія земскаго начальника, который въ правъ занънить тълесное наказаніе» и т. д. Кто же будеть утверждать ръшение въ томъ случат, если Бъликъ не обжалуеть его, - не тоть ли раздраженный на своего кучера баринъ, который и подняль все это дъло? Единственное ли это двло или же слухъ о двлахъ подобнаго рода не расходится далъе тъхъ 3-хъ волостей, гдъ царитъ начальническая воля образованняго судьиадминистратора и ретиваго хозянна?>

объдъ въ честь Вл. Гал. Короленко. 4 - го января нижегородская интеллигенція устроила объдъ въ честь Вл. Гал. Короленко. На объдъ собралось до 150 человъкъ. По сообщенію «Нижегородскаго Листка», здъсь

были представители дворянства, земства, города, мировые судьи, присяжные повъренные, врачи, преподаватели среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, коммерсанты, студенты, представители печати и др. лица. Было также около 30 дамъ.

За объдомъ были произнесены многочисленныя ръчи, въ которыхъ В. Г. Короленко привътствовался не только какъ писатель-художникъ, но и какъ общественный дъятель, служащій своимъ перомъ защитъ народныхъ интересовъ; указывалось между, прочимъ, на его дъятельность въ голодный годъ и на недавнюю, завершившуюся столь блестящимъ успъхомъ, защиту Мултанскихъ вотявовъ. На эти привътствія В. Г. отвъчалъ слъдующею ръчью, въ которой онъ высказалъ свои впечатлънія отъ 10-ти-лътняго пребыванія въ провинціи.

«Говорятъ, столицы отнимаютъ снлы у провинціи. Еще не такъ давно, однако, было время, когда столицы, наоборотъ, очень много силь отъ себя отбрасывали, разсъвая ихъ по разнымъ угламъ разныхъ провинцій. «Лісь рубять щенки летять > -- говорить пословица. Одной изъ такихъ щепокъ носился и я по общирному житейскому морю, пока, наконецъ, меня не принесло къ нижегородскимъ берегамъ. Это было ровно 11 лътъ назадъ; въ январъ 1885 г., вечеромъ, я подъвзжаль по Волгъ къ Нижнему. Долго мимо меня мелькали огоньки налъво и направо, въ Подновьи, на Бору, потомъ на городскомъ берегу. Все казалось мив холодно, угрюмо и незнакомо. Наконецъ, наши сани стали подыматься по Магистратскому съвзду, на набережную. Одинокій фонарь освъщаль крупную надпись на каменной ствив: «чаль за кольца, ръшетку береги, ствны не касайся». Эти слова, --- если не ошибаюсь, и теперь еще сохранившіяся на стънъ, -- произвели на меня тогда очень сильное и своеобслова, которыми меня Нижній.

Я послушался и причалиль за кольцо. Не могу сказать точно, вполнъ ли исполнено мною предостережение: и в йодон оть, что порой и и не поберегъ ту или другую ръшетку, коснулся той или другой стъны, польвовавшейся неприкосновенностью, но причалилъ все-таки такъ плотно, что вотъ уже 11 лътъ я съ вами и теперь считаю себя почти нижегородцемъ. Провинцію сравнили какъ-то съ водоемомъ. Идеи, зарождающіяся въ столицахъ, проникають въ провинцію, откладываются здёсь, накопляются, растуть и часто затёмь питають самые центры этой живой, сохранившейся силы тогда, когда въ столицахъ источники порой уже изсявли. Есть извъстная глубина, до которой не достигають колебанія, происходящія на поверхности. Правда, первое ощущение человъка, попадающаго въ водоемъ болбе или менбе внезапно - есть ощущение холода и нъкоторой жуткости. Но слъдующія же минуты несутъ лишь ободряющую свъжесть. Чувствуешь, что это жизнь и что источники этой жизни никогда не изсякнутъ, какія-бы порой изсушающія въянія ни шли «изъ центровъ».

Говорятъ, провинція затягиваетъ, говорять, здёсь люди спиваются и не знають другихъ интересовъ кромъ картъ и вина. Правда и теперь я стою со стаканомъ вина, но все же думаю, что не подвергался съ этой стороны особенной опасности. Тъмъ не менъс, скажу и я: да, провинція затягиваеть! Не картами и виномъ, а проснувшимися въ ней живыми мъстными интересами. Жизнь всюду! Есть жизнь и въ столицахъ, кипучая и интересная! Но тутъ есть одна черта существеннаго отличія: то, что въ столицъ является по большей части идсей, формулой, отвлеченностью, --- здёсь мы видимъ въ лицахъ, осязаемъ, чувствуемъ, воспри- что это онъ открылъ навигацію.

встрътиль нимаемъ на себъ. Поэтому поневолъ то самое, что въ столицъ является борьбой идей, — здъсь принимаеть форму реальной борьбы живыхъ лицъ и явленій... Да, это затягиваеть, и именно потому, что это такъ живо, и въ особенности потому, что оно особенно живо именно въ последніе годы. Это затягиваеть вътакой степени, что еще совствъ недавно я стояль на распутьи, выбирая свою дальнъйшую дорогу. Въ Нижнемъ я корреспондентъ и горжусь этимъ званіемъ. Если-бы удалась попытка моя и моихъ друзей относительно газеты, --я сталь бы окончательно работникомъ провинціальнаго печатнаго слова. Она не удалась, — въ лучшему ли, въ худшему ли, сказать очень трудно. Теперь новая волна несеть меня обратно изъ провинціи въ столицу. Но она несеть туда уже не того человъка, который много льть назадъ выблаль изъ столицы.

> Еще одно, послъднее сравнение, и я закончу эту нъсколько затянувшуюся рычь. Каждый годъ мы вилимъ одно и толже явленіе: послів суровой зимы приходить весна, вскрываются раки, багуть по нимъ пароходы, закипаетъ новая жизнь. Гдв и когда она начинается? Начинается она съ маленькихъ, почти незамътныхъ ручейковъ. Первые лучи, первыя капли, первыя струйки рождають ручьи и потоки. Въ дальнихъ поляхъ, на холмахъ и въ оврагахъ уже идетъ движение и шумъ. Все это, сливаясь, стремится впередъ, къ одной цели и наполняеть еще неподвижныя, еще холодныя, скажемъ - еще консервативныя большія ріки. Но это иножество слабыхъ сами по себѣ, но живыхъ, говорливыхъ, звенящихъ струекъ -- даетъ ту силу, которая разламываеть ледъ. И вотъ, ледъ уносится и таеть, а по ръкъ, гудя и шумя, несется первый пароходъ, оглашая берега радостнымъ извъстіемъ,

Но открыль навигацію не онь. Это сдълали тв безчисленныя струи, которыя прибъжали сюда съ дальнихъ полей... Это не ившаетъ помнить,--и теперь, возвращаясь въ столицу, я возвращаюсь съ глубокимъ сознаніемъ значенія и силы этихъ провинціальныхъ струекъ въ нашей русской жизни. И чтобы ни пришлось мить дълать дальше, хорошо или плохо, сильно или слабо, — я непремънно внесу въ эту работу это свое сознавіе, постараюсь напомнить темъ, кто плаваеть на большихъ ворабляхъ, что имъ нельзя было бы совершать свое большое плаваніе, если бы разныя маленькія ръчки, носящія маленькія лодки, не сдірали своего діла.

Надвюсь, я могу сказать, какъ очевидець, что маленькія рѣки уже дѣлають свое тихое дѣло. Во всякомъ случаѣ, — что бы ни было со мной дяльше, — нижегородской полосы я уже никогда не вычеркну изъ своей жизни и, повѣрьте искренности монхъ словъ, всегда буду дорожить живой связью съ провинціей вообще, — съ нижегородскимъ Поволжьемъ въ частности. Ваше здоровье, господа, и—за весну въ провинціяхъ»!

Одинъ изъ присутствовавшихъ предложилъ ознаменовать 11 - ти - лътнее пребываніе Вл. Г. въ Нижнемъ добрымъ дъломъ и придти на помощь городской народной читальнъ. Объ учрежденіи послъдней всесено предложеніе въ думу, но «тамъ говорять, что у нихъ нътъ денегъ». Поэтому «соберемте здъсь денегъ—съ міру по ниткъ, голому рубаха, — и пошлемъ эти деньги въ городскую управу».

Предложение это было горячо поддержано. Туть же было собрано около 300 р. новой читальнь, съ тъмъ, чтобы ей было призвоено имя нижегородца Николая Александровича Добролюбова. Это предложение было принято съ самымъ живымъ сочувствиемъ.

Великіе поэты предъ судомъ каторги. Въ декабрьской книгъ «Рус. Бог. », въ статъв г. Мельшина «Изъміра отверженныхъ» сообщаются интересныя свъдънія о томъ, какое впечатлъніе производили произведенія нашихъ классическихъ поэтовъ на каторжанъ. Авторъ статьи, интеллигентный человъкъ, задумалъ ознакомить своихъ товарищей по каторгъ съ Пушкинымъ, Лермонтовымъ и другими писателями, которыхъ онъ читалъ имъ всячкъ. Для перваго опыта онъ выбралъ «Братья разбойники» Пушкина. Результать получился довольно неожиданный. Съ первыхъ же строчевъ нъсколько голосовъ закричало: «это про насъ». Всъ слушали съ восторгомъ и выражали явное сочувствіе братьямъ-разбойникамъ. Вообще, по словамъ г. Мельшина, «Пушкинъ понравился и быль понять почти весь, безъ исключенія. Напбольшимъ, однако, тріумфомъ увънчались «Борисъ Годуновъ», «Капитанская дочка» и «Дубровскій». Между прочинь, извъстная сцена въ корчив вызвала такое неудержимое веселье и хохотъ, что многіе въ судорогахъ катались по нарамъ... Личность Годунова настолько была понята всвии, что именемъ его прозвали впоследстви одного арестанта, и оно вообще сдълалось въ Шелайской тюрьмъ синонимомъ всякаго лицемърія и политиканства. Но на ряду съ хорошими впечатльніями отъ чтенія этихъ произведеній Пушкина, у меня остались и мрачныя, тяжелыя воспоминанія. Сцена убійства Осодора и Ксеніи въ «Годуновъ», отъ которой мив стало жутко и страшно, въ нъкоторыхъ изъ слушателей вызвала сочувствіе.

«— А, гады, закричали,—сказалъ Чирокъ, и былъ поддержанъ Тарбаганомъ, который сталъ хохотать неизвъстно надъ чъмъ.

«Такихъ случаевъ я помию множество, когда какое-нибудь трагическое, захватывающее духъ мёсто вызывало въ арестантахъ внезапный взрывъ веселости и цинизма... По прочтеніи «Капитанской дочки», «Дубровскаго» и даже «Годунова» нѣкоторые говорили съ искреннимъ сожальніемъ:

«-- Вотъ времячко-то было! Вотъ, кабы при насъ такая каша заварилась! Мы бы тоже себъ руки погръли!»

Впрочемъ, г. Мельшинъ замъчаетъ. что дъдать на основаніи такихъ случаевъ какіе-нибуль общіе выволы. было бы крайне несправедливо. Въ общемъ. Пушкинъ производилъ на всвяъ слушателей глубокое впечатльніе, и неумъстныя шутки и выходки отлъдьныхъ лицъ показывали только одно-неразвитость художественнаго вкуса. «Не мало помню я и тавихъ случаевъ, - говоритъ г. Мельшинъ. -вогла самые безнадежные циниви и негодям заражались, въ свою очередь. гуманнымъ настроеніемъ большинства и разсуждали здраво и человъчно. Не могу позабыть того сердечнаго трепета, съ какимъ приступилъ я къ чтенію «Короля Лира» и «Отелло». единственныхъ произведеній Шекспира, которыя у меня были. Мив думалось, что великанъ-поэть долженъ потерпъть въ этой средъ полное пораженіе... Но каково же было мое **удивленіе**, когда объ трагедін произвели небывалый, невиданный мною -ивисонди и поняты были приблизительно такъ, какъ ихъ и следуетъ понимать! При чтенім первыхъ 2-хъ дъйствій «Отелло» настроеніе публики было сдержанное, даже холодное: одинъ только изъ арестантовъ поразилъ меня **УДИВИТЕЛЬНО** ТОНКИМЪ ЗВМБЧАНІЕМЪ ОТносительно Яго, котораго онъ раскусиль послъ первой же сцены:

-- Ну, этотъ ихъ всёхъ окрутить!»

Но съ начала 3-го дъйствія настроеніе внезапно перемънилось. Многіе повскакали съ наръ и съ горящими глазами обступили меня кругомъ. Впечатлъніе отъ драмы вышло потрясающее.

По окончаніи чтенія всё сразу зашумёли и заговорили. Жалёли Дездемону, жалёли и Отелло; «Ягу» ругали единогласно и строили догадки, какую пытку выдумаеть для него Кассіо. «Король Лиръ» произвель почти одинаково сильное впечатлёніе, и съ тёхъ поръ эти двё драмы чаще всего остального имёли споосъ на чтеніе».

Лермонтовъ въ Шелайской тюрьмъ пользовался большей популярностью, чъмъ Пушкинъ. Даже его мелкія лирическія стихотворенія нравились арестантамъ больше пушкинскихъ. «Демона» въ первый разъ прослушали довольно холодно, но потомъ всъ вдругъ почему-то увлеклись имъ и готовы были слушать его хоть каждый вечеръ. «Пъснь о купцъ Калашниковъ» смъло могла соперничать съ «Демономъ». Большимъ успъхомъ польвовалась также юношеская драма Лермонтова «Испанцы».

Но главнымъ кумиромъ Шелайскихъ каторжанъ былъ Гоголь. «Герон Гоголя стали въ нашей тюрьмъ нарицателіными именами — лучшій признакъ громадныхъ размъровъ успъла», говоритъ г. Мельшинъ. Наибольшій фуроръ произвели, конечно, «Мертвыя души» и «Шинель». Одинъ изъ арестантовъ до того восхитился личностью Ноздрева при первомъ же его появленіи на сцену, что не удержался и воскликнулъ:

«— Да это я! Ей-Богу, я, братцы!..» Съ тъхъ поръ прозвище Ноздрева такъ и установилось за нимъ.

«Замъчательно, что даже юмористическія отступленія Гоголя не оставались безъ вниманія. То мъсто, гдъ Гоголь говорить о чиновникъ, который передъ начальникомъ отдъленія является куропаткой, а передъ подчиненными — Прометеемъ, чрезвычайно понравилось. Запомнилось почемуто даже непонятное слово Прометей и долгое время послъ того называли этимъ именемъ самого начальника тюрьмы—Лучезарова».

быль принять не за отрицательный, у г. Мельшина, большимь успъхомъ а положительный типъ, который очень пользовались книжечки о Сократь. понравился арестантамъ.

Курьезно также, что Собакевичь! Изъ народныхъ изданій, бывшихъ Колумов и Александов Великомъ.

## За границей.

лаго стольтія, посвященнаго открытіямъ и завоеваніямъ, ръшилась, наконецъ, цивилизовать внутренность Африки, то, въ видахъ предупрежденія возможныхъ конфликтовъ въ буимпемъ прежде всего приступлено вінкік адэфо мінеченим сферъ вліянія н европейскія державы раздблили между собою поле дъятельности на черномъ континентъ. Италія, однако. не участвовала въ этомъ раздёль, но. твиъ не менве, и она пожелала имъть свою лодю. Такъ какъ она не могда изгнать Францію, водворившуюся въ -игна, прописты -- изъ Триполи, англичанъ-изъ Египта, и т. д., не могла отнять у португальцевъ Мозамбикъ или у нъмпевъ-Восточную Африку. то ей оставалось только поискать гаъ-нибуль на берегу моря такого прохода, который даль бы ей возможность пробраться къ свободной территорін внутри, миновавъ разныя «сферы вліянія», установленныя договорами. Поиски увънчались успъхомъ. Непривътливый берегъ Краснаго моря не привлекалъ европейцевъ, устранвавшихся въ другихъ, лучшихъ мъстакъ, и поэтому Италія безъ особеннаго труда могла утвердиться въ одномъ изъ пустынныхъ заливовъ этого берега. Въ 1869 году одинъ нтальянскій кораблестроитель, Рубаттино, купилъ у одного изъ «расовъ» или начальниковъ племени Афаръ, гавань Ассабъ и всв прибрежные Италін, впрочемъ, удалось успоконть островки и коралловые утесы за Англію и увърить ее, что, устраивая скіе предприниматели думали устроить Италія имбла въ виду лишь обезпе-

Эритрея. Когда Европа, после це- караваны изъ Шоа и где можно было бы устроить складъ товаровъ.

> Племи Афаровъ или Ланакилей. у которыхъ итальянцы купили берегъ, обитаетъ на всемъ пространствъ между горами Эфіопін, долиною Ауша и Краснымъ моремъ. Это очень воинственное племя, и горе европейцу. который решится проникнуть въ ихъ пустыню, не запасшись заранве разръщениемъ, или же не явившись къ нимъ въ качествъ гостя, такъ какъ гостепріимство составляеть священный обычай въ странъ. Въ послълнемъ случат гость долженъ подвергнуться церемоніямь, устанавливающимъ братство врови, и тогда онъ уже можеть считать себя въ полной безопасности среди данакилей. Насколько воинственны и храбры эти последије, доказываетъ, напримеръ, следующій случай: въ 1875 году. Мунцингеръ - паша со своими 350-ю египетскими солдатами, хорошо вооруженными, и со своею артиллеріей, не могъ противостоять данакилямъ. вооруженнымъ только копьями. Несмотря на такое вооружение, данакили перебили почти всъхъ. Не даромъ у нихъ существуетъ поговорка, что «ружья пугають только трусовъ!»

Маленькая итальянская колонія, только-что народившаяся, возбудила, однако, тревогу и неудовольствіе Англін. Пошли обычные дипломатические запросы и заявленія о лойяльности. 47.000 фр. Въ этомъ мъстъ итальян- эту колонію на берегу Краснаго моря, центръ, куда должны были стекаться чить своимъ путешественникамъ безопасное убъжище и поддержать другія державы въ ихъ борьбъ съ негроторговлей. Послъ этихъ объясненій, въ 1879 г. въ Ассабъ оффиціально водворился итальянскій коммиссаръ.

Таковы были скромныя начинанія колонизаторской деятельности итальянцевъ въ Африкъ. Свою колонію на Красномъ моръ итальянцы окрестили античнымъ именемъ Эритреи и это имя, очевидно, возбуждало у нихъ самыя радужныя мечты, такъ какъ итальянскіе патріоты съ этого момента только и помышляли о томъ, какъ бы стать твердою ногою въ Африкъ и расширить свои владенія. Съ этою цвлью были отправлены: миссія Біанки, погибшая въ пути, и миссія Антонелли, явившаяся къ властителю Шоа Менелику съ подарками и предложеніями вступить въ соглашеніе съ Италіей. Это было какъ разъ въ самый разгаръ махдистскаго возмущенія, взятія Хартума и убійства англійскаго генерала Гордона. Англійская армія что-то ужъ очень медлила идти на помощь пострадавшимъ: Италія же не преминула выказать тревогу по поводу успъховъ мусульманскаго фанатизма въ Африкъ и тотчасъ же отправила въ Красное море вооруженную экспедицію. Въ 1885 году, итальянскіе моряки высадились на островъ Массова и подняли свой національный флагь рядомъ съ египетскимъ флагомъ. Италія объявила, что она дёлаеть это лишь въ видахъ защиты своихъ морскихъ владеній, которымъ угрожають махдисты. Хедивъ протестовалъ и даже въ своемъ протеств назвалъ незаконное занятіе Массовы итальянцами «поступкомъ пиратовъ». Турецкій султанъ, сюзеренъ Египта, съ своей стороны, также пожаловался Европъ на такой поступокъ итальянцевъ и сдълалъ даже спеціальныя представленія римскому правительству по этому поводу, на которыя римское правительство воз-

гать «на священныя права султана»; оккупація же острова является лишь простою мърою охраненія общественнаго порядка, которую должны одобрить всв европейскія державы, сторонницы порядка и мира. Какъ всегда бываеть въ такихъ случаяхъ дипломатическихъ запросовъ и отвътовъ, Европа объявила себя удовлетворенной разъясненіями Италіи и признала ея образь дъйствій безкорыстнымь и лойяльнымъ. Не прошло и нъсколькихъ мъсяцевъ послъ разъясненій Италіи, какъ уже вивсто египетскаго флага въ Массовъ сталъ развъваться одинъ только итальянскій флагь, египетстій гарнизонъ былъ изгнанъ и, вмъсто него, водворился итальянскій военный комендантъ во главъ военнаго отряда. Въ виду такого явнаго нарушенія своихъ правъ, Порта снова возобновила протесты, но на этотъ разъ никто не обратилъ на нихъ никакого вниманія. Сила даетъ право и Италія осталась въ Массовъ, а оттуда уже начала двигаться далке. Казалось, мечты нтальянскихъ патріотовъ близились къ выполненію.

Разумъется, итальянскія владънія по берегу Краснаго моря были только первою ступенью къ колоніальному владычеству; ни Массова, ни Ассабъ сами по себъ не могли удовлетворить итальянцевъ и дъйствительно въ нихъ мало привлекательнаго. Массова представляеть коралловый островъ длиною въ тысячу метровъ и шириною въ триста, безъ всякихъ признаковъ растительности и безъ воды. Лътомъ это настоящій адъ. Воздухъ тамъ насыщенъ парами, всятлетвие страшно сильнаго испаренія, и дышать въ этой огненной атмосферъ, не освъжаемой ни мальйшимъ дуновеніемъ вътра, составляеть истинное мучение для европейца. Средняя температура въ январъ, самомъ холодномъ мъсяцъ въ году, + 25°, а въ Іюнъ термометръ почти не спускается ниже 48° даже разило, что оно и не думаетъ пося- ночью. Въ этомъ пеклъ теперь обитають около 5.000 чел. самаго смъшаннаго населенія. Кого - кого тутъ не встрътншь! Арабы, эніоны, данакили, галласы, индусы, греки, масса авантюристовъ, національность которыхъ весьма трудно опредълить, бывшіе торговцы невольниками и т. п. люди, не стъсняющеся въ средствахъ наживы — все это персполняеть городъ, дълая жизнь въ немъ, вмъстъ съ ужасающимъ климатомъ, болѣзнями, лихорадкой, дизентеріей и сслнечными ударами, довольно невыносимой для европейца. Впрочемъ, европейская колонія и гарнизонъ обитаютъ за городомъ и въ фортъ. Растительности на островъ, какъ мы уже говорили, нътъ никакой; даже пътъ травы, которая могла бы служить кормомъ для скота; Массова служить только рынкомъ и складомъ товаровъ. Плотина въ 1.500 метровъ длины соединяеть Массову съ островкомъ Таулудъ, откуда идетъ другая плотина въ континенту. Плотины эти были выстроены однимъ изъ египетскихъ губернаторовъ для проведенія водопровода, доставляющаго воды потока въ цистерны города Массовы.

Но въ стратегическомъ отношеніи положение Массовы очень важно. и это именно и заставило итальянцевь овладъть городомъ. Массова-это съверныя ворота въ Абиссинію, наиболъе доступныя и ближайшія къ морю. Южныя ворота, Обокъ, находятся въ рукахъ французовъ. Укръпившись въ Массовъ, итальянцы обратили свои взоры на Абиссинію; они мечтали объ утверждении своего протектората въ этой прекрасной странъ и старались проникнуть къ ней какъ можно ближе. Но не одна природа воздвигала имъ препятствія. Абиссинскій народъ, состоящій изъ самыхъ разнообразныхъ элементовъ, а также начальники отдельныхъ племенъ ---«расы» и самъ негусъ, не очень бларосклонно смотрели на итальянцевъ

относились къ ихъ выгоднымъ торговымъ предложеніямъ, какъ бы чувствуя западию. Но, вотъ, негусъ Іоаннъ, боровшійся и съ нашествіемъ итальянцевъ, и съ неповиновеніемъ подвластныхъ ему расовъ, погибъ отъ руки махдистовъ, въ 1889 г., къ великому удовольствію итальянцевь. для которыхъ теперь явилась возможность осуществить свои планы,--и Менелика, раса въ Шоа, давно уже питавшаго виды на абиссинскій престоль. Менеликъ заранъе постарался заручиться союзничествомъ итальянцевъ и оказывалъ всяческое покровительство итальянскимъ миссіонерамъ и купцамъ, пріъзжавшимъ въ Шоа. Итальянцы, дъйствительно, помогли ему вступить на абиссинскій престоль, и Менеликъ нашель ихъ дружбу очень выгодной для себя, тыпь болье, что итальянцы предложили ему покорить его власти бунтующихъ расовъ провинціи Тигре, Мангашу ж Аллула. Съ этою именно цълью, генералы Бальдиссера и Отеро заняли Керенъ, плоскогоріе Асмару и Богосъ и, наконецъ, прошли безпреиятственно въ Адуа, столицу Тигре.

Сначала все шло хорошо. Главный совътникъ и довъренное лицо Менелика, расъ Маконненъ, былъ приглашенъ въ Римъ, гдъ его чествоваль, какъ представителя негуса. Онъ присутствовалъ на смотрахъ и маневрахъ итальянскихъ войскъ, на разныхъпразднествахъ, устраиваемыхъ въ его честь, и уъхалъ, увозя съ собою пріятныя воспоминанія объ итальянскомъ гостепріимствъ и подарки для негуса, въ числъ которыхъ паходилась даже цълая баттарея.

можно ближе. Но не одна природа воздвигала имъ препятствія. Абиссинскій народъ, состоящій изъ самыхъ валь за Менеликомъ; онъ надбялся, разнообразныхъ элементовъ, а также начальники отдбльныхъ племенъ— «расы» и самъ негусъ, не очень блако, понимая, что врядъ ли прямыми госклонно смотрбли на итальянцевъ свойхъ владбніяхъ и недовърчиво своей цъли, Криспи прибъгнулъ въ

дитрой уловкв. Его уполномоченный, (собрание документовъ, относящихся графъ Антонелли, пустивъ въ ходъ все свое дипломатическое искусство. уговорилъ Менелика подписать союзный договорь съ Италіей. Это быль пресловутый Уччіальскій поговоръ. въ который была включена статья, утверждавшая протекторать Италіи. хотя самаго этого слова и не было произнесено въ договоръ. Но въ этой стать в говорилось, что «всв сношенія Абиссиніи съ европейскими державами должны происходить черезъ посредство итальянскихъ министровъ», а это было равносильно учрежленію протектората, о чемъ Криспи и не замединь довести до сведенія всёхь европейскихъ державъ. Итальянскіе натріоты ликовали, итальянская печать прославляла полвиги итальянской дипломатім и Криспи потираль себъ руки отъ удовольствія при мысли объ успъхахъ своей политики. Но «не жвали день раньше вечера», и въ этомъ Криспи пришлось убъдиться самымъ прискорбнымъ для себя и Италін образомъ. Менеликъ, конечно, и не подозръвалъ, что онъ подставляеть свою шею поль ярмо протектората, подписывая договоръ. Цвня услуги Италін, онъ согласился на предложение Антонелли вылючить въ договоръ статью о томъ, что Италія можеть быть посредницею въ сношеніяхъ Менелика съ иностранными державами. Но хитрый дипломать, пользуясь темъ, что Менеливъ былъ несвъдущъ въ дипломатическихъ тонкостяхъ, замънилъ слово можетъ словомъ долженъ, и весь договоръ сраву получиль другой смысль. Протекторать быль установлень, и кром'в того Италія снабдила деньгами ничего не подозръвающаго Менелика, но, разумбется, взявъ съ него долговыя обязательства, невыполнение которыхъ давало Италіи извъстныя права. Недодго, однако, ликовали итальянцы. «Кто - то» отправиль Менелику ко-

въ итало-абиссинскому договору) и среди приближенныхъ Менелика нашелся услужливый и ловкій человъкъ. который разъясниль ему значение пресловутой статьи Уччіальскаго договора, посягающей на независимость Абиссиніи.

Менеликъ пришелъ въ страшную ярость. Разсказывають, что онъ изорваль въ клочки и присланную копію и хранившійся у него протоколъ его договора съ итальянцами. Затъмъ онъ тотчасъ же написалъ королю Гумберту протесть. «Я соглашался лишь на то, что Абиссинія можеть прибъгать къ посредничеству Италіи въ случав нужды и Италія, изъ дружбы, можеть помогать въ устройствъ абиссинскихъ лълъ, -- писалъ негусъ, -но я вовсе не имълъ въ виду брать на себя какихъбы то нибыло обязательствъ въ этомъ отношения. Никакое независимое государство никогла не подписало бы подобнаго договора!» Менеликъ требовалъ, чтобы былъ исправленъ текстъ договора и разъяснена европейскимъ державамъ «дурно понятая > статья.

Криспи старался замять этоть непріятный инцинденть. Антонелли быль снова посланъ въ Абиссинію, но Менеликъ даже не приняль его. Италіи пришлось поневоль примириться со своимъ пораженіемъ и она имъла благоразуміе не настаивать на выполненіи Уччівльскаго договоря, твиъ болбе, что негусь, чтобы окончательно освоболиться отъ итальянской опеки, выплатиль деньги, взятыя у Италіи.

Но Италія, повидимому, и не думала отказываться отъ своихъ колоніальныхъ замысловъ, хотя и согласилась на фиктивный протекторать вийсто дъйствительнаго. Мало - по - малу она распространяла свои владенія, блокируя крыпость, отказавшуюся капитулировать. Генералъ Баратіери завладълъ Кассалой, выгнавъ оттуда махпію съ парламентской Зеленой Книги дистовъ, и затъмъ два раза предпринималь походь въ Тигре, противъ народъ и о нихъ не мъщаетъ почаще Мангаши. Онъ захватиль Адуа и Ади- напоминать последующимъ поколежать и, изгнавъ раса Мангашу, на ніямъ. Характеръ Песталоции и его мъсто его посадилъ другого раса, личность лучше всего обрисовываются Агоса Тафари. Казалось, нечего было следующими словами, выраженными сомнъваться въ успъхахъ итальян- на его памятникъ въ Ивердонъ: «Все свой кампаніи въ Африкъ. Однако для другихъ-ничего для себя». Дъй-Менеликъ вооружался, въ разныхъ ствительно, вся жизня Песталоцци бымъстахъ сосредоточивались абиссин- да безкорыстнымъ служениемъ велискіе отряды, хотя въ то же время ве- кой идев просвещенія народа. Онъ лись разговоры о миръ и итальян- служилъ этому дълу съ самоотвержескій полководецъ, плохо освъдомлен- ніемъ мученика иден, отдаль ему всю ный о положеніи діль, не разгляділь свою жизнь, терпіль гоненія и приопасности. Нужна была кровавая битва въ Амба-Аладжи и гибель цълаго отъ своихъ убъжденій и заставилъ, итальянского отряда, чтобы раскрыть наконець, весь міръ признать спраглаза итальянцамъ, не считавшимъ ведливость своихъ взглядовъ. Душа Абиссинію сильнымъ врагомъ. Теперь Песталоции, чистая и безкорыстная, передъ Италіей встаетъ роковой во- выказалась во всей своей красоть въ просъ: бакъ быть дальше? Отступить следующемъ посвящени, которое онъ не позволяетъ національное достоин- сделаль въ одному изъ своилъ сочиство; продолжать африканскую кам- неній: «Низшему влассу Гельвеців панію — это значить окончательно (Швейцаріи). Я долго смотрель на пстощить страну, и безъ того изне- твое жалкое, тяжелое положение, и могающую подъ тяжестью вооруженій и налоговъ. Врагъ неожиданно рогой мой народъ, сказаль я себъ, в оказался гораздосильные, чымъ предпо- приду къ тебъ на помощь. Я не ислагали итальянцы, и положение италь- кусенъ, не вооруженъ наукой, въ янцевъ сдълалось довольно критичесвимъ. Предсказать исходъ африканской кампаніи теперь еще трудно, но, во всякомъ случат, несомитно, что последствія колоніальных замысловъ нтальянского правительства, каковы бы они ни были, очень вредно отзовутся на странъ, хотя, быть можеть, все-таки будуть имъть ту хорошую сторону, что убъдять Италію во вредъ колоніальной завоевательной политики.

Юбилей Песталоцци. Въ первыхъ числахъ живаря этого года исполнилось 150 льть со дня рожденія Песталоцци, великаго деятеля по народному образованію и основателя народной школы. Песталоции быль швейцарецъ и поэтому Швейнарія отпразиновала его юбилей съдолжною пышкостью. Имена такихъ дъятелей, какъ

тъсненія, но ни разу не отступиль сердие мое наполнялось скорбью. Доэтомъ свъть я ничто, совстмъ ничто, но я корошо знаю тебя и отдаю тебъ все, что успълъ пріобръсти въ теченіе всей своей трудовой жизни. Я отдаю тебъ всего себя. Читай, что я предлагаю, безъ предвзятой мысли, и если кто-нибудь дасть тебв лучшее, то брось меня; пусть въ твоихъ глазахъ я превращусь въ прежнее «ничто», какимъ я быль всю свою жизнь. Но если никто не скажетъ тебъ того, что говорю я, никто не скажеть такъ доступно и пригодно, какъ говорилъ я, то подари мою память, мою жизнь, мою, угасшую для тебя, дъятельность, слезою-одною только слезою».

Жизнь Песталоцци дъйствительноможеть служить примъромъ самаго идеального самоотверженія. Ему приходилось бороться съ самыми трудными и неблагопріятными условіями. Песталоции, должны въчно жить въ Въ его время въ Швейцаріи господствовала величайшая грубость нравовъ и сельское население отличалось невъжествомъ и лаже рабскою приниженностью, такъ какъ города оказывали величайшій гнеть на крестьяпъ и всячески притъсняли ихъ. Везаъ госполствоваль величайшій произволь. но приниженное невъжественное населеніе и не пробовало протестовать противъ этого. Крестьяне, имъли право заниматься только земледъліемъ, торговия же и ремесла составляли монополію городских жителей. Произвольное ограничение правъ крестьянъ шло еще дальше: имъ не позволялось промавать иругъ другу свои произвеленія и крестьянинь все лоджень быль покупать въ городъ и платить втрое лороже: онъ не сивлъ даже тбать полотно для себя или самъ выкрасить свой домъ, а долженъ быль вхать за этимъ въ городъ и тамъ покупать полотно и нанимать маляра. Лаже леньги взаймы крестьяне не могли давать другь другу не иначе, какъ подъ городские проценты. Такое по рабощение крестьянъ возмущало лучшихъ людей того времени, и Ilесталоции, съ дътства обнаруживавшій сильно развитое чувство состраданія, пронився сочувствіемъ къ угнетеннымъ крестьянамъ и только и думаль о томъ, какъ бы помочь имъ выбраться изъ своего безправнаго положенія. Поэтому-то онъ такъ и старался о подъемъ населенія въ умственномъ и правственномъ отношеніи, понимая, что, лишь сознавъ свое приниженное положение, люди въ состоянін стремиться къ его изміненію.

Изъ своего пребыванія въ городской школь Песталоцци вынесъ полное убъжденіе въ ея неприглядности. «Шкоды, — писальонъвпосльдствій, — ничто иное, какъ искусственныя манины, заглушающія всь слёды силы и оныта, влагаемыя въ душу дътей природою. Представьте себъ на минуту весь ужасъ такого убійства!» Песталоцци возмущался, что дътей от-

рываютъ отъ природы, останавливаютъ непринужденное свободное развитіе, скучиваютъ ихъ толпами какъ овецъ, засаживаютъ въ душную комнату и заставлаютъ цѣлые дни, недѣли, мѣсяцы и годы зубрить неинтересныя и непривлекательныя вещи и житъ жизнью, совершенно противоположной той, которой они жили до сихъ поръ. Поэтому-то Песталоцци и совътовалъ замѣнитъ школьное обученіе обученіемъ въ семъъ.

Съ самой ранней юности Песталоппи мечталь о служени народу и ичмаль о томъ, на какомъ поприщъ онъ болъе всего можеть принести пользы народу. Сначала онъ ръпплъ быть юристомъ, но эта профессія ръшительно не соотвътствовала его характеру и онъ отказался отъ нея. Тогда онъ задумаль быть пасторомъ; но и туть его постигла неудача. ilосять этого Песталоцци пришель къ убъжденію, что вліять на крестьянъ онъ можетъ лишь сдълавшись самъ поселяниномъ - землелъльцемъ и въ концъ концовъ ръшилъ сдълаться сельскимъ хозянномъ. Отчасти на это ръшеніе Посталоцци повліяли идеи Руссо, котопыми Песталонии не могь не увлечься по самому существу своей природы. Однако, опыть занятія сельскимъ хозяйствомъ оказался неудачнымъ для Песталоции; непрактичность его и довърчивость повредили ему. Онъ и его семья очутились безъ всякихъ средствъ послё этого опыта.

Приплось отложить мечты объ улучшении крестьянскаго хозяйства и надо
было позаботиться о томъ, какъ бы
прокормить семью. Своимъ трудомъ
Песталоцци могъ бы обезпечить себъ
болъе или менъе безбъдное существованіе, но онъ увлекся новымъ дъломъ,
которое опять привело его къ нищетъ. Бъдственное положеніе крестьянскаго населенія Швейцаріи заставляло Песталоцци болъть душой и
особенно огорчало его то, что множество дътей оставалось безъ приста-

нища и погибало. Песталонни задумаль спасти хотя некоторыхъ изъ жи жи атитоміди аспишёд и жжин своемъ маленькомъ помъстьи, сколько будеть можно и постараться воспитать ихъ. Въ своемъ домъ, въ Нейгофв (такъ называлось его помъстье), онъ устроиль пріють для бездомныхъ автей. Не имъя средствъ нанять себъ помощника, Песталоции, вмъстъ со своею женою, несъ на себъ всв заботы по учрежденію и училь детей, которыя очень быстро привязались въ нему и старались учиться и хорошо вести себя, чтобы не огорчать своего «отца» — такъ они называли Песталоции. Такъ какъ у пріюта не было нивакихъ средствъ, то Песталоцци ръшилъ, что средства въ жизни булеть доставлять посильный трудъ двтей и пріють будеть самъ содержать себя; дъти же пріобрътуть правтическія познанія въ области домашняго и сельскаго хозяйства, которыя впосабдствій имъ могуть пригодиться.

Къ сожальнію, и эта, прекрасная въ теоріи, идея оказалась на практикъ невыполнимой. Песталопии набралъ слишкомъ много дътей и стоимость ихъ содержанія превыпала всв рессурсы пріюта. Буржуваное же общество не отозвалось на воззвание Песталоции и не пришло къ нему на помощь. Напротивъ, его упорство и самотвержение многими считалось признавами безумія. Бъдному Песталоции пришлось вынести не мало насмъшекъ на этотъ счеть, и онъ даже боялся гдъ-нибудь показываться, чтобы не возбуждать этихъ насмъщекъ и не слышать порою даже прямыхъ отзывовъ о своемъ безумін.

Когда Песталоцци пришлось поневолю отказаться отъ практическаго примънснія своихъ идей, онъ обратился кълитературю и въ ней началъ разработывать и распространять начала своей педагогической системы. Цёлыхъ двадцать лють ушло на эту пропаганду, но, наконецъ, идеи Песта-

лоцци взяли верхъ и онъ получилъ возможность снова приложить ихъ къ практикъ.

На литературномъ поприщъ Песталоции имълъ очень большой успъхъ Его разсказъ «Лингардтъ и Гертруда» сразу сдълаль его знаменитымъ. Хотя онъ написалъ это беллетристическое произведение, какъ и иногія другія. главнымъ образомъ, съ цълью раздо--око пооста води своей голодающей семьи, но все же онъ старался во всту своихъ сочиненіяхъ пропагандировать свои идеи, облекая ихъ въ форму, болъе доступную для читателей. Благодаря этому обстоятельству, идеи его быстро распространились; о немъ заговорили газеты и журналы, но прошло еще иного времени, пока Песталоции представился случай примънить къ дълу неоцъненныя сокровища своей души и осуществить свою мечту. И тутъ Песталоции пришлось натерпъться въ началъ много мукъ и невзгодъ, но идеи его все-таки уже начали приносить плоды.

Явился интересъ къ дълу народнаго образованія и книги его, въ которыхъ онъ говорилъ о важности и необходимости просвъщенія народа, сдълались настольными книгами у тогдашнихъ швейцарскихъ дъятелей. Песталоции сдълался предметомъ общаго вниманія и, конечно, при такихъ условіяхь его мечты объ устройствъ образцоваго учебно - воспитательнаго заведенія встрътили общее сочувствіе. Такое заведение было устроено въ Бургсдорфскомъ замкъ. Но и тутъ судьба не дала успоконться бъдному мученику идеи. Песталоцци не понравился Наполеону и швейцарское правительство, состоявшее изъ ставленниковъ французскаго императора, закрыло Бургсдорфскій институть, приказавъ Песталоции убираться, со свопми питомцами куда ему угодно. Но туть возмутилась уже вся страна и множество городовъ прислали къ

Песталоцци депутаціи, предлагая ему общественныя зданія для устройства института. Песталации выбралъ Ивердонъ на берегу Невшательскаго озера. Это заведение пріобръдо со временемъ всемірную изв'єстность и существовало съ 1805 по 1825 г. Институтъ посъщали разныя лица, желавшія ознакомиться съ методою Песталоцци и между ними попадались даже коронованныя особы, короли голландскій и прусскій и императоръ Александръ I, интересовавшійся идеями Песталоцци. Но не смотря на свою громкую славу заведеніе все-таки въ концъ концовъ пришло въ упадокъ и должно было закрыться, за неимъніемъ средствъ. Такова была роковая судьба всёхъ практическихъ начинаній Песталоцци, такъ какъ онъ былъ прежде всего мыслитель и въ практической жизни всегда терпълъ неудачу, закрытіе Ивердонскаго института было последнимъ ударомъ, который пришелся на долю Песталопци. Ему было тогда 79 лътъ. Черезъ три года онъ умеръ. За гробомъ его шли сельскіе учителя и школьники, питавшіе къ нему самую горячую привязанность. Но если на практикъ Песталоции и терпълъ неудачу, то все же идеи его и до сихъ поръ не потеряли своего значенія. Онъ основаль дело народнаго образованія своею пропагандой и создалъ педагогическую систему, въ основу сиктай сл чаором внажого подоста и уваженіе къ ихъ умственной и нравственной личности.

Зейтунскіе армяне. Армянскія дъла, въ последнее время, уже не такъ поглощають внимание Европы, отвлеченное въ другую сторону новыми событіями: войною итальянцевъ съ Абиссиніей, столкновеніемъ Англіи съ Соединенными Штатами изъ за Венецуэллы и съ трансваальской республикой и т. п. Общественное мижніе Европы какъ-то перестало уже вол-

въ Арменіи и если въ англійскихъ газетахъ и попадаются еще разсказы объ этихъ гвърствахъ, то во всякомъ случать они не заполняють собою столбцовъ газетъ и проходятъ почти незамъченными въ массъ другихъ политическихъ новостей. Чувствительность европейской публики, повидимому, уже притупилось и бъдствія армянъ Малой Азіи, впрочемъ, страдающихъ теперь болбе отъ холода и голода и неимънія пристанища, нежели отъ кровожадности и фанатизма курдовъ, не такъ сильно дъйствують на воображение европейцевъ, какъ дъйствовали описанія Сассунскихъ убійствъ и т. п. Султанъ объщаль реформы; надо ждать-таковъ лозунгъ европейской политики по отношенію къ Арменіи въ настоящее время.

Между тъмъ, нъкоторыя событія, совершающіяся въ Арменіи въ данную минуту, представляють не малый историческій интересъ. Горсть армянскихъ горцевъ въ Зейтунскомъ округъ, овладъвъ турецкою кръностью и гарнизономъ, вотъ уже несколько месяцевъ выдерживаютъ правильную осаду турецкаго регулярнаго войска, и турки, потерявъ надежду покорить этихъ удальцевъ, обратились опать къ посредничеству европейскихъ державъ, любезно предложившихъ помогать Турціи въ ся затрудненіяхъ. Пусть европейскіе консулы вступять въ переговоры съ непокорными бунтовщиками и выработають условія сдачи крівпости, отъ которыхъ не слишкомъ бы пострадало достоинство Турціи и она все-таки сохранила бы видъ побъдителя! Въ данную минуту, когда пишутся эти строки, переговоры еще не начаты; всябдствіе неблагопріятнаго времени года, путешествіе по Арменін сопряжено съ величайшими затрудненіями, особенно для европейца, и поэтому консулы еще не добрались до мъста назначенія. Что же новаться сообщеніями о звърствахъ касается условій, на которыхъ Тур-

нія согласна принять покорность! Зейтуна, то въ этомъ отношения консулы, конечно, облечены пинокими полномогіями, по, тъмъ не менъе, извъстно, что султанъ особенно настаиваеть на полномъ разоруженій зейтунскихъ жителей и на выдачь зачинщиковъ--оба условія, одинаково трудно выполнимыя, такъ какъ горпы не привывли разставаться со своимъ оружіемъ. да и ихъ собственная безопасность требуеть, чтобы они не разставались съ нимъ; что же касается выдачи зачинщиковъ, то врядъ ли. въ настоящемъ смыслѣ этого слова, есть зачинщики среди горцевъ, тамъ есть, безъ сомнънія, вожди или вождь, организовавшій защиту, стремленіе же сохранить свою независимость живеть въ душт каждаго зейтунца. Эти прямые наследники древней Арменіи до настоящаго времени жили совершенно изолированными отъ остального міра, сохраняя върность к живъридо сминальнымъ обычаямъ и въръ своихъ предковъ. О нихъ ничего не было слышно и никто не интересовался ихъ исторіей и не стаамовидо амынгот атигарапо вака ихъ историческое происхождение и перечислить ихъ подвиги въ въковой борьбъ съ неламомъ. До событій последняго времени, обратившихъ все взоры на Арменію, врядъ ли кто-нибудь въ Европъ интересовался Зейтуномъ, а обыкновенная читающая публика не могла, по всей въроятности, въ точности опредблить, гдф это находится Зейтунъ или «Zeitounlis». что означаетъ страна оливокъ. Надо, впрочемъ, сказать правду, что округъ этотъ лежить въ сторонъ отъ большого движенія и жители его пріобръли такую репутацію разбойничества, что немногіе изъ путешественниковъ ръщались пускаться въ наъ неприступныя владенія.

Округъ Зейтунскій, гористый, покрытый утесами, переръзанный глубокнии ущельями, имъетъ не болъе торой находились четыре почетныхъ

34 миль въ окружности. Только нъ южной его части находятся три плоскогорья. Округъ состоитъ изъ трехъ селъ и двадцати армянекихъ деревушекъ и трехъ мусульманскихъ поселеній. Опредълить, болбе или менбе точнымъ образомъ, число жителей этого округа невозможно: однако, приблизительно считаютъ, что онъ населенъ 15.350 жителями, изъ которыхъ 14.650 христіане, а 1.270 мусульмане.

Въ центръ округа, въ глубинъ очень узкой долины, на южномъ склонъ горы Кадеръ находится деревня Зейтупъ, какъ бы назначенная самою природою служить убъжищемъ всего христіанскаго населенія округа въ случать опасности. Леревня эта, точно средневъковой замокъ, ютится на верхушкъ горы, между двумя горными потоками, свергающимися въ ущельяхъ и окружающими съ трехъ сторонъ возвышенность, у подошвы которой оба потока сливаются вивств. Позали Зейтуна возвышается скалистая цёнь горъ, представляющихъ непреодолимую преграду. Гора, на которой расположена деревня, такъ крута, что дома, выстроены уступами н крыпка одного служить дворомъ для другого, и добраться до деревни можно лишь по очень узкой тропинкъ, извивающейся между утесами, по которой едва могуть пройти маленькія мъстныя лошалки. Это настоящее орлиное гивадо, обитатели котораго, благодаря такому выгодному положенію, не опасались никакого нашествія и не заботились объ украпле ніисвоего убъжища, представлявшаго и такъ неприступную крапость.

Деревня Зейтунъ раздъляется на четыре кваргала, носящихъ названіе четырехъ главныхъ династій или семействъ, управлявіпихъ округомъ, такъ какъ до 1864 года Зейтунъ представлялъ чистъйшую форму республиканской олигархіи, во главъ которой нахолились четыре почетныхъ

лица «шиканы», представители четырехь вышеназванныхъ династій: Суренъ-Оглу, Іени-Дуніо-Оглу, Якубъ-Оглу и Шеръ-Оглу. Каждый изъ этихъ представителей или «шикановъ», должность которыхъ была наслёдственною, управляль своимь кварталомь Зейтуна и встми семьями, живущими въ его кварталъ и находящимися въ родствъ съ его семьей. Онъ назначалъ «каба-дан» (стариковъ), членовъ совъта, собиравшагося въ торжественныхъ случаяхъ, всякій разъ, когда представлялась необходимость оказать сопротивление оттоманскимъ властямъ. Народъ также участвоваль въ этихъ совъщаніяхъ и ръшенія совъта всегда руководствовались мнъніемъ большинства. Правосудіе, находившееся въ рукахъ почетныхъ лицъ Зейтуна, также въ своихъ приговорахъ руководствовалось только здравымъ смысломъ да личными качествами виновнаго, не принимая при этомъ въ соображение нивакихъ законовъ и не подчиняясь никакой спеціальной колификаціи. Но что всего любопытиве, судьи не обладали никакими средствами заставить присужденныхъ подчиниться приговору и, объявляя имъ свой приго-Воръ, предоставляли имъ самимъ, признавъ его справедливость, выполнить его. Если же осужденные отказывались отъ исполненія приговора, то единственнымъ для нихъ наказаніемъ было: объявленіе презранія, и они лишались права сами прибъгать къ правосудію, если имъ это понадобится, и приносить свои жалобы судьямъ.

Высшее духовное лицо въ Зейтунъ, епископъ, не пользовался никакою политическою властью, поэтому онъ проводиль большую часть времени въ двухъ большихъ зейтунскихъ монастыряхъ: «Avtiazatsin» (Св. Дъвы) и «Surb-Gerguitch» (Спасителя).

Разумъется, не всегда все шло гладко въ этой оригинальной республикъ. Среди «шикановъ» попадались

справедливостей; но липь только дбло заходило о томъ, чтобы противодъйствовать туркамъ, обнаруживавшимъ стремленіе завладъть орлинымъ гнъздомъ, -- немедленно всв личные интересы отходили на второй планъ и каждый изъ зейтунцевъ, не колеблясь, жертвоваль всемь, даже жизнью, только бы сохранить независимость своего орлинаго гивзда, такъ какъ зейтунцы скоръе дали бы изрубить себя въ куски, нежели согласились бы превратиться въ такихъ рабовъ, въ какихъ обратились ихъ единовърцы и соплеменники въ состлией области Мараша. Соверіпенную противоположность зейтунцамъ составляютъ мусульмане, населяющіе этоть округь, такъ какъ они отличаются всёми свойствами и педостаткими рабовъ. всегда повергающихся въ прахъ передъ власть имущими и сильными.

Средства къ жизни зейтунцы добывають изъ вемли; они разводять виноградники и съють хлъбъ и овесъ, гдъ это допускаеть почва. Но больше всего доходовъ доставляють имъ лвса и жельзные рудники. Торговый обмънъ вь Зейтунв очень незначителень и во всемъ округв врядъ ли найдется хоть одна лавка. Зейтунецъ всвиъ. необходимо, запасается emy самъ; онъ разводить хлопокъ, табакъ и виноградъ, изъ котораго дълаеть вино, для себя и самъ изготовияеть нужныя ему орудія. Желбаная руда и дровяной матеріаль, доставляемый ему лъсомъ, онъ продаетъ въ сосъднія провинціи и, такимъ образомъ, раздобываетъ то, чего ему не достаеть въ его хозяйствъ. Разумъется, при такихъ условіяхъ богатство представляеть ръдкое явление въ Зейтунв.

Вогда губернаторъ Мараша (вали) ввель свою систему налоговъ, потребовавъ отъ Зейтуна правильной уплаты ихъ, то зейтунцы наотръзъ отказались исполнить это требованіе, и съ дурные люди, совершавшие много не- той поры началась скрытая борьба

между турками и зейтунцами, не разъ вызывавшая настоящіе походы на Зейтунъ. Въ течение мнорихъ лъть турки всячески старались смирить зейтупцевъ и съ этою цёлью организовано было нъсколько военныхъ экспедицій. Но всв эти экспелиціи потерпъли неудачу. Зейтунцы перенесли осаду, го-**ЈОДЪ, НО К**ОГДА ЗАХВАТИЛИ ИХЪ ПАЛОМниковъ, въ качествъ заложниковъ, то они набросились на Марашъ и разграбили его.

Но турецкіе вали не хотели призвать свое безсиліе; они продолжали предъявлять свои требованія Зейтуну. Въ 1856 году Мунибъ-пата явился во главъ вооруженнаго войска и потребоваль уплаты 100.000 піастровъ. Зейтунцы отвътили: «приди и возьми!» затъмъ прогнали и его, и его войско. Въ следующемъ году Куршидъпаша устроиль блокаду Зейтуна, и вейтунцы какъ будто поворились, объявивъ, что примутъ оттоманскаго мудира (чиновника), который и былъ посланъ къ нимъ. Это былъ первый оттоманскій чиновникъ, проникшій въ Зейтунъ, но ему пришлось ограничиться лишь опредъленіемъ на бумагь суммы налога, который надлежало уплатить зейтунцамъ, и тъмъ дъло и ограничилось. Понадобилась новая военная экспедиція, также не имъвшая успъха, какъ и всъ предыдущія. Упорство Порты въ данномъ случат замъчательно, и въ теченіе нынъшняго стольтія 40 разъ турки пробовали усмирять зейтунцевъ, но тъ геройски защищали свое орлиное гивадо, куда еще не проникала нога врага. Въ 1862 году вали Мараша, Азизъ-паша, не дожидаясь приказаній изъ Константинополя, организовалъ новый походъ въ Зейтунъ, во главъ 13.000 войска, преимущественно состоящаго изъ черкесовъ. Благодаря искусной агитаціи, въ Марашъ произошель взрывь мусульманскаго фа. буемых взаложниковь, и тогда турки натизма, и христіане, живущіе въ заманили шикановъ въ западню и умогородъ, спасены были только благо- рили ихъ въ тюрьмъ.

даря вибшательству консуловъ въ Алеппо, но за-то весь гиввъ обратился на зейтунцевъ. Зажиточные жители Мараша пожертвовали крупныя суммы для покрытія расходовъ на экспедицію, на тотъ случай, если бы правительство отказалось поддержать ее. Армія Азиза двинулась въ походъ, предшествуемая 200 знаменами и драгоцфинымъ ковчегомъ, въ которомъ хранился клокъ изъ бороды **Маго**мета --- эту священнъй тую реликвію Азизъ нарочно выписаль изъ Мекки для этой цёли. Более 300 имамовъ, хаджей, дервишей и софтъ шли вивстъ съ турецкими колоннами, проповъдуя «газаватъ» --- священную войну и произнося громко молитвы.

Во всъхъ окрестностяхъ Зейтуна, въ Алабахъ и въ монастыръ Спасителя произведены были всевозможныя звърства и головы убитыхъ армянъ отправлены были въ Марашъ для выставки на площади. Но когда дъло дошло до атаки самого Зейтуна,туркамъ пришлось плохо. Зейтунцы вышли къ нимъ на встречу толпой, предшествуемые епископомъ, который несъ крестъ и евангеліе, и съ нимъ четыре священника въ полномъ облаченін, распъвавшіе священные псалны. Иррегулярное войско Азиза было разбито на голову и обратилось въ дикое бъгство, оставивъ на полъ сраженія 350 убитыхъ, 50 раненыхъ и клокъ бороды Магомета. Самъ Азизъ такъ струсилъ, что его едва усадили на лошадь. Въ паническомъ ужасв войско бъжало въ Марашъ, пройдя двънадцать миль, отдёляющія отъ Мараша, менъе чъмъ въ шесть часовъ.

Зейтунъ, однако, дорого заплатилъ за эту побъду. Его стали тревожить со встав сторонъ, до ттав поръ, пова онъ не сдался, вынужденный въ тому голодомъ. Но даже покорившіеся вейтунцы отказались выдать пять тре-

Таковъ быль конецъ олигархической республикъ въ Зейтунъ. Малопо-малу, тамъ водворилась оттоманская администрація. Въ Зейтунъ посадили турецкаго каймакама, выстроили вазарму для турецвихъ солдать, и Зейтунь быль названь кръпостью. Но зейтунцы, тъмъ не менъе, сохранили свой независимый нравъ и очень нетерпъливо переносили иго турецкой администраціи. Въ 1878 году вспыхнуло новое возстание въ Зейтунъ, и потомокъ одной изъ династій, правившихъ Зейтуномъ, Бабикъ, принялъ титулъ шикана и сталъ во главъ бунтовщиковъ. Портъ удалось тогда усмирить Зейтунъ посредствомъ объщаній, которыя, однако, она и не думала исполнить. Теперь этотъ самый Бабикъ снова вышель на сцену и руководить нынвшнимъ возстаніемъ, и событія указывають, что оттоманское правительство не такъ-то легко можетъ овладъть этимъ горнымъ гнездомъ.

Наука въ Китав. Нътъ никакого сомнънія, что въ очень древнія времена китайцы обладали довольно высокою стененью культуры и познанія ихъ въ нъкоторыхъ наукахъ были достаточно глубоки для той отдаленной эпохи. Такъ, напримъръ, извъстно, что императоръ Яо, царствовавшій за 2357 льть до Р. X., самь научиль своихъ астрономовъ узнавать по нъкоторымъ свътиламъ начало временъ года. Онъ предписывалъ имъ вычислять и наблюдать движенія солнца, луны и планетъ, сообщилъ имъ, что годъ заключаетъ въ себъ немного менъе 366 дней, и такъ какъ онъ раздёлиль годъ на лунные мёсяцы, то указалъ астрономамъ, какіе года должны быть высокосными. Китайцы, впрочемъ, знали уже тогда разницу между экваторомъ и эклиптикой и первый назывался у нихъ равноденственною линісй—«Tche-Tao», а вторая — желтою дорогой «Hoang-Tao». Имъ были уже извъстны иять планетъ: Сатурнъ, Юпитеръ, Марсъ, Венера и Меркурій, они вычисляли зативнія и имбли годовой календарь. Вообще, свъдънія ихъ по астрономіп были довольно велики и разнообразны; замвчательно, что китайцы не прибъгали ни къ какимъ теоретическимъ построеніямъ или доказательствамъ, а пользовались самыми простыми способами наблюденій и дълали изъ нихъ совершенно правильные выводы, соотвътствующе нашимъ современнымъ теоріямъ. Такимъ образомъ. астрономія стояла въ Китав на большой высоть въ эти отдаленныя эпохи и всегда была тъсно связана съ астрологіей; она служила, между прочимъ, для устанавливанія разныхъ публичныхъ церемоній и назначенія административныхъ работъ. Но теперь уже давно паука эта сошла со своей высоты и находится въ полномъ пренебреженій; календарь же служыть лишь для того, чтобы поддерживать и распространять въ народъ знаніе различныхъ тапиственныхъ формулъ и оракуловъ, составленныхъ на основа--вки йінэжолоп ахынгардоонгар иін неть. Въ собраніи китайскихъ законовъ говорится, напримъръ, о томъ, какія надо устранвать церемоніи для освобожденія свътила во время затибнія: барабаны должны бить тревогу и, затёмъ, являются вооруженные мандарины, творять заклинанія и освобождають свътило.

Когда ісзуитскіе миссіонеры явились въ Китай въ XVII въкъ, то нашин тамъ обсерваторію, снабженную инструментами. Все это пришло уже въ сильный упадокъ, но, тъмъ не менъе, свидътельствовало, что нъкогда наука о небесныхъ свътилахъ стояла на большой высотъ, только, вмъсто того, чтобы совершенствоваться и идти впередъ съ годами, она постепенно спускалась все ниже и ниже, пока, наконецъ, о пей осталось только одно славное воспоминаніе.

Что касается другихъ наукъ, то, очевидно, геометрія и тригопометрія не были извъстны китайцамъ, такъ кавъ императоръ Конгъ-Хи научился этимъ наукамъ у миссіопера-іезупта въ XVII въкъ. До какой степени китайцы всегда высокомприо относились въ иностранцамъ и иностранной наукъ доказываеть, напримъръ, слъдующій случай: вогда императоръ Конгъ-Хи задумалъ возстановить и исправить старинный китайскій календарь, то онъ поручилъ это дъло миссіонеру, научившему его тригонометріи, и приказалъ астрономическому бюро работать по указаніямь этого миссіонера. Тогда въ императору явился президентъ бюро и сказалъ: «зачъмъ намъ номощь иностраннаго ученаго? Развъ у насъ нътъ науки, которой насъ обучиль императорь Яо? Развъ же это не будетъ профанаціей памяти этого знаменитаго монарха, если мы порвемъ со священною традиціей, завъщанной намъ нашими предками? Какъ можетъ этотъ человъкъ, явившійся сюда изъ дальнихъ странъ, освъщаемыхъ совершенно не такимъ небомъ, какъ наше, производить такія наблюденія и вычисленія, которыя могуть быть для насъ полезны? Не выйдеть ли туть какой-нибудь большой путаницы?»

Конгъ-Хи, выслушавъ президента, сказаль ему: «Ну, такъ сдълай самъ эту расоту!» Президенть подумаль и, сообразивъ, что его знаній недостаточно для совершенія этой работы, преклонился передъ волею монарха, и, такимъ образомъ, составление календаря было поручено миссіонеру.

Химія у китайцевъ не вышла изъ предъловъ алхимін, поисковъ философскаго камня и элексира безсмертія. Она такъ и осталась на этой точкъ и дальше не пошла, хотя китайцы и не занимаются уже больше алхиміей, но колдовство и магія, бывшія ся неизмънными спутницами, до никакихъ познаній, ни въ анатоміи,

не смотря на то, что законъ караетъ это занятіе.

Извъстно, что гончарное искусство стояло на очень большой высотъ въ Китав, но способы производства были и остаются чисто эмпирическими. Китайцамъ также приписывается изобрътеніе пороха, однако, согласно нъкоторымъ документамъ, въ ІХ въвъ одинъ персидскій полкъ, находившійся на служов китайского монарха, научилъ китайцевъ приготовлять особенное вещество, которос, затъмъ, употреблялось китайцами для приготовленія фейерверка. Китайцы эксплуатировали свои исконаемыя богатства, но самымъ примитивнымъ образомъ, безъ помощи какихъ бы то ни было машинъ. Они добывали каменный уголь уже во второмъ въкъ до Р. Х. и знали о существовании вудничнаго газа, но такъ какъ они не копали ни глубокихъ колодцевъ, ни галлерей, то газъ этоть быль для нихъ не опасенъ. Того количества угля, который они добывали своими первобытными способами, хватало имъ для ихъ потребленія, но съ теченісмъ времени китайцамъ пришлось - таки прибъгнуть къ помощи иностранцевъ для лучшей эксплуатаціи своихъ минеральныхъ богатствъ.

Познанія китайцевь въ естественныхъ наукахъ были всегда довольно слабы. Понятія китайцевъ о строенін организмовъ были очень смутны и, въроятно, на томъ основанін, что пиъ были извъстны пять планеть, они признавали существование пяти органовъ у человека и животныхъ, няти металловъ, пяти цвътовъ и т. д. II хъ зоологическія классификаціи coвершенно фантастичны и не имъютъ ровно никакого научнаго значенія. То же самое нало сказать о ботаникъ и медицинъ. Послъдняя не могла достигнуть высокой степени развитія, такъ какъ китайцы не имъютъ ровно сихъ поръ практикуются въ Китав, ни въ физіологіи, да и пріобръсти

гія воспрешаеть вскрытіе труповъ. Въ храмъ Конфуція находилась бронзовая статуя и на ней были указаны разныя мъста, на которыя долженъ быль действовать врачь. при леченін различныхъ бользней. Отсюда китайскій врачь черпаль всь свои теоретическія познанія по мелицинъ, остальное же онъ получалъ эмпирическимъ путемъ, и нельзя все-таки не привнать, что китайскіе врачи обладали

ихъ не могли, потому что ихъ рели- часто большою клиническою пронипательностью въ распознаваній и лаже лъченія бользней. Они пришли эмпирическимъ путемъ ко многимъ выволамъ и способамъ, ло сихъ поръ не потерявшимъ значение въ мелипинъ. и путемъ наблюденія установили признаки многихъ бользней, также какъ и отношенія, существующія межлу отправленіями различныхъ органовъ. Но лальше этого китайны не польди.

## Изъ иностранныхъ журналовъ.

«Cosmopolis». — «Monde Moderne».

Не разъ уже указывалось на замвчательное противорвчіе, которое наблюдается въ наше время во взаимныхъ отношеніяхъ европейскихъ нароловъ. Съ точки зрънія политической и соціальной недовъріе между ними доведено до настоящей враждебности. выражающейся въ вооруженіяхъ, протевціонизив, шпіономанів и т. п. Однимъ словомъ: иностранецъ --- синонимъ врага, это съ одной стороны. съ другой же. въ интеллектуальной области замъчается совершенно противоположное стремленіе, стремленіе къ объединенію. Для искусства, науки. литературы, границы какъ будто перестали существовать, и Пастеръ. напримъръ, французскій патріотъ, все таки чувствоваль себя ближе въ Вирхову и Спенсеру, не смотря на политическія разногласія, нежели къ кому-нибудь изъ своихъ соотечественниковъ, французскихъ буржуа. Въ этомъ явленіи, однако, не заключается ничего неестественнаго, и оно является непосредственнымъ результатомъ столкновенія одного изъ основныхъ принциповъ современной цивилизаціи съ новымъ, возникающимъ принципомъ, прямо ему противоположнымъ. Принципъ военнаго могу-

сталкивается съ принципомъ мира. братства народовъ, и вследствіе этого всв противорвчія современнаго общественнаго строя выступають очень ярко и отражаются въ явленіяхъ общественной жизни, изумляющихъ полчасъ своею кажущеюся непоследовательностью.

Между тъмъ, если вникнуть поглубже въ современныя общественныя теченія, то эта непоследовательность уже не поражаеть болье. Всв эти теченія, равно вакъ и всв явленія европейской общественной жизни Европы имъють въ настоящее время по преимуществу международный характеръ. Въ умственной жизни и особенно въ литературъ современной, «ощетинившейся штыками» Европы. этоть характерь выражается особенно резко. Въ течение последнихъ леть появилась масса международныхъ изданій, спеціально имбющихъ целью познакомить читающую публику съ литературою различныхъ странъ, также вакъ и съ идеями, господствующими въ нихъ. Нъкоторые журналы сдълали попытку привести авторовъ различныхъ странъ въ непосредственное соприкосновение съ публикою различныхъ націй. Такъ поступають, нащества и парства силы и капитала примъръ, «Revue des Revues» и «Маgazin international», отводящіе очень много мъста переводнымъ статьямъ иностранныхъ авторонъ и знакомящіе, такимъ образомъ, публику съ ихъ произведеніями. Въжурналь «Еtгапдег» статын иностранныхъ авторовъ воспроизводятся на своемъ отечественномъ языкъ, но рядомъ помъшается французскій цереводъ статей. Редакція-же новаго журнала «Cosmopolis», ознаменовавшаго своимъ появленіемъ начало литературнаго 1896 года, и представляющаго дальныйшій шагь на почвъ международнаго литературнаго солиженія, устранила переводы оригинальныхъ статей, соединивъ въ одной книгъ три отдъльныхъ журнала: англійскій, французсвій и нъмецвій. Но хотя это соединеніе чисто искусственное, заключающееся въ общей обложкъ, все-таки вев три журнала указывають на общую идею этого оригинальнаго литературнаго органа, --- вызвать сближеніе умовъ, такое широкое міровозврвніе, для котораго политическія границы уже теряють свое значеніе.

Въ составленій первой книжки редакція «Cosmopolis» обнаружила довольно большое искусство, постаравшись сгруппировать столько блестящихъ литературныхъ именъ. Въ англійскомъ отдъль журнала помъщены: начало романа извъстнаго англійскаго романиста Стивенсона, не оконченнаго за смертью автора; статья сэра Чарльза Лилька о происхожденія войны 1870 года, критическая статья Элмонаа Госса и начало повъсти Генри Джемса. Во французскомъ отдълъ находятся: граціозная вещица Поля Бурже, художественный разсказъ изъ античной жизни Анатоля Франса, начало очень интересной статьи о движеніяхъ идей во Франціи Эдуарда Рода, статья объ «Отелло» Георга Брандеса, написанная знаменитымъ датскимъ критикомъ по-французски, и статья Франциска Сарсэ о Дюма-сынъ.

Нѣмецкая часть журнала также блещетъ литературными именами: Эристъ фонъ-Вильденбрухъ, Моммзенъ, Эрихъ Шмидгъ. Шпильгагенъ и Германъ Гельферихъ. Затъмъ хроника: дигературная, драматическая и иностранная для каждой страны, полъ которыми подписаны такія извъстныя имена, какъ Эндрью Лангъ. Эмиль Фаге. Жюль Леметръ, Беттельгеймъ, Норманнъ и др. Такимъ образомъ, читатели получають возможность ознакомиться со взглядами литературныхъ и политическихъ представителей различныхъ государствъ. Разумфется. во взглядахъ писателей различныхъ странъ, особенно по политическимъ вопросамъ, могутъ обнаружиться разногласія, но это не мізшаеть имъ соелинять свои труды общаго вдеала прав ды и добра, и политическое несходство взглядовъ не можетъ препятствовать честному и добросовъстному, а также всестороннему обсуждению вопросовъ, волнующихъ общественное мнъніе Европы. Во всякомъ случав, появление этого международнаго сборника на европейскомъ литературномъ горизонтъ нельзя не привътствовать. какъ новый симптомъ европейскаго единенія въ области идей, обміна и сближенія взглядовъ различныхъ націй, протягивающихъ другь другу руки въ лицъ своихъ лучшихъ литературныхъ представителей.

Въроятно, названіе «Cosmopolis» было принято редакціей журнала оттого, что это слово одинаково пишется и произносится на разныхъ язывахъ, такъ какъ. въ сущности, идея журнала не заключаетъ въ себъ ничего космополитическаго. Литература каждаго народа сохраняетъ свою отдъльную физіономію и происходить лишь международное сближеніе, а не сліяніе и обезличеніе.

Журналь издается одновременно въ Парижъ, Лондонъ, Берлинъ, Вънъ, Амстердамъ и Нью Іоркъ и общедоступная цъна этого изданія, конечно,

должна способствовать его распрост-\secondeznous!» (Неккеръ! Неккеръ! нараненію.

налъ «Monde Moderne», не лишенное ты, посвященные «Фонацю» (Lanterne). историческаго интереса, изслъдование памфлетовъ во Францін въ прошломъ въкъ. Лурная привычка оскорблять и клеветать въ псчати на людей, несогласныхъ въ мибніяхъ съ авторомъ памфлета, существуетъ уже давно, но въ прежнія времена, когда ежедневная періодическая печать была еще въ младенческомъ состоянін, памфлетъ представляль въ некоторомъ роле политическое оружіе. Авторы ихъ не разъ платились головою за смълость и дерзость своихъ нападокъ. особенно въ періодъ 1789 - 91 г. Въ этотъ періодъ времени впервые появились иллюстрированные памфлеты и большинство событій этой эпохи воспроизведены въ довольно плохихъ дитографіяхъ, но дающихъ, однако, понятіе о главныхъ перипетіяхъ великой исторической драмы. Памфлетовъ появлялось такое множество въ періодъ французской революцій, что лаже названія ихъ невозможно перечислеть. Большенство этихъ памфлетовъ, конечно, отличается грубостью выраженій, но, во всякомъ случав, въ стилъ ихъ и въ формъ существуеть много различій. Пъкоторыя поражають своею дътскою наивностью, какъ, напримъръ, «Litanies du Tiers Etat», гдъ авторъ воснользовился формою католической молитвы, для обращенія къ королю, королевъ, принцамъ и принцессамъ съ жалобами на несправедливости и просьбою объ освобожденіи французовъ отъ продажности, отъ деспотизма сутаны, отъ дороговизны, отъ инквизиціи, которой подвергается печать, отъ темницъ Бастилін и т. и. И все это оканчивалось воззваніемъ къ Hekkepy: «Necker! Necker! qui faites l'espoir de la France, дительность въ личностямъ).

лежда Франція, поддержите насъ!) и т. п. Наибольшею яркостью стиля отли-Г. Поль Гуло предприняль въ жур- чались, конечно, знаменитые памфле-

Знаменитый авторъ «Сводьбы Фигаро». Бомарше, не избъжаль общей участи и памфлеты не пощалили его: онъ также фигурируеть въ спискъ «отвратительных» и свирыных» животныхъ, на которыхъ учреждена охота». Въ памфлетъ «la Chasse aux bêtes puantes et féroies. Bonapue изображенъ въ видъ совы, за уничтоженіе которой объщается награла въ 20 фр. Странно, что писатель, изошрявшій свое остроуміє падъ сильными міра и осмънвавшій духовенство, аристократію и магистратуру, самъ попалъ въ списки враговъ народа, но. между тъмъ, это такъ. Интриги, вс. которыхъ участвовалъ Бомарше, несомивино, были причиною того, что его имя попало въэтотъ странный списокъ.

Сравнивая сатирическіе намфлеты современной эпохи съ памфлетамв періода французской революціи, мы ясно можемъ видъть, какой большой путь прошла этого рода печать съ тъхъ поръ, и какого развитія она достигла въ современную эпоху. Политическія оскорбленія процвътають во Франціи уже давно, но самая форма ихъ измънилась; личность въ нихъ играетъ теперь гораздо болће замътную роль, чъмъ прежде, и нынъшніе намфлеты чаще служать орудіемъ личной мести или средствомъ интриги. нежели общимъ политическимъ орудіємъ. Во всякомъ случав, памфлеты теперь не такъ изобилують и полемика переносится на столбцы газетъ. Желательно было бы, конечно, чтобъ эта полемика прониклась стариннымъ правиломъ: «Tolerance pour les idées. indulgence pour les personnes» (repпимость въ отношении идеи и снисхо-

Издательница А. Давыдова.

Редакторъ Викторъ Острогорскій.

первый разъ животнаго по внёшнему виду безъ вскрытія. Такое угадываніе становится еще болке легкимъ, если можно проследить животное при выполненіи функцій его организма». Высказанное возэржніе въ общихъ чертахъ замжчательно сходно съ принципомъ условій существованія, который Кювье изложиль позже почти въ тахъ же выраженіяхъ. Какъ Галенъ, Кювье соединяеть этотъ принципъ съ принципомъ конечныхъ причинъ и пользуется имъ для того, чтобы установить законъ соотношенія между внішней формой животнаго и его впутреннимъ строеніемъ, соотношенія, такъ прекрасно подмъченнаго уже Галеномъ. Этотъ самый законъ, распространенный Кювье на взаимныя отношенія органовъ, помогъ ему впосубдствім реставрировать общій видъ ископаемыхъ животныхъ по разсмотрініи ніжоторыхъ частей ихъ тіла. И такъ, ученые, приписавшіе произведенія Аристотеля его предшественникамъ, съ одинаковымъ правомъ могли бы приписать славу работъ Кювье Галену. Они могли бы еще, какъ мы видели, воздать Галену честь и за то, что Жоффруа Сентъ-Илеръ почерпнулъ у него идею единства плана творенія.

## I' AABA IV.

## Средніе въка и эпоха возрожденія.

Арабскіе врачи.— Алхимики.— Альбертъ Великій.— Начало великихъ путеществій.— Воврожденіе анатоміи. — Беловъ.— Ронделе. — Фравцискъ Бэковъ. — Прогрессъ въ области анатоміи и физіологіи. — Первые микроскописты. — Предразсудки, еще господствующіе въ XVI стольтіи.

Галенъ—послідній философъ, послідній світлый умъ, блеснувшій въ эпоху паденія имперіи. Вскорт варвары вторглись въ ея
преділы и положили конецъ римской цивилизаціи. Язычество доживало послідніе дни; на развалинахъ его созидалось христіанство, которому отдавали свои духовныя силы всі ті, кто не принималь участія въ непрерывныхъ войнахъ того времени. На Западі исчезли даже сліды былой культуры, и только народы далекаго Востока сохранили человічеству въ той мірі, насколько
это отвічало ихъ потребностямъ, научныя богатства, накопленныя въ древности. Въ средніе віка первенство въ области науки
принадлежить арабамъ. Съ ІХ-го столітія у нихъ процвітаютъ
медицинскія науки. Гиппократъ и Аристотель были переведены
на общедоступный языкъ. Эль-Кинди (860), Эль-Джадидъ, авторъ
исторіи животныхъ, Абу-Ганифа, ученый ботанивъ, Ибнъ-Вахпидъ—воть выдающіеся ученые той странной эпохи, когда точ-

ная наука шла рука объ руку съ магіей и метафизикой. Разесь (850-923), Авицена, Авензогаръ (1070-1161), его ученикъ Аверроэсъ оставили по себъ славу ученыхъ и искусныхъ врачей, но, тыть не менье, они отдають еще слишкомь большое предпочтение умозрительному методу предъ наблюденіемъ въ истинномъ смысл'в этого слова. Это скорће философы, чћиъ ученые, и хотя они въ значительной степени сохранили намъ научныя традиціи древнихъ, но въ анатоміи, физіологіи и діагностикъ бользней не сдълали большихъ успёховъ. Между тёмъ они обладали глубокими познаніями относительно свойствъ растеній, и мы имъ обязаны введеніемъ въ терапію многихъ до того времени неизвістныхъ медикаментовъ. Кацвини, Ибнъ-аль-Дерейхимъ, Эль-Демири, которые жили въ XIV въкъ, Эль-Калкахенди (1418), Эль-Шеби и Эль-Союти (1445) написали замѣчательныя работы по исторіи животныхъ; Эль-Демири, въ частности, составилъ въчто въ родъ естественноисторическаго словаря, заключающаго описаніе 931 животнаго.

У арабовъ европейскіе ученые среднихъ въковъ позаимствовали свои первыя научныя познанія и, главнымъ образомъ, вліянію арабовъ надо приписать характеризующее эту эпоху странное смъшеніе истинной науки съ астрологіей и алхиміей, которыми увлекались тогда даже великіе умы. Такое смѣшеніе заставило впоследстви чернь смотреть на ученыхъ, какъ на колдуновъ. Роджеръ Бэконъ (1214 — 1292), отрицая значеніе магіи, въ то же время съ увлеченіемъ занимается алхиміей. Между тімь, это быль человъкъ, обладавшій обширнымъ умомъ, остроумный изыскатель, искусный экспериментаторъ. Читая некоторыя страницы его Opus majus, можно думать, что онъ предугадать лучшія изобрьтенія новъйшихъ временъ; ему, кажется, было даже извъстно искусство приготовлять порожь. Роджера Бэкона можно поставить въ ряду людей, наиболе способствовавшихъ тому, что ученые вернулись къ наблюденію природы. Впрочемъ, изследователи той эпохи одновременно занимались встии науками, тесно соединяя медицинскую практику и философскіе или даже теологическіе диспуты съ отысканіемъ философскаго камня и способа превращенія металловъ. Въ естественной исторіи они ограничиваются теологическими комментаріями на текстъ Аристотеля. Если встрівчаются какія-нибудь примічанія со стороны самихъ комментаторовъ, то они обнаруживаютъ такое смутное пониманіе природы, такое неумвніе отличать кажущееся оть двиствительнаго, что приходится, можеть быть, пожальть, что эти трудо любивые писатели не придерживались строго древняго текста. Въ числъ такихъ комментаторовъ, не смотря на прославившія ихъ работы и сочиненія по другимъ отраслямь науки, можно уполянуть алхимиковъ Арно Вилленева (1238 — 1314), открывшаго алкоголь, Раймонда Луллія (1235—1315), которому мы обязаны открытіемъ азотной кислоты или крѣпкой водки, и наконецъ Альберта Великаго, доминиканца, впослъдствій епископа Регенсбургскаго, отказавшагося отъ епископскаго сана, съ тѣмъ, чтобы всецѣло посвятить себя изученію и преподаванію наукъ. Альбертъ Великій оказаль, между прочимъ, большое вліяніе на своихъ современниковъ многочисленными работами по алхиміи и естественной исторіи, представляющими родъ эпциклопедіи, въ которой преобладаетъ теологическая точка зрѣпія. Изъ его учениковъ особенно выдается

св. Оома Аквинскій (1227—1274), которому Пикъ де-ля-Мирандоль приписываетъ сочиненіе по алхиміи и которато католическая церковь ставитъвысоко въ ряду людей науки.

Въ теченіе XIII-го столітія, нікоторыя путешествія, какъ напр., путешествія Гильома Рубрикисъ в Марко Поло, ознакомили европейцевъ съ восточной Азіей; Марко Поло первый проникъ въ Китай и Японію, но въ виду того, что разсказы о его путешествіяхъ не всегда согласны съ показапіями Аристотеля, ихъ долгое время считали за вымысель.



Везалій.

Ни изобрѣтеніе книгопечатанія (1431), ни великія путешествія Христофора Колумба и открытіе Америки не разсѣяли цаучныхъ заблужденій ХШ и ХІV стольтій; ХV выкъ еще не могъ отрѣшиться отъ нихъ; но въ ХУІ стольтій начинается нѣкоторое просвѣтленіе умовъ, и предпринимаются важныя научныя изысканія. Андрей Везалій (1514—1564) положилъ начало эпохи возрожденія анатоміи. Имена фаллопія, Евстахія, Спигеля, Инграссіаса, Боталія, Варолія соединены съ открытіемъ новыхъ органовъ, новыхъ особенностей въ строеніи человѣческаго тыла. Изысканія Фабриціо Акваненденте (1537—1619), Келомбо и Цезальпина, который былъ виѣстѣ съ тѣмъ замѣчательнымъ ботаникомъ, подготовили открытіе кровообращенія. Цезальпинъ даеть даже довольно точное описаніе этого процесса, а несчастный Мишель Серветь (1509—1555), котораго Кальвинь сжегь въ Женевѣ, какъ еретика, довольно ясно представляль себѣ легочное кровообращеніе. Въ ту же эпоху жиль знаменитый хирургъ Генриха ІІ-го Амбруазъ Паре (1517—1590), который кромѣ славы практическаго врача, пріобрѣль еще извѣстность и въ наукѣ сравненіемъ скелета млекопитающихъ и птицъ. Возрожденіе ботаники и зоологіи идетъ на ряду съ возрожденіемъ анатоміи. Жанъ и Гаспаръ Богенъ, умершіе, первый въ 1613 г., второй въ 1624, занимаясь



Гесперъ.

медициной, вмёстё съ тёмъ издали въ свётъ солидныя сочиненія о растеніяхъ. Пьеръ Белонъ, родившійся въ 1518 году, убитый въ Булонскомъ лёсу въ 1564 г., написалъ естествениую исторію морскихъ животныхъ и исторію птицъ; онъ сравнивалъ органы различныхъ животныхъ, которыя являлись для него предметомъ изученія, и такимъ образомъ открылъ путь сравнительной анатоміи. Въ заголовкъ своей Орнитологіи онъ помъстилъ скелетъ птицы и скелетъ человъка, обозначивъ одинаковыми буквами тъ

части, которыя, по его мнѣпію, соотвѣтствовали другъ другу въ этихъ двухъ скелетахъ. Въ ту же эпоху появилась универсальная исторія рыбъ Ронделе (1507—1566), гдѣ былъ сдѣланъ опытъ естественной классификаціи. Но самыми замѣчательными по своимъ познаніямъ натуралистами были Копрадъ Геснеръ (1516 — 1565) и Альдровандъ (1527 — 1605). Геснеръ, кромѣ различныхъ научныхъ и философскихъ трудовъ, обнародовалъ исторію животныхъ въ 4-хъ томахъ іп-folio и много ботаническихъ сочиненій, гдѣ онъ устанавливаетъ въ первый разъ научную классификацію растеній по органамъ размноженія. Онъ говоритъ также о кристаллахъ и допускаетъ, что окаменѣлости могутъ быть остатками живыхъ существъ. Альдровандъ—авторъ обширной естественной исторіи, въ которой онъ разсуждаетъ о трехъ парствахъ природы, и которая была частью напечатана подъ покровительствомъ сената въ Болоньѣ.

Знаменитый Бернардъ Палисси пріобрѣлъ извѣстность въ наукѣ тѣмъ, что эпергично защищалъ мнѣніе Леонардо де-Винчи, высказанное этимъ послѣднимъ еще въ началѣ столѣтія. Это мнѣніе заключалось въ томъ, что окаменѣлости представляютъ остатки животныхъ, большею частью морскихъ, и что, слѣдовательно, моря покрывали вѣкогда материкъ на большомъ протяженіи. Такимъ образомъ, въ эту эпоху здравый смыслъ мало-по-малу беретъ перевѣсъ надъ воображеніемъ, а наблюденіе и опытъ окончательно подрываютъ вѣру въ авторитетъ древнихъ учителей. Безконсчные схоластическіе споры по поводу тѣхъ и другихъ взглядовъ этихъ авторитетовъ прекращаются.

Начинается горячая проповъдь наблюденія природы, чему Аристотель, очевидно, положиль только начало. Многочисленные изслідователи дають примірь такого отношенія къ ділу, самые сліпые изъ нихъ, какъ Аржантье, высказывають исключительную віру въ доводы разума.

Такимъ образомъ подготовляется постепенно появленейе сочиненія Франциска Бэкона (1561—1626), Instauratio magna, «Великое возрожденіе наукъ», гді въ первый разъ со временъ Аристотеля мы встрічаемъ истинно-философскіе принципы и научный методъ.

Бэконъ признаетъ, что человъкъ науки долженъ основывать всъ свои положенія на опытѣ; онъ прилагаетъ экспериментальный методъ въ изслѣдованіяхъ о происхожденіи живыхъ существъ. Въ своемъ сочиненіи «Nova Atlantis», «Новая Атлантида», представляющемъ родъ проекта учрежденія, исключительно посвященнаго развитію естественныхъ наукъ, онъ рекомендуетъ «производить опыты

надъ изминеніем органов и, заставляя варіировать виды, изслидовать вопрось о томь, какь произошло увеличеніе ихъ числа и ихъ разнообразіе». Это первое научное выраженіе той мысли, что растительныя и животныя формы не были созданы въ опредъленномъ количеств и что он изміняются. Слідовательно, всів нын сопредененняю состоянія



Францискь Бэконъ.

путемъ медленныхъ и постепенныхъ измѣненій. Еще при жизни знаменитаго философа было сдѣлано одно изъ величайшихъ открытій, которымъ мы обязаны экспериментальному методу. Въ 1619 году Гарвей, медикъ королей Іакова I и Карла I, ученикъ Фабриціо Акваненденте и его ассистентъ при опытахъ надъ

заслонками въ венахъ, открылъ кровообращеніе. Это открытіе повлекло за собой новыя анатомическія изслѣдованія. Азеллій нашелъ млечные сосуды. Пеке показалъ, что ихъ назначеніе почерпать изъ кишекъ ассимилируемыя вещества, нести ихъ въ
грудной протокъ, изливающійся въ систему кровеносныхъ сосудовъ. Рудбекъ и Бартолинъ одновременно открыли лимфатическіе сосуды; Вирзунгъ—каналъ железы панкреатической; Бартолинъ и Стенонъ дополнили свѣдѣнія о слюнныхъ железахъ. Вепферъ, Шнейдеръ, Виллисъ, Вьесенсъ распространили пріобрѣтенныя познанія на мозгъ и опредѣлили его роль въ организмѣ; наконецъ, Рюйшъ сдѣлалъ громадные успѣхи въ познаніи сосуди-

стаго аппарата, примѣняя способъ иньекціи сосудовъ и полостей тѣла окрашенными жид костями.

Въ ту же эпоху примъненіе другого метода изслъдованія при изученіи организмовъ дало еще болье богатые результаты. Почти одновременно Мальпигів, профессоръ медицины въ Болонь (1628—1694), Левенгукъ (1632—1723), де-Дельфтъ и Сваммердаммъ вводять въ употребленіе при естественноисторическихъ изслъдованіяхъ увеличительныя стекла; замъчательныя открытія были наградой этимъ ученымъ. Мальпигій указаль многія особенно-



Гарвей.

сти въ строеніи органовъ человѣческаго тѣла, онъ открылъ трахеи насѣкомыхъ и изучилъ развитіе цыпленка. Левенгуку мы обязаны открытіемъ инфузорій, которое, въ свою очередь, поспособствовало открытію сперматозоидовъ. Тому же естествоиспытателю, кажется, было извѣстно дѣвственное размноженіе тлей, окончательно доказанное Бонне изъ Женевы; тотъ Левенгукъ же дѣлаетъ нѣсколько наблюденій надъ размноженіемъ полиповъ по способу почкованія, что было забыто впослѣдствіи до изслѣдованій Трамбле по этому же вопросу. Сваммердамъ, издавшій большую часть своихъ работъ подъ заглавіемъ «Вівіа паturae», особенно прославился своими изслѣдованіями надъ превращеніемъ насѣкомыхъ.

Въ эту эпоху возникаютъ великіе вопросы, которые потомъ

еще полго волновали ученый міръ. Реди (1626—1698) опровергаетъ точными опытами гипотезу самопроизвольнаго зарожденія. представляющую въ настоящее время только химическую загалку. Однако, онъ допускаетъ такой способъ размноженія у червей. встрычающихся внутри фрукты и у живущихы во внутренностяхы человъка и животныхъ, но черви эти, по его митнію, зарождаются подъ вліяніемъ жизненныхъ силь, душъ-зародышей, растытельных дишь. Ньютонь уже отмечаеть въ конце своего сочиненія «Оптика» однообразіе строенія животныхъ, доказательству чего Жоффруа Сентъ-Илеръ долженъ былъ впоследстви посвятить всю свою ученую д'ятельность. Паскаль идеть дальше Бэкона, предполагая, что живыя существа при первомъ появленіи на землів прелставляли изъ себя безформенныхъ и неопредъленныхъ индивидуумовъ, строеніе которыхъ опред'ыялось д'ыйствіемъ постоянныъ причинъ въ той средъ, гдъ жили» 1). Сильвій Лебое изъ Лейдена утверждаеть, что всё явленія, происходящія во внутренностяхь аналогичны реакціямъ, которыя совершаются въ ретортахъ въ химической дабораторіи, а Валлиснери пытается объяснить размноженіе теоріей вложенных зародышей, тёмъ самымъ ученіемъ. котораго Кювье быль однимь изъ последнихъ сторонниковъ. Сваммердамиъ полагаетъ основаніе ученію о развитіи животныхъ путемъ постепеннаго формированія частей или эпизенезиса.

Таковы были основныя зоологическія идеи того времени. Однако. умы еще не были подготовлены къ надлежащей оценке всехъ этихъ открытій. Въ 1595 году Фрей, пасторъ въ Швейнфуртъ, разсматриваеть еще животныхъ, какъ учителей, данныхъ намъ Богомъ. Вольфгангъ Францъ въ 1612 г., въ своей «Священной исторіи животных», которая выдержала нісколько изданій и заключаетъ довольно искусную классификацію животныхъ, описываеть настоящихъ драконовъ, имфющихъ три ряда зубовъ на каждой челюсти, и прибавляетъ новозмутимо: «главный драконъ--дьяволь.» П. Кирхерь, образованный физикь, разсуждаеть о томъ, какихъ животныхъ Ной взялъ въ ковчегъ; въ числф ихъ онъ упоминаетъ сиренъ и гриффоновъ, и это въ 1675 году! Здѣсь дъло идетъ, конечно, скорбе о духовныхъ писателяхъ, чемъ объ ученыхъ, но вышеупомянутые факты показывають, съ какимъ множествомъ предразсудковъ приходилось тогда бороться при малайшемъ открытіи.

<sup>1)</sup> Эта фраза приписывается Паскалю Этьенъ-Жоффруа Сентъ-Илеромъ, и по строенію она дъйствительно напоминаетъ фразы автора «Provinciales»; но старанія Исидора Жоффруа Сентъ-Илера и Жюля Сури найти ее въ трудахъ Паскаля не увънчались успъхомъ; мы не были счастливъе ихъ въ этомъ отношеніи, поэтому остается нъкоторое сомнъніе въ ея подлинности.

#### LABA V.

## Развитіе идеи вида.

Выдающіяся описательныя работы: Уоттонъ, Геснеръ, Альдровандъ.—Первые опыты номенклатуры.—Рей: опредъленіе вида.—Лиммей; постоянство вида; двойная номенклатура.

Между тыть описательная зоологія много подвинулась впередъ. Уоттонъ въ 1552 году сдѣдалъ первый опытъ систематическаго распределения животныхъ по Аристотелю. Въ томъ же году Конрадъ Геснеръ собралъ въ своей «Исторіи животных» всв извъстныя въ его время свъдънія о живыхъ существахъ и облегчилъ сравнительное изучение ихъ, придерживаясь въ описаніяхъ строго опредъленнаго плана. Съ 1599 года Альдровандъ издаетъ цваую серію серьезныхъ сочиненій о животныхъ. Къ тому времени матеріаль для такого рода работь быль уже настолько богатъ и общиренъ, что Альдрованду надо было употребить всё силы для того, чтобы довести свой трудъ до конца. Методъ классификаціи отчасти заимствованъ имъ у Уоттона, частью выработанъ самимъ авторомъ. Хотя сказочныя животныя: гарпін, гриффоны, поставлены въ этомъ сочинени на ряду съ существующими въ дъйствительности, хотя въ немъ мы встръчаемъ еще разсказы о происхожденіи гуся изь дубовыхъ желудей, но, тімъ не меніве, трудъ этотъ представляетъ крупный шагъ впередъ. Джонсонъ на основаній предыдущихъ сочиненій написаль свой Всемірный театрь животных. Вст авторы того времени придерживаются одного метода: они описывають внёшній видь животныхь, ихъ пищу и ихъ нравы.

Постепенно число извъстныхъ въ наукъ животныхъ формъ возрастаетъ; становится все труднъе и труднъе распознавать ихъ по длиннымъ, неяснымъ описаніямъ. Шперлингу первому пришла мысль опредълять ихъ посредствомъ короткихъ діагнозовъ, которые онъ называетъ preceptes (1661). Тъмъ не менъе, различныя группы животнаго царства, ддя которыхъ были составлены эти діагнозы, еще не получили особаго наименованія, хотя и совершенно ясно различаются зоологами. По примъру Аристотеля, слова родъ и видъ примъняются безразлично для обозначенія группъ какъ большого, такъ и малаго объема. Употребляются такія выраженія: видъ птицъ заключаетъ въ себъ много меньшихъ видовъ; видъ млекопитающихъ подраздъляется на нъсколько родовъ. О видъ въ томъ смыслъ, какъ мы понимаемъ его теперь, существуетъ также очень смутное понятіе. Не смотря на старанія Реди показать не-

состоятельность ученія о самопроизвольномъ зярожлениім насѣкомыхъ, ученые описываемаго періода свободно допускаютъ, что животныя способны производить на свъть дътей, совершенно непохожихъ на своихъ родителей, что многія животныя родятся изъ росы, гнили и тины. Между тёмъ, потребность въ большей точности чувствуется все сильное и сильное. Рей — первый смёло выступиль на путь, которому въ настоящее время слёдуемъ и мы. Онъ окончательно опредёляеть значеніе, которое надо давать слову «видъ» и такимъ образомъ ясно выражаетъ идею вида, остававшуюся до тёхъ поръ смутною для большинства. Съ этого времени названіе «видь» дается наименьшей изъ всёхъ тъхъ группъ, которыя назывались прежде этимъ именемъ; совокупность такихъ грунпъ, имъющихъ общій характеръ, составляеть подъ. Ропъ, следовательно, можетъ подразделяться на виды, но видъ отнынъ единица недълимая. Опредъление этой единицы слагается на основаніи ежедневных в наблюденій надъ размноженіемъ животныхъ. Вск животныя и растенія, которыя мы знаемъ, ведутъ свое происхождение отъ совершенно подобныхъ имъ растений и животныхъ; генеалогически связанныя между собою, эти подобныя другъ другу животныяи эти растенія образують виды. Та же идея высказывалась еще Аристотелемъ, по онъ не употреблялъ самаго слова видъ, да и названная идея для него не была совстмъ ясной. Аристотель говорить объ этомъ вопросв только всколзь и нервшительно по поводу трудностей, возникающихъ при объяснении происхожденія нікоторых в животных в. Рей, наобороть, высказывается очень опредбленно: «Формы, специфически отличающіяся другъ отъ друга, сохраняютъ навсегда это различіе; никогда одинъ видъ не родится отъ съмени другого». Какъ кажется, въ этой фразъ Рей не только точно устанавливаеть критеріумъ вида, но говоритъ даже о безусловномъ постоянствъ этихъ специфическихъ формъ. Впрочемъ, едва ли Рей заходилъ такъ далеко во взглядъ на постоянство формъ. Онъ указываетъ, напримъръ, сначала, на то, что между животными одного вида могуть быть значительныя половыя различія, и прибавляеть при этомъ, что его характеристика вида можеть быть небезьошибочна. Въ самомъ дёль, опыты показывають, что некоторыя семена могуть вырождаться, что оть того или другаго растенія въ исключительныхъ случаяхъ можеть родиться растеніе другого вида и такимъ образомъ возможно превращеніе видовъ. Вскоръ, однако, эти оговорки утратили свое значеніе.

Предметомъ изученія для Рея была ботаника и всё отдёлы зоологіи, которой онъ занимался то одинъ, то въ сотрудничестве

со своимъ, рано умершимъ, другомъ Виллугби, произведенія котораго онъ издалъ впоследствіи. Мало-по-малу число животныхъ, собранныхъ во всёхъ частяхъ свёта, настолько увеличилось, что натуралисты принуждены были ограничиваться изученіемъ частныхъ коллекцій, которыя были описаны до мельчайшихъ подробностей, какъ въ наши времена описываютъ коллекціи рѣдкостей. Тавимъ образомъ, появились Thesaurus Себы, сочиненіе Румфіуса объ Амбоинскихъ рѣдкостяхъ (1705), Gazophilacium naturae et artis (Сокровищница предметовъ природы и искусства) Петивера (1711) и другія подобныя изданія.

Съ другой стероны, въ виду обилія накопившагося матеріала въ области зоологіи, можно было удовлетворяться описаніемъ животныхъ какой-нибудь опред вленной категоріи, животныхъ, им вощихъ между собою нікоторое сходство; подразділеніе на эти категоріи влекло за собою развитіе представленія о существованіи естественныхъ группъ. Такимъ путемъ шли въ своихъ научныхъ изследованіяхъ Мартинъ Листеръ, занимавшійся раковинами, Брейнъ, изучавшій морскихъ ежей, и Линкъ, работавшій надъ морскими звіздами. Монографическія работы этихъ ученыхъ не отличаются, конечно, серьезными обобщеніями, но при составленіи ихъ необходимо было продолжительное изученіе живущихъ формъ; эти формы были точно опредвлены и даже тщательно изображены, какъ, напр., въ книгъ Линка, трактующей о морскихъ звъздахъ, помъченной 1733 годомъ. Въ этомъ сочиненіи морскія звізды, наиболіве похожія другь на друга, сгруппированы въ роды, которые, такинъ образомъ, въ свою очередь, становятся единицами для подраздъленія болье общирныхъ группъ, о которыхъ авторъ говоритъ, но которымъ еще не даетъ особаго названія. Въ произведеніяхъ Линка и Брейна каждый родъ получаетъ спеціальное названіе, каждый видъ отличается отъ другихъ однимъ или двумя эпитетами, присоединенными къ родовому названію. Такая система наименованій, очень напоминающая нашу современную, все болже и болже вводится въ зоологію. Сначала приложевіе этой системы составляеть явление болже или менже случайное; часто еще употребляють нісколько названій для обозначенія одного и того же рода.

Линней поняль, наконець, необходимость установить опредъленныя правила въ языкъ натуралистовъ. Въ 1749 г., въ своей вступительной ръчи, сдълавшейся извъстной подъ именемъ Pan suecica, онъ сначала совершенно случайно употребилъ для обозначенія видовъ, свойственныхъ Скандинавіи, родовыя имена съ однимъ только видовымъ названіемъ при каждомъ, но впослъдствіи, въ 1751 году, въ философіи ботаники онъ показалъ всё преиму-

щества такого способа номенклатуры. Въ 1753 году онъ сдѣлаль первое примѣненіе его къ растеніямъ въ сочиненіи Species plantarum,—«Виды растеній», а въ 1766 году въ книгѣ Systema naturae,—«Система природы» распространилъ выработанныя правила на виды обоихъ царствъ природы. Этотъ способъ наименованія, принятый съ тѣхъ поръ всѣми натуралистами, и есть такъ-называемая двойная номенклатура.

Аристотель не могь выяснить понятія о видѣ, благодаря неточности номенклатуры, а въ данномъ случаѣ къ тѣмъ же результатамъ привела причина, совершенно противуположная. Какъ только группы были точно опредѣлены и обозначены особыми, легко запоминаемыми именами, на эти группы стали смотрѣть, какъ на нѣчто реальное, хотя опредѣленіе ихъ было очевидно искусственно. Въ наступившій періодъ натуралисты дѣйствительно мало по малу забывають, что они сами при помощи группировки особей установили виды, и разсматриваютъ видъ какъ отвлеченную форму, по которой созданы всѣ животныя извѣствой группы.

Зоологи того времени занимаются перечисленіемъ этихъ формъ, сдълавшихся для нихъ чъмъ-то реальнымъ, они видятъ конечную цъль науки въ познаніи вськъ живущихъ формъ и въ составленіи возможно полнаго списка ихъ. Самымъ типичнымъ представитедемъ такого направленія можно считать Клейна. Въ своихъ работахъ онъ стремится дать списокъ животныхъ, которымъ было бы удобно пользоваться для справокъ и въ основу котораго положена система классификаціи по вибпінимъ признакамъ. Если хотять составить только перечень представителей животнаго царства и доставить возможность скорте опредалять, къ какому отдълу этого перечня относится данное животное, то вполнъ естественно, что при этомъ отдаютъ предпочтеніе признакамъ, которые наиболье бросаются въ глаза и легче всего могутъ быть констатированы; при этомъ не только природа признаковъ, положенныхъ въ основу классификаціи, но даже то, какъ ими пользуются, такъ сказать, самый процессъ классифицированія пріобрётаетъ большое значеніе. Такимъ образомъ стали смотрівть на дихотомическія таблицы ботаниковъ, хотя онъ совершенно искусственны, какъ на чрезвычайно полезное изобрътение только потому, что, благодаря этимъ таблицамъ, значительно сокращалось время при отысканіи именъ растеній. Являясь сторонникомъ того мивнія, что нельзя обязывать натуралиста, который желаеть дать название какому-либо животному, открывать этому животному роть и пересчитывагь его зубы, Клейнъ находилъ полное сочувствие всёхъ натурадистовъ, занимавшихся описаніемъ видовъ, натуралистовъ, которые

и въ наши дни сожалѣютъ еще о томъ, что всѣ методы классификаціи не основаны на выработанныхъ Клейномъ принципахъ.

Линней первый явился противникомъ такого направленія въ наукѣ. Онъ утверждаль, что естественная исторія имѣетъ цѣли болѣе высокія, чѣмъ тѣ, которыя преслѣдуютъ Клейнъ и другіе авторы, занимавшіеся исключительно поменклатурой животныхъ. Поэтическій умъ Линнея видѣлъ въ природѣ дивную гармонію. истолкователемъ которой долженъ былъ явиться натуралистъ, съ честью носящій это имя.

Онъ не отрицалъ, что особыя условія, въ которыя поставлена развивающаяся наука, заставляють прибѣгать къ нѣкоторымъ

искусственнымъ пріемамъ для составленія списка живыхъ существъ, съ помощью котораго дегко можно было бы опредълять уже извъстныя формы безъ затрудненій указывать въ этомъ спискъ мъсто для новыхъ формъ. Онъ самъ фафи вонстинательной мфрф обязанъ своей блестящей репутапіей въ высшей степени остороумному опредълению понятія о вид'в и введенію его въ общее употребление. Но то, что онъ называлъ системами, являлось для него лишь допущеніемъ, необходимымъ въ данную минуту для пълей номенклатуры, и не составляло самой науки. По его мнѣнію природѣ все распредѣлено въ въ строгой последовательности.



Карлъ Линней.

Онъ былъ убъжденъ, что подобно тому, какъ наши мысли составляютъ одну непрерывную цъпь, такъ и всъ существа должны быть связаны другъ съ другомъ въ опредъленномъ порядкъ. Такимъ образомъ онъ воспользовался афоризмомъ Лейбница Natura non facit saltum, «природа не дълаетъ скачковъ». Въ длинной серіи живущихъ формъ каждый видъ долженъ являться промежуточнымъ звеномъ между предшествующимъ ему и послъдующимъ. Наука не должна останавливаться, пока всъ виды не будутъ расположены въ нъкоторомъ порядкъ, удовлетворяющемъ этому

условію; тогда только можно сказать, она она обладаеть окончательно выработанной системой классификаціи. Эта окончательная система должна быть единственной и ей следуеть присвоить имя естественной классификаціи. Линней думаль, что осуществленія его идеи можно достигнуть постепеннымь совершенствованіемь ряда системь, приближающихся мало-по-малу къ естественной. Такимъ образомъ каждая такая система должна представлять нечто въ роде нашихъ теорій, дающихъ только приблизительное объясненіе явленій. Теоріи имъють значеніе лишь до техь поръ, пока путемъ изученія подробностей не будеть установлена прочная и неизмёняемая связь между явленіями.

Этотъ методъ классификаціи, заключающійся въ точномъ изображеніи природы въ върной передачь мысли Творца, долженъ считаться со всъми фактами, которые могутъ встрътиться въ исторіи животныхъ; не только ихъ внѣшніе признаки, но также анатомическое строеніе, способности, образъ жизни должны бытъ приняты во вниманіе для того, чтобы расположить виды въ естественномъ порядкъ. Линней, ограничивансь опредъленіемъ того, что онъ называетъ системой природы, пользуется, насколько это возможно въ его время, въ своихъ подраздъленіяхъ животнаго царства особенностями животныхъ. Такимъ образомъ онъ пролагаетъ въ наукъ новый путь, которому впослёдствіи слъдовалъ Кювье.

Кром'в того, знаменитый шведъ оказалъ философіи зоологіи еще болье важную услугу.

Для того, чтобы приблизиться къ нам'вченной имъ высокой цёли, надо было ввести въ науку точность, которой ей до сихъ поръ не доставало. Линней всегда старается точно опредёлить все, о чемъ говоритъ. Кажется, было бы безполезно объяснять, что такое минералы, растенія и животныя. Путемъ ежедневныхъ наблюденій сложилось точное представленіе о значеніи этихъ терминовъ. Между тёмъ, Линней настаиваеть на такомъ опредёленіи ихъ:

Минералы растуть.

Растенія растуть и живуть.

Животныя растуть, живуть и чувствують.

Такъ охарактеризованы три царства природы и ихъ характерные признаки расположены въ удивительно остроумной градаціи. Классифицируемыя формы опредёлены съ неменьшей точностью.

«Мы насчитываемъ, — говорить Линней, — столько видовъ, сколько паръ животныхъ вышло изъ рукъ Создателя».

Здёсь опредёление страдаеть даже черезчуръ больной точ-

востью, потому что выраженное въ подобной формѣ оно предрѣшаетъ множество вопросовъ, поспѣшное рѣшеніе которыхъ является большой неосторожностью. Линней высказывается такъ, какъ будто ему въ самомъ дѣлѣ извѣстно, что животныя были созданы попарво, что всѣ животныя одного вида произошли отъ этихъ паръ и связаны съ ними непрерывной цѣпью поколѣній; что ни одинъ изъ этихъ естественно создавшихся видовъ не исчезъ съ лица земли, ни одинъ не образовалъ помѣсей, не усовершенствовался, не выродился и даже нисколько не измѣнился.

Ни наблюденіе, ни опытъ не давали ему основаній приходить къ такимъ заключеніямъ; такое опред'яленіе вида сд'ялано не на научной почв'я.

Здёсь, очевидно, Линней вдохновляется библейскимъ ученіемъ о твореніи живыхъ существъ; въ данномъ случав мы, стало быть, имбенъ дело не съ научнымъ выводомъ, а съ религознымъ върованіемь, съ дозматомь. Этотъ догнать Линвей и вводить въ науку. Самъ онъ, впрочемъ, не придаетъ ему исключительнаго значенія, что видно изъ того, что онъ же предпринимаеть изслівдованія, ведущія къ выясненію изміненій, которымъ подвержены живыя существа. Тотъ же Линней позже допускалъ, что въ первобытную эпоху растенія были представлены очень небольшимъ количествомъ видовъ, и что число ихъ увеличилось путемъ скрещиванія между основными видами. На основаніи всего этого можно думать, что, давая вышеприведенное опредёление вида, Линней уступаеть только необходимости облечь это опредъление въ удобопонятную форму. Не такъ отнеслись къ этому его ученики и послъдователи, слишкомъ безусловно понимавшіе эти опреділенія и сдівлавшіе болье богословскій, чівмъ научный; принципъ неизмъняемости видовъ красугольнымъ камнемъ зоологіи. Линней сказаль: «всякій видь является промежуточнымь звеномь между предъидущимъ и последующимъ», онъ сказалъ также «природа не ділаєть скачковь» и эти два положенія обнаруживають въ Линнев сознаніе непрерывности всей цепи представителей парства животнаго и растительнаго. Такое сознаніе значительно смягчаеть ръзкость его опредъленій, но его последователи единственно признавали, что каждый живущій видъ создань отдёльнымъ творческимъ актомъ.

ПІколу Линнея часто обвиняють въ томъ, что она тормозила всё научныя изследованія, путемъ которыхъ могло бы выясниться происхожденіе и возможныя измёненія живыхъ существъ. Этотъ упрекъ не совсёмъ основателенъ. Точныя наблюденія, независимо отъ того, съ какой цёлью они сдёланы, ведутъ къ по-

знанію истины по одному уже тому, что они точны. Линней ввель въ науку именно точность, недостатокъ которой такъ сильно чувствовался до него. Если бы оказалось справедливымъ, что живущія формы не изміняемы и созданы въ ограниченном количестві, натуралисты вскоръ пришли бы къ полному соглашенію относительно числа и характерныхъ признаковъ этихъ формъ, ръзко отличающихся другъ отъ друга. Наоборотъ, если формы эти способны изміняться, то рвеніе, съ которымъ каждый стремился описать видъ, показавшійся ему новымъ, неизб'єжно привело бы къ тому, что число видовъ увеличилось бы до безконечности; вивств съ твиъ между резко отличающимися формами чрезъ цвдую серію нын'я живущихъ или н'якогда жившихъ, а теперь исчезнувшихъ, формъ, мало-по-малу установился бы постепенный переходъ. Нужно ли говорить что произопло? Число видовъ; описанныхъ со временъ Лиинея, такъ быстро возрасло, что натуралисты, ихъ описывавшіе, пришли въ ужасъ и стали обвинять другъ друга въ изобретени новыхъ фантастическихъ видовъ. Одни стали разнообразить до безконечности названія; другіе, наобороть обозначали однимъ именемъ формы, которыя можно бы считать совершенно различными, если бы не были извъстны промежуточные члены, ихъ связывающіе. Такъ какъ относительно видовърасходились во метніяхъ даже тъ, кто считалъ ихъ постоянными, то видъ сталъ группой индивидуумовъ, боле или мене сходныхъ между собой, группой, границы которой были очень неопредізленны и условны. Разумбется, вскорб бросилось въ глаза, насколько произвольно было разграничение этихъ группъ, но когда пожелали точно установить ихъ границы, пришлось столкнуться съ массой трудностей, при которыхъ каждый давалъ свое собетвенное опредъление вида. Для того, чтобы придти къ какомулибо соглашенію по этому поводу, оказалось необходимымъ обратиться не только къ вифшнимъ признакамъ, которыми въ качествъ единственныхъ признаковъ рекомендовалъ пользоваться Клейнъ, не достаточно было и анатомическаго строенія, на которое сталь обращать внимание Линней, необходимо было приввать еще на помощь одну чисто физіологическую особенность, а для того чтобы пользоваться ей, требовались опыты, часто невыполнимые. Это-та самая особенность, на которую указала Аристотелю скорће житейская практика, чемъ его личное наблюденіе в которая заключается въ способности индивидуумовъ давать или не давать потомство при скрещиваніи, смотря по тому, принадлежать ли они къ одному виду или къ разнымъ.

Опредъливъ такъ, какъ никто до него не дълалъ, понятіе о

видъ и давъ конкректную форму этому, до сихъ поръ туманному, понятію, Линней обратилъ вниманіе людей науки на явленія, которыя навърно долгое время оставались бы для нихъ незамѣченными, заставилъ ихъ искать рѣшенія трудныхъ задачъ, которыхъ, быть можетъ, они избѣгали бы, вмѣсто того, чтобы встать къ нимъ лицомъ къ лицу.

Даже увеличение количества воображаемыхъ видовыхъ формъ, воторыми натуралисты школы Линнея обременили науку, принесло пользу, потому что, чѣмъ многочисленнѣе становились эти формы, тѣмъ точнѣе приходилось ихъ описывать для того, чтобы различать ихъ, и тѣмъ общирнѣе дѣлались наши познанія относительно различныхъ измѣненій, къ которымъ способны индивидуумы одного и того же вида.

Всв виды, различные и вибств представлявше накоторое сходство, предшественниками Линнея соединялись въ болбе или менбе общирныя группы, которымъ давали назване рода, или совствъ не давали накакого названая. Линней первый опредбляетъ различныя степепи сходства; въ его произведенияхъ виды, наиболбе близкіе, всегда группируются въ роды; роды, между которыми существуютъ общія черты, соединены въ порядки, порядки въ классы. Взаимныя отношенія этихъ различныхъ подраздбленій были установлены въ таблицѣ, гдѣ указаны нѣсколько ступеней іерархіи и гдѣ равнозначущіе термины расположены по одной вертикальной линіи.

Классъ, Порядовъ. Родъ. Видъ. Разновидность. Родъ въ самомъ Средній родъ. Родъ въ самомъ Видъ. Индивидуумъ. общирномъ увкомъсмыслв. смысль слова. Департаментъ. Община. Мъстечко. Провинція. Домъ. Батальонъ. Капральство. Солдатъ.

Последнее изданіе «Systema naturae» относится къ 1766 г. Позже въ 1780 г. между порядкомъ и родомъ Батигь ввелъ новое подразделеніе, семейство, получившее почти всеобщее признаніе. Очевидно, что эта градація сходства между животными должна была навести на мысль о большей или меньшей степени родства между ними. Уже Линней позаимствовалъ изъ обыденной жизни систему двойной номенклатуры, называя однимъ именемъ существа одного и того же рода и сравнивая ихъ такимъ образомъ до нёкоторой степени съ членами одного племени. Слово семейство, избранное Батшемъ, показываетъ, что и онъ склоненъ былъ къ подобнымъ же сравненіямъ, а слово колёно, которое поз-

же точно также вошло въ употребленіе, еще болье подтверждаеть, что такое уподобление въ действительности имелось въ виду. Но сравненія вообще ділаются, такъ сказать, безсознательно; они вызываются самой природой явленій, которыя хотять сдёлать понятными. Такъ и въ этомъ случат: подмечены были различныя степени сходства между животными, замічено также убывающее сходство между членами человъческой семьи по мъръ удаленія ихъ отъ общаго предка, сдёлано было сравнение этихъ двухъ фактовъ, но никому не пришло въ голову объяснять сходство животныхъ тами же причинами, отъ которыхъ зависить сходство родственниковъ. Вийсто того, чтобы представлять классификацію животныхъ въ видъ генеалогическаго дерева съ многочисленными развътвленіями, видять ея подобіе вь отношеніяхь, существующихъ между мъстечками, городами и провинціями, обозначенными на теографической карть, какъ это было указано Линнеемъ, или, подобно Бонне, изображають классификацію въ видѣ колепъ цѣпи, ступеней лъстницы. Это учение о лъстницъ существъ, взятое у Лейбница, оставило большой следъ въ умахъ философовъ; оно сохранилось въ различныхъ формахъ на многіе годы, поэтому, намъ необходимо познакомиться съ тъмъ, какъ представляль себъ это ученіе авторъ его, Шарль Бонне.

#### LIABA VI.

#### Философы XVIII стольтія.

III. Бонне: цѣпь существъ; катастрофы на земномъ шарѣ; прошлое в будущее растеній, жиьотныхъ и человѣка. Теорія вложенныхъ зародышей. — Робине: его идеи зволюціп. — Де-Малліе: ископаємые. — Эразмъ Дарвинъ: трапсформизмъ, основанный на эпигенезисъ.—Превращеніе животныхъ подъ вліяніемъ вривычки; аналогія съ Ламаркомъ и Чарльсомъ Дарвиномъ. — Мопертюи: чувствительность матеріи и трансформизмъ. — Дидеро: жизнь вида и жизнь индивидуума.

Линней быль прежде всего ученый, хотя порой попутно онъ затрогиваль нёкоторые философскіе вопросы, но главною цёлью его было познаніе и наблюденіе твореній природы. Шарль Бонне, будучи прежде всего философомь, обращается къ самой природё съ вопросами и въ ней же самой ищеть ихъ рёшенія; онъ экспериментируеть, наблюдаеть и отъ открытыхъ имъ фактовъ немедленно приходить къ высшимъ метафизическимъ умозаключеніямъ. Какъ философъ, Бонне является горячимъ последователемъ Лейбница; всё усилія его направлены къ тому, чтобы приложить къ тёламъ матеріальнымъ и даже къ нематеріальнымъ,

существование которыхъ онъ допускаетъ, законо непрерывности. уже принятый Линнеемъ. По мижнію, Бонне, всё существа образують непрерывную цень, вее которой стоить только Богь. Минералы постепенно переходять въ организованныя существа, а эти последнія связаны между собой цельних рядомь еле заметныхъ переходовъ. Различныя подраздъленія, установленныя напіния системами и нашими методами, даже сами вилы, только на первый взглядъ кажутся строго разграниченными. На самомъ пълъ. благодаря безчисленнымъ видоизмъненіямъ, которыя могуть быть свойственны индивидуумамъ, виды тесно связаны между собою. Возможно, что умъ, бол ве проницательный, нежели нашъ, полмътить больше различій между индивидуумами, принадлежащими. по нашему милнію, къ одному виду, члиъ мы находимъ этихъ различій между особями далекихъ другь отъ друга роловъ. Такимъ образомъ, этотъ высшій умъ можеть насчитать въ той лістницъ, которую представляетъ нашъ міръ, столько ступеней, сколько существуетъ индивидуумовъ. То же можно сказать о лъстницъ вськъ міровъ; каждая изъ нихъ является последовательнымъ рядомъ, первый членъ котораго атомъ, а последній высцій изъ херувимовъ 1). Какъ выводъ изъ этихъ идей, Бонне признаетъ, что существуеть и сколько обитаемых в провы, что эти міры, по степени ихъ совершенства, представляютъ градацію, что есть міры визшіе сравнительно съ нашимъ міромъ и что есть также и высшіе.

«Земные предметы могуть быть раздѣлены на четыре класса: тѣла неорганическія и неорганизованныя, существа организованныя и неодушевленныя, существа организованныя и одушевленныя и, наконецъ, существа организованныя, одушевленныя и разумныя <sup>2</sup>). Подобный подборъ существъ, свойственный нашему земному шару, но всей вѣроятности, не повторяется больше ни на одномъ изъ обитаемыхъ міровъ. Въ каждомъ изъ нихъ существуетъ свой порядовъ вещей, свои законы, свои естественныя произведенія. Могутъ быть и міры, настолько несовершенные, сравнительно съ нашимъ, что на нихъ имѣются тѣла только перваго и второго класса. Въ другихъ, болѣе совершенныхъ, наоборотъ, всгрѣчаются только высшіе классы существъ. Въ этихъ мірахъ скалы организованы, растенія чувствуютъ, животныя мыслятъ, а люди тамъ ангелы.

Какъ же прекрасенъ долженъ быть небесный Іерусалимъ, гдъ ангелы—низшіе изъ разумныхъ существъ» 3)?

<sup>1)</sup> Ch. Bonnet. Contemplations de la Nature, Amsterdam, 1764 t. 1-er, p. 29

<sup>2)</sup> Ch. Bonnet. ibid., p. 21.

<sup>3)</sup> Ch. Bonnet. ibid., p. 25.

Бонне, какъ видно по этому отрывку, отъ научныхъ разсужденій переходить къ богословскимъ отъ матеріальныхъ предметовъ къ душамъ. Его попытки составить путемъ индукціи и исходя изъ закона непрерывности нѣчто въ родѣ естественной исторіи небесныхъ существъ, кажутся намъ теперь очень наивными. Съ одной стороны, примѣненіе принципа, созданнаго путемъ изученія



Бонне.

в идимаго міра, къ міру, недоступному нашимъ чувствамъ, ведетъ къ заключеніямъ, которыя представляютъ только продуктъ работы воображенія. Но, съ другой стороны, примѣненіе этого же принципа при опредѣленіи взаимныхъ отношеній организованныхъ существъ даетъ, наоборотъ, богатые и интересные результаты.

Тщательное сравненіе растеній и животных между собою наводить Бонне на мысль, такъ хорошо развитую Клодъ-Бернаромъ въ послѣдніе годы его жизни,—ту мысль, что не существуетъ безусловно ни одного признака, отличающаго два большихъ органическихъ царства природы. Скажите простолюдину, что философы съ трудомъ отличаютъ кошку отъ тростника, онъ посмѣется надъ философами и замѣтитъ: да есть ли на свѣтѣ что-нибудь, что легче различить? Но простолюдинъ не способенъ къ отвлеченіямъ, онъ судитъ по частнымъ признакамъ, а для философа важны идеи общія. Отбросьте изъ понятій о кошкѣ и тростникъ всѣ свойства, присущія виду, роду, классу, и удержите только самыя общія свойства, характеризующія животное или растеніе, и вы увидите, что между этими двумя понятіями нельзя провести рѣзкой границы 1).

Растенія и животныя ничто иное, какъ видоизивненія органической матеріи, сущность ихъ одинакова, и признакъ, отличающій ихъ другъ отъ друга, намъ неизивестенъ» <sup>2</sup>).

Растеніе такимъ образомъ представляєть родъ низшаго животнаго. Существуєть постепенный переходъ оть человька къживотному, отъ животнаго къ растенію и отъ растенія къминералу. Многія изъ этихъ переходныхъ формъ еще неоткрыты. Извъстныя ступени представлены Бонне въ видъ пижеслі дующей лістницы, которую мы воспроизводимъ слово въ слово.

Человъкъ.

Орангъ-утанъ. Обезьяна.

Четвероногія.

Вълка летига. Летучая мышь. Страусъ.

Птицы.

Птицы водяныя. Птицы земноводныя. Летающія рыбы.

Рыбы.

Рыбы ползающія.

Угри.

Водяныя виви.

Зиви.

Голые слизни. Удитки. Раковины.

Черви трубчатники. Бабочки въсринды (Teignes).

Насъкомыя.

Кошенилевыя.

Лентецъ или солитеръ.

Полипы.

Актиніи.

Чувствительныя растеніл (мимова etc.).

Растепія.

Ляшайники. Патеень.

плисень

Грябы.

Трюфели.

Кораллы и коралловидныя.

Каменистыя водоросли.

Горини ленъ.

Талькъ, гипсъ, селенитъ.

Сланцы.

<sup>1)</sup> Ch. Bonnet. ibid., t. II, p. 74.

<sup>2)</sup> Ch. Bonnet, ibid., t. II, p. 77.

Камни.

Съра. Горныя смолы.

Уворчатые камни. Кристаллы.

Земли.

Солн.

Чистыя земли.

Купоросы.

Вода. Воздухъ. Огонь.

Металлы.

Матерін болье тонкія.

Полуметаллы.

Трудно узнать опытнаго, проницательнаго наблюдателя въ этомъ длинномъ перечий твореній природы, перечий, гдй связь между тылами основана на самомъ поверхностномъ сходствъ. Трудно пов'юрить, чтобы этотъ списокъ былъ составленъ экспериментаторомъ, равнымъ по значенію Трамбле и Реомюру, экспериментаторомъ, которому мы обязаны многими важными открытіями въ наукъ. Онъ точно опредълилъ условія дъвственнаго размноженія водявыхъ блохъ, открылъ и изучилъ размножение при помощи почкованія червей изъ рода Nais и возстановленіе потерянныхъ частей тыла у земляныхъ червей а также наблюдаль явление размноженія у прісноводныхъ мшановъ, сувоекъ и трубачей і). Бонне. очевидно, не быль проникнуть сознаніемь необходимости сравнивать анатомическое строеніе нынѣ живущихъ формъ; классификація въ ея деталяхъ не особенно занимаетъ его. Онъ разсматриваеть царство животныхь съ общей точки зрѣнія, не стараясь найти той связи, которая можетъ существовать между второстепенными группами; онъ сразу ставить себъ и долго обсуждаеть вопросъ, который Ливней считаеть рѣшевнымъ à priori: были ли существа, составляющія теперешнее населеніе земного шара, всегда такими, какъ мы видимъ ихъ теперь, и останутся ли они въчно такими, каковы они въ настоящее время? 2). Женевскій философъ проявляеть замёчательную независимость ума, расходясь въ возэрћијяхъ на прошлое земли и ея обитателей съ авторомъ книги Бытія, которая такъ повліяла на Линнея. Земной піаръ, по межнію Бонне, быль театромь катастрофь, числа которыхь мы не знаемъ, и которыя могутъ быть и впоследствіи. Хаосъ, описанный Моисеемъ, есть результатъ последней изъ этихъ катастрофъ; твореніе, о которомъ говорить Моисей, есть по высказанному раньше предположению Уистона ничто иное, какъ воскресение уничтоженныхъ этой катастрофой животныхъ. Такъ какъ міръ, предшествовавшій тому, который описань въ книгъ Бытія, отли-

<sup>1)</sup> Трубачъ (Stentor)-инфузорія, напоминающая по форм'в тіла трубу.

<sup>2)</sup> Ch. Bonnet, Palingénésie philosophique, ou idées sur l'état passé et sur l'état futur des êtres vivants. 1768.

чался отъ современнаго, то и древнія животныя не походили на тівть, которыя живуть въ наше время, а тів, которыя будуть жить на землів послів новой катастрофы, предсказываемой Библіей, будуть отличаться отъ животныхъ двухъ предъидущихъ періодовъ. Такимъ образомъ, живыя существа съ каждой катастрофой земного шара претерпівають глубокія изміненія. Въ конців каждаго періода живущія формы вымираютъ, ихъ місто заступаютъ другія, різко отъ нихъ отличающіяся; между тівмъ, собственно говоря, здісь нітъ новаго творенія: новыя животныя происходять изъ зародышей прежнихъ и посредствомъ этихъ зародышей, которые, какъ предполагали, неразрушимы, устанавливается связь между фауной и флорой двухъ смежныхъ періодовъ. Что же такое эти зародыши? Въ чемъ состоить изміненіе живущихъ формъ? Какая сила производить эти изміненія? Эти вопросы занимаютъ насъ и въ настоящее время.

Поспъшимъ сказать, что учение о трансформизмъ, принадлежащее Бонне, ни въ чемъ не сходно съ ученіемъ нашего времени. Положимъ, въ IV главъ своей Palingénésie philosophique (Возрожденіе философій) онъ говорить, что когда «пыпленокъ становится зам'тнымъ въ яйцъ, онъ походитъ на маленькаго червяка», что «если бы несовершенство нашего эрвнія и нашихъ инструментовъ не мешали намъ проследить появление зародыща въ яйце еще въ боле раннемъ періодів, то мы нашли бы его еще болье изміненнымъ», что «раздичныя фазы, въ которыхъ онъ последовательно появляется намъ, позволяють намъ судить о томъ, какія изміненія претерпіли организованыя тыа, чтобы принять, наконедъ, ту форму, въ которой они намъ извістны», что, наконецъ, «все это помогаетъ намъ составить понятіе о новыхъ формахъ, въ которыя будутъ облечены животныя будущаго». Если эти фразы свидательствують о томъ, что Бонне уже думалъ о некоторомъ параллелизме между зародышевыми превращеніями индивидуума и изм'єненіями, нъвогда испытанными видомъ, къ которому этотъ индивидуумъ принадлежить, то, во всякомъ случай, представление этого философа о развитіи живыхъ твореній природы таково, что оно не проливаеть ни мальйшаго свъта на вопросъ о происхождении организованныхъ существъ. По мевнію Бонне, между различными частями тіла животнаго существуеть полная гармонія; эти части очевидно предназначены къ одной общей цъи: образованію единицы, называемой животнымъ, этого организованнаго цфлаго, которое живеть, растеть, чувствуеть, движется, охраняеть себя и размножается». Въ силу этого само собой является убъжденіе, что «это, такъ чудесно построенное и, вивств съ твиъ, такое гармони-

ческое цълое не могло быть составлено, подобно часамъ, изъ наборныхъ частей, и не могло представлять изъ себя собранія безчисленнаго множества молекуль, получившееся путемъ постепеннаго ихъ наростанія. Такое підое носить неизгладимый отпечатокъ творенія, созданнаго сразу» 1). Бонне, такимъ образомъ, высказывается противъ всякой попытки механическаго объясненія возвикновенія животныхъ; онъ является рішительнымъ противникомъ эпигенезиса и предполагаетт, для каждаго живого существа предсуществование организованнаго зародыша. Такой взглядъ вытекветь изъ того же разсужденія, при помощи котораго пытались показать (вообще невозможность эволюціи, при чемъ ссылались также на изумительныя приспособленія животныхъ и растеній къ какимъ-нибудь особымъ условіямъ ихъ существованія. Въ самомъ дъль, если къ этимъ вопросамъ относиться поверхностно или съ предвзятыми идеями, если не принимать въ разсчетъ основныхъ свойствъ животныхъ и растеній, то кажется нев роятнымъ, чтобы дивная гармонія, въ которой протекаетъ ихъ существованіе, не была бы тшательно обдумана и создана безконечно высокимъ умомъ, обладавшимъ предвидъніемъ, способнымъ смутить наше воображеніе.

Гипотеза предсуществованія зародыша приводить Бонне къ отрицанію двоякаго способа размноженія; онъ удивляется, что Реди могь допустить два способа размноженія для червей, находящихся во фруктахъ, и для глистовъ. Присутствіе ихъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они наблюдаются, можно объяснить болѣе естественнымъ путемъ; по крайней мѣрѣ, относительно лентецовъ факты, въ большинствѣ случаевъ, говорять въ пользу того, что глисты эти могутъ переселяться» 2).

Глисты, какъ всё другія живыя существа, происходятъ изъ зародыша, а Бонне разумёсть подъ зародышемъ «всякое предраспредёленіе, всякое предформированіе частей, способное, само по себі, опредёлить существованіе животнаго или растенія». Яица, не смотря на всю простоту ихъ строенія, съ которымъ мы теперь знакомы, прекрасно подходятъ къ этому опредёленію в), тёмъ боле, какъ это прибавляетъ Бонне, что не надо думать, будто «всё части организованнаго тёла находятся въ зародышё въ миніатюрё въ такомъ же отношеніи, какъ части тёла совершенно

<sup>1)</sup> Bonnet. Palingénésie philosophique, Oeuvres complètes t. VII, p. 65, ed de Neufchâtel. 1783.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bonnet. Considerations sur les corps organisés, Oeuvrers complètes, t. III p. 37 et 38.

<sup>8)</sup> Bonnet. Oeuvres, t. VII, p. 28.

развитаго существа» 1). Въ этомъ взглядѣ надо видѣть уже нѣкоторую уступку, сдѣланную въ виду многочисленяыхъ наблюденій надъ меаморфозомъ насѣкомыхъ. Въ сущности, Бонне видитъ въ зародышѣ очень сложное организованное существо, и онъ явно высказываетъ свою радость, когда ему удается указать на открытіе въ яйцѣ или зародышѣ частей, о существованіи которыхъ раньше не подозрѣвали.

Зародыши, будучи почти такъ же сложны, какъ взрослыя существа, могли быть созданы подобно этимъ последнимъ, только за одинъ разъ, однимъ актомъ творенія. Бонне предполагаетъ, что они были созданы всё вмёстё и заключены въ живыя тёла, внутри которыхъ, какъ это впервые было предположено Валиснери, они были вложены одинъ зародышъ въ другой, ожидая каждый своей очереди рости и развиваться.

Собственно говоря, размноженія не существовало, не было никогда рожденія новаго живого существа; было только развитіе существовавшаго раньше зародыша. Необходимость допустить, что зародыши живыхъ существъ, по крайней мъръ, въ большинствъ случаевъ, заключены одинъ въ другомъ, приводитъ къ новому предположению, что последний изъ нихъ неизмеримо маль въ сравневіи со всімъ, что мы можемъ представить. Но въ этомъ допущении нътъ ничего страшнаго для ума, и Бонне заранъе устраняеть всь возраженія, которыя можно ему сдылать. Онь заявляеть что теорія вложенныхъ зародышей кажется ему «одной изъ блестящихъ побъдъ, которую чистый разумъ одержалъ надъ чувствами. Я показаль, - прибавляеть онь, - какъ нельпо опровергать эту гипотезу вычисленіями, которыя поражають только воображеніе, но которымъ просвіщенный умъ всегда дасть надлежащую оцінку. Воображеніе, способное все нарисовать, все воспринять, не должно играть роли въ сужденіяхъ о тіхъ вещахъ, воторыя исключительно доступны разсудку и которыя должны быть разсматриваемы съ философской точки эрвнія» 2). Если признавать такое различіе между умственными очами и очами телесными, между чувствами, которыя могуть насъ обманывать, и разсудкомъ, никогда не заблуждающимся, то всякія возраженія противъ всякихъ теорій устраняются. Самую поразительную иллюстрацію идеи эпигенезиса представляють намъ растенія съ ихъ сучьями, вътвями и листьями; это вполет независимые индивидуумы, которыхъ мы видимъ растущими одинъ на другомъ. Бонне имћетъ о ра-

<sup>1)</sup> Ibid. p. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ch. Bonnet. Oeuvres, t. VII, p. 152.

стеніи то же представленіе, какое существуєть и въ настоящее время. «Дерево,—говорить онъ,—не есть что-нибудь нераздільное цілое, оно составлено изъ столькихъ деревьевъ и деревцевъ, сколько въ немъ главныхъ и побочныхъ вітвей. Всй эти деревья и деревца, такъ сказать, привиты другъ къ другу и, такимъ образомъ, прикрібплены къ главному дереву во множестві точекъ. Каждое второстепенное дерево, каждая вітвь и ея вторичныя развітвленія имібють свои органы, живутъ своей собственной жизнью. Каждая изъ этихъ частей представляетъ сама по себъ цільный небольшой индивидуумъ, который въ миніатюрі боліве или меніве походить на то общее, въ составъ котораго эта часть входить 1).

Полипы, почкованіе которыхъ было такъ хорошо изучено Трамбле, солитеръ (глистъ), состоящій изъ подобныхъ другъ другу члениковъ, черви изъ родовъ Nais, Tubifex и земляные черви, со способами размноженія которыхъ и со способностью ихъ разчленяться, такъ хорошо былъ знакомъ Бонне, въ этомъ отношеніи приближаются къ растеніямъ. Это настоящіе зоофиты. Одно и то же толкованіе фактовъ даетъ возможность привести явленія размноженія зоофитовъ и растеній къ теоріи вложенныхъ зародышей. Зародыши расположены во всёхъ частяхъ тѣла, которое, такимъ образомъ, представляетъ нѣчто вродѣ одного общаго яичника. Въ растеніяхъ, которыя даютъ отростки, въ полипахъ, которые отдѣляютъ почки, эти зародыши, развиваясь самостоятельно, образуютъ индивидуумы; послѣдніе могутъ жить виѣстѣ съ материнскимъ организмомъ или отдѣльно отъ него.

Для червей необходимы особыя случайности для того, чтобы вызвать у нихъ развитіе зародышей, такъ какъ части этихъ животныхъ становятся новыми индивидуумами, только будучи отдёлены другъ отъ друга. Такимъ образомъ, благодаря гипотезъвенидимыхъ зародышей, самые факты эпигенезиса очевиднымъ образомъ стали говорить въ пользу идеи эволюціи.

Невидимыя тѣла можно надѣлить какими угодно свойствами, безъ опасенія встрѣтить протестъ со стороны чувствъ. Бонне предполагаеть, что эти невидимые зародыши неразрушимы. Когда живое тѣло, или хотя бы яйцо, умираеть, зародыши этого тѣла, не подвергаясь разрушенію, становятся свободными и размѣщаются въ другихъ тѣлахъ. «Неразрушимые зародыши могутъ быть разсѣянными во всѣхъ тѣлахъ, насъ окружающихъ. Они могутъ пребывать въ томъ или другомъ тѣлѣ до момента его цол-

<sup>1)</sup> Ch. Bonnet. ibid. p., 163.

наго разложенія, переходить послів этого безь малійшаго изміненія вы другое тіло, изы него вы третье и т. д. Я свободно допускаю, что зародышь слона могы находиться сначала вы частиців земли, перейти потомы вы завязь плода, оттуда вы ногу клеща и т. д.» 1). Эти зародыши, сотворенные вмісті сы міромы, «недоступны вреднымы вліяніямы стихій и віковы». Ничто не противорічить воззрінію, что «высшее могущество заключило вы первомы зародыші каждаго организованнаго существа послідовательный ряды зародышей, соотвітствующій ряду катастрофы, которыя должна была претерпіть наша планета».

Какъ Лейбницъ признавалъ существование предустановленной гармоніи между мыслями нашей души и движеніями нашего тіла, гармоніи, настолько полной, что наши телесныя движенія всегда соотвётствують нашимъ мыслямъ, такъ и Бонне предполагаетъ совершенный параллелизмъ между астрономической системой міровъ и системой организмовъ, между различными состояніями земли, разсматриваемой, какъ планета или какъ одинъ изъ міровъ, и между различными состояніями существъ, которыя должны были населять ея поверхность. Зародыши, созданные для каждаго періода, будучи скрыты въ организмѣ, назначенномъ для ихъ храневія, ожидають наступленія этого періода, которому присущи условія, необходимыя для ихъ развитія. Такимъ образомъ, существа, свойственныя каждому періоду, въ одно и то же время связаны съ существами предыдущаго періода и, вибстб съ твиъ, независимы отъ нихъ, такъ какъ всв зародыши были созданы одновременно. Благодаря гармонія, установленной между развитіемъ органическихъ зародышей и катастрофами, происходящими на нашей планетъ, флора и фауна новыхъ періодовъ появляется сама собой, не требуя новаго акта творенія.

Не смотря на присущую ему, вообще, смілость, Бонне ограничивается разсмотрініемъ только трехъ періодовъ въ исторіи земного піара: періода, предшествовавшаго катастрофі, описанной въ книгі Бытія, современнаго періода и, наконецъ, того, который наступитъ послі конца міра и который, согласно предсказаніямъ пророковъ, наступитъ послі истребленія современнаго міра огнемъ. Интересно прибавить, что Бонне имістъ довольно странное представленіе о будущемъ состояніи животныхъ. Зародыши, изъ которыхъ они произойдутъ, не избіжали бы общаго разрушенія, если бы не были созданы изъ матеріи боліє тонкой, чімъ обыкновенная, и представляющей родъ эфира. «Исходя изъ того предположенія,

<sup>1)</sup> Ch. Bonnet. Oeuvres, t. III, p. 152.

что зародыши—маленькія эфирныя тёла, заключающія въ безконечно малыхъ размірахъ всё органы будущаго животнаго, мы должны допустить, что тёла животныхъ въ ихъ новомъ состоянія будуть составлены изъ матеріи, настолько рідкой и такъ устроенной, что она не будетъ подвергаться тёмъ вреднымъ вліяніямъ, которымъ подвержены грубыя тёла, и которыя различными способами постепенно эти тёла разрушаютъ. Новыя живыя тёла, безъ сомнінія, не будуть нуждаться въ томъ возстановленіи, безъ котораго не обходятся тёла современнаго періода. Механизмъ возстановленія ихъ будетъ боліве совершеннымъ, нежели тотъ, которому мы удивляемся въ современныхъ живыхъ тёлахъ. Нітъ никакихъ основаній допускать, что животныя въ ихъ новомъ состояніи будутъ размножаться.

Такимъ образомъ, мы входимъ здѣсь въ міръ духовъ и безсмертія; мы въ царствѣ фантазіи. Странное сочетаніе строго догическихъ разсужденій, опирающихся на мало извѣстные немногочисленные факты, съ библейскими положеніями, принятыми буквально, ведетъ къ печальнымъ результатамъ. Одинъ изъ самыхъ тонкихъ умовъ эпохи, богатой геніями, знаменитый наблюдатель даетъ полную волю своему воображенію, не только не провѣряя своихъ идей на опытѣ, но даже заранѣе отвергая всякое свидѣтельство чувствъ, противорѣчащее выводамъ, которые самъ мыслитель считаетъ основательными.

Бонне не единственный изъ философовъ, занимавшихся этимъ вопросомъ. Происхожденіе животныхъ и человіка интересовали и другихъ людей науки, философовъ и даже скромныхъ мечтателей того времени.

Pобине въ своихъ книгахъ De la nature (1766) 1) и Considérations philosophiques sur la gradations naturelle des formes de l'être (1768) 2) издагаетъ идеи, которыя, не смотря на то, что были осмінны Кювье, довольно сходны съ идеями Бонне. Ихъ исходной точкой служитъ тотъ же законъ непрерывности Лейбница.

Доводя этотъ принципъ до крайности, Робине предполагаетъ что всей матеріи свойственна жизнь, что звізды, солнце, земля, планеты—животныя; что всі существа образуютъ непрерывную ціль, что ніть ни классовъ, ни порядковъ, ни родовъ, ни видовъ, что есть только индивидуумы, въ которыхъ несовершенство нашихъ чувствъ позволяетъ намъ различать одні только видовыя особенности. Индивидуумы родятся изъ зародышей, которые одинъ

<sup>1)</sup> О природъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Философскія разсужденія о естественной постепенности формъ жи выхъ существъ.

за другимъ последовательно развиваются; а зародыши непосредственно созданы природой. Видимый міръ управляется міромъ невидимымъ, состоящимъ изъ силъ. Природа никогда не повторяется; быть можеть, наступить время, когда не будеть ни единаго существа, им'ьющаго строеніе, одинаковое съ нашимъ; живущія формы возникли путемъ прогрессивавго совершенствованія, путемъ перехода отъ простого къ сложному; выше человъка могутъ быть безплотныя творенія, между человікомъ и простійшимъ изъ живыхъ существъ устанавливается связь посредствомъ безконечнаго числа формъ, безконечно дифференцирующихся. Всѣ эти промежуточныя формы суть отдёльныя творенія природы, пытающейся сотворить челов ка, самое совершенное изъ ея созданій въ настоящее время. Это создание можеть быть усовершенствовано въ будущемъ, если человъкъ, сдълавшись гермафродитомъ, соедивитъ въ себъ красоту Венеры и Аполлона. Впрочемъ, такое возвръніе на совершенствование человъчества въ будущемъ немного развъ болће странно, нежели воззрћије Боине на этотъ предметь.

■ Де-Малье, болье извъстный подъ своимъ псевдонимомъ Тельямеда, искаль, какъ Бонне и Робине, объясненія происхожденія живыхъ существъ въ сотвореніи безконечнаго числа зародышей; но, по его интию, море есть вибстилище встав этих зародышей. Вст животныя и даже человтить вначаль были морскими. Море, вирочемъ, им вло н вкогда гораздо большое протяжение, ч вмъ теперь. Ле-Малье доказываль это фактовъ нахожденія безчисленнаго множества морскихъ раковинъ въ землѣ даже на самыхъ высокихъ горахъ. По мъръ того, какъ материки выступали изъ моря, извъстное количество морскихъ животныхъ, случайно очутились вив воды на берегахъ, сохранившихъ еще ивкоторую влажность, и оттуда попали на матерую землю. Индивидуумы, попавшіе такимъ образомъ въ чуждую имъ стихію, приспособились къ новому образу жизни, который принуждены были вести въ силу необходимости, и передали потомству пріобретенныя ими новыя привычки и новые органы. Безполезно останавливаться на странныхъ аргументахъ, которыми Де-Маллье поддерживаетъ свою гипотезу, но надо отдать ему справедливость, что онъ верно поняль истинную природу ископаемыхъ и уясниль себъ ихъ значение въ то время, когда многіе ученые не хотьли видьть въ нихъ остатковъ нъкогда жившихъ существъ. Ему же, кромъ того, принадлежитъ мысль, что живые организмы, способные къ измѣненіямъ, могутъ передавать эти изижненія потомству, следовательно, онъ поняль и правильно оптинать значение такъ хорошо извъстныхъ и такъ мало принимавшихся во вниманіе явленій насл'єдственности. Допуская возможность насл'єдственных изм'єненій въ строеніи живыхъ существъ, Де-Малье опередилъ Бонне и Робине, которые видять въ изм'єненіяхъ населенія земли только продолженіе чуда первичнаго творенія.

Докторъ Эразмъ Дарвинъ, дъдъ знаменитаго преобразователя трансформизма, идетъ, въ свою очередь, дальше Де-Маллье. Онъ изложиль въ своей Zoonomiu иден, очень сходныя съ идеями Ламарка, и привелъ нъсколько показательствъ, свилътельствуюшихъ о его въ высшей степени пронипательномъ умъ. Желая слълать свою систему болье удобопонятной, онъ прежле всего изследуеть эмбріологическое развитіе индивидуума и предполагаетъ, что, видъ претерпъть въ минувшія времена изміненія. аналогичныя тэмъ, которыя претерпъваетъ принадлежащій къ нему индивидуумъ во время своего эмбріональнаго развитія, но изміненія вида совершались въ неизміримо большій промежутокъ времени. Эразмъ Дарвинъ не признаетъ теоріи вложенныхъ зародышей, допускающихъ существованіе живыхъ тіль безконечно меньшихъ размъровъ, нежели тъ діаволы, которые искушали св. Антонія и которые въ количеств 20,000 свободно могли танцовать неистовую сарабанду на кончикі самой тонкой иголки. По мнінію Эразма Дарвина, зародышь представляєть волоконце изъ окончанія двигательнаго нерва. Это волоконце обладаеть нікоторыми особыми свойствами: одни присущи ему самому, другія переданы ему организмомъ родителей, по отношенію къ которому волоконце является отпрыскомъ, продолженіемъ, потому что въ извъстное время оно составляло часть вещества родительскаго ткла. Это зародышевое волоконце одарено раздражимостью, чувствительностью, волей: оно имфетъ также способность питаться, оно растеть, усложняется, и, наконець, совершествуется путемъ прибавленія новыхъ частей, что достигается присоединеніемъ къ матеріи волоконца большаго или меньшаго количества новой живой матеріи. Это прибавленіе живой матеріи сначала происходить подъ вліяніемъ первичныхъ свойствъ зародышевыхъ волоконъ, но по мъръ того, какъ накопленная матерія создаетъ новые органы, съ пими появляются и новыя способности. Эти способности порождають потребности, потребности обусловливаютъ образъ жизни, привычки, которыя до некоторой степени участвують въ измененияхъ, претерпіваемых каждымь индивидуумомь вь теченіе его жизни.

Точно таковъ же былъ и ходъ развитія видовъ. Первые живые организмы были въ высшей степени просты; они напоминали живыя волоконца, первоначальную форму каждаго индивидуума. Эти простъйшіе оргинизмы были созданы въ весьма ограниченномъ количествъ видовъ. Подобно химическимъ тъламъ, одарен-

нымъ особыми свойствами, опредѣляющими характеръ сложнаго тѣла, въ составъ котораго они входятъ при тѣхъ или другихъ условіяхъ, живыя волоконца обладаютъ различными способностями, въ широкой мѣрѣ опредѣляющими ходъ ихъ дальнѣйшаго развитія. Принимая во вниманіе очевидное сходство всѣхъ теплокровныхъ животныхъ, можно преположить, что они происходятъ отъ одно рода примитивныхъ волоконецъ, можетъ быть, отъ этихъ же волоконецъ произошли другія животныя, также съ красной, но холодной кровью. Совершенно особый образъ жизни рыбъ заставляетъ предположить, что онѣ неодинаковаго происхожденія съ теплокровными животными, но, съ другой стороны, въ пользу ихъ родства съ этими послѣдними говоритъ цѣлый рядъ существующихъ между тѣми и другими промежуточныхъ формъ.

«Безкрылыя нисъкомыя, отъ паука до скорпіона или отъ блохи до омара, насъкомыя крыдатыя отъ комара, или муравья по осы или стрекозы, наоборотъ, до такой степени отличаются другъ отъ друга и такъ далеки отъ животныхъ съ красной кровью, по формъ тыла и по образу жизни, что совершенно нельзи допустить, чтобы они произошли отъ тухъ же живыхъ волоконецъ, которыя были родоначальниками животныхъ съ красной кровью. Существуетъ еще другой классъ животныхъ, которыхъ Линней называетъ червями и которыя имъють болье простое строеніе тыла, чымь вышеупомянутыя животныя. Простота ихъ строенія ничего не говорить, между прочимъ, противъ ихъ происхожденія отъ одного общаго для всехъ ихъ живого волоконца». Въ другихъ мёстахъ своего сочиненія Эразмъ Дарвинъ разсматриваетъ позвоночныхъ, суставчатыхъ и червей, какъ три типа организмовъ, развившихся одновременно и парадзельно отъ одинаково простыхъ, но одаренныхъ различными свойствами формъ.

Если три категоріи типовъ, отм'яченныхъ англійскимъ ученымъ, не соотв'ятствуютъ нашимъ современнымъ познаніямъ объ отнопіеніи организмовъ между собою, то самая идея возникновенія н'єсколькихъ типовъ, развивавшихся вполн'є самостоятельно, можетъ быть разсматриваема и въ наше время, какъ единственная форма трансформизма, согласующаяся съ данными палеонтологіи. Приведеніе вс'єхъ животныхъ формъ къ тремъ р'єзко отличающимся другь отъ друга типамъ, свид'єтельствуетъ о томъ, что съ 1794 года, сл'єдовательно, за н'єсколько л'єтъ до появленія первыхъ работъ Кювье, Эразмъ Дарвинъ уже уловилъ близкое родство животныхъ, составляющихъ первые четыре класса Линнея 1),

<sup>1)</sup> Линней делиль все царство животныхъ на следующіе шесть классовъ: 1) млекопитающія; 2) птицы; 3) вемноводныя; 4) рыбы; 5) насекомыя; 9) черви. (Перев.).

и тѣ существенныя различія, которыя отдѣляють ихъ отъ пятаго. Что касается піестого класса, то англійскій философъ оставиль вопросъ о немъ невыясненнымъ и нѣсколько лѣтъ спустя Кювье разобрадся въ этомъ вопросѣ.

Каждое изъ живыхъ волоконъ, которыя дали начало тремъ большимъ отделамъ животнаго царства, какъ бы заключало въ себъ самомъ свою будущность, что зависъло отъ свойствъ, которыми оно первоначально было одарено, но въ каждомъ частномъ случать его развитие регулировалось опцущениями, которыя испытало животное, достигшее опредвленнаго развитія, страданіемъ или удовольствіемъ, которыя оно пережило, усиліями, которыя оно сдівляло, чтобы продолжить свое счастье или избавиться отъ страданій. Кром'в потребности въ вод'в и воздужів, которыми животныя пользуются въ изобиліи, существують еще потребности другого порядка, возбуждающія въ нихъ желанія и, такимъ образомъ, способствующія изм'вненію ихъ формъ: это потребность размножаться, питаться и жить въ безопасности. Животныя пріобреди необходимыя орудія для того, чтобы защищать отъ враговъ своихъ подругъ, свою пищу и избранныя ими убъжища. Эразмъ Дарвинъ, описывая развитіе этихъ потребностей, почти доходить до идеи о борьов за существование и естественнаго подбора; это видно изъ того, что онъ говоритъ въ концѣ концовъ: «Цѣль этихъ битвъ между сампами, кажется, обезпечиваеть сохранение вида при помощи болье сильныхъ и болье дъятельныхъ индивидуумовъ» 1). Витсто того, чтобы еказать цилл, Чарлызь Дарвинъ сказаль бы следствіе. Это различіе намъ необходимо отметить. Относительно того, что естественный подборь существуеть въ дъйствительности, дъдъ и внукъ сходятся, но философская точка зрънія ихъ на этотъ предметь различна. По мевнію Эразма Дарвина и Лямарка, животныя пріобр'єтали органы въ виду т'єхъ или другихъ потребностей; по митию же Чарльза Дарвина, эти органы явились случайно, естественный подборъ сохраняеть и совершенствуеть тв. которые полезны, и уничтожаетъ безполезные. Такимъ образомъ животныя и растенія приспособляются къ извёстнымъ условіямъ существованія, но эти условія не дійствують на отдільных особей и не изміняють ихъ; индивидуумы сами не пытаются приноровляться къ этимъ условіямь.

Гипотезы Эразма Дарвина, очень остроумныя сами по себ'ь, оставляють насъ все же въ полномъ нев'єд'єніи относительно причины перваго появленія организмовъ. Он'є доходять до сотворенія

<sup>1)</sup> Zoonomia, vol. I, p. 507.

Появление въ кофейнъ онбашія Ганко, дай-ка мнъ какую-нибудь недало возможность Марко тотчась же разобраться. Изъ его разсказовъ онъ увидълъ, что докторъ -- жертва страшной ошибки полиціи, а также и то, что Краличъ избъжаль ся когтей. Марко несказанно обрадовался.

- Я даю голову на отсъчение, что докторъ невиненъ! - обратился онъ къ онбашію.
- Дай-то Богь, котя не знаю, будеть и онъ въ сниахъ оправдаться, — сказаль онбашій.
- Будетъ, будетъ, лишь бы не извели до тъхъ поръ человъка. Когда бей прівдеть въ конакъ?
- Черезъ часъ; онъ всегда рано приходить.
- Вы должны выпустить довтора, я стану за него поручителемъ; заложу для этого домъ и дътей, -- онъ невиненъ!

Онбашій удивленно посмотраль на хаджи Марко.

- Нътъ нужды въ поручитель,сказаль онъ, ---его уже увезли.
- Когда, куда? вскрикнулъ Mapro.
- Еще ночью мы его отправили ившкомъ съ жандармами въ Карлово.

Марко вспыхнуль отъ негодованія, которое не ускользнуло отъ вниманія турка. Онбашій, уважавшій его, дружески, но внушительно сказаль ему:

— Марко чорбаджій, лучше сдвлаете, если не станете впутываться въ это темное дъло. На что вамъ? Въ теперешнія времена, знаете, гораздо лучше сторониться ото всёхъ и ни съ къмъ не быть знакомымъ.--И кончивъ свое кофе, онбашій добавилъ: -- Черезъ полчаса и я бду въ Карлово, везу письмо отъ бея и бунтовскія бумаги доктора. Если хочешь знать, эти бумаги только и важны, и онъ-то погубятъ доктора... потому что другое, поранение Османа докто- ловъ, гдъ была проведена мъломъ ромъ... Здъсь есть наша ошибка, это масса черточекъ. обнаружилось по ранъ... впрочемъ, начальство тамъ разбереть все... считай и плати!

нужную бумажку завернуть беевское письмо, чтобы не пачкалось.

И онбашій, вытащивъ изъ-за пазухи большой конверть съ красной сургучной печатью, старательно завернулъ его въ данный ему кафеджісиъ листь бумаги. Выкуривъ еще одну папиросу, полицейскій распрощался съ Марко и вышелъ изъ кофейни.

Марко, задумавшись, все сидълъ на своемъ мъстъ. Кафеджій, спяной къ нему, уже намыливалъ голову Петки Базуняка, готовясь его брить. Наконецъ, Марко всталъ и поспъшно направился домой.

--- Въ добрый часъ, бай Марко! Что это вы какъ скоро уходите?кричаль ему въ догонку цирульникъ. сильно намыливая голову своего кліента,---или идешь хлопотать за доктора? Кто кашу завариль, тоть пусть и расклебываеть. Почему не придеть арестовать бей Петку Базунака? Базунякъ! Какъ ты думаешь?

Голова что-то пробурчала сквозь брать. Цирульникъ вымыль Базуняка, вытеръ ему лицо и голову сомнительной чистоты полотенцемъ и, подавъ ему треснувшее зеркало, сказалъ: «на здоровье!» потомъ вышель на улицу вылить помои. У самаго порога онъ столкнулся събай Mapro.

- Я забыль у тебя свою табакерку, --- сказалъ Марко, подходя къ диванчику, на которомъ лежала его табакерка. Базунякъ въ это время положиль свою плату на зеркало и ушелъ. Ганко вернулся.
- Послушай, Ганко, ну-ка, пока есть время, дай мит счеть расплатиться. Ты знаешь, я въ концъ мъсяца люблю расплачиваться.

Ганко указаль пальцемъ на пото-

— Вотъ тебъ моя торговая внига,

- имени.
  - Это излишне, и безъ того ясно.
- Съ такимъ счетоволствомъ ты скоро долженъ будень закрыть давочку, -- шутилъ Марко, доставая кошелевъ. - Э, смотри-ка, тотъ забылъ свое письмо! -- сказаль онь, показывая на одну изъ полочекъ.
- Ахъ, письмо онбашія!- вскрикнуль удивленный Ганко. вопросительно смотря на Марко, какъ бы спрашивая его мивнія.
  - Отошли его, попили ему ско- рецкая монета.

— Ла връсь не отмъчено моего ръе, — сказалъ Марко, хмурясь. — На 28 грошей и рупъ \*) разорилъ меня кафеджій! — Ганко растерянно оглянулся и прошепталь: «Чудной человъкъ этотъ бай Марко! Закладываеть домъ -овоп отвежавьем отоге вы й втай и лыря, а не хочеть бросить письмо въ огонь: въ одинъ мигъ – было и нътъ»! Но туть вощим новые посътители, и скоро вся кофейня наполнилась облаками ныма и безконечными разговорами о докторскомъ несчастін.

\*) Грошъ-20 сант., рупъ-мелкая ту-

## YII.

# Ръщеніе Кралича.

Солнце уже стояло высово и пронизывало своими лучами листья винограда, растущаго на монастырскомъ дворъ. Этотъ дворъ, такой непривътливый и мрачный ночью, когда всв предметы принимали очертанія какихъ-то привиденій, теперь имель мирно веселый и привътливый видъ. Лаже мрачные балконы вокругь, со своими суровыми кельями, глядъли теперь веселье и привътливъе, оглашаемые лепетомъ ласточевъ, свившихъ затсь свои гиталышки.

Посреди двора, подъ выющимися лозами, прогудивался величавый старень, ольтый въ темно-кофейный полрясникъ, съ непокрытой головой, съ бълой, до пояса, волнистой бородой. Это быль 95-льтній отепь Іерофей. величественный обломовъ прошлаго въка, уже почти развалина, но развалина могучая и глубово чтимая. Онь тихо доживаль последніе дни своей долгой жизни въ Бълоцерковскомъ монастыръ. Каждое утро прогуливался онъ здъсь, вдыхая ввъжій горный воздухъ, радуясь, какъ ребеновъ, солнцу и небу, на пути къ которому онъ быль уже самъ.

контрасть этому намятнику прошлаго, стояль съ книгой въ рукахъ льяконъ Викентій (онъ готовился поступить въ одну изъ русскихъ семинарій и подучивался русскому языку). Молодостью н надеждой въяло отъ юношескаго лица дьякона; силою и жизнью сверкали его мечтательные глаза. Этотъ юноша быль весь въ будущемъ и всматривался въ него съ такимъ же беззавътнымъ довъріемъ, съ какимъ старецъ взираль въ въчность.

Только безинтежная жизнь въ монастырской ограль можеть настраивать такъ созерцательно дей столь различныя натуры.

На каменныхъ ступеняхъ церкви сидълъ шарообразный отецъ Гедеонъ, погруженный въ созерцаніе. Углубившись въ благочестивыя размышленія, отець Гедеонь сповойно ждаль благословеннаго звона къ объду, сладость котораго онъ уже предвкушаль, глотая несшійся изь кухни вкусный запахъ.

На порогъ кухни, на самомъ солнцепекв, стояль косоглазый монастырскій дурачевъ, товарищъ Мунча. Онъ съ неменьшимъ философскимъ глубокомыс-Недалеко отъ него, какъ бы въ ліемъ созерцаль домашній быть ин-

дюковъ, върнъе, впрочемъ, созерцалъ | мазанный деревяннымъ масломъ мъхъ. весь горизонть, такъ какъ одинъ его глазь смотрёль на западь, а другой на востокъ.

Рядомъ съ нимъ помъщался Мунчо, который, ломая руки и крутя голо- умоляющимъ, задыхающимся голосомъ, вой, пугливо поглядываль на верхній сложивь свои коротенькія ручки на балконъ.

Почему? Онъ одинъ зналь объ этомъ. Вдругь неожиданно появился верхомъ на своемъ конъ игуменъ и, подавая поводья косоглазому дурачку, ки уро обратился къ Викентію:

— Сейчасъ изъ города и везу плохія въсти. — И игуменъ разсказаль всь подробности несчастія довтора Соколова. — Въдный Соколовъ, бъдный Соболовъ! -- завончиль онъ, вздыхая.

Игуменъ Нафанаилъ былъ крупный, сильный мужчина съ мужественнымъ ликінэживдосёт иминдінг и смоник. Если бы сиять съ него монашескую рясу, въ немъ осталось бы очень мало монашескаго. Ствны его кельи всв были увъшаны ружьями, онъ самъ быль искуснтишимь стртакомь, умтав льчить, мътко наносить ружейныя раны и молодецки ругаться. Онъ совершенно случайно попаль въ игумены монастыря, вийсто того, чтобы быть воеводой въ Балканахъ. Говорили, впрочемъ, что воеводой онъ и быль прежде, а теперь въ монастырв на покаяніи.

— Гав же отецъ Гедеонъ? — спросиль игумень, озираясь.

-- Воть я! -- крикнуль пискливымъ голосомъ от. Гелеонъ, повазываясь изъ кухни.

Онъ ходиль туда посмотръть, своро-ли, наконецъ, поспъетъ объдъ.

— Ты опять забрался на кухню, от. Гедеонъ? Въдь, знаешь же, что чревоугодіе смертный грвхъ.

И игуменъ велълъ ему нагрузить осла и отправиться въ село Войняково, провъдать косарей, работающихъ на монастырскомъ лугу.

Отецъ Гедеонъ былъ ноналъ тучный, круглый, лосиящійся, какъ на- тій, дьяконъ Викентій! Иди, послу-

Небольшое путешествие въ кухню вызвало обильный потъ на его жирномъ . Tuur.

- Отче игуменъ!—заговорилъ онъ кругломъ брюшкъ, которому ни въ воемъ случать не хоттлось пускаться въ путешествіе по гръшному міру, -отче игуменъ, не разръшите-ли вы, чтобы миновала вашего покорнаго брата сія горькая чаша?—И онъ низко поклонился.
- **Какая же горькая чаша?** Развѣ я посылаю тебя пъшкомъ? Ты будещь на ослъ, и весь твой трудъ по селамъ будетъ состоять въ томъ, чтобы одной рукой держать поводъ, а другой благословлять.

И игуменъ насмъщливо оглядълъ его. – Отче Нафанаиль, не о трудъ ръчь! Для трудовъ и подвижнической жизни находимся мы въ этой святой обители; да время плохое!

- Развѣ теперь плохое время? Для твоего здоровья очень полезно саблать прогулку въ мав.
- Времена, отче, времена! быстро перебилъ его от. Гедеонъ. — Смотрите, доктора уже связали и, можеть быть, христіанская душа пошла на погибель. Агарянскій родъ немилостивый... упаси Богъ, заподозрять и обвинять меня, что я бунтую народъ! Тогда и монастырь пострадаеть! Опасность великая!

Игуменъ громко расхохотался, держась за бока и глядя на круглую тушу отца Гедеона.

— Неужели турки будуть имъть на тебя подозржніе? От. Гедеонъ-политическій агитаторъ! Ха, ха, ха! Не даромъ говорится: «заставь лёнтяя работать, чтобы научиль онъ тебя уму-разуму»! Гръхъ на твоей душъ: заставилъ меня смъяться, когда сердцу вовсе не до смъха. Дьяконъ Викеншай, что говорить Гедеонь... Мунчо, позови Вивентія!..

Услыша приказаніе, Мунчо, съ выступившими изъ орбитъ глазами, въ которыхъ отражался тупой, животный страхъ, завертвлъ головой еще ужаснъй.

- Руссіанъ! крикнулъ онъ, весь задрожавъ, и, показывая пальцемъ на тотъ балконъ, куда пошелъ дьяконъ, проворно побъжаль въ противоположную сторону.
  - Руссіанъ? Что за руссіанъ?
- Привидъніе, ваше преподобіе, таинственно проговориль от. Гедеонъ.
- Съ которыхъ это поръ Мунчо сталь такимъ пугливымъ? Онъ жилъ до сихъ поръ, какъ филинъ, въ самыхъ пустынныхъ мъстахъ.
- Во-истину, отецъ Нафанаилъ, духъ нощный ходить по балконамъ. Въ эту ночь Мунчо пришелъ ко миъ полумертвый отъ страха: Мунчо видълъ привидъніе въ бълой одежав, выходящее изъ стеклянной кельи... Онъ мит разсказываль про другія вещи, но его развъ Господь пойметь! Нужно будетъ освятить воду на верхнемъ балконъ.

Отбъжавъ подальше, Мунчо остава в перился и снова впериль взоръ на верхній балконъ.

- Да что же онъ видълъ тамъ? Ну-ка, отче, пойдемъ, обойдемъ все, сказалъ игуменъ, которому пришло на умъ, что къ нимъ забрались воры.
- Храни Боже! отвътилъ Гедеонъ, пятясь и крестясь. Игуменъ махнулъ на него рукой и направился самъ въ дальнему балкону.

Дьяковъ Викентій, какъ только выслушалъ отъ игумена исторію съ Соколовымъ, незамътно скрылся и пошелъ къ Краличу.

- Что новенькаго, отче дьяконъ? спросилъ его Краличъ, видя его разстроенное лицо.
- Ничего опаснаго, -- поторошился его усповоить дьяконъ; — игуменъ при-

извъстіе. Въ эту ночь арестовали Соколова и отвезли въ Карлово.

- Кто это Соколовъ?
- Докторъ въ нашемъ городкъ, славный парень. Нашли, говорять, въ карманахъ его платья революціонныя изданія. Я знаю, онъ страшный патріоть. Когда, ночью, погнался за нимъ карауль, онъ выстрелиль изъ револьвера и ранилъ полицейскаго, который сорвалъ съ него пальто. Пропадеть бъдный докторъ! Слава Богу, что вы вырвались! О васъ въ городъ, должно быть, ничего неизвъстно, потому что ничего не слышно.

Кончивъ разсказъ, дьяконъ съ удивленіемъ увидълъ, что Краличъ, схватившись объими руками за голову, какъ безумный, заметался по комнатъ.

При этихъ признавахъ безпредъльнаго отчаянія дьяконъ стояль, пораженный, ръшительно ничего не по-

-- Что съ тобой, душа моя, что сталось? Ничего, слава Богу, нътъ!говориль растерявшійся дьяконъ.

Краличъ остановился передъ нимъ съ искривившимся отъ боди лицомъ и почти яростно крикнулъ:

— Ничего нътъ, ничего нътъ, а? Легко сказать!--онъ сильно хлопнулъ себя по лбу. - Да развъты не понялъ въ чемъ дъло? Ахъ, Боже мой! Въдь я забыль сказать тебь, что это несчастное пальто было на мив! Вчера вечеромъ, на самомъ краю города, одинъ любезный молодой человъкъ, который и указаль мив домъ бая Марка, подарилъ мнв свое пальто, такъ какъ я весь быль ободранъ, а послъ это самое пальто осталось въ рукахъ у полицейскаго. Дорогой я сунулъ изъ разодраннаго кармана своего пиджака въ карманъ пальто номеръ «Независимости» и одну прокламацію, которую мив дали въ одной троянской деревушкь, гдь я ночеваль. Этого мало! Взвели еще на него, что везъ изъ города крайне непріятное онъ стръляль въ полицейскаго, когда.

револьнеру. О, проклятье! Догады- могу жертвовать своею жизнью славно. ваешься теперь? Этотъ человъвъ сталъ то могу честно. Понялъ-ли ты? Я сежертвой за меня!.. Нътъ, я, должно годия же предстану предъ турецкими быть, провлять судьбой и осуждень Властями и скажу: «этоть человъкъ дълать несчастными всвхъ, вто ока- невиненъ, я съ нимъ не виблъ низываеть мив добро!

— Ужасное несчастіе, — горестно бориоталь Викентій. — Твив болве жаль, что ему ничемъ нельзя помочь... тавъ сложились обстоятельства...

Краличъ повернулся къ нему съ пылающимъ липомъ.

— Какъ нельзя помочь? Неужели я допущу такого человъка и, какъ ты говоришь, хорошаго патріота погибнуть изъ-за меня? Это будеть подлость!

Дьяконъ съ изумленіемъ смотрель на него.

- Пътъ! Я спасу его, хотя бы пришлось поплатиться собственной головой,
- Что можно сдълать? Говори, я готовъ на все! — воскликнулъ Викентій.
  - A camb chacy ero!
  - Ты?
- Да я, я его избавлю, только я въ состоянии и долженъ спасти его!--кричаль въ изступленіи Краличь, бъгая по кельв съ выражениемъ непоколебимой рыпимости на лиць.
- Ты думаешь напасть на тюрьму? -- спросилъ Викентій, удивленный, даже перепуганный. У него мелькнула мысль-не рехнулся-ли Краличъ?
- Господинъ Краличъ, какъ ты думаешь спасти доктора? — спросилъ онъ.
- Неужели ты самъ не догадываешься? Пойду и отдамся въ руки жандармовъ.
  - Какъ?.. Отдаться?.. Самому?..
- Или ты дунаешь, что я стану просить кого-нибудь другого? Слушай, отецъ Викентій, я человъкъ честный и не хочу покупать своей жизни цъной людскихъ страданій. Не за тімъ игумену, чтобы попіловать его руку. я иду за шестьсотъ часовъ пути, что-

я даже и не прикасался къ своему бы совершить подлость. Если я не какихъ сношеній, пальто сняли съ монхъ плечъ, книжки мон, я виновенъ, даже, если угодно, я стрълялъ въ жандарма! Лълайте со мной, что хотите!» Въдь иначе докторъ Соколовъ погибъ, въ особенности въ виду того. что онъ не хочетъ или не можетъ оправдываться. Развъ есть другое средство, скажи?

Дьяконъ модчалъ. Въ глубинъ своей души онъ сознаваль, что Краличь правъ. Кътакому самопожертвованію обязывало Кралича ство чести и справедливости. Онъ казался теперь Викентію еще выше, еще привлекательные. Лицо его свытилось тъмъ благороднымъ и тихимъ свътомъ, который вызывается одной только великой доблестью. Правдивая, смфлая, прочувствованная рфчь Кралича отдавалась въ душъ Викентія сладостно и торжественно. Ему хотвлось быть на мъстъ Кралича, хотвлось сдвлать то, что задумаль Краличь. Его глаза затуманились слезами.

— Покажи мит дорогу въ Карлово, -- обратился Краличъ въ Викентію. Но туть въ овив неожиданно появилась косматая голова игумена. шаговъ котораго, въ пылу горячей бесьды, они не разслышали. Краличъ смутился и вопросительно посмотрълъ на дьякона.

Льяконъ быстро выскочиль въ корридоръ, отвелъ игумена къ периламъ балкона и долго говорилъ съ нимъ, взволнованный, съ сильной жестикуляціей, бросая частые взгляды на келью, гдъ нетерпъливо ждаль Краличъ. Когда дверь отворилась снова. и въ келью вошли дьяконъ и братъ Нафанаилъ, Краличъ приблизился въ — Стой! Я не достоинъ, чтобы ты

игуменъ, прослезившись, и обнялъ обнимаетъ сына послъ долголътнев объими руками голову Кралича, го- разлуки.

цъловаль мою руку! — воскликнуль рячо цълуя его въ губы, какъ отецъ

#### VIII.

# У чорбаджія Юрдана.

чорбаджія Юрдана съ утра собрались гости: всв его родные и пріятели.

Юрданъ Діамандіевъ, человъкъ пожилой, бользненный и желчный, быль изъ такихъ болгарскихъ чорбаджіевъ, которые сдълали это имя противнымъ народу. Его богатство расло съ каждымъ днемъ, многочисленное его семейство благоденствовало, его слова имъли въсъ, но никто его не любилъ. Старыя его веправды и вымогательства, его братанье съ турками дълали его ненавистнымъ и до сихъ поръ, когда онъ уже не дълалъ или не могь дълать зла. Это быль человъкъ прошлаго... Единственное вло, которое онъ еще себъ позволялъэто преслъдование учителей, которые не кланялись при встрече съ нимъ. Волкъ мъняетъ шерсть, а не зубы, говоритъ пословица...

Не смотря, однако, на желчность Юрдана, именинный объдъ проходилъ весело. Гинка, его замужняя дочь, еще хорошенькая, своенравная и невоздержанная на языкъ, колотившая при случаћ своего покорнаго мужа, занимала гостей шуточками и прибаутками, которыя такъ и сыпались съ ея неутомимаго язычка. Больше всвхъ смъялись три монашенки. Одна изъ нихъ, госпожа Хаджи Ровоамо, сестра Юрдана, хроман злючка и сплетница, поддерживала свою племянницу и время отъ времени отпускала язвительныя остроты по адресу отсутствующихъ. Хаджи Сиіонъ, зять хозяина, то и дело заливался вель, свать, также вовлеченный вы и безь него. Главное-онь самъ се-

По случаю имянинъ главы дома, у общую бесёду и смёхъ, по разсёянности, блъ съ вилки своего сосбда, Михалаки Алафранка, который счелъ себя обиженнымъ такимъ къ нему небреженіемъ и надуто смотрълъ вокругъ себя. Михалаки вполнъ заслуженно носиль прозвище «Алафранка»: онъ быль первый, который, 30 леть тому назадъ, облекся въ евроцейскіе панталоны и произнесъ первыя въ своемъ городъ французскія слова. Но на этомъ онъ и остановился. Покрой его пальто не измънился со времени Крымской войны, а французскій лексиконъ не обогатился ни однимъ новымъ словомъ. Но все-таки слава ученаго вивств съ ласкательнымъ прозвищемъ остались за нимъ и до днесь, и Махалаки чрезвычайно гордился ими: онъ держался надменно, говорилъ медленно и никому не позволяль называть себя «бай Михаль», потому что быль еще одинь Михаль, полицейскій, съ которымъ онъ вовсе не хотвль быть смешиваемымъ.

Противъ Алафранки помъщался Дамьянъ Григоръ, 50-автній человъкъ, длиннолицый, сухой, черный, съ дьявольски дукавымъ взглядомъ, но съ важной серьезностью на всемъ лицъ; его считали тоже ва дипломата, но онъ былъ совершенной противоположностью Алафранки; словоохотливый, неутомимый разсказчикъ, онъ обладалъ умомъ острымъ и глубокимъ, и фантазіей, богатой, какъ сокровищница Халима изъ «Тысячи и одной ночи»: онъ быль способень сделать изъ капли море, изъ зернышка гору, хохотомъ, давясь кускомъ; хаджи Па- а если не было зернышка, обходился бъ въриаъ, единственный способъ внушить въру и другимъ. При всемъ томъ Дамьянъ быль однимъ изъ первыхъ купцовъ въ городъ и каждому готовъ былъ подать полезный совътъ.

Мужъ Гвики смиренно влъ. не подымая глазь отъ своей тарелки: кажный разъ, какъ онъ позволялъ себъ что-нибуль сказать или громко засмъяться, супруга метала на него свирбные взгляды, которые сразу отнимали у него всякую смълость. Слабохарактерный и малосильный, онъ всегла стушевывался. Рядомъ съ нимъ-Нечо Пиронковъ, совътникъ, время отъ времени что-то нашептывалъ на **ухо франтовски одътому Киріак**у Стефчову, который дъзаль видь. что слушаеть его, въ дъйствительности же бросаль дасковые взгляды на вторую дочь Юрдана-Лалку. За такое невнимание онъ былъ наказанъ, потому что Нечо вабрело на умъ чокнуться съ нимъ. и стаканъ краснаго вина весь пролидся на новые панталоны Стефчова.

Этотъ молодой человъкъ, котораго мы уже вильям у бея и который будеть играть роль въ нашемъ дальнъйшемъ разсказъ, быль сынъ чорбаджія изъ рода Діамандієва. Онъ быль весь пропитань устарълыми взглядами и остался недоступенъ идеямъ освободительнаго теченія въ Болгарін. Можетъ быть, потому-то онъ н быль на хорошемъ счету у турокъ, что заставляло остальную молодежь сторониться Стефчова, получившаго прозвище «турецких» ушей». Этому еще болье способствовали его горделивый характерь, черствое сердце и злобная, завистливая душа. Не смотря на это, или, вфрибе, благодаря всему этому, онъ былъ слабостью чорбаджія Юрдана, который нигать не скрываль своего расположенія и хорошаго мивнія о Стефчовъ.

На этомъ основаніи молва—върно или невърно—прочила Стефчова въ будущіе зятья Юрдана.

Со стола убрали, и кофе подала высокая, румяная, черноокая дъвушка, вся въ черномъ, которая не обратила на себя ничьего вниманія. Разговоры, начатые за столомъ, продолжались и послів обіда, уміло поддерживаемые неисчерпаемой болтливостью живой Гинки. Скоро добрались и до злобы дня — приключенія съ Соколовымъ. Эта тема сразу сосредоточила всеобщее вниманіе и дала новое, пріятное оживленіе собравшемуся обществу.

- Что-то теперь подълмваеть докторша? смъялась г-жа Серафима, олна взъ монахмиь.
- Какая докторша? спросила сватья.
  - Клеопатра, матушка.
- Надо отправиться, надоумить ее написать доктору письмо; онъ, върно, тоскуеть о своей госпожъ, вмъщалась Гинка.
- Михалаки, обратилась сваха къ Алафранки, что это за слово «Клеопатра»? Баба Куна никакъ не можетъ его выговорить и говорить «Калевра» (башмакъ).

Михалаки насупился, глубовомысленно помолчаль, потомъ медленно процъдилъ: Клеопатра—слово эллинское, сиръчь греческое, «Клеопатра» значитъ—«плачу по комъ-нибудь».

- «Плачу по докторъ», попросту скажи, ухмыльнулся хаджи Сміонъ, и безъ нужды пошарилъ руками въ карманахъ своего пиджака.
- Ха, по мерсти и кличка,—
  проговорила г-жа Ровоама,— но есть
  кто-то другой, кто еще больше будеть плакать по немъ. И нагнувшись
  къ хаджи Сміоновой и какой-то еще
  другой женщинъ, она потихоньку шепнула имъ что-то на ухо. Всъ три
  лукаво засмъялись. Этотъ смъхъ заразилъ и другихъ.
- Не говори, Гинка! Неужели сама жена бея?—удивлялась Мачо.
  - Ничего, волкъ ъстъ и откор-

мленное, — отвътила Гинка. И опять общій смъхъ.

- Кирьякъ! Какія внижки нашли у Соколова? — спросилъ Юрданъ, тщетно усиливавшійся понять причину смъха на женской половинъ.
- Бунтовскія отъ первой до послёдней строчки! Бей ночью позвалъ меня перевести ихъ. Это, бай Юрданчо, была такая дичь, такія помои, какія могутъ придти на умъ только пустоголовымъ. Это опять прокламація бухарестскаго комитета приглашаетъ насъ обратить все въ прахъ и пепелъ, лишь бы освободиться.
- Умремъ всѣ для того, чтобы освободиться! иронически вставилъ Нечо Пиронковъ.
- Эти бродяги жгутъ и превращаютъ все въ прахъ и пепелъ, но чье все? Чужое. У нихъ нътъ ни кола, ни двора, имъ-то хорото! Прахъ и пепелъ—легко-ли? Негодяи изъ негодяевъ! — сердито сказалъ чорбаджій Юрданъ.
- Истые разбойники вмъщался и хаджи Сміонъ.
- Если они хотять все сжечь, сожгуть и монастыри?—спросила инокиня Серафима.
- Чтобы сжегь ихъ небесный огонь!—сердито проворчала хаджи Рововама.
- Представьте себъ, вившался опять Стефчовъ, въдь это страшный разврать распространение подобныхъ безобразій! Это губить нашу молодежь и дълаетъ изъ нея бездъльниковъ или приводить ее на висълицу. Возьмите Соколова, въдь жаль его!
- Да, очень жаль!—подтвердиль хаджи Сијонъ; отозвался и Алафранка:
- Еще вчера, изъ моего разговора съ докторомъ, и уже видълъ, чьему Богу онъ кланяется: онъ плакался, что у насъ нътъ Любобратичей \*).

- А ты что ему отвътниъ?
- Отвътилъ, что есть висълицы, если нътъ Любобратичей!
- Настоящій отвъть!—похвалиль хозяннь.
- Послушайте, что это за Любобратичи?—спросила любопытная сваха.—Генко Гинкинъ, который регулярно читалъ въстникъ «Право» и былъ au courant политики, раскрылъ, было, ротъ, чтобы отвътить, но жена сразу осадила его взглядомъ и отвътила за него:
- Воевода въ Герцеговинъ, бабушка Дана. Ха! если бы у насъ былъ хоть одинъ Любобратичъ, я первая стану подъ его знамя и айда съчь капусту!
- Если бы у насъ быль Любобратичъ, — другое дъло... тогда и я бы пошелъ подъ его команду, — сказалъ хаджи Сміонъ.

Юрданъ строго посмотрълъ на нихъ.

- Такія вещи, Гина, не должны говориться и въ шутку, а ты, хаджій, пустое болтаешь.—И, обернувшись къ Алафранкъ, спросилъ:—что ждетъ теперь доктора?
- Согласно законамъ, отвъчалъ за него Стефчовъ, — за посягательство на жизнь царскаго человъка полагается или смерть, или пожизненное заключение въ Діарбекиръ.

И онъ побъдоносно оглядълъ всъхъ, желая видъть эффектъ своихъ словъ.

Гинка, между тъмъ, стала искать глазами свою младшую сестру Лалку.

— Куда дъвалась Лалка, Рада? спросила она дъвушку въ черномъ платъъ.—Иди-ка, позови ее!—повелительно обратилась къ Радъ каджи Ровоама.

Лалка, послъ словъ Стефчова о Соколовъ, высказанныхъ съ такимъ жестокимъ хладнокровіемъ, потихоньку вышла и сприталась въ одну изъдальнихъ комнатъ; тамъ она бросилась на диванъ и громко зарыдала. Ручьи слезъ полились изъ ея глазъ. Не въ силахъ перевести духъ, бъд-

<sup>\*)</sup> Вождь герцоговинскаго возстанія въ 1875 г.

ная девочка захлебывалась отъ пла- гадалась ответить ему на поклонъ, ча. Мука и жалость переполияли ся и, какъ бы толкасиая неодолимой сисердце. Эти люди, которые такъ про- дой, быстро вбъжала въ гостямъ и тивно издъвались надъ докторскимъ взволнованно крикнула: несчастьемъ, возмущали ее до глубины души.

— Боже мой, Боже мой! Какъ у нихъ нътъ жалости!-- твердила она.

Слезы облегчають и безнадежное горе, а докторская судьба была еще невзвъстна и еще было мъсто надеждь, и Лалка, наплакавшись вдоволь, встала наконецъ, вытерла свое Діарбенира или петли.—Въ этотъ мигь красивое бълое личико и съла къ отврытому окошку, чтобы поскорће Рады, который его жестоко уязвилъ прошли следы слезъ. Она смотрела и вызваль краску гиева на его лице. разсъяннымъ, ничего не видящимъ взглядомъ на улицу, гдъ проходили вется, бъдняга, жаль его молодости,равнодушные и беззаботные люди; съ чувствомъ сказала Гинка. Первоэтоть жестокій свыть теперь не су- начальныя ся насмышки нады доктотъла никого ни видъть, ни слышать; не шли изъ сердца. Свътлая искорка вся она была полна однимъ...

клонился девушке и проехаль мимо. при Юрдане, какъ это сделала изба-Лалка, въ своей радости, даже не до- дованная его дочка Гинка.

— Докторъ Соколовъ вернулся! На лицъ у большинства изобразилось непріятное удивленіе. Хаджи Рововив злобно стиснула зубы, а

Стефчовъ побладналь и проговориль

какъ будто небрежно:

- Должно быть, привели для новаго допроса. Не легко ему избъжать онъ встрътилъ произительный взглядъ

— Не говори, Кирьякъ! Авось вырществоваль для нея, и она не хо- ромъ срывались только съ языка, но всегда готова разгоръться въ человъ-Вдругъ быстрый конскій топотъ ческой душть, лишь бы она тапъ привлекъ ея вниманіе. Лалка посмо- была. Къ чести хаджи Сміона должно тръла и замерла пораженная: докторъ сказать, что и онъ искренно обрадо-Соколовъ, верхомъ на бъломъ конъ, вался докторскому освобождению, но возвращался домой! Онъ въжливо по- не смъль заявить объ этомъ громко

# IX.

## Разъясненіе.

лошадь и вышель на улицу. Быстро ровавшись со всеми и поблагодаривъ пройдя мимо кофейни Ганка, откуда за поздравленія, Соколовъ началь: многіе поздравляли его съ освобожденіемъ, а болье и усердиве всвяв самъ кафеджій, Соколовъ направился въ Марковымъ. Дорогой онъ встрътилъ и Стефчова выходившаго отъ Юрдана. мит кажется какой-то сказкой, въ

переводчикъ!--крикнулъ ему докторъ я отъ васъ вернулся, берутъ меня съ презрительной усмъшкой, но Стефчовъ даже не взглянулъ на него.

на своемъ диванчикъ между зелеными бы могь подумать, что мое ста-

Довхавъ до дому, докторъ оставилъ | доктора съ восторгомъ. Весело поздо-

- Разскажу я тебъ сейчасъ цълую комедію, бай Марко!
  - Какъ это, голубчикъ, случилось? — Да я и самъ удивляюсь!... Все

— А! Привътъ вамъ, господинъ которую съ трудомъ върится. Едва ночью изъ дому и отводятъ въ конакъ. Ты уже, я думаю, слышалъ, Марко, уже пообъдавшій, сидъль меня обвиняли и допрашивали. Вто буксами и пиль кофе. Онь встрътиль рое пальто подниметь такую исторію!

Запираютъ женя. Прошло съ полчаса- вхолять ко мив лвое жандармовъ: «Собирайся, локторъ!» — Кула? — «Поймешь въ Карлово, бей привазываеть». — Отлично! Выходимъ; трогаемся. --- одинъ жанлармъ перело мной. другой за мной, оба съ ружьями. Лоходимъ до Карлова въ разсвъту. Запирають и туть, потому что было еще слишкомъ рано, и сулъ не былъ еще открыть. Пробыль я взаперти часа 4. показавшіеся мит годами. Наконецъ, выводятъ меня къ судьъ; тутъ же съ нимъ нъсколько совътниковъ и почетнъйшихъ гражданъ. Прочитывають какой-то протоколь. изъ котораго я ровно ничего не поняль. И опять допросы, и опять все ть же глупости, все о томъ же несчастномъ пальто. Оно тутъ же, такъ жалостиво посматривають на меня съ зеленаго стола! Кадій (судья) распечаталь какой то пакеть, должно быть, отъ нашего начальства - бея, выташиль оттуга книжки и спрашиваетъ: «эти книжки твои?»—«Я ихъ цервый разъ вижу»! — «Какимъ же образомъ онъ очутились вътвоемъ пальто? - «Моя рука не влала ихъ туда». — Онъ продолжаетъ читать письмо. Бай Тишко Балтоглу береть газету и разсматриваетъ. «Ефендимъ. — тихо говорить онъ судьв, -- въ этой газетв нътъ ничего противозаконнаго, она печатается въ Царьградъ!» и посмъиваясь, глядить на меня. Я положительно ничего не понимаю и стою, какъ бревно. Судья спрашиваетъ: «не комитетскій ли это въстникъ изъ Румыніи?»— «Нътъ, ефендимъ, — отвъчаетъ Балтоглу, --- въ немъ о подитикъ нъть ни полслова; онъ толкуетъ о въръ, это протестантскій въстникъ». -Туть я гляжу, бай Марко, и глазамъ своимъ не върю: «Зорница» \*). Тишко Балтоглу беретъ про-

кламацію, читаетъ, смотритъ на меня и опять сићется.-«Эфениимъ и это не антиправительственная бумага: это просто объявленіе». И принимается громко читать: «практическій лівчебникъ доктора Ивана Богорова».--Сулья удивленно оглядывается, всв смъются! Разсмъялся и онъ, разсмъялся и я, да развъ можно было удержаться отъ сивха? Главное, какъ свершилось это чудотворное преврашеніе? Какъ бы то ни было, послъ краткаго совъщанія со своими совътниками, судья и говорить мив: «Локторъ, забсь вышла ощибка: извини за безпокойство» (подъ безповойствомъ онъ разумълъ мое ночное путешествіе изъ конака въ конакъ и пребываніе въ тюрьмъ), «представь, говорить, какого-нибудь поручителя и отправляйся себъ на здоровье». Я стояль, какъ оглашенный.

- A о раненомъ жандарить не поднимали вопроса?
- О немъ даже и не спрашивали. Насколько я могъ понять, нашъ бей, надоумилъ-ли его кто, или самъ сообразилъ, разобралъ получше дъло, прибавилъ въ своемъ письмъ, что въ пораненіи полицейскаго онъ меня виновнымъ не считаетъ. Должно быть, самъ раненый сознался, что вретъ.

Лицо Марко все засіяло отъ удовольствія: онъ былъ увѣренъ, что сынъ дѣла Монола стрѣлялъ, и страшно безпокоился о послѣдствіяхъ.

- Ну, слава Богу, ты теперь свободенъ!
- Какъ видишь. Но постой, есть еще нѣчто, еще необычайнѣе, сказалъ докторъ, оглядываясь, чтобы убъдиться, что никого изъ домашнихъ нѣтъ вблизи— Вду я домой на конѣ бай Николчо, ставшаго и моимъ поручителемъ, выѣзжаю изъ Карлова и едва доѣхалъ до еврейскаго кладбища, смотрю, со стороны Балкана спускаются двое: какой-то незнакомый и дьяконъ Викентій, который машетъ мнѣ и кричитъ, чтобы я

<sup>\*) «</sup>Зорница» — протестантская газевета, выходящая в до сихъ поръ въ Константинополъ в занимающаяся исключительно вопросами въры.

остановияся. «Куда это госп. Соко- — Мы разстались: они пошли наглаза. Я принимаюсь разсказывать ему, какъ было все двло, а онъбросается мив на шею и ну меня цв-JOBATA!

- «Позвольте васъ познакомить съ госполиномъ... Бойчо Огняновымъ». И повазываеть на своего попутчика. Я сталь вглядываться въ него. - онъ! Узналь! Тотъ самый, которому я отдалъ вечеромъ свое пальто.
- Какъ? Дъда Манола сынъ?—перебиль Марко.
- А развъты съ нипъ знакопъ?спросиль удивленный докторъ. Марко спохватился.
- Продолжай, увидимъ, взволнованно проговорилъ онъ.
- Ну, подали мы другъ другу руки, поздоровались. Онъ опять принялся благодарить меня за пальто и просить извиненія. -- Ничего, господинъ Огняновъ, я никогда не расканваюсь вь томъ маленькомъдобръ, которое иной разъ дълаю людянъ. Вы это вуда шли? — спрашиваю. «Огняновъ шелъ искать васъ здёсь», отвё. чаеть льяконь. — «Меня? Зачым»?— «Но онъ хотълъ освободить васъ».--«Освободить меня»?—«Ла, васъ, предавшись въ руки властей и признавъ себя во всемъ виновнымъ». — «Неужели вы за этимъ пли въ Карлсво? О. г. Огняновъ! Что вы могли надъто, сапков йом акид отб» .... сатав. вътиль онъ просто. Я не могь удержаться оть слезъ и туть же, посередь Лороги, обняль его, какъ родного брата. А? Что за благородство, бай Марко, какое рыцарство! Вотъ какіе Какъ разъ въ это время входить въ люди нужны нашей Болгаріи.

Марко молчаль. Двъ врупныя слезы потевли по его загорълымъ щекамъ. Онъ гордился за стараго своего пріятеля, дъда Манола Кралича.

Послъ минутной паузы докторъ продолжалъ:

- ловъ?» удивляется Викентій, видя прямки полями, а я-сюда, и воть меня свободнымъ. Домой, говорю, все до сихъ поръ не могу опомниться кончилось. Онъ дълаетъ вотъ такіе отъ встрвчи, а еще болье отъ случая съ книгами. Я же тебъ говорю, что здёсь, въ конакъ, я собственными своими глазами видълъ газету «Независимость» и дъйствительную, настоящую революціонную прокламацію! А потомъ все это оказывается «Зорница» и Богоровское объявленіе. Какъ это случилось, кто ихъ В ? вод оте и вадишо, скинемьоп всячески ломаю себъ голову и ничего не придумаю. Скажи ты свое мивніе, бай Марко!-и докторъ, въ ожиданіи отвъта, сталь шагать по комнатъ взадъ и впередъ, скрестивъ руки.
  - Не думаешь ли ты, что это сдвлалъ вто-нибудь изъ пріятелей? Какая же это ошибка, и откуда возьмутся у бея протестантская «Зорница» и богоровскія писанія?
  - Но кто же этотъ неизвъстный благодътель, спасшій меня отъ опасности, а Огнянова отъ явной гибели? Помоги догадаться... должень же я отблагодарить его

Марко нагнулся въ доктору и тихо сказалъ:

- Слушай, докторъ! То, что я скажу тебъ, ты долженъ держать въ тайнъ до гробовой доски!
  - Даю честное слово!
  - Книги перемѣнены мною...
- Что? Тобой, бай Madro!?—крикнуль докторь, вскочивъ.
- Садись и потерпи... Слушай, какъ было дело. Сегодня, рано утромъ, пошель я въ кофейню Ганки, и отъ кафеджія впервые узналь о твоемъ арестъ. Я совершенно растерялся. кофейню онбашій и передаеть мив, что тебя въ эту же ночь отправили въ Кардово, куда и онъ самъ должень отправиться съ письмомъ отъ бея, въ которомъ запечатаны и твои опасныя книги. Я не зналь, что дълать. Онбашій выпиль кофе и вы-

шелъ. Гляжу, - онъ забылъ свое письмо! Ганко быль занять мытьемъ чьей-то головы. Мий сейчась же пришло на умъ -- спрятать, разорвать письмо. но это тебъ мало бы помогло: тебя бы все-таки мотали, потому что сомивніе осталось бы. Что явлать? А долго думать не было времени. Туть мив пришло въ голову ивчто такое, которое не приходило мив во всю мою долгую жизнь. Воть видипь ли. докторъ, я постивлъ въ торговить, а чужого письма никогла не распечатываль. Прости мить Богъ! Я сивлалъ это сегодня въ первый и въ последній разъ!.. Бъгу домой, запираюсь въ своей конторь, полегонечку отлышиваю на конвертъ сургучъ, достаю ОТТУЛА КНИЖКИ И ВЕЛАЛЫВАЮ НА ИХЪ мъсто другія бумаги-первыя, попавшіяся подъ руку. Турки, ты знаешь, недогаданвы. Потомъ я отнесъ письмо на старое мъсто, такъ что кафеджій и не замътиль... Слава Богу, все кончилось благополучно. Теперь, по крайней мъръ, не такъ меня булеть мучить совъсть.

Докторъ, пораженный и тронутый. сидъль неподвижно.

— Бай Марко! Всю жизнь тебъ буду благодаренъ. Ты вытащилъ двухъ человъкъ изъ пропасти, полвергая себя большой опасности. Такую услугу не оказаль бы и отецъ сыну!...

Докторъ отъ волненія не могъ дальше говорить. Марко продолжаль:

- Вчера, вечеромъ, меня лъйствительно посттиль сынь пыв Манода. во пришель черезъ врышу и подняль шумъ, который привель къ намъ по-
  - Бойчо Огняновъ?
- -- Такъ. что ли. вы его называете? Онъ. онъ. Его отецъ-мой большой пріятель, и онъ, бъдняга, не зная зайсь никого, хотбль скрыться у меня. Ты его и привелъ. Вчера не хотълось говорить тебъ о немъ.
- Откуда онъ пришелъ? спросилъ локторъ, глубоко заинтересовавшись этой необыкновенной личностью.
- Онъ не говориль тебъ? Бъжаль изъ Ліарбекира.
  - Изъ Діарбекира?
  - Тише! А гав онъ теперь?
- Въ монастыръ, скрывается у пьякона. Мий нужно съ нимъ повидаться. Можно ли мив разсказать ему обо всемъ? Надо же ему знать, кому онъ обязанъ своимъ спасеньемъ; въдь онъ предался бы, если бы меня не выпустили.
- Нътъ, нътъ! Заклинаю тебя не говорить, пока живъ будешь, никому! Постарайся забыть обо всемъ. Я открыль это только тебь, чтобы немного облегчить свою душу. Кланайся отъ меня сыну дъда Манола, скажи, пусть зайдеть ко мив какъ-нибудь, но только черезъ ворота.

Локторъ распрошался и ушелъ.

X.

# Женскій монастырь.

кви \*) быль совершенной противоположностью мужскому, приткнувшемуся къ горамъ и въчно глухому и безлюдному. Здесь, напротивъ, 60-70

Женскій монастырь въ Бълой Цер- | монашекъ, старыхъ и молодыхъ, цълый день шиыгали по корридорамъ и по широкому двору, оглашая его своимъ веселымъ говоромъ и смѣхомъ.

Общежитіе монахинь славилось, какъ самый двятельный разсадникъ городскихъ новостей. Здёсь была колыбель всвхъ сплетень, обходившихъ

<sup>\*)</sup> Такъ зовется по турецки городокъ Сопотъ, мъсто дъйствія разскава.

и смущавшихъ очаги гръшныхъ мірянь; здёсь предсказывались и под- докторь въ ту ночь, когда не хотель готовлялись помольки и разстраива- открыться бею? лись свадьбы; отсюда же вели начало всякія невинныя исторійки, которыя, обойдя цёлый городъ, опять возвращались сюда цълыми и невредимыми, но уже принявшими колоссальные разитры, или, наоборотъ, входили сюда соломинками, а выходили пѣлыми горами. Такой шумный центръ есте-прогадалась раньше! — обратилась къ ственно привлекаль сюда, въ особенности въ праздничные дни, толпы мірянъ, которыхъ благочестивыя жены угощали городскими анскдотами и вишневымъ вареньемъ.

Госпожа хаджи Ровоама, съ кото- беева жена! рой мы познакомились на именинахъ ея брата Юрдана, славилась своимъ необыкновеннымъ даромъ узнавать гдъ быль мой несчастный умъ? всякія городскія тайны и была признана искуснъйшей сплетницей. Коквиножопсин сиотоп ваномути от-ват возстаніемъ этой своеобразной республиви, она и до днесь держитъ нравственное главенство въ монастыръ. Всъ и обо всемъ старались всегда узнать инвніе хаджи Ровоамы.

Въ послъднее время госпожа хаджи Ровоама была раздосадована освобожденіемъ доктора Соколова, опаснаго врага монастырей, по ея мивнію. Она втайнъ злобствовала, удивляясь, кто вы могь ему помочь? Вто лишиль ее удовольствія слушать всякій день, да и самой приплетать все новыя и новыя подробности о его судьбъ? Вотъ уже 4 или 5 дней, какъ она изъ за этого не знала покоя и сонъ бъжаль ея глазъ. Она всячески билась, чтобы отгадать, почему докторъ не хотвлъ открыть бею, гдв онь быль въ ту знаменательную ночь, когда его арестовали? Наконецъ, кто подмънилъ газеты? Вдругь блестящая мысль осънила хаджи Ровоаму въ то время, какъ она читала вечернія молитвы. Она, уже раздътая, немедленно побъжала къ сестръ Серафимъ и дрожашимъ голосомъ начала:

- Сестра! Ты знаешь, гдъ былъ

Сестра Серафима насторожила упп.

- У беевой жены!
- --- Неужели, хаджіюшка?
- -- Конечно, тамъ, Серафима! Потому-то онъ и не хотълъ говорить. Не сумасшедщій же онъ!
- -- Святая Богородичка! И я-то не иконъ хаджи Ровоама, осъняя себя врестнымъ знаменіемъ. -- А знаешь ли ты, кто выпустиль доктора?
  - -- Кто, кто, хаджійка?
- Да она же, сестра, она же.
  - Что ты говоришь, хаджіюшва!? — Боже, святая Богородичка! И

На другой день, утромъ, уже все общежитие было занято однимъ и тъмъ же разговоромъ. Исторія доктора и беевой жены разросталась и принимала угрожающіе разміры.

Два часа спустя исторія уже обо-

шла весь городъ.

Но, увы! Всякая новость, даже любопытнъйшая, въ три дня старбется... Для общины, которая начала уже было скучать, нужна была новая пища. Появленіе въ городкъ Кралича, котораго никто не зналъ, внесло оживленіе въ женское общежитіе. Община заволновалась. — «Кто онъ? Какой изъ себя? Откуда? Зачвиъ пришелъ?» Никто ничего не зналъ. Болъе любопытные отправились за свёдёніями въ городъ, но, за исключениемъ имени, принесли самыя противоръчивыя извъстія.

Сестра Ровоама слушала всъ предположенія, да посививалась. Она знала, въ чемъ дъло, но ей хотълось помучить сестеръ. Лишь поздно вечеромъ оракулъ заговорилъ...

На другой день, утромъ, уже всъ сестры знали, что этотъ незнакомый Огняновъ никто иной, какъ туречкій шпіонг!..

Одной изъ главныхъ, а можетъ быть и единственной причиной, по которой хаджи Ровоама распустила такой скверный слухъ объ Огняновъ, было то, что онъ не почтилъ ее своимъ посъщеніемъ. Это была кровная обида ея славолюбію, и Огняновъ пріобрълъ себъ въ ней опаснъйшаго врага.

Было воскресенье.

Объдня кончилась. Цълый потокъ мірянъ вышель изъ церкви, разбрелся по двору и разсъялся по кельямъ монахинь.

Маленькая, уютная, богато убранная келья хаджи Ровоамы едва вибщала всвуъ собравшихся гостей. Улыбающаяся монахиня принимала и провожала всвхъ, а Рада въ чистенькомъ черномъ платьв и такомъ же платочев на головъ подавала гостямъ на красномъ подносъ кофе и варенье. Черезъ часъ толпа гостей поубавилась. Хаджи Ровоама частенько посматривала въ окошко, точно ожидая какихъ-то необычайныхъ посттителей. Наконецъ, пришло еще нъсколько новыхъ гостей и между ними Алафранка, Стефчовъ, попъ Ставра, Нечо Пиронковъ и какой-то учитель. Лицо монахини засіяло; видно было, что она ихъ-то и ждала, когда она дружески здоровалась со входящими, которые подавали руку и Радъ; Стефчовъ даже съ силой стиснулъ ей ручку, подмигнувъ при этомъ. Это бросило молодую дъвушку въ краску, и она раскрасиълась отъ стыда, какъ піонъ.

- Кирьякъ, я хочу снова спросить тебя, какъ это произопла исторія съ докторомъ? — обратилась монашка къ Стефчову послъ первыхъ привътствій. — Знаешь, говорять всякую всячину.
- A что говорять? спроснаъ Стефчовъ.
- Да то, что, будто, ты нарочно передъ беемъ сдёлалъ газеты революціонными, чтобы только подвести Соколова. — Стефчовъ вспыхнулъ.
  - -- Кто говорить это, тоть осель съ собой свою петаю.

- и подлецъ! Газета «Независимость» 30-й номеръ и прокламація были вытащены изъ кармана его пальто. Пусть скажетъ бай Нечо. Нечо охотно подтвердитъ.
- Да нътъ нужды и спрашивать Нечо, что знастъ Нечо? отозвался попъ Ставръ. Мы знаемъ эту птицу давно! Куда бы ни пошелъ докторъ, туда онъ несетъ и свою петлю. Неще третьяго дня говорилъ это самое Селямызу. Я пошелъ въ нему пробовать его новую водку... и знастъ же этотъ Селямызъ класть въ мъру анисъ! Ну, а ты, хаджійка, жива ли здорова?
- Какъ видишь, дёдъ попъ! Снова молодёю съ молодыми, отвётила монахиня и опять обратилась къ Стефчову: но кто же ему подмёнилъ бумаги? У хаджи Ровоамы чесался языкъ разсказать поскорёе о своемъ отврытіи.
  - Полиція раскрость.
- Ваша полиція не стоить пи гроша. Я тебъ скажу кто; сказать?— смъялась госпожа хаджи Ровоама, и, наклонившись къ самому уху Стефова, прошептала одно имя, но такъ громко, что тайну услышала всъ. Совътникъ Нечо подбросилъ свои четки вверхъ, расхохотавшись въ потолокъ; учитель значительно посмотрълъ на своихъ сосъдей. а попъ Ставръ пробормоталъ: «Сохрани, Боже, отъ соблазна нечестивыхъ!» Застыдившался Рада спряталась въ другую комнату.
- Вотъ онъ, вотъ онъ! вскрикнулъ Стефчовъ, показывая на проходившаго по двору Соколова съ двумя товарищами. Одинъ нихъ былъ дьяконъ Викентій, а другой Краличъ. Вст бросились къ окнамъ. Это дало поводъ госножт Ровоамъ сказать и о второмъ своемъ открытіи.
- Знаете ли, кто этотъ съ Соколовымъ и дъякономъ?
- Чужой-то? Это нъвій Бойчо Огняновъ—отвътиль Стефчовъ; — важется мнъ, что и онъ изътъхъ, что волокуть съ собой свою петлю.

качала головой.

- Нътъ? спросиль Стефчовъ.
- Нъть, совствъ пругое! Лержу пари...
  - Бунтовшикъ?
- Нътъ! Шпіонъ!—сказала монахиня торжественно. Стефчовъ гляльлъ на нее пораженный.
- И глухой царь слышаль объ этомъ, одинъ ты не слыхалъ.
- Анафема, пробормоталъ попъ Ставра.

Сестра Рововиа злобно слъдила за тыть, куда пойдеть докторь со сво-**ИМЯ** СПУТНИКАМИ.

 Къ сестов Христинъ, —восвливнула она.

Сестра Христина пользовалась между сестрами лурной славой. Ее считали патріоткой, имъвшей сношенія съ революціонными комитетами. У нея однажды даже ночеваль знаменитый революціонеръ-дьяконъ Левскій.

- И любять же льяконы эту сестру Христину! — желчно добавила хаджи Ровоана. - Знаете ли вы, что Вижентій хочетъ сбросить камилавку? такого мололого, постригъ?
  - Такъ и надо: нли молодымъ другими.

Ханжи Рововиа отринательно по-! женись, или молодымъ постригись,возразиль попъ Ставоъ.

- Кажется, онъ следаеть первое. STATE HORE.
  - Избави Боже!
- Ла онъ хочетъ засылать сватовъ къ Орляновой дочери. Если только примутъ кольпо, дьяконъ сбрасываеть камилавку и вънчается въ Румыніи. Но кажется мив, онъ ошибается...-и монашка повровительственно посмотръла на мололого учителя, которому она прочила эту же лъвушку. Учитель покрасивлъ.

Въ это время на дворъ показались новые гости.

- Ахъ! братецъ идетъ! воскликнула хаджи Ровоама, бросаясь на встръчу Юрдану Діамандіеву. Всъ вышли за ней. Стефчовъ остался позади всвяъ. и, взявъ Раду за руку, что-бы распрошаться, поцеловаль ее въ раскраснъвшуюся шечку. Она съ силой ударила его по лицу и отскочила.
- Какъ тебъ не стыдно! проговорила она полавленнымъ голосомъ съ глазами полными слезъ.

Стефчовъ поправилъ свернувшійся И хорошо сабласть, молодець. Кто его, на бокъ фесъ, свирвно погрозиль Радъ и поспъшно вышель вслъдь за

### XI.

## Волненія Рапы

Рада Госпожина, -- такъ ее звали, мощницей, т. е. дъвушкой, готовягоспожъ хаджъ Рововиъ, была высовой, стройной, красивой аввушвзглядомъ, съ миловиднымъ, блёднымъ личивомъ, которое черный платокъ грошей жалованья. на головъ оттъняль еще болъе. Си-

для обозначенія ея принадлежности щейся стать монахиней, и нарядила ее въ обязательное черное платье. Въ послъднее время Рада состояла учикой, съ простодушнымъ и свътлымъ тельницей перваго класса дъвичьяго училища, получая въ годъ тысячу

Рада выросла въ удушливой керота съ самого дътства. Рада уже лейной атмосферъ, подъстрогимъ безмного лътъ жила подъ одной бровлей душнымъ надзоромъ старой сплетнисъ хаджи Ровоамой, которая взяла ее цы, подъ гнетомъ женщины съ какъ себъ въ воспитанницы. Потомъ меннымъ сердцемъ, не испытавшимъ ея покровительница сделала ее по- никогда святого чувства матери. Хадже Рововить даже не приходило въ голову, что возможно болье человьческое отношение къ Радъ. Поглощенная вся сплетнями и интригами, она не имъла даже времени замътить, на сколько ея деспотизмъ становился съ каждымъ днемъ все чувствительнъе и несносиће для Рады, по мъръ постепеннаго пробужденія въ посладней сознанія и человъческаго достоинства. Мы видъли уже, какъ хаджи Ровоама не стъснялась заставлять Раду, уже взрослую дъвушку, учительницу, прислуживать за чорбаджійскимъ столомъ ея брата Юрдана.

Въ послъдніе дни Рада была очень занята въ училищъ, такъ какъ приближался день годичныхъ экзаменовъ. Наконецъ этотъ день наступилъ. Еще съ ранняго утра дъвичье училище стало наполняться ученицами и матерями, ради такого дня причесанными и разряженными, какъ бабочки.

Церковная служба кончилась, и народъ, согласно установившемуся обычаю, заполнилъ все училище, чтобы видъть успъхи ученицъ. Красивые вънки украшали всъ двери и окна и учительскую канедру, а образъ святыхъ Кирилла и Меоодія глядёль изъ великолъпной рамки изъ розъи другихъ душистыхъ цвътовъ и зеленыхъ вътокъ букса и ели. Скоро всъ скамейки заняты были ученицами, остальное пространство публикой: болъе почетные гости размъстились впереди, нъкоторые даже на стульяхъ. Между ними были и наши знакомцы. Оставалось еще нъсколько стульевъ ахишйантэроп итдиди ахишожий вид гостей.

Рада стыдливо разсаживала своихъ ученицъ по мъстамъ, внушая имъ тихо наставленія. Ея лицо, оживленное волнсніями торжественной минуты, озаренное большими влажными глазами, было обаятельно прелестно. Неровный румянецъ, игравшій на ея

Она чувствовала, что сотня любопытныхъ-глазъ направлены на нее, и ей становилось неловко---она теряла самообладаніе. Но какъ только главная учительница начала свою ръчь, и привлекла на себя вниманіе собравшейся публики, Радъ стало легче, яснъе на душъ, и она бросила вокругъ себя болъе смълый взглядъ; она съ радостью замътила отсутствие Стефчова, и самообладаніе къ ней вернулось. Ръчь главной учительницы кончилась при торжественной тишинъ.

Экзаменъ по програмив начался съ первоклассницъ. Добродушное и спокойное лицо главнаго учителя, Климента, его поощрительныя слова вдохнули увъренность въ ученицъ. Рада съ напряженнымъ вниманіемъ слёдила за отвътами дъвочекъ, и ихъ случайныя запинки бользненно отражались на ея лицъ. Эти звонкіе, чистые голоски, эти маленькіе розовые ротики ръшали теперь ся судьбу. Она поддерживала ученицъ своимъ свътлымъ взглядомъ, ободряла ихъ улыбкой и, казалось, готова была вложить всю свою душу въ ихъ дрожавшія губки.

Толна у дверей разступилась и пропустила двухъ запоздавшихъ посътителей, которые тихонько съли на свободные стулья.

Рада подняла глаза. Одинъ, старшій чорбаджій Мичо, а другой — Кирьякъ Стефчовъ. Неровная тонкая блёдность покрыла лицо учительницы, и она сдъдала надъ собой усиліе, чтобы не глядъть на этого непріятнаго человъка, смущавшаго и пугавшаго ее.

Кирьявъ Стефчовъ обмънялся поклонами съ нъкоторыми изъ присутствующихъ, но не поздоровался съ Соколовымъ, своимъ сосъдомъ, который даже не посмотрълъ въ его сторону.

Стефчовъ закинулъ нога на ногу и свысока сталь глядьть по сторонамъ. Онъ разсвянно слушаль отвъты ученицъ, больше вглядываясь въ толпу, щекахъ, выдавалъ трепеть ся души. гдъ была Лалка Юрданова. Только раза

два онъ строго и пренебрежительно одобреніе, она сначала удивилась, посмърилъ Раду съ ногъ до головы.

Учитель Клименть подошель съ внижкой къ Михалакъ Алафранки, предлагая ему задать нъсколько вопросовъ ученицамъ. Михалаки откавался, сказавъ, что онъ будетъ экзаменовать по французскому языку. Клименть повернулся направо и повторилъ свое приглашение Стефчову. Стефчовъ взяль книжку и подвинулся со своимъ стуломъ впередъ,

По толпъ пронесся глухой шепотъ. Всъ устремили свои взгляды на Кирьяка. Предметь, по которому экзаменовали, быль краткая болгарская исторія. Стефчовъ положиль внижку на столь, потерь себъ пальцемъ високъ, какъ бы желая разбудить свой мозгъ, и громко задалъ какой-то вопросъ. Ученица молчала. Его непривътливый -тёд смодокох скванкиводп стрить в скую душу девочки, и она до того смутилась, что забыла даже вопросъ н жалобно смотръла на Раду, какъ бы прося ея помощи. Стефчовъ повторилъ вопросъ. Опять молчаніе.

 Пусть идетъ, — сухо сказалъ онъ учительницъ, - вызовите другую.

Вышла другая дъвочка. И ей былъ заданъ вопросъ. Она его слышала, но не поняла и осталась безмольной. Безмольствовала и публика, которая начинала чувствовать какую-то неловкость, какое то мучительное состояніе. Дъвочка стояла, какъ скованная; глазки ея наполнились страдальческими слезами, которыя, какъ будто, не сићли закапать. Она съ усиліемъ попыталась хоть что-нибудь отвътить, но запнулась и замолчала. Стефчовъ п смодеклен смынеры удея стунино проговорилъ:

— Преподавалось, какъ видно, довольно небрежно. Вызовите еще одну ученицу. - Рада глухимъ голосомъ произнесла еще одно имя. Третья ученица отвътила совствъ другое: она не поняла вопроса,

«МІРЪ ВОЖІЙ», № 2, ФЕВРАЛЬ.

томъ безнадежно оглядълась кругомъ. Стефчовъ задаль ей другой вопросъ. На этотъ разъ дъвочка уже ничего не отвътила. Смущение затуманило ея глаза, безъ кровинки губы вдругъ запрожали и, сразу громко заплававъ, она убъжала и спряталась подлъ своей матери.

У всёхъ на душе было тягостно. Общество, будучи не въ силахъ болъе переносить это напряженное состояніе, безпокойно зашумъло. Удивленные зрители переглядывались между собой, какъ бы спрашивая: «въчемъ TYTЪ AЪJO?>

Вдругъ опять воцарилась гробовая тишина, и взгляды всёхъ устремились впередъ: стоявшій до сихъ поръ въ сторонъ Бойчо Огняновъ вышель изъ публики и, адресуясь къ Стефчову, твердо и ръзко произнесъ:

-- Сударь,--не имѣю чести в**асъ** знать, - но извините: ваши неясные и отвлеченные вопросы затруднили бы ученицу и 5-го власса. Надо пожалъть дътей. Потомъ, повернувшись въ сторону Рады, спросиль: -- Сударыня, позволите?-Все стоя, Огняновъ попросиль вызвать одну изъ спрошенныхъ девочекъ.

Огняновъ спросиль у дівочки то же самое, что и Стефчовъ, но, благодаря другой редакцій вопроса, дівочка тотчасъ же отвътила. Матери свободно перевели духъ и благодарно посмотръли на незнакомца. Его имя обощло всю публику и запечативлось въ памяти у всъхъ.

Вызвали и вторую сръзавшуюся ученицу; и она также отвътила удовлетворительно. Послъ этого всъ дъти, запуганныя, было, Стефчовымъ до одурвнія, воспрянули духомъ и стали даже препираться между собой, кому выйти раньше, чтобы отвъчать этому доброму человъку.

Рада изъ одной крайности впала въ другую. Тронутая, удивленная, ничего Прочитавъ въ глазахъ Стефчова не- | подобнаго не ожидавшая, она съ бла-

годарностью смотрела на великодушнаго человъка, пришедшаго къ ней на номощь въ такую критическую минуту. Она въ первый разъ встръчала, да еще въ совершенно незнакомомъ человъкъ, такое братское участіе къ себъ. И это шиюнъ? Онъ, который смяль Стефчова, какъ червяка, и стояль теперь передъ нею, какъ ея ангелъ хранитель?! Она торжествовала. Она опять выросла въ своихъ и чужихъ глазахъ, и гордо и счастливо смотрела на всехъ и у всехъ встречала сочувственные дружескіе взгляды. Ея сердце переполнилось признательностью къ этому человъку, и она готова была заплакать отъ радости.

Третьей изъ спрошенныхъ Стефчовымъ дъвочекъ Огняновъ задалъ слъдующій вопросъ: — Райна, скажи-ка намъ, при какомъ изъ болгарскихъ князей нашъ народъ крестился и сталъ христіанскимъ? — И онъ дружески посмотрълъ въ глаза дъвочки, еще не высохшіе отъ слезъ. Дъвочка немножко подумала, раскрыла губки, и оттуда послышался топенькій, ясный и звонкій, какъ у жаворонка, голосокъ:

- Болгарскій царь Борись крестиль встать болгаръ.
- Хорошо, отлично! А теперь скажи, кто изобрълъ болгарскую азбуку?

Этотъ вопросъ немного затруднилъ дъвочку; она подумала, потомъ собралась отвътить и снова остановилась, неувъренная и готовая опять смутиться.

— Наши а, б, Райна, — кто ихъ первый написалъ? — помогъ ей Огняновъ.

Глазки дёвочки просіяли; не говоря ни слова, она протянула свою голую до локтя ручку къ иконъ, откуда благосклонно смотрёли на нее Кириллъ и Меводій.

- Да, да! Святые Кириллъ и Меоодій, — проговорило и тсколько человъкъ въ переднихъ рядахъ.
  - Будь здорова, Райна! Пусть свя-

тители Кириллъ и Менодій помогутъ и тебъ стать царицей \*) — проговориль тронутый попъ Ставро.

 Отлично, Райна. Можешь теперь идти на мѣсто!—отпустилъ ее Огняновъ.

Сіяющая Райна побъдоносно побъжала къ матери, которая обняла ее, кръпко прижала къ груди и осыпала попълуями ея личико.

Огняновъ хотълъ, было, опять удалиться въ публику и подалъ книжку учителю Клименту.

- Господинъ, спросите и нашу Станку! — остановилъ его чорбиджій Мичо. Живая, съ русыми кудрями, дъвочка уже стояла передъ нимъ и смъло глядъла ему въ глаза. Огняновъ остался.
- Станка, кто изъ царей освободилъ болгаръ отъ греческаго рабства?
- Отъ турецкаго рабства освободилъ болгаръ...—ошибочно начала дъвочка. Чорбаджій Мичо перебилъ ее:
- Станка, стой! Ты скажи, тятина дъвочка, о царъ, освободившемъ болгаръ отъ греческаго рабства, а отъ турецкаго есть какому царю освободить ихъ...
- Что предопредвлено Богомъ, то и сбудется! сказалъ попъ Ставро.

Простодушная прибавка чорбаджія Мичо у многихъ вызвала сочувственныя улыбки. По залъ пронесся шопотъ и едва сдерживаемый смъхъ.

Станка, плохо понявшая слова своего отца, громко отвътила:

— Отъ греческаго рабства оснободилъ болгаръ царь Асень, а отъ турецкаго ихъ оснободитъ царь Александръ изъ Россіи!

Послъ словъ Станки въ залъ настала мертвая тишина. На многихъ лицахъ изобразилось недоумъніе и безпокойство. Всъ взоры машинально обратились къ Радъ, которая, вся покраснъвъ, въ смущеніи опустила голову; отъ волненія грудь ея высоко

<sup>\*)</sup> У болгаръ была царица Райна.

вздымалась. Одни спотръли на нее ' уворизненно, другіе одобрительно, но обращаясь къ переднимъ стульямъ. всвиъ было неловко. Стефчовъ, незадолго передъ тъмъ приниженный и уничтоженный, опять подняль голову и смотрыть побъдоносно. Всв отлично знали о его близкихъ отношенияхъ къ бею и о его приверженности къ туркамъ, а потому старались прочесть на его лицъ, что онъ думаетъ. Общее сочувствіе въ Радъ и Огнянову начало постепенно остывать и даже перемъшиваться съ глухимъ недовольствомъ. Приверженцы Стефчова злорадствовали и громко высказывали свое неудовольствіе, а друзья учительницы трусливо молчали. Дъдъ, попъ Ставро, перепугался за свои необдуманныя слова и читаль мысленно «Помилуй мя, Боже!» На женской половинъ лагери обозначились еще ръзче. Громче всъхъ піумъла хаджи Ровоама, разъяренная еще раньше посрамлениемъ Стефчова, и теперь свиръпо метавшая молнін въ сторону Рады и Огнянова. Она даже громко назвала Огнянова бунтовщивомъ, совершенно забывая, что за нъсколько дней до этого она же объявила его турецкимъ шпіономъ. Но были и другія, которыя не мепъе громко высказывались въ пользу Рады в Огнянова. Гинка Діамандіева, не ственяясь, крикнула на всю залу:

- Да что вы такъ перспугались? Бога, что ли, дъвочка расияла? Сказала правду, воть и все! И я вотъ утверждаю, что насъ освободить царь Александръ, а не кто другой!
- Молчи, сумасшедшая! шептала ей перепуганная на смерть мать. Бъдная Станка стояла совершенно растерявшаяся. Она каждый день слышала и отъ отца, и отъ гостей, бывавшихъ у нихъ, именно то, что она сказала тутъ, а между тъмъ всъ такъ странно зашушукались.

Стефчовъ всталъ, выпрямился и, внушительно произнест;

 Господа! Здъсь распространяются революціонныя идеи противъ власти его величества султана. Я завсь не могу больше оставаться, потому и ухожу.

Нечо Пиронковъ и еще двое или трое постъдовали за нимъ.

Посль первыхъ минутъ смущенія, всь увидьли, что дьло не заслуживаеть такого большого вниманія. Ребеновъ, по неопытности, сказалъ нъсколько неумъстныхъ, хоть и върныхъ словъ, — что-жъ изъ этого? Въ залъ опять наступила тишина, а витетт съ нею вернулись и первоначальныя симпатіи къ Огнянову, который опять встрвчаль кругомъ дружескіе взгляды: онъ имъль на своей сторонъ исъхъ матерей и всв честныя сердца, и былъ героемъ дня.

Экзамены продолжались и кончились при полномъ спокойствіи. Ученицы спъли на прощаніе иженю и публика начала расходиться.

Когда Огняновъ подощелъ къ Радъ проститься, молодая учительница взволнованно сказала ему:

- Сердечно благодарю васъ, господинъ Огняновъ, за себя и за моихъ дъвочекъ! Я никогда не забуду этой услуги. — И она обдала его лучами своихъ глубокихъ, прекрасныхъ глазъ.
- Я санъ былъ учителемъ, госпожица, и поэтому вошель въ ваше положеніе, --- вотъ и все. Поздравляю васъ съ прекрасными успъхами вашихъ ученицъ - проговорилъ онъ. кртико пожимая ей руку.

Огняновъ вышелъ. Послъ его ухода Рада не видала уже никого изъ гостей, подходившихъ къ ней прощаться.

#### LJABA XII.

# Бойчо Огняновъ.

На общемъ совъщаніп новыхъ пріятелей Кралича было ръшено, что онъ носелится открыто въ горолъ, сохранивъ имя Бойчо Огнянова, которымъ его невольно назваль Викентій. Пріятели сначала не соглашались, но Огняновъ скоро обезоружилъ ихъ страхи. Онъ убъдиль ихъ, что въ дальнемъ Видинъ, куда никто, кромъ Марко Иванова, не ходить, врядъ ди кто о немъ услышитъ, или, что еще трулиће, узнасть его: восьмилтнее заточеніе въ Азіи, страданія и влиматъ состарили его и сделали не**узнаваемымъ.** Тюрьма и страданія не охладили въ Огняновъ преданности илев, за которую онъ пострадаль. но, наоборотъ, слъдали его еще болъе восторженнымъ идеалистомъ, смълымъ до самозабвенія, влюбленнымъ въ Болгарію до фанатизма и честнымъ до самопожертвованія. Онъ шель въ Болгарію, чтобы отдаться дёлу ся освобожденія. Человъка, который бъжаль изъ заточенія, жиль здёсь подъ ложнымъ именемъ, безъ всякихъ общественныхъ и семейныхъ связей, безъ будущаго, безъ зари въ жизни, котораго кажлый чась могли вылать или узнать, -- такого человъка только одна великая идея могла привести въ Бодгарію и только она могла его здёсь удержать послё двухъ совершенныхъ имъ убійствъ. Въ какомъ отношеній ону могу быть заксь полезнымъ? Какая здёсь имёлась почва для дъятельность? И для какой дъятельности? Достижима ли вообще его цъль? Онъ всего этого не зналъ. Онъ зналъ только, что встретитъ великія препятствія и трудности.

Въ первые дни, вслъдствие слуха, пущеннаго хаджи Ровоамой, отъ Огнянова отвертывались всъ, съ къмъ его хотъли познакомить пріятели. Но великодушный порывъ его на экзаменъ,

вызванный низостью Стефчова, въ одинъ мигъ открылъ ему всъ двери и серипа. Огняновъ сталъ желаннымъ гостемъ цвлаго городка. Онъ принялъ приглашение Марко Иванова и Мича Бейзелета и саблался учителемъ, чтобы имъть въ городив болве опредвленное общественное положение. Его товаришами по школъ были: Клименть Бельчевъ — главный учитель. Франчовъ, Поповъ и учитель півнія Стефанъ Меривенижіевъ, который преподаваль также и турецкій языкъ. Первый быль русскій семинаристь и, какъ таковой, добродушенъ, непрактиченъ и восторженъ: онъ декламироваль настоятелю, который его посвщаль, оду «Богъ» Лержавина и стихи Хомякова. Бай Марко предпочиталь имъ разсказы изъ исторіио величіи Россіи и о Бонапартъ. Iloповъ быль буйный, горячій парень, нъкогда пріятель Левскаго. Онъ восторженно встрътилъ своего новаго товарища и страстно въ нему привязался.

Только Мердвенджіевъ быль непріятнымъ челов'вкомъ, съ любовью къ турецкому языку и туркамъ.

Огняновъ давалъ уроки и въ женскомъ училищъ и, слъдовательно, всякій день видълся съ Радой.

Всякій разъ онъ открываль новыя привлекательныя черты въ душт этой дъвушки и незамътно для себя влюбился въ нее.

Нужно-ли говорить, что и Рада уже любила его?

Еще въ тотъ день, когда онъ такъ великодушно ее защитилъ, она была охвачена тъмъ сильнымъ чувствомъ женской благодарности, которое есть благодарность только въ первый моментъ, во второй оно превращается въ любовь. Это бъдное сердие, такъ сильно нуждавшееся въ нъжной лас-

къ и сочувствіи, полюбило Огнянова пламенно, чисто и безгранично. Въ немъ она увидъла неясный идеалъ своихъ грезъ и надеждъ; и, подъ вліяність этого животворящаго чувства, Рада похорошъла и расцвъла, какъ майская роза.

Немного потребовалось времени, чтобы эти чистыя, честныя сердца открылись другь другу. Всякій день Огняновъ разставался съ нею все болье счастливый и пльненный ею. Эта новая любовь цвала и благоухала въ душъ его рядомъ съ его старою любовью къ свободъ Болгарін.

Но часто тяжелыя мысли, какъ туманъ, нависали надъ его сердцемъ. Что станется съ этимъ невиннымъ созданіемъ, которое опъ связаль со своимъ неизвъстнымъ будущимъ? Куда онъ ее поведетъ? Куда они направятся вдвоемъ? Онъ--человъкъ борьбы, столкновеній и случайностей, увлекаеть на свой страшный путь ясное, любящее дитя, которое только что начало жить, согрътое благодатными лучами любви. Она ищетъ, ожилаеть отъ него счастливаго и яснаго будущаго, дней радостныхъ и безиятежныхъ; по какому же праву онъ направить на голову этой девушки удары, которые до сихъ поръ судьба готовила лишь ему одному?

Нъть, онъ долженъ ей все открыть, онъ обязанъ снять съ ея глазъ повязку, чтобы она знала, съ какимъ человъкомъ она связала свою жизнь. Эти мысли тяготъли страшно надъ душой Огнянова, и онъ ръшилъ искать облегченія въ откровенной и честной исповъли.

Онъ отправился къ Радъ.

Рада переселилась изъ монастыря въ училище, гдъ она занимала маленькую, скромно убранную комнату. Единственнымъ пріятнымъ украшеніемъ этой комнаты была сама ся обитательница.

Рада встрътила его съ улыбкою сквозь слезы.

— Рада, ты плакала? Почему эти слезы, моя пташка? — и онъ нъжно взяль ее за голову и сталь ласкать ея зарумянившіяся щеки.

Она высвободилась, вытирая свои

- Почему это? спросиль онь тревожно.
- Госпожа калжи Ровоана только что была тутъ, -- отвътила она прерывающимся голосомъ.
- Оскорбила тебя эта монашка? Опять тиранила! Объясии мив, Радочка, что она сдълала... Стой, это мом стихи, кто ихъ топталъ?
- Видишь, Бойчо, госпожа хаджи Ровоама ихъ топтала, бросила на полъ. «Бунтовскія пъсенки!» - крикнула и сказала такія страшныя слова про тебя... какъ же мив не ILBARATL?

Огняновъ сделался серьезнымъ.

- Какія страшныя слова могла. она свазать про меня?
- Да какихъ она не говорила? Бунтовщивъ, гайдувъ, злодъй!... Боже мой, какъ нъть жалости у этой женщины!..

Огняновъ посмотрълъ задумчиво на Раду и сказалъ ей:

- Слушай Рада, мы подружились, но другь друга мы еще не знаемъ, или, върнъе, ты меня не знаешь... Это моя вина... Скажи, любила ли бы ты меня, если бъ я быль такимъ, какимъ тебъ называли меня?
- Не говори, Бойчо, я тебя знаю хорошо, ты самый благородный человъкъ: и за это я тебя люблю. -- И она дътски обвилась вокругъ его шен и смотрћа ему въ глаза.

Онъ горько улыбнулся, тронутый ся простодушныхъ довъріемъ.

— И ты меня знаешь, милый? Иначе, мы не полюбили бы другь друга, — шептала Рада, глядя на него Огняновъ тольнуль дверь в вошель. своими большими глазами.

CRASSIT.

- Радочка, дитя мое, чтобы быть честнымъ человжкомъ, какъ ты меня называень, я должень открыть тебъ вещи, которыхъ ты не знаешь. Моя -дого возт жем стексовкой ен дводом. чать, но совъсть говорить иное. Ты должна знать, съ какимъ человъкомъ ты связана... Я не имъю права молчать лолбе...
- -- Скажи мив все, сядемъ, -- сказала она смущенная.

Огняновъ усадиль ее и самъ сълъ поляв.

- Радочка, хаджи Ровоама сказала, что я бунтовщикъ. Она не знаетъ, она считаетъ всякаго молодого и честнаго человъка бунтовшикомъ.
- Да, да, Бойчо, она очень злая женщина, -- быстро проговорила Рада.
- Но я на самомъ дълъ такой. Радочка.

Рада посмотръла на него удивленно. Ла. Рада, я бунтовщикъ, и не на словахъ только. Я тотъ, который

Онъ помодчалъ. Она ничего не отвътила.

полготовляеть возстаніе.

- Я думаю поднять знамя возстанія весной. Потому я и нахожусь въ этомъ городъ. - Рада молчала.
- Это мое будущее, темное будущее, полное опасности ...

Рада смотръла на него смущенная, но ничего не сказала. Огняновъ вииінврком амондокох амоте ав акад свой приговоръ. Съ каждымъ его словомъ, его привязанность къ этой дъвушкъ испарялась. Онъ сдълалъ усиліе надъ собой и продолжаль свою исповъдь.

--- Воть мое будущее. Теперь я разскажу тебъ мое прошлое.

Рада вперила въ него безпокойные

— Оно еще темиве, Рада, если не

Огняновъ нъжно попъловалъ ее и бурнъе. Знай, что я восемь лътъ нахолидся въ заточеній въ Азій по политическому двлу; и я бъжаль изъ Ліарбекира, Рада!

Рада стояда еще болъе смущенная.

- Скажи, Рада, монашка и объ этомъ тебъ говорила?
- Не знаю, -- коротко отвътила Рала.

Огняновъ съ минуту помолчалъ, мрачно задумавшись, затъмъ продолжаль:

- Она меня назвала злокъемъ и убійцей!.. Она не знасть: она меня раньше называла шпіономъ. Но слушай...

На этотъ разъ Рада почувствовала. что предстоить нвчто страшное и поблъдивла.

— Слушай, я убиль двухь человъкъ. и нелавно!

Рада невольно отшатнулась.

Огняновъ не смълъ взглянуть на нее; онъ говорилъ лицомъ къ стенъ. Сердце его трепетало, сдавленное точно желъзными клещами.

— Да, я убиль двухъ турокъ; я, который мухи не обидълъ... Я долженъ былъ ихъ убить, потому что они хотъли на монкъ глазакъ жестоко обидъть дъвочку--- на глазахъ моихъ и ея отца, котораго они связали. Да, я-убійца, и мив снова грозить Ліарбекиръ, или висълица.

Рада обернулась и посмотръла на него странно.

- Говори, говори...—прошентала она упавшимъ голосомъ.
- Ты знаешь теперь все... я все сказалъ, - отвътилъ Огияновъ.

')нъ готовился услышать свой стращный приговоръ, который онъ читалъ на ея лицъ.

Рада бросилась ему на шею.

— Ты мой, ты благороднъй шій человъкъ, -- воскликнула она. - Ты герой, .... йысым йом

# LJABA XIII.

## Любовное свиданіе.

шаги, отъ которыхъ задрожало все Бойчо и Раду, въ душъ которыхъ старое деревянное зданіе.

Бойчо прислушался и сказалъ: — Это походка доктора.

Рада бросилась въ окну и приложила свое разгоръвшееся лицо къ стеклу, чтобы скрыть свое волненіе.

Локторъ ввалился въ комнату шумно, какъ всегда.

– Читайте.—сказаль онъ, подавая какую-то брошюру Огнянову-Огонь, брать, настоящій огонь. Обе-руки, что написали это!

Огняновъ развернулъ брошюру. Это было эмиграціонное изданіе въ Румыній. Какъ большая часть подобныхъ книгь, и эта представляла собой посредственное произведение, наполненное патріотическими избитыми фразами, пустой риторикой и отчаянными возгласами и ругательствами противъ Турціи. Но именцо поэтому она и возбуждала эптузіазмъ въ читателяхъ Болгаріи, жаждавшихъ свободнаго слова. По жалкому состоянію страницъ, скомканныхъ, запачканныхъ, совершенно захватанныхъ, видно было, что она прошла черезъ сотни рукъ и дала пищу тысячамъ сердецъ.

Соколовъ быль опьяненъ прочетаннымъ. Самъ Огняновъ, болъе развитой, чемъ Соколовъ, быль очарованъ и не могь оторвать глазъ отъ книги. Докторъ съ завистью смотрълъ на него и нетерпъливо рвалъ книгу изъ его рукъ.

— Постой, дай. я тебъ прочту! и началь читать громкимъ голосомъ, который съ каждой фразой все болъе и болъе шелъ crescendo, онъ разсъкалъ лъвой рукой воздухъ, при каждой сильной фразъ топаль ногой стучались.

По лъстинцъ послышались тяжелые и видалъ молнісносные взгляды на прежнее сладостное волнение смънилось воинственнымъ восторгомъ Соколова. Комната и все училище гремъло отъ его голоса, который достигь самыхъ высшихъ нотъ. Когда онъ. наконецъ, дошелъ до длиннаго стихотворенія, которымъ заканчивалась брошюра, онъ остановился, трепетный и обливаясь потомъ, и обернулся къ Огнянову:

- Огонь, огонь, брать! На. читай ты дальше... Я усталь... Нъть, давай сюда, ты читаешь стихи, какъ попъ Ставро «Отче нашъ», ты мив испортишь впечатленіе. Возьми ты, Радка!..
- Возьии, Рада, ты хорошо декламируешь! —сказаль Огняновъ.

Дъвушка начала читать.

Стихотвореніе, какъ и проза брошюры, отличалось обиліемъ восклипаній и павоса, но было бездарно. Однако, звонкій голось и волненіе Рады придавали каждому стиху особую силу и жизнь.

Докторъ жадно глоталъ каждое слово и сопровождалъ его сильнымъ постукиваніемъ ногой о полъ. На самомъ интересномъ мъстъ дверь вдругъ расврылась и вошла монастырская прислужница.

— Вы меня звали?—спросила она. Повторъ посмотрълъ на нее свирвпо, вытолкаль ее изъ комнаты, не сказавъ ей ни слова, и съ силой захлопнуль за ней дверь. Бъдная женщина, жившая внизу, сошла смущенная къ себъ и прикрикнула на своихъ дътей, чтобы они замолчали, такъ какъ учительница даеть урокъ учителю и доктору.

Только-что убралась изъ комнаты женщина, какъ въ дверь снова по— Кой дьяводъ снова лъзетъ? — отчаянно заоралъ докторъ. — Погоди, воть я его вышвырну изъ окошка! И онъ открылъ дверь.

Вошла маленькая дъвочка съ пись-

 — Кому это письмо? — спросилъ онъ грубо.

Дъвочка подошла къ Радъ и подала ей письмо.

Рада посмотръда на адресъ, написанный незнакомымъ ей почеркомъ, удивленно раскрыла письмо и принядась читать. Бойчо смотрълъ на нее тревожно. Онъ замътилъ, что неровный румянецъ заигралъ на ея лицъ, и что улыбка затъмъ изобразилась на немъ.

— Кто это писалъ? — спросилъ Бойчо.

— Да, вотъ, прочти!

Бойчо взяль письмо и прочиталь следующее:

«Прекрасная госпожа моя! Простите мою дерассть, что осмълнваюсь писать вамъ настоящее письмо. Однако, хотя мы еще и не знакомы, и я не имълъчести быть вамъ представленнымъ, но, о! прекрасная госпожа, я денно и нощно тоскую о васъ, и мое нъжное сердце рвется къ вамъ, какъ весеный цвътокъ къ солнцу.

«Не отворачивайтесь съ презръніемъ отъ этого письма, оно вызвано пламенной любовью къ вамъ. Ваши прекрасные очи прострълили самое дно моего сердца. Увы! Увы! Осмълюсь ли я вамъ сказать, что даже въ церкви, въ этомъ храмъ Божіемъ, когда я пою Херувимскую, ваше прекрасное лицо я вижу между нотами; голось мой въ церкви, но мысль моя витаетъ вокругъ вашего прекраснаго образа и увънчиваеть его райской короной. Простите мою душевную смълость и сердечную слабость, въ которых исповъдуюсь передъ вами, какъ передъ духовникомъ. И всю жизнь я готовъ отдать за васъ и готовъ умереть за вашу любовь. Даже теперь, какъ вашъ

искренній пріятель, я готовъ собой пожертвовать за васъ; потому я васъ осторожно предувъдомляю, чтобы вы были осмотрительны въ словахъ и поступкахъ съ извъстнымъ вамъ Огняновымъ, такъ какъ онъ подозрительная личность (т.-е., шпіонъ!!!). Это извъстіе вызвано чистой къ вамъ любовью. А чтобы еще больше довазать мою любовь, я готовъ научить васъ новой пъснъ Армодіуса Папаригопуло, за которую не прошу никакого возданнія, кром'в вашего благороднаго взгляда. Ласкаю себя надеждой, что вы мет ответите благосклоннымъ письмомъ и не оставите мое нъжное сердце на погибель и отчаянiе...

«Вашъ въчный рабъ

«Стефанъ Х. Д. Мердевенджіевъ». Бойчо расхохотался.

— Ахъ, этотъ Мердевенджіевъ! Такъ это мой соперникъ, Рада, да еще какой страшный. Я удивляюсь, какъ эта глупая голова могла настрочить и такое письмо. Нужно посмотръть письмовникъ, откуда онъ его выкралъ.

Рада, смъясь, изодрала письмо.

- Зачёмъ ты рвешь? Отвёть ему!—воскликнуль Соколовъ.
  - Да что-жъ я ему отвъчу?
- Пиши ему: «О-о-о-о, сладкогласнъйшій соловей! О-о-о-о, музыкоръчивая канарейка! О-о-о-о, нъжносердечнъйшая птичка! Я имъла высокую честь сегодня, въ шесть часовъ», — продолжалъ Соколовъ, поглядывая на часы и, затъмъ, замътилъ Огнянову:
- Ты видишь, какой страшный негодяй этоть бульдогь! Вакой гнусный интригань! Шпіонь, а? Мон тебъ комплименты! На твоемъ мъстъ я бы ему пощечину отвъсиль...
  - Чудакъ, брось его!
- Нътъ, нътъ, подлецовъ должно не презирать, а наказывать. Предоставь его мнъ! — сказалъ докторъ угрожающе...

разрывъ. Фотій оспаривалъ власть римскаго архіенискова и, поддерживаемый константинопольскимъ дворомъ, остался главою греческой церкви. Не одинъ разъ ділались попытки къ примиренію объихъ церквей, но онів не иміли успівла: въ 1054 г. разділеніе церквей было признано окончательнымъ.

Это раздбленіе, имбинее скорбе политическую, нежели духовную основу, должно было новести къ важнымъ последствіямъ. Римъ терялъ власть надъ извъстною частью христіанства. Кромъ того, славянскій міръ, примыкавшій къ Константинополю, былъ обращенъ въ греческую въру. И теперь еще вся Восточная Европа не признаетъ власти Рима. Папы, раздраженные отпаденіемъ Восточной имперіи, оставляли безъ вниманія жалобы ея правителей, тъснимыхъ турками. Только тогда, когда они увидали, что Европъ угрожаетъ серьезная опасность, они вызвали движеніе, называемое Крестовыми походами.

Византійская имперія прожила болде тысячи літть и во все это время казалась близкой къ гибели. Это—одна изъ историческихъ задачъ, недостаточно привлекавшихъ къ себі вниманіе ученыхъ, которымъ, быть можетъ, не хотілось вдаваться въ исторію Византійскаго двора, исполненную трагическихъ событій, не рідко ужасныхъ—умерцивленій цілыхъ семействъ, отравленій, истязаній, сценъ разврата и жестокости.

Въ Византіи не было опреджленнаго порядка престолонаслідія. Престоль отдавался по выбору возмутившагося войска или вследствіе дворцовой революціи, или же захватывался путемъ преступденія. Судьба и интрига возводили на него людей встать національностей, - оракійцевъ, африканцевъ, фригійцевъ и проч., и всякаго происхожденія-пастуховъ, сділавшихся воннами, а затімъ министрами, землепаницевъ и т. д. Не смотря на видимую демократичность такого правленія, прихоть императоровь или императрицъ была единственнымъ закономъ. На продажную и рабскую толиу, окружавшую ихъ, Востокъ оказывалъ свое роковое вліяніе, и у самыхъ безиравственныхъ правителей всегда оказывались многочисленные приверженцы. Знаменитая Ирина, современница Карла Великаго, вельда выколоть глаза своему родному сыну, чтобы вступить после него на престоль; она была низвергнута дворцовымъ заговоромъ и отправлена на Лесбосъ, гдф должна была заниматься пряжей піетсти. Левъ V, армянинъ, былъ убитъ въ своей часовић, у подножія креста. Михаилъ III (842-867) велъ свое происхождение отъ Нерона, которому желалъ во всемъ подражать. Онъ раздаваль государственную казну самымъ низменнымъ личностямъ диктовалъ свои кровавые приказы среди оргій, оскорбляль религію и нарушалъ со своими развратными друзьями порядокъ крестныхъ ходовъ, встръчая ихъ на улицахъ Константинополя. Онъ только-что далъ титулъ августа простому матросу, когда былъ убить самъ вийсть со своимъ преемникомъ, будучи погруженъ въ полное опьяненіе. Въ XI в. смута увеличилась еще болбе, и почти невозможно следить за дворцовыми возмущеніями, передававшими власть въ руки все болъе и болъе недостойныя. Двъ женщины, Зоя и другая Теодора, играли въ этихъ трагедіяхъ отвратительную роль.

Византійская имперія, однако, долго сопротивлялась этому раздоженію и погибла лишь подъ ударами вибшнихъ враговъ. Многочисленные и могущественные враги, въ течение лесяти въковъ. почти не давали ей отлыха: это были на съверъ авары и болгары. а впоследствии русские, на юге персы, затемъ арабы, и наконепъ, турки. Счастливое положение Константинополя и даровитые полководны долгое время устраняли опасность. Греческая имперія. при всіхъ ея порокахъ, служила защитою для Европы. Въ теченіе многихъ въковъ, она не допускада въ нее турокъ, госполство которыхъ должно было оказаться роковымъ для занятыхъ ими

странъ. Она слерживала население Балканъ и славянъ Дунайской долины и ввела среди нихъ цивилизацію, такъ же, какъ и среди народовъ полины Либира. Русская пивилизація исходить

отъ пивилизаціи греческой. Кром' того, Византійская имперія сохранила греческую литературу: въ ней было множество ученыхъ и учителей, которые впоследствін, должны были распространить на Запад'є свою науку и сокровища древности. Безъ содругихъ народовъ.





Въ то время, когда томился Востокъ, въ VIII и IX въкахъ Западъ жилъ среди невы-

разимой смуты. Впрочемъ, можно уже было предвидъть, что этой смуть настанеть конедъ. Дъйствительно, положение стало болье опредъленнымъ при Карли Великомъ (768-814), который продолжаль, съ еще большимъ блескомъ, дело Пепина Геристальскаго и

Карла Мартела.

Военное главенство франковъ чувствовалось всёми новыми народами, появившимися въ прежней Римской имперіи. Карлъ Великій выступаеть уже изъ преділовь Галлін, сражается въ Испаніи, Италіи и Германіи, оттысняеть арабовы, уничтожаеть ломбардцевъ, обуздываетъ баварцевъ, подавляетъ саксовъ, сдерживаеть аваровъ. Это — воинъ, который въ теченіе сорока лътъ переносится съ Пиренеевъ на Эльбу, съ Эльбы на Пиренеи, на Альпы, на Лунай: онъ всегда въ движении, неутомимъ, свиръпъ и безпощаденъ къ врагамъ; это-полуотесанный варваръ, побиваю-



Византійская императрица.

нцій другихъ варваровъ. Въ одинъ день онъ велілъ обезглавить въ Вердені 4.500 сакскихъ плінниковъ. Чувствуется, что онъ принадлежить къ роду Хлодовика и къ семьі Карда Мартела.

Но отличительная черта его заключается въ томъ, что его увлекаеть не одна лишь страсть къ войнъ. Карлъ испыталъ притягательность римскихъ илей: полобно Алариху и Теолериху, онъ проникнуть честолюбнымъ стремленіемъ возстановить римское единство, и это удается ему одному. Въдушть этого суроваго завоевателя живеть какое-то смутное влечение къ порядку, къ утверждению мира, которымъ управляются многіе его похолы и объясняются страшныя веньшки гива. Карль хочеть прикрышть народы. лаже помимо ихъ води, къ той странъ, гдъ они сидять. Онъ хочеть задержать вторжение, всегда готовое проявиться вновь, и направить его обратно, противущоставляя германцамъ франковъ. потомковъ этихъ последнихъ. Повсюду его можно видеть въ овечьей шкурь и грубомь костюмь франковь, но въ сопровожленій ученыхъ клириковъ, Повсюду онъ занятъ установленіемъ порядка среди народовъ и распространеніемъ срединихъ своеобразнаго просвышенія. Этоть грубый воинь повсюду вводить римскія тралиціи.

Но всего болье занимаеть его защита и распространение христіанской выры. Онъ оттысняеть исламъ по ту сторону Эбро. Война его съ саксами длится долго, потому что онъ хочетъ вынудить ихъ оставить языческія суевырія и принять крещеніе. Онъ выказалъ въ этой своеобразной миссіи насиліе, противорычившее началамъ выры, въ которую хотыль обратить язычниковъ. Карлъ Великій, кромь того, былъ защитникомъ папы: онъ освободиль его отъ ломбардцевъ и, подтвердивъ даръ Пепина, укрыпиль свытскую власть напскаго престола. Церковь торжествовала, найдя новаго Константина.

Папть Льву III естественно пришла мысль возстановить древнее императорское достоинство въ пользу этого франкскаго воння, возродившаго римскій порядокъ и распространившаго христіанскую въру. 25-го декабря 800 года, въ день Рождества Христова и начала года, Карлъ Великій находился въ Римь. Онъ присутствоваль при божественной службь въ базиликъ св. Петра и Павла. Въ то время, когда онъ стоялъ коленопреклоненный у гробницы апостоловъ, напа Левъ III, возложивъ на его голову золотую корону, воскликнулъ: «Карлу Августу, императору римскому, жизнь и побъда!» Духовенство и народъ трижды повторили это восклицаніе, къ которому присоединили своя грубые голоса франкскіе вонны. Карлъ облекся въ великол'виныя одежды-расшитую золотомъ тунику, плащъ, съ вышитыми на немъ золотыми вътками, и обувь, сверкавшую драгоцфиными камиями. Весь Римъ ликоваль, какъ будто помолодовъ отъ этого обряда, напоминавшаго его изчезнувщее величіе. Императорскій титуль быль возстановленъ, что было торжествомъ римскихъ идей; возобновленный въ пользу вождя варваровъ, опъ быль въ то же время торжествомъ германцевъ, а будучи дарованъ напой, онъ становился торжествомъ христіанской в'тры. Новый императоръ, впрочемъ, старался примирить между собою всё традиціи, и его законодательство, дёлающее ему больше чести, чёмть его завоеванія, проникнуто, одновременно, мудростью римлянина, ревностью христіанина и простодунніемть франкскаго воина.

Управленіе Карла Великаго было сколкомъ съ древней императорской администраціи. Онъ носиль титуль императора и проявляль принадлежавшую ему власть; законь объ оскорбленіи величества, заимствованный у Рима, служиль для него охраной. Вокругъ императора группировались сановники съ римскими титулами-дворцовые комиты или графы, канцлерь, апокризіарій или начальникъ капеллы, камертерт и проч. Имперія была разділена на провинціи, надзоръ за которыми ввіренъ быль герцогамь, графамь, намыстникамь (викаріямь), сотникамь, десятникамь и т. п. Эти должностныя лица сами находились подъ наблюденіемъ лицъ, посылавшихся императоромъ (missi dominici). Посл'яднимъ приходилось пробажать общирныя пространства, такъ какъ Германія была разділена на четыре области: Ретію и Баварію, Кельнскую и Майнцскую. Карать Великій обнародоваль множество писанных законовъ, или капитуляріев (раздёленных на небольшія главы). Онъ оставиль ихъ шестьдесять, содержащихъ 621 статью гражданскихъ законовъ, и, кромф того, оставилъ множество дипломовъ, документовъ и писемъ, свидътельствующихъ объ его громадной умственной д'ятельности, не уступавшей д'ятельности физической.

Церковный строй занималь Карла Великаго столько же, сколько и политическій. Въ провинціяхъ, давно уже принявшихъ христіанство, ему нечего было измінять, но онъ тидательно устраняль изъ цорквей и аббатствъ неспособныхъ кандидатовъ. Въ Германіи ему все приходилось создавать. Онъ разділиль эту страну на діоцезы и учредилъ восемь епископскихъ канедръ; онъ основалъ много аббатствъ, получившихъ значение религіозныхъ центровъ, и всю свою власть отдавалъ на служение христіанству. Онъ же ввелъ порядокъ во взиманіи десятины, десятой части жатвы, уплачивавшейся духовенству. Его капитуляріи содержать болье 400 статей, относящихся къ церковной дисциплинъ, постамъ, воздержанию в даже правиламъ нравственности; эти статьи-столько же уставы, сколько и проповедь. Карлъ касался въ нихъ мельчайшихъ подробностей и повсюду вводилъ грегоріанское пініе, которымъ, въ своей капеллі, руководиль самъ голосомъ и движеніями.

Его забота объ улучшеніи перковныхъ порядковъ отражается и въ его преданности наукі: онъ всего болье имістъ въ виду подготовить клириковъ, достойныхъ своего назначенія, и именно въ монастыряхъ и епископствахъ открываетъ піколы. Ученые, окружающіе его—по большей части, епископы или аббаты: монахъ Алкуинъ, архіепископъ ліонскій Лейдрадъ, епископъ оргаемскій Теодульфъ, аббатъ монастыря св. Михаила Смарагдъ, аббатъ Фульдскій Рабанъ Мавръ, св. Бенедиктъ Аніанскій, второй преобразователь западныхъ монастырей.

Карлу Великому приходилось поддерживать и датинскую ди-

тературу. Если въ дворцовой школ'в или академіи онъ заставлялъ называть себя Давидомъ, другіе ученые принимали имена языческихъ авторовъ: Ангильбертъ называлъ себя Гомеромъ, Алкуинъ—Флаккомъ, Теодульфъ—Пиндаромъ. Карлъ Великій говорилъ по латыни и даже выучился по гречески. Петръ Пизанскій училъ его грамматикъ. Другой итальянецъ, Павелъ Дьяконъ, написалъ при немъ исторію ломбардцевъ.

Какъ ни любилъ императоръ латинскую науку, онъ далекъ былъ отъ мысли отвергать свое германское происхожденіе. Въ дворцовой академіи были и германцы. Этангардъ, секретарь и историкъ и, быть можетъ, зять Карла Великаго, происходилъ изъ Оденвальда. Рабанъ Мавръ былъ изъ Майнца; Алкуинъ былъ англо-саксъ. Климентъ прозывался Гибернійскимъ, такъ какъ вышелъ изъ Прландіи. Карлъ Великій начерталь планъ грамматики и ибмецкаго языка; онъ придумалъ новыя ибмецкія названія для двънадцати мъсяцевъ года. Онъ не навязываль латинскаго языка саксамъ, заставляя ихъ молиться на родномъ языкъ, и приказалъ, чтобы законъ Божій излагался въ Германіи на языкъ тудесковъ, такъ же, какъ въ Галліи онъ излагался на романскомъ языкъ.

Не смотря на древнеримскія воспоминанія, правленіе его оставалось чисто франкскимъ. Рядомъ съ дворцовыми графами и канцдеромъ, его окружали сановники варварскаго происхожденія -коннетабль (главный конюшій), сенешаль (главный дворецкій), кравчій и т. п. Это были его вассалы, которымъ опъ давалъ герцогское или графское достоинство; это — храбрые воины, которымъ въ награду онъ ввъряетъ управление провинцій. Впрочемъ, у Карла Великаго относительно администраціи не было определенныхъ взглядовъ императоровъ IV-го въка. Онъ не различаеть одинъ родъ власти отъ другого, смешивая ихъ въ лице графовъ, военныхъ и гражданскихъ начальниковъ. Онъ не отдъляеть и духовной власти: missi отправляются по двое — свътское лицо и епископъ. Онъ поддерживаетъ варварское судопроизводство и, стараясь создать сословіе судей, онъ лишь вводить порядокъ въ выборъ помощниковъ для судебной деятельности графа, представляющихъ собою лицъ равныхъ обвиняемому. Если онъ старается уничтожить судебный поединокъ и пеню, онъ въ то же время поддерживаетъ варварскія испытанія на судів, которыя долго еще будутъ жить послъ него.

У Карла Великаго не было финансовъ въ нашемъ смыслъ слова. Система римскихъ налоговъ давно уже исчезла, и доходами франкскаго императора были только дань, собиравшаяся съ побъжденныхъ народовъ, приношенія свободныхъ людей и доходы съ его собственныхъ земельныхъ владіній. Уступки земель или бенефиціи, начавшіяся еще при Меровингахъ, лишали короля доходовъ съ этихъ земель, и Карлъ, ограниченный лишь доходами со своихъ иміній, обращаетъ особое вниманіе на ихъ хозяйство. Не слідуетъ полтому удивляться, какъ это ділалъ Монтескье, при видії могущественнаго властелина, занимающагося столько же «своими птичными дворами и овощами своихъ огородовъ», сколько и правственными интересами общирной имперіи.

Нельзя не признать, впрочемъ, что Карлъ и не нуждался въ большихъ доходахъ: онъ не платилъ ни своимъ графамъ, живпимъ на счетъ управляемыхъ ими провинцій, ни воинамъ, которые сами должны были одѣвать себя. При всей своей многочисленности, армія сохраняла простоту германскаго отряда. Военное искусство утратилось и римскій легіонъ былъ забытъ. Карлъ полагалъ, что дѣлаетъ вѣчто весьма разумное для организаціи своей арміи, обезпечивая законами правильное пополненіе ея. Всякій владѣлецъ четырехъ мызъ долженъ былъ, при обнародованіи приказа объ ополченіи, явиться къ графу съ копьемъ, щитомъ, лукомъ, двумя веревками и двѣнадцатью стрѣлами. Собственникъ двѣнадцати мызъ долженъ былъ являться съ лошадью и полнымъ вооруженіемъ. Карлъ имѣлъ, такимъ образомъ, съ небольшими издержками, пѣхоту и конницу. Войско кормилось на войнѣ и, послѣ похода, распускалось, возвращаясь къ своей простой жизни.

Гордясь своей императорской властью, Карлъ Великій все-таки считаль себя обязаннымъ поддерживать правильныя собранія франковъ, превративнияся изъ мартовскихъ въ майскія. Эти собранія утратили, однако, свой прежній характеръ, такъ какъ армія была слишкомъ многочисленна, чтобы обсуждать вопросы на такихъ совъщаніяхъ. Графы и герпоги отдълялись отъ нихъ и обсуждали, вмъстъ съ епископами, все болъе и болъе вступавшимися въ политику, проекты законовъ, изготовлявшіеся непосредственными совътниками Карла. Во время этихъ обсужденій, Карлъ производилъ смотръ войскамъ различныхъ народностей, принималь оказывавшіяся ему почести, и, что было для него особенно пріятно, подати. Затімь, провозглашались капитулярін и утверждались общимъ согласіемъ. Началу германской свободы, такимъ образомъ, оказывался видимый почетъ: впослъдствии ему предстояло уцфафть среди самыхъ тяжелыхъ смутъ и сдфавться самымъ энергичнымъ деятелемъ новейшей цивилизации.

«Территорія Германіи была разділена на графства въ политическомъ отношеніи и на діоцезы въ отношеніи церковномъ. Она была поставлена на военное положеніе на границахъ. Земельная собственность перестала быть временною, когда населеніе перестало быть подвижнымъ; вмісто того, чтобы распреділяться ежегодно, она оставалась въ тіхъ же рукахъ. Западное земледіліе замінило въ значительной части германское скотоводство. Образовались города и деревни рядомъ съ церквами, аббатствами, императорскими дворцами и кріпостями. Эти города строились сперва пать дерева, потомъ—изъ камня, по римскому способу, и служили убъжищами и мастерскими. Туда были перенесены искусства и ремесла образованныхъ странъ, сділавшіяся наслідіемъ всего міра» 1).

Имперія Карла Великаго им'єла, таким'є образом'є, лишь минмое сходство съ гою, которую она пыталась возстановить. Един-

<sup>1)</sup> Mignet, Mémoire sur l'introduction de l'ancienne Germanie dans la société civilisée.

ство поддерживаюсь, безт сомнинія, желизной рукою страпнаго завоевателя, но оно недостаточно обезпечивалось дурпо слаженнымъ управленемъ, представлявнимъ лишь смутное и плохое подражание остроумному механизму римскаго государства. Различныя національности, составлявшія имперію, подчинились вліянію франковъ, но послидне были слишкомъ малочисленны, чтобы слить съ собою побижденные народы, да и не помышляли объ этомъ. Сажая франкскихъ графовъ въ Италіи, въ мархіяхъ (пограничныхъ містностяхъ) Испаніи, Эльбы и Дуная, въ долині Майна, гді цілая страна сохранила имя франковъ (Франконія), Карлъ имблъ въ виду лишь обезпечить повиновеніе себі. Чтобы поддержать связь между этими безпокойными и воинственными народами, нуженъ былъ цілый рядъ такихъ правителей, какъ Карлъ Великій. Между тімъ, фамилія Пепиновъ изсякла, и ділу Карла суждено было держаться только при его жизни.

Многія другія причины, которыя мы укажемъ далье, содвиствовали распаденію этой имперіи, повидимому, столь крыпкой. Но если она пала, можно-ли сказать, что отъ нея ничето не осталось? Карать Великій не сохраниль бы въ исторіи почетнаго мізста, отведеннаго ему потомствомъ, если бы былъ только счастливымъ завоевателемъ. Онъ остановилъ вторжение, украпилъ на ихъ мъстахъ саксовъ, баварцевъ и аваровъ. Онъ создалъ Германію въ такой степени, что измецкіе писатели причисляють его къ своей націи, хотя его франкскія войска раздавили Саксонію. Карлъ Великій пріучиль къ порядку новые народы, утвердившіеся въ его имперіи, заставиль ихъ жить оседлою земледельческой жизнью, насадиль въ средней Европф епископства и аббатства въ качествъ очаговъ цивилизаціи. Своими могучими руками, однимъсловомъ, онъ скрѣпилъ составныя части новѣйшей Европы. Его имперія распалась, но изъ кусковъ ел образовались націи, развитію которыхъ мы удивляемся въ настоящее время. На пол'в мен'ве общирномъ, но болъе трудномъ для вспашки, потому что плугъ надо было глубже врізывать въпочву, онъ совершиль трудъ, подобный делу Александра. Онъ быль безпощаднымъ колонизаторомъ, усиливавшимся распространять повсюду датинскія традипіи и знавія.

Съ IX въка Западная Европа уже начинаетъ свое существованіе. Послѣ Карла Великаго она покрывается мракомъ, но общество, скрѣпленное имъ, руководимое слабымъ свѣтомъ, который онъ зажегъ, понемногу придетъ къ разсвѣту и къ цивилизаціи, сохранивъ живое воспоминаніе объ императорѣ римскомъ, франкскомъ и христіанскомъ, который въ своей личности, въ своихъ войнахъ и законодательствѣ, какъ будто является символомъ единенія древняго и новаго міра.

# ГЛАВА ІІІ.

# АРАБЫ.—БАГДАДСКІЙ И КОРДОВСКІЙ КАЛИФАТЫ.— МУСУЛЬМАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦІЯ.

Вторженіе Юга; его характеръ; арабы.—Магометъ и его въра.—Коранъ.— Нъсколько изреченій изъ Корана.—Улемы и имамы.—Общественное и политическое вліяніе магометанства.—Проповъдь съ помощью меча.—Арабское царство; два калифата.—Процвътаніе багдадскаго калифата; торговля.— Кордовскій калифатъ; процвътаніе Испаніи.—Литература арабовъ.— Науки.— Искусства.—Характеръ и значеніе арабской цивилизаціи.

Долгое время опасались только вторженій съ сѣвера; въ VII в. вторженіе новаго рода направилось съ юга и, притомъ, изъ страны, которой въ древности удѣляли лишь мало вниманія. Этой страной была Аравія, считавшаяся пустынной. Оттуда появились разомъ нація и религія, поддерживавшія другъ друга и распространившіяся съ необычайной быстротой по Азіи, Африкѣ и даже Европѣ. «Нѣтъ Бога, кромѣ Аллаха, и Магометъ его пророкъ», — такова простая формула, связавшая арабскія племена. Въ видѣ побѣднаго крика, они испускали ее отъ востока до запада, подчиняя испуганные народы закону меча и корана, неразрывно связанныхъ между собою.

Вторженіе юга имѣло, такимъ образомъ, совершенно иной характеръ, чѣмъ вторженіе сѣвера. Это была вооруженная проповѣдь новой вѣры, религіозное и политическое господство расы, принадлежавшей къ семитическому семейству. Остается единственнымъ въ своемъ родѣ фактомъ, что отъ этого семейства исходятъ важнѣйшія религіозныя движенія. Въ небольшой странѣ на окраинѣ Азіи, въ Палестинѣ, появились религія іудейская и христіанская; въ сосѣдней странѣ, почти на границѣ Іудеи, зародилось магометанство.

Зная объ этомъ сосъдствъ, мы не должны удивляться извъстной связи магометанства съ предшествовавшими ему религіями. Библія и Евангеліе извъстны были Магомету, и онъ дълать изъ нихъ общирныя заимствованія. Онъ имълъ притязаніе возвратиться къ религіи Авраама и патріарховъ и закончить собою рядъ пророковъ. Ученіе его, долгое время остававшееся мало извъстнымъ на Западъ, было ближе опънено въ нашемъ въкъ, который произвелъ столько работъ по исторіи религіи. Постоянство успъха и громадное количество послъдователей достаточно свидътельствуютъ объ его жизненности.

Магометъ жилъ среди арабовъ-язычниковъ. Онъ отвлекъ ихъ отъ поклоненія идоламъ, и уничтожилъ идоловъ, окружавшихъ старинный храмъ, почитавшійся въ Меккѣ, съ глубокой древности, Каабу. Онъ сохранилъ почитаніе Каабы, превративъ ее какъ бы въ религіозный центръ: тамъ находился камень, нъкогда облый, а теперь почернѣвшій, принесенный, по преданію, Архангеломъ Гавріиломъ. Онъ связывалъ, такимъ образомъ, свое ученіе со старыми арабскими традиціями, которыя, несмотря на

языческія суевірія, сохранили воспоминапія объ Авраамі, отців Измаила, родоначальника племени. Зная какть нельзя лучше умственный характерть своего народа, поэтическій, по простой и мало доступный отвлеченному сужденію, Магометть проповідывалть объ единствь Вога, легко усвоиваемомть догматі, Его всемогуществів, славів, візчности, о безсмертій души и о будущей жизни. Описанія его матеріальнаго и чувственнаго рая привлекали кть себів людей Востока, неспособных подняться до отвлеченной идеи нравственнаго счастья и считавших загробную жизнь лишь безпрепятственнымъ повтореніемть самых в сладких утіхть земной жизни.

Магометъ умѣдъ приспособить свою религію къ нравамъ арабовъ, паступискимъ и, въ то же время, воинственнымъ, облегчивъ исполненіе обрядовой стороны, ограниченной немногими предписаніями, полезными въ теплыхъ странахъ, вродѣ омовеній, и проповѣдью мечомъ, въ высшей степени возбуждавшей мужество арабовъ. Магометъ, кромѣ того, проповѣдывалъ учепіе, чрезвычайно соблазнительное для лѣнивыхъ обитателей Востока—учепіе о полной преданности волѣ Божіей. Исламъ значитъ предоставленіе себя воли Божіей; мусульманинъ — человѣкъ, предоставленіе себя этой волѣ. Жители Востока оказались слишкомъ склонными преувеличивать эту преданность и пришли къ фатализму, столь нагубному для развитія личности и народа.

Богъ исдама — безпощадный и мстительный, и магометанство — жестокая религія. Магометь, впрочемъ, относился съ уваженіемъ къ христіанству; онъ считалъ Інсуса Христа пророкомъ и признаваль за Нимъ даръ чудесъ, котораго самъ былъ лишенъ. Коранъ считаетъ святою и Пресв. Дъву Марію. Многія правила и притчи изъ Евангелія внесены почти буквально въ книгу Магомета. Но, по мнѣнію этой книги, христіане и евреи исказили религію первоначальнаго откровенія, и Магометъ былъ пославъ, чтобы исправить всѣ заблужденія и распространить слова, какія архангелъ Гавріилъ ваписалъ въ его сердцѣ. Магометъ предполагалъ, что, во время уединенія въ пещерѣ горы Гиры, его посѣтило видѣніе, и архангелъ Гавріилъ внушилъ ему наставленія, которыя, передаваемыя ученикамъ, составили коранъ.

Слово коринъ — значитъ устная передача. Откровенія, проповіди, правила и законы, изложенные устно Магометомъ, были собраны послів него Сендомъ и приведены въ порядокъ по приказанію калифа Османа. Съ 33-го года Геджры (мусульманской эры, начинающейся отъ бытства Магомета въ Медину) коранъ былъ окончательно установленъ, и никогда не возбуждалось никакого сомивнія относительно его подлинности. Въ дъйствительности, это—не книга, но безпорядочное собраніе суръ или главъ неравной длины и различнаго характера, поэтическихъ и восторженныхъ, повіствовательныхъ и дидактическихъ. Это — кодексъ, гимнъ, исторія и молитва.

Чтобы дать понятіс, если не объ идев, то, по крайней марв, о форм'я этой книги, мы приведемъ ивсколько извлеченій изънея: «Когда Богъ создаль землю, она колебалась въ ту и въ

другую сторону, пока Богъ не создалъ горъ, укрепившихъ ее. Тогда ангелы спросили Его: «О Господи! Есть ли въ твореніи что-нибудь крепче горъ?» Богъ отвётилъ имъ: «Железо; железо крепче горъ, потому что оно раздробляетъ ихъ. — А есть ли въ Твоемъ твореніи что-либо крепче железа? — Да, огонь крепче железа, потому что онъ расплавляетъ его. — А есть ли что-либо сильне воды? — Да, ветеръ, потому что онъ поднимаетъ ее. — О, наша высшая опора, есть ли въ твореніи что-нибудь сильне ветра? — Да, добрый человекъ, творящій милостыню. Если онъ даетъ правой рукой такъ, что не знаетъ левая, онъ превышаетъ все».

«Каждое доброе дѣло—милостыня. Когда ты улыбаешься въ липо твоему брату, когда ты указываешь настоящую дорогу путнику, когда ты даешь пить жаждущему, когда ты побуждаешь твоего ближняго къ хорошему поступку, ты дѣлаешь благочестивое дѣло. Истинное богатство человѣка въ другой жизни — добро, какое онъ сдѣлалъ въ этой жизни спутникамъ своего существованія. Когда онъ умираетъ, народъ спрашиваетъ: «Какое богатство оставилъ онъ послѣ себя?» Но ангелы спрашиваютъ: «Какія добрыя дѣла посылаетъ онъ передъ собою?»

...«Молитесь и подавайте милостыню: добро, какое вы дѣлаете, найдете вы вблизи Бога, потому что Онъ видить ваши дѣла. Чтобы быть праведнымъ, недостаточно обращать лицо къ востоку или къ западу: надо, кромѣ того, вѣрить въ Бога, помогать ближнимъ, сиротамъ, бѣднымъ и путникамъ, выкупать плѣнныхъ, читать въ свое время положенныя молитвы, не измѣнять своему слову, выносить терпѣливо превратности и бѣдствія войны. Таковы обязанности правовѣрныхъ».

Мусульманинъ не имветъ надобности въ другихъ книгахъ, кром' корана: въ немъ онъ находитъ догматъ своей религиединство Божіс, и предписанія ея обрядовъ, столь же простыхъ, какъ догнатъ-пять молитво ежедневно съ омовеніями, посто въ м всяцъ Рамадана (или Рамазана), воздержание от вина и перебродившихъ напитковъ (необходимое гигіеническое правило въ климатахъ Востока), освящение пятницы молитвою и паломничество въ Мекку. Мусульманинъ находить въ корант всю свою религіозную философію: «Избранный и отверженный предназначены одинъ къ въчному счастію, а другой къ въчному несчастію еще во чревъ своей матери.»—«Человъкъ умираетъ лишь по волъ Божіей, какъ это написано въ книгъ, опредъляющей предълъ его жизни». Это предназначение не могло возбуждать въ человъкъ желанія самоусовершенствованія, составляющаго высокую и сильную сторону христіанства, и еще менве могло возбуждать утонченность совести, ищущей приблизиться какъ можно более къ идеальной добродатели. Вары, молитвы, милостыни, точнаго соблюденія нікоторыхъ обрядовъ достаточно для мусульманина, который не деластъ никакихъ усилій, чтобы становиться лучше, и не подозрѣваетъ, что нравственность можетъ быть выше установленнаго закона.

Текстъ корана истолковывался имамами, изъ которыхъ че-

тыре, въ концѣ второго вѣка Геджры, заслужили наименованіе великихъ \*). Эта священная литература приняла такіе размѣры, что впослѣдствій пришлось привести ее въ порядокъ въ царствованіе константинопольскихъ султановъ Магомета II и Солимана I. У мусульманъ, впрочемъ, нѣтъ священства, и толкователи священныхъ книгъ не считаются непогрѣпимыми. Калифы, тѣмъ не менѣе, покровительствовали классу ученыхъ, называемыхъ улемами, на которыхъ они возлагали судебныя обязанности. Имамы совершали богослуженіе въ мечетяхъ. Муэдзины призывали правонѣрныхъ къ молитвѣ съ высоты башень или минаремовъ. Не образуя касты или даже привилегированной корпораціи, имамы и улемы, благодаря глубокому знанію корана и каноническихъ книгъ, обладали дѣйствительною властью.

Магометъ возродилъ Аравію. Племена, передвигавшіяся по этому полуострову со своими палатками и стадами, находились въ глубочайшемъ упадкъ. Арабы закапывали живыми въ землю маленькихъ дъвочекъ, которыхъ не хотъли кормить. Магометъ положилъ конецъ всъмъ варварскимъ обычаямъ. Онъ поддерживалъ, конечно, многоженство, такъ какъ самъ подалъ ему примъръ, но совътывалъ также единобрачіе, запрещалъ временные браки и тщательно установилъ семейные порядки. Матеріальные интересы женщины были охранены; ей предоставлено было участіе въ наслъдствъ; овдовъвъ, она пользовалась обезпеченнымъ существованіемъ въ теченіе цълаго года на счетъ наслъдства, оставшагося послъ мужа, и получала вдовью часть.

Магометъ, впрочемъ, не поднялъ женщину выше приниженнаго положенія, въ которомъ она находилась и которое граничило съ рабствомъ. Нисколько не сопротивляясь правамъ Востока, Магометъ освятилъ подчиненность женщины, столь рѣзко отличающую восточное общество отъ западнаго. Покупаемая, по большей части, какъ товаръ, живя въ домашнемъ заточеніи, выходя лишь подъ покрываломъ, женщина на Востокѣ томится безъ образованія, всегда находясь въ сторонѣ отъ жизни, предаваясь безсмысленнымъ занятіямъ. Въ этомъ отношеніи магометанство, которое могло усовершенствовать грубыя племена Аравіи, не можетъ считаться прогрессивнымъ и было гибельнымъ для общества въ Азіи и въ Африкъ.

Магометъ называлъ себя пророкомъ. Овъ смѣшивалъ еще болье, чъмъ въ древнія времена, духовную и свътскую власть. Преемники его, калифы, такіе же религіозные и политическіе вожди, никогда не различали правъ гражданскаго и политическа-го общества, установленнаго кораномъ. Отсюда исходилъ деспотизмъ, отъ котораго никуда нельзя было укрыться, такъ какъ пельзя было найти убъжища даже въ своей совъсти. Калифы разили во имя Божіе жертвы, обязанныя почитать ихъ смертоносную руку. Мусульманская религія не была, такимъ образомъ, передовымъ движеніемъ для Востока: деспотизмъ тамъ былъ, безъ сомнънія, традиціоннымъ, но эта религія навсегда закрыпила его.

<sup>\*)</sup> Абу-Ганифакъ, Ешъ-Шафей, Малекъ и Ганбалъ.

Фанатизмъ, которому порабощенныя народности легко подчинились, ослаблялъ всі: попытки къ сопротивленію. Какое бы страданіе ни испытывалъ мусульманинъ, онъ говоритъ: «такъ написано». Это освобождаетъ его отъ усилія, необходимаго, чтобы избавить его отъ страданія. Восточная лінь, такимъ образомъ, прибілаетъ къ соучастію неба, и судьба, объясняя для нея всі бідствія, не позволяеть уклониться ни отъ одного изъ нихъ.

Магометъ, изгнанный изъ Мекки корейшитами, удалился въ Медину. Не довъряясь одной силь своего слова, для торжества своего дъла онъ обратился къ помощи меча. Мечъ подчинилъ ему Аравію. Коранъ прямо говорить: «Убивайте нев'єрныхъ вездів, гав вы ихъ встретите», и въ другомъ месте: «Я посланъ убивать невърныхъ, пока они скажуть: Нъть Бога, кромъ Аллаха. Какъ скоро они произнесутъ эти слова, они спасутъ свою жизнь и имущество; что касается до ихъ въры, то въ ней они сочтутся съ Богомъ». По ученію Магомета, міръ разділяется на два большихъ отдела: муслимово (мусульманъ) и кафирово (неверныхъ). Онъ дълилъ землю на двъ части: Дарг-уль-Ислама, домъ ислама, и Даръ-уль-Гарбъ, домъ войны; онъ говорилъ своимъ ученикамъ: «Локончите мое дівло, распространите домъ ислама по всей землі; Богъ дастъ намъ домъ войны. > Еще онъ говорилъ имъ: «Сражайтесь до полнаго истребленія; иткоторые изъвась падуть въ битві: тымъ, кто погибнеть достанется рай, тамъ, кто уцальетъ-побада. Магометь, правда, прибавляль къ этимъ правиламъ нъсколько предписаній терпимости относительно христіанъ и евреевъ: «Скажите тымь, кто получиль писаніе и слынымь: обратитесь вы мусульманство, и вы будете просвъщены. Если они будуть противиться, ты обязанъ лишь проповидывать имъ. Богъ знаетъ, какъ отличить своихъ слугъ». Но воинственная пылкость арабовъ заставдяда ихъ предпочитать другія правида, и этотъ народъ, почти неизвъстный, менъе, чъмъ въ одно стольтие, совершилъ завоевания болбе удивительныя, чтыт завоеванія римлянъ.

Три первые преемника Магомета, Абу-Бекръ, Омаръ и Османъ (632—656) увлекали свой народъ къ завоеваніямъ на Востокъ и на Западъ. Выйдя изъ Аравіи черезъ Палестину и Пелузійскій перешеекъ, арабы покрыли своими летучими отрядами Сирію, Персію и Египетъ. Послъ царствованія Али, зятя пророка (656—660) и ожесточеннаго врага первыхъ калифовъ, расколъ нарушилъ религіозное единство мусульманъ, которые раздълнись съ тъхъ поръ на шіштовъ, отрицающихъ законностъ трехъ первыхъ калифовъ, и суннитовъ, признающихъ ее. Этотъ расколъ не остановилъ, однако, завоевательнаго движенія, продолжавшагося при Омміадахъ (661—750), во времена которыхъ арабское царство простиралось отъ береговъ Инда и Оксуса (Аму-Дарьи) до Атлантическаго океана и Пиренеевъ. Господствуя на всемъ южномъ побережьи Средиземнаго моря, арабы имѣли флотъ и не одинъ разъ угрожали Константинополю.

Это царство, протягивавшееся на 1.800 миль съ востока на западъ и охватывавшее, съ одной стороны, царства Востока, а съ другой—владънія франковъ, раздѣлилось на двѣ половины, вслѣд-

ствіе насильственнаго водаренія Аббасидовь и върности запада потомку Омміадовъ (или Омайядовъ), Абдъ-ер-Рахману (755). Но въ обоихъ калифатахъ, восточномъ и западномъ, воспроизводившихъ подобное же раздѣленіе христіанскаго царства, арабская цивилизація пришла одновременно, при багдалскомъ дворѣ Аббасидовъ и при королевскомъ дворѣ Омайядовъ, къ той же степени утонченности; она затмила своимъ блескомъ цивилизацію христіанскую, находившуюся въ упадкѣ на Востокѣ и едва возрождавшуюся на Западѣ.

Арабы любили и производили торговлю гораздо ранке Магомета, который самъ былъ погонщикомъ верблюдовъ. Войска расчищали дорогу караванамъ въ Азіи и Африкѣ. Изъ Багдада и Мосула на Тигрѣ, купцы направлялись во всѣ стороны—на западъ черезъ Сирійскую пустыню къ Антіохіи, Алешо и Дамаску, получавшимъ, кромѣ того, изъ портовъ Триполи и Итолеманды произведенія Запада; на сѣверъ къ Діарбекиру, Арзеруму, Черному морю и его главному порту Трапезонду; на сѣверо-западъ къ Малой Азіи, къ Саталіи, Смиреѣ, Никеѣ и Бруссѣ; на востокъ— къ Индіи, Хорассану чрезъ Гамаданъ и Гератъ. Сдѣлавшись моряками, умѣя уже пользоваться грубымъ компасомъ, заимствованнымъ у китайцевъ, арабы плавали по Красному морю и Персидскому заливу и доходили до Индостана и Индо-Китая.

Африканская торговля служила связью между Востокомъ и Западомъ. Порты Триполи, Тунисъ и Танжеръ унаследовали значеніе Кареагена вандаловъ; Дамістта и Александрія продолжали свою прежнюю д'вятельность, а Египеть, при разумномъ управленіи, сохранялъ свое удивительное плодородіє. Арабы пытались даже возобновить каналъ, прорытый между Ниломъ и Краснымъ моремъ фараонами и Птоломеями. Спускаясь вдоль восточныхъ береговъ Африки, арабы внесли свою религію и торговлю даже въ Занзибаръ и Мозамбикъ.

Аббасилы, Абу - Джіафаръ или Аль-Манзоръ (Побілоносный). Гарунт-аль-Рашидъ (Справедливый), затъмъ Аль-Мамунъ выказывали въ Багдадъ въ концъ VIII и въ началъ IX въка неслыханную роскошь. Дворцы, украшенные мраморными колоннами и богатыми коврами, какіе Востокъ выділываеть до сихъ поръ, великол впные сады, освъжаемые фонтанами съ мраморными водоемами, нарядныя свиты изъ несколькихъ тысячъ невольниковъ, обиліе шелковыхъ тканей, привезенныхъ изъ Индіи, драгопівные камии, вст утовченности нто и весь блескъ древнихъ восточныхъ монархій, — такова была пышность калифовъ, тратившихъ щедрой рукою подати, взимавшіяся съ сотни различныхъ народовъ. У калифа Моктадера было во дворцъ 38.000 ковровъ, изъ которыхъ 12,500 были изъ шелка и золота. Когда онъ совершаль паломничество въ Мекку, онъ принесъ въ жертву 40.000 коровъ и 50.000 овецъ. У матери калифа Мотассема было 12.000 верблюдовъ. Арабскіе поэты, повидимому, не слишкомъ преувеличивали богатства багдадскихъ властителей, наследниковъ сокровищъ Египта и Азіи.

Кордовскіе калифы были не мен'я богаты. Благодаря мудрому правленію Абд-ер-Рахмана I, Хешама I, Абд-ер-Рахмана II, Аль-

Хакема I, Абд-ер-Рахмана III, Аль-Хакема II, земледёліе сдёлало изъ многихъ частей Испаніи какъ бы непрерывный садъ (huerta Валенсіи, vega Гренады въ Андалузіи), гді росли самыя красивыя растенія южныхъ странъ. Изобрѣтательные арабы придумали способъ искусственнаго орошенія, чтобы умірить сухость климата: вода, сберегаемая въ искусственныхъ прудахъ, доставлялась водопроводами на поля. Арабы разводили въ Испаніи рисъ, хлопчатникъ, сахарный тростинкъ, шафранъ, финиковую пальму. Аль-Хакемъ II, по словамъ хроникеровъ, «превратилъ копья и мечи въ заступы и грабли. Самые знаменитые шейхи считали за честь обрабатывать лично свои сады, а кади и альфаки спокойно наслаждались тынью въ своихъ виноградникахъ. Наконецъ, цълые племена, слъдуя древней привычкъ жителей пустыни, возобновляли кочевую жизнь бедуиновъ въ цивилизованной средѣ; занятые исключительно разведеніемъ стадъ, они, смотря по времени года, переходили изъ одной провинціи въ другую, кочуя вмість съ стадами и отыскивая пастбища, которыя летомъ засыхають на равнинахъ и сохраняются въ горахъ» 1).

Города были наполнены фабриками шелковых, бумажных и шерстяных тканей. Арабы ввели въ Испаніи употребленіе индиги и кошенили, дорогія издёлія изъ фарфора и раскрашенной глины и бумагу изъ тряпокъ. Они превосходно умёли красить кожи и различныя матеріи. Кордовскія кожи и толедское оружіе прекрасной закалки имёли всемірную извёстность. Въ Толедо было около двухсотъ тысячъ жителей, въ Севильё — триста тысячъ и шестьдесятъ тысячъ ткацкихъ станковъ для однёхъ только шелковыхъ матерій.

Испанія вела обширную торговлю не только съ Африкой, но и съ Азіей и съ Восточной имперіей. Изъ странъ, лежащихъ по берегамъ Дуная, она вывозила множество невольниковъ, въ которыхъ нуждались арабскіе калифы и шейхи. Калифы Кордовы, по прим'тру калифовъ Багдада, содержали большой флотъ, въ которомъ насчитывалось бол'те тысячи торговыхъ кораблей.

Кордовскіе калифы были в'єротерпимы по отношенію къ христіанамъ, которые, платя подати, могли испов'єдывать свою религію, но они особенно покровительствовали евреямъ, народу семитической расы, религія которыхъ была ближе къ мусульманской. Евреи завлад'єли почти всей торговлей Испаніи, въ особенности, торговлей драгоц'єнными металлами.

Несомнѣнно, что первые калифы хотѣли ограничить знаніе изученіемъ Корана, но они вовсе не были варварами въ той мѣрѣ, какъ это вмъ приписывали, и Омаръ никогда не давалъ приказанія сжечь Александрійскую библіотеку. Аббасиды, и въ особен-

<sup>1)</sup> Зимнее время называлось mesta. Это название сохранилось въ Испании для обозначения главнаго собрания, на которомъ устанавливаются передвижения большихъ стадъ въ Эстремадуръ. Въ Валенсия уцфлфли до сихъ поръ предвини объ орошении и земледъли арабовъ. Земледълецъ знаетъ точный срокъ, когда вода достигнетъ его поля, нужное ему количество ея и время, въ течение котораго она останется у него; поэтому онъ своевременно открываетъ или закрываетъ затворъ шлюзовъ, заграждающихъ воду.

ности, Гарунт-аль-Рашид, обязаны своею славой покровительствомъ наукъ: Гарунт путешествоваль не иначе, какъ со свитою ученыхъ, сопровождавшихъ его даже на войну. Онъ желалъ, чтобы при каждой мечети находилась безплатная школа. Аль Мамунт приназывалъ отыскивать повсюду драгоцънныя рувописи и оплачивалъ переводы ихъ на въсъ золота. Десять тысячъ учениковъ обучалось въ одной только школъ въ Багдадъ.

У арабовъ была обширная поэтическая литература, хотя и напыщенная, но богатая образами, живая, веседая и легкая. У нихъ было много историковъ, разсказы которыхъ простодушны, безъискусственны, слишкомъ многословны, но поучительны, такъ какъ они проникнуты подробностями бытовой жизни. Особенно извъетны Амри (IX в.), Месоди или Масуди (X в.), повъствующій въ своей книгъ, озаглавленной Золотые луга, о войнахъ Абдер-Рахмана III противъ христіанъ; Ахмедъ-сль-Рази, Ибнъ-Гайянъ. Паскуаль Кордовскій и др. Но всего болье арабамъ удавались сказки и романы, какъ, напр., своеобразное произведеніе Тысяча и одна ночь,—настоящее зеркало арабскаго общества. Въ философіи арабы ограничивались переводомъ Аристотеля, тонкій умъ котораго имъ правился, но былъ, впрочемъ, далеко не вполнѣ понятенъ. Изъ числа наиболье замѣчательныхъ толкователей Аристотеля надо упомянуть, главнымъ образомъ, Авицену (XI в.), Аверросса Кордовскаго (XII в.) и Газали (XIV въка).

«Всей этой литературъ не доставало жизни, т. е. свободы. Не слъдуетъ въритъ свидътельству нъкоторыхъ оріенталистовъ, будто въ то время у арабовъ были ораторы, равные Демосоену: при калифахъ не могло бытъ ни одного великаго оратора, а въ академіяхъ Багдада и Куфы процейтало пустое и напыщенное красноръчіе, единственное, какое доступно рабскому народу. Эта литература лишена была во всемъ, что не было игрой воображенія, возвышенности и энергіи, но она отличалась блестящей поэзіей и искусными формами.

- «...Существуетъ каталогъ, составленый ученымъ Иріартъ. При просмотрѣ этого каталога, поражаетъ громадное число арабскихъ авторовъ, родившихся въ Испаніи, и множество трудовъ по философіи, поэзіи, краснорѣчію, промышленнымъ искусствамъ и земледѣлію, остающихся погребенными въ библіотекахъ Эскуріала, нѣкогда представленныхъ королямъ Гренады и Кордовы... Въ Х вѣкѣ, Гербертъ, ученый, учившійся въ монастырѣ Орильяка, желая расширить свои познанія и проникнуться глубже искусствами Востока, отправился въ Толедо. Въ теченіе трехъ лѣтъ онъ изучалъ тамъ математику, астрологію и магію, подъ руководствомъ арабскихъ ученыхъ. Изъ арабской школы вышелъ одинъ изъ римскихъ первосвященниковъ!
- «...Какова же была тогда эта арабская поэзія? Утонченная и страстная, какъ Востокъ, воинственная, какъ исламъ при своемъ зарожденіи, она не вдавалась въ длинные разсказы; для этого у нея не доставало терпівнія. Это была поэзія лирическая. Газель и кассида были ея любимыми формами. Названіе газели, повидимому, рисуеть намъ эту стройную и граціозную поэзію; по формів ничто

не напоминаетъ болѣе любовныхъ пѣсенъ Прованса. У арабовъ нѣтъ драматическихъ поэмъ. Геній ихъ чисто сказочный и склонный къ чудесному; впрочемъ, въ ихъ поэтическихъ произведеніяхъ можно найти нѣсколько образцовъ діалога или разсужденія между поэтомъ и несчастнымъ любовникомъ или между двумя поэтами соперниками; то же самое встрѣчается въ такъ-называемыхъ tensons провансальцевъ.

«Другой элементь новъйшей поэзіи, риема, зародился на Востокъ... По словамъ оріенталистовъ, если не всі поэтическія произведенія арабовъ, то большая часть ихъ, иміютъ риемы; эта риема иногда простое созвучіе, а часто бываеть полной, удвоенной, смітпанной; арабская поэзія, столь смітлая въ своихъ образахъ, столь пылкая и прихотливая, до нельзя выработанная, симметрична и искусна въ своихъ формахъ». 1)

Громадное пространство арабскаго государства благопріятствовало уситкамъ *исографіи*. Аль-Хакемъ II веліль сділать статистическое описаніе Испаніи. *Эбризи* (XII в.) изготовиль для Роджера II Сипилійскаго небесный глобусь изъ серебра и написаль общирную географію, которая дошла до насъ только въ сокращеніи. *Абуль-Феоа* (XIII и XIV в.в.) писаль также любопытные географическіе трактаты.

Но на общую цивилизацію арабы мало оказали вліянія своими собственными произведеніями; главная заслуга ихъ заключается въ томъ, что они сохранили и распространили въ своихъ переводахъ произведенія древнихъ. Они послужили соединительной чертой между древнимъ міромъ и средними вѣками, такъ какъ, въ дѣйствительности, европейскіе народы познакомились, только благодаря арабамъ, съ произведеніями Аристотеля и греческихъ писателей. Они перенесли также въ Европу преданія внутревней Азіи и этимъ еще болье сблизили Востокъ съ Западомъ.

Въ наукахъ арабы преуспѣвали, во всякомъ случав, болье, чѣмъ въ литературъ. Безъ сомнѣнія, они заимствовали у Аристотеля его Естественную исторію, но разработали ее, трудами своихъ изслѣдователей. Будучи для того времени превосходными врачами, они усовершенствовали медицину. задержанную въ своемъ развитіи у грековъ. Въ одномъ Багдадѣ насчитывалось 860 врачей; христіанскіе государи ѣздили совѣтоваться съ Кордовскими медиками. Арабы узнали многія цѣлебныя свойства растеній, и ихъ ученіе о лѣкарствахъ было разумнѣе, чѣмъ ихъ прачебное искусство.

Народъ этотъ, обладавний живымъ воображениемъ, былъ склоненъ и къ изучению предметовъ отвлеченныхъ; онъ доказываль это своимъ пристрастиемъ къ Аристотелю. Ариэметика облавна арабамъ важными усибхами: если они и не изобръли сами, то передали намъ цифры, которыми мы пользуемся для счисления и которыя замънили столь неудобные римские знаки. Алебра была также арабской наукой, на что указываетъ ея назвашие (аль-джеберъ). Арабы переводили труды Архимеда и греческихъ

<sup>1)</sup> Villemain, La littérature au moyen âge, leçon 1V.

геометровъ. Прочность и разм'тры ихъ зданій указываютъ, что они должны были им'ть значительныя познанія въ геометріи и механикт; они разработывали и тригонометрію. Унасл'єдовавъ азіатскія суевтрія, они предались изученію астрологіи, которая, впрочемъ, привела ихъ къ астрономіи. Они переводили труды грека Итоломея. Ими были опред'тены косвенное положеніе эклиптики, годовое движеніе равноденствій и продолжительность тропическаго года. Подъ покровительствомъ Аль-Мамуна, быль изм'тренъ градусь меридіана, два раза на равнинахъ Синжара, зат'ємъ на равнинахъ Куфы, и опред'тена окружность земли въ 24.000 миль или 9.000 французскихъ лей. Арабы строили обсерваторіи; одною изъ нихъ была прекрасная башня Жиральда въ Севильт; ихъ обсерваторіи встрфчались даже въ Туркестант и въ Самаркандъ.

Химія получила свое названіе отть арабовъ (аль-кимійя). Эта наука, вполнъ принадлежащая напіему времени, не могла развиваться тогда потому, что арабы думали лишь о превращеніи металловъ, о философскомъ камнъ и объ элексирахъ, могущихъ сдѣлать человъка безсмертнымъ. Распространившись въ Европѣ въ средніе въка, эта тайная наука была названа алхиміей народами, незнакомыми съ арабскимъ языкомъ и сливавшими членъ аль со словомъ кимійя. Мы сохранили эту опибку для обозначенія фантастическихъ опытовъ алхиміи, но отличаемъ настоящую науку, отбрасывая арабскую частицу аль, и говоримъ просто химія і).

Если бы не было строгаго запрещенія Магомета—изображать человіка и животныхъ, арабы, безъ сомнінія, воспользовались бы своимъ умственнымъ развитіемъ и воображеніемъ для искусства живописи и ваянія. Они ограничились архитектурой, въ которой

и достигли высокаго совершенства.

Въ этомъ искусствъ арабы подражали не древнимъ грекамъ, а грекамъ византійскимъ. Они воспользовались сводами византійскихъ базиликъ, строя ихъ еще ниже, съ пълью дълать внутренность зданія прохладной, бол'є закрытой отъ солнечныхъ лучей. Въ мечетяхъ съ толстыми стінами и крышами не было смілыхъ куполовъ, но внутревность зданія изобиловала колоннами и украшеніями, мозаикой и раскращенной ленной работой. Дворцы еще тяжелее мечетей: ихъ наружный видъ и стъны напоминаютъ кръпости. Все ихъ великол впіе сосредоточивается внутри. Арабы изм'внили римскія арки; ихъ арка была раздълена на нъсколько частей и изръзана, что придавало ей несравненную легкость. Фигура въ вид' трилистника присоединяла свои красивыя очертанія къ правильному изгибу арки. Разнообразіе и изящество преобладають въ этой причудливой архитектуръ. Эти каменные фестоны украшались множествомъ рисунковъ, сохранившихъ свое название арабесокъ, къ которымъ присоединялись еще листья и цвъты; стъны покрывались эмалью и бълымъ и голубымъ фаянсомъ (azulejos). Извилистыя письмена, выразанныя золотомъ на черномъ фона, служили также укращеніемъ; надписи дополняли эти разнообразные орнаменты.

<sup>1)</sup> Многія слова, употребляємыя въ химіи, сохранили свое произношевіе вибстъ съ членомъ--алкоголь, алькали и т. п.

Мечеть Омара въ Іерусалимъ (VII в.) была однимъ изъ первыхъ памятниковъ, воздвигнутыхъ арабами, которые покрыли стъны ея четвероугольниками голубой эмали и богато украсили ее колоннами, похищенными изъ церквей Виолеема и Св. Гроба Господня. Въ Египтъ, городъ Каиръ былъ украпиенъ великолъп-

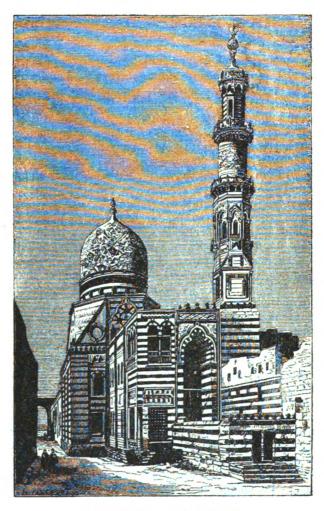

Мечеть Каитъ-Вея въ Каиръ.

ными мечетями, каковы, напр., мечети Эбн-Тулуна (IX в.), Эль-Ахзара (X в.) съ четырьмя стами древнихъ колоннъ, Хакема (XI в.) и Гассана (XIV в.). Усыпальницы царственныхъ династій въ Каирѣ были собраніемъ дворцовъ и мечетей; среди этихъ послѣднихъ слѣдуетъ отмѣтить мечеть Каитъ-Бея (XV в.) наиболѣе строгаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, изящнаго стиля.

Оммайяды въ Испаніи также оставили величественныя свидітельства своей славы. Кордовская мечеть, оконченная лишь нъ конці X віка, была для арабовъ тімъ же, чімъ былъ храмъ св. Софіи для византійскихъ грековъ. Башни городскихъ стінъ Севильи были украшены рядами кирпичей, ціпями білыхъ камней и арабскими надписями. Севильскій Альказаръ (al-kasar, дворецъ) представляетъ цілый рядъ садовъ и залъ со стінами, покрытыми фаянсами и украшенными арабесками, съ мраморными колоннами, съ арками, изрізанными выступами, и красивыми куполами въ виді половины апельсина.

Альказаръ принадлежитъ къ послуднему періолу мавританскаго владычества, такъ же, какъ и Алыамбра, самый знаменитый изъ арабскихъ памятниковъ. Крипость, стины которой импють не мепре мили вр окружности в которяч и теперь еще внушительно возвышается надъ «вегою» Гренады, Альгамбра внутри-чудесные чертоги, представляющие самыя разнообразныя перспективы перемъшивающихся дворовъ, комнатъ и залъ, укращенія которыхъ не поддаются никакому описанію. Въ особенности тамъ поражаетъ **Леора льеова**, прямоугольникъ въ 150 квалр, саженъ, окруженный галлереей изълегкихъ колоннъ. Повсюду укращенія въ видъ фестоновъ, тонко выръзанныхъ изъкамия и покрытыхъ арабесками; повсюду богатое сочетаніе изящества, гармоніи и блеска: везд'є фаянсы, покрытые всевозможными красками, мозаики, кажущияся коврами, выръзки въ видъ листьевъ на окнахъ, пропускающія, сквозь рисунокъ, смягченный світъ, розетки, банты, зигзаги, надписи, затыть водоемы и бассейны, поддерживанийе постоянную прохладу въ этихъ общирныхъ задахъ. Мрамора, впрочемъ, въ Альгамбръ немного; кирпича, гипса и штукатурки было достаточно, чтобы построить этотъ единственный въ своемъ родь дворепъ, въ которомъ арабскіе повелители посліднихъ временъ скрывали свою изнъженность и причудливую тиранію.

Тиранія! Это слово заключаєть въ себѣ крайнее выраженіе и въ то же время осужденіе арабской пивилизаціи, напоминающей не однимъ только именемъ древнія цивилизаціи Востока. Несомнівню, религія арабовъ стояла значительно выше религій языческихъ народовъ и африканскихъ ордъ. Но эта религія не благопріятствовала свободному развитію способностей человіжа; чтобы покровительствовать наукамъ и смягчать общественные нравы, калифы должны были искажать смыслъ текстовъ Корана. Какътолько сильная рука Гаруновъ и Аль-Хакемовъ перестала поддерживать науку, послідняя быстро склонилась къ упадку.

Эта цивилизація, впрочемъ, была весьма поверхностной; она всего болье жила заимствованіями у Китая, Индін и Византійской имперіи. Она была не долговъчна, какъ всякое подражаніе, и, подобно скороспъльмъ растеніямъ, быстро увяла. Число арабскихъ поэтовъ и ученыхъ на первыхъ порахъ было слишкомъ велико, и вскоръ въ этой націи явились признаки истощенія. Арабы, кромъ того, почти въ самомъ началъ вдались въ утонченность и напыщенность; они не умѣли подчинять свою пылкость разсудку.

Стъдуетъ прибавить, что арабскій геній сдълался жертвою

своихъ собственныхъ завоеваній. Арабы основали обширное государство, но они не были народомъ, достаточно многочисленнымъ, чтобы сохранить свое владычество. Туземцы Африки задушили своимъ варварствомъ нѣжный цвѣтокъ арабской цивилизаціи, попранный, кромѣ того, турками, другими варварами, пришедшими изъ центральной Азіи.

Во всякомъ случав, арабы въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ играли замѣчательную роль въ исторіи цивилизаціи. На нѣкоторое время они подняли страны Востока и заставили процвѣтать Испанію. Они распространили свѣтъ въ самыхъ отдаленныхъ углахъ Азіи. Они внесли въ Европу драгоцѣнныя знанія, которымъ предстояло оказать Западу огромную пользу. Воины и торговцы, поэты и ученые, они, на огромномъ пространствѣ, развивали свою плодотворную дѣятельность. Царство ихъ разрушилось литературная слава ихъ затмилась, но арабы, тѣмъ не менѣе, гордятся своимъ прошлымъ величіемъ, и, быть можетъ, оно просуществовало бы дольше, если бы они не были поглощены другими народами, еще менѣе поддававшимися истинной цивилизаціи.

Въ особенности поражаетъ насъ значеніе, доставшееся на долю ихъ религіи, столь несовершенной. Она вполнѣ овладѣла народами, принявшими ее. Мусульманъ невозможно обратить въ христіанство; они привержены къ своей вѣрѣ съ упорствомъ, приводившимъ въ отчаяніе самыхъ неутомимыхъ миссіонеровъ.

Правила этой религіи испольнются всіми ея послідователями искренно и усердно. Правда, обряды ея просты, и она не требуеть, чтобы душа подчиняла себів тіло. Религія Магомета до сихъ поръ насчитываетъ сотни милліоновъ послідователей и разділяетъ съ христіанствомъ цивилизованный міръ; этотъ разділь стоилъ усиленной борьбы, такъ какъ въ средніе віка про-исходила великая война между магометанствомъ и христіанскою религіей, цивилизаціей Ствера и цивилизаціей Юга.

# ГЛАВА ІУ.

## ФЕОДАЛЬНАЯ СИСТЕМА.

Распаденіе имперіи Карла Великаго. — Феодализмъ. — Происхожденіе феодализма.—Подчиненность земель; Мерсенскій эдикть (847).—Наслёдственность общественныхъ должностей; эдикть въ Кьерси-на-Уазт (877). — Общественное устройство; дворниство. —Духовенство. — Низшіе классы. — Политическое разложеніе; феодальное государство. — Феодальная администрація, армія, правосудіе, финансы. —Повсемъстное разложеніе общества. — Дъягельность и независимость феодальновъ. — Недостатки феодальнаго строи.

Въ IX въкъ міръ былъ разділенъ на три царства: арабское, Византійскую имперію и франкскую имперію Карла Великаго. Въ дъйствительности, существовало два ръзко разграниченныхъ общества: мусульманское и христіанское. Первое, столь блестящее, вскор в должно было придти къ упадку; его религія и характеръ составлявшихъ его расъ обрекали его на поличю неподвижность.

Въ настоящее время мусульманскій міръ стоить гораздо ниже христіанскаго, и послідній составляеть образованный міръ. Слідовательно, намъ предстоить просліднть въ особенности его превращенія и успіхи.

Въ IX и X въкахъ нельзя было предвидъть этихъ усибховъ. Порядокъ, временно установившійся при Карль Великомъ, вскоръ исчезъ, и его имперія быстро распалась.

Разделенная, сперва Людовикомъ Добрымъ, а затемъ его сыповьями на три части, имперія Карла Великаго подверглась въ то же время новому вторженію, нашествію норманово. Сухимъ путемъ варвары не могли проникнуть туда: они избрали морской путь. Воспользовавшись смутами, происшедшими вследствіе ссоры сыновей Людовика Добраго, они опустошали берега, проникали чрезъ устья ръкъ и по ихъ притокамъ, внутрь страны, такъ сказать, по всемъ ея артеріямъ. Ихъ набеги присоединились къ безпорядкамъ междоусобныхъ войнъ, и всі: эти смуты облегчили захвать власти вассалами, не хот вшими болье признавать королевской власти. Такимъ образомъ, распаденіе имперіи Карла Великаго увеличивалось все болье и болье; въ 843 г. Верденскимъ трактатомъ имперія была разділена на три части; въ 887 г. этихъ частей уже было семь, и даже девять. Затімь, въ каждомъ изъ государствъ, образовавшихся изъ этого раздъленія, продолжалось дробленіе въ такой мъръ, что имперія распалась на тысячи частей, и образовалось общество, раздёленное до безконечности, получившее название феодального общества.

Слово феодализмъ происходитъ отъ германскаго слова феодъ 1) (ленъ). Обозначало-ли это слово жалованье, награду, или же върность, подъ этимъ терминомъ въ средніе въка подразумъвалась совокупность законовъ и обычаевъ, происходившихъ отъ системы леновъ. Феодализмъ было политическое и общественное состояніе, которое установилось во Франціи и Западной Европъ между ІХ и XI выками, развилось въ XII, дошло до извыстнаю блеска въ XIII и склонилось къ упадку въ XIV выкъ. Изъ этого хаотическаго общества выдълнось общество новаго времени.

Своебразное общество, не имъвшее подобія въ древности, хотя нъкоторые и видятъ его въ Спартъ, сохранило наименованіе феодальнаго. Основою его былъ ленъ (древняя бенефиція) на условім подчиненія правящему лицу. Ленъ былъ основою этого подчиненія и источникомъ власти и, вмѣстѣ съ тѣмъ, зависимости; онъ связывалъ собственниковъ между собою и съ королемъ. Ленъ былъ исходной точкой всѣхъ обязательствъ, основаніемъ всѣхъ договоровъ и началомъ всѣхъ обязанностей; въ немъ заключалась такая сила, что люди того времени не допускали ничего внѣ предъловъ ленныхъ правилъ и законовъ. Всѣ отношенія превратились въ отношенія феодальныя: всѣ права стали ленными и вытекали изъ обяза-

<sup>1)</sup> Происхождение слова feod объясняется двумя способами. По мивнію Кюжаса, это-- намівненіе слова fides (візрность); по мивнію нівмецких авторовь, оно происходить оть fe или fee-жалованье, награды, и об-собственность, владівніе; такимъ образомъ feodum означаєть собственность, данную въ награду. Это слово появляется впервые въ хартіп Карла Толетаго 854 года.

тельствъ, которыми человъкъ отдавалъ себя другому, объщая ему върность, не утрачивая при этомъ ни свободы, ни достоинства, и даже гордясь зависимостью, доказывавшей лишь цънность его

върности и его услугъ.

Это было полнымъ торжествомъ германскихъ идей. Онъ подавили римскія идеи и превратили преданность воиновъ своимъ вождямъ въ общественную связь. Римъ и древній міръвсего бол'є укрћими понятіе о государства: въ средніе вака это понятіе исчезло. Значение отдільнаго лица и личное отношение его къ своему вождю стали настоящей основой феодальнаго общества. Новое общество среднихъ въковъ, противуположно древнему, признавало только личные законы, интересъ отдёльнаго лица и волю этого лица, повиновавшагося лишь вождю, избранному имъ самимъ, и даже чаще противившагося, чёмъ повиновавшагося ему. Тогда образовалось общество, составленное изъмножества маленькихъ отдъльныхъ обществъ, слабо соединенныхъ между собою связью, порывавшеюся ежеминутно; оно состояло изъ королевствъ, включавпихъ въ себф сотни другихъ. Неограниченная власть принадлежала въ немъ не одному лицу, даже не одной корпораціи лицъ высшаго происхожденія, а тысячі властителей, непосредственно проявлявшихъ ее на извъстной ограниченной власти территоріи; господства ихъ было темъ трудиве избежать, чемъ ближе оно было къ тъмъ, на кого распространялось его давленіе.

Это странное общество, возникшее вслёдствіе захватовъ власти и насилій, имёло, однако, своихъ теоретическихъ защитниковъ, своихъ законовёдовъ и даже своихъ поэтовъ. У него была своя литература и архитектура. Въ теченіе вёковъ оно настолько господствовало надъ Западной Европой, что его необходимо понять съ полною ясностью, чтобы прослёдить развитіе нов'єйшихъ

государствъ

«Феодальные законы, — говорить Монтескьё, — представляють величественное эрвлище. Поднимается старинный дубъ, листва котораго видна издалека; съ приближениемъ къ нему, замътенъ только стволь, но нельзя видёть корней; чтобы найти ихъ, надо взрыть землю». Дъйствительно, надо обратиться за нъсколько въковъ назадъ до установленія феодализма, чтобы найти его элементы и корни, хотя и нътъ надобности искать ихъ, какъ полагають некоторые ученые, въ римскомъ обществе. Безъ сомитнія, въ посліднія времена Римской имперіи дворянство увеличилось всёми должностными лицами, и титулы сановниковъ, созданные Константиномъ, должны были навсегда упрочиться. ВмЪстъ съ тъмъ, увеличилось значение крупной собственности, поглощавшей мелкую и собственники обширныхъ владіній пріобріли надъ своими поселенцами и рабами настоящую власть, юридическое право. Но каково бы ни было значеніе земельной собственности, называвшейся тогда временною и удерживавшейся на изв'єстныхъ условіяхъ, оно еще не было феодализмомъ.

Феодализмъ произошелъ отъ лена, а ленъ былъ ничто иное, какъ древняя бенефиція Меровинговъ. Это была земля, уступав-

шаяся подъ условіемъ, чтобы тотъ, кто ее получаетъ, обязался върностью тому, кто ее даетъ. Являсь наградой услугъ, уже оказанныхъ, и залогомъ послъдующихъ услугъ, земля стала могущественной связью между древними воинами германскаго отряда. Земля была единственнымъ капиталомъ, единственнымъ богатствомъ въ эпоху, когда римская промышленность исчезла; она оказывала неодолимую притягательную силу на всъхъ, требовавшихъ отъ королей общирныхъ владъній, чтобы жить въ нихъ широкою жизнью со своими спутниками, и не желавшихъ возвращать того, что было дано имъ лишь на извъстныхъ условіяхъ. Феодализмъ произошелъ отъ этихъ захватовъ земельной собственности, отъ личныхъ стремленій франкскихъ вождей, которые вели неустанную борьбу, желая превратить бенефиціи въ неотъемлемую собственность и оставить своимъ семьямъ земли. уступленныя на время.

Аллогы, свободныя земли, все болье и болье уменьшались въчисль, вслыдствие захватовь, сдылавшихся возможными, благодаря общему безпорядку послы смерти Карла Великаго, и облегчавшихся набытами норманновы и постройкою замковы. Окончательное уничтожение свободной собственности произошло путемы, такы называемой, рекомендации. Выдность принуждала многихы мелкихы собственниковы отдавать свои земли болые богатому и сильному сосыду, чтобы получать ихы оты него вы виды лена и пріобрытать вынемы покровителя. Карлы Лысый поощрялы и даже сдылаль обязательной эту рекомендацію Мерсенскимы эдиктомы (847 г.), вынуждая свободныхы людей выбирать себы сеньёра.

Настоящій собственникъ зависіль теперь отъ того, кто прежде получаль простое право пользованія его землею. Собственникъ бенефиціи, прежде, лишь временно владіля ею сділался настоящимъ владільцемъ, а тотъ, кто нікогда иміль несомнінно принадлежавшую ему землю, теперь только пользовался ею, потому что уступиль сеньёру право собственности. Земли, кромі того, зависіли одна отъ другой, такъ же, какъ и лица. Старинная общественная лістница, установленная таксой wergeld'а, укріпилась, такъ сказать, превратившись въ градацію земель. Она стала наглядной, и неравенства земель воспроизводили неравенства лицъ, закріпляя ихъ.

И, что было еще страневе—въ силу отождествленія земли съ тыть, кто владыль ею или обработываль ее, земля различалась по достоинству владыльневъ. Смотря по тому, принадлежала ли она сеньёру или находилась въ пользованіи крестьянина (вилана), она называлась дворянской или крестьянской. Крыпостничество, такъ же, какъ и дворянство, связывалось теперь съ полемъ. Хлюные посывы, виноградники, луга носили, такъ сказать, отпечатокъ знатности или низменности своихъ владыльневъ, хотя они цвыли подъ однимъ и тыть же солнпемъ и одинаково очаровывали или радовали взоръ.

Каково бы ни было неравенство между собственниками земли, оно не могло вліять на политическій порядокъ, если существовала центральная власть, которой вст повиновались одинаково. Такъ оно и было при Меровингахъ и при самыхъ могущественныхъ государяхъ Каролингской фамиліи. У земли являлись различные собственники, но это нисколько не мъшало уваженію и повиновенію такому государю, какь Карлъ Великій. Тъмъ не менъе, совершился весьма важный фактъ: центральная власть ослабъла, королевское достоинство было уничтожено расточительностью и вынуждено было уступать не только свои владънія, но и свои права.

Въ междоусобныхъ войнахъ, ознаменовавшихъ парствованія Людовика Добраго и его сыновей, повиновеніе вассаловъ настолько ослабъю, что Карлъ Лысый, играя словами, называлъ своихъ слугъ вмъсто върнихъ-невърними. Въ 877 г. капитуларіемъ въ Кьерси на Уазъ. значение котораго напрасно отринается теперь. этоть король, желая увлечь за собою своихъ сеньёровъ въ Италію. постановиль, что върному герцогу или графу будеть наслъдовать въ томъ же достоинств его сынъ. Одиимъ словомъ, общественныя должности спалались насладственными. Служебныя обязанности, съ которыми при Карат Великомъ связывалась идея власти, исходящая отъ короли, становились своего рода собственностью. Провинціи сдівлались ленами, потому что герпоги и графы, возвращая себъ свободу, не отказывались признать, что ихъ власть надъ этою областью дарована имъ королемъ. Они становились во главъ сеньеровъ своихъ провинцій и дополняли мъстную ісрархію. управляя ею. Они сохранили королевскія права, какія были ввёрены имъ въ силу ихъ назначенія. Они оставались вождями, но уже за свой дичный счеть. Алминистративное назначение прекратилось и осталась только власть. Герцоги и графы управляли не для королей, а для самихъ себя, и сдёлались королями.

Такимъ образомъ, выше собственниковъ аллодовъ стояли владъльцы бенефицій, а надъ трми и другими—герцоги и великіе вассалы короля. Внизу лъстницы, надъ этими классами, были соотвътственныя ступени; за свободными людьми шли арендаторы, личность и имущество которыхъ были свободны, но земли которыхъ были обременены податями; за ними слъдовали прежніе колоны, зависимость которыхъ оть нладъльца усилилась и, наконецъ, крыпостные, привязанные къ землъ.

Изъ феодальнаго хаоса выдѣлились три большихъ класса— дворянство, духоченство и народъ, которымъ предстояло дожить до современной намъ эпохи со своими неравными правами и со своимъ соперничествомъ. Форма, отлившись въ которую европейское общество продержалось въ теченіе восьми въковъ, была найдена.

Дворяне, гордые своими земельными владѣніями, своей силой и мужествомъ, составляли классъ болѣе надменный, чѣмъ древняя аристократія. Владѣющіе землей и людьми, вооруженные правами суда, войны и финансовъ, не считая множества другихъ правъ насильственнаго или своеобразнаго характера, они представляются намъ какъ будто людьми другой расы. Ученые проплаго столѣтія усиливались даже видѣть въ учрежденіи дворянства послѣдствія завоеванія, навсегда поставившаго франковъ выше угнетенныхъ римлянъ.

# БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДЪЛЪ

ЖУРНАЛА

# "МІРЪ БОЖІЙ".

## Февраль

1896 г.

Содержаніе. Беллетристика. — Псторія литературы. — Исторія философін. — Исторія всеобщая. — Политическая экономія. — Естествознаніе. — Народныя изданія. — Новости иностранной литературы. — Новыя книги, поступившія въ редакцію.

#### БЕЛЛЕТРИСТИКА.

. Лесажъ. «Тюрваре», комедія въ 5-ти дъйствіяхъ. А. Курсинскій. «І. Подутъни, стихотворенія. ІІ. Изъ Томаса Мура».

Лесажъ. «Тюркаре», ном. въ 5 дъйствіяхъ. Переводъ г-жи Шерстобитовой подъ редакціей и съ предисловіемъ Виктора Острогорскаго. Изд. Ледерле. С. Петербургъ. 1895 г. Цъна 40 к. Ни одинъ жанръ современной художественной литературы не подвергается столь разкимъ и въ то же время справедливымъ нареканіямъ, какъ драматургія. И эти нареканія краснорычивыйшимъ образомъ подтверждаются ежедневно. Въ наши дни относительно современныхъ драмъ и комедій наблюдается совершенно исключительное явленіе-полное единодушіе литературной критики и театральной публики. На какомъ же уровић должно стоять произведеніе, чтобы самый нетребовательный, чаще всего безсознательный вкусъ совпаль съ дъйствительно художественными идеями! И горе въ томъ, что и конца не предвидится этому порядку вещей. Остается развь разсчитывать на появление какого-нибудь необыкновеннаго таланта: но это-вопросъ, выходящій за предблы человіческихъ соображеній. Единственное спасенье—старая литература. Она для насъ—то же, чімъ часто бывають добрыя молодыя воспоминанія изъ лучшаго прошлаго. Они при благопріятныхъ условіяхъ способны оказать на черствую душу изжившаго человъка несравненно болке благотворное вліяніе, чемъ какія угодно краснор вчивыя поученія и доводы. А если эта старая литература, помимо художественной красоты, еще полна жизненнаго историческаго смысла, -- говоритъ о стародавней борьбъ лучшихъ людей за правду и истину, за мертвыми страницами рисуетъ мужественный образъ общественнаго дъятеля!..

Именно такова пьеса Лесажа. Именно ей выпала съ самаго начала р'ядкая доля—служить одновременно превосходной исторической илмостраціей нравовъ эпохи, сатирой на неумирающіе чевіческіе пороки и источникомъ того благороднаго сміха, о которомъ мечталь геніальный авторъ русской, столь же безпощадной и столь же спокойно-художественной общественной сатиры.

Тюркаре имбетъ за собой длинную исторію: она въ общихъ чертахъ разсказана въ предисловіи къ русскому переводу. Французы до последняго времени не перестаютъ интересоваться новыми документами къ этой исторіи. Давно рёшивъ, что никакіе критическіе и литературные разборы не прибавятъ ничего новаго къ давнишнимъ восторгамъ предъ комедіей Лесажа, они подвергаютъ ее научно-историческому изследованію, какъ точный документъ, и успели до сихъ поръ вокругъ чуть ли не каждой мелкой черты комедіи сплотить множество бытового и культурнаго матеріала изъ эпохи Людовика XIV.

Изъ старыхъ мемуаровъ и оффиціальныхъ записокъ возсталь длинный рядъ прообразовъ героя нашей комедіи. Постепенно выяснялось, что почти чуть ли не всякая сцена основана или на дъйствительномъ фактъ, или на литературномъ источникъ. Особенную большую услугу оказали Лесажу памфлеты, пфлой тучей предшествовавшіе его произведенію. Самый різкій и остроумный изъ нихъ носилъ название Новая общественная школа финансовъ (Nouvelle école publique des finances ou l'Art de voler sans ailes). Намфлетъ вышелъ вторымъ изданіемъ одновременно съ пьесой Лесажа и съ страшной силой поименно клеймилъ современныхъ финансистовъ. Иныя выраженія напоминаютъ последовавшія много лътъ спустя демократическія нападки вообще на привилегированныхъ. Сабдовательно, насколько строго касался онъ общественнаго мивнія, Лесажъ являлся только его краснорвчивымъ выразителемъ. Но противъ автора была едва ли не самая грозная для драматурга сила-актера. Въ прошломъ въкъ они ръже всего стояли на уровив благородныхъ общественныхъ теченій, во всякую минуту готовы были принести въ жертву какого угодно автора и какое угодно произведение капризу перваго вліятельнаго и просто богатаго покровителя. Разнымъ Тюркаре ничего не стоило повліять на артистическую «компанію» и потребовался приказъ принца, чтобы побудить актеровъ сыграть пьесу. Этотъ приказъ одинъ изъ любопытнівншихъ документовъ XVIII віка, въ архивь французскаго театра онъ не сохранился, но дошель до насъ въ копін, сділанной старинными историками театра-братьями Парфэ. Имя принца въ точности неизвъстно; есть основанія прелполагать, что приказъ принадлежалъ герцогу Бургонскому и состоялся подъ вліяніемъ знаменитаго Фенелона, ожесточеннівшаго врага откупщиковъ: онъ предполагалъ просто довести ихъ до банкротства, отнявъ у нихъ главнъйшіе источники дохода на основаніи церковнаго запрещенія роста. Такимъ образомъ поэты ши однимъ путемъ съ симпатичнъйшимъ представителемъ духовенства и литературы въ эпоху Людовика XIV.

Въ предисловіи г. В. Острогорскаго указана общая исторія типа Тюркаре. Можно бы было пополнить эти указанія многочисленными частностями, прямо заимствованными Лесажемъ у другихъ авторовъ. Напримъръ, въ комедіи Данкура—Le Retour des officiers на сценъ та же самая комбинація дъйствующихъ лицъ и эпизодовъ, какая растраиваетъ планы Тюркаре на счетъ баронессы. У Данкура откупщикъ мечтаетъ жениться на знатной ба-

рынѣ, но планы разбиваетъ его братъ, играющій роль, аналогичную роли сестры Тюркаре. Онъ мстить своему брату-богачу за жестокое отношеніе къ его благосостоянію, и во всеуслышаніе выдаетъ его низкое происхожденіе.

Но вст подобныя заимствованія, конечно, нисколько не отнимають у автора чести-считаться оригинально-художественнымъ живописцемъ нравовъ. Это доказывается самой судьбой пьесы. Послів перваго представленія она прошла еще шесть разъ и быда снята съ репертуара, безъ всякаго сомивиія, по интригамъ заинтересованныхъ лицъ. Актеры легко подчинились давленію уже потому, что авторъ менће всего способевъ быль ухаживать за владыками сцены, что и доказаль безпощадной насм'яшкой надъ ними въ своемъ романъ, Долженъ былъ произойти извъстный періодъ раньше, чімъ страсти улеглись, и въ 1830 году Тюркаре быль возобновлень, вы май того года, вы течение двухъ недиль имъть девять представленій съ громадными сборами. Съ тіххъ поръ пьеса не сходитъ съ французскаго репертуара. Искренне можно пожелать ея появленія на русских сценахъ, тімт боліе, что она одобрена и цензурой и театрально-литературнымъ комитетомъ для репертуаровъ русскихъ театровъ.

А. Курсинскій. І. Полутьни, стихотворенія. ІІ. Изъ Томаса Мура. Москва. 1896 г. Тоненькая книжка стиховъ г. Курсинскаго раздълена на дви разнородныя половины: въ первой помъщены оригинальныя стихотворенія, во второй-десятокъ переводныхъ изъ Томаса Мура. Эта вторая половина намъ кажется болке интересной уже потому, что воспроизводить (хотя и не въ удовлетворительныхъ переводахъ) образцы несомизиной поэзіи, между тімъ какъ къ стихотвореніяхъ первой половины названіе поэзій съ трудомъ можеть быть применимо. Въ оригинальныхъ своихъ стихотвореніяхъ г. Курсинскій примыкаеть къ все болбе и болбе увеличивающемуся сонму современныхъ стихотворцевъ, дарящихъ русскую публику то искусственно декадентскими chef d'œuvre'ами, то альманахными стишками, гдв на каждомъ шагу риомують непобъжныя «слезы» и «грезы». Г. Курсинскій альмахный півець въ духів сентиментальнаго романтизма -- отклики декадентства лишь изръдка слышатся у него («Блъдно-бълая пелена», «безотивтная улица» въ стихотворени, посвященномъ В. Брюсову т. п.); вивсто погони за необычайными образами и передачи неуловимыхъ, чуждыхъ жизни настроеній, онъ воспіваеть «любви и счастія чертогь», «міръ любви и счастья», «оковы грезъ», «власть упоенія» и т. д. -- весь репертуаръ чувствительной альбомной поэзіи. Среди этихъ пошлыхъ перепівовъ встрічаются, однако поэтическія строки, и рядомъ съ пустыми крикливыми пьесами, вроді терцинъ «Молчанье. Тьма», попалаются болде удачныя стихотволенія какъ «Береза». Въ общемъ, стихотворенія г. Курсинскаго не лишены накотораго таланта, но подражательны по содержанию и обнаруживають отсутствие художественнаго вкуса въ автор к-характерно по своему безвиусію, напр., стихотеореніе «Хороводъ», гді: встръчаются риемы «балалайка» и «молодайка».

Въ небольшомъ примъчании ко второй половинъ книги г. Кур-

синскій заявляеть, что, изучая англійскихь романтиковь, онь, важду прочимъ, перевелъ тв изъ стихотвореній Томаса Мура, которыя, по его мижнію, представляють болже нежели историко-литературный интересъ. Выбранныя переводчикомъ стихотворенія принадлежать къ лучшимъ изъ сборника Мура «Irish melodies» и интересны какъ образчики творчества сравнительно мало извъстнаго поэта. Эпоха, представителемъ которой являвляется Томасъ Муръ въ англійской поэзіи, одна изъ самыхъ блестящихъ по обилію первоклассныхъ поэтовъ, и вліяніе творчества той поры особенно сильно въ настоящее время. Поэзія последнихъ несколькихъ десятковъ льть, въ особенности англійская поэзія, прямо примыкаеть къ традиціямъ романтической школы, создавшей въ Англіи культъ чистой красоты и свободы личности. Представители этой школы тщательно изучаются въ настоящее время въ Англіи, въ особенности двое-Шелли и Китсъ; Байрону Англія до сихъ поръ не можеть простить его презрительнаго отношенія къ обществу и не признаетъ великаго поэта въ гордомъ атеистъ. Къ этому же покольнію принадлежить и Томась Мурь, одинь изъ созидателей «возрожденія» въ англійской поэзін, спавшей мертвымъ сномъ въ творчествъ холодныхъ риторовъ XVIII въка. Муръ, къ тому же, быль самымъ старшимъ изъ названныхъ нами поэтовъ, и это обуславливаетъ его историко-литературное значеніе. Родившись въ 1779 г., онъ быль на девять леть старше Байрона, на 13 леть старше Шелли и на 16 лътъ старше Китса, а между тъмъ все то, что есть общаго въ творчеств этихъ поэтовъ, т. е. ихъ протестъ противъ условности ложно-классическихъ переживаній, ихъ тяготвніе къ широкой непосредственной красоть свободныхъ чувствъ, ихъ стремление создать новый міръ красоты, яркой и полной жизненныхъ силъ-все это уже имъется въ зачаткахъ у Томаса Мура. Вотъ почему такъ велика была его слава у современниковъ: Томасъ Муръ былъ смѣлымъ новаторомъ для своего времени: онъ ввелъ въ англійскую поэзію Востокъ съ его яркимъ колоритомъ и открылъ новый источникъ красоты въ національныхъ преданіяхъ; онъ сталъ стремиться къ мелодичности стиха и разнообразію поэтическихъ формъ. Все это было совершеннымъ откровеніемъ и объясняетъ обанніе Томаса Мура въ глазахъ его современниковъ. Его превосходство надъ всеми выступавшими въ то время поэтами казалось несомнъннымъ при жизни Мура: когда, послъ преждевременной смерти Байрона, Муръ издалъ его біографію и провозгласилъ его первенство, всё считали искреннее мнёніе Мура только признакомъ его чрезмърной скромности и ставили біографа выше превозносимаго имъ поэта. Но Муръ оказался правымъ въ своемъ безпристрастіи и потоиство подтвердило его литературныя сужденія. Муръ первый ввель нъкоторые элементы въ англійскую поэзію, но въ разработкі: ихъ его современники и непосредственные преемники оказались значительно выше по таланту и ихъ слава затмила болће бавдное и тяжелое въ даинныхъ поэмахъ творчество Мура. За блескомъ и силой восточнаго элемента у Байрона исчезаетъ искусственный условный Востокъ въ «Лалла-Рукъ» Мура, въ сравнении съ красотой мелодій Китса «ирландскія мелодіи» кажутся бліздными, а философская глубина и пламенная проповъд свободы въ поэмахъ И вли оставляютъ далеко за собой «Огнепоклонниковъ» Мура и другія его поэмы на гражданскія тэмы. Вотъ почему значеніе Томаса Мура преимущественно историческое и общая масса его произведеній интересна лишь какъ ступень отъ условной, дидактической поэзіи XVIII въка къ расцвъту индивидуализма и красоты въ англійской поэзіи нашего въка.

Современники Мура цѣнили очень высоко его эпическое творчество: «Лалла Рукъ» съ ея вводными поэмами, «Рай и Пери» (Paradis and the Peri), «Огненовлонники» (The Fireworshippers). «Свытило Гарама» (The Light of Haram) и др. имыли громадный успъхъ при своемъ появлени въ 1877 г. Современнаго читателя эта поэма испугаетъ прежде всего своими непомърными длиннотами и фальшивыми описаніями Востока, но среди чисто условныхъ рамокъ и не смотря на скрывающуюся подъ восточнымъ колоритомъ сатиру современности, отдельные эпизоды «Лалла Рукъ» сохраняють до сихъ поръ обаяніе поэтичности и красоты вымысла. Таковъ, напр., разсказъ о Пери, которая должна купить себв право возврата въ закрывшійся передъ нею рай принесеніемъ самаго драгоцівнаго для неба дара; она присутствуеть при борьбіз молодого воина съ поработителемъ его страны, видитъ поражение доблестнаго юноши — «тиранъ живетъ, а герой палъ» — и каплю крови, пролитой за свободу, несеть на небо, чтобы открыть себъ двери рая; но это еще не есть высшій даръ, требуемый небомъ. Не открывается небо передъ изгнанницей и тогда, когда она несеть второй свой дарь- «драгоцінный вздохь чистой, самоотверженной любви»; есть нічто болье драгоцінное — «слеза раскаянія», и только тогда, когда Пери является съ этой слезой передъ лицомъ ангела, стерегущаго входъ въ рай, двери растворяются передъ прощенной грашницей. Самыя картины барствій, среди которыхъ пери находить небесныя дары, написаны трогательно и нѣжно. Нѣкоторые эпизоды поэмы, какъ, напр., «Огнепоклонники», представляють политическую сатиру, и міткость разныхъ намековъ на событія того времени утратила теперь интересъ-Нъкоторыя другія изъ наиболье извъстныхъ произведеній Мура носять характерь политической или общественной сатиры: въ нихъ поэтъ обнаруживаетъ много чисто прландскаго юмора и является однимъ изъ наслідниковъ сфифтовской манеры, перенесенной въ поэзію.

Всѣ эти произведенія, однако, опредѣляютъ лишь историческое значеніе Томаса Мура и сами по себѣ представляютъ мало интереса съ художественной стороны. Исключеніе составляеть лишь сборникъ «Ирландскія мелодіи» (Irish Melodies), на которомъ и основана, главнымъ образомъ, слава Т. Мура, какъ поэта. Это сборникъ національныхъ пѣсенъ, гдѣ любовь къ родинѣ, къ «зеленому Ерину» облечена въ истинно поэтическіе образы и отражается въ нѣжныхъ, меланхолическихъ настроеніяхъ. Главное качество этихъ пѣсенъ—ихъ мелодичность, передающая наивность народныхъ мотивовъ и возобновляющая въ англійской поэзіи прозрачность лирики едизаветинской поры. Общій характеръ «ирланд-

скихъ медовій» ніжный и грустный. Это поэзія соднечныхъ закатовъ и воспоминаній: если поэтъ говорить о любви, то она является у него отраженной въ воспоминании о пережитыхъ страданіяхъ и сливается съ общимъ смутнымъ стремленіемъ къ неизвъданному въ жизни, къ высшему счастью и покою. Эта неудовлетворенность земными чувствами и воспъвание въ природъ того, что булить мечту въ недостижимомъ и совершенномъ, составляетъ главное обаяніе «ирландскихъ мелодій» и роднить ихъ съ настроеніями лирики нашего времени. Вотъ, напр., одно стихотвореніе, показывающее, какъ гармонично сливаются у Мура лушевныя настроенія съ картинами природы и насколько этотъ поэтъ романтической чоры уже является поэтомъ изысканныхъ настроеній. Приволимъ это стихотвореніе въ прозаическом переводъ-стихотворный переводъ г. Курсинскаго, къ сожальнию, далеко не перелаеть оттынковь оригинала: «Какъ отраденъ мий часъ», -- постъ Т. Муръ, -- «когда умираетъ дневной свътъ, -- И солнечные лучи таютъ на поверхности тихаго моря:-Тогла пробуждаются сны объ иныхъ дияхъ. – И память шлетъ вечерній вздохъ тебі. – И. следя за линіей света, что играеть-Вдоль мягкой волны по пути къ пламенному западу. -- Мнъ хочется илти вдоль золотого пути лучей.--Мий кажется, что онъ приведеть къ какому-то блестящему острову покоя».

Йосл'я днее четверостише совершенно пропадаетъ въ переводъ г. Курсинскаго, замъняющаго живописныя строки англійскаго поэта ничего не говорящими клише, и искажающаго даже самый смыслъ стихотворенія:

сИ я скорблю, зачёмъ бы я не могъ За свётомъ дня пройти за грань заката, Гдё сталъ средь волнъ сіяющій чертогъ, Чертогъ забвенія, откуда нётъ возврата».

Какой риторическій и пошлый оттінокъ принимають стихи Мура въ этой передачі. Остальные переводы тоже не лучше сділаны—особенно это замітно въ переводі: знаменитаго стихотво ренія Мура «Послідняя Роза». Самый выборъ стихотвореній Мура сділанъ г. Курсинскимъ вполні: удачно: онъ въ самомъ ділі: приводить лучшія изъ «ирландскихъ мелодій», ті, которыя затрагивають вічныя струны души. Жаль только, что самый переводътакъ мало воспроизводить красоту оригинала.

#### ИСТОРІЯ ЛИТЕРАТУРЫ И КРИТИКА.

В. Зелинскій. «Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева».

Собраніе критических матеріаловь для изученія произведеній И. С. Тургенева. Выпускъ 1-й и 2-й. Составиль В. Зелинскій. Москва. 1895. Обів названныя книги стоять по два рубля и вышли вторымъ изданіемъ; очевидно, книги расходятся и читаются. Составитель ихъ півкто В. Зелинскій. Чтобы познакомиться съ его

литературной личностью, служеть обратиться къ лвумъ источникамъ. Во-первыхъ, «предисловіе къ первому изданію», --собственное произведение составителя. Здёсь выясняются задачи предпринимаемаго труда — перепечатки критическихъ статей. Авторъ видьль въ библіотекахъ, «какъ легкія беллетристическія произведенія талантивыхъ авторовъ буквально (!) поглощаются публикою», а «листы въ критичеснихъ отнълахъ журналовъ даже въ болье или менье многолюдныхъ библіотекахъ и кабинетахъ для чтенія» остаются «неразрізанными». Въ результаті авторъ возжелаль «заставить большинство не игнорировать литературной критикой». Но какъ этого достигнуть? «Чего-дибо существеннаго,--разсуждаеть авторь. - въ этомъ отношения, по моему мивнію, нока нельзя слъдать. Въ порядкъ вещей прежде чувствовать, а потомъ мыслить (?!), такъ и общество: пока оно покоится въ боаће доступной ему и стодной съ его душевными способностями области конкретнаго (?), ло тыхъ поръ немного пользы принесутъ какія-либо искусственныя усилія (?) заставить его подняться въ сферу болфе или менфе отвлеченнаго...» Следовательно, дело автора, по его же мивнію, ивчто не существенное для публики, по крайней мъръ, и онъ даже не знаетъ, полезенъли его трудъ (собъ этомъ судить не мить). Ему ясепъ одинъ лишь вопросъ:-разойдутся его сборники, -- онъ напечатаетъ другіе.

Такова психологія и таковы литературныя задачи автора, на сколько онъ самъ считаєть нужнымъ выяснить ихъ. Отвлеченному элементу, какъ видитъ читатель, соотвітствуєть и стиль, о которомъ авторъ, віроятно, имієть столь же опреділенныя представленія, какъ и о внутреннихъ достоинствахъ своего труда.

Другой источникъ для знакометва съ составителемъ—реклама журнала Нови о преміяхъ. Здісь читаемъ: «къ первому тому предлагаемаго новаго изданія сочиненій Писемскаго приложенъ спеціально составленный для этого изданія и не бывшій еще въ печати обширный и подробный критико-біографическій очеркъ, принадлежацій перу извістнаго знатока русской литературы, В. А. Зелинскаго».

И такъ, теперь мы имћемъ бозће подробныя сведфиія о г. Зелинскомъ и обращаемся къ его трудамъ,-прежде всего къ оригинальнымъ, спеціально составленнымъ, — къ очерку для премін Нови. Открываемъ первый томъ Писемскаго и съ первыхъ же страницъ попадаемъ въ какую-то совершенно особениую область, только не литературную. Бъдная редакція Нови! Она гордится, что напечатанный ею очеркъ г-на Зелинскаго «не былъ въ печати». Смѣемъ увърить почтенную редакцію, что ни одинъ изъ существующихъ печатныхъ органовь не напечаталь бы у себя труда г-на Зелинскаго по очень простой причинъ: это не трудъ и не г. Зелинскій, а просто склеенныя вырізжи изъ чужихъ статей, какъ это бываеть въ газетахъ для составленія хроники. «Перу» г-на Зелинскаго ръшительно нечего было дълать при этой операціи: любой переписчикъ совершиль бы ее съ такими же и, можетъ быть, даже дучшими результатами, потому что самъ г. Зелинскій по временамъ, д'яйствительно, оставляль ножницы и браль перо: въ такихъ случаяхъ его глубокомысліе производило, напримъръ, такія остроумныя соображенія. Возражая г-ну Венгерову на счетъ незначительнаго вліянія университета на Писемскаго, оригинальный составитель восклицаетъ: «Да откуда же онъ (Писемскій) взялся у насъ? Какія другія вліянія и въянія подготовили его на столь выдающуюся дъятельность (о стиль!). Въ самомъ дълъ, не случайно же сълъ человъкъ за письменный столъ и вдругъ, по мановенію волшебной палочки, сталъ удивлять общество блестящими произведеніями? Должны же быть гдъ-нибудь начало и причина (?!) этой дъятельности»...

Не правда ли, сильно сказано и особенно убъдительно, — и этимъ все кончается со стороны критика; дальше все та же исторія: «приведемъ выдержку» — три страницы труда Б. Алмазова, дальше «читаемъ мы» — полстраницы труда Анненкова и т. д. Весь очеркъ, дъйствительно, очень большой, но въ немъ г. Зелинскому принадлежатъ только чернила и бумага.

Это, очевидно, идеально безсознательное творчество, потому что трудъ въ результатъ сводится къ механическимъ упражненіямъ въ преступленіи, весьма караемомъ во всъхъ учебныхъ заведеніяхъ. Но для г. Зелинскаго, какъ «извъстнаго знатока русской литературы», переписываніе чужихъ сочиненій, очевидно, добродътель. Извъстно, въдь, что большому барину не вмъняется въ гръхъ многое, за что страдаетъ мелкая сошка...

Такимъ образомъ, оба источника, изъ которыхъ мы могли почерпнуть свъдънія о составитель «собранія критическихъ матеріаловъ», привели насъ къ одному и тому же результату: у составителя мало развито или даже совершенно отсутствуетъ сознаніе того, что онъ творитъ. Объ этомъ онъ даже въ минуты откровенности самъ заявляетъ, при чемь искренность, при извъстныхъ достоинствахъ формы заявленія, не подлежитъ сомньнію.

Открываемъ сборники, и на каждомъ плагу находимъ, на сколько г. Зелинскій остается в'кренъ своей «преобладающей наклонности» къ безсознательному труду. Прежде всего составитель повволяетъ себь обращаться съ чужими статьями, какъ портной со штукой матерін, - разница только въ томъ, что у портного въ результатъ выходить въчто дъльное, а у г. Зелинскаго простое крошево, гдъ уловить идею критика становится рышительно невозможнымъ. Стоитъ, напримъръ, взглянуть во что превратились разсужденія Писарева объ Отцахъ и дътяхъ: это уже совершенно возмутительная торговля въ розницу чужими мыслями и словами. Неужели г-ну Зелинскому не ясна совершенно простая идея, что человъкъ, въ полномъ разсудкъ и твердой памяти, ведетъ свою бесъду по законамъ логики и внутренней связи, и выкраивать изъ этой бесъды лоскутья значигъ убивать логическую связь и совершенно извращать мысль автора... Впрочемъ, гдѣ же г-ну Зелинскому понимать подобныя вещи: ero faculté maîtresse-безсознательность.

Такъ обращается составитель съ наиболъе интересными своими жертвами. Другія являются у него въ такомъ видъ:

«Николай Петровичъ, какъ слѣдуетъ, настоящій сынъ своего

вка. Въ немъ изтъ ни единой яркой черты и хорошаго только одно, что онъ человъкъ, хотя и простъйшій человъкъ».

И только: полинсь И. Страхова... Конечно, если бы почтенный критикъ оставилъ послъ своей смерти лишь эти строки, ихъ. можеть быть, и савловаю бы сохранить для потомства. А теперь что они говорятъ самому г-ну Зелинскому? А между тъмъ. покобными истинами и отрывками переполнены его книги, и авторъ еще «желяль нъсколько помочь читателямь», не полнимающимся «въ сферу болбе или менбе отвлеченнаго». Много выносутъ читятели изъ полобныхъ отвлеченностей!

Но ловолько для безсознательности г-на составителя. Еще прискорбиће его другое качество, заставляющее насъ окончательно усомниться въ его правахъ на титло «извъстнаго знатока русской литературы». Г. Зелинскій очень мало проявляєть свои знанія. если не считать библюграфическихъ свёденій для переписчика. во незнанія—ви в сомнівнія. Откройте, наприміръ, 296-ю страницу втораго выпуска «собранія»: перепечатывается статья О. Миллера и его следующия слова: «А между темъ, ведь, и самое слово низилисть было употреблено у насъ еще до г. Тургенева, а именно въ тридцатыхъ годахъ, въ Телескопъ, гдѣ, подъ заглавіемъ Сонмище низилистовъ, покойный Належдинъ поместиль статью, въ которой обрисованы люди, не признающие никакихъ руководящихъ началь въ искусствъ и литературъ»...

Вопросъ, какъ видите, очень дюбопытный и, несомивнию, открытіе покойнаго профессора какъ нельзя болье способно стать общимъ достояніемъ. Но, къ сожальнію, критикъ сдылаль ощибку библіографическаго характера: статья Надеждина, Сонмище низилистовъ напечатана не въ Телескопъ и не въ тридиатыхъ годахъ, а въ журналь Въстникъ Европы, въ началь 1829-го года. Лля безсознательнаго и мало знающаго г-на Зелинскаго до этого нътъ дъла: онъ отдаеть въ типографію все, что ему приготовиль переписчикъ, и смъло подписываетъ свое имя на чужомъ трудъ,

Извольте послі того «разрізывать» продукты подобнаго составителя и подниматься подъ его руководствомъ въ «боле или менье отвлеченную сферу. Нътъ, г. Зелинскій съ этой сферой не имъетъ ръшительно ничего общаго, кромъ того, существеннаго, на что онъ намекаетъ въ концѣ своего предисловія: на сколько ходкимъ окажется мой товаръ? Вотъ весь смыслъ предпріятія г-на Зелинскаго, не только не отвлеченный, а даже не литературный, просто-на-просто промыпіленный.

Издать статьи русскихъ критиковъ въ сборникахъ было бы весьма желательнымъ діломъ, но за него долженъ браться литературный человъкъ, т.-е. знающій и понимающій литературу, а главное, уважающій ее. А то предложить публикть какое-то мізсиво за два рубля серебромъ, т. е. пустить въ оборотъ чужой трудъ по самымъ высокимъ процентамъ — подобныя «аферы» свойственны совершенно не тъмъ сферамъ, гдъ обитаетъ литература, и могутъ быть оцінены по достоинству развіз только стилемъ самого г-на «предпринимателя».

#### ИСТОРІЯ ФИЛОСОФІИ.

И. Тэнъ. «Французская философія первой половины XIX-го в'вка».

И. Тэнъ. Французская философія первой половины XIX-го въка. Переводъ съ 6-го франц. изданія Ю. В., подъ реданціей Е. Васьновскаго. Спб., 1896 г., цъна 1 р. 50 н. Въ последнее время вышли два философскія сочиненія Тэна-новымъ изданіемъ трактать объ умп и познаніи и впервые появляется русскій переводъ одного изъ самыхъ раннихъ философскихъ произведеній Тэна—Les philosophes français du XIX-e siècle. Авторъ предисловія къ русскому переводу, неизвъстно почему, счелъ нужнымъ оговариваться, что въ русскомъ заглавіи опущены слова классическіе философы. Тэнъ также издаль въ первый разъ свою книгу, не воспользовавшись этимъ эпитетомъ (Изданіе 1857 года). Отдільныя статьи, вопіедшія въ составъ книги, стали появляться въ 1855 году и были направлены противъ эклектизма. Въ эту эпоху школа, сильная въ тридцатыхъ годахъ, сильно упала подъ давленіемъ позитивизма, и автору не требовалось большой см'влости разв'внчивать метафизиковъ и риторовъ въ эпоху Конта, Литтре, Милля. Оригинальны были не нападки, а тонъ и пріемы критики. Современные журналисты были крайне шокированы безпощадными насм'ышками надъ личностью Кузена: Тэнъ навязываль философу фантастическую біографію пропов'ядника XVII-го в'яка, — необыкновенно легкимъ объясненіемъ возникновенія ніжоторыхъ философскихъ системъ: напримъръ, Ройз Колларъ основалъ свою философію, купивъ на набережной за тридцать су «иностранную книжечку»-«Изследованія о челов'яческомъ духів» Томаса Рида, одного изъ наибол'я уважаемыхъ представителей новой психологіи. Наконецъ, самая популярность эклектизма объяснялась болбе чемъ странно: все дъло, будто бы, въ любви французовъ начала XIX-го въка къ морали и отвлеченнымъ словамъ! Молодой критикъ не обращалъ никакого вниманія на важнівйшіе симптомы общественнаго настроенія эпохи реставраціи, не хотіль по справедливости опінить усилія цізлаго ряда поколіній, слідовавшихъ послі революціи, создать положительныя основы нравственности и даже религіина м'ясто старыхъ принциповъ, разрушенныхъ философіей XVIII-го въка. Тэнъ крайне насміншиво отзывался о Гамлетахъ, созерцающихъ концы своихъ сапогъ и мечтающихъ облагодътельствовать человічество (стр. 179 — 180). Молодой философъ, очевидно, не признаваль никакой душевной борьбы по пути къ новымъ философскимъ ученіямъ, -- и это въ техъ же статьяхъ подтверждалось необычайной легкостью, съ какой онъ предлагалъ собственный философскій методъ.

Критики всевозможныхъ дагерей единогласно признали неосновательными претензіи автора на оригинальность метода и, главное, совершенно опрометчивой его самоув'єренность въ созданіи своей теоріи. Каро, Шереръ, Гюставъ Планпъ сопцись въ общей оп'єнкъ мнимаго открытія Тэна, —разнились только въ указаніи источника этого открытія: одни признавали Тэна матеріалистомъ, другіе—

атенстомъ, третьи-позитивистомъ. (Caro: L'idée de Dieu dans une jenne école. M. Renan et M. Taine--Rerue Contemp. 1857, 30 dec.; Planche - Le Pantheisme dans l'histoire, Revue de deux Mondes, 1 avr. 1857; Shérer-M. Taine et la critique systematique-Bibliothèque universelle, 1858, Т. 497). Мы указываемъ эти статьи съ цьлью рекомендовать русскимъ читателямъ познакомиться съ нькоторыми изъ нихъ, въ особенности со статьей Шерера. Это будетъ хорошей поправкой къ излишне лирическому предисловію русскаго переводчика. Въ краткой заміткі не місто разбирать содержаніе книги Тэпа: наибозье важная часть ея не критика философовъ XIX-го въка, а итсколько страницъ, озаглавленныхъ о методъ. Въ критикъ философовъ любопытны страницы, написанныя на тему, ставшую впоследствии предметомъ важитлимихъ работъ Тэна – историческато содержанія. Въ высшей степени поэтому поучительно сопоставить характеристику стараго режима въ раннемъ сочинени съ отзывами Тэна о томъ же режимъ въ посабднемъ его сочинении, въ первомъ томъ Le regime moderne. Для тьхъ, кто интересуется общей картиной идей Тэна, мы предлагаемъ сравнить стр. 73--75 изъ сочиненія о философахъ и третью главу третьей книги въ названномъ томъ — Les origines de la France contemporaine. Первыя страницы написаны противъ Кузэна, идеализировавшаго XVII-й въкъ, а поздивиная главапротивь демократического строя современной Франціи. И въ то время, когда раньше очень краснор вчиво указывались неудобства аристократическихъ привилегій и, вообще, перавенства гражданскаго и общественнаго, -- позже рисовались идиллическія картины по поводу даже такихъ воніющихъ злоунотребленій, какъ купля и продажа судебныхъ должностей (pp. 311 etc). Дело въ томъ, что настроенія историка при третьей республикть безусловно склонились въ пользу аристократическихъ порядковъ, Тэнъ не побоялся увінчать аристократію, какъ спеціальный разсадникъ государственныхъ діятелей (La Revolution I, 188 etc.) и тімъ внасть въ прямое противоръче съ сооственнымъ изображениемъ французскаго дворянства наканунт революціи въ столь популярной книгъ о старомъ порядкъ. Рекомендуемъ также читателямъ въ книгъ о философахъ XIX въка обратить внимание на отражение въ ней одной изъ капитальнъйшихъ идей Тэна-идею о сгосподствующей способности»—faculté maîtresse. Эта способность, по представленію философа, причина и источникъ всей правственной и практической дізятельности данной личности. Впервые эту теорію Тэнъ примфииль къ характеристикт Тита Ливія, какъ историка (книга вышла въ 1856 году), потомъ на французскихъ философахъ и позже на англійскихт писателяхт и еще позже-на дъятеляхъ революціи 1789 года. Вь разбираемомъ сочиненіи читаемъ: Ройэ-Колларъ-диктаторъ, Жуффруа - человікъ, живущій внутренней жизнью, Кузэпъ-ораторъ, а де-Биронъ-олицетворсије отвлеченнаго мыслителя. Всв. следовательно, философы сведены къ въсколькимъ отвлеченнымъ понятіямъ-и по ихъ натурѣ, и по ихъ литературной и философской работъ, вполнъ согласно основному взгляду Тэна на все разнообразіе духовной природы человъка и ея проявденій: «всякаго человіка и всякую книгу можно резомировать въ трехъ страницахъ и этп три страницы-въ трехъ строкахъ». Легко представить, сколько, при такомъ резюмэ, приходилось Тэну совершать насилій надъ живыми фактами и способностями характеризуемыхъ имъ людей. Для примъра мы предлагаемъ сравнить характеристику Кузэна-оратора съ Ливіемъ, тоже ораторомъ, и оценить, до какой степени произвольно применялся Тэномъ его руководящій психологическій принципъ. Ливій и Кузэнълюди, конечно, въ высшей степени различные, оказались подъ одной рубрикой, и въ результать одному навязано, чего у него нъть, у другого-отиято, что ему принадлежить по природъ и по свойствамъ его произведеній. Что касается метода, исходная точка тэновскихъ разсужденій — въ отождествленіи процессовъ нравственнаго и физическаго міра, не въ параллелизм'в и аналогіи, а именно отождествленіи, такъ какъ философъ считаетъ одинаково возможнымъ изследовать путемъ опыта и математическаго метода и чедовѣческую душу, и историческія явденія, и организмъ животнаго, и химическія соединенія и реакціи. Разбирать самого метода мы, повторяемъ, въ библюграфической замъткъ, не можемъ, но обратимъ вниманіе читателя на следующія обобщенія и метафоры Тэна, на которыхъ онъ строитъ свою теорію: душу историка онъ сравниваетъ съ термометромъ; наблюденія надъ душевно-больнымисъ пріемомъ химиковъ, когда тв «посредствомъ разрізовъ, вымочекъ, инъекцій, химическихъ операцій - видоизмъняють наблюдаемый предметь; наконець, пользование изследователями въ области опытныхъ наукъ инструментами, т. е. изм'вненіе способа наблюденія, Тэнъ на почві вравственных явленій объясняеть слібдующимъ туманнымъ совътомъ: «Она (психологія) замъняетъ этотъ способъ (прямого наблюденія), когда вм'ясто непосредственнаго наблюденія прим'вняетъ изученіе знаковъ, предшествующихъ воспріятію или следующих за ними и служащих указательными реактивами» (стр. 203). Но въ сравненіяхъ и аналогіяхъ нъть еще большаго зла: дёло въ томъ, что Тэнъ аналогіями пользуется какъ несомнънными научными положеніями. Для того, чтобы читатель вошель въ этоть процессь мышленія, мы совітуемъ прочесть предисловіе къ Essais de critique et d'histoire: зд'ясь ц'ялыя страницы наполнены апалогіями между физическими и нравственными явленіями. Сабдуетъ им'єть въ виду, что всь, возражавшіе Тэну противъ его пріема, не отвергали существованія опредёленныхъ законовъ, управляющихъ внутреннимъ міромъ человіка и историческимъ развитіемъ общества. Вопросъ только въ томъ, насколько при современномъ положеніи психологіи мы имъемъ право психическія явленія сводить на почву математическаго изслідованія и подчинять крайне мало извъстную намъ область умственнымъ операціямъ, заимствованнымъ изъ опытныхъ наукъ. Дъятельность самого Тэна неминуемо должна была привести къ отрицательному отвъту. Онъ, для оправданія заранье составленной нравственной и психологической формулы для каждой интересующей его личности, долженъ быль прибъгать къ уподованию дийствительности. какъ выражается его искреннъйшій поклонникъ и личный другъ, историкъ Моно.

Во всякомъ случать, появление книги Тэна на русскомъ языкъ - фактъ не лишній: можетъ быть, ближайшее знакомство русскихъ читателей съ основными илеями философа и съ его пріемами критики въ области философіи, - поможетъ этимъ читателямъ составить более точное представление о научностя трудовь Тэна и объ его пріемахъ натуралиста, о которыхъ онъ говорить во встхъ своихъ сочиненіяхъ, кончая Старымо попядкомо. Въ заключение, по поводу этого мнимаго натурализма, мы укажемъ на взглядъ человъка, принадлежащаго къ той же литературной школь, какъ и Тэнъ, и признающаго себя во многихъ отношеніяхъ ученикомъ Тэна. Взгляль—не ученый, но полный здраваго снысла и фактическихъ основаній, - именно впечатлівнія Эмиля Золя въ Парижскихъ письмахъ-Въст. Евр., май, 1878. Жаль только, что весьма дъльныя соображенія относительно натуралистическихъ пріемовъ Тэна въ области исторіи революціи Золя забываеть отнести къ своему творчеству въ области романа: и тамъ, и зайсь современный натурализмъ одинаковой научной цілности.

### ИСТОРІЯ ВСЕОБШАЯ.

А. Мюллерь, «Исторія вслама».

А. Мюллер: Исторія ислама съ основанія до новъйшихъ времень. Переводь съ нъмецкато подъ реданціей Мѣдникова. Томы III и IV. Спб. 1896. Въ свое время («Міръ Божіи», сентябрь 1895) мы дали отчетъ о первыхъ двухъ томахъ этого канитальнаго труда покойнаго нѣмецкаго профессора, причемъ сожалѣли, что небрежный переводъ могъ помѣшать распространеню столь полезнаго сочиненія. Вышедшее теперь окончаніе «Исторіи ислама» отличается большею опрятностью: лишь изрѣдка встрѣчаются невозможныя на русскомъ языкѣ фразы. Сверхъ того, редакція приложила исправленіе многихъ погрѣшностей въ І-мъ томѣ. Въ концѣ сочиненія приложено 6 картъ, обозначающихъ границы ислама въ разныя эпохи. Нѣтъ только прекрасныхъ рисунковъ, украшающихъ трудъ Мюллера въ извѣстномъ изданіи Онкена; но при нихъ, конечно, нельзя бы было продавать два тома за 5 рублей.

Лежащіе передъ нами томы представляють особый интересъ: здісь авторъ доводить изложеніе своего крайне обширнаго и богатаго предмета «до новізйшихъ временъ». А, відь, историки обыкновенно не исполняють подобныхъ благихъ пожеланій: задавшись крупною задачей, они углубляются въ зародыши явленій и, пока дойдуть до «новізйшихъ временъ», или охладівають къ своему предмету, или сами представляють собой «хладный трупъ». Мюллеръ исполниль свое обіщаніе, но также не безъ гріха. Онъ, очевидно, старался лишь очистить свое обязательство передъ издателемъ. Чімъ ближе къ нашему времени, тімъ боліве комкаетъ онъ массу фактовъ въ ущербъ обычной яркости его изложенія. А главное, авторъ довель до конца только давно скончавшіяся исламскія

государства; живущія же и представляющія для насъ теперь захватывающій интересъ покинуты имъ въ самые любопытные моменты: исторія персовъ доведена до 1852 г., остальныхъ турокъ—до 1521 г. \*) И то сказать: недодъланное потребовало бы отдъльнаго сочиненія, и тъмъ болье обширнаго, что именно новъйшая исторія Персіи и Турціи особенно важна и весьма мало извъстна. Но нужно отдать справедливость Мюллеру: съ свойственною ему добросовъстностью и глубокомысліемъ, онъ умъль, разставаясь съ своимъ предметомъ, освътить его такъ, что читатель можеть самъ составить довольно правильное, научно-обоснованное понятіе о дальнъйшемъ.

Въ разбираемыхъ нами книгахъ обстоятельно и живо изложена судьба множества исламскихъ государствъ, возникавшихъ на развалинахъ багдадскаго халифата. При этомъ вездѣ указывается на ихъ культурныя отличія и на глубокія причины превратностей въ ихъ судьбахъ. Тутъ богатый матеріалъ для соціологическихъ наблюденій, тѣмъ болѣе, что главное вниманіе историка было сосредоточено, совершенно правильно, на арабахъ въ Испаніи, а слѣдовательно, и на соотношеніяхъ между исламскою и западноевропейскою культурами: этому предмету посвященъ весь IV-й томъ. Но мы остановимся на болѣе важномъ для настоящей минуты и на менѣе извѣстномъ, а именно на нѣкоторыхъ крупныхъ вопросахъ изъ новой исторіи Востока. Здѣсь же обнаружатся передъ читателемъ важность и занимательность труда Мюллера.

Здісь, прежде всего, выясняется сложеніе персидской имперіи и ея характерныя отличія. Персіане—народъ талантливый, съ живымъ умомъ, съ предпрінмчивостью и подвижностью. Но онълживъ (не въ укоръ сказать старику Геродоту), лишенъ патріотизма и общественныхъ стремленій. Его солдать горячъ и храбръ, но лишь при первомъ натискі: ему не хватаетъ выдержки. «Высшіе классы въ Персіи, какъ и почти везді: на Востокі, сильно опустились правственно». Эти классы, а также вообще горожане, представляютъ смісь разныхъ инородцевъ—арабовъ, турокъ, монголовъ; настоящій персъ—житель селъ, глуши съ ея старинными національными преданіями; здісь національно даже низшее земельное дворянство (дикханы), которое, при лучшихъ условіяхъ, могло бы съиграть роль англійской джентри.

Персіане недаромъ заклятые враги турокъ. Этихъ двухъ народовъ всегда разд'ялям не одни оттънки въ религіи (персіане шімты, турки—сунниты), но разница въ характерахъ и культурть. Мюллеръ относится съ нескрываемою враждебностью ко встиъ вътвямъ турецкаго племени—отъ татаръ, владъвшихъ Россіей, до османовъ, хозяйничающихъ теперь въ Константинопол'є и Персидской Азіи. Турки заимствовали у персіанъ только ложь и

<sup>\*)</sup> Въ извъстномъ изданія Онкена (Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen), часть котораго составляетъ трудъ Мюллера, этотъ пробълъ заполненъ другими сочиненіями въ особенности: 1) Kertzburg: Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiches bis gegen Ende des 16 Jahrhunderts.—2) Schiemann: Russland, Polen und Livland.—3) Bamberg: Geschichte der orientalischen Angelegenheit im Zeitraume des Pariser und des Berliner Friedens.

коварство и сохранили свою первобытную дикость и тупоуміе: стели нихъ не имфли услъха просвътительныя полытки ифкоторыхъ султановъ-выродковъ. «Туренкій полум'ясянъ — символь варварства, стремящійся все разрушить кругомъ себя». Отъ того турки истребили всв исламскія государства, съ ихъ залатками культуры, и даже Византію, и держали въ рабства Россію, но. дишенные развитія, явиженія впередь, они не могди нигаф укрыпиться. Ими самими тайно повелбвала даже такая шайка разбойниковъ, какъ ассассины, значение которыхъ уяснено Мюллеромъ по новымъ даннымъ. Ихъ били сначала ибкоторые крестоносцы, помогшіе разложенію ихъ господства, поломъ такіе же дикари, какъ они, монголы. Они погибали и отъ внутреннихъ раздоровъ: лишенные культурныхъ задачъ, ихъ сильные люди могди заниматься только игрой во власть, политическими кознями. Эти разлоры особенно хорошо описаны Мюдлеромъ при разложении сельджукскаго царства въ эпоху крестовыхъ походовъ, причемъ авторь искренно высказывается не въ пользу крестоносцевъ и горячо восхваляеть такихъ героевъ ислама, какъ Нуррединъ и Салалинъ.

После Саладина, хотя песня крестоносцевъ была уже спета. влалычество сельджуковъ окончательно палало само собою, «Какъ курлскія, такъ и турепкія династін западной Азіи выказали туже ужасающую неспособность водворить, среди своихъ земель и народовъ, хоть сносный порядокъ». А восточныя государства ислама, за Тигромъ, съ просвъщенною Газной во главъ, полвергались опустошеніямь со стороны новыхъ турецкихъ одлъ, гонимыхъ съ востока монголами. Немудрено, что эти свиръпые монголы легко уничтожили сельджукскихъ турокъ, этихъ «на/вадииковъ и головоръзовъ», которые, въ два въка, «не сдълали ничего» даже для Востока, не говоря уже обо всемъ человъчествъ. Мюллеръ горячо опровергаетъ новъйшихъ историковъ, затъвавшихъ «объить и спасти» даже такихъ чудовищъ, какъ турокъ Чингизъ-Ханъ и его монголы, истребившие почти всю культуру ислама въ Азіи. «Съ этого времени-говорить Мюллеръ-міросозерцаніе исламскихъ народовъ остановилось на той точкі, какой оно достигло въ начали 13-го в., и въ течени въковъ совершено застыло. И если турки отличались еще въ многочисленныхъ войнахъ, а отчасти достигли и блестящихъ вифшихъ успъховъ. то все же нигдъ не было дъйствительнаго движенія, а тъмъ ботье усовершенствованія внутренней жизни».

Османніи, которые начали выдвигаться въ Малой Азіи около половины 13-го в., не поправили обды. Вотъ приговоръ имъ нашего знатока восточныхъ дблъ: «не столь падкіе къ поголовнымъ избіеніямъ, какъ монголы, турки, обыкновенно державшіе себи даже доброжелательно по отношенію къ покорнымъ подданнымъ, были вполнѣ на своемъ мъстѣ, гдѣ дѣло шло о возстановленіи или поддержаніи внѣшняго порядка; но въ другихъ отношеніяхъ они оказали на внутренній характеръ ислама столь же пагубное вліяніе, какъ и ихъ противники, варварскіе монголы. Мы хорошо знаемъ одно свойство турокъ— ихъ ограниченность въ общихъ

вопросахъ, которая, въ отдёльныхъ случаяхъ, вполий допускаетъ довольно большую дипломатическую ловкость, но мъщаетъ имъ понимать нужды обширнаго государства и, въ силу сильной привязанности ихъ къ преданіямъ суннитскаго толка, заставляетъ относиться враждебно ко всякому проявленію самостоятельнаго мышленія. Монголь раззоряеть города и избиваеть жителей, подъ владычествомъ же турокъ-первые падають, а у вторыхъ постепенно изсякаютъ источники благосостоянія, равно какъ и живые родники духовнаго прогресса». Вотъ почему судьба ислама съ 14-го в., вообще безъисходна: «Всюду полная пустота и безплодіе. Вижшнія войны и внутренній возстанія сижняють другь друга; но, въ общемъ, не измъняются ни формы проявленія ислама, ни судьба подданныхъ, которые тамъ и сямъ, благодаря особымъ условіямъ, правда, иногда создавали себѣ до накоторой степени пріятное существованіе, но, подъ гнетомъ деспотичныхъ и безпощадныхъ государей, медленно погружались все въ большую бездъятельность, даже неподвижность». Жизнь поддерживалась лишь наследіемъ крестовыхъ походовъ-торговлей между итальянскими республиками и странами Востока. Но она была подорвана двумя почти одновременными великими событіями—открытіемъ воднаго пути въ Индію (1498) и завоеваніемъ Констанстантинополя османліями (1453): эти событія прекратили левантскую торговлю и ускорили экономическое паденіе Востока, равно какъ паденіе Генчи и Венеціи.

Разставаясь съ турками, Мюллеръ снова подводитъ итогъ ихъ дъятельности до начала XVI-го в., когда они захнатили всю Западную Азію и Египетъ. Этотъ итогъ весьма поучителенъ и важенъ особенно для нашихъ дней. «Ни одна изъ крупныхъ областей, захваченныхъ ими, не могла опять достигнуть хоть какогонибудь благосостоянія подъ турецкимъ управленіемъ, задавшимся лишь птыью поддерживать витший порядокт и высасывать всв соки изъ провинцій. Мало того. Тамъ, гдф жалкіе остатки прежней культуры пережили ужасныя опустошенія посліднихъ столівтій, и они исчезають, такъ какъ не дізается ничего для ихъ поддержанія. Малая Азія, -- страна при сельджукахъ все еще населениая и богатая, а потомъ колыбель самого османскаго царства, - теперь совстви опустъла. Месопотамія, иткогда почти неслыханно-богатый Иракъ и восточная полоса Сиріи погребены подъ песками пустыни, на которой шатаются почти одић толпы кочующихъ курдскихъ и арабскихъ бедуиновъ. Сирія и Палестина живутъ жалкими и все убывающими остатками своей прежней промышленности. И остается болье, чымь когда-либо, подъ сомныніемъ, будеть ли долговічное плодородіе Нильской долины еще разъ дъйствительно полезно ея жителямъ. А неутъщительному вишиему положению какъ нельзя болбе соответствовало уничтоженіе умственной жизни... Подъ гнетомъ стольтнихъ обдствій и въковой привычки, ограниченное фаталистически-апатическое міросозерцаніе вопіло въ плоть и кровь всёхъ слоевъ общества. Со времени владычества монголовъ на магометанскомъ Востокъ, подъ умственною работой разумбють ничего болбе, какъ вбиное

пережевываніе однихъ и тіхъ же грамматическихъ, логическихъ, юридическихъ и носологическихъ положеній, причемъ единственною цізью остроумія служитъ украшеніе ихъ съ вибшней стороны съ помощью все новыхъ тонкостей. Извлечь изъ тысячи книгъ 1001-ую, и не для того, чтобы подвинуться въ знаніи,—это невозможно, такъ какъ истина давно уже твердо установлена,—а чтобы доказать свою ученость и остроуміе или составить удобныя руководства для пріобрітенія знаній и практики— вотъ чімъ ограничивается научная діятельность Востока уже въ теченіе столітій... Существують и процвітають только сонники, каббалистическая, астрологическая и германтическая (оракуловъ) лите-

ратура».

Пемудрено, что Мюллеръ не сулить исламу добра въ будущемъ. После весьма любонытнаго разсказа о злоденскихъ подвигахъ Тимура, опъ говоритъ: «Теперь намъ остается присутствовать только при последней сцене эпилога, хотя и несколько растянутаго. Она кончится въ тотъ самый моментъ, когда европейскія государства соединятся для разділа между собою мудаммеданскихъ государствь съ колонизаторскими целями, что едва-ли будеть сопровождаться значительными матеріальными затрудненіями. Каждын знасть, что, ко сожальнію, это соединение состоится еще ис такъ скоро; и мертвенное окочен внее мусульманскаго Востока, только при случать нарушаемое судорожными подергиваніями, прододжится еще ніжотерое время, пока какой-нибудь болгарскій или армянскій камешекъ не сдвинеть съ міста нависшую лавину». Подчеркнутыя нами слова значительно ослабляютъ увъренность въ справедливости колонизаторскаго взгляда на будущее ислама. Здесь не место говорить о томъ, что есть еще и признаки внутреннихъ движеній на Востокъ \*).

### ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.

Ланге. «Рабочій вопросъ». Адольфъ Гельдъ. «Фабрика и ремесло».

Ланге. Рабочій вопросъ. Его значеніе въ настоящемъ и будущемъ. Перев. А. Б. Блёна. Изд. Павленкова. П. 1895 г. Ц. 1 руб. 25 коп. Рабочій вопросъ, въ тѣсномъ смыслъ этого слова, имѣетъ своимъ предметомъ положеніе наемныхъ рабочихъ и преимущественно той категоріи ихъ, которая занята въ крупныхъ промышленныхъ предпріятіяхъ. Однако, авторъ разсматриваемой нами книги придаетъ такое громадное значеніе рабочему вопросу, что отъ того или иного ръшенія его, по его мнѣнію, зависитъ «быть или не быть» всей міровой цивилизаціи. Онъ полагаетъ, что, хотя рабочіе составляютъ сравнительно и небольшой % всего населенія государствъ Стараго и Новаго Свѣта, тѣмъ не менѣе, они представляютъ тотъ базисъ, на которомъ зиждется частная, общественная, государственная и даже международная жизнь цивили-

<sup>\*)</sup> См. статью профессора Трачевскаго о судьбѣ ислама въ «Споерномъ Вметникъ» за прошлый годъ.

зованных націй. Понимая такъ широко рабочій вопросъ, придавая ему первенствующее значеніе предъ всёми другими злобами дня и жизни, Ланге не скрываетъ и той трудности, какая вполн'я естественна и неизб'єжна при разр'єшеніи столь сложной задачи, какъ р'єшеніе этого вопроса. Почтенный авторъ полагаетъ, что удовлетворительное р'єшеніе рабочаго вопроса можетъ посл'єдовать только тогда, когда въ немъ примуть участіе какъ правительства, такъ и сами рабочіе, равно и всё т'є, которые именуются интеллигентами.

И, прежде всего, къ правительствамъ Ланге предъявляетъ то общее требованіе, чтобы ихъ законодательства принимали во вниманіе потребности рабочаго сословія. Въ частности, требуется, по мнѣнію автора, чтобы каждое отдѣльное мѣропріятіе было направлено къ дъйствительной и полной эмансипаціи рабочихъ отъ зависимости и подчиненности предпринимателямъ. Ланге рѣшительный противникъ палліативныхъ мѣръ. «Слѣдуетъ,—говоритъ онъ,—отвергать всякое мѣропріятіе, направленное къ тому, чтобы посредствомъ мелкихъ улучшеній въ матеріальномъ положеніи рабочихъ поддерживать и закрѣплять ихъ вѣковую зависимость и правственное подчиненіе работодателямъ».

Во-вторыхъ, по мивнію Ланге, поднятіе матеріальнаю уровня рабочих должно идти рука объ руку съ ихъ умственнымъ и нравственныма развитиема. Повышение уровня общенароднаго образованія уничтожаеть ту пропасть, какая существуєть теперь между высшими и низшими классами. Программа и методъ преподаванія, въ особенности же въ школахъ, предназначенныхъ для болъе зрѣлаго юношества, должны быть принаровлены къ тому, чтобы пріучать личность оріентироваться въ природі, обществі и государствъ, пріучать ее къ самостоятельной защитъ своихъ интересовъ какъ въ одиночку, такъ и въ союзѣ съ другими, -- повышеніе нравственнаго уровня, на сколько оно зависить отъ государства, должно быть направлено прежде всего къ возстановленію этической связи между рабочими и всъми сферами общества, въ которомъ они живутъ. А это можетъ осуществиться единственно при томъ условін, если рабочіе будуть въ качествъ равноправныхъ членовъ принимать участіе въ общественныхъ дёлахъ, да и участіе это должно быть проникнуто такимъ духомъ, который давалъ бы рабочимъ реальное основаніе в'грить въ пользу узъ, соединяющихъ ихъ съ общиной, съ школьнымъ округомъ, съ государствомъ и со всімъ обществомъ.

Въ-третьихъ, поставляя рёшеніе рабочаго вопроса въ тёсную связь съ вопросомъ соціальнымъ, Ланге намѣчаетъ цёлый рядъ мѣропріятій, имѣющихъ своею задачей улучшеніе быта рабочей массы теперь. Таковы мѣры, направленвыя къ пересмотру наслѣдственнаго права, къ раздробленію крупнаго землевладѣнія и постепенной націонализаціи земли. Ланге упоминаетъ здѣсь также и о болѣе равномѣрномъ распредѣленіи податныхъ тягостей между богатыми центрами и бѣдными захолустными общинами, напримѣръ, посредствомъ предоставленія государствомъ значительныхъ суммъ на школы, на призрѣніе бѣдныхъ и т. д.

Какъ на четвертый и последній основной принципъ, Ланге указываетъ на необходимость самой широкой свободы въ примівненіи рабочими всехъ способовъ, посредствомъ которыхъ они стараются выбиться изъ своего современнаго безсилія. Сюда относятся не только попытки самопомощи въ боле тесномъ смысле этого слова, но, главнымъ образомъ, и всё національные и международные союзы рабочихъ, ихъ ассоціаціи, ихъ пресса и т. п.

Хотя книжка эта написана четверть въка тому назадъ, тъмъ не менъе, достоинства ея такъ велики, что, по крайней мъръ, на русскомъ языкъ вътъ ничего такого, чъмъ бы можно было замънить превесходный трудъ Ланге. Лучшимъ доказательствомъ ея цънности и значенія служитъ то, что изъ богатой литературы, существующей по рабочему вопросу на Западъ, переведено не новъйшее какое-либо сочиненіе, а именно выбранъ трудъ Ланге. По сжатости, богатству содержанія и спокойному, безпристрастному изложенію, эта книга почти не имъетъ равной и заслуживаетъ самаго широкаго распространенія.

Адольфъ Гельдъ. Фабрика и ремесло. Перев. съ нъм. Ю. Спасснаго. Москва. 1896. Цена 25 к. Небольшая брошюрка Гельда появляется на русскомъ язык' какъ нельзя болъе кстати. Теперь у насъ боле, чемъ когда-либо, интересуются вопросомъ о хозяйственномъ развитіи Россіи. Какъ изв'єстно, споръ велется, главнымъ образомъ, о томъ, пойлетъ-ли наше экономическое развитие по западно-европейскому типу, или же намъ удастся, благодаря сохраненію у насъ примитивных хозяйственных формь-общины и артели, выработать новый хозяйственный строй, отличный отъ западноевропейскаго и болье совершенный, чъмъ этоть послыдий. Сторонники второго взгляла обыкновенно ссылаются на преобладание въ Россіи мелкаго производства, какъ въ земледівлін, такъ и въ обрабатывающей промышленности, чамъ яко-бы отличается Россія отъ Западной Европы. Книжка Гельда тъмъ именно и интересна. что она показываетъ, какъ мало самобытна въ этомъ отношени Россія. Въ Пруссіи по переписи 1875 г. оказалось, что изъ числа лицъ, занятыхъ въ промышленности, 620/о заняты въ мелкомъ производстві, и только 38% — въ крупномъ. Но слідуеть-ли изъ этого, что медкая промышленность преобладаеть въ Пруссіи сравнительно съ крупной? Нисколько. Все дело въ томъ, что нужно различать форму производства и форму промышленности. Мелкое производство еще не значить медкая промышленность. Крупная капиталистическая промыниленность исторически развивалась въ двухъ формахъ-въ формъ такъ называемой домашней системы крупной промышленности и въ формъ фабрики. Вотъ эта-то первая система-при которой производство остается медкимъ-предприниматель-капиталисть раздаеть сырой матеріаль для обработки рабочимъ на дому, не соединяя ихъ въ одной мастерской или фабрикъ, эта система и пользуется значительнымъ распространеніемъ въ настоящее время въ Пруссіи, а также, какъ совершенно вкрио замечаетъ переводчикъ г-ил Спасскій, и въ Россіи. Нашъ кустарь, въ большинствъ случаевъ, не есть самостоятельный производитель работающій для рынка: въ большей или меньшей сте-

пени онъ находится въ зависимости отъ каниталиста торговпа. нии прямо раздающаго работу кустарямъ по домамъ за извъстную плату, или выдающаго сырой матеріаль въ полгъ и затъмъ скупающаго произведенія кустаря. Широкое развитіе въ Россіи этой формы капиталистической промышленности объясняеть, почему у насъ по сихъ поръ сохранилось мелкое кустарное производство. Но, какъ справедливо указываетъ Гельдъ, домашняя промышленность есть только переходная ступень къ фабричной. Въ Англіи, въ XVIII-мъ въкі: преобладала ломацияя промышленность: мелкіе производители въ ибкоторыхъ сдучаяхъ еще сохраняли свою самостоятельность, но въ большинствъ случаевь они были наемными рабочими крупныхъ капиталистовъ. Крупное производство было мало развито, благодаря отсутствію мащинъ. Изобрътение машинъ повело къ быстрому замъщению помащияго производства фабричнымъ, а вийсти съ тимъ къ окончательному полчинению произволителя капиталисту, и Англія следалась типичной страной крупнаго фабричнаго произволства.

Въ Германіи д'вло шло н'всколько иначе. Еще полстольтія назаль (въ 30-40-хъ годахъ) въ Германіи преобладало ремесло-мелкое самостоятельное производство, достройка желдзныхъ дорогъ и покровительственный тарифъ двинули впередъ національную промышленность. Городское население стало быстро возрастать насчеть леревенскаго, и Германія мало-по-малу превратилась въ богатую промышленную страну, какой она является теперь. Но въ то время какъ въ Англіи сміна промышленных формъ-заміщеніе ремесла домашней промышленностью и этой последней фабрикой, - произошла последовательно, въ Германіи обі: формы капиталистической промышленности развивались одновременно. Ремесло падало, но на см'ну ему являлась не только фабрика, но и домашняя промышленность. Тъмъ не менъе, и въ Германіи, какъ и въ Англіи, -одп-вмдоф квидоходии польшенность есть только переходиая форма-прогрессъ техники, введеніе новыхъ машинъ, неизбіжно ведутъ къ распространенію фабричнаго производства, которое какъ указано выше, уже въ 70-хъ годахъ занимало въ Пруссіи бол ве 1/3 всъхъ рабочихъ рукъ, занятыхъ въ промышленности, а теперь играетъ въ Германіи еще большую роль.

Изъ этого краткаго изложенія содержанія брошюры Гельда можно видіть, насколько она интересна именно для русскаго читателя. Безъ обстоятельнаго знакомства съ формами промышленности на Запад'є, гд'є эти формы не только вполн'є опред'єлились, но и им'єють за собой ц'єлую исторію, невозможно понять хозяйственныя условія Россіи, гд'є еще многое не усп'єло опред'єлиться и находится въ період'є созиданія. Поэтому, нельзя не пожелать брошюр'є н'ємецкаго экономиста возможно большаго распространенія среди нашей читающей публики.

#### ECTECTBOSHAHIE

**Ч.** Диксомъ. «Перелеть птицъ».

Чарльсъ Диксонъ. Перелетъ птицъ. Опытъ установленія закона періодическихъ перелетовъ птицъ. Перев. съ англійскаго граф. Е. П. Шереметевой, подъ редакціей Дм. Кайгородова, Спб. 1895 г. 269 стр. Ц. 1 р. 50 к. Періодическія миграціи принадзежать къ числу самыхъ интересныхъ и наименбе изученныхъ явленій въ жизни птидъ. Съ давнихъ временъ естествоиспытатели останавливали свое внимание на той правильности, съ какою ежегодно повторяются и которыя обстоятельства этихъ переселеній, напр., время появленія весеннихъ гостей, порядокъ, въ которомъ прилетають къ намъ различныя птицы и т. д. Многія подробности явленія и до сего времени остаются загадочными. Не выяснень. напримбръ, вопросъ о томъ, чемъ руководятся птипы въ выборф того или другого продетнаго пути, какъ и при помощи какого чувства отыскивають он в дорогу, какое мьсто следуеть считать первоначальной родиной той или другой породы птицъ, будетъли этой родиной место летняго пребыванія, гле птина гивалитев. или масто зимовки, или, можеть быть, этоть вопрось не иматеть олного общаго разрышенія для всёхъ птицъ, а въ каждомъ отдыльномъ случав рашается различно. Еще недавно, пытаясь объяснить загадочныя стороны миграцій птицъ, орнитологи считали веб подробности правильныхъ періодическихъ переселеній проявленіемъ особаго миграціоннаго инстинкта. Въ доказательство сушествованія такого инстинкта приводили тотъ фактъ, что дикія птицы, находящіяся въ неволь, при наступленій времени прилета или отлета, начинають обнаруживать явное безнокойство. Понимая подъ словомъ инстинктъ безсознательное побуждение, заставзяющее животныхъ поступать такъ или иначе, но непремънно въ интересахъ собственноой породы, мы, конечно, должны считать миграціи птицъ явленіемъ инстинктивнымъ: однако, какъ бы мы ни называли явленіе, интересующій насъ вопросъ ни мало не выигрываетъ въ ясности. Считать какую-шобудь особенность въ жизии животныхъ проявлениемъ инстинкта, -это еще не значитъ объяснить эту особенность; необходимо еще показать, какія причины первоначально вызвали тотъ или другой инстинктъ и какъ онъ развивался. Въ этомъ смыслъ самыя замысловатыя проявленія безсознательной д'ятельности муравьевъ, пчелъ или птипъ при постройку ими гиталь, не кажутся намъ загалочными. Не составляеть, напримъръ, никакихъ затрудненій объяснить, какимъ путемъ сложился удивительный рабовладфльческій инстинктъ у муравьевъ. Достаточно представить себъ, что когда-то, чисто случайно, колонія муравьевъ затащила въ свое гийздо личнику муравья другой породы и выкормила эту личинку; новый муравей превратился въ работника и своей персоной увеличилъ могущество колонія. Тімъ самымъ порода, изъ которой эта колонія состояла, получила извъстныя преимущества въ борьбъ за существованіе, пріобріла новый шансь уцільть въ этой борьбі и оставить послів себя потомство. Обычай таскать въ свое гниздо чужихъ личинокъ, какъ полезная особенность, путемъ естественнаго полбора легко могъ сд влаться наследственнымъ и принять форму инстинкта. Отоль же понятны намъ и многіе другіе виды безсознательной дівятельности животныхъ, напр., обыкновеніе собирать запасы, строить гижэда и проч. Нжчто инос представляетъ переселенческій инстинкть птицъ. Мы не можемъ объяснить, по какой причин та или другая порода этихъ животныхъ, первоначально жившая осъдло, вдругъ полетъла на съверъ или на югъ, и какъ она узнала, что именно въ томъ направлении, куда она полетъла, имъются лучшія условія для ея существованія въ теченіе опреділеннаго времени года. Еще болбе неяснымъ кажется намъ вопросъ о томъ, при помощи какихъ чувствъ птицы узнають дорогу во время своихъ періодическихъ переселеній, амплитуда которыхъ равняется иногда 10.000 версть. Если допустить, что птицы отличаются превосходной памятью, то остается непонятнымъ, какъ могуть находить дорогу молодыя птицы, ту самую дорогу, по которой онъ летятъ въ первый разъ; извъстно, что у многихъ породъ молодыя итицы летять отдъльно отъ старыхъ, стало быть, пе пользуются указаніями своихъ опытныхъ товарищей. Ло какой степени точно знаютъ свои пролетные пути мигрирующія птицы, показываеть тотъ факть, зам'яченный, наприм'яръ, на ласточкахъ и анстахъ, что птицы хотя бы С'вверной Европы, перезимовавшія въ центральной Африкъ, возвращаются весной не только въ тотъ районъ, гдф онъ гивздились въ предшествовавшемъ году, но даже въ свое прежнее гибздо.

За последнее десятилетие появилось не мало научныхъ работъ. въ которыхъ многіе изъ этихъ темныхъ вопросовъ въ значительной степени разъяснены. Въ особенности много способствовало разъяснению ихъ одно довольно прочно установленное научное положеніе, со времени появленія котораго, по нашему мибнію, надо считать новую эру въ исторіи вопроса о переселеніяхъ птицъ. Это положение заключается въ томъ, что современныя перелетныя птицы во время своихъ миграцій детять по одному изъ тіхть направленій, по какому ихъ предки разселялись шагъ за шагомъ, изъ покольнія въ покольніе въ теченіе въковъ, занимая все большій и большій участокъ земного шара. Къ такому выводу приходять на томъ основаніи, что многія птицы, гибздящіяся въ средней или даже восточной Сибири, летять на зимовку исключительно въ Африку, а не въ Индію, до которой оніз могли бы долетьть скорье, и гдъ онъ нашли бы ть же условія зимовки, что и въ Африкъ. Точно также нъкоторыя породы, вьющія гитада въ средней Европ'ь, улетають на зиму исключительно въ Индію, а не въ Африку. Очевидно, эти птицы не подозръваютъ того, что прямо на югь отъ мъста ихъ гибадованія находится страна, гдъ онь съ большимъ удобствомъ могли бы провести зиму. Фактъ такой непроизводительной траты времени и силъ на огромный нерелетъ чрезъ Сибирь въ Африку, или чрезъ Европу въ Индію объясняется тымъ, что породы птицъ, летящія по такимъ окольнымъ дорогамъ, первоначально появились въ опредёленной точкѣ на липін этихъ путей. Изъ этой точки, какъ изъ центра, по м'єрь размноженія изъпокольнія въ покольніе особи данной породы разселялись во всіз стороны по радіусамъ, между прочимъ, и въ томъ направлени, въ какомъ современные ихъ потомки совершаютъ свои ежегодныя переселенія. Другими словами, современныя птицы въ своихъ миграціяхъ ежегодно повторяютъ тотъ путь, по которому предки ихъ медленно и постепенно разселялись по лицу земли.

Хотя литература по вопросу о миграціяхъ птицъ довольно общирна, но она чрезвычайно разбросана, и до появленія въ світть разсматриваемаго сочиненія Диксона не было ни одной попытки свести ее въ одно цілое. Заслуга этого автора именно и заключается въ томъ, что онъ приводитъ къ одному знаменателю главнЪйшія изслідованія по названному вопросу, не упуская изъ виду и работъ последняго десятилестия. Во всемъ, что касается изложенія содержанія иностранныхъ сочиненій, трудъ Диксона выполненъ достаточно обстоятельно, и, что всего важиће для неспеціалистовъ, написанъ довольно популярно; русскую же литературу авторъ систематически игнорируетъ, или, вършке, обнаруживаеть полное незнакомство съ ней. Такова, видно, ужъ участь нашихъ изследованій. Между темъ, не изъ патріотизма только ставимъ мы этотъ упрекъ Диксону. Познакомившись съ нашей литературой, авторъ убъдился бы, что блестящая мысль о соэпаденій пролетныхъ путей мигрирующихъ птицъ съ путями, по которымъ ихъ предки разселялись изъ въка въ въкъ, первоначально была высказана не англичаниномъ. Зибомомъ, а русскимъ ученымъ Мензбиромъ, который двумя годами раньше Зибома занвилъ это положение нисколько не мене ясно. Изъ сочинения русскаго академика Миддендорфа Диксонъ познакомился бы съ изопинтезами, т. е. съ линіями одновременнаго прилета, о которыхъ авторъ не упоминаетъ ни единымъ словомъ. Труды тего же Мензбира, а также Съверцова показали бы ему, что въ Россіи хорошо изучены и нанесены на карту пролетные пути мпогихъ птицъ. Съ такимъ игнорированіемъ русскихъ работъ можно было бы помириться, если бы онъ были напечатаны на русскомъ языкъ. между тымъ, указанныя сочиненія русскихъ авторовъ написаны на языкахъ французскомъ и нъмецкомъ.

Къ числу недостатковъ сочиненія Диксона мы относимъ также слишкомъ довърчивое отношеніе автора къ показаніямъ многихъ мало авторитетныхъ натуралистовъ. Ссылаясь на свидътельство этихъ наблюдателей, онъ высказываетъ увъренность въ возможность зимней спячки у птицъ, при чемъ самъ Диксонъ разсчитываетъ на то, что ему придется «подвергнуться безпощадной критикъ за такую ересь». Безпощадной критикой мы заниматься не станемъ, отпътимъ только тотъ фактъ, что всъ предположенія относительно возможности зимней спячки птицъ основаны или на негочныхъ наблюденіяхъ, или на нельпыхъ басняхъ писателей прошлаго стольтія. Въ настоящее время, когда жизнь птицъ изучается достаточно полно, едва ли можно серьезно говорить о подобныхъ предположеніяхъ. Точно также намъ кажется ошибочнымъ увъреніе Диксона, заимствованное, въроятно, у гельголанд-

скаго наблюдателя Гетке, будто стрижи летять со скоростью 200 миль въ часъ. Считая обыкновенную англійскую милю равной, приблизительно 1<sup>1</sup>/4 версты, мы получимь поистинѣ космическую скорость 350 версть въ часъ. На самомъ же дѣлѣ точныя наблюденія надъбыстротой полета почтовыхъ голубей, птицъ, какъ извѣстно, летающихъ быстро, показали, что скорость его при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ не превосходить 80—100 версть въ часъ.

Не смотря на указанные недостатки, книга Диксона является очень полезнымъ вкладомъ въ научную литературу. Такъ какъ сочинение изложено достаточно популярно и вопросъ, затронутый въ немъ, можетъ заинтересовать всякаго любителя природы, то намъ остается только порадоваться, что книга Диксона появилась въ русскомъ переводь. Къ сожальнію, переводъ этотъ нельзя считать вполнт удачнымъ. Прежде всего непріятно поражаеть тяжелый, подчась неточный, языкъ. Въ качествъ примфровъ укажемъ: птицы проводять зиму «выше изотермической линіи преобладающаго сніта и мороза» (стр. 146). Размѣры перелетовъ «превосходять почти всякое невѣроятіе» (стр. 213), «Краткость перелетнаго полета» (стр. 24) и т. д. Мѣстами англійскіе научные термины, переводимые вполні опреділенными терминами и по русски, переданы, такъ сказать, своими словами. Такъ, витсто выраженія «постъ-пліоценовый», переводчица всюду употребляеть «попліоценовый»; ледниковую эпоху на стр. 26 она называетъ также и ледяной эпохой. Астрономическое выражение «equinoctical precession» г-жа Шереметева переводить выраженіемъ «равноденственная прецессія» (стр. 131), тогда какъ въ русскомъ языкъ для названнаго явленія имъется опредъленный терминъ «предвареніе равноденствій». М'єстами мысль автора передана неясно и не совсъмъ точно. Такъ, на стр. 115 Диксонь говорить: «More local, but none tle less certain, causes of emigrition may be found in the great numerical increase of species. Г-жа Шерсметева переводить: (стр. 106) «Не менъе очевидная, хотя и болбе мъстная, причина переселенія заключается во огромномь увеличении численности видовъз. На самомъ же дълъ авторъ говорить не объ увеличении численности видовъ, а о численномъ возростании вида, т. е. объ увеличении количества особей вида. Названіе таблицъ, показывающихъ продолжительность перелета птицъ въ Англін «Table showing the duration of flight» переведено: «таблица, показывающая продолжительность полета». Хотя слово «flight» въ дъйствительности и значитъ полетъ, но въ данномъ случать ръчь, безъ всякаго сомития, идетъ не о продолжительности полета, т. е. не о времени, въ теченіе котораго штицы могуть летать, не присаживаясь, и не о томъ промежуткъ времени, который нуженъ птицъ для того, чтобы изъ мъстъ зимовки достигнуть Англіи, —въ этихъ таблицахъ Диксонъ отмічаетъ періодъ времени, въ теченіе котораго перелеть разныхъ штицъ начинается въ Англіи и кончается, т. е. продолжительность перелета. Въ заключение считаемъ необходимымъ исправить опибку или описку Диксона, вошедшую и въ русскій переводъ. Млекопитающее Rhinoceros lemitaechus авторъ называетъ гиппопотамомъ, между тъмъ это носорогъ.

## НАРОДНЫЯ ИЗДАНІЯ.

Изданія книжнаго склада А. М. Муриновой. — Изданія «Посредника». — Изданія И. О. Жиркова. — Изданія Дм. Ив. Тихомірова. — Изданія книжнаго склада А. М. Калиыновой. — Изданія С.-Петербургскаго Комитета грамотности. Книжный складъ А. М. Муриновой очень недавно началь свою издательскую деятельность и выпустиль уже девятнадцать номеровь народныхъ книжекъ. этой фирмой издано и всколько разсказовъ Н. Златовратскаго, Вл. Короленко, Вас. И. Немировича-Данченко, Д. Мамина-Споирика. нъсколько книжекъ дълового содержанія, по естествознанію, по исторіи, и ксколько біографій писателей. Не говоря о тіхъ изданіяхъ, на которыхъ стоять имена извістныхъ авторовъ, всіостальные номера можно смѣло рекомендовать для школъ и народа. Если не вст книжки одинаково хороши, то каждая изъ нихъ все же обладаетъ извъстными достоинствами. Передъ нами недавно вышедшая брошюрка г. Ч. Вътринскаго «Н. В. Гогодь и его произведенія» съ очень недурнымъ портретемъ на обложкъ и передъ текстомъ. Это кратко, но хорошимъ литературнымъ языкомъ написанная біографія Гоголя въ связи съ его главивіними произведеніями, содержаніе которыхъ тоже передано живо и интересно. Въ концѣ приложено пятое дъйствіе изъ комедіи «Ревизоръ», Г-мъ Ч. Вътринскимъ составлены и ранъе изданныя складомъ А. М. Муриновой отографіи А. В. Кольцова, И. С. Никитива, Т. Г. Шевченко, П. С. Тургенева. Вск эти біографіи заслуживають такого же вниманія, какъ и біографія Н. В. Гоголя. Книжка, написанная г. В. Я. Я- въ, «Георгъ Вашингтонъ» представляетъ обстоятельно изложенную исторію Америки и основанія Съверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ. Книжка очень полезная, но нужно зам'ятить, что она доступна пониманію читателя уже съ въкоторой подготовкой и съ значительнымъ навыкомъ въ чтеніи серьезныхъ книгъ. Составленныя г. А. Сельскимъ «Бесъды о землу читателю попятія о форму земли и разъясняють законы взаимнаго притяженія. Темы, взятыя авторомъ, безспорно, принадлежатъ къ наиболъе труднымъ для разработки въ народномъ изданіи.

Фирма «Посредника» выпустила за последнее время еще несколько книжекъ. Между ними особенно выделляется «Натанъ Мудрый», драма Г. Лессинга, въ переводъ г. С. А. Порецкаго. Эта книжка представляетъ ценное пріобретеніе въ народной литературів. Переводъ сделанъ хорошимъ языкомъ и хотя съ некоторыми сокращеніями противъ подлинника, но не нарушающими целостности драмы. Деревенскія сцены г. С. Т. Семенова «Не все то золото, что блеститъ или по одежке встречаютъ, а по уму провожаютъ» направлены противъ обольщенія внешнимъ лоскомъ,

пріобр'єтаемымъ простымъ деревенскимъ челов'єкомъ въ городахъ. Читаются сцены съ интересомъ, написаны довольно живо и въ бытовомъ отношеніи в'єрны дъйствительности, но тенденція пришита къ нимъ б'єлыми нитками и слишкомъ ужъ выглядываетъ наружу. Брошюра г. І. А. Клейбера «о томъ, что видно на неб'єлю отчасти трактуетъ о томъ же, о чемъ говорится и въ «Бес'єдахъ о земл'є» г. А. Сельскаго, но разница между ними большая. Не мудрствуя лукаво, спокойно и просто пов'єствуетъ авторъ о форм'є земли и о сил'є притяженія. Это не главная тема его брошюры, но ему все это нужно объяснить, чтобы перейти къ главному предмету, къ тому, что видно на неб'є. Об'є этомъ разсказано тоже очень хорошо и литературнымъ языкомъ, что вм'єст'є съ пом'єщенными кстати чертежами даетъ читателю возможность вынести изъ брошюрки не мало св'єд'єній. Въ конц'є приложено прекрасное стихотвореніе А. Хомякова «Зв'єзды».

Изданныя И. Ө. Жирковымъ «Басии Крылова» подобраны въчетыре книжечки: для младпіаго, средняго, старшаго и зрёлаго возрастовъ. Подборъ сдёланъ удачно, а мысль раздёлить басни по доступности пониманія въ разные возрасты нужно признать правильною. Въ публикъ существуетъ относительно басенъ Крылова такое же заблужденіе, какъ и относительно сказокъ Андерсена — будто бы всъ онъ писаны для дътей. Это, конечно, невърно, и такія басни, какъ «Вельможа», «Лисица и сурокъ», «Рыцарь», «Лещи» и многія другія дътямъ совершенно непонятны и объяснить ихъ трудно. Книжки изданы чисто и каждая стоитъ 5 коп., заключая въ себь отъ 47 до 54 басенъ.

Книжка, изданная Дм. Ив. Тихомировымъ, «Два разсказа Д. Н. Мамина-Сибиряка», стоитъ довольно дорого—за 37 страницъ крупной печати 10 коп. Въ книжкъ, правда, двъ картинки, но исполнены онъ такъ плохо, что лучше бы ихъ и не прикладывать. Оба разсказа г. Мамина-Сибиряка очень хороши, но луч-ппй изъ нихъ «Ангелочки».

Изданный отд'яльно книжнымъ складомъ А. М. Калмыковой разсказъ покойнаго профессора петербургскаго университета М. Н. Богданова «Карпушкинъ родникъ», входитъ въ составъ сборника талантливыхъ статей покойнага автора подъ общимъ заглавіемъ: «Изъ жизни русской природы». Раньше всі эти статьи печатались въ дітскомъ журналі «Родникъ». Изданный теперь разсказъ написанъ на тему: «знанье—сила». Разсказъ написанъ такимъ же хорошимъ языкомъ, какъ и все, написанное покойнымъ М. Н. Богдановымъ. Другой разсказъ, напечатанный въ этой же книжкъ, о Жозефъ Реми, открывшемъ способъ искуственнаго разведенія рыбы, также написанъ очень хорошо и дышетъ жизненной правдой.

Издательская дізтельность Петербургскаго Комитета грамотности при Вольно-Экономическомъ Обществі въ посліднее время его существованія все возрастала. Цільй рядъ его изданій выпущент быль въ конці октября и въ ноябрі 1895 года. Имена авторовъ изданныхъ разсказовъ достаточно свидітельствуютъ, съ какимъ серьезнымъ вниманіемъ относился Комитетъ къ важному ділу распространенія среди народа хорошихъ книгъ.

Ф. Д. Нефедовъ, А. А. Потбхинъ, Марко Вовчокъ, Л. Н. Толстой и В. Г. Короленко писали свои произведенія для всего народа, совершенно понятныя для него вещи и на понятномъ ему языкъ. Петербургскій Комитеть грамотности постоянно задавался цілью знакомить народъ съ произведеніями только лучшихъ русскихъ и иностранныхъ авторовъ. Всв изданія Комитета отличались дешевизной и изяществомъ. Многія книжки украшены хорошими рисупками. Напримъръ, разсказы Л. Н. Толстого: «Гдъ любовь, тамъ и Богъ» и «Кавказскій плыникъ», соединенныя въ одну брошюру, стоютъ всего 3 коп., и очень недурно иллюстрированы. Эти разсказы были изданы ранбе г. Сытинымъ по той же цент, по далеко не такъ изящно. Предестные разсказы Марко Вовчка давно уже ожидали своей очереди попасть «въ народъ». откуда они и были почерпнуты покойнымъ авторомъ. Теперь, благодаря Петербургскому Комитету грамотности, двери для нихътуда открыты. «Саша», «Казачка», «Одарка», «Горшина», «Сестра», «Лядащая», изданныя раньше, и вышедшія теперь: «Павло-Чернокрыдъ», «Сказка о девяти братьяхъ разбойникахъ» и «Маруся» разнесуть по всей Россіи добрыя чувства, волновавшія ихъ творца, разнесутъ вибств съ его именемъ, неизвъстнымъ до сихъ поръ пароду, и вифсть съ темъ и живить колоритомъ, который такъ свойственъ малорусской поэзіи. Произведенія Ф. Д. Нефедова и А. А. Потехина тоже принесуть не мало наслажденія и прочтутся всеми грамотными людьми, до кого только дойдутъ. А нужно думать, что, благодаря своей дешевизні, дойдуть они всюду. Насколько дешевы были изданія Комитета можно судить хоть бы потому, что повесть А. А. Потехина «На міру» въ 196 стр. сбольше 12 печатныхъ листовъ), стоить всего 18 коп. Можно съ полною увъренностью сказать, что издательская дъятельность Пстербургскаго Комитета грамотности не прошла безследно и не одно спасибо будетъ сказано по его адресу въ самыхъ отдаленныхъ углахъ Россіи. «Указанія къ устройству читаленъ и пр.» появляется третьимъ изданіемъ въ самое короткое время. Одно это уже указываетъ на несомибиную его пользу. И, дъйствительно, при томъ распространении народныхъ библютекъ-читаленъ, которое замъчается въ послъднее время, книжка эта служить необходимымъ руководствомъ и указателемъ. Помимо узаконеній, касающихся безплатныхъ читаленъ, она заключаетъ примърные уставы такихъ читаленъ, къмъ бы онъ ни учреждались, а также формы прошеній объ ихъ открытіи и примірный каталогъ для библютеки въ 200 руб. Такая брошюра можетъ быть полезной справочной кинжкой для всякаго и стоить очень дешево, всего 10 кои.

# новости иностранной литературы.

Le roman en France pendant le XIX siècles par Eugène Gilbert (Plon, Nour-cques Lourbet, Paris. (Kenmuna nepedr  $rit\ ct\ C^0$ ). Paris. (Романъ во Франціи наукой). Авторъ этой книги, французоз XIX выки). Романическая литера- скій философъ, принадлежить къчислу тура во Франціи достигла очень боль- защитниковъ и сторонниковъ женщивъ шого развитія въ концъ этого въка и ро- въ ихъ борьбь за самостоятельность и манъ теперь занялъ первенствующее равноправность. Въ очень основатель-мъсто. Въ XVII и даже XVIII въкъ номъ и изобилующемъ фактическими къ этому роду литературы относились данными трудћ онъ старается, по воздовольно-таки презрительно, и онъ считался легкомысленнымъ жанромъ, стоящимъ гораздо ниже другихъ, благородныхъ жанровъ литературы. Но въ ХІХ въкъ романъ, мало-по-малу, сталъ выдвигаться на первый планъ и даже заслонилъ собою другіе роды литературнаго творчества. Авторъ вышеуказанной княги разсматриваеть развитие романической литературы во Франція съ исторической, философской, эстетической и правственной точки зрвнія. Онъ указываетъ, какъ отразились въ романъ различныя литературныя и общественныя теченія и пастроенія, и знакомить съ современными литературными школами во Франціи. Читатель, интересующійся современною французскою литературой, найдеть въ этой книгь много разъясненій и цваныхъ указавій.

(Revue des Revues). The Making of the Nation 1783-1817 by Francis A. Walker (Sampson Lowand  $C^0$ ). (Образование націи). Очень интересная книга, въ которой подробно разсказывается исторія борьбы Соединенныхъ Штатовъ Америки за свою независимость и первые шаги великой американской республики, достигшей самостоятельности и свободы. Авторъ схватываетъ главныя черты великаго американскаго движенія и указываеть на причины успъха американцевь на поприщь гражданской самостоятельности

и независимости.

(Daily News).

La femme devant la science par Jaможности, безпристрастно разсмотрать всь доводы pro и contra, выдвигаемые на сцену противниками и сторонниками женской равноправности. Заключенія, къ которымъ приходитъ авторъ, могутъ подъйствовать ободряющимъ образомъ на женщинъ, добивающихся самостоятельности и желающихъ вступить въ состязание съ мужчиной на различныхъ поприщахъ общественной и научной дъятельности. (Journal des Débats).

«The Evolution of Industry» by Henry Dyer (Macmillian and C°). (Эвольнія промышленности). Авторъ этой книги пользуется извъстностью, какъ писатель по различнымъ вопросамъ политической экономіи. На этотъ разъ онъ касается въ своей книгь одной изъ важныхъ проблемъ политической экономіи, выдвинутыхъ на сцену необычайнымъ ростомъ промышленности и введеніемъ мащин-

наго производства.

(Popular Science Monthly). The Art of Newspaper Making, Three Lectures. By Charles A. Dana (D. Appleton and Co). New-York. (Искусство далать газету). Изданіе газеты, которая могла бы привлечь огромный контингенть читателей, безъ сомнанія, представляетъ не легкое дело. Авторъ, однако, можеть считаться вполна компетентнымъ судьею въ этомъ деле; онъ изучилъ это искусство въ Америкь, гдь считается старыйшимъ изъ газетныхъ издателей и поэтому обладаеть большою опытностью.

(Daily News).

«The Story of primitive man» by вую эру въбіологія. Въ прошломъ стольstrated. (Исторія первобытнаю человь- іническую жизнь нісколько иначе, нека). Въ этой книгь собраны результаты жели обыкновенные собиратели коллекновъйшихъ изследованій въ области пер- цій и классификаторы, не считали лишвобытной исторіи человіческой расы, нимъ наблюдать и повіствовать о пра-Такъ же, какъ и предшествующее со- вахъ и привычкахъ животныхъ, надъ чинене автора «Story of the Stars» которыми они производили свои изслъ-(Исторія зибздъ), эта книга написана (ованія. По изученіе этого важнаго от-яснымъ, сжатымъ и образнымъ языкомъ, дъла естественной исторів предоставле-безъ всякахъ дишнихъ техническихъ но было затьмъ окончательно любитевыраженій и фразъ и дасть полнос по- лямъ, и только теперь профессора и стунятіе о ранней исторіи человічества, денты обнаруживають стремленіе вер-Тексть сопровождается и поясияется нуться на старый путь, бывшій весьма множествомъ прекрасно исполненныхъ, плодогворнымъ для науки. Вышеназваниллюстрацій.

(Popular Science Monthly). The Making of the Body's by Mers. S. A. Barnett. (London and New-York:) Longmans, Green and C ). (Composite minла). Книга написана съ цълью заинтересовать детей и изрослыхъ, не именщихъ никакихъ, даже элементарныхъ понятій о физіологія, въ строеніи собственнаго тела. Благодаря ясности издоженія, отсутствію техническихъ выраженій, поясненію примірами и разсказами, книга эта вполна достигаетъ своей | (Daily News).

The Education of the Greek People and its influence on civilization by Thomas Davidson. International Education Series. New-York (D. Appleton and Co). (Воспитание греческаго народа и сто вліяніе на пивилизацію). Піть автора-по-1 казать, «какъ восинтался постепенно греческій народъ и достигь той степени культуры, которая сдалала изъ него учителей всего міра и каковы были результаты этого воснитания». После вступительной главы. въ которой авторъ говорить о цкляхъ и общей формъ воспитанія, онъ переходить кь изображенію древнегреческой жизни и ел идеаловъ и системы воспитавія, существовавшей до и послъ появленія философскихъ ученій. Онъ указываеть далье, какое огромное вліяніе на греческую культуру оказали двъ великія религіи Востока, религія Зороастра и іудейское ученіе, а также гражданскій строй Рима. Вообще изъ этой книги можно почерпнуть гораздо болье основательное знаніе античнаго міра, нежели изъ всехъ до ныне существующихъ учебниковъ по исторіи Греціи и литературь.

(Popular Science Monthly). «The Natural History of Aquatic insects, by Professor J. C. Miall. F. R. S. With Illustrations by A. R. Hammond (Macmillian and Co). (Естественная исторія водяних насткомых). Появле-

Edward Clodd (Appleton and C.) Illu-тій «натурь-философы», изучавшіе органая книга указываеть на такое возвращеніе къ старому методу; она очень хорошо написана, прекрасно иллюстрирована и полна интереса.

(University Extension Journal). · Hans Christian Andersens a Biography. By M. Nisbet Bain I lustrated (Laurence and Bullens). (Tance Xpucmians Andericens, biomafin). Kony Heизвъстно имя Андерсена, сказками котораго зачитываются до сихъ поръ дъти встхъ цивилизованныхъ странъ? Сказки Андерсена переведены на всъевропейскіе языки и имя его пользуется огромною популярностью; біографія его, конечно, должна представить не малый интересъ, тамъ болье, что опъ быль въ высшей степени оригинальный человакъ и о немъ трудно составить себь понятіе изъ его литературныхъ произведеній. Онъ очень много путешествоваль по Европъ и находился въ болъе или менве близкихъ отношеніяхъ со всьми литературными знаменитостями своего (Athaeneum). времени.

How to write Fictions (Bellairs and Co). (Kake nucame noencmu). Mowho obyчить живописцевъ рисованію, музыкантовъ-композиців, - почему же нельзя обучить писателей сочинять хорошенькіе разсказы? Авторъ названной книги полагаеть, что это возможно, и на этомъ основанів издаеть свое оригинальное руководство къписанію повъстей. Въ предисловін авторъ увѣряетъ, что методъ его быль испробовань на практикъ и даль хорошіе результаты. Во всякомъ случав, его оригинальное руководство, навърное, прочтется съ интересомъ не одними только настоящими или будущими авторами повестей. (Bookseller).

\*A woman's words to women by Mary Sharlieb. M. D. (Swan Sonnenschein and  $C^{0}$ ). (Слово женщины къ женщинамъ). Авторъ этой небольшой, но очень полезной книги-женщина, докторъ модицины, долго практиковавшая въ Англіи ніе этой книги знаменуетъ какъ бы но- і п Индіи. Совъты, которые она преподаетъ женщинамъ въ своей книгв, заслуживаютъ полнаго вниманія, такъ какъ они являются результатомъ долговременнаго опыта и наблюденія.

(Bookseller).

· Village Tales and Jungle Tragedies» by B. M. Croker (Chatts and Windus). (Деревенскіе разсказы и трагедіи джуйглей). Авторъ этихъ разсказовъ, мисстриссъ Крукеръ, основательно знакома съ условіями жизни вь Индіи и характеромъ ея населенія и поэтому ея разсказы, написанные очень живо и увлекательно, представляють особенный интересъ, тьмъ болье, что обрисовываютъ жизнь глухихъ уголковъ Индін, деревень, затерявшихся въ льсахъ или въ джунгляхъ. Передъ глазами читателя проходять картины индійской природы, ея красоть и опасностей, угрожающихъ человъку на каждомъ шагу. Очень хорошъ разсказъ, гдъ героемъ является слонъ, и другой, масто дайствія котораго происходить въ одной изъ интересивишихъ мъстностей Индів, въ Раджпутанъ. (Bookseller),

«The Darleys of Dingo Dingo» by J. C. Mac Carteè (Gay and Bird). (Pазсказы изъ австралійскіе разсказы интересны въ томъ отношени, что они премрасно обрисовывають постепенное исчезаніе первобытной дикости въ страпъ, насажденіе цивилизаціи и появленіе цвътущихъ колопій и горо 10въ. Эпизоды колоніальной жизни, борьба съ природой и первобытными обитателями, которыхъ европейцы изгнали изъ ихъ владъній, разсказаны очень увлекательно и живо. (Bookseller).

«Thirteen Doctors» by M-rs J. K. Spender (Junes and C°). (Тринадиать врачей). Врачамь, безъ сомньнія, уже всльдствіе своей профессія, приходится наталкиваться на очень любопытные эпизоды человьческой жизни и иміть діло съ весьма разнообравными проявленіями человьческой природы и характера; опыть ихъ въ этомъ отношеніи должень быть очень великъ. Исходя изъ этого убіжденія, авторь и собраль въ своей книгъ разсказы тринадцати врачей, могущіе заинтересовать читателей.

(Bookseller).

«The River Kongo» by H. H. Sohnston (Low, Marston and C°). (Рыка Конго). Путешествія всегда возбуждають интересь читателей, особенно если они описаны живымъ, урлекательнымъ языкомъ, какимъ владъетъ авторъ названной кинги, въ которой онъ разсказываетъ свои приключенія и наблюденія въ Конго.

(Bookseller).

«The Chemistry of the Farm» by R. Warington (Vinton and C°). (Химія фермы). Эта небольшая книга вышла уже девятымъ изданісмъ и ужъ это одно указываеть на то, что она удовлетворяеть своей цели — служить хорошимъ руководствомъ для фермеровъ при веденіи хозяйства, (Bookseller).

·The Training of Teachers in the United States of Americas by Amy Blanche Bramwell and H. Millicent Hugues (Sonnenschein and С°). (Приготовление учителей въ Соединенныхъ Штатахъ С. Америки). Миссъ Брамвелль и миссъ Гюгсъ отправились въ Америку съ целью познакомиться поближе съ принципами и практикою педагогической полготовки въ Америкъ и собрать какъ можно болье фактовъ, которые могли бы способствовать разрышеню многихъ очень важныхъ вопросовъ, касающихся современнаго воспитанія. Американская воспитательная система во многихъ отнощеніяхъ отличается отъ европейской и поэтому уже представляеть огромный интересъ для европейцевъ. Американцы примънили на практикъ многія теоретическія иден педагогики и европейцы имьють возможность видьть уже резуль. таты и судить о нихъ, что вдвойнъ поучительно. Вотъ почему вышеназванная книга должна представить не малый интересъ для читателей, занимающихся вопросами воспитанія.

(Literary World). · Methods of Education in the United States by Alice Zimmern (Sonnenschein and Co). (Методы воспитанія въ Соединенных Штатах). Авторъ этой книги. миссъ Циммернъ, обращаетъ свое внимание на воспитание дъвочекъ въ Соединенныхъ Штатахъ и описываетъ смѣшанныя школы, коллегіи и университеты, въ которыхъ американскія дівушки заканчиваютъ свое образованіе. Не смотря на то, что миссъ Циммернъ не располагала достаточно временемъ. чтобы изучить во вскур подробностяхъ систему американского воспитанія, такъ какъ въ каждомъ штатъ существуетъ своя собственная школьная организація и во всей странь насчитывается не менће 600 воспитательныхъ учреждени или коллегій, дающихъ ученыя степени, ена все-таки видела много и «видела хорошо» и поэтому ея книга представляеть огромный интересъ. Миссъ Циммернъ особенно отмъчаетъ собщую заботливость о воспитания, которая составляетъ характерную черту каждаго штата въ Америкћ: Въ системъ преподаванія, господствующей въ Америкъ, выражается главное ся отличіе отъ евро-

пейской пезагогической системы. Во знакомить читателей съ миссіонерскою письменными. Отвамериканскаго школь- поинь ника требуется, чтобы онъ умаль говорить «ясно и отчетливо» и выражать (Sampson, Low, Marston and Co). (Моя иысли толково и безъ лишнихъ словъ. жизнь). Уважаемый авторъ и журна-Все это ведеть къ тому, что какъ дъ- листъ собраль въ этой книгь свои восвочки, такъ и мальчики уже съ раннихъ поминанія о событіяхъ и людяхъ, съ кократьи должения и оосихожиния име и мынара и образа в применти и от чет и о впослъдстви безъ всякихъ затруднений въ жизни. Онъ хорошо зналь Теккерея. выступають въ качествь ораторовъ на Диккенса, лорда Литтона в др., в его (Athaeneum). митингахъ.

занимательной книги, въ течение трилпати лать быль корреспондентомь одной щаго свое ·interview > съ ними. Тридца- | авторомъ. (Daily News). тильтній опыть журпалиста, конечно, Wild Nature won by kindness by въ своей жизни. (Athaeneum).

бы поставить трудъ на должную высоту, какъ это сочинение, преисполненное ма. Авторъ (Смайльсъ) настолько извъкнигу было бы безполезно. (Athaeneum). удовольствіемъ.

Missionary Heroines in Eastern Partridge and C<sup>o</sup>). (Tepounu muccionopской дыятельности вз восточных странахъ). Миссіонерская діятельность зачастую бываеть сопряжена съ опасновысокаго самоотверженія и героизма. Многія женщины, воодушевленныя желаніемъ поработать на этомъ поприщь, Въ своемъ очеркъ авторъ стремется по- онъ и старается изобразить читателямъ

встать американскихъ школахъ устнымъ лаятельностью такихъ женщинъ и очензанятіямь отдается предпочтеніе передь тить образь нькоторыхь изъ этихъ ге-(Literary World).

My Lifetimes by John Hollingshead разсказы о нихъ очень интересны. Так-«Men. Cities, and Events» by W. Beatty же интересны картинки лигературной Kingston (Bliss, Sand and Faster). (Лю-жизни Англіи, описанія литературной ои, торона и собышія). Авторъ этой, очень богемы и знаменитаго «клуба дикихъ».

(Literary World).

\*The Afghan and Hindu Highlands взъбольших Блондонских Бгазеть. Daily of the Punjab. Bu F. St. J. Gore B. A. Telegraph». Разумъстся, благо таря своей (John Murray). (Афианскія и инфустан-профессій журналиста, ему пришлось перебывать въ разныхъ странахъ и пере- интереснаго описанія мастности. мало знакомиться со многими выдающимися израстной и не постываемой обыкновенличностями; поэтому, его повъствованіе ными путешественниками, пришлось по о личныхъ встръчахъ и разговорахъ и діламъ службы совершить повздку въ приключеніяхъ, выпавшихъ на его толю. Гималан и изучить жизнь горныхъ плево время поисковъ матеріала для кор- менъ, отличающихся многими особенно-респонденцій, весьма интересне и мь- стями и не вступающихъ въ сношенія стами преисполнено юмора. Ибкоторыя съ населеніемъ Индіи. Къ описанію приизъ современныхъ знаменитостей вета-ютъ какъ живые передъ глазами чита-графическіе снимки гималайскихъ вителя въ разсказъ журналиста, описываю- довъ и карта местности, изследованной

что-нибудь да значить и автору есте- M-rs Brightwen (T. Fisher Unwin). (Inственно пришлосьбыть свидьтелемъмно- кая природа, побъжденная добротого, гихъ интересныхъ событій и встрвчать- Мистриссъ Брайтуэнъ, авторъ этой квися со многими интересными личностями, ги, выказываетъ большую любовь къ природѣ и животнымъ, правы кото-«Life and Labour or Characteristics рыхъ она старательно изучасть. Въ of Men of industry, Talent and Genius, своихъ разсказахъ о различныхъ пред-By V-r Smiles. (Жизнь и трудъ или ха- ставителяхъ животнаго царства, прирактеристики промышленных опите- рученіемъ которыхъ она занималась. лей, таланта и тенія). Пикакая другая мистриссь Брайтуень обнаруживаеть книга не сдылла столько для того, что- большую наблюдательность. Очень хороши главы: «Studying Nature» (изученіе природы) и «Teaching village самаго горячаго и возвышеннаго энтузіа з- Children to be humane (обученіе деревенскихъ дътей состраданію). Любистень читающей публикъ, что хвалить его тели природы прочтуть эту книгу съ (Daily News).

Lao-Tszes by Major-General Alexan-Lands. By M.rs E. R. Pitman (S. W. der, C. B. Kegan Paul French and Co. (Лао-Тсе). Въ предисловіи къ этой книгъ. представляющей переводъ поученій великаго китайскаго проповъдника Лао-Тсе, основателя религія, называемой тестями для жизни и требуетъ подвиговъ перь «таоизмомъ», авторъ, знатокъ китайской исторіи и китайскаго языка, говорить, что современная китайская религія представляеть лишь грубое искавыказали себя истинными героинями. женіе первоначальнаго ученія, которое

гін; онъ быль современникомъ Пивагора. Езекіндя и Конфуція. Его ученіе представляєть чистьйшій монотензмь и врядъ ли въ религіозной литературіз всего свъта можно найти болье возвышенное понятіе о Богь и нравственности, чемъ то, которымъ проникнута проповъль Лао-Тсе. (Daily News).

Society in China, an Account of the every-day life of the Chinese people, Social, Political and Religions. Library edition with 22 illustrations. (Общество Эта книга-лучшая изъ всъхъ, которыя

въ его первобытной чистотъ. Лао-Тсе когла-либо писались о Китаъ, и даеть быль реформаторомь браминской рели- очень полное представление о жизни китайскаго народа, его воззреніяхъ и ха-(Athaeneum) parrent.

The moving Finger Chapters from the Romance of australian Life, By Mary Gount (Methuen and Co). (Asuramuiucs палець; главы изь австралійской жизни). Всь эти разсказы, обрисовывающіе жизнь среди первобытнаго народа и первобытной природы, написаны очень увлекательно и живо. Авторъ, очевидно, хорошо знакомъ съ жизнью въ австралійскихъ льсахъ и описанія его отличаются въ Китав; соціальная, политическая и яркостью красокъ и мьстами представрелинозиан жизнь китайскаго народа). І дяють большой драматическій интересь. (Athaeneum).

# новыя книги. поступившія въ редакцію

съ 15-го декабря по 15-е январи.

- Альфредъ Теннисонъ. Исполица поэма. Перев. А. М. Ослорова. Со вступ, статьей Ив. Иванова съ портр. Теннисона, Москва. Ивданіе Д. В. Байкова, 1805 г. Ц. 50 к.
- А. Курсинскій. І. Полутпин. II. Изь Томаса Мура. Стихотворенія. Москва. 18:6 г. II. 50 R..
- Данте Алангіери. Божественная комедія. Ч. І. Аф. Перев. съ англ. Н. Голованова Москва, 1896 г. П. 1 р. 50 к.
- Н. Минскій. Стихотворенія. Спб. 1896 г. II. 2 p.
- Родныя пъсни. Сборникъ стихотвореній. Н. Некрасова, И. Нивитина, И. Сурикова и лруг. Сост. Вл. Бончъ-Бруевичъ. Москва. 1896 г. Изданіе книжи, склада А. М. Муриновой.

К. Бальмонтъ. Въ безбрежности. Стихотворенія. Москва. 1895 г. Ц. 1 р.

- Л. Афанасьевъ, Стихотворенія, Спб. 1896 г. П. 1 р.
- Ф. Сологубъ. Стихотворенія. Книга І. Спб. 1896 г. Ц. 50 к.
- 3. Гиппіусь. *Новые люди*. Спб. 1896 г. II. 1 p. 50 k.
- Ю. Елецъ. Изъ жизки-очерки и разсказы ; съ 37 рис. Спб. 1896 г. Ц. 1 р.
- 1895 г. Ц. 1 р. 60 к.
- Д. Маминъ Сибирявь. Послыдняя треба— разсказъ. Изданіе Д. И. Тихомірова. Ц. 10 к. Москва. 1895 г.
- С. И. Шохоръ Троцкій. Чему и какъ учить К. Н. Россиковъ. Состояніе ледниковъ съверна прокажь первоначальной аривметики въ школь и дома. Спо 1896 г. Ц. 20 к.
- Ф. Камиллъ-Дрейфусъ. Міроная и соціаль- А. Е. Россикова. Путеществіе по центральная эволюція. Изданіе Д. В. Байкова и К°. Ц. 1 р. 50 к. Москва. 1896 г.
- Библіотека «Русской Мысли». 11. Клеопатравартины античной жизни (по Henry Отчеть о состояніи Оренбургской виргизской Houssaye) M. H. Ремезова. Москва. 1896 г. II. 40 R.
- К. Фламмаріонъ. Въ небесахъ. Астрономич. романъ съ 89 рис. въ текстъ, перев. съ і франц Е. А. Предтеченскаго, 3 изданіе. Спб. 1896 г. Ц. 75 к. Изданіе Павлен-
- И. Н. Потапенко. Повъсти и разскавы, Т. ІХ. Изданіе Ф. Павленкова. Спб. 1896 г. Ц. 1 р.
- чай научно практические совъты по полеводству, садоводству, огородничеству, домоводству и проч. Сост. Ал. Альмедингенъ. Изданіе Ф. Павленкова. Спб. А. Степовичь. Главнъйшія направленія въ 1896 г. Ц. 50 к.
- Жизнь замътательныхъ людей. Изданіе Павденкова. Спб. 1896 г. Ц. 25 коп. Эмиль

- Золя его жизнь и литературиая двя тельность-біографич. очеркъ М. В. Бар ьо. Р. Лекартъ-его жизнь и философ ская дъятельность-біографич. оч. Г. А. Паперна. О. Бальзакъ-его жизнь и диторатурная дъятельность — біографич. оч. А. Н. Анненской.
- Шарль Жидъ. Основы политической экономіи. Перев. съ 4 франц. изданія Л. И. Шейниса. Изданіе Павленкова. Спб. 1896 г. Ц. 1 р. 25 к.
- Я. П. Полонскій, Полное собраніе стихотвореній въ пяти томахъ. Изданіе, просмо-трънное авторомъ, съ 2 портр. Изданіе А. Ф. Маркса, Спб. 1896 г. И. за пять т. 6 р., съ перес. 7 р.
- Памяти Надежды Васильевны Стасовой съ портр. Въ пользу фонда имени Стасовой при О-въ вспомож. оконч. курсъ наукъ на высп. женек. курсахъ. Спб. 1896 г. II. 50 R.
- Сборникъ статистическихъ свъдъній по Орловской губерній. Т. VIII. Орель. 1895 г. Орловскій удадь. Ц. 2 р. 50 к.
- Ялта по однодневной переписи 15 девабря 1892 г. обраб, санит. врачемъ г. Ялты II. II. Розановымъ. Симферополь 1895 г. Д. А. Линевъ (Далинъ). He сказки. Спб. Отчетъ Совъта Общества любителей изсл $oldsymbol{ t t}$ до
  - ванія Алтая за 1894 г. Барнауль, 1895 г. Полтавская губериская сельско - хозяйственная выставка 1893 г. Сост. С. Н. Велецкій. Полтава, 1895 г. Ц. 1 р. 50 к.
  - наго склона центральнаго Кавказа. Тифлисъ 1895 г.
  - ной части Черной Чечни. Тифлисъ. 1895 г. Отчетъ-ежегодникъ Коллегіи Павла Галагана. Кіевъ. 1895 г.
  - учительской школы и начальнаго при неж
  - училища ва 1894 г. Оренбургъ. 1895 г. Библіотека для самообразованія. Исторія Греціи со времени Пелопонесской войны. Вып. I. Сборникъ статей. Перев. подъ ред. И. Н. Шамонина и Д. М. Петрушевскаго. Москва. 1896 г. Ц. 1 р. 75 к.
  - Отчеть о дъятельности Кіевскаго славянскаго благотворительнаго Общества ва 1895 г. Кіевъ. 1895 г.
- Библіотека полозныхъ знаній. Ha всякій c.y- ${}^{\dagger}$ А.  ${}^{\dagger}$ І. Степовичъ. Eopьба и смъна мавивишихъ теченій и направленій въ новой сербской словесности. Вступит. лекція. 1495 г. Кіевъ.
  - новой чешской словесности, ихъ смена и взяимное отношение. Лекція. Кієвъ. 1895 r.

## Новыя изданія О. Н. ПОПОВОЙ.

продолжается подписка

HA

## пятое изданіе

собранія сочиненій

# Н. А. ДОБРО*Л*ЮБОВА.

Въ четырехъ томахъ съ біографіей и съ портретомъ автора.

Изящное изданіе, дополненное письмами Н. А. Добролюбова и библіографическимъ уназателемъ.

Вышелъ и разосланъ подписчикамъ І т. соч. Н. А.

Добролюбова.

Содержаніе: Біографія Н. А. Добролюбова, со включеніемъ писемъ— А. М. Скабичевскаго. — Статьи о литературъ Екатерининскаго времени и статьи педагогическія. — Критическія статьи 1857—1858 гг.

**ТОМЪ П.** Критическія статьи 1858—1859 гг.

**ТОМЪ Ш.** Критическія статьи 1859—1861 гг.

**ТОМЪ IV**. По поводу одной обыкновенной исторіи. Робертъ Оузнъ.—Народное дѣло. О. Гавацци.—Кавуръ и др.—Свистокъ.—Стихотворенія.

цъна по подпискъ на все изданіе

# ШЕСТЬ РУБЛЕЙ.

Допускается слѣдующая РАЗСРОЧКА: при подпискѣ вносится два рубля, по выходѣ II и III тома по два рубля.

по выходь въ свътъ четвертаго тома цъна будетъ повыщена.

## ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С.-Петербургѣ: въ конторѣ изданій (Невскій, 54, библіотека Черкесова), въ библіотекѣ Л. Т. Рубакиной (уголъ В. Садовой и В. Подъяческой, № 63—24), и въ конторѣ журнала «Новое Слово», Спасская ул., № 15. Въ Москвѣ: въ книж. маг. "Трудъ" (Петровская библіотека), въ книж. маг. журнала "Русская Мыслъ", въ книж. маг.: Конусова, у Страстного монастири, Муринова, Трехпрудный пер., и у М. Клюкива, Моховая, противъ умиверситета.

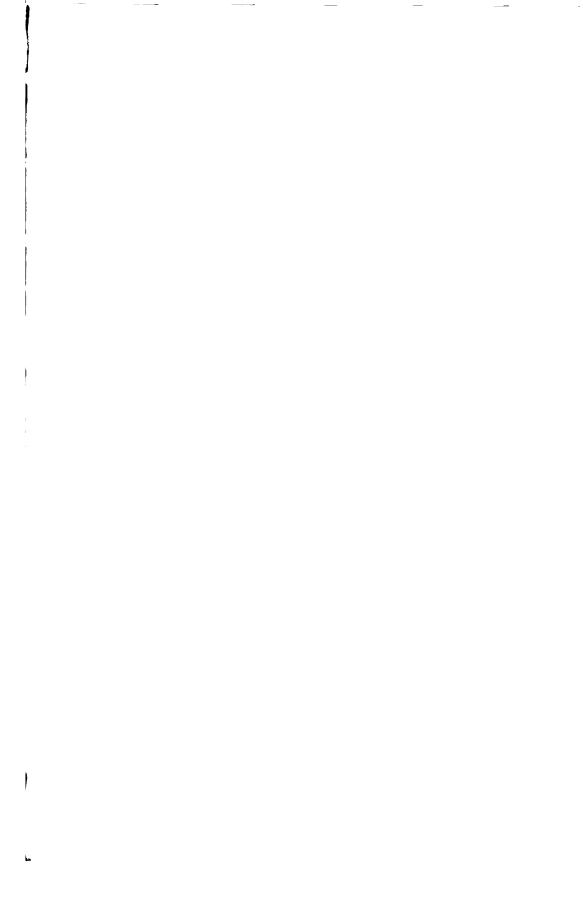



